LIBRARY OF CONGRESS 0000415857A





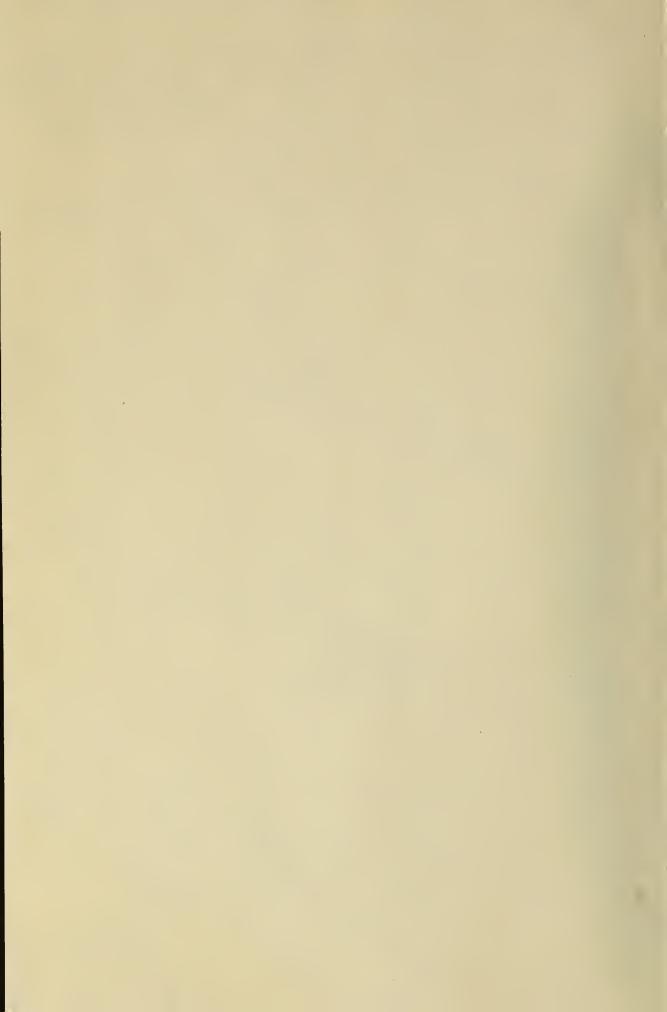

Delabustit fry carpa wooning on very

The manual of send

# ПОЭЗІЯ СЛАВЯНЪ

597

# СБОРНИКЪ

ЛУЧШИХЪ ПОЭТИЧЕСКИХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ

## СЛАВЯНСКИХЪ НАРОДОВЪ

ВЪ ПЕРЕВОДАХЪ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ

изданный подъ редакцією

НИК. ВАС. ГЕРБЕЛЯ

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

типографія императорской академіи наукъ (Вас. Остр., 9-я лин. № 12)

1871



# поэзія славянъ



# поэзія славянъ

### СБОРНИКЪ

ЛУЧШИХЪ ПОЭТИЧЕСКИХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ

## СЛАВЯНСКИХЪ НАРОДОВЪ

ВЪ ПЕРЕВОДАХЪ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ

изданный подъ редакціею

НИК. ВАС. ГЕРБЕЛЯ

САНКТПЕТЕРБУРГЪ 1871

PG 551 R3 P6 1871

104837

типографія императорской академіи наукъ Вас. Остр., 9-я лен. № 12)

88-10/874 88-10/874

### ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ первые въка нашей исторіи Русь находилась въ литературномъ общеніи съ другими славянскими землями — по-крайней-мірь съ тыми изъ нихъ, которыя принадлежали къ православной церкви. Въ XVI и XVII стольтіяхъ литература польская не только обращала на себя вниманіе образованных в русских в людей, но въ значительной степени вліяла на тогдашнюю нашу письменность. Со времени же петровской реформы нами такъ сильно овладели литературы западно-европейскія, что мы, изучая ихъ и подражая имъ, совершенно забыли о литературахъ славянскихъ. Нити, связывавшія умственную жизнь Россіи съ славянскимъ міромъ, порвались; не только умственная деятельность, но самое почти существованіе славянскихъ народовъ сділалось у насъ неизвістнымъ. Такъ продолжалось до недавняго времени. Еще великій нашъ Пушкинъ, одинъ изъ первыхъ, если не первый, угадавшій значеніе для насъ народной поэзіи западныхъ славянъ, знакомился съ нею не по настоящимъ текстамъ, а въ безобразных в переделках француза Мериме. Обращённый къ Мериме запросъ нашего поэта на счотъ того, «на чёмъ основано изобрътение странныхъ сихъ пѣсенъ» и отвътное письмо Мериме о его «Guzla» останутся свидетельствомъ, въ какомъ неведении мы тогда находились относительно славянскаго міра. И надобно зам'єтить, что это было въ тридцатыхъ годахъ (письмо Мериме помѣчено: 18 января 1835 года), то-есть — двадцать лътъ спустя посдъ перваго изданія Вукомъ Караджичемъ подлинныхъ сербскихъ пѣсенъ, съ которыми знаменитый Гриммъ тотчасъ же познакомилъ Германію, и десять лѣтъ послѣ того какъ Гёте, неоднократно обращавшій вниманіе своихъ соотечественниковъ на переводы произведеній народной поэзіи южныхъ славянъ, утверждалъ, что «въ довольно скоромъ времени сокровища сербской литературы сдѣлаются общимъ достояніемъ Германіи» (die Schätze der serbischen Literatur werden schnell genug deutsches Gemeingut werden).

Не знаемъ, въ какой мѣрѣ сбылось предсказаніе великаго нѣмецкаго поэта; но думаемъ, что если литературныя сокровища западныхъ и южныхъ славянъ должны сдѣлаться гдѣ-либо общимъ достояніемъ, то это въ Россіи, нотому-что въ нихъ отпечатлѣвается духъ народностей, которыя составляютъ съ нами одно племенное тѣло, которыя намъ ближе всѣхъ по исторіи, которыя одни намъ близки по сочувствіямъ.

Въ последнія десятилетія сведенія о славянских племенахъ, паукахъ и литературахъ начали распространяться и въ Россіи. Этому, конечно, содействовали учреждённыя въ 1839 году кафедры славянскихъ языковъ въ нашихъ университетахъ; но нелязя не пожалёть, что въ пренодаваніи на этихъ кафедрахъ было слишкомъ мало жизни, что оно имёло въ виду спеціалистовъ. Насколько быстре пошло бы у насъ развитіе славянской иден, если бы хоть на одной изъ славянскихъ кафедръ явился такой человекъ, какъ Грановскій! Но всё же дело подвигалось вперёдъ; политическія событія всё боле и боле уясняли славянское призваніе Россіи и значеніе для насъ славянскихъ народностей; общность ихъ и нашихъ интересовъ становилась всё боле ощутительною, и въ настоящее время вопросы, касающіеся славянъ, принадлежатъ къ тёмъ, къ которымъ общественное миёніе Россіи далеко не равнодушно.

Но если нолитическое положеніе славянских племёнъ составляетъ теперь предметь уже довольно знакомый русской нубликъ, то этого нельзя еще сказать объ ихъ литературной дѣятельности. У насъ по этому предмету было до-сихъ-поръ одно только пособіе — изданный въ 1865 году гг. Пынинымъ и Спасовичемъ «Обзоръ исторіи славянскихъ литературъ». Сочиненіе это имѣетъ свои несомнѣнныя достоинства, по обилію собранныхъ въ нёмъ свѣдѣній, и польза его, какъ снравочной книги, заставляетъ забыть ту странную отрицательную точку зрѣнія, которая затемняетъ безпристрастіе историческаго изложенія. Но, во всякомъ случаѣ, съ какимъ бы

совершенствомъ ни была написана исторія той или другой литературы, она не можетъ замънить собою чтенія самихъ ея произведеній. Потому мы надъемся восполнить существенный недостатокъ, предлагая нашей публикъ изданіе, въ которомъ она найдёть, въ переводі на русскій языкъ, лучшія произведенія какъ народной, такъ и художественной поэзіи славянскихъ племёнъ. При этомъ мы сочли полезнымъ сообщить біографическія свъдънія о самихъ поэтахъ и краткій историческій очеркъ каждой изъ славянскихъ литературъ. Какъ мы, такъ и сотрудники наши старались, чтобы переводы были по возможности върны — разумъется насколько позволяли требованія русскаго стиха. Мы старались, чтобы нашъ сборникъ служиль картиною славянскихъ литературъ по возможности полною, то-есть, чтобы всв замвчательнвишіе поэты славянскіе были въ нёмъ представлены хотя однимъ изъ ихъ произведеній. Наконецъ — мы обращались въ Славянскія Земли, къ изв'єстн'є ишимъ литераторамъ, за указаніемъ, какія именно произведенія ихъ поэтовъ признаются у нихъ образцовыми и пользуются наибольшею популярностью, дабы, придерживаясь въ выборѣ нашемъ этихъ указаній, дать нашему сборнику характерь, соотв'єтствующій дійствительному направленію каждой литературы и чуждый какого-либо произвольнаго съ нашей стороны подбора. По этому — тёмъ осязательнёе будутъ для читателя отличительныя черты этпхъ литературъ: ихъ юношеская восторженность и страстность, ихъ простодушное общение съ природою, ихъ безиритязательное сочувствіе къ простому народу, ихъ національно патріотическое чувство, согрѣтое свѣтлыми надеждами на великое будущее славянскаго племени, и утверждающееся на крупкомъ сознаніи славянскаго единства, ихъ любовь въ Россіи — всё это свойства, проникающія литературы южныхъ и западныхъ славянъ въ цёломъ ихъ составе. Одна литература польская, какъ замътитъ читатель, составляетъ между ними исключение, соотвътствующее историческому характеру и настоящей политической роли польской интеллигенціи въ славянскомъ міръ.

Но сборникъ нашъ — мы надѣемся — не только уяснить читателямъ характеръ и направленіе славянскихъ литературъ — онъ, быть-можетъ, пособитъ разсѣять тотъ существенный предразсудокъ, съ которымъ мы привыкли взирать на умственныя произведенія нашихъ соплеменниковъ. Воснитанные въ западно-европейской школѣ, мы привыкли думать, что только литературы англійская, французская, кѣмецкая, итальянская могутъ пред-

ставить намъ творенія оригинальныя, что только въ нихъ мы можемъ найти великихъ поэтовъ; славянскія же литературы пробавляются дишь бледными копіями съ западныхъ образцовъ. Этотъ-то предразсудокъ и составляеть, если мы не ошибаемся, главную причину того, что публика наша, уже менъе прежняго равнодушная къ общественнымъ и политическимъ дъламъ западныхъ и южныхъ славянъ, до-сихъ-поръ не обращаетъ вниманія на ихъ литературы. А между-тёмъ у нихъ есть поэты оригинальные, поэты съ истиннымъ художественнымъ талантомъ и вдохновеніемъ. Станко Вразъ, Мажураничъ, Кукулевичъ-Сакцинскій, Вукотиновичъ, Прерадовичъ — у сербовъ, Славейковъ — у болгаръ, Прешернъ — у хорутанъ, Колларъ, Челяковскій, Яблонскій, Гавличекъ — у чеховъ, Халупка, Сладковичъ — у словаковъ. Зейлеръ — у лужичанъ, Мицкевичъ, Богданъ Зал'всскій, Красинскій, Винцентій Поль — у поляковъ, наконенъ, Іосифъ Федьковичь у нашихъ русскихъ галичанъ — это люди, которые заняли бы каждый въ любой западно-европейской литературъ одно изъ почетнъйшихъ мъстъ. А эти имена, которыми должно гордиться славянское племя, до-сихъ-поръ — кромъ одного или двухъ польскихъ — почти безвѣстны въ Россіи.

## слово о полку игоря

СЪ ДРЕВНЕ-РУССКАГО



### слово о полку игоря.

#### предисловіе.

«Слово о полку Игоря» — безъ сомпинія, есть самое замѣчательное и притомъ едва ли не самое поэтическое произведение нашей древией поэзіп. Этотъ самобытный и единственный, дошедшій до насъ, письменный памятникъ, свидьтельствующій о существованін и развитін древнерусской эпической поэзін, отличается тою смілостью очерковъ и яркостью красокъ, которые, съ перваго взгляда, обличають въ сочинитель необыкновеннаго художника. Эти чудные, родные звуки, дошедшіе къ памъ изъ глубины двінадцатаго стольтія, изъ темныхъ времень княжескихъ усобиць и половецкихъ набъговь, передають намъ въ безискуственныхъ, поэтическихъ и часто величественныхъ образахъ одинъ печальный эпизодъ смутнаго періода, отміченнаго въ літописяхъ только краткимъ перечнемъ нескончаемыхъ битвъ. Этотъ печальный эпизодъ — походъ сѣверскаго князя Игоря, въ 1185 году, на половцевъ, окончившійся страшнымъ погромомъ: нстребленіемъ всего русскаго войска и плененіемъ самого князя, брата его, буй-туръ Всеволода н сына, Владиміра Игоревича.

Но кто же такой быль этоть тапиственный пѣвець этого элополучнаго похода? Увы! лѣтописи молчать. Правда, существуеть предположеніе, что пѣвець «Слова» есть премудрый книженикъ Тимофей, уроженець города Кіева, о которомь упоминается въ «Ипатьевской лѣтописи»

подъ 1211 годомъ, но это только одно предположеніе. Вся біографія птвца Нгоря — въ его пъсни; а пъснь свидътельствуетъ только о томъ, что онъ былъ мпрянинъ и современникъ похода Игоря. Уже одно то обстоятельство, что сочинитель «Слова» избраль предметомъ для своей эпопен такое неважное и даже пе блестящее пронсшествіе, тогда-какъ походъ Святослава на половцевъ, предпринятый за годъ до Игоря и увѣнчавшійся такимь блестящимь успёхомь, быль у него еще въ свъжей намяти, показываетъ ясно, что «Слово о полку Игоря» написано не только современинкомъ, но даже лицомъ участвовавшимъ въ походъ. Уже по одной этой причинъ, пе говоря о филологическомъ и археологическомъ значенін «Слова»; оно, по самому содержанію своему, какъ единственная, дошедшая до насъ, картина изъ періода междоусобій, важна для историка и интересна для всякаго, кто любитъ переноситься мыслію въ первыя времена нашей исторін. «Слово» не только разсказываеть намъ во всей подробности одно изъ характеристическихъ и часто повторявшихся происшествій того времени, отмѣченное въ лѣтописи двумя строками, но передаеть намъ мысли п чувства нашихъ предковъ, ихъ воззрѣнія на своихъ князей, на княжескія усобицы, пхъ глубокое сознаніе единства Русской Земли, единства русскаго племени, ихъ отвращение къ дикимъ порождениямъ азіятскихъ степей, ихъ любовь къ отчизні и ея запитникамъ, ихъ привязанность къ своимъ роднымъ полямъ п селамъ, къ тихимъ наслажденіямъ семейной жизни, ихъ уваженіе къ горести слабой женщины и восторженное удивленіе къ героямъ.

Можно сказать утвердительно, что ни одно произведение древней русской ноэзін, сбереженпое временемъ, не возбуждало такого ностояннаго вниманія нашихъ ученыхъ и не подало повода къ такому множеству противорфчивыхъ сужденій, какъ «Слово о нолку Игоря». Будучи открыто въ 1795 году графомъ Мусинымъ-Пушкинымъ въ одномъ старинномъ сборникѣ (причемь первое извъстіе объ этомъ открытін было сообщено свъту Карамзинымъ въ октябрской книжкъ гамбургскаго журнала «Spectateur du Nord», за 1797 годъ) и издано имъ въ Москвъ, «Слово о полку Игоря» не переставало, съ того времени, занимать умы нашихъ филологовъ и критиковъ. Плодами ихъ изысканій были, съ одной стороны, значительное число изданій, переводовъ п стихотворныхъ переложеній, съ другой — мпожество статей критического и полемического содержанія.

«Слово о полку Игоря» есть поэтическое произведеніе, занимающее въ порядкт развитія ноэзін эпической по ея видамъ мъсто на переходъ оть эпоса героическаго къ эпосу поздитишей гражданственности — къ роману, и притомъ произведеніе, написанное стихами. Это носледнее мивніе раздвляють многіе изъ ученыхъ изследователей этого намятника — въ томъ числъ: Востоковъ, Дубенскій, Полевой, Максимовичь и Туловъ - хотя опи и не внолит сходятся въ опредъленіи его стихотворнаго склада. Мифніе каждаго изъ нихъ имъетъ свои основанія, свои доказательства. Все различіе происходить отъ образа возэрвнія на предметь. Такъ, напримфръ, Востоковъ, признавая вообще складъ «Слова» прозапческимъ, говоритъ однако же, что оно дълится на доволько ровные и мфрные періоды или стихи, подобные библейскимъ. Дубенскій принимаеть это въ другомъ смыслъ, и размъряетъ «Слово» шестистоннымъ дактило-хореическимъ стихомъ или гекзаметромъ. Полевой также разбиваетъ подлинникъ на стихи, нричемъ говоритъ, что размъръ въ немъ явенъ, и стоитъ только не

считать стопъ, чтобы тотчасъ понять его разнообразную, пфвучую музыкальность. Максимовичь же полагаеть, что вольное движеніе річи «Слова» совершается, такъ сказать, отдельными, разпообразными волнами или стихами, не столь определеннаго склада и однообразнаго размера, какъ народные великороссійскіе, но столь же разпообразные и вольные, какъ стихи украинскіе, особенно въ думахъ, съ чъмъ нельзя не согласиться, ознакомившись съ нодлинникомъ «Слова о полку Игоря». Наконець, по мивнію Тулова, «Слово» могло быть или стихотворнымъ произведениемъ, написаннымъ по образцу древнихъ эпическихъ пфсенъ и притомъ такъ, какъ нишутся ноэмы въ наше время — только для чтенія, или произведеніемъ прозаическимъ, сохранившимъ, вследствіе вліянія песень, краски поэзін пародной; или, наконецъ, что всего вфроятифе, пфснью, которая действительно искогда расиввалась въ честь Игоря, и нотомъ положена была на бумагу, въ чемъ удостовъряетъ насъ самъ сочинитель «Слова», который востиваеть, а пе описываеть своего героя.

Не смотря на видимую цёлость и стройность нов'єствованія, въ которомъ везд'є является Игорь или самъ, какъ д'єйствующее лицо, или какъ предметъ и нричина д'єйствія, «Слово о нолку Игоря» въ тоже время представляетъ нфсколько р'єзкихъ переходовъ и отступленій, разд'єляющихъ его на п'єсколько отд'єльныхъ частей. Отсюда рождается вопросъ: не вошли ли въ составъ «Слова» еще и другіе нфсни и отрывки, кромф тфхъ, которые самъ сочинитель принисываетъ Бояну? или даже — не составлено ли оно неизв'єстнымъ п'євцомъ Игоря, нодобно рапсодіямъ Омера, изъ нфсколькихъ современныхъ п'єснъ, посвященныхъ злонолучному походу Игоря и счастливому его возвращенію на родину?

Издавая въ предлагаемомъ сборникъ лучшія произведенія поэзіп всъхъ славянскихъ народовъ, гръшно было бы не помъстить въ немъ «Слово о нолку Игоря», этотъ единственный дошедшій до насъ перлъ древней русской поэзіп.

Н. Гербель.

#### пъснь і.

#### запъвъ.

Не начать ли памъ, ребята, Складомъ повъстей певзгодъ, Про походъ на супостата, Князя Игоря походъ? И начать намъ безъ обмана — Эту итъсню про князей — По былинамъ нашихъ дней, Не но замысламъ Боянъ? Если былъ итвецъ Боянъ Въцимъ духомъ обоянъ, То носился мыслью-итицей По дубравамъ, по лъсамъ, Стрымъ волкомъ по полямъ, Или сизою орлицей Поднимался къ облакамъ.

А когда о вражделивыхъ
Временахъ онъ вспоминалъ —
Десять соколовъ пускалъ
На лебёдокъ говорливыхъ,
И лишь соколъ налеталъ,
Лебедь пъсню начиналъ
То про старца Ярослава,
То про храбраго Мстислава,
Что косоговъ побъдилъ
И Редедю великана
Въ поединкъ умертвилъ,
То про краснаго Романа.

Не на стадо лебедей Нашъ Боянъ, нашъ соловей, Десять соколовъ пускаетъ:
Онъ перстами пробъгаетъ
По рокочущимъ струнамъ
И онъ ужь возглашаютъ
Славу доблестнымъ князьямъ.

Такъ начну же наше слово
Отъ Владиміра Святова,
И про Игоря, друзья,
Пъсней вамъ окончу я:
Какъ, наполнясь духомъ ратнымъ,
Онъ свой разумъ изострилъ,
Словно панцыремъ булатнымъ,
Сердце мужествомъ покрылъ
И за Русь повелъ дружину
Въ половецкую краину.

#### ПѣСНЬ II.

#### Въщее зативние.

Князь Игорь взглянуль на дневное свътнло, И видя, что вмъсто лучей, Полки его мглою оно осънило, Промолвиль дружинъ своей:

«Не лучше ль ногибнуть средь битвы кровавой,
Чёмъ даться живому въ нолонъ!
Итакъ — на коней и за новою славой,
Туда, гдё синетеля Донъ!»

Въ могучее сердце занало желанье
Напиться изъ Дона-р'вки —
И доблестный Игорь забылъ предв'вщанье,
Подъ гиётомъ душевной тоски.

«Хочу я копьё мое — молвиль — далече, Въ Землѣ Половсцкой сломить: Хочу я сложить свою голову въ сѣчѣ, Иль Дону шеломомъ испить!»

Тебѣ бы, Бояпъ, разсказать про сраженья, Соловушко прежнихъ вѣковъ, Носясь соловьёмъ по вѣтвямъ вдохповепья, Касаясь умомъ облаковъ,

Сличая прошедшую русскую славу Съ позднѣйшей и мчась по слѣдамъ Героя Трояпа, сквозь боръ и дубраву, По дебрямъ, полямъ и горамъ!

Тебѣ бы приличнѣе пѣть о героѣ—
Про о̀льгова внука дѣла!
Не буря изъ родины въ поле чужое
Степныхъ соколо̀въ занесла:

Слетаются галки густыми стадами
На Донъ изъ невъдомыхъ странъ...
Нль, можетъ, начать мнъ такими стихами,
Велесовъ внукъ, въщій Боянъ:

Ржуть борзые конп за тихой Сулою; Въ Новъ-градъ трубы трубять; Гремить стольный Кіевъ молвой боевою; Въ Путивлъ знамёна шумятъ:

Князь Игорь ждеть брата, буй-туръ Всеволода... И тоть ему молвить вь привѣть: «Мы оба съ тобой святославова рода! Ты брать мой единый п свѣть!

«Вели — пусть коней твоихъ борзыхъ съдлаютъ; Мон же, мой первенецъ-братъ, Давно ужь подъ Курскомъ тебя поджидаютъ, Осъдланы въ полъ стоятъ.

«Куряне жь мои, удалые куряне Взлелѣяны въ шлемахъ родныхъ, Повиты подъ трубными звуками брани И вскормлены съ копій стальныхъ.

«Дороги знакомы, луки съ тетивами, Извъстенъ имъ каждый оврагъ, Колчаны гремятъ боевыми стрълами, Булатные сабли въ рукахъ;

«И знають лишь рыскать по чистому нолю, Какъ волки по дебрямъ бродить, Чтобъ только добыть себѣ чести на долю, Чтобъ князю почету добыть.»

Князь Игорь въ чеканное стремя вступаетъ И фдетъ равниной степной; Но солнце дорогу ему застилаетъ Полночною синею тьмой.

Ночь, воемъ грозя ему, птицъ пробуждаеть И ревъ плотоядныхъ звѣрей Въ окрестныхъ степяхъ, п сова завываетъ Подъ сѣнью древесныхъ вѣтвей,

Чтобъ волнамъ Сурожа п вамъ, поморяне, Дать вѣсть за далекой землёй, Корсуню п пдолу въ Тмутараканѣ, И Волгѣ съ Сулою-рѣкой.

А половцы по полю тъсной толною Къ великому Дону спѣшатъ; Какъ рѣзкій крикъ лебедя поздней порою, Возы ихъ дорогой скрипять.

Онъ къ синему Дону свой путь направляетъ Съ дружиною храброй своей; Но нтицы погибель ему предвъщають; Орлы плотоядныхъ звърей

Пронзительнымъ крикомъ своимъ вызываютъ
На трупы изъ дебрей лѣсныхъ;
И волки невзгоду на пихъ пакликаютъ,
Блуждая въ оврагахъ крутыхъ.

Проснулись лисицы и лають за станомь, На красные лають щиты. О, Русь! о, родиая! ужь ты за курганомь! Спускается ночь съ высоты;

Заря, чуть мерцая, вдали догораеть; Поля покрываются мглой; Въ сосъднемъ лъсу соловей умолкаетъ; Крикъ галочій слышенъ порой.

А русскіе, тёсно сомкнувшись щитами, Идуть но пустыннымь полямь— Добыть себё чести стальными мечами И славы отважнымъ князьямъ.

#### ПъСНЬ III.

#### повъда.

Въ нятницу утромъ разбили они половецкія рати

II, разметавшись стрѣдами по чистому полю, помчали

Красныхъ дѣвицъ половецкихъ съ собою, а съ ними и бархатъ

Цѣнный, и золото въ слиткахъ, и разныя ткани. Плащами жь,

Шубами, юртами-гати гатили, мосты настилали

Въ топкихъ мѣстахъ и по грязнымъ болотамъ. Червленное знамя

Съ бѣлой хоруговью, красная чолка съ серебрянымъ древкомъ —

Храбраго Игоря доля. Дремлетъ средь чистаго поля,

Дремлетъ Олега гнѣздо удалое... далече умчалось...

Нѐ на обиду ни соколу-птицъ, ни кречету злому,

Не на обиду тебѣ породилось оно, половчанинъ поганый,

Воронъ зловѣщій! А Гзанъ ужь бѣжить сиромахою волкомъ;

Хищный Кончакъ сму слѣдъ пролагаетъ къ великому Дону.

Рано заутра востокъ загорелся кровавой зарею;

Черныя тучи отъ моря идуть: закрывають четыре

Солнца; въ нихъ синія молнін блещуть: быть сильному грому,

Литься дождю стрвлами съ великаго Дона. Тамъ-то

Копьямъ стальнымъ поломаться! тамъ-то мечамъ притупиться

О половецкіе шлемы — на ръчкъ Каяль, у Дона!

Русь, уже ты подъ курганомъ! Чу, вѣтры, стрибоговы внуки,

Вѣютъ съ моря стрѣлами на храброе русскос войско.

Стонетъ земля, помутилися ріки, поля покрываетъ

Пыль и лепечуть знамёна: то половцы идуть оть Дона,

Идуть оть моря, отвсюду и наши полки окружають.

Бъсовы дъти кликомъ побъднымъ поля оградили;

Русское жь войско щитами червленными ихъ заслонило.

Всеволодъ буйный, ты быешыся въ переднемъ отрядъ, стрълами

Прыщешь на хищпыхъ враговъ и гремишь объ ихъ шлемы мечами;

Гдѣ ни иоявишься ты, богатырь, золочёнымъ шеломомъ

Блеща, тамъ въ прахѣ лежатъ половецкія головы грудой;

Тамъ, пополамъ разсѣчённые саблей булатной твоею,

Всеволодъ доблестный, падаютъ въ прахъ ихъ аварскіе племы.

Братцы, какой побоптся онъ раны, когда онъ для славы

Все позабыль — и почеть, и весслую жизнь, и Черниговъ

Городъ, и отчій престоль золотой, и своей иснаглядной

Глѣбовны, милой супруги, привѣтъ и обычныя ласки?

#### пъснь іу.

#### воспоминание объ усобицахъ.

Прошли трояновы вѣка, Мипуло время Ярослава, Не стало ольгова полка — Олега, сына Святослава: Мечёмъ крамолу онъ ковалъ, Стрѣлами землю засѣвалъ. Когда въ родномъ Тмутаракани Онъ въ стрѣмя бранное вступалъ, Тогда призывнымъ звукамъ брани Великій Всеволодъ внималъ, Межь-тѣмъ какъ каждою зарёю Въ своихъ твердыняхъ, за Десною, Владиміръ уши затыкалъ.

И привела на судъ свой слава Бориса, сына Вячеслава, И положила на коверъ — На бархатъ конскаго покрова — За оскорбленье, за позоръ Олега, князя молодого.

И Святополкъ съ Каялы прямо Велѣлъ отца священный прахъ Поднятъ на угорскихъ коняхъ Къ стѣнамъ Софіевскаго храма.

Такъ при Олегѣ молодомъ — При Гориславичѣ — кругомъ Междоусобъя засѣвались, Всходили, горемъ разростались; И погибала жизнь людей, Внучатъ могучаго Даждь-Бога, И сокращалася на много Въ междоусобіяхъ князей. Въ то время рѣдко оглашали Равнины пѣсни поселяпъ; Но часто вороны кричали, Терзая трупы христіанъ; А галки въ полѣ собирались, И па пиру родныхъ полянъ Между собой перекликались.

Не разъ гремѣть побѣдный громъ И бптвы лютыя бывали; Но о сраженін такомъ Еще на Руси не слыхали.

#### пъснь у.

#### поражение.

Вплоть до вечера съ разсвъта, И отъ вечера до свъта Конья кръпкія трещать, Свищуть стрълы каленыя, Сабли острыя гремять О шеломы боевые, Средь невъдомыхъ полей Половецкихъ дикарей.

Подъ копытомъ — подъ конями Поле вздулось бороздами; А была поляна та Позасъяна костями, Кровью алой полита: И взошолъ посъвъ тоскою По-надъ Русскою Землею. Что за топотъ, что за звонъ Рано утромъ, предъ зарёю? Это Игорь! — это онъ Вновь полки сзываетъ къ бою:

Сердцу вѣрному его Жалко брата своего.

Бились день - не отступали, Храбро билися другой, Въ третій, въ полдень, подъ грозой Стяги княжескіе пали. Туть надъ берегомъ, гдъ бились, Оба брата разлучились; Гдъ — гульлива и буйна — Мчится быстрая Каяла, Тутъ кроваваго вина Не хватило, не достало; Туть, у вражеской рѣки, Наши братья-земляки Пиръ кровавый довершили, Жданыхъ сватовъ напопли И за честь своей земли Сами трупами легли.

Вянеть на полѣ былина Подъ кручиною-тоской, И къ землѣ тоска-кручина Клонитъ яворъ молодой.

#### Пъснь VI.

#### плачъ пъвца.

Наступило, братцы, времечко, Наступило не веселое: Степь прикрыла силу ратную. Возстаетъ обида кровная Въ силахъ племени даждь-божьяго, Разражается несчастьями; И вступивши на троянову Землю девой, громко крыльями Заплескала лебедиными На Дону, у моря спняго: Пробудила время тяжкое! Нфть въ князьяхъ единомыслія На поганыхъ; вмѣсто дружества, Сталь брать брату поговаривать: «То мое, мое и это все!» Стали спорить межь собой князья За пустое, какъ за важное И крамолу на себя ковать. А иоганые со всёхъ сторонъ

Между-тымь, какъ побъдители, Приходили въ Землю Русскую. О! далеко залетѣлъ соколъ, Птицъ стоняя къ морю сипему: Ужь дружин в храброй Игоря Не воскреснуть. По следамъ ея Жля и Карна громко крикнули, Понеслись Землею Русскою, И изъ рога огне-мётпаго Нзвергали пламя лютое. Зарыдали жоны русскія, Приговаривая жалобно: «Видно ужь не взиыслить мыслію, Видно ужь пе вздумать думою, Ни очами, видно, болве Не увидъть намъ мужей своихъ. Серебромъ и звонкимъ золотомъ Не бренчать намъ, не нобрякивать!»

Возстональ такъ Кіевъ скорбію, А Черниговъ подъ напастями; Разлилась тоска тяжелая По Руси — и горе лютое Затопили Землю Русскую. А межь-тёмъ какъ князья русскіе Межь собою только ссорились, Наши вороги поганые Приходили въ Землю Русскую И съ дворовъ, какъ побъдители, Собирали дань постыдную — По одной по былкы съ каждаго. Потому-что Святославичи, Всеволодъ и Игорь храбрые, Вновь вражду неукротимую Пробудили — ту, которую Усыпилъ-было родитель ихъ, Святославъ великій Кіевскій. Онъ заставиль хищныхъ половневъ Трепетать, какъ передъ бурею, Предъ своею ратью сильною, Передъ саблями булатными. Наступиль ногою твердою Онъ на Землю Половецкою, Притопталь холмы съ оврагами, Возмутить озера съ рѣками, Изсушиль ключи съ болотами И исторгь изъ лукоморія Кобяка ихъ нечестиваго, Изъ средины половецкаго Войска, сильнаго, несмътнаго. И Кобякъ безсильнымъ илфиникомъ Очутился въ стольномъ Кіевѣ,
Во дворцѣ велико-княжескомъ.
Греки и купцы нѣмецкіе,
И моравцы съ веницейцами
Иѣли славу святославову
И хулили князя Игоря,
Потопившаго въ Каяль-рѣкѣ
Половецкой силу ратную,
Вмѣстѣ съ кровнымъ русскимъ золотомъ;
Гдѣ онъ, храбрый Игорь Сѣверскій,
Изъ сѣдла раззолочёнаго
Пересѣлъ въ сѣдло полонника.
Иріуныли стѣны крѣпкія,
Омрачилося веселіе.

#### пъснь VII.

#### сонъ святослава.

Худой Святославу привидёлся сонъ:

«Миё снилось — боярамъ разсказывалъ опъ —
Что будто бы въ полночь, на ложё тесовомъ,
Въ горахъ надъ Дибиромъ,
Меня одёвали вы чорнымъ покровомъ,
И съ синимъ виномъ
Отраву мёшали
И тёмъ ядовитымъ виномъ угощали;
И будто бы жемчугъ колчаномъ пустымъ
Изъ раковинъ чернали вы чередою,
И тёмъ жемчугомъ дорогимъ
Меня осыпали, смёясь падо мною;
И что въ златовёрхихъ палатахъ моихъ

Безъ матицы доски лежали;
А бъсовы вороны дебрей глухихъ
Всю ночь, до разсвъта, у Плънска кричали,
На выгонъ злачныхъ луговъ городскихъ
И прочь не летъли на синее море!»

«Увы! одольло насъ лютое горе!»

Бояре въ отвътъ:

«Два сокола ясныхъ, какъ утренній свътъ,

Слетъли съ родного

Стола золотого,

Собрались на брань —

Добыть изъ полона

Наслъдственный Тмутаракань,

Иль шлемомъ напиться изъ Дона.

Но крылья соколін ихъ

Враги обрубили мечами,

А буйныхъ самихъ

Опутали крѣпко цѣпями.
На третій день утро смѣпилося мглой,
Померкли два солпца подъ ризой ночной,
А съ ними потухли два мѣсяца яспыхъ—
Олегъ съ Святославомъ, два князя прекрасныхъ.
Заря на Каялѣ погасла во мглѣ:

Какъ барсы степные,
Разсыпались половцы злые
По Русской Землѣ,
Въ пучину песчастій се погрузили
И хана на новую брапь возбудили.
Хула помрачила хвалу,
Предъ силою воля склонилась
И диво-сова, сквозь полночную мглу,
На землю спустилась...
Чу! готскія дѣвы у моря запѣли
Про Буса, бойца своего,
Про месть Шароканову, врсмя сго —
И золотомъ русскимъ звенѣли.
А вѣрной дружинѣ твоей суждено,
Знать, горькое-горе одно!»

А князь отвёчаль имъ такими рёчами, Мёшая слова золотыя съ слезами: «О, Игорь и Всеволодь, дёти мои! Не впору вы противъ Земли Половецкой

Мечи обнажили свои,
Гопяясь за славой — молвой молодецкой!
Безславно своихъ вы сломили враговь,
Безславно поганую пролили кровь!
Изъ стали сердца ваши скованы были,
А время и мужество ихъ закалили...
И этого ль могъ ожидать я отъ васъ,
На старости лътъ съдиной серебрясь?

И вотъ ужь враги полонили Одну изъ сильнѣйшихъ моихъ областсй! Гдѣ братъ мой отважный съ отрядами былсй, \*)

Съ черниговской ратью своей? Гдѣ наши могуты, татраны, ревуги, Шельбиры, тоичаки, ольберы? \*\*) гдѣ, други, Они — побѣждавшіе крикомъ враговъ, Съ одними пожами, безъ крѣнкихъ щитовъ,

Гремѣвшіе дѣдовской славой? Но вы говорили: «на подвигь кровавый «Одпи мы пойдемъ, какъ въ минувшіе дии, «Прошедшую славу добудемъ одпи, «Одни и грядущей подёлимся славой!» Не диво бъ еще на своемъ на вёку Вновь стать молодымъ старику! Когда ясный соколь линяеть, Онъ птицъ высоко загоняеть И ужь никогда

Въ обиду не дастъ дорогого гивзда, Да горе—въ князьяхъ мив не помощь, а бремя. Такъ все измвняетъ крылатое время!»

Подъ саблями стонетъ безпомощный Римъ, \*) А съ нимъ и Владиміръ, болѣзпью томимъ. Нѣтъ, видно, печаль и кручипа

Нѣтъ, видно, печаль и кручипа Удѣлъ беззащитнаго глѣбова сына!

#### ПѣСНЬ VIII.

#### воззвание къ князьямъ.

Великій князь Всеволодъ храбрый! Зачёмъ ты не здёсь? Отчего Не мчишься грозой на защиту Престола отца своего?

Ты можешь могучую Волгу Разбрызгать веслами ладей И вычерпать Донъ многоводный Шеломами рати своей.

Когда бъ ты былъ здёсь — по ногатё Скупать бы мы плённыхъ могли, Платили бъ по мелкой резани За дёвъ половецкой земли.

Ты можешь стрёлять и на сушё Огисмъ самопаловъ живыхъ: Потомками Глёба, семьею Его сыновей удалыхъ.

Ты, Рюрикъ отважный и буйный! И ты, князь Давидъ молодой! Не ваши ль златые шеломы Забрызганы кровью чужой?

Не ваши ль дружины рыкають Среди незнакомыхъ полей, Подобно израненнымъ турамъ Концами каленыхъ мечей?

<sup>\*)</sup> Былями назывались наёмныя дружины торковъ и беренджевъ, служившихъ черниговскимъ и другимъ князьямъ.

<sup>\*\*</sup> Въроятно, особые отряды войскъ, названные по именамъ вождей, или начальствовавшихъ.

<sup>\*)</sup> Ромны, нынъ уъздный городъ Полтавской губерніи.

Скоръй въ стремена золотыя Вступайте — и вихремъ за Донъ — За Русскую Землю, за раны, За игоревъ тяжкій полопъ!

А ты, Ярославь именитый, Князь Галицкій, славный умомь! Высоко сидишь ты на трон<sup>к</sup>, На трон<sup>к</sup> своемь золотомъ.

Карпатскія горы могучей Дружиной своей оградиль; Метая каменья за тучи, Ты путь королю заступиль;

Замкнуль, затвориль воротами Дуная широкую пасть, И, правя суды до Дуная, Далеко простерь свою власть.

Молва о дёлахъ твоихъ славныхъ Гремитъ по далекимъ зсмлямъ И къ Кіеву путь пролагаетъ, Къ его золотымъ воротамъ.

Высоко сидя на отцовскомъ Золоченномъ-пышно столѣ, Стръляешь могучихъ султановъ За моремъ, въ далекой землѣ.

Направь свои стрѣлы въ Кончака! Пусть мщенье извѣдаетъ опъ — За Русскую Землю, за раны, За пгоревъ тяжкій полонъ!

И вы, храбрецы удалые, Романъ и Мстиславъ молодой! Мечтая о подвигахъ ратныхъ, Вы смёло кидастесь въ бой.

Однажды рёшившись, отважно Стремитесь вы къ цёли своей, Какъ соколь, что въ исбё ширяеть, Чтобъ итицу настигнуть вёрнёй;

Затѣмъ-что латинскіс шлемы И латы на вашихъ плечахъ: Ужь многія ханскія земли Предъ ними распалнся въ прахъ. Ятвяги, Литва, Дерсмела И орды степныхъ дикарей Повергли оружьс, склонились Подъ гнётомъ булатныхъ мечей.

Князья, ужь померкъ певозвратно Для Игоря солнечный свётъ, И листья опали съ дерсвьсвъ, Какъ-будто въ предвёстіе бёдь:

Уже города подвлили
По Роси-ръкъ и Сулъ;
А Игоря храброй дружинъ
Спать сномъ непробуднымъ въ землъ.

Кпязья, синій Донъ на поб'єду Зоветь вась, вздымая волну! Отважные ольговы д'єти Готовы идти на войну.

О, Ингварь и Всеволодъ! \*) Трое Васъ братьевъ — и всѣ вы бойцы: Родного гнѣзда шсстокрыльцы, Гнѣзда не худого итенцы!

Не жребьсиъ побѣднымъ достигли Вы власти — желанпой меты: Къ чсму жь золотыс шсломы, Къ чему вамъ стальные щиты?

Свои ворота оградите Стрълами отъ вражьихъ племёнъ— За Русскую Землю, за рапы, За игоревъ тяжкій полонъ!

#### пъснь іх.

#### воспоминание о минувшемъ.

Ужь къ Перяславлю-городу рѣчка-Сула̀ серебристыхъ Струй не катѝтъ, а Двина болотомъ течетъ къ полочанамъ

<sup>\*)</sup> Здёсь рёчь идеть о трехъ сыновьяхь Ярослава Луцкаго: Ингварё, Всеволодё и Мстиславё, изъ которыхь здёсь только два первые названы по имени, потому что о послёднемъ (Мстиславё) упоминается выше.

славъ Васильковичъ

Въ шлемы литовскіе острымъ мечёмъ позвониль п, затмивши

Славу дёда Всеслава, прикрытый стальными щитами,

Палъ на кровавой травѣ подъ ударами сабель литовскихъ;

Слёгь на кровать и сказаль: «князь, дружину твою удалую

Крыльями итицы одёли, а звёрп кровь полизали!»

Ни Брячеслава съ нимъ не было, ни Всеволода: одинъ онъ

Вырониль иышно-жемчужную душу изъ храбраго тѣла

Сквозь золотое свое ожерелье. Поникло веселье;

Смолкли печальныя и всни; трубять городенскія трубы...

Князь Ярославь и вы, внуки Всеслава! склоните знамёна

Долу, вложите мечи притуплённые: вы помрачили

Славу могучаго дъда! Не вы ль приманили пога-

Вашей крамолой на Русскую Землю, на племя Всеслава,

Чтобь и отъ нихъ мы узнали насилье, какое ужь терпить

Русь оть Земли Половецкой. Въ въкъ седьмомъ отъ Трояна

Кинуль жребій Всеславь о любимой имъ дівиці красной;

II не клюкой подпираясь, а съвъ на коня боевого,

Къ стольному Кіеву-городу онъ прискакалъ п доткнулся

Древкомь конья своего до его золотого престола.

Въ полночь оставиль Бель-городь, а утромъ, подвезши стрикусы,

Сшибъ новгородскіе створы, разбиль Ярославову славу...

Бросился волкомъ къ Нёмиге съ Дудутокъ ... А на Нѣмигѣ

Головы стелять снопами, молотять стальными цъпами,

Жизнь кладуть на току и въють душу изъ тъла.

Кровью затопленный берегь Намиги не жатвой засѣянъ

Грознымъ, подъ кликомъ поганыхъ. Одинъ Изя- Былъ, а костями русскихъ сыновъ. Князъ Всеелавъ народу

Судъ давалъ и рядилъ князьямъ города; а самъ волкомъ

Рыскаль въ ночи; кидался изъ Кіева къ Тмутаракани

И перерыскиваль волкомь дорогу великому Хорсу.

Въ Полоцкъ стольномъ ему позвонили къ заутренъ рано

Въ колокола у Софіи святой, а онъ въ Кіевъ слышалъ

Благовъсть тоть. Хотя у иного и въщее сердце

Въ тѣлѣ, а часто страдаетъ. Ему-то разумную

Въщій Боянъ нашъ сложиль, что ни хитрый, ин умный, ни птица

Быстрая въ небъ не минутъ суда правосуднаго Бога.

Какъ не стопать и не плакаться Русской Земль, вспоминая

Старое время и старыхъ князей! Нельзя жь было онева

Въ Кіевѣ стольномъ Владиміру старому княжить: и нынѣ

Стяги его, доставшися Рюрику съ братомъ Давидомъ,

Словно волы, запряжённыя въ идугь, подъ ярмомъ ненавистнымъ

Никиуть, межь-тьмъ какъ тяжелыя конья свиетять на Дунав.

#### Пъснь х.

#### плачъ ярославны.

Звучный голось раздается Ярославны молодой; Стономъ горлицы несется Онъ предъ утренней зарёй:

«Я быстръй лъсной голубки По Дунаю полечу И рукавъ бобровой шубки Я въ Каялъ обмочу; Князю милому предстану И на тълъ на больномъ Окровавленную рану Оботру тымь рукавомь.»

Такъ въ Путивлѣ, изнывая, На стѣнѣ на городской Ярославна молодая Горько плачетъ предъ зарёй:

«Вѣтеръ, что ты завываешь Н на крыльяхъ на своихъ Стрѣлы ханскія вздымаешь, Мечешь въ воиновъ родныхъ? Иль тебѣ ужь на просторѣ Тѣсно вѣять въ облакахъ, Корабли на спнемъ морѣ Мчать, лелѣять на волнахъ? Для чего жь однимъ размахомъ Радость лучшую мою Ты развѣялъ легкимъ прахомъ По степному ковылю?»

Такъ въ Путивлѣ, изнывая, На стѣнѣ на городской Ярославна молодая Горько илачетъ предъ зарёй:

«Днѣпръ мой славный! ты волпами Горы крѣпкія пробилъ, Половецкими землями Путь свой дальній проложилъ; На себѣ, сквозь всѣ преграды, Ты лелѣяла, рѣка, Святославовы насады До улусовъ Кобяка.
О, когда бъ ты вновь примчала Друга къ этимъ берегамъ, Что бы я къ пему не слала Слёзъ на море по утрамъ!»

Такъ въ Путпъль, изнывая, На стънъ на городской Ярославна молодая Горько илачетъ предъ зарёй:

«Солнце ясное трикраты! Всѣмъ ты красно и теило! Для чего лучемъ утраты Войско милаго сожгло? Для чего въ безводномъ иолѣ Жаждой луки имъ свело И что гиётъ тоски-недоли На колчаны налегло?»

ПѣСНЬ XI.

#### въгство игоря.

Въ полночь море взволновалося; Небо тучами покрылося: Кажетъ Богъ дорогу Игорю Изъ неволи въ Землю Русскую, Ко злату-столу отцовскому.

Догоръла зорька ясная, Зорька ясная — вечерняя. Игорь дремлетъ — Игорь бодрствуетъ: Игорь поле мфрить мыслію, Что отъ Дону отъ великаго До Донца-ръки до малаго. Конь готовъ и ждетъ съ полуночи. Овдуръ свистнулъ за рѣкой вдали — Подаетъ въсть князю Игорю; Но князь Игорь не откликнулся. Крикнуль — ноле всколебалося, Защумьль ковыль серебряный, Съ ними вежи половецкія Потряслися. Игорь доблестный Горностаемъ проскочилъ тростникъ. Кануль въ воду бѣлымъ гоголемъ, На коня стрелою кинулся, Босымъ волкомъ соскочилъ съ него, Побъжаль къ Донцу родимому, Къ луговому его берегу, И взвился могучимъ соколомъ, Убивая подъ туманами Лебедей съ гусями къ завтраку. На объдъ себъ и къ ужину. Нгорь несся яснымъ соколомъ, Влуръ бѣжалъ по полю чистому Сфрымъ волкомъ, отряхаючи По пути росу холодную: Надорваль коня дорогою.

Говорить ему Донець-рѣка: «Много; князь, тебѣ величія. Кончаку-врагу нелюбія, А землѣ родной веселія!» Иторь-князь ему отвѣтствуеть: «О, Донець! не мало доблести И тебѣ, что князя Игоря На волнахъ своихъ серебряныхъ Ты лелѣялъ, устилаючи Берега травой зеленою, Одѣвая мглами теплыми

Подъ нависшими деревьями! Ты стереть его заботливо На водъ хохлатымъ гоголемъ, На струяхъ рѣчною чайкою, Уткой-чернядью въ поднебесь в. Нътъ, не такъ, вздымаясь волнами, Мчится Стугна мелководная! Поглотивъ ручьи нагорные, Она струги о кустарники Раздробила, ненасытная, II на-вѣки заградила путь Къ берегамъ дивпровскимъ юному Ростиславу. И заплакала Мать сфдая ростиславова По прекрасномъ князъ-юношъ: «На лугахъ цвѣты душистые Осыпаются отъ жалости, А деревья съ тихой грустію Надъ землею наклоняются.»

Не сорочье стрекотаніе Раздается въ отдаленіи: Это ёдуть, вслёдь за Игоремь, Гзакъ съ Кончакомъ половецкіе. Стихло. Вороны не каркали, Галки смолкли и съ сороками По деревьямъ только прыгали; Дятелъ путь къ реке указываль; Соловей веселымъ пеніемъ Утро ясное привътствоваль.

И съ Кончакомъ рѣчь заводитъ Гзакъ: «Если соколь улетить въ гифздо, То стралами золочёными Соколёнка разстрёляемъ мы.» А Кончакъ ему отвътствуетъ: «Если соколь улетить въ гижздо, Такъ красавцею-двищей Соколёнка мы опутаемъ,» А Копчаку снова молвить Гзакъ: «Если двищей-красавицей Соколёнка мы опутаемъ, Не видать тогда намъ болве Ни соколика, пи девицы, Нашей дъвицы-красавицы, И начнутъ насъ птицы хищныя Бить средь поля половецкаго.»

ПѣСНЬ XII.

#### возвращение.

Вѣдь сказалъ же Боянъ, Какъ п вѣщій Коганъ, Пѣснотворецъ временъ Ярослава, Говорилъ въ старину, Прославляя войну И походъ старика Святослава:

«Тяжело на землё Жить безъ плечь головё, Тяжело богатырскому тёлу Безъ головушки жить!» Такъ безъ Нгоря быть Землё Русской, родному удёлу.

Солнце-свёть въ небеси,
Нгорь-князь на Руси.
На Дунав запёли д'явицы—
П летять голоса
Чрезь моря и лёса
Къ высямь Кіева, нышной столицы.

Игорь фдеть домой — . Къ Пирогощ святой По Боричеву путь направляеть. По дорог народъ Веселится, поёть, Своихъ старыхъ князей величаеть,

А потомъ молодыхъ.
Такъ прославимъ же ихъ!
Слава Игорю, пхъ властелину!
Храбрецу, удальцу
Всеволоду-бойцу
И Владиміру, Игоря сыну!

Много здравствовать вамъ, И князьямъ и войскамъ, Поборавшимъ всегда и до нынѣ За мирянъ-христіанъ На полки басурманъ! Слава храбрымъ князьямъ и дружинѣ!

Н. Гербель.

## СЛАВЯНСКІЯ НАРОДНЫЯ ПЪСНИ

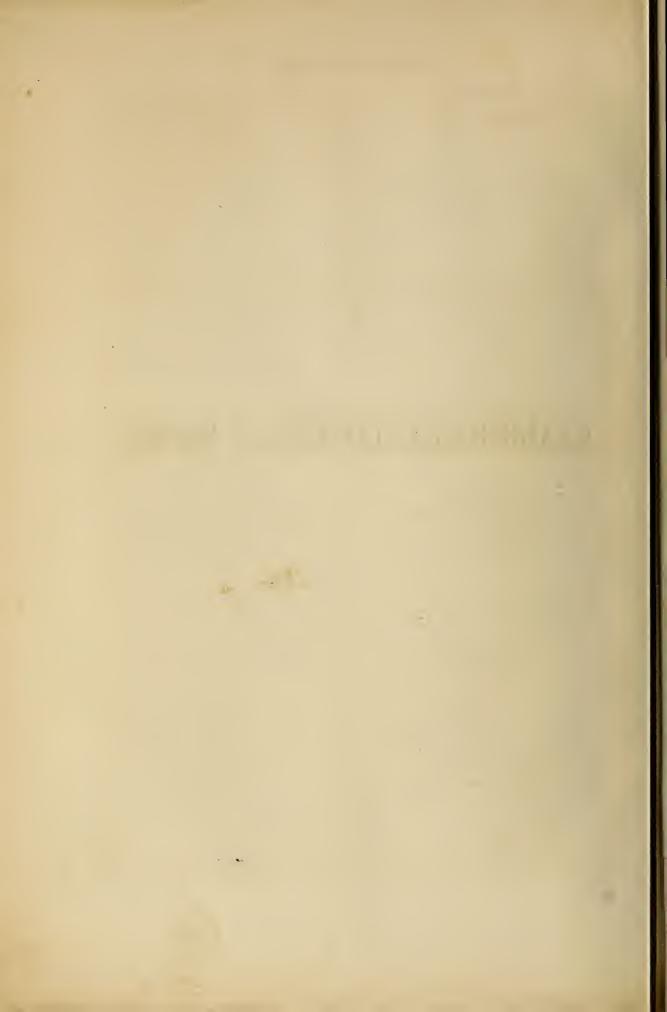

### О СЛАВЯНСКИХЪ НАРОДНЫХЪ ПЪСНЯХЪ.

Славянскій мірь, таящій въ себф задатки широкой своеобразной будущности, по степени уже достигнутаго имъ развитія, конечно, не можетъ еще сравниться со своими старшими европейскими братьями. Понятно после этого, что и стеиень достигнутыхъ имъ литературныхъ успфховъ не можеть еще быть поставлена въ уровень съ богатыми и самостоятельными литературами главнъйшихъ народовъ Европы. Изъ болъе или менъе значительнаго ряда писателей направленія подражательнаго у той или другой славянской народности выдается еще очень не много такихъ имень, которыя бы составляли действительный вкладъ въ обще-европейскую литературу — какъ по своеобразію своихъ произведеній, такъ и по способности доводить такое своеобразіе до мірового значенія. Славяне и до-сихъ-поръ еще по иренмуществу должны хвалиться своею народною словесностью, этимъ безъискусственнымъ, еще не знающимъ авторства и не прибъгающимъ къ письму, первобытнымъ творчествомъ, богатымъ хранилищемъ котораго служитъ крепкая память народная. Сравнительно съ народною словесностью славянъ, очевиднымъ отпечаткомъ разслабленія, поблёднёлости, вымиранія отличаются народныя пъсни другихъ, болъе образованныхъ народовъ Европы, за-то неизмъримо богатфинихъ литературою, съ шпрокимъ развитіемъ которой всегда соединяется упадокъ народной словесности. Дело въ томъ, что у народа развивающагося правильно, литература собственно

представляетъ дальнъйшую степень развитія тъхъ пачаль, задатки которыхъ заключаются уже въ народной словесности, а потому литературою все болье и болье упраздняется, особливо по мъръ ея распространенія въ цёломъ народё, безънскусственная словесность народная. Правда, что подобнаго рода правильный ходъ развитія есть представление идеальное; въ полномъ смыслъ его не найдешь ни у одного изъ народовъ Европы, а поэтому-то ни у одного изъ нихъ и не является окончательно упраздненною словесность народная. Но всего менъе поводовъ къ ея упраздненію представляеть славянскій міръ, литературное развитіе котораго всего менже отличалось подобпою правильностью. При той, все еще недостаточной степени народно-мірового содержанія, какую представляеть все еще не довольно самостоятельная, болве или менве съ помощью пересадокъ, тепличнымъ образомъ вырощенная литература славянь, действительно своеобразныхъ сторонъ славянскаго міросозерцанія, настоящаго отраженія славянскихъ народныхъ нравовъ и даже славянской народной исторіп приходится искать преимущественно въ славянскихъ народныхъ пфсияхъ.

Что касается собственно историческаго значенія народнаго эпоса вообще, то оно самымъ удовлетворительнымъ образомъ выясняется въслѣдующихъ словахъ извѣстнаго собирателя кельтскихъ народныхъ\*пѣсенъ, Вильмарке: «Отчего до-сихъ-поръ постоянпо обходился историчего до-сихъ-поръ постоянпо обходился историчего

ками самъ народъ? Откуда такое забвенье о немъ? Отчего не побезноконлись собрать матерьялы для его исторіи? Оттого-что, по всей въроятности, долго и не предполагали, чтобы у него могла быть исторія. Да и опа въ самомъ дълъ не оказывается занесенною ин въ лѣтописи, ин въ граматы. А между тѣмъ вѣдь опа существуетъ: ея хранилищемъ служатъ народныя, исредаваемыя по предашію пѣсин» \*).

Въ старину стародавнюю люди болфе или менъс кипжиыс, представители тогдашияго образованнаго слоя, смотрели на это дело пначе. Въ номъщенномъ во главъ этой кинги литературномъ намятинкъ XII въка, пашемъ «Словъ о полку Игоревѣ», пеизвъстный (т. е. памъ теперь исизвѣстный) сочишитель его рѣзко противопоставляеть былины, т. е. быль, исторію — замыслами Бояна, пъвца, т. е. поэтпческимъ замысламъ, иъспямъ, эпосу. Между-тімъ самъ пародъ подъ былинами или старинами и до-сихъ-норъ еще разумбеть песии съ весьма даже яркою примесью самыхъ чудесныхъ вымысловъ, да и людямъ пауки съ другой стороны вымыслы эти ин мало не мфшають видьть въпихь действительную старину народную, т. е. придавать имъ значение историческое не въ узкомъ, буквальномъ, а въ шпрокомъ и глубокомъ значеніи этого слова.

Дело въ томъ, что въ пародныхъ нашихъ былинахъ дъйствительно отражается жизнь самого народа, тогда-какъ былипы, приводимыя авторомь «Слова о полку пгоревъ», представляютъ намъ собственно лишь князей съ ихъ дружинами. «Слово о полку Пторевъ» со своимъ, хотя и невъдомымъ памъ теперь, сочинителемъ, является такимъ образомъ уже не чисто пароднымъ произведеніемъ. При всемъ томъ оно, но многимъ своимъ поэтическимъ оборотамъ, оказывается въ самомъ близкомъ родствъ съ пародными ифенями. «Слово о полку Нгоревъ», какъ и довольно близко подходящія къ нему по строю чешскія пісни такъ называемой «Краледворской рукописи», также помфиценныя въ этой кингъ во главъ чешскихъ пфсень, служить прямымь доказательствомь, что у славянъ совершенно правильнымъ образомъ начиналось зарожденье произведеній личнаго творчества непосредственно изъ корпей народнаго эпоса. Къ сожаленію, доброе пачало такъ и осталось началому. Дальивний псторическій ходъ вещей у пасъ на Руси оказался рышительно пеблагопріятнымь вообще для усибховт свѣтской литературы, просто остановившейся въ своемъ развитін; у братьевъ же нашихъ чеховъ дальнѣйшія историческія судьбы въ скоромъ времени разобщили литературу съ народной словесностью и рѣшительно подчинили первую чуждымъ вліяніямъ.

Внимательный читатель замётить, что даже въ представляемыхъ здёсь переводахъ «Слово о полку Игоревѣ» и «Краледворская рукопись», сходныя по своему историческому строю, по воспъванію въ нихъ дружинъ съ киязьями п по отсутствію въ пихъ чудесности (что объяспяется сдинствомъ поэтического рода), съ другой стороны довольно сходны и по пекоторымъ поэтическимъ образамъ и сравненіямъ. Это последнее обстоятельство объясияется единствомъ ихъ народиаго источника, темъ, что какъ авторъ нашего «Слова», такъ и авторы чешскихъ пфсенъ черпали изъ издавно - паследственнаго запаса устно-народныхъ пріемовъ и оборотовъ, которые не только въ то отдаленное время, по и тсперь представляются сходными у различныхъ славянъ.

Нашъ извъстный изследователь пародной старины, Ө. И. Буслаевъ, давно уже обратиль впиманіе на совпаденіе мпогихъ оберотовъ и образовъ въ «Словѣ о полку Игорсвѣ» съ образами п оборотами теперешнихъ пародныхъ нъсенъ — по преимуществу южпо-русскихъ, т. е. пъсенъ той самой мъстности, которой принадлежить и «Слово о полку Игоревъ». Въ настоящемъ изданіп вследъ за нимъ непосредственно и помѣщаются пѣсин южно - русскія или малороссійскія въ переводф (какъ и все въ этомъ издапіи) па пашъ совремсиный литературный языкъ. Первое мъсто но праву дапо туть такъ называемымъ думамъ малороссійскимъ, подходящимъ къ «Слову о полку Игоревѣ» и по своему историческому значенію, чуждому всякой чудесной примъси. Думы составляють однако же чисто-пародный поэтическій родъ — ту позднейшую ступснь въ развитін южно-русской пародной словеспости, которою упраздпена была въ южной Руси ступень дрсвнтішая — богатырскій владиміровь эпось, перснесепный на востокъ и на сфверо-востокъ и доживающій тамъ свой вфкъ въ видф тфхъ былинг, о которыхъ упомящуто выше и которыя не вошли въ это пздапіе, какъ пе требующія перевода. Причина, почему старишныя ифепп о борьбф богатырей стольно-кіевскаго Владиміра съ различными насильниками Русской Земли совершенно

<sup>\*)</sup> Villemarqué, Barzaz Breiz, предисловіе къ 4-му изданію.

были вытѣсисны думами, повѣствующими о борьбѣ поздиѣйшихъ богатырей — козаковъ съ поздиѣйшими насильпиками — единоплеменными намъ поляками, давно уже выяснена у Н. И. Костомарова тѣмъ, что эта послѣдияя борьба, привлекши къ себѣ участіс и вниманіе всего парода, паполнивъ всю его жизнь, и въ самомъ народномъ эпосѣ не оставила мѣста ин для чего другого — ни для малѣйшихъ восноминаній о какой либо другой борьбѣ.

Вследь за думами помещаются здесь обращики мелкихъ малороссійскихъ пъсспъ такъ называемаго бытового содержанія. Эти послёднія представляють значительныя сходства съ пъснями белорусскими, которыя все безъ исключенія припадлежать къ разряду бытовыхъ. Въ Бълоруссін не имъстся пичего похожато на малороссійскія думы; въ ней вовес не развилась историческая (въ строгомъ смыслѣ слова) пѣсня, хотя въ пей, какъ и въ Малороссін, совершенно забыта былина, этотъ полупсторический эпось о богатыряхъ владиміровыхъ. Если же древивній эпосъ, совершенно изчезнувъ и въ Бѣлоруссін, оставилъ тамъ но ссбъ пустоту, потому-что пичсго пе явилось ему на смѣпу, то это объясняется тѣми историческими обстоятельствами, которыя совершенно пришибли пародную силу въ этомъ несчастивниемъ изъ красвъ Земли Русской. Тяжесть напскаго гиста была такова, что невольно замирала въ устахъ и самая жалоба, раздающаяся только по-временамъ, по за-то выразительно, въ белорусскихъ песняхъ. Самымъ однако же яркимъ поэтическимъ выражениемъ бъдствий парода подъ нанскимъ ярмомъ служитъ прекраспая ибеня изъ угорской Руси, заимствованная въ пастоящемъ издапін изъ сборпика Я. О. Головацкаго. Вообще же угорско-русскія пѣсни, теснейшимь образомь связанныя съ галицкими, очень близко подходять вмфстф съ этими послфдними по строю, оборотамъ и языку въ малороссійскимъ пфенямъ.

Во главѣ настоящаго изданія такимъ образомъ номѣщаются, вслѣдъ за переводомъ старо-русскаго «Слова о полку Игоревѣ», переводы съ отдѣльныхъ нарѣчій теперешпяго русскаго языка. За-то далѣс слѣдуютъ уже переводы пѣсенъ, принадлежащихъ другимъ великимъ отраслямъ славянскаго илсмени. Псрвое мѣсто отвсдено тутъ пѣснямъ юго-славянскимъ: сербскимъ и болгарскимъ, тѣснѣйшимъ образомъ связаннымъ между собою и псрѣдко дажс повѣствующимъ (въ от-

деле собственно эпическомъ) объ однехъ и техъ же поэтическихъ личностяхъ и событіяхъ. Связаппые между собою сдинствомъ въры п, во многихъ отпоненіяхъ, судьбы исторической, сербы и болгары вмфстф съ тфмъ и вфрою и устойчивостью въ нихъ (не смотря па турецкое нго) свособразныхъ славянскихъ началъ ближайшимъ образомъ связаны съ пами русскими, да и самый языкъ ихъ, ис смотря на извёстную примёсь турецинхъ словъ, ближе подходить из пашему, чемъ языки большей части другихъ славянъ. Дело въ томъ, что владычество турокъ, какъ бы ин было тяжко опо со стороны вифшисй, не действовало такимъ разлагающимъ образомъ па внутрениюю жизнь парода, на самобытность и независимость его пародной личности, какъ опо было у славянъ западныхъ подъ вліяніемъ нѣмцевъ и ихъ различныхъ союзпиковъ. Конечно, никакія пасилія турокъ не сравнятся сътеми, какія испытали но преимуществу многострадальные между западными славянами чехи послѣ своей блестящей гуситской поры, когда опи такъ рфшительно опередили остальную Европу, которая именно за такую ихъ дерзость и насильничала надъ шими такъ долго и такъ неистово \*). Попятно, что подъ вліяньемъ такихъ исистовствъ у народной громады въ Чехін могла быть надолго пришиблена и самая историческая намять - и въ устно-народной поэзін чеховь действительно заметень огромный пробёль: полнёйшее отсутствіе тёхъ пфсень, которыя замфияють для народа исторію н соотвётственно этому пазываются у насъ былинами или старинами. Напротивъ, именно этими пъсиями неистощимо богаты сербы, прямо первенствующіе въ этомъ отношенін передъ всёми другими славянами. Стоптъ вспомнить при этомъ съ другой стороны про отсутствие былевого отдёла у бёлоруссовъ, которое объяснено было выше силою испытапнаго ими гиста. А между темь ведь паны, угнетавшіе белорусскій пародь, не были какою-пибудь чужою, инородною или нехристіанскою силою: это были свои же братья славяне, только принадлежавшіе особой славянской отрасли. Но гистъ поляковъ въ Белоруссіи все же можеть быть объясияемь и темь, что

<sup>\*)</sup> Что касается этого передового значенія чеховъ въ гуситскую пору, то я могу сослаться даже на писателя, котораго, конечно, пикто не можеть упрекнуть въ излишнемъ пристрастіп къ славанству, а именно на А. Н. Пынпна. (См. его «Обзоръ Исторіи Славянскихъ Литературъ», стр. 285.)

сами они смотръли на себя, какъ на людей иной, высшей втры, которая заставляла ихъ видтть въ русскихъ чуть-ли не инородцевъ. А что же представляетъ намъ сама Польша, Польша въ ея природныхъ пределахъ, помимо всякихъ захватовъ у Руси? Развѣ не такой-же точно тнеть, какъ и бѣлоруссы, испытываль польскій простой народъ полъ вліяніемъ полескаго панства? Вотъ этимъ же самымъ гнетомъ объясняется и отсутствіе въ польской народной словесности, какъ и въ бълорусской, пъсенъ высшаго, геропческаго содержанія, пъсенъ такъ называемыхъ былевыхъ. И вотъ ежели съ этимъ отсутствіемъ ихъ у угнетенныхъ своимь же вельможествомь поляковь сопоставить широкое процватание подобныхъ пасенъ у сербовъ, не смотря на въковое владычество надъ ними чужого и иновърнаго, притомъ даже нехристіанскаго народа — турокъ, то невольно придется прійти къ заключенію, что общественная порабощенность народа во сто кратъ хуже, чемъ его политическая подвластность. Нетъ никакого сомненія, что и у насъ на Русп двухвековое иго татаръ породило гораздо менте золъ, чемъ позднейшая и несколько долее продолжавшаяся закрыпощенность народа. Извъстно, что и пашъ русскій былевой эпосъ въ напбольшей полнотъ сохранился на той съверной нашей окращив, куда не проникло крвпостное право.

Изо всего вышесказаннаго следуеть, что судьбы народной словесности, какъ и судьбы народовъ, не вездѣ одинаковы. Съ одной стороны словесность народная, какъ и самый языкъ, составляеть достояніе всепародное: нъть народа безъ языка, и нѣтъ народа, 'языкъ котораго не доходиль бы до созданія пѣсень. Но чѣмъ болѣе заключаеть въ себъ народъ задатковъ исторической жизни, темь богаче, глубже, многосторонпъе становятся его пъсни. Появление въ пародной словесности такъ называемыхъ у насъ быминъ или старинъ служитъ первымъ признакомъ пробужденія во всей громаді народной историческаго самосознанія. Такое самосознаніе можетъ не пробудиться — и подобныя пъсни не появляются; или оно можетъ пробудиться, но потомъ заглохнуть подъ вліяньемъ позднівншихъ неблагопріятныхъ вліяній — и подобныя пъсни пзчезають изъ памяти. Народная словесность такимъ образомъ представляетъ свои послъдовательныя ступени развитія, по не всякій народъ проходить ихъ већ и не всякому удается при этомъ спастись, какъ и въ самой исторической жизни,

отъ поворотовъ вспять. Съ другой же стороны народъ, въ силу своихъ историческихъ способностей и удатности достигшій въ своей устной словесности самой высокой ступени, при дальнѣйшихъ успѣхахъ своихъ и удачахъ на историческомъ поприщѣ, долженъ неминуемо ожидать упадка и разложенія въ области устнаго творчества, которое должно все болѣе и болѣе вытѣсняться литературною дѣятельностью, и тѣмъ быстрѣе должно пойти подобное вытѣспепіе, чѣмъ непосредственнѣе будутъ участвовать въ литературной дѣятельности силы всего народа, или, по-крайней-мѣрѣ, чѣмъ непосредственнѣе будетъ пользоваться ею весь пародъ.

Если сербскій народный эпось занимаеть такое первенствующее положение въ народной словесности славянь, то это служить съ одной стороны признакомъ богатыхъ задатковъ для исторической жизни въ сербскомъ народъ, указываетъ на то, что задатки эти не были пришиблены и турецкимъ пгомъ, съ другой же стороны это объясняется тамъ, что въ литературной даятельности сербской, послѣ ея старыхъ, да и то далеко не самостоятельныхъ зачатковъ, произошоль продолжительный перерывь и застой; новъйшія же попытки сербовъ на литературномъ поприщѣ еще очень далеки отъ того, чтобы повести къ ослабленью народнаго творчества. Сербскій былевой эпосъ, сохранившійся даже въ большей свъжести и неиспорчепности, чъмъ нашъ русскій, уступаеть этому последнему только въ объединенности: не смотря на то, что не только многія изъ дошедшихъ до насъ русскихъ былинъ неполны или значительно подновлены, по что многія изъ пихъ, очевидно, совстмъ позабыты, п въ нашемъ эпосъ такимъ образомъ существуютъ большіе пробеды — и въ техъ, такъ сказать, уже развалинахъ, которыя у насъ сохранились, замёчается такая стройная замкнутость въ одинъ кругъ (я разумъю кіевскій) и сосредоточенность вокругъ одной, нравственно первенствующей личности (Илы Муромца), какая сербскимъ народнымъ эпосомъ не достигнута. Это вполив соотвътствуетъ тому, что и въ исторической жизни русскій народъ достигь, разумфется, большаго, чемь народь сербскій, а то уже разлагающееся состояніе, въ какомъ дошоль до насъ русскій эпосъ, объясняется съ одной стороны вышеупомянутымъ прищибающимъ действіемъ крепостного права (въ техъ местностяхъ, где оно господствовало), съ другой же намъ стоитъ только

назвать Ломоносова, Посошкова, Слепушкина, Кольцова, Никитина, чтобы дать почувствовать, что иекоторая часть общенародных умственныхь силь уже отводится у насъ изъ области первобытнаго творчества въ область литературы. Тоже самое обстоятельство, даже еще въ сильнейшей степени, обпаружилось въ текущемъ столети у чеховъ и у словаковъ, и это въ свою очередь объясняеть уже проявляющийся у нихъ упадокъ народнаго творчества, имеющий усиливаться — чемъ дальше, темъ боле.

Только что изложенныя обстоятельства достаточно, кажется, объясняють, ночему для сербскихъ народныхъ пъсенъ отведено въ настоящемъ издании такъ много мъста. А соотвътственно этому о нихъ придется сказать всего болье и въ мосмъ вступительномъ очеркъ

Сербскій народный эпось отличается оть, нашего русскаго тыль, что особенно живо помня о норѣ непосредственно предшествовавшей турецкому нашествію и непосредственно следовавшей за нимъ, онъ сохранилъ только самыя темпыя воспоминанія о древитишей порт, тогда какъ въ пашемъ русскомъ эпосъ какъ бы застывшею представляется именно пора древитинам кіевская и къ ней, съ ея стольнымъ (хотя и сильнобаснословленнымът княземъ Владиміромъ, пріурочиваются поздавищия историческия события. Напротивь того въ сербскомъ эпост даже далеко не столь старый и внолить блистательный царь Душанъ († 1356 г.), этотъ главнъйшій изъ представителей кратковременнаго могущества Сербін, стоить совершенно въ сторонъ отъ господствующаго теченія событій эпическихь. Вылины о царъ Стефанѣ и затрогивають то большею частью только различныя и притомъ чисто баснословныя обстоятельства изъ приписываемой ему частной жизни, и имъ остается ночти совершенно чуждо историческое его зпаченіе. Но оно відь и пе могло привлечь къ себъ сочувственнаго участья народа, потому-что весь блескъ и могущество, приданные Душаномъ Сербін, были чисто искусственнаго, а потому и непрочнаго свойства. Душану хотвлось построить Сербію по плвнившему его властолюбивое воображение византійскому государственному образцу, по это было протцено природнымъ условіямъ Сербін и народъ отнесся къ этому безучастно: Собственно одна пѣсня сербская, помѣщенная у насъ въ самомъ началь, при всей легендарной своей обстановкь, отчасти отражаеть въ себъ историческое значе-

120 ніе царя Стефана + п отражаеть въ несочувственномъ свътъ. Происходившее при немъ столкновенье народнаго сербскаго и византійскаго взгляда на вещи выражается тутт въ двоякомъ. образъ дъйствій царя Стефана на заданномъ имъ именинномъ ппръ. Въ началь его царь Стефанъ, но народному, для всёхъ равно обязательному закону гостепрінмства, самъ прислуживаеть своимъ гостямъ (какъ и нашъ Владиміръ жнязь стольно-кіевскій). Но сидящее за столомъ у паря духовенство является представителемъ византійскаго взгляда, когда говорить, что смотръть на это зазорно, что на то у него царя есть слуги. Стефань немедленно соблазняемся такимь взглядомъ и перестаетъ прислуживать, но самъ небесный покровитель царя, Стефанъ архангель, становится противъ зараженнаго чужими понятіями духовенства на сторону народнаго взгляда, нереставая пріосфиять царя своими крыльями - за то, что онъ не смирился духомъ.

Къчислу историческихъ лицъ, предшествовавшихъ турецкому игу и занесенныхъ въ народный эпось, принадлежить и краль Вукашинь, вместе съ этимъ званіемъ получившій почти неограниченную власть при молодомъ преемникѣ царя Стефана, Урошъ, котораго онъ ѝ убилъ потомъ \. какт бы нев благодарности: Эпосъ остается върнымъ исторіи, выставляя Вукашина въ самомъ несочувственномъ свътъ; но похожденія, приписываемыя ему, на половину баснословнаго свойства. Одно изъ нихъ заключается въ томъ, что онъ вфроломнымъ образомъ губитъ воеводу Момчила, при помощи измѣнившей ему жены (такихъ жонъ-изменницъ - множество въ эпосе всёхъ народовъ), но, по собственному совёту умирающаго, не береть участницу въ преступлепін за себя, боясь, что она п ему измінить, а женится на втрной сестръ Момчила, Евросимъ. Другое похождение Вукашина помъщено въ настоящемъ изданін; это — «Построеніе Скадра». Въ основу легло туть старинное мноическое новъріе, существующее въ эпост разныхъ народовъ, что для успъха извъстнаго предпріятія нужна человъческая жертва. Въ сербской пъснъ жертвы этой требуеть вила, одно изд трхь, довольно часто въ нихъ попадающихся, мионческихъ женскихъ существъ воздушнаго свойства, которыяпредставляются живущими на высокихъ горахъ н въ каменныхъ пещерахъ у водъ. Желая спасти отъ роковой смерти свою жену, Вукашинъ, совершенно согласно съ основными чертами своего

нрава, нарушаеть данную имъ передъ братьями клятву молчать и предоставить это дёло судьбё. Столько же вфрономными оказывается, впрочеми, н второй брать, Углана; за-то варнымь клятва остается третій — такою правдивоетью наноминающій сочувственный типъ младиаго брата во в всенародныхъ сказкахъ. Ужасная развязка пъени поэтически силгиается тёмь, что юная жена Гойки, закладываемая въ етъпу, и послъ емерти сохраняеть споеобпость интать грудью своего младенца — черта, объяеняемая вознароднимъ върованіемъ въ продолжающіяся епошенія между мертвыми и живыми. Немья не заметить, что самыми первобитными временами отзывается въ нашей пъсиъ исправленье езмими жонами вельможъ служебных обязанностей, напоминающее типъ Навзикан въ «Одиссев»; съ другой же стороны допотовная грубость попятій слышпа въ просьбъ пссчастной Гойковицы—на деньги ся матери кучить рабыню и заложить ее въ стъпу вмъето нея.

Отголосокъ той же грубой натріархальной поры слышится и въ большой птепт про бановича Страхинью, жена котораго уведена туркомъ, родной же ся отейъ не хочеть отпустить на выручку къ ней ся братьевъ, на томъ основанін, что ей послѣ этого пе быть ужь жепою Страхинь в и лучше ему поискать другой. За-то въ этой же самой прспр оказывается замрачательная смягченность - сравнительно со еходимии сказапіями про расправу мужа съ женою-измѣнницей у разныхъ народовъ. Вмжето обычнаго въ этомъ случат жестокаго самосуда, Страхинья не только еамъ прощаетъ жену свою, по и не позволяеть отцу ел и братьямь дотронуться до нея нальцемь. Наконець проявленіемь человічностн служить въ этой песне и то, что Страхинья отнустиль планцаго дервиша на свободу, поваривъ его честному слову. Черта эта внолив соотвътствуеть евидетельству императора византійскаго Маврикія, что у славянь въ обычав было предлагать военно-иленнымь, по прожитін у нихъ определеннаго срока, выкупаться на волю, или оставаться жить вмёстё еъ ними въ качестве уже свободныхъ людей.

Мѣстомъ, гдѣ пропеходитъ бой Страхины съ обидчикомъ туркомъ, служитъ знаменитое въ эпоеѣ и исторіи печальной намяти Косово поле. Падо замѣтить однако же, что опо является въ сербскомъ эпосѣ такимъ же обичнимъ прозвищемъ поля вообще, какъ въ нашихъ былинахъ Куликово поле, а потому и пѣтъ оепованія въ

боф Страхины еъ Влахъ-Аліей видёть одинь изъ энизоловъ знаменитой коеовской битвы, участпиками въ которой являются, это правда, и Страхипья и его тесть съ шурьянами, по уже въ особыхъ ивеняхъ, отпосящихся въ ивсколько поздпъйшей поръ эпической. Предвъстіемъ этой поры является еопь, упоминаемый въ пфенф о «Сербской церкви», какь она пазывается вы нереводъ А. Н. Майкова («Зиданье Раванице» въ сборникъ Вука Караджича). Впрочемъ, это не столько нереводъ, еколько весьма даже вольное возсознаніе, и самый сонт царицы съ его разгадкою принадлежить не сербекому нодлинику, а пашему поэту, хотя пельзя не еозпаться, что опъ совершенно въ духъ пароднаго эпоса. Въ подэниник Дарица просто указываеть царю Лазарю на то, что следуеть же и ему, по примеру предковъ, выстроить церковь на номинь души; ствдующід же за тімь банстательныя затін царя п скромный совыть Милоша, ев указанісмь на предстоящее наисствие турокъ, переданы г. Майковымь совершенно върно. Царь Лазарь, какъ нтвъстно — лино историческое. Вывъ сперва саповинкой при царф Стефанф Душанф Сильномъ м потомъ наместникомъ двухъ отдельныхъ областей въ сербскомъ царствъ, опъ впослъдствін достигь самодержавной власти и положиль копець междоусобіямь, слёдовавшимь за смертью Душана, Спокойствіе, доставленное имъ Сербін, было однако же не надолго: турки, съ которыни имбль уже дёло краль Вукашинь (убитый послё проигранной битвы съ ними въ 1371 г.), пеминуемо угрожали самостоятельности Сербін, какъ о томъ пророчили, но свидетельству Милоша, святыя старинныя кинги (кириге староставие). Милошъ — также лицо историческое, одинъ изъ главивишихъ двятелей въ роковой боръбв съ турками и одинь изъ дюбимыхъ героевъ пародпаго эноеа. Въ особой в нересказ в пъсий о но строеній царень Лазаремь церкви, опъ становится спасителемь оть лютой казии братьевь царицы Милицы, Юговичей, и отца ся Югь-Богдана, навлекшихъ на себя опалу царекую страшнымь корыстолюбіемь, выказаннымь ими при ввърепномъ, имъ паблюденін за постройкою церкви ")." Такимъ образомъ Юговичи со своимъ старымъ отцомъ являются съ самой пепривлекательней стороны не въ одной только пфенф про бановича Страхинью: Между темъ те же самые Юговичи

<sup>\*)</sup> Вука Караджича «Сербскія Пъсни», ч. 11, № 36.

24j

становятся безстрашными защитниками отечества въ ивсияхъ про косовскую битву-подъ неотразимымъ вліяніомъ того могучаго общепароднаго чувства, которое бывасть въ состояни охватывать и проводить сквозь свое отистительное горпило и такихъ людей, которые, каждый самъ по себь, въ отдъльности, отличаются совершенною дрянностью. Юговичи, какъ и вев вокругъ пихъ, боятся быть прозванными окаянными трусами п измъчниками и слагають свои буйныя головы (спасается только младшій) вийстй со старикомъ Югу-Богданомъ, въ обыкновенное время, какъ видели мы, стоявшимъ не выше ихъ въ правственномь отпошенін. По-не побоядся прозваться измінникомъ безетынній Вукь Бранковичь, этотъ-Ганелона пароднаго сербскаго эпоса \*), за-то н проклипаемый въ каждой изъ пъсенъ про косовскую битву. По исторін жепатый па одной изъ дочерей Лазаря, какъ и Милошъ, Вукъ паходился съ этимъ последнимъ въ давнининей личпой враждь, и самая клевета па него передъ Лазаремъ, будто бы опъ хочетъ ейу изивпить, (ст. больной толовы на здоровую!) существуеть не только въ эпосъ, по есть историческій факть, засвидьтельствованный сербскими и греческими писателями, равно какъ и убісніе Милошемъ султапа Мурата\*\*). Въ одпой изъ и всепъ про косовскую битву участникомъ въ пей стаповится и краль Вуканинъ, подобно Юговичамъ съ ихъ отцомъ заглаживающій свои преступленія славною смертью (поисторіц же, какъ видели мы, Вуканнить погибъ еще въ 1371 г., тогда-какъ косовская битва была въ 1389 г.).

Прекрасныя сербскія піспи про косовскую битву, какть не трудно замітить, отличаются, завесьма немногими неилюченіями въ частностяхь, перевісомъ историческаго строя. Въ нихъ даже почти пезамітно той обычной бъ эпосії примісп чудеснаго, къ силу которой одиночные богатыри пародние расправляются съ цільми вражьими полчищами. Собственно только въ піспії про Юришича Япка чисто богатырская, но и то ужезначительно уміренная, стихія сказывается въ томъ, что одинь опъ удачно совершаєть расправу съ цільми двумя стами япычаровъ. Но внутреннему своему настроеню піспи о косовской битвії

нропикнуты мужественного грустью и накою-то особенного покорностью неотразимому року. Въ одной изъ инхъ роковое принимаетъ христіанскій въропсновъдный оттънокъ, долженствующій успоконтельнымь образомъ дъйствовать на оскорбисние народное чувство. Царю Лазарю будто бы быль предоставленъ выборъ между земнымъ и пебеснымъ царствомъ, и онъ будто бы самъ предпочетъ лученическимъ исходомъ борьбы съ певърными купить царство небеспое, потому-что опо — на въки, земное же пе надолго.

Въ песне о Юришиче Япке участникомъ косовской битвы является и знаменитый королевичь Марко. Своего рода памекъ на это имвется н въ песне про Марка и сокола, где этотъ посл'єдній спасается Маркомъ именно во время битый съ турками на косовомъ поль. Между-тынь всь остальныя пъспи выставляють Марка, согласпо съ исторіей, не супротивникомъ турокъ, а върпымъ, хотя и не дающимъ себя въ обиду, слугою султапа. И при всемъ томъ Марко - любимый богатырь сербскій, представитель цёлаго особаго круга эпическаго, круга, етоящаго высторонт отъ итсенъ про косовскую битву. Службу своего первепствующаго богатыря туркамъ народъ объясияеть себф пеотразимымъ предопредъленіемъ. Сюда отпосится ивсия «Судъ кородевича Марка», нли, какъ она озаглавлена въ сербскомъ подлинникъ, «Урошъ и Мрдьявчевичи». У малольтнаго Уроша, сына царя Стефана Душана, оспаривають царскій престоль трое сыновей Мерлявца, тъ самые, что являются дъйствую: щими лицами въ пъспъ о «Построеніи Скадра». Но ежели тамъ, какъ видъли мы, одинъ изъ братьевь, младшій, отличается великодушной правдивостью, то туть вей трое въ одинаковой стенени руководятся только личною своей выгодой. Съ другой сторопы, въ той ивсив не совсимъ-то честпо дийствующею, ради спасснія евоей жизин, является и жепа Вукашина; забекже она, напротивь того, впушаеть своему сыну Марку, что лучше преждевременно сложить голову, чёмъ принять грёхъ на душу. И въздруг гихъ несняхъ про Марка, мать его Евросима постоянно является съ самой сочубственной стороны, возставая противъ проливанья напрасной крови и силою своей материнской власти смягчая суровость сына. Но если она такимъ образомъ выставляется въ сербскомъ эпосф внолиф заглаживающею едипственный свой недобрый поступокъ, то совершенно напротивъ того Вука-

<sup>\*)</sup> Ганеловъ — изъбствый предатель французовъ при Ропсевалъв, виновинкъ погибели Роланда — въ знаменитой карловингской поэмъ «Chanson de Roland».

<sup>\*\*)</sup> См. А. Соколова: «Объ петорическихъ народныхъ пъсияхъ Сербовъ», Казань, 1854, стр. 24—25.

ппинъ вее далбе и далбе затягивается въ преступленія въ исполненномъ драматизма теченін песни про такбу его и братьевъ съ Урошемъ. Правдивый судъ Марка въ этомъ дёлё до того озлобляетъ Вукашина, что онъ едва не становится убійцею своего сына, когда же оказывается, что вивсто Марка онъ поразиль ангела, то мысль о каръ, которая можетъ ему грозпть за подобное святотатетво, вм'есто того, чтобы смирить Вукашина, только подстрекаеть его отомстить виновпику-сыну самою ужасною местьюсовершить надъ нимъ нравственное убійство, обрекая его на служение туркамъ. Злое заклятие Вукашина сбывается съ тою неотразимою силою, сь какою вообще дъйствуеть, по первобытному пародному в рованью, всякій заговорь, съ какимъ бы злымъ умысломъ онъ ни соединялся и какъ бы ни быль невиненъ тотъ, противъ кого онъ направленъ. Но злому заклятію Вукашина противопоставляются благословенія благодарнаго Марку Уроша, дъйствующія съ тою же неотразимою силою, но, при всей богатырской славъ и доблести, паговариваемой ими на Марка, всетаки немогущія снять съ его головы роковое служенье султану. Такъ воть какимъ способомъ объясняеть себъ пародъ то внутреннес противоръчіе, которое такъ обидно его поражаетъ въ его любимомъ богатыръ.

🤇 Впрочемъ изъ цълаго ряда пъсень про Марка видно, что и служа туркамъ онъ заставляетъ ихъ уважать себя и въ своемъ лицъ народную сербскую силу, вивств же сътвив является, подобно нашему Ильъ Муромцу, стоятелемъ за народъ, за слабыхъ и сирыхъ. Великій ценитель пароднаго эпоса, Яковъ Гриммъ, приводитъ, въ видъ диковины, митніе о любимомъ сербскомъ герот автора сербской исторіи, Энгеля: «судя по пъснямь, это быль такой же сорви-голова на войнь, какъ пьяница и кутила въ другое время». - «Мить бы хотелось знать, спрашиваеть Гриммь, достало ли бы у какого-нибудь испанскаго или французскаго историка смёлости, чтобы подобнымь образомъ предать попошенью такихъ народныхъ геросвъ, какъ Сидъ и Роландъ» \*). Гриммъ очень хорошо нонимать, что на какого бы героя народиаго ни посмотрыть съ той узкой точки зрынія, какою, очевидно, задался Энгель, всякій бы изъ нихъ могь представиться и сорви-головой,

и пьяницей. Но надо быть болье чьмъ близорукимъ, чтобы изъ-за этихъ грубыхъ сторопъ богатырской природы (по своимъ основнымъ чертамъ единой у всёхъ народовъ) не видёть въ народныхъ герояхъ инчего другого, тъхъ, неръдко высокихъ проявленій человёческаго достоинства, которыя существуютъ въ-эпосё каждаго народа и у каждаго получають свой особый народный оттёнокъ.

Сербскій Марко-королевичь не только грубь, но и безчеловъчент въ пъснъ объ арапской царевнъ, которую, изъ-за ея безобразія, онъ такъ ужасно отблагодарилъ за оказанное ему благодъяніе, котя и туть, какь въ сербскомь, такъ и въ болгарскомъ пересказъ, лучшая сторона Марка уже заставляеть его гнушаться этого поступка и горько каяться въ немъ передъ Богомъ. Но съ другой стороны какая мягкость хотя бы въ заботахъ Марка о соколъ на Косовомь поль, мягкость, впрочемь, напоминающая цёлый рядъ общенародныхъ сказаній о молодцё, сострадательномъ и къживотнымъ, и о благодарности этихъ последнихъ. За-то уже совершенно своеобразный славянскій оттынокь принимаєть мягкость Марка въ пъснъ о немъ и бстъ Костадинь, которому онъ ставить на видь его три нечовештва (безчеловьчія), изъ ряду конхь особенно выдаются прогнанныя имъ изъ-за стола спроты, которыхъ сострадательный Марко од ваетъ въ богатыныя одежды, а послы этого ихъ радушныйшимъ образомъ принимаетъ и самъ бегъ Костадинъ. Забота о сиротинъв сказывается въ различныхъ похожденіяхъ Марка, и именно мысль о ней, а также о ништ и убот, заставляеть его отказаться оть званія сборщика податей въ пѣснѣ про «Мину изъ Костура». Тоже самое начало проявляется и въ нашихъ русскихъ былинахъ, когда, напримъръ, Владиміръ-князь упрашивасть обиженнаго имъ Илью Муромца ополчиться противъ татаръ - не ради его, князя Владиміра, а ради вдовъ и дѣтей. Не желая разживаться на счоть этихъ последнихъ, Марко не останавливается ни передъ какими очасностями для защиты слабыхъ. Это съ особенною ясностью видно въ пъснъ о томъ, какъ отмъниль онъ свадебный откупъ, установленный арапомъ Заморяпиномъ на славномъ Косовомъ полѣ, уже принадлежащемъ царю (султану). Проливая, по обычаюмногихъ богатырей у различныхъ пародовъ, обильныя слезы (даромъ что богатыри грубы), Марко торько тужить о томь, чего пришлось дождаться Косову полю: «послѣ нашего князя честпото (Ла-

<sup>\*)</sup> J. Grimm, «Kleinere Schriften», IV, 222.

заря) поганый арашинь осмёливается на тебё суды судить!» Со всею силою пробуждается туть въ Маркф народнос чувство: онъ хочетъ отомстить за своихъ, или погибнуть. Самая пощада, оказываемая имъ въ концф четыремъ арабскимъ слугамъ, задумана имъ въ видахъ обороны народной: Марко оставляеть ихъ въ живыхъ для того,

> Чтобъ могли они повъдать людямъ, Что межь Маркомъ стало и арапомъ.

Ни дать, ни взять пашъ Илья Муромецъ, щадящій трехъ вражсскихъ королевичей подъ Черпиговомъ, говоря имъ:

> Вы чините вездъ такову славу, Что святая Русь не пуста стоять, На святой Руси есть сильны, могучи богатыри!

Чисто-народное чувство сказывается въ Маркф королевний и тогда, когда опъ даетъ почувствовать свою силу султану. Сюда относится пъсня, въ которой узнаеть опъ саблю своего отца и сносить голову турку — сго убійці, а также п та, гдф онь пьоть випо въ рамазанъ (пость у турокъ) и такимъ образомъ гордо показываетъ султану, что турсцкій законъ для него не законъ. Есть, правда, и такая песня (она не вошла въ это изданіе) \*), гдѣ султанъ засаживаетъ Марка въ тюрьму, по впоследствін сму за-то приходится прибъгать за помощью противъ враговъ къ тому же Марку, какъ нашсму кпязю Владиміру къ засаженному имъ въ погребъ Иль Муромцу. И долго не подается Марко, ссылаясь на свое истощенье въ тюрьмѣ, такъ-что султану наконецъ приходится ссылаться на сиропинью, совершенно подобно Владиміру князю, тогда-какъ, надо замѣтить, ни въ грсчсскомъ эпосѣ Агамсмнопъ, ни въ пранскомъ Рустемъ, ни во франкскомъ Карлъ Великій, точно также умоляющіс о помощи разобиженнаго богатыря, и не думають умолять его ради сирот \*\*).

Цѣлыхъ триста лѣтъ прожиль Марко, совершая свон богатырскіе подвиги, да и послі такой долгой жизни онъ умерь отъ руки Божіей, а пе отъ оружія вражьяго, потому-что ему, какъ и нашему Иль в Муромцу, смерть на бою была не написана.

MACAL Но кром' того сказанія про смерть Марка, которое передается ибснею о ней, существують другія, по которымъ Марко, подобно нашему Иль Муромцу, подобно западнымъ Фридриху Барбароссв и Карлу Великому, подобно-наконецъ эстонскому сыпу Калевы, заключается въ пещеру. Но наступить время, и онь спова выйдеть оттуда, и тогда только совершить то, чего, въ силу заклятья отцовскаго, не могъ совершить при своей первой жизни — освободить свой народь оть турокъ.

Изъ эпическихъ пфсенъ, стоящихъ въ-сторонф оть двухь главныхь круговь сербскаго эпоса, (про Лазаря и про Марка кородевича) на псрвомъ мъсть ноставлена въ этомъ изданін прекрасная пъсня про Симеона-найденыша, сходная по своей основъ съ извъстиимъ древне-гречсскимъ сказанісмъ объ Эдипъ. Подобныя сказанія существують въ различныхъ видахъ у многихъ народовъ; у некоторыхъ, какъ у сербовъ, они досихъ-поръ сохраняются памятью, у другихъ издавна уже зашли въ рукописи и подверглись въ нихъ различнымъ искусственнымъ передълкамъ. Ивсня «Сестра и Братья» также принадлежить къчислу сказапій, распространенныхъ у разныхъ народовъ, какъ въ пъсенной, такъ и въ сказочной формъ. Собственно только пересказомъ ея служить въ отдълъ болгарскихъ пъсенъ носящая заглавіе: «Обитель Врачарница». П'всни этого рода служать отголоскомь той отдаленной норы родовой розни, которая съ такою силою сказывастся и во множествъ свадебныхъ народныхъ пфсень. Если самъ женихъ въ этихъ пфсияхъ представляется певъсть чужимь чужаниномь, то понятна и ея отчужденность отъ его родни. способная перераждаться въ такую ненависть, для удовлетворенья которой женщина готова пожертвовать даже своимъ младенцемъ. Собственныя дъти, приносимыя въ жертву мести-черта, довольно распространсниая и въ древне-гсрманскомъ эпосъ, закрънленномъ-лисьменностію ещс въ средніе вѣка. Сущсствуя и въ теперсшнихъ устныхъ сказаніяхъ у различныхъ народовъ, черта эта служить однимь изъ доказательствъ живучести старины въ необыкновенно кръпкой народной намяти. Такою же отдаленною стариною отзывается у различныхъ народовъ и сказаніе о злой свекрови, уже доводьно смягченнымъ видомъ котораго является трогательная сербская пѣсня про Іову и Мару: въ этой пѣснѣ мать представляется только разлучницею между сы-

<sup>\*)</sup> Вука Караджича «Сербскія пѣсни», ч. П. № 67 (Марко

и Муса Кеседжія)

<sup>\*\*)</sup> Замъчательно, что въ этомъ случат предпочтеніе славянскому эпосу отдаеть даже немецкій писатель М. Карріеръ, въ своемъ сочинения: «Die Kunst im Zusammenhange der Culturentwickelung » (Kur III, org. II, crp. 26).

номъ и его милой, тогда-какъ во миогихъ сказаніяхъ она прямо оказывается губительницею жены своего сына. Пѣсня про Вапю-Голую Котомку припадлежитъ къ разряду пѣсспъ про похищенье невѣсты, также весьма распространенныхъ повсюду и по всевозможныхъ видахъ. Извѣстно, что насильственный увозъ певѣсты былъ древпѣшею формою брака у всѣхъ пародовъ. Въ нашей пѣспѣ увозъ обманомъ, получающий особый оттѣпокъ оттого, что тутъ ловкостью молодаго серба проведены обидчики сербскаго народа турки.

Всь эти ивсии могуть быть отнесены къ разряду сказаній изъ частной жизпи, основа которыхъ — общенародная. Это совсимъ не то, что эническія п'вепи первыхъ разрядовъ, отличающіяся по преимуществу свособразіемъ. За-то опять на мѣстную сербскую почву, и притомъ на почву новъйшую историческую, перепосить пъсия изъ войны сербско-мадярской, помъщенияя въ самомъ концѣ эпическаго отдѣла, и особенно интересная нотому, что она, очевидно, сложилась по свёжимъ следамъ событія. Такія ийсни, впрочемъ, слагаются у сербовъ чрезвычайно легко, но слагаются, какъ можно видеть и по номещенному въ этомъ изданін образцу, изъ давнишняго запаса поэтическихъ оборотовъ и образовъ, только применясмыхъ къ современнымъ событіямъ. Последніе два тома сборинка сербскихъ песепъ Вука Стефановича Караджича именно и запимають такія пфени, которыя служать, можно сказать, поэтпческою современною летописью Сербін.

При множествъ пъсейт чисто эпическаго строя, сербы могутъ похвалиться и прекрасными лирическими пъсиями, образцы которыхъ составляютъ въ настоящемъ издапіи цѣлый особый отдѣлъ. Лирическими, впрочемъ, опъ могутъ быть пазваны собственно нотому, что въ каждой изъ инхъ выражается одно господствующее душевнос настросніе — по преимуществу настросніе любящихся сердецъ — но выражается оно въ формъ все-же по большей части энической, иногда же и драматической, т. с. въ видѣ обмѣна рѣчей между двумя дъйствующими лицами, къ числу которыхъ иной разъ принадлежитъ и копь, надѣляемый тутъ, какъ и въ эпическихъ пъсняхъ, способностью проязычить.

Въ самомъ концѣ мелкихъ иѣсепъ помѣщена опять чисто эническая, припадлежащая къ довольно распространенному роду сказаній про птичью свадьбу, сказаній, не лишопныхъ юмори-

стическаго оттѣнка \*). Это небольшой обращикъ того рода народной словесности, изъ котораго выработался всѣмъ извѣстный родъ литературныхъ произведеній — басия.

За пъснями сербскими помъщаются паходищіяся съ ними въ ближайшемъ родстві болгарскія. Про дві наз нихь уже сказапо выше, такъ какъ опъ, собственно говоря, только особые нересказы пъсепъ, имъющихся и въ Сербіп. («Исповѣдь Марка-королевича» и «Обитель Врачаринца»). Но такова и большая часть прочихъ, вошедшихъ въ это изданіс. «Жепитьба короля Шишмана» очень близко подходить въ сербскомъ эпосв къ «Жепитьбѣ Душана»; но и та и другая — только особый видъ того всепароднаго сказанія про онасное сватовство, отнрыскомъ котораго являстся и паше русское про женитьбу Владиміра князя. Что касается болгарской пісни про восводу Дойчина, то она совершению близко подходить къ сербской про больного Дойчина \*\*), обѣ же вмѣстѣ являются только варіадією на веспародную тему изм'єпы жепы. Прямо противоположнаго содсржанія итспя про Марковицу, върную жену Марка королевича, которой иътъ соотвътственной въ сербскомъ эпосъ. Довольно своеобразна также и ивсия о томъ, какъ Марко отыскиваеть своего брата, хотя нечто подобное имфется и въ сборникъ сербскихъ пъсепъ Юкича и Любоміра. Въливсив болгарской особенно замѣчательны золотые волосы Марка королевича черта, которой соотвътственныя имъются въ сказкахъ и основа которой должна быть мионческая. Что касается «Марка и Филиппа Мадярина», то это опять только особый пересказъ песни, имеющейся и у сербовъ. Сродпою по содержанію оказывается и пѣсия про Марка и Филиппа Сокола. Попалающаяся въ пей мноическая же черта союзъ побратимства (пашего русскаго названаго или крестоваю братства) между Маркомъ и Самодивою (тоже, что у сербовъ вила) встречается въ свою очередь и въ сербскихъ сказаньяхъ про Марка. Въ копцѣ пѣспи болгарской замѣчательпо то, что Марко требуеть отъ Сокола девятилътней службы. Если сопоставить это съ девятилътнимъ же пленомъ дервиша у баповича Страхины, то придется заключить, что, подобно Страхиньъ, и Марко по истечении этого срока дол-

<sup>\*)</sup> Такія пъсин попадаются и въ русскихъ сборникахъ — подъ заглавіемъ: «Каково птицэмъ жить па Руси».

<sup>\*\*)</sup> Вука Караджича «Сербскія П'всии», П, № 78.

женъ выпустить на свободу свосто иленника — но старославянскому вышеуказанному обычаю.

Кром' болгаръ и сербовъ, къ одной съ пами юговосточной отрасли славянского илемени относятся, но изв'єстному д'єленію знаменитаго Шафарика, и хорутане, живущіє въ австрійскихъ областяхъ Штпріп, Кариптін и Крайив. Пвени хоруганскія, па этомъ основанін, и номѣщаются у пасъ вследъ за болгарскими. Самая большая изъ пихъ и панболес пропикнутая эническимъ стросмь — про женитьбу короля Матьяса — по основъ свосй, какъ легко замътитъ читатель, наноминаетъ сербскую песню про Марка королсвича и Мину изъ Костура. Другая эническая же пъсня — про молодую Бреду — есть лишь одно изъ сказаній про злую свекровь. Особсиность хорутанской ифсии составляеть то, что злость свскрови туть объясняется ся припадлежностью чужому, турецкому илемсии, тогда-какъ, панримфръ, въ панихъ русскихъ соотв'тственныхъ ифсияхъ (нослужившихъ основанісмъ для драмы г. Чаева «Свекровь») она такан же русская, какъ и гопимая сю невъстка. Но съ другой стороны надо заметить, что въ свадебныхъ нашихъ песняхъ, гив столь ужаспыми иногда представляются и будущая свекровь и женихъ-чужанинъ, этотъ последній также выставляется иногда принадлежашимъ къ чужому, напримъръ, литовскому плсмени. Первоначально же чужаниномъ сто дёлала просто его принадлежность чужому роду, и веф пъсни и сказанія этого разряда происходять отъ отдаленныхъ временъ родовой разрозненности и тесно съ ней связаннаго насильственнаго захвата певъсты. Трогательная ивсия про спротку Ерицу сложена на любимую всепародную темуо злой мачихъ. Что же касается той внезапной смерти отъ горя, какою умираетъ Ерица, то нопобная сила горя очень часто выставляется и въ сербскихъ пѣспяхъ, и жертвою ея становятся тамъ ис только ибжныя женщины, по и твердые мужчины. Совершенно знакомою представится кажлому читателю песня про Апсельма: это только особый изводь народной итмецкой итсни, послужившей основою «Лепора» Бюргера, такъ прекрасно возсозданной нашимъ Жуковскимъ. Но пусть читатель не спѣшить заключепісмъ, что пъсия эта непремъппо запиствована корутанами у пъмцевъ: довольно сходная существуеть также у галичанъ; и хотя и эти последніс, при своихъ спошеніяхъ съ пъмцами, также могли бы се заимствовать, все же надобно по-

дождать, пе найдутся ян такія пёсни и у таких славянь, которые болёе были устранены оть вліянья пёмецкаго, а можеть-быть, наконець, и у другихъ свронейскихъ народовъ. Совершенно въ сторонѣ отъ прочихъ стоитъ чисто лирическая, но своему строю, пёсня о преступникъ, отличающаяся своего рода правоучительностью и христіанскимъ оттёнкомъ раскаянія въ грёхахъ. Совсёмъ не то наша извёстная русская разбойпичья пёсня: «Не шути мати зеленая дубровушка», поражающая такою ужасающею пронісй.

Особую отрасль великаго славянскаго племени составляють славяне занадные, нь которымь относятся чехи съ мораванами и словаками (находящіеся между собою въ ближайшемъ родстві, ноляки и сербы-лужичанс. Эта отрасль, какт опо отчасти уже поясиспо было выше, ис можеть нохвалиться такимъ богатствомъ пародной поэзін, какт юго-восточная. Говоря это, я имфю въ виду теперешній наличный составь народной поэзін, тоть наконлявшійся въками запась ньсень, который до-сихъ-поръ сохранился въ пародной намяти. Но сели эта последняя у славянь занадныхъ утратила уже весьма многое, сравнительно съ юговосточной славянской отраслыю, то одинъ изъ западно-славянскихъ пародовъ, чехи, можетъ за-то нохвалиться такими пессиными произведеніями, которыя, оказываясь, по-крайней-мфрф, весьма близкими къ чисто-пародной поэзіи, закрвилялись инсьменностью еще въ средніс ввка и дошли до насъ въ отрывкахъ двухъ старыхъ рукописей, пайденныхъ въ 1817 году. Одна изъ нихъ, такъ называемая зеленогорская, относилась учопыми къ порт ис позже XI въка, и сели въ настоящее время возпикають сомивнія въ такой ся отдаленной древности, то все же она относится — ужь по-крайней-мере къ исходу среднихъ въковъ. Рукопись эта заключаеть въ себъ довольно большой отрывокъ песни «О суде Любуши», этой въщей старославянской княжны, о которой должно было существовать очень много пресит. такъ-какъ и тр сврчения о пси которыя паходятся у чешенихъ летописцевъ и хропистовъ - Козьны Пражскаго (ХИ), Далимила (XIII—XIV) и Гайка (XVI) — происходять, очсвидно, изъ эпоса. Дошедшая до насъ пъспя начинается лирическимъ обращеньемъ къ ръкъ Влетавъ, обращеньемъ, внолит возможнымъ въ настоящихъ пародныхъ пъсняхъ и даже прямо наноминающимъ начало пашей былины про Сухапа:

Что же ты, матушка Нъпра ръка, Что ты текешь не по старому... А вода съ пескомъ помутилася

Если же Влетава мутится отъ того, что враждують родные братья, то и это возможно въ чисто-пародныхъ пъспяхъ. Такъ въ одной галицкой оть того что брать пересталь говорить съ сестрой — и хлебъ перссталь родиться въ поле. Точно также совершение въдухѣ народной поэзін и являющіяся далье сизыя касатки въстицы. Вражда между братьями, которую приходится разсудить Любушт, оказывается такою же враждою изъ-за наследства, какъ и вражда трехъ братьсвъ въ сербской былинт про судъ Марка королевича, и Любуша, подобно Марку, навлекастъ на себя исдовольство - но собственно только старшаго брата, налсгающаго на свое право первородства. Значительная разница однако же въ томъ, что Марко въ свосмъ решени руководится только волею покойнаго царя Душана, тогда-какъ Любуша ссылается на народную волю, на сго въковъчный обычай, но которому братья должны или владеть наследственнымъ имуществомъ нераздельно, или же, если дълиться, то по ровну. Къ тому же Любушу поддерживаеть народь, но решенью котораго — въ данномъ случат даже не долженъ быть допущенъ раздъль, а братья должны владъть вмъстъ. Ярость вследствіс такого решсныя старшаго брата, Хрудоша, прямо напоминаеть ярость также недовольнаго судомъ короля Вукашина. Хотя дёло окончательно рѣшено народомъ, Хрудошъ вымещаеть свою злобу на княжнѣ Любушѣ. Оскорблениая имъ, она отказывается отъ власти и прсдоставляеть народу выбрать на ея мъсто мужа съ желевною рукою. За этимъ долженъ былъ следовать, въ нервоначальномъ цёльномъ видё рукописи, выборъ въ князья Премысла нахаря, которому Любуша должна была отдать свою руку, какъ то видно изъ сказаній, вошедшихъ въ чешскія хроники. Вирочемъ, память объ этомъ событін сохранилась даже и до-сихъ-норъ въ одной изъ свадебныхъ чешскихъ пѣссиъ, напечатанныхъ въ сборникъ покоппаго Эрбена (стр. 312). Отрывокъже, дошедшій до насъ въ зеленогорской рукописи, оканчивается свидетельствомъ одного изъ участниковъ народнаго вѣча, Ратибора, что ссылка Хрудоша на свос первородство ссть ссылка на ифисцкую правду, а что у славянъ ссть своя, завѣщанная имъ отцами.

вородства и заставляеть, между-прочимь, ифкоторыхъ учопыхъ думать, что пъсня о суда Любуши никакъ не можетъ относиться къ IX веку, потомучто право первородства установилось у ифицсвъ гораздо позже (хотя Шафарикъ и приводить нькоторыя, правда, вссьма немногія свидетельства о существованіи его въ Германіи и до Х вѣка). Во всякомъ случать, самос противопоставление въ нашей итснт славянского права итмецкому сохранясть свою силу. Какъ бы ноздно ни явился въ германскомъ племени мајоратъ, онъ однако же въ немъ пустилъ кории, тогда-какъ славянамъ всегда представлялся онъ нарушающимъ правду по святому закону. Извъстно, что даже жельзной рукъ Петра Всликаго, подъ тяжсстью которой сокрушилось столько пародныхъ обычаевъ, всстаки не удалось завссти у насъ этого западноевропсискаго учрежденія, служащаго одною изъ самыхъ твердыхъ основъ для аристократизма. Не даромъ въ презрительномъ отзывѣ Ратибора о непригодности для славянства немецкихъ порядковъ слышно не пустое народное самомивиіс, а сознательное исповедание преимуществъ славянскаго равенства.

Но мы видели, что народъ, собранный вкругъ Любуши, стоить даже не за дележь по ровну, а за владъніе безъ раздъла. Туть выражается та особенность древне-славянской ссмы, въ силу которой уже въ предблахъ ел зараждалась своего рода община. Но еще съ большею ясностію на признаки общины въ самомъ ссмейномъ быту указывается въдругомъ отрывкѣ, сохранившемся вь той же зеленогорской рукописи и обыкновенно печатасмомъ подъ названісмъ сейма. Въ каждой семьф, какъ видно отсюда, въ случаф смерти ея главы, дёти начинають править съобща (съобща же пользуясь, какъ видёли мы, родовымъ имуществомъ) и выбирають ссбв изъ семьн владыку (wlàdyku si z roda wyberùce). Воть эти то выборные главы семьи и ходять за прочихъ члеповъ ея на сеймы, т. с. такія сходбища, на которыхъ собираются для общаго совъта представители различныхъ семсй. Одинъ изъ подобныхъ сеймовъ и рисуетъ памъ ифсия о судѣ Любуши, эта краснорѣчивая, хотя не вполнѣ сохранившаяся картина общинной жизни славянъ, картина, прекрасное внечатленье которой окончательно дополняется этой дівой, творящей судь — блистательнымь въ свою очередь проявленісмъ одной изъ сторонъ славянскаго равенства, Вотъ эта-то ссылка на нъмецкое право пер- полнъйшаго равенства между обоими полами.

Такимъ образомъ, если и въ род хорутанской «Бреды» служатъ до-сихъ-поръ уцѣлѣвшимъ въ народной памяти отголоскомъ временъ,
предшествовавшихъ утвержденію общины, временъ родовой разрозненности со свойствепнымъ
имъ приниженіемъ женщины, то высокое положеніе женщины въ «Судѣ Любуши» со всѣми
другими чертами этой прекрасной пѣсии, несомнѣнно существовавшей уже въ средніе вѣка,
говоритъ объ издавней смягченности правовъ
подъ вліяніемъ общины, той смягченности, какою
съ другой стороны отзываются, какъ видѣли мы,
п многія стороны сербскаго устнаго эпоса.

Другая чешская рукопись, также сохранившая намъ древнія пъсни, это такъ называемая краледворская, которую всегда относили однако жь къ порѣ не ранѣе конца XIII или пачала XIV в. Въ «Краледворской рукописи» сохранилось цёлыхъ 14 прсент-восемь эппческих и шесть лирическихъ. Между-тъмъ рукопись, писанная самыми мелкими ппсьменами, далеко не полна; скоръе это только весьма незначительные остатки рукописи. Предметомъ пяти изъ эпическихъ пъсенъ служатъ историческія войны чеховъ, въ изложеніи которыхъ только весьма мало замътна стихія богатырская, а потому эти пъсни и подходятъ гораздо больше къ «Слову о полку Игоревъ», чъмъ къ нашимъ или юго-славянскимъ былинамъ. Если верно мненіе, что пъсни слагаются по свъжимъ слъдамъ событій, то древнъйшею изъ находящихся въ «Краледворской рукописи» должна быть признана пъсня про Забоя и Славоя, повъствующая, какъ полагають, про одинь изъ тъхъ боевъ между чехами и франками, которые пропсходили въ VI, VII и VIII въкахъ\*). Къ тому же пъсня эта еще сильно отзывается язычествомъ: въ ней говорится о жертвахъ богамъ спасителямъ, о душахъ, порхающихъ но деревьямъ и т. п. Герои пъсни быются за старыя языческія в рованія и обычан противъ полчищъ немца Людека (Людовика), служащаго представителемъ обычнаго въ западномъ мірѣ насильственнаго распространенія христіанства.

Замъчательно, что одинъ изъ героевъ, Забой, и самъ является бранцымъ пѣвцомъ-вдохновителемъ, и вспоминаетъ про славпаго пъвца Люміра, двигавшаго своими пъснями Вышеградъ, подобно тому, какъ авторъ «Слова о полку Игоревъ» вспоминаетъ про Бояна. Этимъ указывается уже на личное авторство, на пъвцовъ съ извъстными именами, тогда-какъ чисто-народныя пъсни всегда безыменны, ибо въ сложенін каждой изъ пихъ участвуютъ многіе. И пѣсни «Краледворской рукописи», какъ наше «Слово о полку Игоревъ», должны быть произведеніемь уже отдёльныхъ пъвцовъ, по всей въроятности пъвцовъ княжескихъ, такъ-какъ иредводители дружинъ и являются героями этихъ пъсенъ. Тъмъ не менъе есть въ нихъ черти, отзывающіяся близкимъ знакомствомъ пъвцовъ съ простонароднымъ эпосомъ. Сюда относится и самый плачь Забоя, въ которомъ вовсе не следуеть видеть изысканной авторской чувствительности, такъ-какъ склонными проливать слезы являются и самые суровые богатыри простонароднаго эпоса. Складомъ богатырскихъ пъсенъ уже совершенно отзывается то, что молотъ Забоя, выпугнувъ изъ Людека душу, проносится въ войско на пять саженъ, еще же болье то, что мечёмь онь пролагаеть себъ дорогу между врагами (какъ наши богатыри пролагають улицы). За-то участіе въ битвѣ цѣлыхъ дружинъ со стороны чеховъ не согласно съ пріемами богатырскихъ пъсенъ, въ которыхъ многочисленныя дружины являются только на сторонъ враговъ, и въ единоличной расправъ съ ними того пли другого богатыря и заключается сущность богатырской силы.

За «Забоемъ и Славоемъ» по времени дъйствія слѣдуеть пъсня про «Честміра и Власлава», относимая учоными уже къ совершенно определенной поре, а именно къ 830 г., когда воевода пражскаго князя Неклана, Честміръ, поразиль дуцкаго кпязя Властислава. Предметомъ пфсни такимъ образомъ служатъ княжескія междоусобія, нерѣдко происходившія въ чешской земль, какъ и у насъ на Руси; потому-то пъсня эта особенно живо напоминаетъ многія мъста нашего «Слова о полку Игоревъ». Къ тому же въ ней, какъ и въ нашемъ «Словѣ» совершенно выдержань строй дружиннаго эпоса, столь отличный отъ богатырскаго. Съ другой же стороны языческое міровоззрѣніе, мѣстами дающее себя чувствовать и въ нашемъ «Словъ», не смотря на его принадлежность уже христіанской поръ, въ

<sup>\*)</sup> Таково мнѣніе Шафарика, усвоенное и однимъ изъ новъйшихъ историковъ чешской литературы, Шемберой. Братья же Иречки въ своемъ изслѣдованіи о краледворской рукописи видять въ этой пѣснѣ сказаніе объ одномъ изъ боевъ съ Карломъ Великимъ (вмѣсто kral — король, они читаютъ Karl). Напротивъ издатели извѣстной чешской христоматіи (Wybor z literatury česke) полагаютъ, что время этой пѣсни не можетъ быть точно опредѣлено, но что во всякомъ случаѣ тутъ разумѣется событіе не раифе начала ІХ вѣка.

чешской пъспъ о Честмірь и Влаславь сказывастся сще въ такой же безирим веной нолноть, какъ и въ «Забов и Славов». Туть тв же жертвы богамъ, тъ же мнонческія существа — Морсна п Трясъ (богиня смерти и мноическое олицетвореніс страха). Пъсня объ Ольдрихъ и Болеславь, въ которой недостаетъ начала, новествуеть о событін, относимомъ неториками къ 1004 г., а именно — объ изгнанін изъ Праги овладѣвшагобыло сю Болеслава Храбраго, короля польскаго (того самаго, что забраль на время и Кіевъ, о чемъ должны были существовать и у насъ особыя песни, какъ можно догадываться по пекоторымъ эническимъ чертамъ въ исредачъ этого событія нашимь летописцемь). Туть, стало быть, та же повъсть о междоусобіяхъ, только въ болѣе широкомъ смыслѣ, о междоусобіяхъ между отдельными отраслями славянского илемени, ис виолив окончившихся, можно сказать, и въ нашс врсия. За-то пѣсня о Бенсит Германычь повъствусть снова о битвахъ съ иноплеменниками -злейшими врагами славянь, немцами. Бенешьлицо опять историческое, сынъ Германа изъ Ральска, молодсцки расправившійся въ 1203 г. при Грубой Скаль съ войсками маркграфа Мейссискаго, вторгшимися въ Чехію въ то самое время, когда король чешскій Премысль Оттокарь І фздиль къ германскому императору Оттопу IV. Ифсия эта въ началф отличается лирическимъ складомъ, какъ и многія мѣста нашего «Слова о полку Игорсей», о которомъ кроме того напоминають въ ней такія сравненія, какъ сискры, летящія отъ мечей, будто молнія съ небесь».

Поздивищая изъ историческихъ ивсенъ «Краледворской рукониен» — это препя о Ярославф, витязф оломуцкомъ, являющемся только въ концѣ ся рѣшитслемъ долго соминтельнаго боя въ пользу чеховъ. Впрочемъ имспа другихъ витязей, Виеслава, Въстоия и Вратислава, принадлежать, повидимому, боянову замышлепію, т. с. фантазін. Самый же бой при Гостынѣ н Оломуць - событіе историческое, происходившес въ 1241 г., когда татары, разгромивъ Русскую Землю (о чемъ и упоминастся въ чешской ифенф), коспулись также и Польши, и Чехіп. Поводомъ ко вторженію ихъ въ славянскія земли выставляется въ нѣснѣ корыстолюбіе пѣмцевъ, побудивиес ихъ ограбить дочь хапа Кублая. Ифсия эта отъ всѣхъ прочихъ пѣсенъ «Крадедворской рукописи» отличается христіанскимъ оттъпкомъ. Самая внезанно ноявляющаяся, спасительная для

чеховъ туча, получаеть значение чуда, вызваннаго молитвою къ христіанскому Вогу. Въ ифсиф также не разъ уномянуто объ участін Богоматери къ христіанамъ, что заметно и въ некоторыхъ изъ пашихъ былинъ про татарщину и въразличпыхъ пашихъ сказаніяхъ полупароднаго, полулётописнаго свойства. Но чешская пфеня о Ярославѣ замѣчательна совершеннымь отсутствісмъ всякихъ языческихъ отголосковъ, которые такъ двосвфрно сказываются въ нашемъ «Словф о полку Пторевѣ», ис смотря на упоминаемую въ пемь Богородицу Пирогощую. Уноминая о татарской ворожот на шестахъ, итвецъ «Ярослава» обращаетъ винманіс на то, что христіанс, прямо на обороть, ворожбы не знали. Между-тьмъ извъстно, какъ долго держалась, да и теперь сще держится, ворожба въ пародф, хотя и крещёномъ, но далскомъ отъ настоящаго перерожденія въ христіанскомъ духф. Вотъ ночему изъ выходки пъвца «Ярослава» противъ ворожби можно, кажется, заключить, что онъ решительно ис быль простымь пароднымь ифвиомь, а принадлежаль къ образованному слою общества или, быть-можсть, даже и къ духовнымъ. Тъмъ пс менъе, за исключеніемъ мнонческихъ вірованій, опъ внолий проникцуть строемь народной ноэзін. Это видно, во-нервыхъ, изъ техъ поразительныхъ сходствъ въ оборотахъ съ нашимъ «Словомъ о нолку Игоревъ», которыхъ особенно много и оказывается именно у него. Сюда относятся: «задождили стрфды, будто ливень, трескъ отъ коній, словно рокотъ грома, блескъ мечей, что молнія изъ тучи» (это последнее сравнение уже встречалось намъ въ пфсиф о Бенешф, чфмъ сще болфе подтверждается обычность этого оборота, заимствованпаго изъ пародной поэзін) \*); «выростало горе на долинахь»; «тяжелая бѣда кругомъ вставала»; «тучи стрёль летели въ басурманство, только ночь остановила битву». Сюда же относится и сравнение Вратислава со свирѣнымъ туромъ, прямо напоминающее буй-тург-Всеволода въ нашемъ «Словъ о полку Игоревъ». Кромъ же того у півца «Ярослава» встрічаются и эническіе пріемы боя, отзывающіеся богатырскимъ эпосомъ. Сюда относится въ самомъ концф ударъ меча Ярослава, разпосящій Кубланча до брюха.

<sup>\*)</sup> Совертенно пеосновательными представляется миб, именно поэтому, стариніе Инемберы — тождествомъ поэтических оборотовь вы различныхы пъсняхы «Крамедворской рушонии» доказать принадлежность такахы пъсень одному и тому же пъвцу.

Это, очевидно, не что пное, какъ обычное въ нашихъ былинахъ разевчение па полы, еуществующее вивет еъ твиъ и въ эносв веевозможныхъ
народовъ.

Нельзя не обратить випманія на тоть евободный духь, который еъ такою силою еказываетея въ елѣдующихъ еловахъ иѣепи про «Яроелава», принимая, какъ и многое въ пей, хриетіанскій вѣроненовѣдный оттѣнокъ:

> Неугодпа Господу неволя: Смертный гръхъ въ яремъ пдти охотой.

Передъ этимъ блѣдиѣютъ извѣетныя елова Пгоря въ нашемъ «Словѣ» о его ноходѣ: «луче потяту быти, неже полонену быти».

Уже чуждою петорическаго значенія является пѣеня о Люднив и Люборв, относимая ко времени Вячеслава І (1230 — 1253) еобетвенно потому, что при немъ вошли въ обычай у чеховъ турипры, одинъ изъ которыхъ и еоетавляетъ предметъ поименованной нѣени. Надобно, вирочемъ, замѣтитъ, что иѣтъ оеобенныхъ оенованій видѣтъ тутъ именно турниръ, т. е. рыцарскій бой въ занадно-европейскомъ вкуев; вопискіе же боп еъ надеждой вознагражденья прекраеною дѣвою еуществуютъ въ эноев разныхъ народовъ — даже такихъ, которые и нонятія пе имѣли о рыцаретвѣ. Да и изъ самой пѣени видно, что бой не является тутъ нроето воинскою игрой, ио получаетъ значеніе испытанія силы на елучай войны:

Благо ждать войны и въ мірѣ, Насъ въдь нъмцы окружають.

Рѣшительно ни къ какому опредѣлепному времени не можетъ быть отнесена нѣепя о «Збигонѣ». Въ лицѣ его являетея какой-то наепльникъ дѣвичій, изъ рукъ котораго безыменный молодецъ снасастъ евою любезную. Совершенно въ духѣ народной ноэзіп сопоставленіе еъ этимъ еобытіемъ въ человѣческомъ мірѣ еоотвѣтетвеннаго еобытія въ мірѣ итицъ: тотъ же еамый Збигонь держитъ въ неволѣ голубку, которая наконецъ возвращаетея къ другу евоему голубку, получая евободу вмѣстѣ съ дѣвицей. Уже не цѣлое еопоставленіе, а проетое поэтическое еравненіе представляетъ небольшая нѣеня «Олепь» \*), гдѣ

дело пдеть о прекрасномъ молодие, котораго сражаетъ молотъ злодъя (то-же первоначальное оружіе и въ «Збигоив»), нослв чего душа выходить у него лебединымъ горломъ черезъ уста, какъ у князя Изяелава въ «Словф о полку Пгоревф». Появляющіеся въ концѣ пѣспи кречеты — вѣстинки его смерти—наноминаетъ цѣлый эничеекiй рядъ подобщихъ вфетпиковъ во веснароднихъ еказапіяхъ объ открывшемся преетупленіп (куда отноеятея и «Пвиковы Журавли» въ извфетныхъ обработкахъ Шиллера и Жуковскаго). Самыя же заключительныя елова итени-о дтвицахъ, оплакивающихъ молодца-до пѣкоторой етенени евязывають ее съ остальными иятью птепями рукоинен, которыя вет до одной - уже чисто любовпаго еодержанія. Въ пекоторыхъ опо, какъ и во мпогихъ еербекихъ пфеняхъ, выражается въ той ежатой эшичееко-драматической формф, о которой говорено было выше; ифкоторыя же отличаются совершеннымъ лиризмомъ. По топу отчасти подходитъ къ ивенямъ «Краледворекой рукописи» и такъ называемая «Пфеня на Вышеградф», предметомъ которой, какъ замётитъ читатель, елужитъ также любовь \*).

Сходетво вевхъмелкихънвсенъ «Краледворекой рукописи» еъ теперешними пародными ивенями различныхъ елавянъ подробно разобрано и доказано братьями Пречками, и ивтъ никакого еомивнія, что именно эти ивени древней рукописи—ивени чнето народныя. Читатель, впрочемъ, можетъ и еамъ уемотрвть это, еели впимательно сличитъ ихъ ео вевми твми, по преимущеетву любовнаго еодержанія, которыя пом'ящены въ наетоящемъ изданіи далве и заимствованы изъ сборниковъ не только чешекихъ, по даже нольекихъ и еербо-лужнцкихъ.

Кромѣ нѣеенъ этого рода въ чешекомъ отдѣлѣ помѣщаетея эпичеекое сказапіе про Япыша королевича въ нрекраеномъ переложеніп Пушкина, которому еказапіе это поелужило канвою для его драмы «Русалка» \*\*).

Совершенно въ еторопѣ отъ другихъ должны быть поставлены двѣ остальныя нѣени этого отдѣла, пѣени, очевидно, не пароднаго пропехожденія, по нерешедшія въ пародъ и едѣлавшіяея пародными. Это, во нервыхъ, нѣсия гуентекая, сое-

<sup>\*)</sup> Доказательствомъ отдаленной древности ея содержанія считаютъ упоминаемый въ ней молотъ — оружіе первобытное. Но падо замътить, что въ пародной позвій можетъ долго удерживаться и то, что уже давно изчезло изъ народнаго быта.

<sup>\*)</sup> Найдена въ отрывочной рукоппен XIII ст. Нъкоторыми, впрочемъ, заподозривается ея подлинность.

<sup>\*\*) «</sup>Матеріалы для біографін Пушкина», изд. И. В. Аппенкова, стр. 363

диненная съ молитвеннымъ обращениемъ къ народному святому чешскому — Вячеславу; во вторыхъ — сочиненная уже въ ближайшее къ намъ время и полная патріотическаго одушевленія пъсня «Гей Славяне», съ которою русская публика хорошо знакома по концертамъ г. Славянскаго.

Между моравскими пѣснями на первомъ мѣстѣ 
ивляется пѣсня про старато мужа, какихъ 
имѣется много и въ нашихъ русскихъ сборникахъ. Что же касается слѣдующей за нею «Сестры отравительницы», то тема эта нерѣдко попадается также въ галицкихъ пѣсняхъ, тема же 
послѣдней пѣсни въ отдѣлѣ моравскихъ— противопоставленіс матсри мачихѣ—тема рѣшительно 
всенародная.

Нѣкоторыя изъ словадкихъ пѣссиъ отличаются историческими восиоминаніями, при болѣе или менѣе лирическомъ строѣ. Одна изъ нихъ—Нитра — не можетъ, однако же, считаться чистонародною, но только перешедшею въ народъ.

Изъ сборниковъ польскихъ заимствованы въ этомъ изданіи почти исключительно ибсни любовнаго содержанія. То же можно сказать и про пъсни лужицкія, изъ ряда которыхъ выдается только помѣщаемая здѣсь въ самомъ концѣ легенда. Туть то же любовь, но любовь уже духовная, мпстическая - къ небесному жениху Христу. Извѣстно, что о такой любви говорится въ житіи великомученицы Екатерины. Лужицкая легсида принисываеть ее безименной дочери варадинскаго князя, своимъ обътомъ безбрачія представляющей женскій противень къ сказаніями и стихамь объ Алексвъ божіемь человъкъ. Далье же туть примъшивается, существующес также и порознь, сказаніе о посъщенін живымъ человъкомъ рая, причемъ целыхъ сто летъ представляются ему нъсколькими часами.

Хотя выше и указано было на тд, въ какой мъръ народная поэзія славянъ занадныхъ усту-

паетъ пародной поэзін юго-восточной отрасли славянскаго міра и этимъ достаточно объясняется, почему пѣснямъ западной отрасли отведено въ настоящемъ изданіи такъ мало мѣста, все жс нельзя съ другой стороны не сознаться, что и сборники пѣсенъ этой отрасли представляютъ много такихъ красотъ, о которыхъ приведенные здѣсь образцы не могутъ дать полнаго понятія.

Въ заключение, иншущий эти строки считаетъ нелишнимъ ирибавить, что онъ вполнъ чувствуетъ слабость своего вступительнаго очерка, зависящую какъ отъ ограниченности мъста, ему отведеннаго, такъ и еще болъе отъ недостаточной его подготовленности къ вполнф удовлетворительной оцтакт народной поэзін всего славянства. Предметъ этотъ чрезвычайно широкъ и до-сихъ-поръ остается почти непочатымъ. Пишущему эти строки до-сихъ-поръ удалось со сколько нибудь удовлетворительною полнотою обработать только некоторые отделы пародной словссности русской, при чемъ пъсни и сказанія другихъ славянъ служили ему лишь пособіемъ. Въ пастоящемъ очеркъ, совершенно наоборотъ, пришлось выдвинуть впередъ имсино эти последиія, наши же русскія ифсин приводить только въ видф сравненій. Понятно, посл'в всего этого, что настоящій очеркъ можеть считаться только слабой попыткой, обнародование которой извиняется лишь желаніемъ - хотя сколько нибудь помочь читателю не безъ накоторой пользы войти въ столь мало еще намъ извъстную область славянской народной поэзіи. Хорошо будеть уже и то, если читатель почувствуеть, какой богатый и разнообразный запась представленій хранить въ себф крънкая, и по преимуществу кръпкая у славянъ, хотя и собравшая дань уже съ цёлыхъ в ковъ, непритупленно-свъжая, чудно-юпая память народная!

Орестъ Миллеръ.

# южно-русскія пъсни.

# І. МАЛОРУССКІЯ.

i.

### ПОБЪГЪ ТРЕХЪ БРАТЬЕВЪ ИЗЪ АЗОВА.

Надъ городомъ темъ надъ Азовомъ пе спни туманы вставали,

Три брата родные изъ тяжкой неволи бѣжали. Два ѣдутъ на ко̀няхъ, а третій пѣшкомъ подбѣгаетъ.

О стрые корип, о бълые камип Козацкие ноги свои посткаетъ

> И кровью слѣды поливаеть, Двухъ братьевъ своихъ догоняеть,

Ихъ такъ умоляетъ:

«Ой, братцы, ностойте! коней попасите,

Меня нодождите, Съ собою возьмите,

Къ землямъ христіанскимъ меня подвезите!» Заслышалъ середній; онъ старшаго брата пытаетъ,

А тотъ ему такъ отвъчаетъ:

«Аль здая неволя еще не дала себя знати? Какъ будемъ мы брата въ стени поджидати,

Насъ будутъ враги догоняти,

Насъ будутъ рубити, стреляти;

Иль вътяжкой невол'в мы будемъ опять пропадати.» — «Когда меня, братцы, вы ждать не хотите,

Сталъ меньшій онять говорити, То, братцы, прошу васъ, съ дороги сверните, Булатныя сабли свои обнажите, Козацкое тёло мое изрубите, Въ голодной степи закопайте — И звърю, и птицъ въ добычу не дайте!» Середній словамъ тъмъ внимаетъ Н меньшему такъ отвъчаетъ: «Мы отроду, братецъ, того не слыхали, Чтобъ острыя сабли да кровью родной обмывали, Прошаясь, булатнымъ коньёмъ ублажали.»

чтооъ острыя саоли да кровью родной оомывали, Прощаясь, булатнымъ коньёмъ ублажали.»
— «Когда меня, братцы, рубить не хотите,

Прошу васъ: какъ будете къ балкамъ степнымъ нодходити,

Терновыя вътки срубайте,

Ихъ въ нолы сбирайте,

Примътой мит въ ноле кидайте.»

Вотъ два козака къ буеракамъ степнымъ нодъвзжаютъ:

Середній за саблю — душа милосердіе знаеть —

Съ терновника верхнія вѣтки срубаетъ,

Ихъ меньшему брату примътой кидаетъ.

Какъ стали на шляхъ на Муравскій они выѣзжати —

Середнему нечьмъ примъту кидати:

Сталь изъ-подъ жупана китайку червонную рвати,

По шляху кидаетъ,

Приматой меньшому въ степи оставляеть.

Какъ сталъ ившеходъ изъ терновыхъ кустовъ выходити,

Китайку червонную сталь находити:

Руками хватаетъ,

Слезами ее обливаетъ.

«Не даромъ китайка валяется прахомъ по піляху:

Ужь, можеть, отъ братьевъ монхъ не осталось п праху!

Ой, можетъ, за ними погопя бѣжала, На роздыхѣ въ тернахъ меня миповала,

А братьевъ догнала, Рубила, стрёляла. Когда бы миё Богъ Милосердый помогъ

Козацкое тело въ степп отыскати,

Въ холодной землё законати!»
Одно — то безводье, другое — безхлёбье,
А третье — то вётеръ въ степи повёваетъ,
Усталаго съ ногъ козачину сшибаетъ.
«Ой, полномивившему конныхъбратьёвъдогоняти!
Ой, время и отдыхъ ногамъ моимъ дати!»
Такъ, Саворъ-могилу завидёвъ, козакъ говорилъ;
Подъ Саворъ-могилой козакъ опочилъ.
Въ то время орлы прилетали съ полночи
И жадно глядёли въ козацкія очи.
Козаченько видитъ — роцяетъ слова золотыя:
«Орлы сизо-перые, гости мои дорогіе!

Прошу васъ тогда прилетати, Изъ черепа очи мои вырывати, Какъ божьяго свёта не буду видати.»

И только онъ это сказалъ — Творцу милосердому душу отдалъ.

Тогда-то орлы налетали,
Изъ черепа очи рвали— вырывали;
И мелкая птица тогда жь палетала,
Кровавое мясо вкругъ жолтыхъ костей обирала;
И сърые волки тогда жь прибътали,

Козацкое тёло терзали, Въ терновыхъ оврагахъ кровавыя кости глодали, Ой, жалобно выли надъ нимъ, завывали,

Обрядъ похоропный справляли.

Кукушка изъ темныхъ лѣсовъ прилетала,
Садилась на дѐрево, слёзы лила, куковала,
Что брата сестрица, что первенца мать провожала.

Какъ стали они къ христіанскимъ землямъ приближаться,

To стало на сердий козацкомъ великое горе скопляться.

И молвитъ середній печальное слово:«Не даромъ на сердцѣ у насъ столько горя скоинлося злого:

Ой, можетъ ужь нашего брата нѣтъ больше на свѣтѣ живого!

Ой, какъ-то мы, братъ, къ отцу-матери въ домъ да прибудемъ?

Какъ станутъ пасъ спрашивать, что отвѣчать мы имъ будемъ?» Братъ старшій словамъ тѣмъ внимаетъ И брату середнему такъ отвѣчаетъ:
«Да скажемъ, что горе не вмѣстѣ свое коротали, Ночною порой изъ неволи бѣжали, Будили его — не могли добудиться, Одии должны были домой воротиться.»
Середиій словамъ тѣмъ внимаетъ

И старшему такъ отвъчаетъ:
«Когда они правды отъ насъ не узнаютъ,
То насъ ихъ молитвы святыя за-то покараютъ.»
Вотъ старшіе братья къ самарскимъ полямъ подъвзжаютъ,

У рѣчки Самары ложатся — въ тѣни отдыхаютъ, Коней на траву выпускаютъ. Тогда басурмане безбожные ихъ окружили,

Тѣхъ братьевъ двоихъ изрубили, Козацкое тѣло въ куски искрошили, По чистому полю его раскидали, Со смѣхомъ, на сабляхъ ихъ головы къ небу вздымали,

Н. ГЕРБЕЛЬ.

II.

### походъ на поляковъ.

Ой, пошли козаки на четыре поля, На четыре поля, пятое — Подолье. Какъ одной дорогой да пошолъ Мушкетъ, По другой дорогъ Кукуруза-свѣтъ, А дорогой третьей Полтора-Кожуха: Длиний оселеденъ въётся изъ-за уха, На конъ гарцуетъ, нѣсню распѣваетъ; А за нимъ большое войско выступаетъ: Все то запорожцы, козаки лихіе; Мѣрно ударяютъ въ бубны золотыя, На коняхъ гарцуютъ, саблями сверкаютъ, Теплыя молитвы къ Богу возсылаютъ, А Карпо, нанъ гетманъ, пѣсню разпѣваетъ:

Ой, тоска меня заѣла, Сердце пзсушила, Молодого, удалого Съ ногъ меня свалила.

Но тоскѣ той окаянной Я не поддаюся. Ой, пойду, пойду къ шинкаркѣ, Мёду съ ней пальюся. Ой, кто хочеть вышить мёду,
Тоть ступай къ жидовкь:
У жидовки чернобровки
Свътлыя полковки.

Юбка пестрая, монисты... Сама молодая... Да хорошая какая! Что за удалая!

Эй, шпикарка! дай мнё мёду! Буду веселиться... Пусть головушка больная Съ хмёлю закружится!

«Если ты женать, аль вдовый — Чорть тогда съ тобою! Если жь холость — не женатый, То ночуй со мною.»

Есть п дётки, есть п жонка, Жонка молодая, Да не хочеть ирпласкаться — Гордая такая!

Н. Гербель.

III.

### САГАЙДАЧНЫЙ.

На горѣ ли да жнецы жнутъ, А подъ той горою, Да подъ зеленою Козаки идутъ.

Впередп всёхт вождь похода, Дорошенко славный, Козаковъ державный Воевода.

Въ середин ванъ куренный; Конь подъ инмъ ретивый, Съ чернобурой грпвой, Здоровенный.

А въ хвостѣ — панъ Сагайдачный, Что отдалъ за трубку Ясную голубку, Всеудачный! «Охъ, вернися, козачина! Вороти мий трубку И возьми голубку, Молодчина!»

«Мић съ женою не возиться, Не по мић голубка; А въ дорогћ трубка Пригодится.

«Гей, кто въ лъсъ? — отзовися! Было бы огниво — Трубка вспыхнетъ живо... Веселися!»

Г. Данилевскій.

IV.

### морозенко.

Ой, Морозецъ, Морозенко, бравый козачина! По тебѣ, по Морозенкѣ плачетъ Украина.

Ой, не такъ та Украпна, какъ козаки хваты... А Морозиха все илачетъ, сидя возлѣ хаты.

Полно, старая, о сынѣ слёзы лить рѣкамп! Лучше выпеñ-ко ты мёду съ намп козаками.

«Что-то мић, мои родные, мёдъ-вино не пьётся: Гдѣ-то онъ, мой Морозенко, съ лютымъ туркомъ бъётся?»

Нзъ-за горъ изъ-за высокихъ войско выступаетъ; Впереди всѣхъ Морозѐико; конь подъ нимъ играетъ.

Тядеть онь, коню на гриву голову склоняя: «Голова ль моя больная!... сторона чужая!...»

Тѣло бѣлое покрыто красною насѣчкой: Гдѣ проѣдетъ Морозѐнко—кровьструптсярѣчкой,

Оконалися козаки въ полѣ у Лимана... Взяли, взяли Морозенка въ воскресенье рано.

Посадили Морозенка на пескт, на солнцт: Сняли, сняли съ Морозенка поясъ и червонцы. Посадили Морозенка на пивную бочку: Сняли, сняли съ Морозенка красную сорочку.\*)

Н. Гербель.

٧.

### свирговский.

Какт Свирговскаго Ивана, Запорожскаго гетмана, Басурмане изловили: Буйну голову рубили, Ой, головушку рубили, На бунчукт ее садили, Вт трубы мёдныя трубили, Издёвалися, корили.

Туча небо застилала, Стаей галокъ набѣгала, На Украйну налегала; А Украйна горевала, По гетманѣ тосковала, Слёзы лила, проливала.

Тогда буйны вътры во степи завывали. Куда вы гетмана, куда вы дъвали?

Тогда изъ лѣсовъ соколы налетали. Ой гдѣ по гетманѣ, вы гдѣ тосковали?

Тогда въ чистомъ поле орлы голосили. Ой гдв вы гетмана, ой гдв схоронили?

Тогда въ поднебесь касатки взвивались. Ой гдв вы съ гетманомъ, ой гдв вы прощались?

Лежитъ онъ, зарытый въ глубокой могилѣ, На вражей границѣ, у города Кили.

Н. Гербель.

VI.

### откуда вдешь?

— «Ты откуда?» — «Я съ Дунаю!» — «А что слышаль про Михайлу?»

— «Я не слышаль — самъ я видѣлъ: Шли поляки, шли козаки На три страны, на четыре, А татары поле крыли... Въ томъ полку, въ полку козацкомъ, Вхаль возь, покрыть китайкой, Да заслугою козацкой — Возъ, китайкою покрытый; Въ томъ возу козакъ убитый; Онъ изрубленъ былъ, изсъченъ, Въ лютомъ бой изувъченъ; А во слёдь за тёмъ за возомъ Шоль, головушку понуривь, Разудалый конь козацкій; Вель коня холопъ паёмный, Песь въ рукт онъ востру пику, А въ другой кривую саблю — Съ сабли кровь текла, бъжала... Мать Михайлу провожала... Онъ не больно былъ изрублень: Головушка на три части, Бъло тъло на четыре. Ахъ, на что миѣ, мати, слёзы! Ты сломи-ка три берёзы, А четвертую осину, Да построй хоромы сыпу, Безъ дверей построй, безъ оконъ, Чтобъ улечься только могь онъ!»

Н. БЕРГЪ.

VII.

Вспахана чорная пашня,
Засёяна пулями,
Взборопена бёлымъ тёломъ,
Взмочена кровью.
Лежитъ вопиъ въ чистомъ полі,
Ни гроба, ни ямы,
Ни отца, ни матери:
Некому нозвонить,
Некому потужить.
Звонятъ кони копытами,
А вопны шнорами.
Летитъ воронъ
Съ чужихъ сторонъ,
Садится на могилѣ,
Выпиваетъ его очи...

М. Максимовичъ.

<sup>\*)</sup> То-есть — содрали съ живого кожу.

VIII.

во полъ снъжокъ.

Во чистомъ полѣ
Порошитъ снѣжокъ —
Тамъ убитъ лежитъ
Молодой козакъ,
Призакрылъ травой
Очи ясныя.
Въ головахъ его
Воронъ каркаетъ,
А въ ногахъ его
Плачетъ вѣрный конь:
«Отиусти меня,
Аль награду дай!»

- «Изорви ты, конь, Поводъ шолковый, И бѣги — лети Въ поле чистое! По лугамъ травы Вывшь двв косьбы! Выпей воду, конь, Ты изъ двухъ озеръ! Ты скачи оттоль Ко дворамъ монмъ, Ты ударь погой Во тесовъ заборъ; Выйдеть матушка, Станетъ спрашивать: «Ой, ты конь лихой, «Господинъ гдѣ твой? «Аль въ бою сложилъ «Буйну голову? «Али въ полѣ ты «Обронилъ его?» Ты умѣй на то Ей отвътъ держать: Нъть, не вороги Извели его, И не я его Оброниль - убиль, А нашолъ себъ Панъ паняночку: Во чистомъ полъ Взялъ земляночку.»

Н. Бергъ.

IX.

доля.

Гдё ты, гдё ты, моя доля? Гдё ты, долюшка моя? Исходиль бы, распросиль бы Всё сторонки, всё края!

Аль ты въ полѣ, при долинѣ, Дикимъ розаномъ цвѣтешь? Аль кукушкою кукуешь? Аль соловушкомъ поешь?

Али въ морѣ, межь купцами, Ты считаешь барыши? Аль въ хоромахъ, гдѣ воркуешь Подлѣ дѣвицы-души?

Али въ небѣ ты гуляешь По летучимъ облакамъ, И расчесываешь кудри Красну солнцу и звѣздамъ?

Гдѣ ты, гдѣ ты, моя доля, Доля, долюшка моя? Что никакъ не допытаюсь, Не докличусь я тебя!

Н. БЕРГЪ.

Χ.

яворъ.

Никнетъ яворъ надъ водою, Въ воду опустился; Удалой козакъ слезами Горькими облился.

Яворъ, яворъ, ты ие падай, Не ломпсь, не гнися! Молодой козакъ, удалый, Сердцемъ не крушися!

Радь бы яворь — не ломплся:
Ръчка корни моеть;
Радь бы, радъ козакъ — не плакаль,
Да сердечко ноеть.

Онъ въ Московщицу но халь, Загрем влъ подковой: Воронъ копь, арчакъ дубовый, Поводокъ шелковый.

Опъ въ Московщину ноёхалъ, Видно тамъ и сгинулъ, Дорогую ли Украйну На вёки покинулъ.

Приказаль — и опустили
Чорный гробъ въ могилу:
Приказаль — и посадили
Въ головахъ, калину.

«Пусть клюють калину пташки Надь мосй могилой; Пусть поють мпв и щебсчуть Объ Украйнв милой!»

Н. Бергъ.

XI.

БъДА.

Я пойду, пойду, изъ хутора пойду: Не покину-ли я въ хуторъ бъду?

Оглянулась и дорогой, а бѣда Горсмыку догонясть по слѣдамь.

«Чго, бѣда, ты увязалась такъ за мной?» — «Я вѣнчалась, безталанная, съ тобой!»

« Что, обда, ты уцёнилась такъ за мной?» — «Я родилась, безталания, съ тобой!»

Н. БЕРГЪ.

XII.

пъсня.

Милый шоль горой высокой, Милая долиной; Онь зацвёль румяной розой, А она калиной. Ты на горкѣ, на пригоркѣ, А я нодъ горою, День и ночь съ моей тоскою Слёзы лью рѣкою.

Кабы жить тебё со мною, Жили бъ мы съ тобою, Жили бъ, жили бъ, мос сердце, Какъ рыба съ водою!

Что рыбакъ закинуль уду, Рыбу-рыбку ловить, А милая-то по миломъ Бълы руки ломить.

Что рыбакт закинуль уду, Рыбу-рыбку удить: Долго, долго ли по миломъ Тосковать мив будеть?

Что рыбакъ надъ быстрой рѣчкой Ласточкою вьётся, А милая-то по миломъ Горлицею бъётся.

Нль засыпался ты пылью, Мятелицей-вьюгой, Что не хочешь повидаться Со своей подругой?

Что мятелица мнѣ, вьюга, Буря-непогода: Вѣдь любили жь мы другъ друга Цѣлые два года!

Да враги мои злодви
Все-про-все узпали,
Все-про-все опи узпали,
Въ люди разсказали.

Будь здорова, черноброва, И прощай на вѣки! Не теките, не бѣгите Слёзъ горючихъ рѣки!

XIII.

доля.

Не калина ль въ темномъ лѣсѣ, Я не красная ль была? А теперь меня сломали И въ нучки неревязали:

Это доля моя!

Не трава ли зеленая
Въ чистомъ полъ я была?
А тенерь меня скосили
Ива солнце изсушили:
Это доля моя!

Я ль не красная дѣвица У родной моей была? Съ нелюбымъ меня свѣнчали, Волю дѣвичью связали: Это доля моя!

Е. ГРЕБЕНКА.

XIV.

### повъй вътеръ.

Вѣтсръ, вѣтеръ, ты повѣй Изъ Украйны изъ моей! Изъ Украйны на Литву Я дружку покловъ ношлю, Я поклонъ пошлю, скажу Что по немь я здёсь тужу, Что мит тяжко безъ него, Бсзъ милова моего! Кабы было у меня Два могучія крыла, Полетела бъ я къ нему, Къ милу-другу моему. Да на что мнѣ улетать Ясна сокола искать, Коли самъ онъ прилетитъ И меня развеселить. Такъ лети же, соколъ мой! Жду я, жду тебя съ тоской; Выхожу я на крыльцо, Умываючи лицо; Бъло личико умою, Подалуюся съ тобою.

Н. БЕРГЪ.

XV.

### САМА ХОЖУ ПО КАМУШКАМЪ.

Я хожу сама по камушкамъ, А коня вожу по травушкт. По дорогѣ скачетъ чижичекъ. - «Гой ты, чижикъ-воробеюшка! Ты скажи-ка мнѣ всю нравдушку: У кого, скажи, есть волюшка, И кому запреть на волюшку?» - «Краснымъ дѣвкамъ своя волюшка: Сарафанъ взяла да вынула, На себя платокъ накинула, Убралась и въ хороводъ ношла, Въ хороводъ ношла, дружка нашла.» - «Гой ты, чижикъ-воробеюшка, У кого еще есть волюшка, И кому запреть на волюшку?» - «Добрымъ парнямъ своя волюшка: Взяль въ охабку шанку бархатну, Синь кафтанъ надёль, пошоль-запёль, Пошоль-занёль, вездё носпёль.» - «Гой ты, чижикъ-воробеюшка, У кого, скажи, есть волюшка, И кому запреть на волюшку?» - «Положонъ занретъ на волюшку Молодой ли что молодушкъ: На печи у ней ворчунь ворчить, А въ нечи у ней горшокъ бурчитъ, Подъ палатями дитя кричитъ, У норога порося нищить; Говорить горшокъ: отставь меня! Порося визжить: наной меня! А дитя кричить: качай меня! А ворчунъ ворчитъ: цалуй меня!»

Н. Бергъ.

XVI.

#### нътъ милаго.

Пшеничку я сжала, домой прибѣжала, Домой прибѣжала, дружка не сыскала. Гдѣ мой милый дѣлся, гдѣ запронастился? Волки ли заѣли? въ рѣчкѣ ль утопился? Кабы волки съѣли — дубровы бъ шумѣли; Кабы утопился — Дунай бы разлился; Кабы у шинкарки — гремѣли бы чарки; Кабы на базарѣ — скрипки бы пграли.

XVII.

### вездолье.

Иташка въ полѣ, рыбка въ типѣ Рѣзвятся на волѣ. Одному мнѣ, сиротинѣ, На бѣло̀мъ нѣтъ доли.

Осъдлаю я, дътина, Съ ночи вороного: «Отпускай, старуха, сыпа, Снаряжай родного!»

Сыпа мать благословляла
Въ дальній путь-дорогу,
Цаловала, миловала,
Поручала Богу.

Мчится подъ небомъ туманнымъ Соколъ, «Соколнна!
Ты лстълъ надъ полемъ браннымъ:
Не вндалъ ли сына?»

— «Видѣлъ: спить онъ съ полупочи;
Въ головахъ ракита;
Удалому вырвалъ очи
Воронъ-ненасыта,»

Какъ всплеснетъ она руками:
«Охъ, вы, дёти, дёти!
Пропадать теперь миѣ съ вами
Спротой на свётѣ!»

Л. Мей.

XVIII.

### проклятіе.

Жена мужа снаряжала, Снаряжая проклинала: «Чтобъ те вхать, пе довхать! Чтобы конь твой спотыкнулся И горою обернулся, Что горою ли крутою, Шапка — рощею густою, Синь кафтанчикъ — полемъ чистымъ, А самъ — яворомъ ввтистымъ!» Какъ она пшеницу жала,
Чорпа туча набѣжала.
Стала милая подъ яворъ:
«Яворъ, яворъ ты широкой,
Ты прикрой дѣтей-сиротокъ!»
— «Ахъ, пе яворъ я, не яворъ:
Я отецъ тѣмъ дѣткамъ малымъ...
Аль пе помишь, что сказала,
Какъ меня ты снаряжала,
Спаряжая проклинала!»

Н. Бергъ.

XIX.

### БЫЛЪ У МАТЕРИ СЫНЪ СОКОЛЪ.

Сокола сына мать возростила, Только взростила, въ полкъ отпустила; Три сго, три провожали сестрицы: Старшая брату коня осъдлала, Средняя стремя ему придержала, Младшая поводъ ему подавала; Мать же у сына только спросила: «Скоро ли, сынъ мой, домой ты вернешься?» - «Скоро я буду, скоро прівду: Павины перья вървчкв потонутъ, Мельничный жорновъ всилыветъ надъ водою!» Вотъ ужь и перья въ водѣ потонули, Воть ужь и жорновъ всилыль надъ водою: Жорновъ всплываетъ, сынъ пе бываетъ, Перышко тонетъ, мать его стонетъ; На гору вышла, полки повстрѣчала, Видитъ — всдутъ и коня воронова. Стала распрашивать старшихъ по войску: «Ахъ, не видали ль вы сокола-сына?» - «Это не твой ли ясный быль соколь, Ясный быль соколь, взвился высоко, Восемь побыль онъ полковъ басурманскихъ, Восемь побиль и пошоль на девятый, Туть ему ворогь головушку срезаль. Слуги въ могилу его провожали, Возы скрипъли, коники ржали; Жалко кукушка надъ нимъ куковала, Долго дружина по немъ тосковала.»

XX.

## СУЖЕНЫЙ.

Ньёть и пляшеть козакъ И волынщикамъ такъ Говоритъ: «удружите — Чернобровкъ шепните:

«Что изъ илохенькихъ я— Не гожуся въ мужья— Козачина убогой, И добра-то немного:

«На дворѣ сто воловъ; Да безъ счота коровъ; Кони въ холѣ, въ приборѣ; Гарнецъ злотыхъ въ каморѣ.»

Вѣсть — что чайка — летить. Чернобровка бѣжить, Въ нопыхахъ и въ весельѣ, Приготавливать зелье.

Изъ подъ бѣлыхъ кампѐй Наконала корпей, У рѣки ихъ расклала, Въ молокѣ чаровала.

«Мой милой далеко... Закинай молоко Передъ свадьбой моею!» А козакъ ужь за нею.

« Что тебя принесло — Сивый конь, аль весло?» — «Принесла меня доля, Да Господняя воля:

«Вѣкъ съ тобой вѣковать, Вѣкъ тебя миловать, Холить, нѣжить, покоить, Хату новую строить.»

Л. Мей.

XXI.

### три сестры.

Въ полѣ шпрокомъ желѣзомъ копытъ Взрыто зеленое жито; Тамъ, подъ плакучей березой, лежитъ Мо̀лодецъ, тайно убитый.

Мо̀лодецъ тайно убитый лежитъ, Тайно въ траву схоронённый: Весь онъ, объдняжка, китайкой накрытъ, Тонкой китайкой червонной.

Вотъ подъ березу дѣвица пришла — Розой она расцвѣтала — Съ мо̀лодца тихо китайку сняла, Жарко его цаловала.

Воть и другая дѣвица пришла — Глазки сіяли звѣздами — Съ мо̀лодца тихо китайку сняла, Вся залилася слезами.

Третья пришла — и горътъ ея взоръ...

Молвила: «снитъ — не разбудишь...

Син, мой молодчикъ: теперь трехъ сестеръ

Больше любить ты не будешь!»

Л. Мей.

# П. ЧЕРВОННОРУССКІЯ.

İ

## у сосъдки сынъ молодчикъ.

У сосёдки сынъ молодчикъ — Xата съ хатой рядомъ; У сосёда дочь красотка — Садъ сошолся съ садомъ.

Вѣсть вѣтеръ съ нолуно̀чи — Старики за сказки; Вѣстъ вѣтеръ со полудия — Молодежь за ласки.

Милый по саду гулясть, Смотрить къ намъ въ окошки. Я, двица, вышла въ сви, Стала на порожкв.

Съ милымъ другомъ перемолвить Слово я хотъла, Да отецъ въ саду работалъ: Я и не носмъла.

Сизый голубь но застрехѣ Ходить, да воркуеть; Сизу-голубю дѣвица, Смѣючись, толкуеть:

«Ты, голубчикъ сизокрылый, Ворковать умѣсшь, А исбось къ памъ подъ окошко Прилетѣть не смѣсшь?

«Для тебя ли, голубочка, Для воркупын-птички, На окошкъ я разсыплю Проса и ишенички: «Ты не бойся, мой голубчикь, А — какъ сядетъ солице — Прилетай ко миъ, дъвицъ, Прямо подъ оконце!»

Голубочку на застрѐхѣ И отцу сѣдому Не въ домёкъ дѣвичьи рѣчи, Да въ домёкъ мило̀му:

Не слетьть клевать пшеничку Голубь сизокрылый, А пришоль со мной, дъвицей, Цаловаться милый.

Л. МЕЙ.

-11

### нана.

— Что-это не слышно Наны голосочка? Затяни намъ пъсню, маленькая дочка!

«Во саду-садочев Выросла малинка: Солнце ее грветь, Дождичекъ лелветь. Въ сввтломъ теремочкв Выросла Напинка: Татя ее любить, Матушка голубить.»

— У малютки Наны ивсенки — малютки: Малы, да пригожи, словио незабудки.

Л. Мей.

III.

## помолодъвший старикъ.

Зимпимъ утромъ на разсвѣтѣ, Изъ далекаго села, На конъ несется всадникъ, Будто изъ лука стрѣла.

Воть съ горы опъ по равнинѣ Яспымъ соколомъ летитъ; Паръ столбомъ за нимъ клубится, Въётся снътъ изъ-подъ копытъ.

У навздника лихова, Русскихъ юношей красы, Посвдвли отъ мороза Кудри, брови и усы.

Воть къ воротамъ онъ примчался И въ калитку застучалъ; Борзый конъ, почуя стойло, Громко, весело заржалъ.

А изъ терема дѣвица Посмотрѣла изъ окна: Не призпала въ рапиемъ гостѣ Друга милаго она.

И сказала: «кто бы это? Что за дѣдушка сѣдой Къ намъ стучится спозаранку Торопливою рукой?»

Вдругъ знакомый слышитъ голосъ: «Отопри, душа моя! Аль меня ты не признала? Дай взглянуть мив на тебя!»

И снѣшить она скорѣе Душегрѣйку надѣвать, И бѣжить она къ воротамъ Гостя милаго встрѣчать.

Къ другу кинулась на шею, Крѣпко, крѣпко обняла И горячимъ ноцалуемъ Сѣдину съ него свела.

Вмигъ отъ жаркаго дыханья Милой дъвицы-красы Почернѣли у мило̀ва Кудри, брови и усы.

Ө. Миллеръ.

IV.

#### примирение.

Ахъ, вы, няпюшки и мамушки! Вы, красавицы-подруженьки! Вы скажите мив, поведайте: Что прочиве, долговвчиве — На цвътахъ роса разсвътная, Въ небъ радуга цвътистая, Али въ сердцѣ гиѣвъ на милаго? Съ милымъ другомъ я размолвилась, Я на милаго прогитвалась, И ни я къ нему, ни онъ ко мить Ни словечка не промодвили. Въ снѣгъ зарыла я любовь свою, Ла и гиввъ свой затоптала въ сивгъ И отъ друга отреклась павѣкъ. Улыбнулось солнце вешнее, Сивгь растаяль, гиввъ утёкъ ручьёмъ, И любовь въ цвъткахъ лазоревыхъ На лугахъ зеленыхъ выросла. Воть примоль великій, світлый день; Встала я ранымъ-ранешенько, Вышла радостно на улицу; Мив па встрвчу милый другь идеть. Я промолвила: «Христосъ воскресъ!» Очи ясныя потупивши. Опъ отвътиль миъ: «воистипну!» И въ уста ноцаловалъ меня. Ахъ, вы, нянюшки и мамушки! Вы, красавицы-подруженьки! Пусть померкнеть солице краспое, Съ милымъ ввѣкъ я не разссорюся!

Ө. Миллеръ.

V.

### одиночество.

Облака надъ лъсомъ, сны падъ головою, Свътлые, несутся легкою грядою: Лъсъ зашевелится, сердце встрепенется; Пролетятъ — и слъда ихъ не остается. Сладко по долинъ ранній вътеръ въетъ;

На той на долинѣ яворъ зеленѣетъ; Съ шумомъ по несочку ручеекъ струнтся; Къ ручейку приходитъ красная дѣвица. Кованымъ ведерцемъ воду зачерниула, Воду зачеринула, тяжело вздохнула, Къ явору присъла, голову склонила, Къ своему сердечку такъ проговорила: «Не одна-то въ нолѣ такъ растетъ былинка, Какъ одна живу я въ людяхъ сиротинка! Нѣтъ со мною брата, нѣтъ сестрицы милой; Взяты мать съ родимымъ темною могилой; Милый другь далеко: въ сторону чужую Отъ меня ушоль онъ въ съчу роковую!» Девице не сиятся пышныя палаты, Снятся ей въ долинъ двъ простыя хаты: Въ одной проживаютъ старички родные, Въ другой вивств съ милымъ они, молодые; Снятся ей съ цвътами подлъ хатъ два сада: Тамъ весной отрада, въ лѣтній зной нрохлада; И любви, и счастья въ тёхъ привётныхъ хатахъ Больше, чемь порою въ княжескихъ налатахъ. Но пропесся вътеръ бурей надъ долиной — Авнца проспулась съ прежнею кручнной. Гдъ родныя хаты? гдъ сады съ цвътами? Знать умчаль ихъ вътеръ бурными крылами.

Ө. Миллеръ.

VI.

### добрые паны.

Хорошо когда-то жили, Жили, ноживали Наши дёды на Украйий: Папшины не знали.

Ой, ваны въ ту пору были Лёгки на работу: Изъ педёли работали Мы одпу суботу.

Какъ наны да лихи стали, Лихи на работу: Стали нанщину мы править Шесть дней и въ суботу.

А вь святое воскрессные Карауль держали.
«Эй, шинкарка, жбань горылки!
«Холодно — устали!»

И, за столь усѣвшись, парни
 Ту горѣлку ппли...
 А въ ту нору въ церкви божьей
 Къ утренѣ звонили.

Въ воскресенье, въ самый полдень, Въ церкви божьей звонять, А Савулу батогами На работу гонятъ.

«Соберемся — да и къ пану! Трудно, братцы, стало! Какъ бы это воскресенье Насъ не покарало!»

Вотъ стоимъ мы нередъ наномъ — Говоримъ нричину...
«Эй, козаки! взять Савулу,
Да сто налокъ въ спину!»

Н. Гербель.

VII.

### ВДОВА.

Какъ въ дворф у пана строили свътлицу, Гнали на работу горькую вдовицу. Ой, всего недилю мужа схоронила, А черезъ недѣлю дитятко родила; Недали съ родовъ ей опочить нимало: Черезъ три дни камин тяжкие таскала; Держить, илача, сына рученькой одною, Каменьщикамъ камни подаетъ другою: «Стройте, городите бѣлую свѣтлицу, Только ножалъйте горькую вдовицу, Вы свѣтлицу стройте, спрую не троньте!» Плачеть, а утъхи все-то нъть сердечку... Видить подъ горою, видить быстру ръчку, Подбежала къ речке, опустила сына: «Плавай ты по ръчкъ, дитятко-дитина! Не видаль ты батьку, не увидишь матку: Батьку рано скрыла чорная могила, А родиая въ рѣчкѣ сына утопила! Жиль бы ты на свътъ, быль бы хлонецъ бравой, А тенерь по ръчкъ день и ночь ты плавай Передъ панскимъ домомъ, подъ его ствиами, Плавай, обливайся горькими слезами!»

# БЪЛОРУССКІЯ ПЪСНИ.

l.

На Руси быль чорный богь; Передъ шимъ быль турій рогь; Онъ на Кіевъ поглядаль, Голось вёдьмамь подаваль; Володиміръ же святой Чернобога сбилъ долой; Отъ святой Варвары жь въ почь Разбѣжались вѣдьмы прочь Съ лысыхъ горъ, гдф ппровали, И всю почь онт плясали. Святый Юрій прискакаль, II въ Несвижѣ церквой сталь. Но отъ князя Ралзивила Понашла нечиста спла, Нашу въру загубила. Батьки въ церкви не служили: Мшу ксендзы тамъ завопили; Ни отъ Слуцка, ин съ Турова Къ намъ не слышалось ин слова, Ни единаго словечка; Сталь какъ блудная овечка Юрій, нашъ святой хранитель, Храбрый змія поб'єдптель. Мы предъ Юріемъ падемъ, И помодимся о томъ. Чтобъ его святая сила Покарала Радзивила.

А. Майковъ,

H.

### нетрусь.

Ой, худыя въсти Люди приносили! Бѣднаго Петруся До смерти забили. А за что жь забили, За вину какую? Отъ своей-то жонки Полюбиль чужую! Какъ же могъ подумать О такой ты пани? Пани — вся въ атласахъ, Ты жь — въ худомъ кафтанф! Пани трехъ служановъ За Петрусемъ слала: Не дождалась папп, Въ поле поскакала: «Ой, бросай. Петрусикъ, Соху середь поля! Папа нфту дома ---Полная намъ воля!» Вфриые холопы Пана повъстиля; Панскія хоромы Крѣико одѣипли. Выглянула пани, Видитъ — хлоновъ кучи; Панскій конь весь въ мыль, Нанъ — чериве тучи... «Серденько-Петрусикъ, Утекай скорфе!

Нанъ прівхаль: тучи
Громовой чернве!»
Чуть Петрусь до двери—
Засвистали плети:
Бьють и бьють Петруся
Чась, другой и третій.
Нарень ужь не дышеть;
Хлонцы бить устали;
За бока Петруся
Взяли, подымали,
Понесли къ Дунаю...
Быстрь Дунай раскрылся...
«Воть тебѣ, голубчикъ,
Что пригожь родился!»

Вельможная нани
Въ съни выходила;
Пани рыболовамъ
По рублю дарила:
«Будетъ вамъ и больше!
Рыбачкѝ, идите,
Моего Петруся
Тъло изловите!»

Рыбаки искали
Въ омутѣ и тинѣ —
И нашли Петруся
Въ Жалпиской долинѣ.
Некого пмъ къ пани
Въстникомъ отправить,
Чтобы пріъзжала
Похороны справить.

Вельможная пани Бродить какъ шальная; О своемъ Петрусѣ Плачетъ мать родная; Плачетъ мать родная Горькими слезами: Вельможная сыплеть Бѣлыми рублями: «Ой, не плачь ты, мати, Пусть одна я плачу! Жизнь и панство съ сыномъ Я твоимъ утрачу!» И ходила панп Борами, лъсами: Щеки обливала Жаркими слезами; Вев объ остры камип Ноженьки избила:

Бархатное платье По росъ смочила.

Ходить панъ по рынку, Тяжело вздыхаеть; На себя самъ горько Плачется, пѣпяеть; «Вѣдай-ко я прежде Про такую долю, Не мѣшаль Петрусю бъ Тѣппться я вволю!»

А. Майковъ.

111.

«Ой, сынки мои, соколы моп, Доченьки-голубоньки! Какъ прійдетъ мой часъ, помпрать начну, Вкругъ меня сберптеся!»

Ходять въ горенкѣ, сынки шенчутся, Какъ имъ мать хоронить; Ходять въ горенкѣ, зятья шенчутся, Какъ добро раздѣлить;

Ой, а доченьки, что голубоньки, Кругъ матушки въются; А невъстушки ходять въ горенкѣ, Надъ ними смѣются.

А. Майковъ.

IV.

Не ходи, конь, да въ зелёный садъ, Ой, не ней, конь, ключевой воды, Ой, не ёшь, конь, зеленой травы! Въ ключё дёвица умывалася, Красотё своей дивовалася: «Красота ты моя красотушка! Да кому, красота, ты достанешься: Аль дворянину, аль мёщанину, Аль тому гостю пріёзжему?» — Ни дворянину, ин мёщанниу, Ни тому гостю пріёзжему: Гробовымъ доскамъ, разсыннымъ нескамъ.

Н. Гербель.

v

Ой, коли бъ, коли Москали пришли, Москали пришли, Наши сродиые, Вфры одныя! Было бъ добре намъ, Било бъ счастно намъ Коли вся бы Русь Да держалася Одной силою, За одно была! Только къ намъ за грѣхи, Понашли ляхи, Край нашъ запяли Ажь до Ляшковичь. И ляхи бъ не пришли, Да папы привели. Ой, паны, чтобъ вы пропали, Что насъ ляхамъ запродали! Ой, паны, чтобъ вы пропали, Что вы въру промъняли!

А. Майковъ.

VI.

Ой катилася заря

Изъ подъ поваго двора;

Не заря то золотая,

Тдетъ пани молодая:

Какъ она заговоритъ,

Словно въ звоны зазвонитъ.

А. Майковъ.

VII.

При дорогѣ при широкой Два дубочка стоятъ; При бесѣдѣ, при веселой Два молодчика иьютъ. Они пьютъ и тарабарютъ Про женитьбу свою. Удалась ли, удалась ли, Братъ, женитьба твоя? «Удалася, удалася, Гратъ, пелюбая жена! Да пойду я, молодецъ,

Во повенькій городець, Да куплю я, молодецъ, Размалеванный чолнецъ; Посажу я, молодець, Да пелюбую жепу; Да спущу я, молодецъ, На воду, на быстрину; Самъ пойду я, молодецъ, На высокую гору; Погляжу я, молодець, Да на ясную зарю; Высоко ли, высоко ли Вышла ясная заря? Далеко ли, далеко ли, Брать, нелюбая жепа? «Ой вернися, ой вернися, Ты нелюбая жена!» — «Не вернуся, пе вернуся, Ясенъ добрый молодецъ; Не промаенься на свътъ Бобылемъ ты, молодецъ, А другую, молодую Поведешь ты подъ вѣнецъ: Будетъ лучше меня — Позабудень меня; Будетъ хуже меня — Такъ вспомянень меня!»

А. Майковъ.

VIII.

Не съки ты, батюшка, При дорогѣ березки; Не коси ты, братинька, Травоньки шелковой; Не щипли ты, сестринька, Цвфтиковъ въ садочкф; Не бери ты, матушка, Изъ ключа водицы. При дорогѣ березка — Я сама, младенька; Травонька шелкова — Мон русы косы; Въ садочкѣ цвѣточки — Мон ясны дчки: Во ключѣ водица — Мон горьки слёзки.

А. Майковъ.

IX.

Вътры осеппіе бълу березу раскачивають, Молодецъдобрый по сънямътесовымънохаживаетъ, Матерь родную свою такъ упрашиваетъ: «Матушка, встань завтра рано-ранёшенько, Вытопи хату тенло ты теплёшенько; Столь застели полотенцами бълыми, Мёду налей ты въ стаканы хрустальные: Придутъ къ намъ гости не званные, Придутъ къ намъ гости не жданные, Придутъ насъ, матушка, въ рекруты брать, Будутъ намъ, матушка, руки вязать.

Н. Гербель.

X.

На селъ два брата — н живутъ богато; Вотъ они на диво наварили нива; Всъхъ кто побогаче — всю родню созвали; Ва сестрой богатой трехъ пословъ послали, А сходить за бъдной людямъ наказали. Ой, сестру-богачку на поль встречають, А бъднягу въ хатъ спдя принимаютъ. Къ образамъ богачку въ уголъ носадили, А бъднягъ къ печкъ мъсто удълили. Ой, сестру-богачку мёдомъ угощають, А бъднягъ водку въ чарку паливаютъ. Ночевать богачку братья приглашають, А бъднягу къ ночи за дверь провожаютъ. По двору богачка веселится-скачеть, А сестра-бъдняга въ тёмномъ лъсъ плачетъ. «Братцы, торопитесь, на коней садитесь, Ее догоняйте, къ образамъ сажайте, Больше чёмъ самой мий ей вы угождайте!»

Н. ГЕРБЕЛЬ.

XI.

Бузина съ малиною
Разомъ зацвѣла;
Мать въ ту пору раниюю
Сына родила,
Не сиросившись разума,
Въ службу отдала,
Въ войско, во солдатушки,
Въ сторону чужую.
Сѣла, сѣла матушка
На гору крутую,
Н оттуда крикнула
Громкимъ голоскомъ:

«Дитятко, что маешься?

Плачешь ты о чёмъ?

Ходишь такъ не весело,

Ходишь да крушишься?»

— «Матушка родимая,

Какъ развеселишься!

Чуждая сторонушка

Сушитъ, сокрушаетъ,

Наши командирушки
Безъ вины ругаютъ».

Н. Гербель.

XII.

Въ чистомъ нолѣ сиѣгъ валится, По сырой земль ложится. Сына мать благословляетъ Въ путь-дорогу снаряжаетъ. Ахъ, ты мать моя родная, Мать моя ты дорогая! Я твое все горе знаю: Въ край далёкій увзжаю, Мать старуху покидаю, И съ коня-то не слѣзаю, Изъ стременъ не вынимаю Ногъ усталыхъ — увзжаю Прямо къ тихому Дунаю. Ой, Дунай, рфка большая! Что ты мутная такая? Аль волна тебя разбила, Аль лебёдка помутила? - Нътъ, меня гранаты, пулп Помутили и раздули, Чрезъ Дунай перелетая, Въ молодцовъ да попадая, Съ плечь головушки срывая, Тѣло бѣлое валяя. Охъ, вы, кони вороные, Мон копи дорогіе! Что не пьёте изъ Дунаю — Я того не разгадаю. Ой, не пьють они - вздыхають, Глазъ съ зарѣчья не спускають: Какъ тамъ молодцы гуляють, Какъ другь друга убивають; Какъ текутъ тамъ, протекаютъ Рѣчки алыми струями, А ручын текуть слезами, Какъ мосты тамъ настилаютъ Человъчыми тълами.

И. Гервель.

# ПЪСНИ ЮГО-СЛАВЯНСКІЯ.

# I. CEPECKIA.

1. ЭПИЧЕСКІЯ ПЪСНИ ПОРЫ, ПРЕДШЕСТВОВАВШЕЙ КОСОВСКОЙ БИТВБ.

ı.

царь стефанъ празднуетъ день своего святого.

Царь Стефанъ великій праздникъ славить, Празднуетъ Архангела Стефана И гостей на праздникъ созываетъ, Созываетъ триста іереевъ И дванадесять владыкъ великихъ И четыре старыхъ проигумна; Разсадиль ихъ по мѣстамъ, какъ надо, Разсадиль кольно за кольномь, Самъ пошолъ, гостямъ вино подноситъ, Всякому по чину и по роду, Какъ царю по правдѣ подобаетъ. Но бесъда говорить Стефану: «Царь ты нашъ п солнце наше красно, Намъ глядеть зазорно и обидно, Что ты служишь и вино подносишь; Сядь ты съ нами лучше за трапезу, А вино пускай слуга подносить!» Царь Стефанъ на рѣчь ихъ соблазнился, Сѣлъ съ гостями рядомъ за трапезу, Въ честь святого не наполнивъ чаши И о Богѣ духомъ не смиряся; Даль слугамь, чтобы съ виномъ ходили, Чествуя угодника святого, Самого жь себя не могь принудить Послужить слугою часъ единый. Какъ стоялъ Стефанъ передъ гостями,

За плечомъ его стоялъ Архангелъ, Крыльями его пріосфияя; А какъ сълъ Стефанъ съ гостями рядомъ, Прогнъвился на него Архангелъ, По лицу крыломъ его ударилъ И съ трапезы царской удалился. Не видаль никто между гостями, Какъ стоялъ Архангелъ за Стефаномъ, Увидаль одинь маститый старець, Увидаль и горько онъ заплакаль. Какъ заметиль то прислужникъ царскій, Подошоль и тихо старцу молвиль: «Что, старикъ, на праздникъ ты плачешь? Иль тебя не вдоволь угощали? Мало ѣлъ ты, или иилъ сегодня? Иль боишься, что тебя обидять, Милостію царскою обділять?» Говорить ему маститый старець: «Богъ съ тобою, царскій ты прислужникъ, Я не мало вль и пиль сегодня, Не боюсь я, что меня обидять, Милостію царскою обдёлять, Но виденье чудное я видель: Какъ стоялъ Стефанъ передъ гостями, За илечомъ его стоялъ Архангелъ, Крыльями его пріосъняя: А какъ сълъ Стефанъ съ гостями рядомъ, Прогивнися на него Архангель, По лицу крыломъ его ударилъ И съ транезы царской удалился.» Разсказаль про то царю прислужникь;

Царь посившно всталь изь-за транезы, А за пимь и триста іереевъ

И дванадесять владыкъ великихъ
И четыре старыхъ проигумна:
Взяли книги, начали молиться,
Бдѣніе великое творили,
Цѣлыхъ три дни и три тёмныхъ ночи,
Господу Всевышнему моляся
И Его угоднику святому —
И царя номиловаль угодникъ,
Отпуская грѣхъ ему великій,
Что съ гостями сѣлъ онъ за транезу,
Въ честь святого не наполнивъ чаши,
И о Богѣ духомъ не смиряся.

Н. Бергъ.

11.

### построение скадра.

Трое братьевъ городили городъ — Марлявчевичи звалися братья: Вукашинь король быль первый стройщикь, А другой Углѣша воевода, Третій строилъ Марлявчевичь Гойко — Городъ Скадаръ на рѣкѣ Боянѣ. Ровно три года городять городь, Ровно три года, рабочихъ триста, Но не могутъ и основу вывесть, А куда ужь весь поставить городъ. Что работники построять за день, То повалить злая вила за ночь. Какъ четвертое настало лъто, Слышутъ — вила кличетъ изъ Планины: «Вукашинъ, не мучься ты задаромъ, Не губи добра ты понапрасну: Не видать тебь и основанья, А куда ужь весь поставить городъ, Коли сходныхъ не найдешь двухъ прозвищъ, Сестру съ братомъ, Стою и Стояна, И подъ башню ихъ ты не заложишь, А заложишь - будеть основанье И построишь Скадаръ па Боянѣ!» Какъ тъ ръчн Вукашинъ услышалъ, Подзываетъ слугу Десимира: «Десимиръ, мое милое чадо! Быль донынѣ ты монмъ слугою, Будь отнынѣ моимъ сыномъ милымъ! Запрягай ты коней въ колеспицу,

Шесть кулей бери добра съ собою, Поъзжай по бълому ты свъту, Двухъ ищи ты одинакихъ прозвищъ, Сестру съ братомъ, Стою и Стояна, Добывай за деньги, или силой, И вези ихъ въ Скадаръ на Бояну: Мы заложимъ ихъ подъ башню въ камень. Такъ поставимъ граду основанье И построимъ Скадаръ на Боянъ.» Какъ услышалъ Десимиръ тъ ръчи, Спарядиль коней и колесницу, Шесть кулей добра съ собой насыналь И повхаль онь по былу свыту; Вздить, ищеть одинакихь прозвищь, **Бздить**, ищеть Стою и Стояна. Ужь три года Десимиръ провздилъ, Не нашоль онь одинавихъ прозвишъ, Не нашоль онь Стою и Стояпа, И назадъ прівхаль къ Вукашину, Отдаетъ коней и колесницу, И кули, какъ были, вынимаеть: «Воть тебъ кони и колесница, Вотъ и все добро твое, богатство! Не нашоль я одинакихъ прозвищъ, Не нашоль я Стою и Стояна!» Какъ услышалъ Вукашинъ тѣ рѣчи, Призываетъ зодчаго онъ Рада, Зодчій кличеть всёхъ людей рабочихъ, Стали строить Скадаръ на Боянъ, Зодчій строить, злая вила валить, Не даетъ и основанья вывесть, А не только весь построить городъ, И опять съ горы заголосила: «Эй, король, не мучься ты задаромь, Не губи добра ты понапрасну! Коль не можешь и основу вывесть, Такъ куда жь тебъ построить городъ! Но послушай моего совъту: Вась три брата на рект Бояне, И у всякаго по вфрной любф, Чья придеть сюда поутру прежде И рабочимъ принесстъ объдать, Заложите вы тоё подъ камень: Основанье граду будеть кринко, Ты построинь Скадарь на Боянъ.» Какъ услышалъ Вукашинъ тѣ рѣчи, Призываетъ онъ родимыхъ братьевъ, Говорить имъ: «братья дорогіе, Вонъ съ горы что говоритъ мив вила: Впшь добро мы понапрасну губимъ, Ни за что намъ съ вилою не сладить,

Не позволить вывесть и основы, А куда ужь весь построить городъ! Да сказала, что воть насъ три брата И у всякаго по вфрной любф: Чья придеть ноутру на Бояну И рабочимъ принесеть объдать, Заложить тоё велить подъ башню: Такъ поставимъ граду основање И построимъ Скадаръ на Боянъ. Только, братья, заклинаю Богомъ, Чтобъ ни чья про то не знала люба; Мы оставимъ это имъ на счастье: Чья пойдеть, та и пойдеть съ объдомь!» И другь дружкѣ братья клятву дали, Что ни кто своей не скажеть любъ. Такъ застала ихъ пора ночная, Ко дворамъ они вернулись бѣлымъ И за ужинъ сѣли за господскій, А нотомъ пошли въ оночивальни. Но великое свершилось чудо: Вукашинъ не удержался первый, Разсказаль онь все подругь-любь: «Ты послушай, люба дорогая, Не ходи ты завтра на Бояну И рабочимъ не носи объдать, А не то себя, душа, погубишь: Закладуть тебя подъ башню въ камень!» И Углета клятвы не исполниль, Разсказаль и онь подругь-любь: «Ты послушай, люба дорогая, Не ходи ты завтра на Бояну И рабочимъ не носи объдать, А не то себя, душа, погубишь: Закладуть тебя подъ башню въ камень!» Лишь одинь не посрамился Гойко, Не сказаль своей ни слова любъ. Какъ назавтра утро засіяло, Встали братья и пошли на стройку. Часъ объда настаетъ рабочимъ, А черёдъ за любой Вукашина. Вотъ идеть она къ своей невъсткъ, Къ молодой Углешиной хозяйкъ, Говорить: «невъстка дорогая, Помоги, неможется мит ныньче, Голову мит съ вттру разломило: На, снеси объдъ рабочимъ людямъ!» Но Углешина подруга молвить: «Ахъ, невъстка, радостью бы рада, Да рука сегодня заболела, Попроси ужь ты споху меньшую!» Та приходить къ Гойкиной подругв,

Говорить: «невъстка дорогая, Помоги, неможется миж ныньче, Голову отъ вътра разломило: На, снеси объдъ рабочимъ людямъ!» Люба Гойки ей на это молвить: «Матушка ты наша, королева, Отнесла бы я тебѣ съ охотой, Да еще ребенка не купала И полотенъ не стирала бѣлыхъ!» Вукашиниха на это мольить: «Ты поди, невѣстка дорогая, Отнеси объдъ рабочимъ людямъ, А ребенка я тебѣ помою И полотна выстираю бѣлы.» Нечего, пошла подруга Гойки, Понесла объдъ рабочимъ людямъ; Какъ пришла она къ рект Боянт, Увидаль свою подругу Гойко, Стало Гойкъ раздосадно-горько, Стало жаль ему подруги вѣрной, Стало жаль и малаго ребенка, Что глядель на белый светь лишь месяць: Слёзы пролиль Марлявчевичь Гойко; Издали его узнала люба, Тихой поступью къ нему подходить, Говорить ему такое слово: «Что съ тобою, господинъ мой добрый, Что ты ронишь ныньче горьки слёзы?» Отвъчаетъ Гойко Марлявчевичь: «Ахъ, душа ты, върная подруга! Приключилось горькое мий горе: Яблоко пропало золотое, Укатилось въ быструю Бояну: Вотъ и плачу, слёзъ не одолью!» Но не тужитъ Гойкина подруга, Говорить она, смёючись, мужу: «Лишь бы ты мит быль здоровь и весель, А про яблоко чего крушиться: Наживемъ мы яблоко и лучше!» Туть еще ему горчве стало; Отъ своей онъ любы отвернулся И смотръть ужь на нее не можетъ. Подошли тогда родные братья, Деверья его подруги-любы, За бѣлы ее схватили руки, Повели закладывать подъ башню, Призывають зодчаго на стройку, Зодчій собраль всёхь людей рабочихь, Но смъется Гойкина подруга, Думаеть, что съ нею шутки шутять. Стали въ городъ городить бъднягу,

Навалили триста тѣ рабочихъ, Навалили дерева и камию, Что коню бы стало по кольпо; Люба Гойки все еще смъется, Думаеть, что съ нею шутку шутять. Навалили триста тѣ рабочихъ, Навалили дерева и камию, Что коню бы по поясь хватило; Какъ освло дерево и камень, Увидала Гойкина подруга, Что бѣда у ней надъ головою, Взвизгнула змѣёю мѣдяницей, Деверьямъ своимъ взмолилась жалко: «Ради Бога, братья, не давайте Загубить ми молодь в къ зелёный!» Такъ молила да не умолила: Ни одинъ и поглядеть не хочетъ. Тутъ зазоръ и срамъ она забыла, Господину своему взмолилась: «Не давай ты, господинь мой добрый, Городить меня подъ башню въ городъ, Но поди ты къ матушкѣ родимой, У нея добра въ дому найдется, Пусть раба или рабыню купить: Заложите ихъ подъ башню въ камень!» Такъ молила да не умолила — И когда увидела бедняга, Что мольба ей больше не поможеть, Зодчему тогда она взмолилась: «Побратимъ ты, побратимъ мой зодчій, Проруби моимъ грудямъ окошко, Бѣлые сосцы наружу выставь: Какъ придетъ сюда мой соколъ Ваня, Пососёть онь материнской груди!» Какъ сестру, ее послушаль зодчій, Прорубиль ея грудямь окошко И сосцы ей выставиль наружу, Чтобы могъ, придя, ея Вапюша Покормиться материнской грудью. Снова зодчему она взмолилась: «Побратимъ ты, побратимъ мой зодчій! Проруби монмъ очамъ окошко, Чтобъ глядёть мнё на высокій теремъ, Коли Ваню понесуть оттуда И назадъ съ нимъ къ терему вернутся,» И опять ее послушаль зодчій: Прорубиль ея очамь окошко, Чтобъ глядъть на теремъ ей высокій, Какъ оттуда понесуть къ ней Ваню И назадъ съ нимъ къ терему вернутся. Такъ ее загородили въ городъ;

Всякій день носили къ пей Ванюшу; Восемь дней она его кормила, На девятый потеряла голосъ, Но кормила Ваню и опослѣ: Цѣлый годъ его туда носили. И понынѣ у людей въ поминѣ, Что бѣжитъ и будто тихо каплетъ Ради чуда молоко оттуда, И приходятъ жоны молодыя Грудью той лечить сосцы сухіе.

Н. Бергъ.

III.

### БАНОВИЧЬ СТРАХИНЬЯ.

Жиль да быль Страхинья Бановичь, \*) Быль онь баномъ маленькаго банства, Маленькаго банства край Косова. Не бывало сокола такого! Подымается онъ рано утромъ, Созываетъ слугъ и домочадцевъ: «Върные вы слуги-домочадцы! Осъдлайте мнъ коня лихого, Что ни лучшую достаньте сбрую И подпруги крфиче подтяните: Я сбираюсь, дёти, въ путь-дорогу, Не надолго покидаю банство, Вду, дети, въ городъ белъ Крушевецъ, Къ дорогому тестю Югъ-Богдану И къ его Юговичамъ любезнымъ: Хочется мит съ ними повидаться!» Побъжали слуги-домочадцы И коня для бана осъдлали. Онъ выходить, надъваеть чоху, \*\*) Надъваетъ чоху алой шерсти, Что свътлъе серебра и злата, Что яснее месяца и солица, Надеваеть диву и кадиву; Изукрасился нашъ ясный соколъ, На коня садится на лихого -Какъ махнулъ и прилеталъ въ Крушевецъ, Гдв недавно царство основалось. Югъ-Богданъ встречать его выходитъ, Съ девятью своими сыновьями,

\*\*) Родъ плаща со швурами.

<sup>\*)</sup> Одинъ изъ главныхъ героевъ косовской битвы, происходившей на Косовомъ полъ 15-го іюня 1389 года, въ Видовъ день, и ръшившей участь Сербскаго царства.

Съ девятью своими соколами, Обнимають и цалують бана; Конюхи коня его примають; Самъ пдетъ онъ съ Югъ-Богданомъ въ теремъ, Въ терему они за столъ садятся И господскія заводять рѣчи. Прибъжали слуги и служанки, Гостя подчують, вино подносять; Господа усвлись по порядку: Выше всёхъ, въ челе, на первомъ месте, Югъ-Богданъ, домовладыка старый, Страхинь-банъ ему по праву руку, А потомъ Юговичи и гости; Кто моложе, подчиваль старъйшихъ; Больше всёхъ Юговичи служили, Другъ за дружкой угощая батьку, Стараго, сѣдого Югъ-Богдана И гостей хлѣбъ-солью обносили, Особливо зятя Страхинь-бана; А слуга ходиль съ виномъ и водкой, Наливаль онь золотую чарку, Въ чаркъ было девять полныхъ литровъ; А потомъ, братъ, подали и сласти, Угощенья, сахарны варенья, Ну, какъ знаешь, на пирушкъ парской! Загостился банъ у Югъ-Богдана, Загостился тамъ, запропастился, И не хочеть ужь оттуда ёхать. Всв, что съ нимъ въ Крушевцв пировали, Надобли старому Богдану, Говоря и вечеромъ и утромъ: «Государь нашъ, Югъ-Богданъ могучій! Шелкову тебѣ цалуемъ полу И твою десную бълу руку — Окажи ты милость намъ и ласку, Потрудися, приведи къ намъ зятя, Дорогого бана Страхинь-бана, Приведи его подъ наши кровли, Чтобъ его почествовать намъ пиромъ.» И Богданъ водилъ къ нимъ Страхинь-бана. Такъ живутъ они и поживаютъ, И не малое ироходить время; Страхинь-банъ у Юга загостился; Но стряслась бъда надъ головою: Разъ поутру, только встало солнце, Шасть письмо къ Страхиныичу изъ Банства, Отъ его отъ матери любезной. Банъ раскрылъ его и, на колѣно Положивши, про себя читаеть; Вотъ оно что бану говорило, Вотъ какъ мать кляла его, журила:

«Гдѣ ты, сынъ мой, празднуешь, пируешь? На бъду вино ты пьёшь въ Крушевцъ. На бъду у тестя загостился! Прочитай теперь — и все узнаешь: Изъ Едрена \*) царь пришоль турецкій, Захватиль онь все Косово поле, Визирей навель и сераскировь, А они съ собой проклятыхъ беевъ, Всю турецкую собрали силу, Все Косово поле обступили, Обхватили объ наши ръчки, Обхватили Лабу и Ситницу, Заперди кругомъ Косово поле. Говорять, разсказывають люди: Вишь отъ Мрамора до Явора-Сухого, А отъ Явора, сынъ, до Сазліи, Отъ Сазлін на Мостъ на Жельзный А отъ Моста, сынъ, до Звечана, Отъ Звечана, сынъ, до Чечана, Отъ Чечана, до планинъ \*\*) высокихъ Разлеглося вражеское войско И невъсть что окаянной силы. Говорять, у самого султана Двёсти тысячь молодцовь отборныхь, Что имфють за собой имфнья, Что на парскомъ проживаютъ коштъ И на царскихъ коняхъ разъезжають; Вишь, оружія не носять много, А всего на нихъ вооруженья — Ятаганъ у пояса да сабля. У турецкаго царя-султана Есть другое войско — янычары, Что содержать при султанъ стражу; Янычаръ техъ также двести тысячь. Есть и третья сила у турчина, Третья сила — Тука и Манчука: Въ трубы трубитъ, колетъ всёхъ п рубитъ. Всякія, сынъ, силы есть у турка; А еще, сынъ, у турчина сила: Самовольный турокъ Влахъ-Алія, Что не слушаетъ царя-султана, А не только ужь пашей и беевъ: Съ ихъ войсками, съ борзыми конями, Комары они ему да мухи. Вотъ какой, сынъ, этотъ Влахъ-Алія! Не хотель добромъ идти онъ прямо На Косово со своимъ султаномъ, А свернуль дорогою на лѣво,

<sup>\*)</sup> Едренъ — Адріанополь, старая столица Турцін. \*\*) Планина — большая гора.

И ударилъ онъ на наше банство, Все пожогъ, расхитилъ и разграбилъ И на камив камия не оставиль; Разогналъ твоихъ онъ домочадцевъ, у меня жь переломиль онь ногу, На меня своимъ конемъ на халъ; Взяль въ полонъ твою подругу-любу И увель съ собою на Косово: Подъ шатромъ ее теперь цалуетъ! Я одна тебѣ, мой сынъ, осталась, Горько плачу здёсь на пепелище, Горько плачу здёсь, а ты ппруешь, Пьёшь вино въ Крушевцѣ съ Югъ-Богданомъ: Не въ утвху бы тебв гулянье!» Взяло бана горе и досада, Какъ прочелъ, что мать ему писала; Сталь лицомь онь пасмурень, невесель, Чорные усы свои новѣсилъ, Чорные усы на грудь упали, Ясны оченьки его померкли, И горючія пробились слёзы. Югъ-Богданъ увидѣлъ Страхинь-бана И какъ жаркій пламень загорфлся — Говорить онъ зятю Страхинь-бану: «Что ты это пасмурень, печалень? Богъ съ тобою, Страхинь-банъ мой милый, На кого ты ныньче разсердился? Не шурья ли что ли насмѣялись, Прогнѣвили въ разговорѣ словомъ? Иль золовки мало угощали? Иль тебѣ чего тутъ не достало?» Вспыхнуль бань и тестю отвѣчаеть: «Ну те къ Богу, старый, не пугайся! Я въ ладу съ любезными шурьями, Не видаль обидь и оть золовокь, Хорошо поять меня и кормять, И всего мнф вдоволь здфсь и вдосталь, Но съ того я горекъ и печаленъ, Что пришли ко мнъ дурныя въсти Отъ моей отъ матери изъ банства.» Тутъ про все Богдану онъ повъдаль, Какъ нагрянули къ нему злоден, Какъ дворы его опустошили, Какъ прогнали върныхъ домочадцевъ, Какъ родную мать его зашибли, Какъ въ полонъ его подругу взяли: «Вотъ она, моя подруга-люба! Вотъ она, гдѣ дочь твоя родная! Страмота и стыдъ для насъ обоихъ! Но, послушай, тесть ты мой любезный: Какъ помру, ты върно пожальешь,

Пожальй же ты меня живого! Кланяюсь, молюсь тебв покорно, Бѣлую твою цалую руку, Отпусти Юговичей со мною: Я повду съ ними на Косово, Поищу тамъ моего злодея, Царскаго ослушника лихого, Что меня такъ тяжко разобидълъ. Ради Бога, тесть мой, не пугайся, И за нихъ ты ничего не бойся: Я у нихъ перемѣню одёжу, Я одену ихъ какъ турки ходять: На голову — бѣлые кауки, \*) На плечи — зеленые долманы, На ноги - широкіе чекчиры, За поясъ — отточенную саблю; Да велю слугамъ, чтобъ осѣдлали Борзыхъ коней, какъ седлають турки: Чтобъ подпруги крвиче подтянули, А за мѣсто чапраковъ подъ сѣдла Медвёдей бы положили чорныхъ -Пусть ужь будуть точно янычары! А когда пойдуть черезъ Косово, Сквозь полки турецкаго султана, Тамъ ребята пусть меня боятся, Пятятся назадъ какъ отъ старшого. Я впередъ повду делибашемъ; Коли кто на встрвчу попадется, Вздумаетъ поговорить со мною По-турецки, пли по-мановски, \*\*) Я могу поговорить съ турчиномъ По-турецки или по-мановски; Вздумаеть со мной по-арнаутски, Я и самъ ему по-арнаутски; Вздумаетъ со мною по-арабски, Я и самъ съ турчиномъ по-арабски. Такъ пройдемъ мы черезъ все Косово, Такъ обманемъ всёхъ людей турецкихъ И отышемъ моего злодъя, Сильнаго турчина Влахъ-Алію, Что меня такъ тяжко разобидель. Мнѣ шурья противъ него помогутъ, А одинъ я тамъ какъ-разъ погибну, Одного меня какъ-разъ поранять!» Какъ услышалъ Югъ-Богданъ тъ ръчи,

 <sup>\*)</sup> Каукъ—шанка или колпакъ, который турки обвиваютъ чалмою.

<sup>\*\*)</sup> Въроятно азіатско-турецкій или такъ называемый мановскій языкъ, былъ несомнънный признакъ турка, и имъ испытывали сербовъ и болгаръ, которые большею частью говорятъ по европейски-турецки какъ турки.

Вспыхнуль гивомь, зятю отвычаеть: «Страхинь-банъ мой дорогой и милый! Не проспался видно ты сегодня, Что дътей моихъ съ собою просишь, Чтобъ вести ихъ на Косово поле, Чтобы ихъ перекололи турки! Не моги и поминать про это! Не идти имъ, Страхинь-банъ, съ тобою, Хоть бы дочь мн вовсе не увидъть! Что ты, бань, съ чего такъ расходился? Знаешь ли ты, или ты не знаешь, Коли ночь она проночевала, Ночь одну проночевала съ туркомъ, Такъ тебѣ ужь въ любы не годится: Самъ Господь убилъ ее и проклялъ! Брось ее, покинь на басурмана! Отыщу тебъ невъсту лучше, Пьянъ напьюся у тебя на свадьбъ, Буду въкъ пріятелемъ и другомъ, Но дътей не отпущу съ тобою!» Закинълъ Страхинья, разгорълся, Закинъть онъ съ горя и досады, Но ни слова не сказалъ Богдану, Никого не позвалъ и не кликнулъ, Самъ пошолъ и отворилъ конюшню, Своего коня оттуда вывель, Ухъ, какъ осъдлалъ его Страхинья! Ухъ, какъ подтянулъ ему подпругу! Какъ взнуздалъ его стальной уздою! Туть на улицу коня онъ вывель, Къ каменному подошолъ приступку И махнуль въ съдло единымъ махомъ. На Юговичей потомъ онъ глянулъ, А Юговичи въ сырую землю; На Неманича потомъ онъ глянулъ, Что Страхинь в свояком в считался, И Неманичь во сырую землю. А какъ пили съ нимъ вино и водку, Всв какъ путные они хвалились, Всѣ хвалились и божились зятю: Передъ Богомъ, банъ ты нашъ Страхинья, Все возьми, и насъ и нашу землю! А теперь, какъ со двора повхаль, Нъть ему товарища и друга, На Косовское идти съ нимъ поле. Горькой банъ одинъ-однимъ остался, И одинъ пускается въ дорогу. ъдетъ прямо Крушевецкимъ полемъ, И когда поль-поля перебхаль, На городъ еще онъ оглянулся: Что не бдуть ли шурья позади?

Что не жалко ли его имъ стало? Но никто позадь его не тхалъ. Тутъ увидёль бань, что ни откуда Помощи въ бъдъ ему не будетъ, И взбрело Страхиньичу на мысли, Что съ собой въ дорогу иса онъ не взяль, Своего лихого Карамана, Пса, что быль ему коня дороже. Крикнуль онъ изъ бѣлаго изъ горла: Караманъ его лежалъ въ конюшив, Какъ заслышаль онъ господскій голось, Выскочиль и по полю понесся, И догналь онь духомь Страхинь-бана, Вкругъ него и бъгаетъ, и скачетъ, Брякаетъ ошейникомъ желѣзнымъ И въ глаза заглядываетъ бану, Будто слово выговорить хочеть. Отлегло на сердцъ у Страхиныи, Весельй Страхинь стало вхать. Вдеть онь чрезь горы, черезь долы, Наконецъ добхалъ до Косова; Какъ взглянуль да какъ увидёль турокъ, Оборвалось сердце у Страхинын, Но призваль онъ истиннаго Бога --И повхаль смвло черезь поле. Вдеть бань черезъ Косово поле, На четыре стороны онъ тдетъ, Ищеть банъ турчина Влахъ-Алію, Но нигдъ найти его не можетъ. Банъ спустился на ръку Ситницу И увидёль у реки у самой На пескъ стоить шатеръ зеленый, Широко раскинулся надъ полемъ; На шатръ позолочонный яблокъ, Что сіяеть и горить какъ солнце; Предъ шатромъ копье воткнуто въ землю, Воронъ конь къ тому копью привязанъ, У коня мёшокъ съ овсомъ подъ мордой, Конь стоить и въ землю бьёть копытомъ. Какъ увидель Бановичь шатеръ тотъ, Онъ умомъ и разумомъ раскинулъ: Ужь не это ли шатеръ Аліи? Подскакаль, копьёмь въ него удариль И откипуль полу, чтобы глянуть, Что такое подъ шатромъ творится. Не было тамъ сильнаго Аліп, А сидель какой-то пьяный дервишь, Борода съдая по кольни; Непотребствуетъ проклятый дервишъ И вина не въ мъру наливаетъ — Въ чашу льётъ онъ, а вино-то на полъ.

Ажно очи набъжали кровью! Какъ увидълъ дервиша Страхиньичь, Проворчаль ему селямь турецкій; Пьяный дервишъ глянулъ изподлобья: «А, здорово делибашъ Страхипья!» Стало бану горько и досадно, По-турецки дервишу онъ молвиль: «Брешишь, дервишь, съ пьяну обознался, Съ пьяну лаешь глуныя ты рѣчи, И гяуромъ турка называень! Про какого говоришь тамъ бапа? Я не банъ, а конюхъ я султанскій; Я пришоль съ султанскими конями, Да бѣда мнѣ: кони разбѣжались По несмѣтной по турецкой рати; Мы теперь гоняемся за ними, Чтобъ они совсемъ не распропали. А ужь ты старикъ молчаль бы лучше, Разскажу не-то царю-султану, Такъ ужо тебъ за это будеть!» Засмѣялся громко старый дервишъ: «Делибашъ ты, делибашъ Страхинья! Знаешь ли, Страхинья, Богъ съ тобою, Я стояль на Голечъ-планинъ И узналь тебя, когда ты вхаль Сквозь полки несмѣтные султана, И коня я распозналь далёко, Да и иса я твоего примътилъ, Върнаго, лихого Карамана. Эхъ, Страхиньичь, знаешь ли, Страхиньичь, Я узналъ тебя, Страхипьичь, сразу По лицу и по глазамъ сердитымъ; Да и усъ, какъ погляжу, такой-же! Помнишь ли ты, Богь съ тобой, Страхиньичь, Какъ попался я къ твоимъ пандурамъ, На горѣ высокой на Сухарѣ: Ты велёль меня въ темницу бросить; Девять леть я пролежаль въ темнице И десятое ужь лёто наступало — Сжалился ты что-ли надо мною, Своего темничника ты кликнулъ И на свъть велъль меня ты вывесть. Какъ темничникъ, сторожъ твой темничный, Да привель меня къ тебъ предъ очи — Знаешь ли ты, помнишь ли, Страхиньичь, Какъ меня распрашивать ты началь? Лютый змъй, поганый аспидъ турка! Околфешь ты въ моей темницф! Хочешь ли ты, турка, откупиться? Ты спросиль и я тебь отвытиль: Откуплюсь, коли на волю пустишь,

Если дашь мнв отчину увидьть; У меня въ дому добра найдется: Есть и земли, есть тебъ и левы, Заплачу, лишь отпусти на волю! А не въришь — Богъ тебъ порука, Божья въра — вотъ тебъ порука, Что получишь ты богатый выкупъ! Ты повериль, даль ты мне свободу, Отпустиль меня въ родимый городъ, Ко дворамъ монмъ высокимъ, бълымъ, Но какъ я на родину вернулся, Горькое одно увидель горе: Безъ меня прошла у насъ зараза, Поморила и мужчинъ и женщинъ, Не осталось ни души въ деревић, Всъ дворы попадали и сгнпли, Даже ствны поросли травою, А что было — серебро и левы — Все съ собою захватили турки. Какъ увидълъ я дворы пустые, Гдѣ не стало ни души единой, Лумаль, думаль и одно придумаль: У гонца отбилъ коня лихого И пустился къ городу Едрену, Къ самому великому султану. Доложилъ визирь царю-султану, Что каковъ я молодецъ удалый, И они въ кафтанъ меня одёли, Дали саблю и шатеръ богатый, И коня миъ дали вороного, Дали мит коня и наказали, Чтобъ служиль по въкъ царю-султану. Ты пришоль за выкупомъ Страхиньичь? Нъть со мной, Страхинымчь, ни динара! На бъду одну ты притащился; Попадешься на Косов' туркамъ, Ни за что въдь голову погубишь!» Смотрить бань, оглядываеть турка, Узнаёть онь дервиша сѣдого, Слёзъ съ коня и къ дервишу подходитъ И его рукою обнимаетъ: «Богомъ братъ мой, старина ты дервишъ, Мы про долгь съ тобою позабудемь! Кланяюсь тебъ я этимъ долгомъ! Не за долгомъ я сюда прівхаль, А ищу я сильпаго Алію, Что дворы всв у меня разграбиль, Что увёзъ мою подругу - любу. Ты скажи миъ лучше, старый дервишъ, Какъ найти мнѣ моего злодѣя; Но молю тебя опять, какъ брата:

Ты, смотри, меня не выдай туркамъ, Чтобы въ пленъ меня не захватили.» Старый дервишъ бану отвѣчаетъ: «Соколь ты изъ соколовъ, Страхиньичь! Вотъ тебъ, Страхиньичь, Богъ порука, Хоть сейчась возьми свою ты саблю И полъ-войска у султана вырежь — Не скажу я никому ни слова! Не забуду въкъ твоей хлъбъ-соли: Какъ сидель я у тебя въ темнице, Ты поиль, кормиль меня, Страхиньичь, Выводилъ на свътъ обогръваться, И иустиль меня на честномъ словъ. Я тебя не предаль и не выдаль, И тебф измфиникомъ я не былъ, И во-въкъ измънникомъ не буду, Такъ чего жь тебъ меня бояться! А что сирашиваешь ты, Страхиньичь, Про турчина спльнаго Алію: Онъ раскинуль свой шатеръ широкой На горъ на Голечъ-планинъ: Но послушай моего совъту: На коня садися ты скорбе И скачи отсюда безъ-оглядки, А не то безъ пользы ты погибнешь. Не поможеть молодая спла, Ни рука, ни сабля боевая, Нп коиьё, отравленное ядомъ: Ты до Влаха спльнаго добдешь, Да назадъ-то Влахъ тебя не пустить, И съ конемъ тебя захватить вийстй II со всёмъ твоимъ вооруженьемъ; Руки онъ тебъ переломаетъ, Выколетъ глаза тебъ живому.» Но смъется дервишу Страхиньичь: «Полно, дервишъ, плакать спозаранку! Объ одномъ молю тебя какъ брата --Только туркамъ ты меня не выдай!» Старый дервишъ бану отвъчаеть: «Слышишь ли ты, делибашъ Страхинья, Воть тебф всевышній Богь порука, Хоть сейчась ты на коня садися, Выхвати свою лихую саблю И полъ-войска изруби у турокъ, Не скажу я никому ни слова!» Банъ садится на коня и бдетъ, Обернулся и съ коня онъ кличеть: «Эй, брать дервишь, сослужи мив службу: Ты поишь и вечеромъ и утромъ Своего коня въ ръкъ Сптицъ, Покажи, гдф бродять черезь рфку,

Чтобы мив съ конемъ не утоинться!» Старый дервишь такъ отвътиль бану: «Страхинь-банъ ты, ясный соколь сербскій, Для тебя и для коня такого Всюду броды, всюду переходы!» Банъ махнулъ и перебрелъ Ситницу, И помчался по Косову полю Къ той горъ, гдъ быль шатерь широкій Сильнаго турчина Влахъ-Аліи. Банъ далёко, солнышко высоко, Освътндо все Косово поле И полки несмътные султана. Воть тебь и сильный Влахъ-Алія! Проспаль ночь онь съ бановича любой, Подъ шатромъ, па Голечъ-планинъ; Ужь такой обычай у турчина — Поутру дремать, какъ встанетъ солнце: Легь-себь, закрыль глаза и дремлеть. И мила ему Страхины люба: Головой въ колти къ ней склонился, А она его руками держить, И глядить на поле на Косово, Скозь шатеръ растворенный широко, И разсматриваетъ силы рати, И какіе тамъ шатры у турокъ И какіе витязи и кони. На бъду вдругъ опустила очи, Видить — скачеть молодець удалый, По Косовскому несется полю. И рукой она толкнула турка, По щекъ его рукою треплетъ: «Государь мой, сильный Влахъ-Алія! Пробудись и подымись скорфе: Неподвига, чтобъ те ногъ не двигать! Подпоясывай свой литый поясь, Уберись своимъ оружьемъ свътлымъ: Видишь, вдеть къ намъ сюда Страхиньичь, Страхинь-банъ изъ маленькаго банства: Голову тебѣ отрубитъ саблей, А меня онъ увезетъ съ собою, Выколеть живой мит оба ока!» Вспыхнуль турокь, что огонь, что иламень, Вспыхнуль турокь, сониымь окомь глянуль И въ глаза захохоталъ ей громко: «Ахъ, душа, Страхиньина ты люба! Экъ тебъ онъ страшенъ, твой Страхиньичь! Днемъ и ночью только имъ и бредишь! Знать, душа, какъ п въ Едренъ уфдемъ, Онъ пугать тебя не перестанеть! Это, видишь, люба, не Страхинья, Это, люба, делибашь султанскій:

Чай, ко мит самимь султаномъ посланъ, Либо царскимъ визиремъ Мехмедомъ, Чтобы турокъ я у нихъ не трогалъ: Всполошились визири царёвы, Испугались видно ятагана! Ты не бойся, коли я отсюда Покажу дорогу делибашу — Саблею его перепоящу, Чтобъ еще ко мнѣ пе посылали!» Но ему подруга-люба молвить: «Государь могучій Влахъ-Алія! Погляди ты, аль ослепъ — не видишь, Это вовсе не гонецъ султанскій, Это мужъ мой, Страхинь-банъ удалый, Я въ лицо его отсюда вижу, По глазамъ его узнала съ разу, Да и усь, какъ погляжу, такой же; Вонъ п конь его, п пёсъ косматый, Караманъ его лихой и вфрный; Не блажи, а подымайся лучше.» Какъ услышаль турокъ эти речи, Онъ трухнулъ, вскочилъ на легки ноги, Полноясаль златолитый поясь, За поясь заткнуль кинжаль булатный, У бедра повъсилъ саблю востру, На коня на вороного глянуль, На коня онъ глянулъ — банъ нагрянулъ. Не кивнуль онъ туркъ головою, Не назваль селяма по-турецки, А сказаль ему собакѣ прямо: «Воть ты гдь, проклятый басурманинь, Воть ты гдф, лихой царёвь ослушникъ! Ты скажи мив, чьи дворы разграбиль? Чыхъ прогналъ ты върныхъ домочадцевъ? Чью, скажи, теперь ты любу любишь? Выходи со мной на поединокъ.» Изготовился турчинь на битву, Прыгнуль разъ и до коня допрыгнуль, Прыть еще и на коня онь всирытнуль, Подобралъ ременные поводья; Банъ не ждетъ, помчался на турчина И пустиль въ него копьемъ булатнымъ. Туть бойцы удалые слетелись, Но руками размахнуль Алія И поймаль онь бановича нику, И кричить онъ громко Страхинь-бану: «У, ты гаурь, Страхинь-бань проклятый! Вотъ ты что придумалъ и затвялъ: Да не съ бабой это шумадійской, \*)

Что наскочишь - крикомъ озадачишь, А могучій это Влахъ-Алія, Что не любить и султана слушать, Помыкаеть онь и визирями, Словно мухами да комарами: Воть ты съ къмъ затъяль поединокъ.» Такъ сказалъ и самъ пускаетъ пику, Просадить хотёль Страхинью сразу, Но Господь помогъ тутъ Страхинь-бану, Да и конь быль у него смышленый: Онъ приналъ, какъ загудела пика, И она надъ баномъ просвистъла И ударилась въ холодный камень, На трп иверня разбившись разомъ, У руки и гдѣ насаженъ яблокъ. Какъ не стало копьевъ, ухватили Палицы они и шестоперы. Размахнулся туровъ Влахъ-Алія И ударилъ Страхинь-бана въ темя; Страхинь-банъ погнулся, покачнулся, Вфрному коню упаль на шею, Но Господь опять помогъ Страхиньв, Да и конь быль у него смышленый, Конь такой, какого не видали Съ той поры ни сербы и ни турки: Онъ взмахнулъ и передомъ, и задомъ, И въ съдлъ Страхины на поправилъ. Туть ужь бань удариль Влахь-Алію, Изъ сѣдла не могъ турчина выбить, Но коня всадиль онъ по колфии Въ землю всѣми четырьмя ногами. Шестоперы также изломали И повыбили изъ нихъ всв перья; Туть за сабли вострыя схватились, И давай опять рубиться-биться. А была у Страхинь-бана сабля: Трое саблю вострую ковали, А другіе трое помогали Съ воскресенья вплоть до воскресенья; Выковали саблю изъ булата, Рукоять изъ серебра и злата, На великомъ брусъ, на точилъ, Страхинь-бану саблю наточили. Замахнулся турокъ, но Страхинья Подскочиль, на саблю саблю приняль, На полы разсѣкъ у турка саблю, И взыграль, возрадовался духомь, Кинулся смѣлѣй на Влахъ-Алію, Налеталъ оттуда и отсюда, Чтобы съ плечъ башку снести у турка, Или руки у него поранить.

<sup>\*)</sup> То-есть — съ сербіянкой изъ Шумадіи, средней, лъсистой Сербіи, получившей свое названіе отъ шума — лъса.

Лихъ боецъ съ лихимъ бойцомъ сощолся: Наступаетъ спльный банъ на турка, Только турокъ бану не дается, Половинкой сабли турокъ бъётся, Онъ обертываеть саблей шею, Заслоняетъ грудь и руки ею, И Страхины саблю отбиваеть, Только иверни летять да брызги; Другъ у друга сабли изрубили, Изрубили вилоть до рукояти, Всторону отбросили обломки, Соскочили съ коней и схватились Другъ за друга сильными руками И, какъ два великіе дракона, По горѣ по Голечу носились, Цёлый день носились до полудня, Ажно пена-потъ прошибъ турчина, Бѣлая какъ снѣгъ бѣжала пѣна, А у бана бѣлая да съ кровью; Окровавиль онъ свою рубашку — Окровавиль золотыя латы; Тяжко-тяжко стало Страхинь-бану, Онъ взглянулъ на любу и воскликнулъ: «Богъ убей тебя, змѣя не люба! И какого тамъ рожна ты смотришь! Подняла бы ты обломовъ сабли И ударила бъ меня, иль турка, И ударпла бъ кого не жалко!» Но турчинъ Алія къ ней взмолился: «Ахъ душа, Страхинына ты люба! Не моги, смотри, меня ударить, Не моги меня — ударь Страхинью! Ужь не быть тебѣ его женою, И тебя онъ больше не полюбить, А корпть и днемъ и ночью станетъ, Что спала ты подъ шатромъ со мною, Мит же будешь ты мила во-втки, Мы утдемъ въ Едренетъ съ тобою, Дамъ тебѣ я пятьдесять невольниць, Чтобъ тебя за рукава держали И кормили сахаромъ да мёдомъ; Золотомъ тебя всеё осыплю, Съ головы до муравы зеленой: Ну, ударь, душа, Страхинью бана!» Женщину легко подбить на злое: Подбъжала люба Страхинь-бана, Сабельный обломокъ ухватила, Обернула шолковымъ убрусомъ, Чтобы руку бълу не поранить, Не хотвла турка Влахъ-Алію, А накинулась, змѣя, на мужа,

Господина своего Страхинью И ударила его осколкомъ Прямо въ лобъ, по золотой челенкѣ \*) И по бѣлому его кауку, И челенку свѣтлую разсѣкла, И каукъ ему разсекла белый, Кровь пробилась алою струёю, Стала очи заливать Страхиньв. Видитъ банъ погибель неминучу, Но подумаль онъ и догадался, Вспомниль онъ лихого Карамана, Что привычень быль ко всякой травль, Да какъ крикнетъ богатырскимъ горломъ: Върный песъ на крикъ его примчался, Ухватилъ измѣнницу за горло, А вёдь женщины куда пугливы: Бросила она обломовъ сабли, Взвизгнула и за уши схватила, За уши схватила Карамана И скатилась кубаремъ въ долину; А турчину стало жалко любы. Онъ глядить во слёдъ, что будеть съ нею; Тутъ Страхинья въ пору догадался, Молодецкое взыграло сердце, Изловчился, наскочиль на турка И ударилъ басурмана объземь. Страхинь-банъ оружія не ищеть: Онъ насълъ на турка Влахъ-Алію, И завлъ его до смерти зубомъ. А потомъ вскочилъ на легки ноги, Началь звать и кликать Карамана, Чтобы любу не загрызъ до смерти. Но она долиною пустилась — Убѣжать, змѣя, хотѣла къ туркамъ; Только не даль спльный банъ Страхинья: Ухватиль ее за праву руку, Привязаль ее къ коню лихому Сѣлъ, а любу за собою бросилъ И помчался по Косову полю, Такъ и эдакъ, бокомъ-стороною, Чтобы туркамъ лютымъ не попасться; И прівхаль въ бёлый градъ Крушевець, Къ старому, седому Югъ-Богдану, Увидаль опять шурьёвь любезныхь, Обнялся, распаловался съ ними И спросиль, здорово-ль имъ живется? Какъ увидель Югь-Богдань могучій, Что у зятя лобъ разсвченъ саблей, По лицу онъ пролилъ горьки слёзы,

<sup>\*)</sup> Челенка — золотой или серебряный султанъ на чалив.

Горьки слёзы пролиль и промолвиль: «Славно же мы гостя угостили! Весела тебъ пирушка наша. Видно есть юнаки и у турокъ, Что такого сокола подбили, Сокола такого Страхинь-бана!» И шурья, взглянувши, всполошились. Но Страхинья такъ имъ отвъчаетъ: «Не кори себя и не пугайся, Милый тесть мой, Югь-Богданъ могучій! Не тревожьтесь, братья, понапрасну: Не случилось молодца у турокъ, Чтобы могь со мною потягаться, Чтобъ подшибъ меня, или поранилъ; А сказать ли, кто меня пораниль? Какъ сражался я съ лихимъ турчиномъ, Ранила меня подруга-люба, Дочь твоя родная; не хотела Тронуть турка, а пошла на мужа, Противъ своего вооружилась!» Вспыхнуль Югъ и загорълся гивомъ, Кликнуль онъ своихъ детей могучихъ: «Подавайте сабли, ятаганы! На куски ее изрѣжьте, суку!» На сестру накинулися братья, Только не далъ имь ее Страхинья, И сказаль шурьямь такое слово: «Что вы, братья, на кого вы, братья, На кого вы, братья, зашумъли? На кого кинжалы иотянули? Коли вы ужь молодцы такіе, Гдъ же были, братья, ваши сабли, Ваши сабли, вострые кинжалы, Какъ я вздиль на Косово поле, Погибаль у окаянныхъ турокъ? Кто изъ васъ меня въ ту пору вспомнилъ? Не могите жь мнв жену обидеть! Я безъ васъ расправился бы съ нею, Да пришлось со всёми бъ расправляться, Не съ къмъ было бъ мнъ и чарки выинть: Такъ ужь любъ я вину прощаю.» Воть каковь, брать, быль у нась Страхиньичь, И другого не было такого!

Н. Бергъ.

## СЕРБСКАЯ ЦЕРКОВЬ.

Имянииникъ былъ царь Лазарь; Собрались къ нему всѣ баны, И князья и воеводы, И въ беседе прохлаждались Во честномъ, почетномъ пиръ. Пиръ ужь былъ во полупиръ, Какъ вошла въ шатеръ царица Свътъ-душа красна Милица. Обложилась жемчугами, Поясъ кованый надёла, Головной покровъ кисейный, Златъ-вънецъ поверхъ покрова; Поклонилася супругу, Поклонилась, говорила: «Господинъ ты мой, царь Лазарь! Мит бъ не следъ къ тебт входити, Не подобно бъ говорити, Да не терпитъ больше сердце. Сонъ я видела, и трижды Тотъ же самый сонъ мнъ снится. Все является мнѣ старецъ Въ клобукѣ и чорной рясѣ; Осіянъ небеснымъ свѣтомъ, Держить онь большую книгу; И пречудныя въ той книгъ Кажетъ мнѣ изображенья. На одномъ-то словно поле; Только все дымится кровью; Словно воинство какое Полегло на немъ, побито; На другомъ изображеньи Церковь, словно какъ на небъ; Отъ нея жь лучи псходятъ Внизъ на Сербскую всю Землю. И зачёмъ являлся старецъ, И зачёмь казаль мнё книгу, Что велить по ней исполнить — Не могла нпкакъ я сдумать. Только сдумала одно я — И пришла къ тебъ, царь Лазарь. Всв цари, какіе были Надъ Землею славной Сербской, Собпрали сребро, злато, Чтобы строить Божьи церкви И обители святыя. Ты сидишь на ихъ престоль, Копишь серебро и злато,

Самъ по всей землъ прославленъ, А для Господа, для Бога Ни единой не построплъ Ни обители, ни церкви». Призадумался царь Лазарь II воскликнулъ громкимъ гласомъ: «Храмъ построю я, какого Не бывало въ сербскомъ царствъ! Изъ свинцу солью основу, Изъ сребра поставлю стѣны, Краснымъ золотомъ покрою, А внутри весь изукращу Крупнымъ жемчугомъ заморскимъ И каменьемъ самоцвътнымъ ---Да во славу христіанамъ Онъ на всю сіяеть землю!» Повставали съ мъстъ всъ баны. И князья, и воеводы, Похваляли мысль царёву: «Съ Богомъ, царь, благое дѣло!» Только Милошъ воевода За столомъ одинъ остался, И сидить, потупя очи И глубоко воздыхая. Запримътилъ свътъ-царь Лазарь, Что пе всталь съ князьями Милошъ, Посылаль къ нему онъ чашу: «Буди здравъ, князь славный Милошъ! Что сидишь, потупя очи И глубоко воздыхая? Аль пе по-сердцу рѣчь паша?» И вскочиль князь славный Милошь, Приняль чашу въ бёлы руки, Поклопился, слово молвиль: «Государь ты свъть-царь Лазарь! Не вотще царицъ снилось Поле, залитое кровью, Словно воинство какое Полегло на пемъ, побито: Прочиталь ли ты въ писаны, Во святыхъ старинныхъ книгахъ, Что стоить про наше время? Наше время — на псходъ: «Близокъ часъ, во онь же турокъ «Пріндёть на нашу землю, «Царство сербское порушить, «Поплѣнить народъ въ работу». Вотъ кровавое то ноле! Если жь ты построишь церковь

Со свинцовою основой, И серебряныя стѣны, Красно золото на крышѣ, А внутри заморскій жемчугь, Самоцвътныя каменья: Пріндёть поганый турокъ, Разнесёть онъ все и сроеть. Изъ свинцу польеть онъ ядеръ, Будеть бить имъ наши грады, А серебряныя стѣны Перебьёть на сбрую конямь, Самоцвътныя каменья Вправить въ сабельны эфесы, А все золото и жемчугъ Заберетъ своимъ туркинямъ, И наложницамь и жонамь, На мониста и повязки. Церковь строить - такъ изъ камия, Камня страго, такого, Чтобъ ни огнь не жогъ палящій, Чтобъ пп мечъ не съкъ булатный, Чтобъ пп червь, пи ржа не фли; Вивсто жь злата и каменьевъ — Да сіяеть благочестьемь И небесной свътлой славой. Пусть тогда приходить турокъ, Забпраетъ нашу землю, Царство сербское порушить, Попленить народь въ работу: На съръ-камень не польстится. И пребудуть яко звъзды Надъ землей плѣненной нашей Наши каменныя церкви: Будуть иноки честные, Благодатью лишь богаты, Славить Господа въ нихъ Бога, Поминать царей великихъ И мужей, во брани падшихъ За отеческую землю, И стоять въ сердцахъ у сербовъ Будеть въки нерушимо Царство сербское, подъ вфримъ, Подъ невидимымъ покровомъ Пресвятой Христовой церкви... И на эту-то вотъ церковь И указываль царицъ Во святомъ видень старецъ. »

А. Майковъ.

## 2. ИВСНИ О КОСОВСКОЙ БИТВЪ.

## погивель сервскаго царства.

I.

Полетела птица-соколъ сизый Отъ Іерусалима святого; Въ коттягъ несетъ ласточку птицу. А то быль не соколь сизый — Самъ Илья пророкъ, святитель Божій. Несъ Илья пророкъ не ласточку птицу, А грамоту отъ пречистой Дѣвы. Какъ принесъ на Косово поле Опустиль къ царю на колѣни. А грамота вымолвила слово: «Честное ты племя, царь Лазарь! Какого ты хочешь себф царства? Хочешь ли небеснаго царства, Или хочешь царства земного? Коли хочешь царства земного — Съдлай коня, надъвай доспъхи, Опоящься богатырской саблей; Бей враговъ турокъ безъ пощады — Н все вражье войско погибнеть; А хочешь небеснаго царства — На Косовомъ полѣ строй церковь, Выводи не мраморныя стфны, А чистаго бархату и шелку, И дай всему войску пріобщиться: Всѣ твой воины погибнутъ, А съ ними и ты, царь Лазарь.» Выслушаль царь Лазарь рѣчи, Сталъ про себя царь думать: «Боже ты мой, Боже милосердый! Какое мит выбрать царство? Выбрать ли небесное царство, Или выбрать царство земное? Если я выберу царство, Временное царство земное:

То земное царство не на долго, А царство небесное на вѣки.» И выбраль царь царство неземное, Вѣчное небесное царство. На Косовѣ полѣ создалъ церковь, Вывель не мраморныя стёны, А чистаго бархату и шолку; Сербскаго призваль патріарха, Двенадцать владыхъ великихъ, И войску святое даль причастье. Самъ князь урядилъ свое войско; А турокъ на Косово ударилъ. Войско вель старый Богданъ-Югъ, А съ нимъ сыновъ Юговичей девять, Словно девять соколовъ сизыхъ, У каждаго девять тысячь войска, У Юга двънадцать тысячь. Съ турками бились, рубились, Семь пашей турецкихъ убили; А какъ стали бить осьмого, Паль самь Богдань-Югь старый; Съ нимъ погибли Юговичей девять, Словно девять соколовъ сизыхъ, И войско ихъ все ногибло. Вышли три Марлявчевича съ войскомъ, Банъ Углеша съ Гойкомъ воеводой, И самъ Вукашинъ король съ ними; У каждаго тридцать тысячь войска. Съ турками бились, рубились, Восемь нашей убили, Только стали биться съ девятымъ, Двое Марлявчевичей пали, Банъ Углеша съ Гойкомъ воеводой. Храбраго краля Вукашина Турки конями притоптали, Съ ними войско ихъ погибло. Вышель Стефань герцогь съ войскомъ — Много у герцога силы:

Цёлыхъ шестьдесять тысячь войска. Съ турками бились, рубились, Левять нашей убили, Только стали биться съ десятымъ, Какъ герцогъ Стефанъ былъ изрубленъ, И все его войско ногибло. Вышель съ войскомъ Лазарь, царь Сербскій, Много было съ Лазаремъ сербовъ: Было съ нимъ семьдесять семь тысячь; Разбили, ногнали но Косову турокъ, Туркамъ не дадуть и оглянуться, Не токько что туркамъ съ ними биться. Туть и одольль бы царь Лазарь, Да Богъ судья Бранковичу Вуку, Что выдаль на Косовъ тестя: Лазаря турки одолёли, И наль тогда Сербскій царь Лазарь, А съ нимъ и все его войско — Семьлесять семь тысячь войска. Оно было честно и свято И къ Госноду Богу прибѣжно.

П. Киръевской.

II.

#### царь лазарь и царица милица.

Какъ за ужиномъ сидитъ царь Лазарь, \*) Съ нимъ сидитъ царица Милица. Говорить царица Милица: «Ты нослушай, государь мой Лазарь, Золотая сербская корона! Ты уходишь завтра на Косово, Воеводъ и слугь берёшь съ собою, Никого ты здёсь не оставляешь, Кто бы могь къ тебъ съ нисьмомъ отъъхать На Косово и назадъ вернуться. Ты уводишь монхъ девять братьевъ, Девять братьевъ, Юговичей храбрыхъ; Хоть единаго изъ нихъ оставь мит. Чтобъ сестръ онъ быль въ бъдъ защитой!» Ей на это Лазарь отвѣчаетъ: «Государыня моя, Милица! Ты скажи, кого жь тебь оставить?»

- «Ты оставь мнѣ Юговича Бошка!» Отвъчаеть ей на это Лазарь: «Государыня моя, Милица! Завтра утромъ, какъ взойдетъ день бѣлый, День взойдеть и солнце просіяеть И врата отворятся градскія, Ты ступай и стань подъ воротами, Какъ пойдетъ рядами наше войско: Передъ инми будеть Юговъ Бошко, Понесеть онъ знамя войсковое; Отъ меня скажи ему ты милость, Парское мое благословенье, Чтобъ отдаль, кому захочеть, знамя И съ тобою въ теремѣ остался!» Какъ назавтра утро засіяло, Отнерли ворота городскія, Выходила госножа царица И въ воротахъ самыхъ становилась. Вотъ идетъ дружина за дружиной, Борзы кони нодъ оружьемъ браннымъ; Передъ ними былъ Юговичъ Бошко На конт червонномъ, весь во златъ, И нокрыть онь знаменемь Христовымь -До коня нокрылся до лихого; А на знамени насаженъ яблокъ, Золотымъ крестомъ пріосфиенный, А съ креста висятъ златыя клети -Падають Юговичу на нлечи. Подошла къ Юговичу царица, За узду коня остановила, Обвила руками шею брату И ему сказала тихо-тихо: «Милый брать мой, дорогой мой Бошко, Царь тебѣ даетъ благословенье — Не ходить съ нолками на Косово, А отдать, кому захочешь, знамя И со мною въ городъ остаться, Быть сестръ защитой и номогой!» Ей на это Бошко отвѣчаетъ: «Воротися ты въ свой теремъ бѣлый! Мнѣ не слѣдъ съ тобою оставаться, Покидать святое наше знамя, Хоть дари мит царь свой градъ Крушевець! Что тогда заговорить дружина: Окаянный трусь, измённикъ Бошко! Онъ идти боится на Косово, Кровь пролить за честный кресть Госнодень, Умереть за въру за святую!» И съ конемъ промчался онъ въ ворота. Воть и старый Югь-Богдань сь дружиной! Семь за нимъ Юговичей позади;

<sup>\*)</sup> Послѣдній сербскій царь. Правиль съ 1374 по 1389 годь. Въ этомъ году, 15 іюня, въ Видовъ день, косовская битва рѣшила участь Сербскаго царства. Милица—дочь воеводы Югъ-Богдана, на которой Лазарь женился еще при жизни цара Стефана.

Веѣхъ она просила по порядку — Ни одинъ и посмотръть пе хочетъ. Малое за тъмъ проходитъ время, Выбажаеть и Юговичь-Воинъ Съ царскими ретивыми конями --Были копи въ золотыхъ попонахъ — И подъ пимъ она коня схватила, Обвила руками шею брату И ему сказала тихо-тихо: «Милый брать ты мой, Юговичь-Воинь, Царь тебѣ даетъ благословенье-Передать коней, кому желаешь, И со мною въ городф остаться — Быть сестрѣ защитой и помогой!» Отвъчаетъ ей Юговичъ-Воинъ: «Воротись, сестра, въ свой теремъ бѣлый! Мит пе следъ съ тобою оставаться И коней передавать царёвыхъ, Хоть бы зналь, что лягу на Косовъ! Нътъ, я ъду во чистое поле Кровь пролить за честный кресть Господень, Умереть за въру за святую!» И съ конемъ промчался онъ въ ворота. Какъ царица это услыхала, Она пала на холодный камень, Она пала, память потеряла. Воть и Лазарь славный профажаеть: Онъ увидёлъ госпожу Милицу, Какъ увидель опъ, заплакаль горько, Посмотрѣлъ паправо и палѣво, Громко кличетъ слугу Голубана: «Голубанъ, слуга ты мой вѣрный, Ты покинь свою лошадь бѣлу, Подними на руки царицу И снеси ее въ высокъ теремъ, А ужь грёхъ тебё Господь отпустить, Что не будешь съ нами на Косовъ!» Какъ услышалъ Голубапъ тъ ръчи, Залился онъ горькими слезами, Лошадь бёлу у воротъ покипуль, Взяль царицу на бълыя руки И отнесъ ее въ высокій теремъ, Но не могъ онъ одолъть сердца, Не идти съ братьями на битву: Воротился, на коня прыгнуль И пустился прямо на Косово. Какъ назавтра зарей, рапымъ-рано, Прилетели два чорные врана, Воронья съ Косова чиста поля И на теремъ бѣлый опустились, На высокій лазаревь ли теремь,

Олинъ каркнулъ, а другой промолвилъ: «Это ль будеть былый царскій теремь? Что-то въ немъ да никого невидно!» Знать, никто не слышаль этой рфчи -Услыхала госпожа царица, Передъ теремъ вышла передъ бѣлый, Тихо молвить вороньямь темь чорнымь: «Богъ вамъ въ иомочь, чорные два врана! Вы откуда, два врана, такъ рано? Не съ Косова ль поля боевого? Не видали ль тамъ двухъ сильныхъ ратей? Не видали ль, какъ онъ сразились, И какое войско побѣдпло?» Воронья цариць отвычають: «Госпожа царица ты, Милица, Мы летимъ съ Косова чиста поля, Видъли двъ рати на Косовъ, Межь собой онъ вчера сразились, Два царя тамъ головы сложили, Малость малая осталась турка, А у серба, что хоть и осталось, Все то раны, всѣ-то кровью пьяны!» Какъ они съ царицей говорили, Милутинъ къ воротамъ подъбзжаетъ, Держить руку правую да въ лѣвой; У него семнадцать рань на теле, Да и конь его весь кровью облить. Говоритъ царица Милутину: «Что съ тобою, Милутинъ мой вфрный? Что лицомъ ты пасмуренъ, не веселъ? Илп выдалъ князя на Косовѣ?» Милутинъ царицѣ отвѣчаетъ: «Госпожа, спусти меня на земь И умой холодной водою, Да виномъ облей меня краснымъ: Одолѣли меня тяжки раны!» Тутъ съ коня сняла его Милица, Чистою водой его умыла И виномъ облила его краснымъ. Какъ немного Милутинъ ожилъ, Стала спрашивать его царица: «Что, скажи мнь, было на Косовь? Какъ погибъ тамъ славный царь Лазарь? Какъ погибъ тамъ Югъ-Богданъ могучій? Какъ его Юговичи погибли? Какъ погибъ тамъ Милошъ воевода? Какъ погибъ Вукъ Бранковичь смёлый? Какъ погибъ Страхинья Бановичь?» Туть слуга разсказывать началь: «Всѣ остались на Косовомъ полѣ! Гдв погибъ нашъ славный царь Лазарь,

Много тамъ поломано копьевъ, И турецкихъ копьевъ, и сербскихъ, Только сербскихъ больше, чёмъ турецкихъ, Какъ они царя обороняли, Именитаго Лазаря князя. Югъ-Богданъ погибъ еще сначала, Въ самой первой схваткъ съ басурманомъ; Тамъ и восемь Юговичей пало, Ни одинъ изъ нихъ не выдаль брата: Всякій бился, сколько силь хватило. Уцелеть одинь Юговичь-Бошко: По Косову знаменемъ онъ вѣялъ, Разогналь и распугаль онь турокъ, Словно соколъ голубей пугливыхъ. Гдѣ въ крови бродили по колѣно, Тамъ погибъ нашъ Бановичь Страхинья; Милошъ налъ по край реки Ситницы, Край Сптницы, край воды студеной; Онъ убилъ у нихъ царя Мурата И еще двѣнадцать тысячь войска. Да простить тому грѣхи Всевышній, Кто родилъ намъ Милоша на свътъ! По себъ оставиль онъ память, Вѣкъ о немъ разсказывать будуть, Пока есть жива душа на свътъ И стоить Косово чисто поле! А что спрашиваеть ты про Вука: Будь онъ проклять и съ отцомъ будь проклять! Проклять будь и родъ его и племя: Онъ царя выдаль на Косовъ И увель съ собой двенадцать тысячь, Какъ и самъ, измѣнниковъ лютыхъ.»

Н. БЕРГЪ.

III.

#### РАЗГОВОРЪ МИЛОША СЪ ИВАНОМЪ.

«Побратимъ ты мой, Иванъ Косанчичь!
Ты выглядывалъ у турка войско:
Велика ль у нихъ народу-сила?
Можно ль съ ними въ полѣ намъ схватиться?
Можно ль будетъ одолѣть ихъ въ полѣ?»
Говоритъ ему Иванъ Косанчичь:
«Побратимъ ты Милошъ мой Обиличь!
Я выглядывалъ у турка войско:
Много-много видѣлъ вражьей силы!
Кабы солью всѣ мы обратились,
На обѣдъ бы насъ не стало туркамъ.

Я ходиль пятнадцать цёлыхъ сутокъ По турецкой по несметной рати: Не нашолъ ни счоту я, ни краю: Какъ отъ Мрамора до Явора-Сухого, А отъ Явора, брать, до Сазлін, Отъ Сазліи па Мость на Жельзный, А отъ Моста до того Звечана, Отъ Звечана до того Чечана, Отъ Чечана до планинъ высокихъ Разлеглося вражеское войско. Витязь къ витязю, къ коню конь борзый, Пика съ пикой, точно ходмъ великой, Словно тучи бунчуковъ ихъ кучи, А шатры матёры будто снѣжны горы! Кабы съ неба въ нихъ ударилъ ливень — Ни одна не пала бъ капля па земь: Все упало бъ на коней и войско! Сѣлъ Муратъ на полѣ на Мазгитѣ, Обхватиль онь Лабу и Ситницу.» Но еще спросилъ Ивана Милошъ: «Ты скажи мнф, брать Иванъ Косанчичь, Гдѣ шатеръ могучаго Мурата? Объщался нашему я князю, Что пойду п заколю Мурата И ногой ему подъ горло стану!» Говоритъ ему Иванъ Косанчичь: «Глупъ ты, Мплошъ, глупъ и неразуменъ! Гдѣ шатёръ могучаго Мурата? Посреди онъ всей турецкой рати; Хоть возьми у сокола ты крылья И ударь ты съ неба голубого: На тебъ бы перьевъ не осталось!» Сталь туть Милошь умолять Ивана: «Ты послушай, брать, Ивань Косанчичь, Не родимый, словно какъ родимый! Ты не сказывай про это князю, Чтобы не было ему заботы И чтобъ войско наше не сробъло; А скажи ты князю рѣчь такую: Велика у супостата сила, Но мы съ нею можемъ потягаться, А нето и одольть ихъ сможемъ. Въ рати той не молодцы на службъ, А хаджіп \*), старики сѣдые, Да народъ рабочій, не охочій, Что ни разу бою не видали, А пошли затёмъ, чтобъ прокормиться; Да п это войско у турчина

<sup>\*)</sup> Хаджи — странникъ, бывшій на поклопеніи гробу Мохаммеда.

Заболѣло разною болѣзнью, Заболѣли у него и кони, Заболѣли мокрецомъ и сапомъ.»

Н. БЕРГЪ.

I۷

#### косовская дъвушка.

Встала рано двища косовка, Въ день великій встала, въ воскресенье, Въ воскресенье прежде красна солнца; Засучила рукава сорочки, Засучила вилоть до бѣлыхъ локтей, Положила на плечи хльбъ былый, Взяла въ руки два златыхъ сосуда, Налила въ одинъ воды студёной, А другой виномъ налила краснымъ, И пошла она Косовскимъ полемъ; Посреди нобонща проходить, Славнаго побонща царёва, Витязей оглядываетъ мертвыхъ, А кого найдетъ еще живого -Чистою водой его умоеть, Причастить виномъ его червоннымъ И потомъ накормить хлібомъ більмъ. Глядь: лежить въ крови удалый витязь, Добрый витязь молодой Орловичь, Молодой царёвъ знаменоносецъ. Онъ въ живыхъ въ ту пору оставался, Только быль онь безъ руки безъ правой, Безъ ноги безъ лѣвой до колѣна; Тонки ребра были перебиты И вилифлась бфлая печенка. Подняла его красна девица, Подняла она его изъ крови, Чистою водой его умыла И виномъ червоннымъ причастила: Ожиль витязь удалой Орловичь, Говорить онъ девице косовке: «Ахъ, сестра моя ты, дорогая! Что тебѣ такая за неволя Здёсь въ крови людей ворочать мертвыхъ? На побоищъ кого ты ищешь: Сына дядина, родного ль брата? Иль отца отыскиваешь старца?» Отвъчаетъ дъвица косовка: «Милый брать, невѣдомый мнѣ витязь,

Не лежать мон родные въ полѣ, Не ищу я дядинаго сына, Ни отца родимаго, ни брата. Али ты не знаешь какъ царь Лазарь Причащаль свое большое войско У святой у церкви Грачаницы? Три недъли причащаль онъ ровно И съ нимъ было тридцать калугеровъ. \*) Причастилось сербское все войско, А за войскомъ наши воеводы, Самый первый — воевода Милошъ, А за Милошемъ Иванъ Косанчичь, За Косанчичемъ Миланъ Топлица. Я въ ту пору у воротъ стояла. Какъ пошолъ нашъ Милошъ воевода, Добрый молодець на быломь свыть -По камнямъ стучитъ кривая сабля, На макушкѣ шолковая шанка, Серебромъ на ней султанъ окованъ, На груди кольчуга дорогая, Шолковый платокъ надёть на шев. На меня, идучи, витязь глянуль, Сняль съ себя кольчугу дорогую, Снялъ и подалъ мив ее и молвилъ: «На, возьми ты, дѣвица, кольчуту, По кольчугъ ты меня вспомянешь, Какъ зовутъ меня — провеличаешь; Я на смерть иду, на гибель злую, Съ храбрымъ войскомъ Лазаря-владыки; Ты, душа моя, молися Богу, Чтобы здравымъ вышель я изъ бою; Счастье я за-то. твое устрою: Я тебя возьму Милану въ жоны, Что мнъ братъ но Богу, не по крови, Что со мною Богомъ нобратался, Вышиниъ Богомъ и святымъ Иваномъ; Я отцомъ вамь буду носажонымь!» А за нимъ пошолъ Иванъ Косанчичь, Добрый молодець на быломь свыть — По камнямъ стучитъ кривая сабля, На макушкъ шолковая шапка, Серебромъ на ней султанъ окованъ, На груди кольчуга дорогая, ПІолковый платокъ надъть на шев, На рукъ горитъ богатый перстень; Обернувшись, на меня онз глянуль, Сняль съ руки свой перстень драгодънный, Сняль его и подаль мит съ словами:

<sup>\*)</sup> Калугеръ — монакъ.

«На, возьми, дъвица, этотъ перстень! Этимъ перстнемъ ты меня помянешь, Какъ зовутъ меня — провеличаешь; Я на смерть иду, на гибель злую, Съ храбрымъ войскомъ Лазаря-владыки; Ты, душа моя, молися Богу, Чтобъ оттуда я вернулся здравымъ; Счастье я за-то твое устрою: Я тебя возьму Милану въ жоны, Что мив брать по Богу, не по крови, Что со мною Богомъ побратался, Вышнимъ Богомъ и святымъ Иваномъ; Я на вашей свадьбѣ дружкой буду!» А за нимъ пошодъ Миланъ Топлица, Побрый молодець на бъломъ свътъ --По камнямъ стучить кривая сабля, На макушкѣ шолковая шапка, Серебромъ на ней судтанъ окованъ, На груди кольчуга дорогая, Шолковый платокъ надътъ на шев, На рукъ убрусъ золототканный. На меня, идучи, витязь глянуль, Сняль съ руки убрусь золототканный, Снялъ его и подалъ со словами: «На, возьми убрусь золототканный! Ты меня убрусомъ темъ помянешь, Какъ зовутъ меня — провеличаешь; Я на смерть иду, на гибель злую, Съ храбрымъ войскомъ Лазаря-владыки; Ты, душа моя, молися Богу, Чтобъ оттуда я вернулся здравымъ; Счастье я за-то твое устрою: Ты женою върною мить будешь!» Такъ прошли въ ворота воеводы; Ихъ-то, братъ, пщу я по Косову!» Говорить ей молодой Орловичь: «Погляди, сестрица дорогая, Видишь вкругъ размётанныя копья: Гдѣ лежитъ ихъ болѣе и гуще, Молодецкая тамъ кровь лилася, Ло стремень она коню хватала, Ло стремень и до поводьевь самыхъ, Добру молодцу по самый поясъ: Туть легли герои-воеводы. Ко дворамъ ты бёлымъ воротися: Что кровавить рукава и полы!» Какъ услышала она тѣ рѣчи, Горькія изъ глазъ полились слёзы, Ко дворамъ своимъ вернулась бёлымъ, Зарыдавши жалостно и громко: «На роду написано мит горе:

Подойду лишь къ зѐлену я дубу — Глядь: зеленый выцвѣлъ весь и высохъ!»

Н. Бергъ.

v

#### юришичь-янко.

Кто-то стонетъ въ городъ Стамбулъ: То ли вила \*), то ли гуя \*\*) злая? То не вила, то не гуя злая: Стонетъ молодецъ Юришичь-Янко; И не даромъ день и ночь онъ стонетъ: Янко запертъ въ темную темницу, Въ ней три года молодецъ бъдуетъ, У Тирьянскаго царя, у Сулеймана; Тамъ ему и тяжело и горько, Такъ и стонетъ вечеромъ и утромъ; Надобль ужь и ствнамь холоднымь, А не только злому Сулейману. Вотъ приходитъ Сулейманъ Тирьянскій, Онъ приходить къ воротамъ темницы, Кличетъ громко Юрищича-Янка: «Будь ты проклять, гуурь окаянный! Что съ тобою за бъда такая, Что все воешь ты въ моей темницъ? Не поять тебя, или не кормять? Или плачешь по какой глуркъ?» Отвъчаетъ Янко Сулейману: «Говорить ты волень, царь, что хочешь; Но не жажду я, не голодаю, Только горько мнѣ и раздосадно, Что попался я къ тебѣ въ теминцу: Доняла меня твоя темница! Ради Бога, царь-султань великій, Сколько хочешь попроси за выкунь, Но пусти мои отсюда кости.» Сулейманъ ему на это молвить: «Брешишь, гяурь, Янко окаянный! Твоего мит выкупа не надо, Но мив надо, чтобъ сказаль ты правду, Какъ зовуть тёхъ воеводъ могучихъ, Что мое все войско всполошили, Какъ мы шли Косовскимъ чистымъ полемъ.» Отвъчаетъ Янко Сулейману: «Говори ты, царь-султань, что хочешь,

<sup>\*)</sup> Горная нимфа.

<sup>\*\*)</sup> Змъя.

Я скажу всю истинную правду: Самый первый сильный воевода, Что посткъ и разогналь встхъ турокъ, Потонилъ и въ Лабъ и въ Ситницъ — Это быль самъ Королевичъ-Марко. А другой великій воевода, Что разбиль большую рать у туровъ ---Это будетъ Огникъ-Недоростокъ, Милый сестричь воеводы Марка. А последній славный воевода, Что сломаль свою кривую саблю И что турокъ навздеваль на пику И погналь передъ собою въ Лабу, Въ Лабу и студеную Ситницу — Этого зовуть Юришичь-Янко, Что сидить, султань, въ твоей темницъ: Учини надъ нимъ теперь что хочешь!» Говорить на то султань Тирьянскій: «Вотъ какой ты глуръ окаянный! Ну, скажи, какой ты хочешь смерти? Хочешь, въ морѣ мы тебя утопимъ, Или, хочешь, на огит изжаримъ, Или къ репицамъ коней привяжемъ: Разнесуть они тебя на части?» Отвѣчаетъ Янко Сулейману: «Говорить ты волень, царь, что хочешь; Но въдь муки никому не милы; А коль смерти миновать не можно, Такъ послушай: я тебъ не рыба, Чтобы въ море ты меня закинулъ; Я тебѣ не дерево-колода, Чтобы вы огнемъ меня спалили; Не блудница, чтобъ меня конями Приказаль ты разорвать на части; Но изъ добрыхъ витязей я витязь. Дай же ты разбитую мнѣ лошадь, Что стояла тридцать льть безь дыла. Никакого бою не глядъла; Да еще тупую дай мнв саблю, Тридцать лѣть неточеную вовсе, Что и въ битвъ съ-роду не бывала, А лежала ржавчиной покрыта И забыла изъ ножонъ ужь лазить; А потомъ пусти меня ты въ поле,

И за мною двъсти янычаровъ: Пусть они меня на сабли примуть, Пусть погибну я, какъ добрый витязь!» Сулейманъ Юришича послушаль: Даль ему разбитую онь лошадь, Что стояла тридцать леть безь дела, Никакого бою не глядела; Даль еще ему тупую саблю, Тридцать лёть неточеную вовсе, Что и въ битвъ съ-роду не бывала, А лежала ржавчиной покрыта И забыла изъ ножонъ ужь лазить; Выпустиль потомь онь Янка въ поле, И за нимъ двѣ сотни янычаровъ. Какъ схватилъ коня Юришичь-Янко, Началь бить въ бока его ногами: Конь понесся по чистому полю, Вследь за Янкой двести янычаровь; Впереди одпиъ удалый турка: Онъ задумаль снесть башку у Янки, Чтобы взять подарокъ отъ султана, И совсемъ нагналъ-было онъ Янку; Только Янко скоро спохватился: Онъ бъду надъ головою видитъ, Помянуль онъ истипнаго Бога, Хвать рукой могучею за саблю, Разомъ дернулъ — выскочила сабля, Какъ сейчасъ откованная только; Выждаль Янко молодого турка И па саблю басурмана приняль, Поперегъ его ударилъ тяжко — И съ коня двѣ пали половины. Подскочиль Юришичь, мигомъ бросиль Онъ свою невзженную лошадь, На коня турецкаго метнулся, Изъ ножонъ у турки вынулъ саблю И пошолъ косить онъ янычаровъ: Половину ихъ посъкъ онъ саблей, А другую онъ пригналъ, какъ стадо, Къ самому султану Сулейману, А потомъ - и здравъ, и целъ, и веселъ -Онъ домой повхаль чистымъ полемъ.

Н. Бергъ.

## 3. ПЪСНИ О МАРКЪ-КОРОЛЕВИЧЪ.

1.

## СУДЪ МАРКА-КОРОЛЕВИЧА.

Какъ во чистомъ во Косовомъ полѣ, Что у бѣлой церкви Грачаницы, Собралось четыре ратныхъ стана: Первый станъ быль Вукашина краля, А другой — царевича Углѣши, Третій станъ быль воеводы Гойки И четвертый — Уроша младого. Изъ-за царства ссорятся родные, Загубить другь друга умышляють, Извести ножами золотыми: Не рътать, кому сидъть на царствъ. «Я наследникъ»! Вукашинъ клянется; «Мой престоль!» въ отвъть ему Углъща; «Нфть, онъ мой!» имъ Гойка возражаеть. Лишь одинь царевичь недоростокъ, Бѣдный Урошь, слова не промолвить: Онъ троихъ своихъ бонтся братьевъ, Братьевъ Марлявчевичей несытыхъ. Вукашинъ письмо проворно пишетъ И съ гонцомъ письмо онъ посылаетъ Въ Призренъ городъ, городъ белостенный, Къ старику Недельке протопопу, Чтобы прибыль на Косово поле, Указаль, кому сидеть на царстве: Причащаль-де онь царя честного, Причащаль его и исповъдаль; У него и книги староставны. И Углѣша письмено готовить И съ гонцомъ письмо то носылаетъ Въ Призренъ городъ, городъ бѣлостѣнный, Къ старику Недельке протопопу. Пишетъ то жь и Гойко воевода И гонцу письмо свое вручаеть; Пишеть то жь и Урошь малолетній

И гонца тихонько отправляеть. Такъ-то братья письма тѣ писали, И гонцамъ отвезть ихъ поручали, Другъ отъ друга кроясь, укрываясь; Но сошлись всв четверо посланцевъ Въ Призренъ градъ, градъ бълостънномъ, На дворѣ Недѣльки протопопа; Только дома старца не застали: Въ храмъ божьемъ утреню служиль онъ, Утреню святую съ литургіей. Возгордились посланные силой, Что они сильнёйшіе изъ сильныхъ, Слезть съ коней своихъ не захотели — Прямо въ церковь въёхали съ конями И плетьми ременными нещадно Стали бить Недельку протопопа. «Гей, проворнъй, протопопъ Недълька! Гей, проворнъй на Косово поле — Тамъ решишь, кому сидеть на царстве: Причащаль вёдь ты царя честного, Причащаль его и исповъдаль; У тебя и книги староставны; А не то — прощайся съ головою.» Ронить слёзы протопопъ Недфлька, Ронить слёзы, ронить, отвѣчаетъ: «Отвяжитесь, сильные изъ сильныхъ! Дайте справить службу по уставу — Все тогда по правдѣ мы разсудимъ.» И гонцы коней поворотили, А какъ служба божья совершилась, Стали вкругъ у паперти церковной, И сказаль имъ протопопъ Недфлька: «Богъ на помощь, четверо посланцевъ! Какъ царя честного причащаль я, Причащаль его и исповедаль, Не о царствъ спрашиваль его я, А о томъ, чёмъ грешенъ передъ Богомъ. Вы ступайте къ городу Прилепу:

Тамъ живетъ интомець мой любезный, Мой питомець, Марко-Королевичь: У меня письму онъ научился, Быль писцомь онъ у царя Душана; У него и книги староставны. Онъ одинъ лишь знаетъ про наследство. Призовите Марка на Косово — Онъ вамъ все по чистой правдъ скажетъ, Потому-что Марко, кромѣ Бога, Никого на свътъ не боится. И гонцы не медля поскакали, Поскакали къ городу Прилену, Къ бълымъ сънямъ, къ марковымъ хоромамъ, И едва подъёхали къ воротамъ, Принялись стучать кольцомъ тяжолымъ. Услыхала Евросима матерь, Стала Марка сына докликаться: «Сынъ мой Марко, чадо дорогое! Посмотри, кто тамъ стучитъ въ ворота? Не гонцы ль отцовскіе примчались?» Вышель Марко, отвориль ворота, И сказали посланные Марку: «Богъ на помощь, Марко-Королевичъ! Отвъчаль имъ Королевичъ-Марко: «Въ добрый часъ, ребята удалые! Всь ль здоровы сербскіе юнаки, И цари и короли честные?» А гонцы ему съ поклономъ низкимъ: «Господинъ пашъ, Королевичъ-Марко! Всв во здравын, да не въ добромъ миръ: Загорълась ссора межь князьями Во Косовомъ во широкомъ полѣ, Что у бълой церкви Грачаницы. Изъ-за царства ссорятся родные, Загубить другь друга умышляють, Извести ножами золотыми: Не решать, кому сидеть на царстве. Приходи къ намъ на Косово поле, Укажи, кому сидеть на царстве.» Входить Марко во свои хоромы И зоветь опъ Евросиму матерь: «Евросима, мать моя родная! Загорфлась ссора межь князьями На широкомъ на Косовомъ полѣ, Что у бѣлой церкви Грачапицы. Изъ-за царства ссорятся родные, Загубить другь друга умышляють, Извести ножами золотыми: Не решать, кому сидеть на царстве; И зовуть меня къ Косову полю, Чтобъ рашить, кому сидать на парства.»

Въть свой бился Марко изъ-за правды, А старуха Марка заклинаетъ: «Милый Марко, сынъ единородный! Коль бопшься материнской клятвы, То -- отцу п дядевьямъ въ угоду --Не держи ответа имъ по кривде, А по правдѣ истиннаго Бога. Не губи души своей безсмертной! Лучше лечь за правду головою, Чёмъ принять злой грёхъ такой на душу!» Выпулъ Марко книги староставны, Снарядился въ дальній путь-дорогу, Вывель Шарца, всунуль ногу въ стремя И понесся на Косово поле. Какъ подъёхаль къ ставке королевской, Взговориль такъ Вукашинъ владыка: «Благодать мит послана отъ Бога! Сына Марка вижу предъ собою — Онъ присудитъ царство Вукашину: Сынь отцу наследуеть на царстве.» Слышитъ Марко, слова не проронить, Головы къ шатру не поворотитъ. Какъ Углеша Марка заприметиль, Взговориль онъ таковое слово: «Благо мнф! илемянникъ мой пріфхаль! Онъ присудить сербское мнв царство. Присуди мнѣ сербскую корону — Станемъ вмъстъ царствовать мы братски.» Слышить Марко, слова не проронить, Головы къ шатру не поворотитъ. Только Гойко Марка запримѣтилъ, Взговорилъ онъ таковое слово: «Благо мнф! племянникъ мой пріфхалъ! Онъ присудить сербское мнв царство. Той порой, какъ Марко быль ребенкомъ, Я его и нѣжилъ, и голубилъ, Согрѣваль за пазухой шелковой, Словно персикъ, яблочко-румяно; На конт куда бы я ни тхаль, Все, бывало, Марка призахватишь! Присуди миѣ царство, Королевичъ, Будешь самъ ты властвовать надъ царствомъ, Я же буду княземъ подневольнымъ.» Слышитъ Марко, слова не проронптъ, Головы къ шатру не поворотитъ, Прямо вдеть къ былой ставкы княжей, Къ бълой ставкъ Уроша младого, Ставитъ Шарца прямо противъ входа И у царскихъ ногъ съ него слезаетъ. Какъ его завидълъ юный Урошъ --Быстро всталь съ шелковаго дивана,

Быстро всталь и такъ ему промолвиль: «Благо мнф! мой милый кумъ пріфхаль, Милый кумъ мой Королевичъ-Марко! Онъ рѣшитъ кому сидѣть на царствѣ.» И юнаки стали миловаться, Цаловались, нѣжно обнимались, О юнацкомъ здравін справлялись, И усълись рядомъ на диванъ. Вотъ немного времени минуло, День прошоль и ночь затёмь настала, Но едва взошла заря на утро И къ господней службъ зазвонили, Все боярство къ утренѣ сошлося, Отстояло въ храмѣ литургію И, толпою высыпавь изъ церкви, Туть же все усвлось за столами, За меда и сахарныя яства. Передъ Маркомъ книги старосгавны; Онъ въ нихъ смотритъ, смотритъ и въщаетъ: «Гой, отець мой, Вукашинь владыко! Аль тебъ твоей всей власти мало? Мало, что ли? чтобъ она пропала! О чужомъ тягаетесь вы царствъ. Гой, ты деспотъ, дядя мой Углъща! Мало что ли твоего деснотства И тебъ? О, чтобъ оно пропало! О чужомъ тягаетесь вы дарствъ. Гой ты дядя, Гойко воевода! Мало что ли воеводской власти И тебъ? О, чтобъ она пропала! О чужомъ тягаетесь вы царствъ. Загляните — чтобъ Господь забыль вась — Въ это книгу: Урошево царство! Въ ней стоитъ; такъ, значитъ, царство Отроку завѣщано въ наслѣдство. Вотъ кому самъ царь его оставилъ, Въ смертный часъ свои смѣжая очи. Какъ слова тѣ Вукашинъ услышаль, Мигомъ онъ вскочилъ на ръзвы ноги И за ножъ схватился золочёный, Чтобъ убить возлюбленнаго сына. Оть отца бытомь пустился Марко, Потому-что сыну не пристойно Со своимъ родителемъ сражаться. И бъжить вкругь бълой церкви Марко, Вкругь той бёлой церкви Грачаницы, Все бъжить, а краль за нимъ въ догонку. Ужь они три круга объжали Вкругь той былой церкви Грачаницы; Догонять ужь сталь его родитель; Вдругъ слова изъ церкви раздалися:

«Въ церковь Марко, въ церковь поскорфе, Или часъ твой пробилъ - ты погибнешь, Отъ руки родительской погибнешь, Изъ-за правды истиннаго Бога!» Туть предъ нимъ разверзлись двери храма, И едва усивль вбёжать онъ въ церковь, Какъ за нимъ онъ тотчасъ закрылись. Подбътаетъ краль къ дверямъ церковнымъ И ножомъ по нимъ онъ ударяетъ — Глянуль — кровь заканала изъ двери. Сталь тогда онъ каяться невольно И такое выговорилъ слово: «Горе мнѣ, о Боже милосердый! Погубилъ я сына дорогого!» И раздался голосъ изъ-за двери: «Краль могучій, Вукашинь владыка, Знай, не сына поразиль ты Марка, Поразиль ты ангела Господня!» Сталь туть краль пѣнять на сына Марка, Проклинать и клясть его нещадно: «Порази тебя рука Господня! Будь лишонъ и гроба, и потомства! А душа въ тебф пусть заживется, Чтобъ султану вдосталь наслужиться!» Краль клянеть, а царь благословляеть: «Кумъ мой Марко, Богъ тебъ на номощь! Чтобъ лицо твое сіяло въ думъ, А коньё въ бою не уставало! Чтобъ сильнее не было юнака, И, пока луна и солнце свътять, О тебъ жива была бы память!» И сбылося — какъ сказали оба.

О. Миллеръ.

11.....

## марко-королевичъ и соколъ.

Расхворался Королевичъ-Марко,
Расхворался посреди дороги,
Въ-головахъ конъё втыкаетъ въ землю,
За конъё коня лихого вяжетъ
И такія говоритъ онъ рѣчи:
«Кабы кто воды мнѣ далъ напиться,
Кабы сѣнь-прохладу мнѣ устроилъ —
Сослужилъ бы вѣрную мнѣ службу,
Не забылъ бы я ея до смерти!»
Вдругъ откуда ни возьмися соколъ,
Подаётъ воды студеной въ клювѣ,

Чтобъ напился Королевичъ-Марко; Распростеръ свои надъ Маркомъ крылья И устроиль стнь ему, прохладу. Говорить ему Кралевичь-Марко: «Сизокрылый мой ты соколь ясный! Чёмъ тебё, мой соколь, услужиль я, Что меня водой теперь ты поишь, Что устроилъ мнѣ ты сѣнь-прохладу?» Ясный соколь Марку отвѣчаеть: «Аль забыль ты, Королевичь-Марко, Какъ мы были на Косовомъ поле И терпели всякія напасти: Изловили меня злые турки, Ятаганомъ крылья мив обсвили: Ты схватиль меня, Кралевичь-Марко, И на ёлку посадиль зелену, Чтобъ меня не растоптали кони; Даль мив мяса, чтобы я павлся, Далъ мнѣ крови, чтобы я напился: Воть какое ты добро мий сдёлаль, Воть какую сослужиль мив службу!»

Н. Бергъ.

111.

## марко-королевичъ и бегъ-костадинъ.

Два юнака въ чистомъ полѣ ѣдутъ, Костадинъ-бегъ и Кралевичъ-Марко. Какъ взмолится Костадинъ-бегъ Марку: «Побратимъ мой, Королевичъ-Марко, Прівзжай ко мнв когда подъ-осень, Около Димитрія святого, Ко монмъ ли краснымъ именинамъ, Чтобъ тебя почествовать мнв ппромъ, Чтобы видёль ты мое радушье, Моего двора гостепримство!» Говоритъ ему Кралевичъ-Марко: «Не хвались своимъ гостепримствомъ! Знаю я твое гостепріпиство: Какъ искалъ я разъ Апдрея брата, Я забрель къ тебѣ во дворъ широкій, Около Димитрія святого, Насмотрелся тамъ я, нагляделся, Какъ гостей своихъ ты принимаешь!» - «Что жь ты видёль, Королевичь-Марко?» Костадинъ-бегъ Марка вопрошаетъ. «Первое, что у тебя я видѣлъ — Отвъчаетъ Костадину Марко —

Это были двъ сиротки малыхъ, Что зашли повсть съ тобою хлвба И вина червоннаго напиться, А ты крикнуль на сироть тёхъ малыхъ: Вонъ отсюда, нечистыя твари! Не поганьте у меня трапезы! Жаль мий стало тёхъ сиротокъ малыхъ, Взяль я ихъ, пошоль на рыновъ съ ними, Накормиль тамъ ихъ я хлёбомъ бёлымъ, Напоиль я ихъ виномъ червоннымъ, Бархатную справиль имъ одёжу, Всю какъ есть изъ бархату и шолку, И послаль къ тебъ во дворъ широкій, Самъ же сталъ подглядывать тихонько: Какъ теперь сиротокъ тъхъ ты примешь? Взяль одну на лѣвую ты руку, Посадиль другую на десницу И отнесъ къ себъ ихъ за трапезу: Вшьте, пейте, княжескія пети! А въ другой разъ у тебя я видълъ: Старые пожаловали гости, Что свое имънье прохарчили И свою одёжу истаскали. Посадиль ты ихъ въ концъ трапезы, Что на самомъ на последнемъ месте. А пришли къ тебѣ другіе гости, Въ бархатныхъ и шолковыхъ одеждахъ: Посадиль ты ихъ съ конца иного, Угощаль ты ихъ виномъ и водкой, Подчиваль ихъ всякими сластями. Въ третьихъ — то, что ты отца и матерь Позабыль совсёмь и не попросишь, Чтобъ за транезой съ тобой сидели, Первую бы чашу подымали!»

Н. Бергъ.

IV.

марко-королевичъ уничтожаетъ свадебный откупъ.

Ранымъ-рано всталъ Кралевичъ-Марко И поёхалъ по полю Косову; Какъ доёхалъ до рёки Серваны, Повстрёчалъ онъ дёвицу косовку, Говоритъ ей: «Богъ тебё на помощь, Посестрима, дёвица косовка!» Поклонилась дёвица косовка, Поклонилась до земли до самой:

«Буди здравъ, вонтель незнакомый!» Говоритъ опять Кралевичъ-Марко: «Всѣмъ взяла ты, дѣвица косовка, Красотою, поступью и ростомъ, Княжескою гордою осанкой, Не взяла одною лишь косою: Съдпна въ нее, сестра, пробилась! Рано горе что ли ты узнала, Отъ себя ль, отъ матери ль родимой, Отъ отца ли своего отъ старца?» Ронпть слёзы дъвица косовка, Говорить такія річи Марку: «Побратимъ мой, незнакомый витязь! Никакого горя я не знала Ни сама, ни отъ отца отъ старца, Ни отъ матери моей родимой; А напасть такая приключилась: Къ намъ изъ-за моря пришолъ арапинъ, Откуппль Косово у султана, Дань теперь береть съ Косова поля, И понть оно его и кормить: Всякая косовская дівніца, Что идеть у насъ дъвица замужъ, Тридцать платить за себя дукатовъ, А кто женится, тотъ платить больше: Платить тридцать и еще четыре. Такъ богатый лишь играетъ свадьбу; У меня же нътъ родни богатой, Неть дукатовь заплатить арапу --И сижу я, горемыка, въ дъвкахъ; Да не въ томъ бѣда моя и горе: Всёмъ нельзя жь девицамъ выйти замужъ, Какъ п всякому изъ васъ жепиться; Только въ томъ бѣда моя и горе: Наложиль такую дань арашипь, Чтобъ къ нему девицъ водили на ночь; Что нп ночь, то новая девица; Онъ ее въ шатръ своемъ цалуетъ; У прислуги жь чорнаго арапа — Что ни ночь - по молодица новой. Такъ идетъ черёдъ по всфиь по семьямъ: Всѣ къ нему дѣвицъ своихъ приводятъ. Ныньче мив черёдь идти къ арапу, На ночь эту быть ему женою. Какъ помыслю, горькая, объ этомъ — Господи! и делать что не знаю: Что ли броспться пойти мнв въ реку? Иль повъситься пойти въ дубраву? Только лучше загубить мит душу, Чёмъ идти и ночь провесть съ арапсмъ, Со врагомъ земли моей и вѣры!»

Говорить ей Королевичь-Марко: «Милая моя ты посестрима! Ты не въшайся и не топися, Не моги себъ души губить ты, А скажи мнв, гдв дворы арапа: Я пойду и поведу съ нимъ рѣчи!» Говоритъ косовская дѣвица: «Побратимъ мой, незнакомый витязь! Спрашиваемь ты про дворъ аралинъ: Будь ему тамъ, басурману, пусто! Или ты нашоль себѣ невѣсту И отнесть арапу хочешь выкупъ? Если, брать, одинь ты у родимой: Для чего идеть ты на погибель, Оставляень мать твою крушиться, Цѣлый вѣкъ горючія лить слёзы?» Марко лезеть въ свой карманъ широкій, Достаеть онь тридесять дукатовь: «На, возьми ты тридесять дукатовъ И ступай къ себъ, во дворъ свой бълый, Тамъ сиди и жди своей судьбины. Мнѣ же дворъ ты покажи аралинъ: Я пойду снесу къ нему подарки, Я скажу, какъ би тебя просваталь. Не-за-что губить меня арапу: У меня добра въ дому довольно, Я бы могъ куппть Косово поле, Что жь за-невидаль мнѣ дань apany!» Говоритъ косовская дѣвица: «У арапа нътъ дворовъ — наметы; Глянь ты вдоль Косова чиста ноля: Гдф шолковый флагь раскинуть-вьётся, Тамъ шатеръ проклятаго арапа; Около шатра набиты колья, А на кольяхъ головы юнаковъ: Скоро будеть этому недёля, Какъ извелъ у насъ арапъ проклятый Семьдесять и семь юнаковь сербскихь, Все-то горькихъ жениховъ косовскихъ. У арапа сорокъ слугъ отборныхъ, Что вокругъ шатра содержатъ стражу.» Какъ услышалъ Марко эти рфчи, Тронулъ Шарца внизъ Косова ноля; Бойко Шарацъ Марковъ выступаетъ, Изъ-подъ погъ летятъ на землю искры, Изъ ноздрей огонь и пламя иышеть; Марко самъ сердить сидить на Шарцъ, По лицу онъ ронитъ горьки слёзы, Слёзы ронить, таки рѣчи молвить: «Горькое Косовское ты поле! Воть чего, Косово, ты дождалось:

Послѣ князя нашего туть судять, Судять-рядять чорные арапы. И спесу я срамоту такую, Срамоту такую и напасти, Чтобъ араны дань такую брали — Чистыхъ дѣвъ и молодицъ у сербовъ! Отомщу за васъ я ныньче, братья, Отомщу, пль сгину смертью лютой!» На шатры онъ правитъ Шарца прямо; Скоро Марка усмотрела стража, Усмотрѣвши, говоритъ арапу: «Господинъ ты нашъ, арапъ заморскій! Ливный молоденъ вдоль поля фдеть, На конъ лихомъ онъ сърой масти, Конь подъ нимъ сердито выступаетъ: Изъ-подъ ногъ летятъ на землю искры, Изъ ноздрей огонь и пламя пышетъ; Словно хочеть онъ на насъ ударить!» Говорить арапъ своей прислугь: «Дъти вы мон, прислуга-стража, Не посмъеть опъ на насъ ударить, А должно-быть отыскаль невъсту И везеть онъ за нее мит выкупъ. Видно жаль ему, юнаку, злата: Отъ того онъ такъ и разсердился. Выдьте вы за частоколь и встрѣньте Молодца того какъ-подобаетъ, Низкій вы поклонъ ему отвѣсьте, И коня вы у него примите, И коня, и все вооруженье; Вь мой шатеръ потомъ его ведите; Не хочу отъ молодца я злата, Головой онъ мив своей заплатить: По сердцу мнъ конь его ретивый!» Побъжала върная прислуга И коня подъ Маркомъ ухватила, Но какъ-только глянула на Марка, Непосмела съ Маркомъ оставаться, А назадъ въ шатеръ бѣжитъ къ арапу, Прячется за чорнаго арапа, Япапчами сабли закрывая, Чтобы ихъ какъ Марко не увидълъ. Такъ одинъ къ шатру опъ подъезжаетъ; И съ коня слёзая передъ входомъ, Говоритъ Кралевичъ-Марко Шарцу: «Ты гуляй здёсь, конь мой, Шарацъ вёрный! Я же самъ нойду въ шатеръ къ арапу; Коль бёда какая приключится: Стань ты, Шарацъ, предъ шатромъ у входа!» Такъ сказалъ — въ шатеръ къ арапу входитъ, Видить Марко чорнаго арапа:

Пьётъ арапъ вино златою чарой, Подаютъ вино ему дъвицы. Поклонился Марко и промодвиль: «Госнодинъ мой, Богъ тебъ на помощь!» А арапъ ему еще красиве: «Будь здоровъ, воитель незнакомый! Сядь сюда, вина со мной откушай И повъдай мнъ, отколъ будешь, Иля чего пожаловаль-прівхаль?» Марко такъ арапу отвъчаетъ: «Некогда мив пить вино съ тобою, За другимъ пришолъ къ тебъ я дъломъ, За такимъ, что лучше быть не можетъ: Я сосваталь красную девицу, Сватовъ тамъ оставилъ на дорогѣ, Самъ пришолъ, принёсъ тебъ я выкупъ, Заплалить что надо, взять девицу, Чтобъ ни кто со мной потомъ не спорилъ. Объяви, какой желаешь выкупъ!» Говоритъ арапъ на это Марку: «Ты давно небось объ этомъ знаешь: Кто выходить на Косовъ замужь, Платить тридцать золотыхъ дукатовъ, А кто женится, тотъ платить больше, Платить больше — тридцать и четыре. Ты же молодець лихой и красный, Миъ съ тебя и сотню взять не стыдно!» Марко лёзеть въ свой карманъ шпрокій, Подаетъ арапу три дуката: «Вѣрь мнѣ, больше пѣту за душою! Погоди съ меня брать цёлый выкупъ: Я приду къ тебъ съ красой-дъвицей; Обдарить меня тамъ объщали — Върь мнъ: всъми этими дарами, Господинъ, тебъ я поклонюся!» Какъ затопаетъ арапъ, какъ вскрпкнетъ: «Ахъ, змѣя ты лютая, ехидна! Торговаться ты со мной затъяль, Надо-мной затѣялъ насмѣхаться!» Достаеть онь буздыгань тяжолый И ударилъ буздыганомъ Марка, Три раза удариль и четыре. Усмъхнулся Королевичъ-Марко: «Ахъ ты, молодецъ, арапъ ты чорный! Шутишь ты, иль бьёшь меня не въ шутку?» - «Не шучу, арапъ ему на это: Не шучу, а быю тебя не въ шутку!» Говоритъ ему Кралевичъ-Марко: «А я думаль, что со мной ты шутишь; А когда не шутишь ты со мною — Буздыганишко припасъ я также:

Погоди и я тебя ударю, А потомъ мы выйдемъ въ поле биться, Съпзнова начиемъ свой поедипокъ!» Вынимаеть буздыгань свой Марко, Какъ ударилъ чорнаго арапа, Такъ легко арапа онъ ударилъ ---Снесъ съ плечей онъ голову арапу. И промолвилъ такъ Кралевичъ-Марко: «Господи! хвала тебъ во въки! Какъ слетаетъ голова съ юнака: Словно вовсе не была на плечахъ!» Обнажиль потомъ онъ саблю востру, Какъ пошолъ косить онъ слугъ арапа: Всёхъ посёкъ, лишь четырехъ оставилъ, Чтобъ могли они повъдать людямъ, Что межь Маркомъ стало и арапомъ. Сняль онь съ кольевъ головы юнаковъ, Схорониль ихъ, чтобъ орлы и враны Тѣхъ головъ юнацкихъ не клевали, А на мъсто ихъ воткнулъ на колья Головы нечистыя араповъ. Собраль все имущество арана, Четырехъ же слугъ его отправилъ, Что въ живыхъ на ту пору остались, Ихъ отправиль по Косову полю, Чтобы въсть такую разносили: «Коли есть въ какой семь девица, Пусть себъ свободно мужа ищеть И, пока млада, выходить замужь. Гдѣ юнакъ есть - пусть невѣсту ищетъ: Нътъ ужь больше откупа на свадьбы, Откупъ платитъ Королевичъ-Марко!» Разошлася эта въсть по всюду; Старъ и малъ за Марка Бога молитъ: «Долгольтья, Господи, дай Марку! Онъ избавилъ землю отъ напасти, Отъ кромъшниковъ лихихъ и лютыхъ: Будь спокой душь его и тылу!»

Н. Бергъ.

٧.

## САБЛЯ ЦАРЯ ВУКАШИНА.

Рано утромъ, па зарѣ румяной, Полоскала дѣвица-туркиня На рѣкѣ, на Марицѣ, полотна, Ихъ валькомъ проворнымъ колотила, На травѣ зеленой разстилала. И рѣка пустынная шумѣла; И до солнца воды были свътлы; Но какъ стало солнце подыматься, Свътлы воды словно помутились: Все желтве проносилась пвна, Все темнъе глубина казалась; А къ полудню — вся ръка ужь явно Алою окрасилася кровью. И пошли мелькать то фесъ, то долманъ; А потомъ помчало, другъ за другомъ, То коня съ съдломъ, то человъка; И вертить на быстринь ихъ трупы, И что дальше, то плыветь ихъ больше, И конца тѣламъ вверху не видно. Опустивъ валёкъ, стоитъ туркиня: Страшно стало ей отъ тѣлъ плывущихъ; Только слышить — кличуть къ ней оттуда... Кличетъ витязь, бъётся съ быстриною: Все его отъ берега относитъ. «Умоляю именемъ Господнимъ, Будь сестрой мнѣ милою, дѣвица!» Кличетъ витязь и рукою машетъ: «Брось конецъ холста ко мнф скорфе, За другой тащи меня на берегь!» И туркиня бёлый холстъ кидала. На одинъ конецъ ногой ступила, А другой взвился и шлепнуль въ воду: И поймаль его посившно витязь, И счастливо до берега доплыль; А взобрался на берегъ — и молвилъ: «Охъ, совствы я изнемогь, сестрица! Исхожу кругомъ я алой кровью... Помоги мит: ранъ па мит числа птть!» И упаль безчувственный на землю. Побъжала во свой дворъ туркиня, Въ попыхахъ зоветъ родного брата: «Мустафа, иди, голубчикъ братецъ, Помоги — снесемъ съ тобою вмъстъ — Тамъ лежитъ — водой его прибило — Весь въ крови и въ тяжкихъ ранахъ витязь. Онъ Господнимъ именемъ молился, Чтобъ ему мы раны залѣчили. Помоги, спесемъ его въ постелю.» Мустафа - ага пришолъ и смотритъ: Тотчасъ видитъ — не простой то витязь. Онъ въ богатомъ воинскомъ доспъхъ; У него — съ златымъ эфесомъ сабля, На эфесъ — три большихъ алмаза. Мустафа-ага не думалъ долго, Отстегнуль у витязя онъ саблю, Изъ ножонъ ее червленныхъ вынулъ,

Да какъ хватить витязя по горлу — Голова ажь въ воду покатилась. Девица руками лишь всплеснула. «Звірь ты, звірь — воскликнула — косматый! Вѣдь молиль онъ насъ во имя Божье, И меня сестрою милой пазвалъ! Ты жь какъ разъ позарплся на саблю — Черезъ эту жь саблю, знать, и сгинешь!» Мустафа травою вытеръ саблю И столквуль ногою тёло въ воду, И пошоль домой, ворча сквозь зубы: «Воть тебя-то, не спросиль я, жалко! И немного времени минуло, Какъ султанъ созвалъ къ походу войско. Собрались его аги и беп, У рѣки, у Ситницы, стояли. Мустафу всв кругомъ обступають, Всв его дивятся чудной сабль; Только кто ни пробуеть — не можеть Изъ ножопъ ее червлепныхъ вынуть. Подошоль попробовать и Марко, Знаменитый Марко-Королевичь: Ухватиль — да сразу такъ и вынуль. А какъ вынуль, смотрить — а на саблъ Врѣзаны три надписи по сербски: Ковача Новака первый вензель, А другое имя — Вукашина, Третье жь имя — Марко-Королевичъ. Приступиль къ турчину храбрый Марко: «Гдѣ, турчинъ, ты добылъ эту саблю? За женой ли взяль ее съ приданымь? Отъ отца ль въ благословенье приняль? Аль на чисто вымѣнялъ на злато? Аль въ бою кровавомъ добылъ честно?» И пошолъ турчина похваляться, Разсказалъ — какъ сдёлалося дёло, Какъ сестра полотна полоскала, Какъ рекой тела глуровъ плыли, Какъ одинъ живой былъ между ними, Какъ она поймать его успѣла, И пришоль онь, и увидель саблю... «Не дуракъ же я на свѣтъ родился — Говоритъ — почуяль, что за сабля, Изъ ножонъ ее червленныхъ вынулъ, Да хватиль какъ витязя по горлу — Голова ажь въ ръку покатилась.» Марко даже ръчи не даль копчить, Какъ въ глазахъ у всёхъ сверкнула сабля — И у турка голова слетела — Три прыжка — и шлепнулася въ воду. Побъжали доложить султану,

Что бѣды творитъ Кралевичъ-Марко; И султанъ по Марка посылаетъ. Тоть одинь сидить въ своей палаткѣ, Молча пьётъ вино, за чарой чару, На султанскихъ посланныхъ не смотритъ. И въ другой разъ шлёть султань, и въ третій; Наконецъ взяла докука Марка. Онъ вскочилъ и, выворотивъ шубу Мѣхомъ кверху, на плечи накивулъ, Булаву съ собою взялъ п саблю, И пошоль въ султанскую палатку. На коврѣ султанъ сидить въ палаткѣ; И приходить Марко, да и прямо, Въ сапотахъ, какъ былъ, передъ султаномъ На коврѣ узорчатомъ садится. Самъ глядить темиће чорной тучи, Очи въ очи устремивъ султану. Увидаль султань, каковь есть Марко, Потихопьку сталь отодвигаться, А за нимъ п Марко, и все смотритъ, Смотрить, такъ что дрожь береть султана. Онъ еще подвинется, а Марко — Все за нимъ, да такъ и приперъ къ стънкъ И сидить султань, мигнуть боится. «Ну какъ вскочить — думаеть — да хватить Булавой» — и пробуеть, что туть ли Ятаганъ его на всякій случай. Ужь на силу собрался онъ молвить: «Видно, Марко, кто тебя обидѣлъ? Обижать тебя я не позволю: Учиню, коль хочешь, судъ не медля.» Все отъ Марка нътъ, какъ нътъ отвъта. Наконецъ, объими руками За концы онъ взяль и подняль саблю, И поднесь ее къ глазамъ султану. «Объ одномъ молись ты вѣчно Богу — Онъ сказаль, дрожа и задыхаясь — Что нашоль не на тебѣ, владыко Всѣхъ подлунныхъ царствъ, я эту саблю: Погляди, какая это надпись? Прочитай — тутъ имя Вукашина! Вукашинъ — царь сербскій, мой родитель.» И, сказавъ, заплакалъ храбрый Марко.

А. Майковъ.

VI.

#### марко пьетъ въ рамазанъ вино.

Царь-султанъ наказъ султанскій выдаль, Чтобъ вина пить въ рамазанъ не смѣли, Чтобъ долманъ зеленыхъ не носили, Кованыхъ не прицепляли сабель, Хороводовъ чтобы не водили. Марко знать про тоть наказь не хочеть: Марко носить доломань зеленый, Съ девками играетъ въ хороводахъ, Прицъпляетъ кованую саблю, Въ рамазанъ вино пьетъ на базаръ, Да еще хаджей къ себъ накличеть, Чтобы вмъсть заодно съ нимъ пили. Бьють челомъ царю-султану турки: «Царь-султань, отець ты нашь и матерь! Твой наказъ султанскій мы читали, Чтобъ не пить вина въ часъ рамазану, Чтобъ зеленыхъ не носить долмановъ, Кованыхъ не прицеплять чтобъ сабель, Не водить подъ-вечеръ хороводовъ. Марко знать про тотъ наказъ не хочеть: Марко носить доломань зеленый, Съ девками играетъ въ хороводахъ, Прицепляеть кованую саблю, Въ рамазанъ вино пьётъ на базарѣ, И хоть пиль бы самь ужь въ тихомолку — Нътъ! хаждей накличетъ перехожихъ И съ хаджами заодно гуляетъ.» Какъ услышалъ царь-султанъ тв рвчи, Призываетъ двухъ къ себъ чаушей: «Вы ступайте, вфрные чауши, Отыщите Кралевича-Марка, Позовите на диванъ къ султану!» Побъжали върные чауши, Отыскали Кралевича-Марка: У шатра сидълъ Кралевичъ-Марко, Передъ нимъ стойть златая чара, Что двынадцать окъ вина вмышаеть. Говорять Кралевичу чауши: «Слышишь ли ты, Королевичъ-Марко, Царь-султанъ тебя желаетъ видъть, На диванъ тебя зоветъ султанскій.» Разсердился Королевичъ-Марко, Какъ пустиль онъ золотую чару, Какъ пустилъ ее въ чаушей царскихъ: Разлетѣлася на части чара, Да и головы на части то же, Пролились вино и кровь на землю.

Марко всталь, идеть къ царю-султану, Сѣлъ направо у колѣнъ султанскихъ, На брови самуръ-колпакъ надвинулъ, Буздыганъ передъ собою держить, На плечь отточенная сабля. Говорить ему султань: «послушай, Названный мой сынь, Кралевичь-Марко! Издаль я въ народъ наказъ султанскій, Чтобъ вина пить въ рамазанъ не смѣли, Чтобъ долманъ зеленыхъ не носили, Кованыхъ не прицъпляли сабель, Хороводовъ чтобы не водили. Слухъ идетъ, разсказываютъ люди, Слухъ недобрый, Марко, нехорошій, Будто Марко водить хороводы, Будто носить доломань зеленый, Кованую саблю прицъпляеть, Въ рамазанъ випо иьётъ на базарѣ, Да еще хаджей подчась накличеть, Чтобы вмёстё съ нимъ они гуляли. Что колпакъ ты на брови надвинулъ? Буздыганъ передъ собою держишь, На плечь отточенную саблю?» Говорить царю Кралевичъ-Марко: «Царь-султань, отець ты мой названный! Пиль вино въ часы я рамазана, Оттого-что вфра это терпить; Угощаль хаджей я перехожихь, Оттого-что не могу и видъть, Чтобъ я ниль, другіе лишь смотрѣли; Пусть не ходять лучше по харчевнямъ! Если я ношу зеленый долманъ, Такъ затъмъ, что онъ присталъ мнъ больше; Прицепляю кованую саблю, Оттого-что я купиль такую; Съ дъвками играю въ хороводахъ, Оттого-что не женать, а холость: Въдь и ты, султанъ, какъ я же, холостъ. Что колпакъ я на брови надвинулъ: Свътить ярко — отъ тебя мнъ жарко! Буздыганъ держу передъ собою И еще отточенную саблю, Оттого-что не хотель бы ссоры: Если же она, не дай Богъ, выйдеть — Плохо темь, кто будеть ближе къ Марку!» Глянулъ царь направо и налѣво: Не было ль кого тамъ ближе къ Марку? Никого, а царь-султанъ всъхъ ближе. Царь назадь, а Марко навзжаеть, Такъ султана къ самой стѣнкъ приперъ. Царь въ карманы: вынулъ кучу злата,

Вынуль сотню золотых вчервонцевь, Отдаетъ Кралевичу ихъ Марку: «На, поди вина напейся, Марко!»

Н. Бергъ.

VII.

## марко-королевичъ пашетъ.

Пьёть вино нашъ Марко-Королевичъ Съ Евросимой, матерью старухой, А какъ оба выкушали вдоволь, Сыну Марку мать возговорила: «Милый сынъ мой, Марко-Королевичъ, Откажись, родной, отъ богатырства: Не къ добру ведуть твои затъи; Надобло старой мив что вечеръ, . Мыть-стирать кровавыя одежды. Ты возьми-ко лучше плугъ съ волами, Да вспаши-ко горы и долины, Позасъй ихъ бълою пшеницей — Было бъ чёмъ съ тобой намъ прокорипться.» Какъ велела, такъ и сделалъ Марко: Впрегъ воловъ онъ въ старый плугъ отцовскій, Сталь пахать — не горы и долины, Сталь нахать онъ царскую дорогу. Глядь — дорогой фдуть янычары, **Вдуть** съ грузомъ серебра и злата; И сказали Марку янычары: — «Эй, ты, Марко, не паши дорогу!» - «Эй, вы, турки, не тоичите пашню!» — «Эй, ты, Марко, не паши дорогу!» - «Эй, вы, турки, не топчите нашню!» А какъ спорить Марку надобло, Ухватился онъ за илугь отцовскій И всёхъ турокъ положиль на мёстё. Взяль съ собой онъ серебро и злато И отдаль ихъ матери старухѣ: «Вотъ что я на нашнѣ заработаль!»

О. Миллеръ.

VIII.

марко-королевичь и мина изъ костура.

Сѣлъ за ужинъ Королевичъ-Марко, Со своею матерью родимой, Хлѣба рушать и вина откушать. Вдругъ приходятъ три письма къ Краль-Марку: Что одно-то изъ Стамбула-града, Отъ царя-султана Баязета; А другое изъ Будима-града, Отъ будимскаго приходитъ краля; А и третье изъ Сибинья-града, Отъ того ли Сибинянинъ-Янка. Что письмо изъ города Стамбула: На войну султанъ зоветь въ немъ Марка, Противъ лютыхъ воевать арановъ. Что письмо изъ города Будима: Краль зоветь въ немъ Королевичъ-Марка На свою на свадьбу сватомъ милымъ. Что письмо изъ города Сибинья: Въ немъ зоветъ Краль-Марка на крестины Воевода Спбинянинъ-Янко. Молвить Марко матери родимой: «Ты скажи мив, мать моя родная, Ты скажи, кого теперь мив слушать: То ли слушать мит царя-султана И идти съ нимъ воевать араповъ; То ли слушать краля изъ Будима И идти къ нему па свадьбу сватомъ; То ли слушать Спбинянинъ-Янка И пдти мит къ Янку на крестины?» Мать на это Марку отвѣчаеть: «Мплый сынъ мой, Королевичъ-Марко! Въ сваты йдуть, Марко, веселиться, Въ кумовья, сынъ, йдутъ по закону, На войну же йдуть по неволь. Ты иди, сынь, на войну съ султаномъ, Воевать иди араповъ лютыхъ: Богъ проститъ, лишь только помолися, Богь простить, а турокъ не умолишь.» Марко матери своей послушаль: Собрался онъ въ путь къ царю-султану, Взяль съ собой слугу онь Голубана; Отъезжая матери онъ молвить: «Ты послушай, мать моя родная, Запиранте съ вечера ворота, И поутру позже отпирайте: Не въ ладахъ я съ Миной изъ Костура, Такъ боюсь: придеть онъ, окаянный, И дворы мои разграбить бълы!» Такъ сказавши, отъбзжаетъ Марко Со своимъ слугою Голубаномъ. Какъ на роздыхѣ на третьемъ были, Вечерять Кралевичь-Марко началь, Голубанъ вино ему подноситъ: Только взяль Кралевичь-Марко чашу,

Вдругъ напала на него дремота, Опустиль онь чашу на транезу, Чаша пала, не проливъ ни капли; Голубанъ его тихонько будить: «Государь ты мой, Кралевичь-Марко! Не въ-первой ты на войну собрался, Но ни разу не было съ тобою, Чтобъ за трапезой тебъ вздремнулось, Чтобъ дремавши выронилъ ты чашу!» Ото сна Кралевичь туть очнулся, Говорить слугь онь Голубану: «Голубанъ возлюбленный и вѣрный, Мало спаль я, чудень сонь я видёль! Ахъ, не въ часъ мнъ этотъ сонъ приснился: Снилось мив, что поднялася туча, Поднялася отъ Костура-града, Надъ монмъ Приленомъ разразилась, Быль въ той тучѣ Мина изъ Костура: Онъ дворы мон разрушиль бѣлы, Онъ конёмъ на мать мою навхаль, Взяль въ полонъ мою подругу-любу, Изъ конюшенъ всъхъ коней повывелъ И добро изъ ризницы похитиль.» Голубанъ на это отвъчаеть: «Не пугайся, Королевичь-Марко! Не вздремнуть чтобъ молодцу такому! А чго сонъ тебѣ теперь приснился: Лживъ бываетъ сонъ, Кралевичъ-Марко, Богъ одинъ лишь истина святая!» Какъ прівхали къ царю-султану: Сталь сбирать великую онь силу, Двинулась та сила черезъ море, На арапскую напала землю, Иобрала невъсть-что градовъ-весей, Сорокъ градовъ и еще четыре. А когда дошла до Каръ-Окана Била три года Оканъ проклятый, Но Оканъ султану не дается. День и ночь съчеть араповъ Марко И султану ихъ башки приносить, А султанъ даритъ за это Марка. Взяле турокъ горе и досада, Говорять они царю-султану: «Государь нашь, Баязеть могучій! Не великъ юнакъ Кралевичъ-Марко: Отсъкаетъ онъ башки у мертвыхъ И къ тебъ ихъ на бакшишь приносить.» Услыхаль про то Кралевичь-Марко, Говорить султану Баязету: «Парь-султань, отець ты мой названный! Завтра день великаго святого,

Юрьевь день, святой для насъ и красный, И мои опричь-того крестины: Отпусти меня, отецъ названный, Юрію святому помолиться По обычаю и по закону; Отпусти со мною побратима, Побратима, царь, Агу-Алила, Чтобъ мит было съ кти вина напиться!» Какъ услышалъ царь-султанъ тѣ рѣчи, Одольть не могь для Марка сердца: Отпустиль Кралевича онъ Марка Помолеться Юрію святому И крестины справить по закону; Отпустиль съ нимъ и Агу-Алила. Марко фдеть на горы зелены, Далеко отъ царской силы-рати, Тамъ раскинуль свой шатерь широкій, Сфль подъ нимъ онъ съ милымъ побратимомъ, Съ побратимомъ со своимъ Алиломъ, Наливаеть чашу онь за чашей. Поутру, лишь-только встало солице — Что была передовая стража У могучей у арапской рати — Усмотрела стража, догадалась, Что ужь нёть въ султанскомъ войске Марка, Кличетъ стража ко своимъ арапамъ: «Навалитесь вы теперь, арапы, На турецкую ударьте силу: Нфту въ ней ужь страшнаго юнака, На конѣ великомъ сѣрой масти!» Ринулося лютое арапство, Ринулось арапство и посѣкло Тридцать тысячь войска у султана. Шлёть письмо султанъ Кралевичъ-Марку: «Милый сынъ ты мой, Кралевичъ-Марко! Воротися поскорже къ войску: Потеряль я войска тридцать тысячь!» Марко такъ султану отвъчаеть: «Царь-султань, отепь ты мой названный! Гдѣ мнѣ, царь, къ тебѣ вернуться скоро: Я еще какъ-надо не напился, А куда ужь было мнѣ молиться, Чествовать угодника святого!» Какъ другое прогляпуло утро, Кличеть снова стража у арапа: «Навалитесь вы теперь, араны, На турецкую ударьте силу: Нѣту въ ней ужь страшпаго юнака, На конъ великомъ сърой масти!» Ринулося лютое арапство, Ринулось на турокъ и посѣкло

Шестьдесять ихъ тысячь у султана. Царь опять Кралевичъ-Марку пишеть: «Милый сынъ мой, Королевичъ-Марко! Воротися носкорже къ войску: Шестьдесять мы потеряли тысячь!» Марко такъ султану отвъчаетъ: «Парь-султанъ, отецъ ты мой названный! Подожди ты малую-толику: Я путемъ еще не нагулялся Съ кумовьями, съ милыми друзьями!» Воть и третье утро засіяло: Снова кличетъ стража у арапа: «Навалитесь, лютые арапы! Нѣть того ужь страшнаго юнака, На конъ великомъ сърой масти!» Ринулося лютое арапство, Сто посѣкло тысячь у султана. Пишеть онъ письмо Кралевичъ-Марку: «По Богу мой сынь, Кралевичь-Марко! Воротись ты поскорве къ войску: Мой шатеръ арапы повалили!» На коня тутъ сѣлъ Кралевичъ-Марко; Вдеть онъ къ турецкой сильной рати. Какъ на небѣ утро проглянуло, Два могучіе сразились войска; Увидала стража у арапа, Что явился вновь Кралевичъ-Марко, Кличетъ громко своему арапству: «Стойте, братья, лютые арапы! Вонь онъ снова тоть юнакъ могучій, На конѣ великомъ сѣрой масти!» Тутъ ударилъ Марко на араповъ, На три части разметаль ихъ войско, Часть посёкь своею саблей вострой, А другую потопталь онь Шарцемь, Третью часть пригналь къ царю-султану: Но и самъ онъ въ бов притомился, Притомился и быль весь изранень: Семьдесять добыль онь рань арапскихь! На плечо къ султану припадаетъ; Говорить султань Кралевичь-Марку: «Милый Марко, сынъ ты мой названный! Тяжелы ли у тебя, сынъ, рапы? Можешь ли ты, сынь мой, исцелиться? Посылать ли мнѣ за лекарями?» Говорить ему Кралевичь-Марко: «Царь-султань, отець ты мой названный! Я могу, отець мой, исцелиться!» Царь въ карманы — вынимаеть злато, Вынимаеть тысячу червопцевь И даеть ихъ Королевичъ-Марку,

Чтобъ онъ шолъ себѣ за лекарями; Върныхъ слугъ даетъ еще онъ Марку, Чтобъ ему служили п смотрели, Какъ бы онъ не умеръ у султана. Только Марко лекарей не ищеть, А идеть въ харчевню изъ харчевни, Чтобы высмотръть, вина гдъ больше; Сѣлъ, за чашей чашу наливаетъ, И когда вина напился вдоволь, Исцелились у него все раны. Тутъ пришло къ нему письмо изъ дому, Что разграбленъ дворъ его широкій, Что потоптана конями матерь, Что похищена подруга-люба. Взяло горе Королевичъ-Марка, Паль опъ на колено предъ султаномъ: «Царь-султань, отець ты мой названный! Дворъ широкій у меня разграблень, Мать моя потоптана конями, Вѣрная въ плѣну подруга-люба И богатства въ ризницѣ не стало: Причиниль такія мив напастп Окаянный Мина изъ Костура!» Утьшаеть царь Кралевичь-Марка: «Милый сынъ ты мой, Кралевичъ-Марко! Коли дворъ разграбленъ твой широкій, Я дворы тебъ поставлю лучше, Со своими рядомъ ихъ поставлю; Коли въ ризницѣ добра не стало: Будешь, Марко, сборщикомъ ясачнымъ, Наберешь себъ добра ты снова; Коли върная въ плену подруга, Я сыщу тебѣ невѣсту лучше!» Говорить ему Кралевичъ-Марко: «Государь ты мой, отець названный! Государь мой, честь тебъ п слава! Какъ дворы начнешь ты Марку ставить, Станетъ плакаться, тужить сиротство: «Воть онъ нёсь какой, Кралевичь-Марко! Коли тѣ дворы его сгорѣли, Пусть ему на этихъ будетъ пусто!» Сборщикомъ твоимъ ясачнымъ стану, Не собрать мит ясака нисколько, Коли все нужда кругомъ да бѣдность; И опять восплачется сиротство: «Воть онъ пёсь какой, Кралевичь-Марко! Тамъ его расхищено богатство, Такъ и здёсь ему пусть будетъ пусто!» А что хочешь мив сыскать неввсту: Государь мой, стать-ли мив жениться, Коли прежняя жива подруга?

А ты дай мит триста янычаровъ, Дай ты въ руки имъ кривыя косы, А еще-то легкія мотыки: Я на градъ Костуръ ударю бѣлый, Можеть тамъ сыщу свою подругу!» Даль ему султань, чего просиль онь: Даль ему онь триста янычаровь, Наковаль онъ косъ кривыхъ имъ триста, Даль имъ въ руки легкія мотыки. Говорить Краль-Марко янычарамь: «Братія мои вы янычары! Подъ Костуръ ступайте вы подъ бѣлый, Крѣпко вамъ обрадуются греки, Скажуть: «воть намь Богь даеть и руки, Добрыхъ намъ работниковъ даетъ онъ, Въ добрый часъ, для сбора винограду!» Только вы работать не ходите, А заляжьте подъ Костуромъ градомъ, Пейте, братья, чистую ракію, Пейте тамъ, пока я васъ не кликну!» Двинулися триста янычаровъ, Двинулися къ бѣлому Костуру, Самъ же Марко на Святую гору, Причастился тамъ даровъ Господнихъ, Исповедался въ грехахъ монаху И покаялся въ пролитой крови; Какъ покаялся, надёль одежду, Онъ надъль одежду калугерску, \*) Отпустиль онь бороду по поясь, Надваеть на голову шанку, Надфваетъ шапку-камилавку, Сѣлъ на Шарца, ѣдетъ онъ къ Костуру; Какъ прівхаль къ Минв изъ Костура, Видить: Мина пьёть-сидить ракію, Маркова ему подруга служить. Молвить Марку Мина изъ Костура: «Буди съ Богомъ, калугеръ ты чорный! Гдѣ конемъ такимъ ты раздобылся?» Говорить ему Кралевичь-Марко: «Буди съ Богомъ, государь мой Мина! На войнъ я былъ съ царемъ-султаномъ, На войнъ противъ араповъ лютыхъ; Быль у насъ одинъ тамъ олухъ въ войскъ, Назывался Королевичь-Марко: Голову свою тамъ положилъ онъ, Схорониль его я по закону, Такъ и дали турки на поминки, Дали миѣ коня его лихого!» Какъ услышалъ Мина эти рѣчи,

На ноги отъ радости вскочиль онъ, Говоритъ Кралевичу онъ Марку: «Исполать тебь, мой гость желанный! Девять лёть я дожидаюсь цёлыхь, Дожидаюсь радостной той въсти! Марковы дворы пожогь я бѣлы И увёль его подругу-любу; Но не могъ на ней досель жениться, Дожидался Марковой я смерти. Обвинай теперь меня ты съ нею.» Марко взяль святыя книги въ руки, Обвѣнчалъ онъ Мину изъ Костура — А и съ къмъ? съ подругой со своею! Послѣ сѣли пить вино и водку, Пить вино и сердцемъ веселиться. Молвить любь Мина изъ Костура: «Слышишь ли, душа моя и сердце! Ты звалась до нынъ Марковица, Называйся ты, душа, отнынь, Называйся: минина подруга! Въ ризницу, душа, теперь спустися, Принеси три купы ты червонцевъ: Отдарить хочу я калугера.» Та пошла и принесла червонцевъ, Взявши ихъ не изъ богатства Мины, Взявши ихъ изъ маркова богатства; Принесла еще оттуда саблю, Старую, заржавѣлую саблю, Чорному вручаетъ калугеру: «На тебъ все это, чорный инокъ, На поминки по Кралевичъ-Марку!» Приняль саблю Королевичь-Марко, Оглядёль ее и Минё молвить: «Государь мой, Мина изъ Костура! Вольно ли потешиться мнв ныньче, Поиграть по-калугерски саблей, На твоей на свадьбъ на веселой?» Отвѣчаетъ Мина изъ Костура: «Поиграй! Зачёмъ не вольно будеть?» Какъ тутъ вскочить Королевичъ-Марко, Какъ тутъ вскочить Марко да подскочитъ --Ходенемъ хоромы заходили; Какъ махнетъ заржавѣлой онъ саблей — Отлетъла голова у Мины; А Краль-Марко кличеть къ янычарамъ: «Навалитесь, братья-янычары! Нѣтъ ужь больше Мины изъ Костура!» Навалились триста янычаровъ, Разнесли дворы у Мины бѣлы, Разнесли, огнемъ ихъ по-палили; Марко взяль свою подругу-любу,

<sup>\*)</sup> Калугеръ — монахъ.

Взяль потомь и минино богатство И въ Прилѣпъ свой бѣлый воротился, Звонкимъ горломъ пѣсни распѣвая.

Н. Бергъ.

X.

#### СМЕРТЬ МАРКА-КОРОЛЕВИЧА.

Ранымъ-рано всталъ Кралевичъ-Марко, Въ воскресенье, до восхода солнца, И повхаль онъ край синя моря; Прівзжаеть на Урвинь-планину; Какъ повхаль по Урвинъ-планинв, Началь конь подъ Маркомъ спотыкаться, Спотыкаться началь онъ и плакать. Стало Марку горько и досадно; Говоритъ Кралевичъ-Марко Шарцу: «Добрый конь мой, разудалый Шарацъ! Сто тесть льть я странствую съ тобою, А ни разу ты не спотыкнулся; Что жь теперь ты началь спотыкаться, Спотыкаться началь ты и плакать? Не къ добру ты, видно, Шарацъ, плачешь: Быть бѣдѣ великой, неминучей, Либо мнѣ, либо тебѣ погибнуть!» Кличетъ вила изъ Урвинъ-иланины: «Побратимъ ты мой, Кралевичъ-Марко! Знаешь ли, о чемъ твой Шарацъ плачетъ? О своемъ онъ плачетъ господинъ: Скоро Марку съ Шарцемъ разставаться!» Отвъчаетъ Марко бълой виль: «Горло бы твое на вѣкъ осипло! Чтобы Марко съ Шарцемъ да разстался! Я прошоль всю землю и всѣ грады, Отъ восхода солнца до заката, Не видалъ коня я лучше Шарца И юнака удалье Марка! Не разстанусь съ Шарцемъ я во-въки, Не разстанусь до своей до смерти!» Бѣла вила Марку отвѣчаетъ: «Побратимъ ты мой, Кралевичъ-Марко! Не отнимутъ у Краль-Марка Шарца, Не умрешь ты отъ булатной сабли, Отъ конья, отъ палицы тяжолой; Ни кого ты, Марко, не боншься; А умрешь ты, Марко, отъ бользии, Отъ десници праведной Господней. А когда словамъ моимъ не вѣришь,

Повзжай ты прямо по планинв, Какъ добдешь до вершины самой, Обернись направо и налѣво: Ты увидишь тонкія двѣ ели, Широко тъ ели разрослися И собой покрыли всю планину; Студена течетъ вода межь ними. Тамъ коня останови ты, Марко, Привяжи поводьями за ёлку И нагнись ты надъ водой студеной. Какъ себя ты въ ней увидишь, Марко, Ты узнаешь о своей о смерти.» Вилу бълую послушалъ Марко. Онъ пофхаль прямо на планину; Какъ добхалъ до вершины самой, Поглядель направо и налево И увидель тонкія двё ели, Что по всей планинъ разрослися И собой закрыли всю планину. Туть коня остановиль Краль-Марко, Привязаль поводьями за ёлку И нагнулся надъ водой студеной: Бѣлое лицо свое увидѣлъ — И почуяль смерть Кралевичь-Марко; Слёзы пролиль, самь съ собою молвиль: «Обмануль ты свъть меня широкій! Свътъ досадный, цвътъ мой ненаглядный, Красенъ ты, да погуляль я мало: Триста лътъ всего мнъ погулялось! А теперь пришлось съ тобой разстаться!» Говоритъ, а саблю вынимаетъ: Какъ махнетъ Кралевичъ-Марко саблей, Снесъ онъ Шарцу голову по плечи, Чтобы туркамъ Шарацъ не достался, Чтобъ не зналъ онъ никакой работы И чтобъ воду не возиль въ колоду. Какъ посекъ Кралевичъ-Марко Шарца, Закональ его глубоко въ землю, Почитая Шарца пуще брата \*). Перебиль потомъ свою онъ саблю, Перебиль онъ на четыре части, Чтобъ и сабля туркамъ не досталась, Чтобъ никто у нихъ не похвалялся, Что себь отъ Марка саблю добыль, Чтобъ свои не проклинали Марка. А когда разбиль онь саблю востру, Перебиль онь и конье на части, И закинуль на вершину ели.

<sup>\*)</sup> Пуще брата Андрея, котораго убилъ Кеседжія при Маркъ, и Марко уъхалъ, не похоронавъ брата.

Ухватиль свой буздыгань тяжолый, Ухватиль онъ правою рукою И пустиль его съ Урвинь-планины. Опустиль его на сине море, И сказаль туть Марко буздыгану: «Какъ ты выйдешь, буздыганъ, изъ моря, Народится молодецъ удалый, Молодецъ такой же, какъ п Марко!» Погубивши все свое оружье, Марко вынуль чистую бумагу — Пишетъ Марко, пишетъ завъщанье: «Какъ придетъ кто на Урвинъ-планину, Между елей, край воды студёной, И увидить тамъ Кралевичъ-Марка: Знай, что мертвъ лежитъ Кралевичъ-Марко, Подлѣ Марка все его богатство, Все богатство: три мъшка червонцевъ; На одинъ пускай меня схоронять, А другой возьмуть на храмы Божьи, Третій даръ мой старцамъ перехожимъ, Нищимъ старцамъ, слъпинькимъ калекамъ: Пусть ноють и поминають Марка!» Написавши Марко завъщанье, Положиль его на вътку ели, Чтобъ съ пути увидеть было можно, А перо съ чернильницей забросиль, Бросиль онь на дно воды студёной; Сняль потомъ съ себя зеленый долманъ, Разостлаль по муравѣ зеленой, Разостлаль, перекрестился трижды, На брови самуръ-колпакъ надвинулъ, Легъ-себѣ — и не вставалъ ужь Марко. Такъ лежалъ онъ край воды студёной, День за днемъ онъ цълую недълю. Кто пройдетъ широкою дорогой И подъ елкою увидитъ Марка: Думаеть, что спить Кралевичь-Марко, И далёко въ сторону отходить, Чтобы Марко вдругъ не пробудился.

Гдъ удача, тамъ и неудача, Гдѣ несчастье, тамъ, гляди, и счастье: Привелось, по-счастью, той дорогой Пробажать изъ церкви Вилиндары Проигумну святогорцу Васу, Со своимъ прислужникомъ Исаемъ. Какъ увиделъ проигуменъ Марка, Онъ махнуль рукой слугѣ Исаю: «Тише, сынъ, не разбуди ты Марка! Послѣ сна сердитъ бываетъ Марко: Намъ обоимъ головы по-сниметъ!» Такъ сказалъ и сталъ глядеть на Марка И увидель на ветвяхь, на ёлке, Марково писанье, завъщанье. Прочиталь онь Марково писанье: Говорить оно, что Марко умерь. Туть съ коня слезаеть проигумень, Слёзъ съ коня, рукою тронулъ Марка: Въчнымъ сномъ почилъ Кралевичъ-Марко! Горьки слёзы пролиль проигумень: Было жаль ему юнака Марка; Взяль съ него червонцы, отноясаль И себя онъ ими опоясалъ; Сталь онь думать, гдв схоронить Марка, Думаль, думаль и одно придумаль: На коня къ себъ кладетъ онъ Марка, Съ мертвымъ Маркомъ вдетъ къ синю морю, На ладью у берега садится, Ъдетъ съ Маркомъ на Святую гору, Къ Вплиндарф церкви подъфзжаетъ, Вносить тёло во святую церковь, Панихиду служить по усопшемъ И хоронитъ Марка середь церкви, Безо-всякой надписи и камня, Чтобы мъсто, гдъ схороненъ Марко, Недруги его не распознали И надъ нимъ по смерти не глумились.

Н. Бергъ.

## 4. ЭПИЧЕСКІЯ ПЪСНИ РАЗДИЧНАГО СОДЕРЖАНІЯ.

I.

# КАКЪ ОТДАРИЛЪ ТУРЕЦКІЙ СУЛТАНЪ МОСКОВСКАГО ДАРЯ.

Идуть письма изъ Земли Московской Черезъ грады многіе и земли, Идуть, идуть — и въ Стамбуль приходять: И везуть ихъ въ золотыхъ каретахъ Къ самому турецкому султану; А при письмахъ царскіе подарки — Для султана: золотое блюдо, А на немъ стоитъ мечеть златая, А вокругъ мечети змъй обвился, Въ головъ жь у змъя вставленъ камень, Самоцвътный камень, при которомъ Можно ночью и ходить и видъть, Словно днемъ, когда сіяетъ солнце. Ибрагиму султанскому сыну: Дорогія острыя двъ сабли, Золотая рукоять на каждой, А на нихъ по дорогому камню; А султаншѣ — колыбель златую; Въ головахъ — удалый соколъ-итица. Получивъ подарки дорогіе, Сталь султань кручиниться и думать, Что бъ царю Московскому отправить, Честь за честь, за дорогой подарокь? Думаль, думаль, ничего не вздумаль. Кто прійдеть къ нему, передо всфин Начинаетъ хвастаться, какіе Шлёть ему подарки царь Московскій. И никто сказать ему не можеть, Чъмъ царя бы отдарить за милость. Воть паша приходить Соколовичь, Хвалится султанъ ему дарами; За пашой пришли ходжа и кадій,

Поклонились низко, цаловали У султана руку и кольно; Имъ султанъ дарами началъ хвастать, И потомъ сталъ спрашивать обоихъ: «Слуги вы мон, ходжа и кадій, Вы вдвоемъ меня не вразумите ль Что послать въ Московскую мив Землю, Изъ моей земли царю въ подарокъ?» Отвѣчали и ходжа и кадій: «Царь-султанъ! твоя надъ нами воля, А мы вздумать ничего не можемъ. Ты позваль бы старца-патріарха: Онъ скоръй научить и укажеть Что послать и чёмъ доволенъ будетъ Государь, великій царь Московскій.» Услыхалъ султанъ такія річи, Своего послаль тотчась каваса, Чтобы иозваль старца-патріарха. И когда пришоль къ султану старецъ, Показаль султань ему какіе Получилъ подарки и промолвилъ: «О, слуга мой, старче патріарше! Ты меня не вразумишь ли, старче, Что послать въ Московскую мнв Землю, Чтобы быль подарками доволень Государь, великій царь Московскій.» Тихо старецъ отвѣчалъ султану: «Царь-султанъ, пресвътлое ты солице! Мнѣ ль учить твою велику мудрость! Въ простотъ дозволь мнъ слово молвить, Какъ Господь мнв на сердце положитъ. Есть въ твоемъ великомъ государствъ Что парю Московскому отправить, Что тебъ совсъмъ не на потребу, А ему весьма угодно будеть. Посохъ есть отъ Нѣманича Саввы, Злать вънець царя есть Константина,

Іоапна Златоуста ризы, Да съ святымъ крестомъ на древкъ знамя, Что держаль въ бою царь Сербскій Лазарь. Никакой тебѣ въ нихъ нѣтъ потребы, А царю угодны будуть, знаю.» Полюбилась эта рѣчь султану И велёль онь старцу-патріарху, Чтобы справиль для царя подарки И вручиль ихъ послапцамъ московскимъ. Патріархъ, какъ слёдуетъ, все справилъ, И, вручая посланцамъ, сказалъ имъ: «Повзжайте, милые, вы съ Богомъ; Но большой не ъздите дорогой. А пдите лѣсомъ п горою; Будеть вамь во слёдь иогоня злая, Чтобъ отнять у васъ сіи святыни, Выше коихъ нътъ для христіанства. Я сложу главу свою за это, Грѣшное мое погибнетъ тѣло, Но душа моя чрезъ то спасется.» И затъмъ простился съ посланцами. И султанъ доволенъ быль, что кончилъ Наконецъ съ такимъ мудрёнымъ дѣломъ, И что все такъ дешево устроилъ, Передъ всеми началъ похваляться. Воть паша приходить Соколовичь, И ему султанъ сказалъ, похвасталъ: «Угадай, паша, слуга мой върный, Что къ царю Московскому послаль я? Даль я посохъ Нѣманича Саввы, Злать вёнець царя даль Константина, Іоанна Златоуста ризы, Да съ святымъ крестомъ на древкъ знамя, Что держаль въ бою царь Сербскій Лазарь. Въ нихъ мит вовсе не было потребы, А царю они угодны будуть.» И спросиль султана Соколовичь: «По чьему жь ты сдёлаль такъ совёту?» И султанъ ему отвътилъ прямо: «По совъту старца-патріарха.» И сказаль на это Соколовичь: «Царь-султанъ, пресвътлое ты солнце! Если ты Царю послаль святыни, Выше коихъ нътъ для христіанства, Приложиль бы къ нимъ ужь также кстати И ключи отъ своего Стамбула! Все равно — отдать прійдется посл'в И съ великимъ для тебя позоромъ! Въдь на тъхъ святыняхъ и держалось Все твое владычество и царство.» Услыхаль султань такія річи,

Спохватился и всплеснуль руками, И пашъ приказывалъ поспътно: «Гой еси, пата, слуга мой върный! Собери ты турковъ-янычаровъ, Догони ты посланцевъ московскихъ, Отбери у нихъ мои подарки, Отбери святыни, па которыхъ Все мое и утверждалось царство!» Собраль войско храбрый Соколовичь И повхаль по большой дорогв; Ищеть, ищеть иосланцевь московскихъ — Не нашоль нигдь, домой вернулся, Говорить султану, что не видёль, Какъ ни бился, посланцевъ московскихъ. И султанъ пришолъ въ велику ярость, Закричаль пашь онь зычнымь гласомь: «Такъ иди жь, паша, слуга мой върный, И убей ты старца-патріарха.» Побъжаль паша приказъ исполнить — И схватиль онь старца-патріарха, И взмахнуль надъ нимъ ужь острой сабдей. Патріархъ же старецъ молвилъ тихо: «Господинъ паша, остановися — Погоди, не обагряй, пожалуй, Землю кровью праведной моею, А не то три года быть засухъ: Ничего земля родить не станетъ.» Услыхаль паша, что молвиль старець, И повель его на сине море, И занесь надъ нимь ужь остру саблю; Говорить опять великій старець: «Господинъ паша, остановися, Не губи меня на синемъ море: Встанетъ буря, море возмутится, Корабли потопить и галеры, Города зальёть, размоеть землю.» Напугать пашу такъ думалъ старецъ, Да паша не сталь ужь старца слушать, И отсъкъ главу его святую. Даль Господь въ своемъ раю небесномъ Прославленье праведному мужу, Намъ же, братья, радость и веселье.

А. Майковъ.

H.

## симеонъ-найденышъ.

Ранымъ-рано всталь отецъ-игуменъ И пошоль онъ къ тихому Дунаю Зачеринуть въ рѣкѣ воды студеной, Чтобъ умыться и творить молитву. Вдругъ увидёль онъ сундукъ свинцовый: Къ берегу волной его прибило. Думаль старець: кладь ему достался, И понесъ сундукъ съ собою въ келью. Отпираетъ онъ сундукъ свинцовый: Никакого не было тамъ клада, Въ сундукъ лежалъ ребенокъ малый, Семидневный, мужеское чадо. Вышимаетъ мальчика игуменъ, Окрестиль и даль ему онь имя, Нарекъ имя: Симеонъ-Найденышъ; Груди женской не даль онъ малюткъ, А кормить его сталь самь онь въ кельв, Сахаромъ кормить его да мёдомъ. Ровно годъ исполнился ребенку, А на взглядъ какъ-будто и три года; А какъ минуло ему три года, Быль онь точно отрокъ семильтній, А какъ семь ему годовъ сравнялось, Быль онь съ виду, какъ другой въ двенадцать, А когда двънадцать наступило, Всв считали, что ему ужь двадцать. Скоро понялъ Симеонъ ученье, Загоняль всёхъ парней монастырскихъ И отца-игумена святого. Разъ поутру, въ свътлый день воскресный, Вздумали ребяты монастырски Всякою потфинться игрою, Стали прыгать и метать каменья — Всѣхъ ребять Найденышъ перепрыгаль, Стали въ камни — обкидалъ и въ камни. На него ребята обозлились И давай смѣяться Спмеону: «Симеонъ ты, Симеонъ-Найденышъ! Безъ отца ты на свътъ уродился, Нътъ тебъ ни племени, ни роду, А нашолъ тебя отецъ-игуменъ Въ сундукъ подъ берегомъ Дуная.» Горько-горько стало Симеону, Онъ пошоль къ отцу-игумну въ келью, Сѣлъ, читать Евангеліе началь, Самъ читаетъ, горестно рыдаетъ. Такъ нашоль его отецъ-игуменъ;

Говорить игумень Симеону: «Что съ тобою, сынъ ты мой любезный, Что ты плачешь, горестно рыдаешь? Иль тебѣ чего на свѣтѣ мало?» Отвъчаетъ Симеонъ-Найденышъ: «Господинъ ты мой, отецъ-игуменъ! Мив смвются здвшийе ребяты, Что не знаю племени я роду, А что ты нашоль меня въ Дунав. Ты послушай, мой отець-пгумень! Заклинаю Господомъ п Богомъ: Дай, отецъ, ты мит коня лихого, Сѣмъ я сяду, по свѣту поѣзжу, Поищу я своего родъ-племя: То ли я отъ низкаго отродья, То ли кость госнодскаго кольна?» Стало жаль его отцу-игумну: Воскормиль онъ Сима будто сына. Снарядиль его отець-игумень, Даль ему онь тысячу дукатовъ И коня даль изъ своей конюшни; Сълъ, поъхалъ Симеонъ-Найденышъ. Девять лѣть по бѣлу свѣту ѣздить, Своего родъ-племени онъ ищетъ, Да найти-то какъ ему родъ-племя, Коль спросить о томъ кого не знаетъ. Вотъ десятое подходить літо, Въ монастырь назадъ онъ хочетъ вхать И коня поворотиль лихого. Провзжаеть край Будима-града; А и выросъ онъ объ эту пору, Выросъ Сима, что твоя невъста, И коня онъ выходиль па диво, Гарцоваль Будимскимъ чистымъ полемъ, Звонкимъ горломъ распѣвая пѣсни. Увидала Сима королева Изъ окошка, изъ Будима-града, Увидала и зоветь служанку: «Ты ступай, проворная служанка, Ухвати подъ нимъ коня лихого, Позови его ко мит ты въ теремъ: Звать, скажи, велёла королева На честную трапезу-бесѣду!» Побъжала за городъ служанка И коня подъ молодцомъ схватила, Говорить: «пожалуй, витязь, въ теремь! Звать тебя вельла королева На честную трапезу-бес вду.» Симеонъ вернулъ коня лихого, Подъёзжаеть подъ высокій теремъ, Отдаетъ коня держать служанкъ,

Самъ идеть онъ въ теремъ къ королевъ; Какъ вошоль онъ въ теремъ, скинулъ шанку Королевъ низко поклонился И сказаль: «Богь номочь, королева!» Королева Симеону рада, За готовый столь его сажаеть И виномъ его, и водкой проситъ, Сахарныхъ сластей ему подноситъ. Расходилась кровь у Симеона, Наливаеть онъ за чаркой чарку, Лишь не пьёть, не кушаеть хозяйка, Все-то глазъ не сводитъ съ Симеона. А какъ ночь-полуночь наступила, Симеону королева молвить: «Милый гость, невѣдомый миѣ витязь! Ты скидай съ себя свою одёжу И ложись опочивать со мною, Полюби меня ты, королеву!» Хмъть нгралъ въ ту пору въ Симеонъ: Сняль онь платье, легь онь съ королевой, Въ бълое лицо ее цалуетъ. Какъ на завтра утро засіяло, Соскочиль хмелина съ Симеона, Видить онь, какой беды наделаль; Горько-горько стало Симеону, На проворныя вскочиль онь ноги И пошолъ искать коня лихого. Оставляетъ Симу королева, Оставляеть на вино и кофій, Но не хочетъ Симеонъ остаться: Онъ садится на коня и ъдетъ, Вдеть онъ Будимскимъ чистымъ полемъ; Только туть на умъ ему принало, Что съ собой онъ изъ Будима-града Своего Евангелія не взяль, А забыль его у королевы, На окошкъ, въ теремъ высокомъ. Повернуль назадь коня лихого, На дворъ коня онъ оставляетъ, Самъ пдетъ онъ въ теремъ королевинъ; Подъ окномъ увидѣлъ королеву: Подъ окномъ сидить она и плачетъ, А сама Евангеліе держить. Говоритъ ей Симеонъ-Найденышъ: «Дай мою ты книгу, королева!» Королева Симеону молвить: «Симеонъ ты, горькій горемыка! Въ часъ недобрый ты нашоль родъ-племя, Въ часъ недобрый въ градъ Будимъ прівхалъ, Ночеваль съ будимской королевой, Цаловалъ ее въ лицо ты бѣло:

Цаловаль ты мать свою родную!» \*) Какъ услышалъ Симеонъ про это, По лицу онъ пролилъ горьки слёзы, Взяль свою у королевы книгу, Бѣлую у ней цалуетъ руку, На коня на своего садится И домой къ отцу-игумну фдетъ. Увидаль его отецъ-игумень, Своего коня узналь далёко, Вышель онь на встречу къ Симеону; Симеонъ съ коня слъзаеть на земь, До земли отцу онъ ноклонился; Говорить игумень Симеону: «Гдѣ ты, сынъ мой, столько загостился? Гдѣ такъ долго прогулялъ, провздиль?» Отвѣчаетъ Симеонъ-Найденышъ: «Ты не спрашивай про это, отче! Въ часъ недобрый я нашоль родъ-племя, Въ часъ недобрый быль въ Будимф-градф. Туть онь горе старцу исповедаль. Какъ узналъ о томъ отецъ-пгуменъ, Взяль за бѣлы руки Симеона, Отвориль смердящую темницу, Гдѣ вода стояла по колѣно И въ водъ кишмя кишъли гады, Въ ту темницу Симеона заперъ, А ключи въ Дунай-рѣку забросиль, Самъ съ собою тихо разсуждая: «Коли выйдуть тѣ ключи оттуда — И гръхи простятся Симеону!» Девять лътъ прошло и миновало И десятый годъ ужь наступаеть; Рыбаки въ рѣкѣ поймали рыбу И ключи нашли у ней во чревѣ, Ихъ къ отцу-игумену приносятъ: Заключенникъ палъ ему на мысли; Взяль ключи у рыбаковь пгумень, Отворилъ смердящую теминцу: Въ ней воды какъ-будто не бывало И невъсть куда пронали гады. Видитъ старецъ: тамъ сіяетъ солице, Золотой въ срединѣ столъ поставленъ, За столомъ сидитъ его Найденышъ И въ рукахъ Евангеліе держитъ.

Н. Бергъ.

<sup>\*)</sup> Извъстный издатель сербскихъ пъсепъ, Караджичь, замъчаетъ, что въронтно въ Евангелія, на поляхъ или вначалъ, было написано, кому принадлежитъ книга и зачъмъ онъ вздитъ по свъту.

111.

### СЕСТРА И БРАТЬЯ.

Лва дубочка выростали рядомъ, Между ними тонковерхая ёлка; Не два дуба рядомъ выростали, Жили вмъстъ два братца родные: Одинъ Павелъ, а другой Радула, А межь ними сестра нхъ Елица. Сестру братья любили всёмъ сердцемъ, Всякую ей оказывали милость; На последокъ ей ножъ подарили Золоченый, въ серебряной оправъ. Огорчилась молодая Павлиха На золовку, стало ей завидно; Говорить она Радуловой любъ: «Невъстушка, но Богу сестрица! Не знаешь ли ты зелія такого, Чтобъ сестра омерзвла братьямь?» Отвъчаетъ Радулова люба: «По Богу сестра моя, невъстка, Я не знаю зелія такого; Хоть бы знала, тебѣ бъ не сказала; И меня братья мон любили, И мнѣ всякую оказывали милость.» Воть пошла Павлиха къ водопою, Да зарѣзала коня вороного, И сказала своему господину: «Самъ себѣ на зло сестру ты любишь, На бъду даришь ей подарки: Извела она коня вороного.» Сталь Елицу допытывать Павель: «За что это? скажи Бога ради.» Сестра брату съ плачемъ отвъчаетъ: «Не я, братець - клянусь тебѣ жизнью, Клянусь жизнью твоей и моею!» Въ ту пору братъ сестръ повърилъ. Вотъ Павлиха пошла въ садъ зеленый. Сиваго сокола тамъ заколола, И сказала своему господину: «Самъ себъ на зло сестру ты любишь, На бѣду даришь ты ей подарки: Въдь она сокола заколола.» Сталь Елицу допытывать Павель: «За что это? скажи Бога ради.» Сестра брату съ плачемъ отвъчаетъ. «Не я, братець — клянусь тебъ жизнью, Клянусь жизнью твоей и моею!» И въ ту пору брать сестръ повърилъ. Вотъ Павлиха по вечеру поздно

Ножь украла у своей золовки И ребенка своего заколола Въ колыбелькъ его золоченой; Рано утромъ къ мужу прибѣжала, Громко воя и лицо терзая: «Самъ себъ на зло сестру ты любишь, На бъду даришь ты ей подарки: Заколола у пасъ она ребенка; А когда еще ты мнѣ пе вѣришь, Осмотри ты ножъ ея злаченый.» Вскочиль Павель какъ услышаль это, Побъжаль къ Елицъ во свътлицу: На перипѣ Елица почивала, Въ головахъ ножъ висель злаченый, Изъ ножонъ вынулъ его Павелъ -Ножъ злаченый весь быль окровавлень. Дернуль онь сестру за бѣлу руку: «Ой, сестра, убей тебя Боже! Извела ты коня вороного, И въ саду сокола заколола; Да за что ты зарѣзала ребенка?» Сестра брату съ плачемъ отвъчаетъ: «Не я, братець — клянусь тебѣ жизнью, Клянусь жизнью твоей и моею! Коли жь ты не вфришь моей клятвф, Выведи меня въ чистое поле, Привяжи къ хвостамъ коней борзыхъ, Пусть они мое бѣлое тѣло Разорвуть на четыре части.» Въ ту пору братъ сестръ не повърилъ; Вывель онъ ее въ чистое поле, Привязаль по хвостамь коней борзыхь, И погналь ихъ по чистому полю. Гдѣ попала капля ея крови, Выросли тамъ алые цвъточки; Гдѣ осталось ея бѣлое тѣло, Церковь тамъ надъ ней соорудилась. Прошло малое послѣ того время, Захворала молодая Павлиха; Девять лътъ Павлиха все хвораетъ — Выросла трава сквозь ея кости, Въ той травъ лютый змъй гнъздится, Пьёть ей очи, самъ уходить къ ночи. Люто страждеть молода Павлиха; Говорить она своему господину: «Слышншь ли, господинь ты мой, Павель, Сведи меня къ золовкиной церкви, У той церкви авось исцёлюся.» Онъ повель ее къ сестриной церкви, И какъ были они уже близко, Вдругъ изъ церкви услышали голосъ:

«Не входи молодая Павлиха, Здѣсь не будетъ тебѣ исцѣленья.» Какъ услышала то молодая Павлиха, Она молвила своему господину: «Господинъ ты мой! прошу тебя Богомъ, Не веди меня къ бѣлому дому, А вяжи меня къ хвостамъ твоихъ коней, И пусти ихъ по чистому полю.» Своей любы послушался Павель, Привязаль ее къ хвостамъ своихъ коней, И погналь ихъ по чистому полю. Гдѣ попала капля ея крови, Выросли тамъ тернье да крапива; Гав осталось ея былое тыло, На томъ мъстъ озеро провалило. Воронъ конь по озеру выплываетъ, За конемъ золоченая люлька, На той люлькъ сидить соколь-птица, Лежить въ люлькъ маленькій мальчикъ: Рука матери у него подъ горломъ, Въ той рукъ теткипъ ножъ золоченый.

А. Пушкинъ.

IV.

#### йово и мара.

Двое милыхъ, любясь, выростали, Юный Йово да дввушка Мара, Съ малолътства, отъ третьяго года. Ихъ увидишь - такъ радостно станеть, Скажень: это фіалка и ландышь! Умывались одною водою, Утирались однимъ полотенцемъ, Любо въ очи другъ-другу глядели, Будто солнце въ глубокое море; Пъли пъсню одну вечерами, Темной ночью одинь сонъ видали. Впору Йовъ ужь было жениться, Можно бъ было отдать Мару замужъ. Вырось Йово удаль изъ удалыхъ, Красотою красивъй дъвицы; Мара... слова для Мары не сыщеть: И на свътъ такой не бывало! Не увидишь очей ея лучше, Тоньше стана ея не найдется; Миловидна, что горная вила, А гибка-то, что ель молодая. Годъ на Мару гляди — и все мало;

Мало бъ въку любить эту Мару; Какъ увидишь ее - заболвешь, А посмотрить — такъ вылъчить разомъ. Но спроткой была ната Мара, Йово жь быль изъ богатаго рода, Не простого — господскаго рода. Разъ онъ Маръ, вздохнувши, промолвилъ: «Такъ ли любишь меня, моя Мара, Какъ люблю я тебя, мое сердце?» Тихо Мара ему отвъчала: «Милый Йово, ты глазь мит дороже, Завсегда ты на мысляхъ у Мары; Какъ мать сына, ношу тебя въ сердцъ.» Ихъ подслушалъ невидимый сторожъ: Мать Йована тѣ слышала рѣчи; Злясь на Мару, сказала Йовану: «Милый Йово, перо дорогое, Позабудь ты объ этой девчопке. Есть невъста и лучше, и краше; То Фатима, Атлагича злато... Фата съ дътства взлельяна въ клъткъ И не знаетъ, что солпце, что мъсяцъ; Не видала, какъ хлѣбъ зеленветъ, Не видала муравки на полѣ, Не видала ни разу мужчины; А къ тому жь и богатаго рода, И въ подмогу богатствомъ сгодится.» Отвъчаеть такъ матери Йово: «Моя милая мать, дорогая! Заклинаю тебя я и небомъ, Заклинаю тебя и землею: Не разрозни ты милаго съ милой! Не богатство серебро да злато, А богатство, что дорого сердцу!» Но не хочеть и слушать старуха. Рада бъ слышать слова эти Мара, Но далеко отъ ней ея милый. Мара плачеть, а вътерь разносить: «Много тьмы есть у пасмурной ночи, Больше горя у Марицы въ сердив. Ужь извъстно, какъ молодцы любять: Какъ ласкаютъ — въ любви увъряютъ, Перестали — смъются съ друзьями. Не таковъ онъ, возлюбленный Йово, Да ужь, видно, такая мив доля! Чуть запахъ мнв цввтокъ мой душистый — И достался другой соколицъ. Свъть мой, Йово, свъть, жаркое солнце! Ты лучисто меня освътило, Да и скоро запало за гору.» Мара плачеть, а вътеръ разносить.

Одного все нашъ держится Йово: «Нѣтъ, ей-Богу, родимая, лучше, Лучше смерть чёмъ жениться на Фатъ: Сердие просить одну только Мару.» Но не хочеть и слушать старуха, И не хочеть высватывать Мары; Посившаетъ къ Атлагича злату; Но Фатима, Атлагича злато, Заклинаеть старуху святыми, Чтобъ не сватать ее за Йована: «Неразумно, грѣшно п жестоко Разлучать двѣ души неразлучныхъ, Пвухъ немилыхъ заставить любиться.» Но не хочеть и слушать старуха: Заручила, кольцомъ обручила, Малый срокъ имъ назначила къ свадьбъ, Небольшой срокъ — одну лишь недѣлю, И сзываеть сватовь къ тому сроку. Созвала ихъ, пошла по невъсту. «Сынъ-кормилецъ, пойдемъ по невъсту! Мать Фатиму тебъ заручила, Заручила, кольцомъ обручила.» Но не хочеть послушаться Йово, Остается въ дому своемъ бѣломъ. Мать безъ сына пошла со сватами, Къ ней выходить Атлагича злато И далуеть ей правую руку: «Мать-старушка иригожаго Йовы! Что за утро, какъ солнце не гръетъ, Что за ночь та, какъ мъсяцъ не свътитъ, Что за сваты, когда жениха нътъ!» Отвѣчаетъ на это старуха: «Заклинаю, Атлагича злато! Не заботься о суженомъ Йовъ — Онъ женихъ твой, а мой однокровный. Здёсь гора есть, въ ней водятся вилы; Между ними есть горная вила, Та, что злато съ коней выбиваеть: А за сына, какъ мать, я боюся, Чтобы вила его не убила, Молодого, единаго сына.» Какъ въёзжали на дворъ они къ Йовѣ, Разомъ сваты съ коней посходили, Но не сходить Атлагича злато; И сказала Фатимѣ старуха: «Слѣзь, невѣстка моя дорогая!» - «Нѣтъ, не слѣзу, ей-Богу, не слѣзу, Если лошадь мою онъ не приметъ И не сниметъ съ нея меня Йово.» И пошла мать къ Йовану на вышку, И такъ сыну она говорила:

«Сынъ-кормилецъ, сойди ты отсюда! Тамъ ты примешь Атлагича злато.» Поднялся онъ, упаль на колфии, Ублажаеть свою мать родную, Точить слёзы, какъ-будто девица, Точить слёзы, рыдаючи, молвить: «Не пойду я, ей-Богу, родная! Въ чемъ клялся — тверже камня въ томъ буду!» Но и слушать не хочеть старуха: «Прокляну я и грудь, что вскормила Мнѣ такого негоднаго сына, Если злато съ коня ты не ссадищь!» Что жь туть дёлать, скажите, Йовану? Всталь онь быстро на легкія ноги, Отираетъ горючія слёзы И выходить посившио къ двицв. Онъ снимаетъ съ коня свое злато, Онъ спимаетъ, и на землю ставитъ. Не слыхали, сказаль ди что Йово. Не слыхали, сказала ль что Фата, Только сталь онь полотень бълве, Только Фата бёлёй стада снёга. Быль отправлень обрядь по закону; Вотъ и время садиться за ужинъ; Чинно сваты за столь по-садились; Повели ужь на верхъ новобрачныхъ. Сѣла злато на мягки подушки, Йово сѣль на узорную лавку, Самъ раздёлся, сняль ноясь широкій, Самъ повѣсилъ оружье и платье, Говорить самъ и самъ отвѣчаетъ. «Върно, скажетъ теперь мое злато: Йово Фату-невѣсту цалуеть! Обо миъ же теперь и не всиомнитъ. Нътъ, не будетъ измъпникомъ Йово: Легче съ жизнью разстаться для Йовы!» Это Фата и слышить - не - слышить; Точить слёзы по щёчкъ румяной: «Накажи Боже правый, старуху, Что двухъ милыхъ на-вѣкъ разлучила, Двумъ немилымъ велела любиться.» Это Йово и слышить-не-слышить. Завернулся плащомь онь широкимь, Взяль подъ плащь онь тамбуру съ собою И пошолъ подъ окно своей Мары. Онъ ударилъ въ пъвучія струны, Заиграль и заивль подъ тамбуру: «Вѣрно, скажетъ теперь моя Мара, Что съ невъсты кафтанъ я снимаю... Не снималь я, клянусь моей жизнью, Клянусь жизнью моей и твоею!

Върно, скажетъ теперь моя Мара, Что съ невъсты покровъ я снимаю... Не снималь я, клянусь моей жизнью, Клянусь жизнью моей и твоею! Върно, скажетъ теперь моя Мара, Что цалую невъсту я въ щоку... Не цалую, клянусь моей жизнью, Клянусь жизнью моей и твоею! Нашей первой любовью клянусь я! Можно солнцу упасть бы на землю, Но не Йовъ сломить свою клятву!» И подъ пъсню проснулася Мара: «Роза пахнеть — то, вёрно, мой милый... Роза пахнетъ, тамбура играетъ...» Но къ Фатимъ пошоль уже Йово. Пала Мара въ пуховы подушки: «Сонъ, жестоко меня обмануль ты! Сиротинку и сонъ обижаетъ.» Йово къ Фатъ своей воротился; Онъ ей подняль съ лица покрывало: Яркимъ солнцемъ лицо заблистало, Чорны очи - горячимъ алмазомъ, Чорны очи, слёзъ полныя очи. Тихо молвить Фатима-невъста: «Покарай ты свекровь мою, Боже, Что двухъ милыхъ на-вѣкъ разлучила!» Смотрить Йово па Фату-невъсту, Между глазъ онъ невъсту цалуетъ, Говорить ей: «душа моя, Фата! Принеси мив черниль и бумаги: Два-три слова хочу написать я, Чтобъ тебя не обидела свекровь.» Написаль онъ письмо свое мелко, И промолвиль Фатимф-невфстф: «Слушай, слушай, Атлагича злато! Нп полслова до бѣлаго утра: Пусть напьются вппа твои братья, Сестры въ волю наплящутся въ коло И родная споёть свои ифсии. Съ Богомъ, злато! Будь на въкъ счастлива!» И, цалуя межь глазь свою Фату, Къ ней безъ жизни упалъ на колфии. Смотрить Фата - мертвець передъ нею; Горько плачеть, но слова не молвить -Промодчала до бълаго утра; И тогда, какъ заря показалась, День зажогся и солнышко встало, Разбудить ихъ хотела старуха, И на вышку взошла къ новобрачнымъ, И пошматомъ ударила въ двери. «Встань же, Йово, дитя дорогое!

Вѣдь, ужь солнце высоко на небѣ.» Отворила ей двери Фатима, Со слезами на личикъ бъломъ. Мать Йована сказала невъсткъ: «Пусть я плачу по немь безъ умолку!» Отвъчаетъ свекрови невъстка: «Не брани ты его, дорогая! Ужь вчера опъ оплаканъ тобою, Какъ ты силой его обвенчала. Вонъ онъ, Йово, лежить уже мертвый!» И старуха навзрыдъ зарыдала, Зарыдала и прокляла Фату: «Что, скажи мнъ, ты сдълала сыну? Говори же... Будь проклята Богомъ! Удушила за что ты Йована?» И Фатима въ отвътъ ей сказала: «Не кляни меня мать — не сгубила Твоего я любимаго сына — Я себя бы скорве стубила... Вотъ Йована письмо небольшое: Пля тебя миъ его онъ оставиль.» Мать Йована письмо то читаетъ, И слезу за слезою роняетъ. А въ письмъ томъ написано было: «Созови мнѣ, моя дорогая, Созови мнѣ носплыщиковъ юныхъ, Не-женатыхъ носильщиковъ, юныхъ, Провожатыхъ девицъ, не-замужнихъ, И надънь на меня ты рубаху, Ту, что Мара, любя меня, сшила, Повяжи меня шитой марамой, Что мн Мара, любя, вышивала, Положи миѣ цвѣточки гвоздики — Ими Мара меня убирала. Подлѣ Мары меня пронесите... Какъ дойдете до Марина дома, Положите меня вы на землю: Пусть увидить меня моя Мара, Пусть хоть мертвымъ меня поцалуетъ, Въдь живаго меня цаловать ей Не пришлось ни единаго разу.» Такъ письмо мать Йована читала, Такъ читала и слёзы роняла; Пала камнемъ на мертваго сына, Пала камнемъ, воипла, рыдала, Куковала лѣсною кукушкой И вдовицею спрой стенала. По наказу умершаго Йовы, Что сказаль онь, то сделано было: И созвали носильщиковъ юныхъ, Не-женатыхъ носильщиковъ, юныхъ,

Провожатыхъ дівщь, не-замужнихъ, И надълп на Йову рубаху, Ту, что Мара, любя, ему сшила, Повязали расшитой марамой, Той, что Мара, любя, вышивала, И убрали цвътами гвоздики — Тымь, чымь Мара его убирала. Подлѣ Мары несли его тѣло; И сидъла она подъ окошкомъ: На головив алвли двв розы, И упали тѣ розы на пяльцы. Мара шила и плакала горько, И такъ матери тихо сказала: «О, родная! что это такое? Объ розы на пяльцы упали... Спаси Богъ! не случплось чего бы! Что-то сильно гвоздикою пахнеть А косою еще больше пахнеть, И какъ будто косою Йована... Пахнеть розою, мать дорогая, Пахнеть розой у нашего дома... Не душа ли то носится Йовы? Пахнетъ розой: идетъ ко мнѣ милый!» Тихо мать ей на это сказала: «Не блажи, дорогая ты дочка! Върь мив, Йово цалуетъ другую — О тебѣ же теперь и не всномнить.» И вскочила несчастная Мара: «Не добро ты вѣщуешь, родная! Роза пахнетъ — онъ здъсь, мое сердце!» Кто двухъ милыхъ въ любви разлучаетъ? Мигомъ съ вышки спустилася Мара, За ворота на улицу вышла, Увидала жемчужную вътку — Заклинаетъ носильщиковъ Богомъ: «Чья то, братья, жемчужная вътка?» Отвѣчаютъ ей два побратима: «Это вѣтка умершаго Йовы.» Мара просить носильщиковъ юныхъ: «Радн Бога, носильщики-братья, Опустите на землю Йована — Пусть хоть мертвымъ его подалую, Въдь живого я не цаловала!» Ради Бога услышана просьба: Тъло Йовы на землю сложили, И принала къ усопшему Мара И, склонившися къ трупу живая, Бездыханной осталась у гроба. Плачетъ Фата у матери Йовы, Плачеть мать неутвшная Мары, Горько плачеть, корить, проклинаеть:

«Богъ накажеть тебя, мать Йована: Не вельла живымь ты любиться, Такъ ты мертвыхъ теперь не разлучишь,» Стали Марѣ тесать гробъ мечами, И когда проносили Йована, Клали въ гробъ и красавицу Мару; Какъ его подносили къ могилъ, Со двора выносили и Мару; Какъ Йована спускали въ могилу, И её доносили къ могилъ. Ихъ въ могилѣ одной схоропили, И руками ихъ соединили; Положили имъ яблоко въ руки: Да узнають любовь ихъ святую! Ихъ одною землею покрыли, Зеленела на шихъ одна травка. Шлн одною дорогой старухи, Съ ними шла и Фатима-невъстка... Идуть вмёстё кладбищемь въ деревню, Проклинають и старыхь и малыхь. Мало время съ-техъ-поръ пролетело: Вырось боръ изъ Йована зеленый, А изъ Мары борика лесная -И по бору вилася борика, Словно вьются шолковыя нити По пучку изъ душистаго смиля, Чемерица жь — вокругъ ихъ обоихъ... Боже правый! за все Тебъ слава!... Накажи Ты и старыхъ и малыхъ, Кто двухъ милыхъ въ любви разлучаетъ.

Н. ЩЕРБИНА.

٧

## ваня голая-котомка.

Какъ пируетъ самъ король Янёка
Во Янёкѣ, градѣ бѣлостѣнномъ;
Съ нимъ пируетъ тридцать капитановъ
И гуляетъ тридцать генераловъ.
Вдругъ подходитъ молодецъ удалый;
Чудная на молодцѣ одёжа:
У чакчиръ прорѣхи на колѣняхъ,
У долмана провалились локти,
Сапоги — заплата на заплатѣ,
А рубашки не было и вовсе;
По чакчирамъ златолитый поясъ,
А за нимъ турецкіе кинжалы,
Рукояти въ сѐребрѣ и златѣ,

У бедра привътенъ палашина, Палашина мфрой въ три аршина. Кабы знали, какъ юнака звали! Звали: Ваня Голая-Котомка. Подошоль онь прямо къ капитанамъ, Подошоль онь, Божью помочь назваль; Капптаны Ванѣ поклонились, Съ королемъ его сажаютъ рядомъ, Тридцать чашъ ему вина подносять: Выпиль разомь, не моргнувши глазомь. Стали пить опослѣ капитаны, Говорять они юнаку Вань: «Эхъ ты Ваня, голытьба Янецкій! Для чего не хочешь ты жениться? Насъ пируетъ тридцать капитановъ И гуляеть тридцать генераловь, Всякій Ван' прпберегь нев' сту, Кто сестру, а кто и дочь родную; Попросп, какую пожелаешь И отказа молодцу не будеть!» Говорить имъ изъ Янёка Ваня: «Честь и слава всёмь вамь, капитаны, И спасибо вамъ на добромъ словъ, Но зарокъ я положиль предъ Богомъ, Положиль зарокь я не жениться Ни на сербкъ, ни на той латинкъ, А на дочери Аги-Османа Изъ турецкаго Удбина-града.» Капитаны всф переглянулись, Межь собой смёются втихомолку. Стало Ванъ горько и досадно, Что надъ нимъ смѣются капитаны, . Бросилъ пить онъ, всталъ на легки ноги, Никому гостямъ не поклонился, Внизъ пдетъ по лфстницф высокой, Палашомъ пересчиталъ ступени; Онъ идетъ къ себѣ въ свой теремъ свѣтлый, Сундуки большіе отпираеть, Достаетъ богатую одежду: Достаеть онь тонкую сорочку, По поясъ изъ серебра и злата, Съ пояса же бѣлую шолкову; Ту сорочку Ваня надеваеть, Сверхъ сорочки надъваетъ куртку, А на куртку златотканый долманъ, По долману кованыя латы: Были латы шолкомъ подослаты; Надъваетъ на голову шапку, А на шапкъ было девять перьевъ, Да еще десятая челенка, Изъ челенки три висело кисти,

По плечамъ мотаются и бьются; Да крыло изъ камней самоцевтныхъ, Что лицо ему обороняло Оть погоды и оть стужи лютой; Надфваетъ на ноги чакчиры, Жолтые чакчиры до колвна, Словно птица желтопогій соколь; Надаваеть златолитый поясь, Затыкаеть за поясь кинжалы И четыре гданскихъ пистолета; Прицепляеть свой палашь булатный И коня выводить изъ конюшни, Добраго коня себъ выводить, Достаеть богатое съдельце И чапракъ зеленый пограничный, Что живеть у пограничныхъ турокъ; На коня садится онъ и ъдетъ, **Вдеть** Ваня, держить темнымь лѣсомъ; Въ Огорельцы къ ночи пріезжаеть, Въ Огоръльцахъ ночь его застала, А на зорькъ быль онь подъ Удбиномъ; Вдеть прямо къ терему Османа; Какъ подъёхалъ, кашлянулъ и смотритъ: Кто-то свёсиль изъ окошка руку; Шопотомъ опрашиваетъ Ваня: «Чья рука въ окошкѣ показалась? То ль вдовицы, то ль красы-дфвицы?» Отвѣчаетъ голосъ изъ окошка: «Не вдовицы, а красы-дѣвицы, Милой дочери Аги-Османа!» Говорить ей Ваня изъ Янёка: «О, Фатима, красная дѣвица! Покажися, выглянь изъ окошка, Чтобы могъ я вдосталь наглядёться. Приходилъ я, кланялся три раза Твоему отцу Агь-Осману И просиль тебя себъ въ замужство, Да не хочеть, знать, тебя онъ выдать; Вотъ и ѣду въ городъ я Кладушу, Чтобъ посватать Мунпу Хайкуну.» Какъ услышала про то Фатима, Говорить Ивану изъ Янёка: «Кто жь ты будешь, молодець удалый, И откуда племенемъ и родомъ?» Отвѣчаетъ Ваня изъ Янёка: «О, Фатима, красная девица! Я изъ града бѣлаго Баграда, А зовуть меня Баградскій Муйо.» Говоритъ ему краса-дѣвица: «Загони скорый коня въ конюшню; Какъ Османъ вернется изъ планины,

Мы ужо его попросимъ вмфстф!» Говорить ей Ваня пзъ Япёка: «О, Фатима, ясное ты солнце! Передъ Богомъ далъ себъ я клятву, Чтобъ къ Осману больше мив не вздить; Коли хочешь въковать со мною, Соберись ты, приберись въ дорогу, Подожду я полчаса, недолго -Выходи, садися и поъдемъ!» Повернулъ коня онъ воропого, А Фатима изъ окошка кличетъ: «Подожди ты полчаса, педолго: Соберусь я, приберусь въ дорогу И съ тобою вмѣстѣ мы поѣдемъ!» Слёзъ съ коня онъ, па траву садптся И свою Фатиму поджидаетъ. Шумъ и звонъ иошолъ изъ белой башни: Зазвенфли кольца, ожерелья, Защумѣла шолковая ферязь, Застучали туфли и папучи — И выходить ясная Фатима, Подъ полой несеть мёшокъ червонцевъ, А въ рукѣ тяжеловѣспый кубокъ, Чтобъ вина у ней напился Муйо; Передъ нимъ она вино становитъ И цалуетъ Муйо въ праву руку, Тотъ ее межь чорными очами; Выпиль кубокъ, взяль себф червонцы, Привязаль ихъ у луки съдельной, На коня садится вороного, Подаеть Фатим' бѣлу руку И сажаеть на сѣдло позади, Вкругь нее обматываеть поясь, **Бдетъ** прямо на гору-планину. Какъ довхалъ до горы-планины, Три увидёль онь пути широкихъ: Въ городъ Нишу, въ городъ Шибенику, А и третій въ градъ Баградъ турецкій. Говоритъ ему Фатима сзади: «Ты послушай изъ Баграда Муйо! Я слыхала отъ отца Османа Про пути-дороги по планинъ: Ты не вдешь въ градъ Баградъ турецкій, ъдешь Муйо ты въ Янёкъ глурскій.» Отвѣчаетъ изъ Янёка Ваня: «О, Фатима, красная-дъвица! Я не Муйо изъ Баграда града, А я ... чай, слыхала ты про Ваню. По прозванью Голая-Котомка: Такъ я буду этотъ самый Ваня!» Тутъ спустились подъ гору-планину,

Видять: скачеть молодець удалый, Конь въ крови по самыя колфии, А ѣздокъ по самые по локти; Повстръчался и съ коня онъ кличетъ: «А, здорово, изъ Янёка Ваня!» — «Богь на помощь, изъ Баграда Муйо! Гдв гуляль ты и откуда вдешь? Не отъ насъ ли изъ Янёка града? Гдѣ жь твоя дружина удалая?» Отвѣчаетъ изъ Баграда Муйо: «Точно, быль я у тебя въ Янёкъ, Взяль съ собою тридцать провожатыхъ, Да напали на меня пандуры, Изрубили всю мою дружину, Я посфкъ ихъ пятьдесятъ-четыре И убхалъ на конъ ретивомъ. Ты откуда, изъ Янёка Ваня? Не отъ насъ ли изъ Баграда града? Гдѣ жь твоя дружина удалая?» Отвъчаетъ Вапя изъ Янёка: «Нѣтъ со мпою никакой дружины; Силы-рати не хочу я брати, Съ вёрой въ Бога мнё вездё дорога! Ъду я изъ города Удбина, Изъ Удбина, отъ Аги-Османа: Я похитиль дочь его Фатиму -Посмотри: сидить за мною сзади!» Говоритъ красавица-дѣвица: «Будь ты проклять, изъ Баграда Муйо! Прогуляль съ побоищемъ певѣсту! Онъ сманилъ меня твоимъ прозваньемъ: Не назвался Ваней изъ Янёка, А назвался изъ Баграда Муйо.» Какъ услышалъ Муйо эти рѣчи, Говорить онъ Вап'я изъ Янёка: «Ой ты, Вапя Голая-Котомка! Вотъ какой ты глуръ окалиный: На чужія прозвища воруеть!» Вынуль Муйо пистолеть турецкій И стръляетъ онъ изъ пистолета Не по Ванъ, по коню лихому, Чтобъ Фатиму сзади не поранить. Ткнулся конь, подъ Ваню спотыкнулся, Придавиль онъ Ванъ праву ногу, А турчинъ коня лихого гопитъ, Чтобъ башку скорви Ивану срвзать; Только ногу высвободиль Ваня, Достаеть онъ пистолеть свой гданскій, Выстрѣлилъ изъ пистолета въ Муйю: Знать, была судьба такая Муйю — Угодиль ему онь прямо въ сердце.

Взяль коня лихого изъ-подъ турки, Сѣлъ, Фатиму за собою бросилъ, И помчался къ городу Янёку: Онъ помчался, а турчинъ кончался. Подъёзжаеть Ваня изъ Янёка, Подъбзжаеть къ городскимъ воротамъ; Какъ увидела Ивана стража, Побъжала къ королю съ докладомъ: «Воротился нашь удалый Ваня, Съ нимъ туркиня да и конь турецкій!» Но король, покуда не увидѣлъ, Ни чьему докладу не повърилъ; А увидель - подозваль онъ Ваню, Три раза въ чело его цалуетъ И такое задаль пированье, Словно землю захватиль большую: Цфлый день вельль палить изъ пушекъ. Окрестиль свою Фатиму Ваня, Зажиль сь нею, какъ съ женой своею: Только встануть, цаловаться стануть.

Н. БЕРГЪ.

VI.

# пъсня изъ войны сербско-мадярской.

Вотъ письмо мадяринъ Перцель пишетъ Во сель проклятомъ Сентъ- Ивань, Шлётъ письмо Кничанину Степану: «Гей, Кничанинъ, гей — поутру завтра На тебя съ полками я ударю, Я ударю въ день святого Спаса, Въ часъ, когда идетъ у васъ объдня; На глазахъ твоихъ село разграблю, Чтобъ по немъ тебѣ ужь не шататься, Въ прахъ развѣю твою силу-войско, Разорю я церковь на Марошѣ, Изъ той церкви следаю конюшню. Своего коня туда поставлю, По полю бачвановъ \*) стану въшать, Капитановъ пхнихъ похватаю, Въ страшныхъ мукахъ ихъ я стану мучить, Поведу ихъ по Земль Мадярской — Пусть надъ ними старъ и маль смется,

Пусть смфется и въ глаза имъ плюеть; Окрещу потомъ ихъ въ нашу въру, Окрещу и посажу ихъ на колъ.» Какъ прочёлъ Степанъ, что Перцель иншетъ, Онь схватиль чернила и бумагу И въ отвътъ онъ Перцелю отвътилъ: «Если точно, генераль ты Перцель, На меня сбираешься ударить, Нашу церковь разорить грозишься, Хочешь биться въ день святого Спаса, Въ часъ, когда идетъ у насъ объдня — Такъ послушай: будь мив Богъ свидетель И святая истиниая въра — Я всякъ часъ готовъ съ тобой сразиться! Изъ шатра я погляжу отсюда, Какъ изъ рукъ монхъ ты увернешься, Какъ-то поле наше будешь мфрить, И твои проклятые гонведы И Бочкай-Рагонскіе гусары; Буду гнать я ихъ до ихъ палатокъ, До проклятаго села Ивана. Ждуть тебя бачваны не дождутся, Вострые свои ханджары точать, Громко песни ходять-распевають, Съ девками играють въ хороводахъ; Капитаны ихъ сряжають коней И готовятся къ кровавой битвѣ: Разобьють опи твое все войско, Причинять тебф печаль-досаду! Хочется съ тобою имъ побиться, Славнымъ боемъ освятить тотъ праздникъ.» Какъ письмо то получилъ мадяринъ И прочёль, что писано въ немъ было, Написаль тотчась письмо другое И послаль его въ Варадинъ городъ, На кольно генералу Кишу: «Слушай, Кишъ, ты побратимъ мой вѣрный! Разверии ты шолковое знамя, Насади ты яблоко на древко, Собери подъ знамя силу-войско, И кому солдатскій плащь, что кровля, Пистолеты, что друзья и братья, А винтовка — матушка родная: Тоть идеть пускай къ селу Ивану, Гдѣ стоять мои мадяры станомъ.» Перцелевъ наказъ дошолъ до Киша, Кишъ прочёль, что писано въ немъ было, Все какъ надо по наказу сдълалъ, И пришоль онь къ Перцелю на помощь; Оба вийсти тронулись къ Вилову, И когда попали на дорогу,

<sup>\*)</sup> То-есть сербовь изъ области Бачки, гдё происходили военныя дёйствія 1848 и 49 годовъ между сербами и мадярами. Сентъ-Ивапъ, мъстопребываніе Перцеля, и Вилово, главная квартира Кничанина, находятся въ этой области.

Сталн иушки наводить на нашихъ; Но лихіе молодцы бачваны Услыхали звонъ и громъ оружья, Услыхали топоть по дорогѣ, Выстрёлиль одинь — и сто винтовокъ Отвъчали вдругъ ему на выстрълъ, Тысячи тотъ выстрѣлъ услыхали; Туть все иоле дрогнуло нодъ нами, Затряслась какъ бы струна на гусляхъ, Загудълъ отъ нуль и ядеръ воздухъ. Тотъ крнчитъ: «нропасть мнъ и погибнуть!» А другой бёгомъ уходить съ поля. Это было около полудня; Сербы знали только что стреляли. Видить Перцель, что не можеть биться, Что чёмъ дольше бьётся онъ, тёмъ хуже — И бъгомъ онъ по полю пустился. Сербы кинулись за нимъ въ погоню, И кричали: «гой еси ты, Перцель! Что Вилово рано ты оставиль? Что бъжать ты по полю пустился? Еще пушекъ мы не разогрѣли, Еще сердце въ насъ не разыгралось,

Маку-пороху еще довольно И свинцоваго гороху много! Воротись и бой давай докончимъ, И сегоднишній прославимъ праздникъ.» Но нс слышить Перцель и уходить, Изъ очей онъ горьки слёзы ронить: «Богъ убей проклятое Вилово! Погубиль я много силы-войска, Върпыхъ подданныхъ отца-Кошута, Слугь покорныхъ Перцеля Морица; Но клянуся в рой и закономъ, И святымъ мадярскимъ нашимъ Богомъ: Ужь добуду это я Вилово, Или въ немъ свои оставлю кости!» Онъ отеръ свои полою слёзы, И еще скоръй бъжать иустился: Видно пули мимо засвистъли! Сербы славять день святого Спаса, Пьють вино во здравье генерала, Храбраго Кничанина Степапа: Будь ему отъ насъ во-въкн слава!

Н. Бергъ.

# **5. ЛИРИЧЕСКІЯ ПВСНИ.**

Ī.

## соловей.

Соловей мой, соловейко, Птица малая льсная! У тебя ль у малой птицы Незамѣнныя три пѣсни; У меня ли у молодца Три великія заботы! Какъ ужь первая забота ---Рано молодца женили; А вторая-то забота — Воронъ конь мой притомился; Какъ ужь третья-то забота — Красну дввицу со мною Разлучили злые люди. Выкопайте мив могилу Во полъ, полъ широкомъ, Въ головахъ мит иосадите

Алы цвѣтики-цвѣточки, А въ ногахъ миѣ проведите Чисту воду ключевую. Пройдутъ мимо красны дѣвки, Такъ сплетутъ себѣ вѣночки, Пойдутъ мимо стары люди, Такъ воды себѣ зачеринутъ.

А. Пушкинъ.

11.

конь.

Свътлолица, черноброва, Веселье бъла дня, Водить двища лихова Опъненнаго коня;

Гладитъ гриву вороного И въ глаза ему глядитъ: «Я коня еще такого Не видала» — говоритъ.

«Чай, коня и всадникъ стоитъ... Только онъ тебя наврядъ Вдоволь холитъ и покоитъ... Что онъ — холостъ аль женатъ?»

Конь мотаетъ головою, Вьётъ ногою, говоритъ: «Холостъ — только за душою Думу крѣнкую тантъ.

«Онъ со мною, стороною, Заговаривалъ не разъ— Не послать ли за тобою Добрыхъ сватовъ въ добрый часъ.»

А она въ отвътъ, краснъя: «Я для добраго коня Стала бъ сыпать, не жалъя, Полны ясли ячменя;

«Стала бъ розовыя ленты Въ гриву чорную вплетать, На попону позументы Съ бахромою нашивать;

«Въ въчной холь, безъ печали Мы бы зажили съ тобой... Только бъ сватовъ высылали Поскорье вы за мной.»

А. Майковъ.

111.

#### соловей.

Распѣвала пташка мала, Пташка мала соловейка, Въ темной рощѣ распѣвала, Что на вѣткѣ на зелёной. Три охотника проходять, Увидали соловейку; Говоритъ имъ соловейка: «Не стрѣляйте, не губите! Я спою за-то вамъ пѣсню,

Во дубравъ, въ темной рощъ, На шиповникѣ, на розѣ!» Но охотники поймали Малу пташку соловейку И съ собою пташку взяли, Чтобы въ клъткъ распъвала, Красныхъ девокъ забавляла. Да не сталь имъ соловейка Пъть свои лъсныя пъсни: Онъ не пьёть, не тсть въ неволъ. Отпустили соловейку Въ темну рощу, въ лугъ зеленый, И запѣлъ онъ на свободѣ: «Тяжко другу жить безъ друга, Тяжко другу жить безъ друга, А соловушкѣ безъ луга!»

Н. Бергъ.

IV.

#### молодецъ въ хороводъ.

Хороводъ ходилъ подъ Видиномъ, Да такой, что и не видано! Подъёзжаеть добрый молодець, Весь онъ залить златомъ-серебромъ, Да и конь его разубранъ весь, Конь разубрань, разукрашень быль. На плечахъ у добра молодца Долманъ быль зеленый бархатный, На долманъ тридцать пуговицъ, Сверхъ долмана куртка шолкова И богаты латы медныя, На ногахъ чакчиры шптыя, На макушкъ шапка алая, Въ шапку воткнутъ золотой салтанъ, У бедра дамасска сабелька, Золотая рукоять у ней Крупнымъ жемчугомъ осыпана. Всѣ глядятъ на добра молодца; Говорить имъ добрый молодець: «Не глядите, красны дівицы, На убранство на богатое! Не гляжу и я на золото, А выглядываю дѣвицу, Изо всёхъ ли раскрасавицу, Что вести бы можно къ матушкѣ, Похвалиться ей, похвастаться!» Туть одна сказала дѣвица:

«Холостой ты добрый молодецт! Ты назадъ возьми такую рфчь! На богатство что ли смотримъ мы, На убранство коня ворона? Смотримъ мы на добра молодца, Чтобъ не даромъ кинуть матушку, Да еще ли царство красное, Царство красное — дъвичество!»

Н. Бергъ.

٧

### мать и дочь.

- «Пробѣжаль молодець, Пробъжаль по селу; Я въ потьмахъ, молода, Проглядѣла его, Стало мнв на душв Тяжело таково! Ахъ, родная моя, Вороти молодца!» - «Что тебѣ въ молодцѣ? Видишь, онъ не простой, Не простой, городской: Надо пива ему, Надо ужинъ собрать И постелю потомъ Городскую постлать!» - «Ахъ, родная моя, Вороти молодца! Вмѣсто пива ему — Чорны очи мои; Вмѣсто хлѣба ему — Бѣлы щоки мои; А закускою будь Лебединая грудь! А ностель молодцу --Мурава на лугу; А покровъ — небеса; Въ голова же ему Дамъ я бѣло плечо, Я плечо горячо! Ахъ, родная моя, Вороти молодца!»

Н. Бергъ.

VI.

#### юноша и дъва.

— «Ахъ, душа ты, красная дѣвица,
Ты на что глядѣла, выростая?
На зеленый, что ли, дубъ глядѣла,
Иль на ёлку тонку и высоку,
Иль на брата моего меньшого?»
— «Ахъ ты, мо̀лодецъ, мой соколъ ясный!
Не на зеленъ дубъ глядя росла я,
Ни на ёлку тонку и высоку,
Ни на брата твоего меньшого,
Но глядѣла, другъ мой, выростая —
На тебя я все, млада, глядѣла!»

Н. БЕРГЪ.

VII.

## не вери подруги.

Побратимъ ты мой, Побратимъ Иванъ, Какъ не грахъ теба: Досадиль ты мив! Красна дввица За тебя идеть! Такъ и просится Сабля вострая Зарубить тебя, Брата-недруга! Не бери моей, Брать, подруженьки! Нашимъ всёмъ она Полюбилася: Моему отцу ---Златомъ-серебромъ; Моей матери --Родомъ-племенемъ, А сестрамъ монмъ -Долгимъ волосомъ; Миѣ же, молодцу, Чериотой очей, Что черпы у пей, Какъ осення ночь. Не бери жь моей, Брать, подруженьки!

Н. Бергъ.

VIII.

# БРАТЪ, СЕСТРА И МИЛАЯ.

Темный борь въ листу зеленомъ; Брать съ сестрою тамъ гуляеть, Говорить сестрица брату: «Что ко мнѣ ты, брать, не ходишь?» - «Я бы радъ ходить, сестрица, Да изъ дому не пускаетъ Молода краса-дъвица, Ненаглядная подруга: Я коня лишь оседлаю, А подруга разсёдлаеть; Саблю вострую надвиу, А подруга саблю скинеть: «Не ходи, мой другь, далёко: «Мутпа рѣчка вѣдь глубока, «Широко вѣдь чисто поле —. «Что, мой милый, за неволя!»

Н. Бергъ.

·IX.

#### морлахъ въ венеціи.

Когда мнё подруга Моя измёнпла И храброе сердце Во мнё пріуныло: Однажды, я помню, Той смутной порою Далмать повстрёчался Коварный со мною.

«Возьми-ка, онъ молвиль, Винтовку лихую, Нойдемъ-ка съ тобою Въ столицу морскую! Житъё, Алексенчъ, Тамъ нашему брату: Душою тамъ рады Лихому солдату.

«Тамъ денегъ, что камню: Богаты мы будемъ! Какія долманы Себъ мы добудемъ! Намъ грудь золотыми Унижутъ кистями И алую шанку Дадуть съ галунами!

«А красныя дёвки!...
Какъ станемъ порою
По селамъ веселымъ
Бродить мы съ тобою:
Споютъ, Алексѣичъ,
Намъ пѣсню такую...
Пойдемъ, братъ, скорѣе
Въ столицу морскую!»

Ноддался я, глупый, На хитрыя рычи, Не думая, вскипуль Винтовку на илечи — И воть очутился Оть милаго края Далёко, далёко... Но счастья не знаю!

Какъ пёсъ, я приковань, И рвусь и тоскую, И въ хлѣбѣ насущномъ Отраву я чую; И дѣвичья иѣсня Души не забавить, И воздухъ заморскій Все душить, и давить!

Не ищуть со мною Красавицы встрвчи: Пугають ихъ, что ли, Имъ чуждыя рвчи. Соотчичей старыхъ Не могъ разнознать я: По праву, по рвчи, Мив братья — не братья!

Отъ нихъ не услышишь Родимаго слова, Не скажешь имъ: братцы, Здорово, здорово! Покинулъ давно бы Я сторону эту: Есть сила, есть крылья, Да — волюшки нѣту!

Н. Бергъ.

**...** 

// ->

#### соколиныя очи.

Ахъ, вы очи соколины! Соколиными очами Я роднѣ пришлась по нраву И Османъ-Агѣ по сердцу. Разъ мнѣ мать его сказала: «Ты послушай, дьяволъ-дъвка, Не бѣлись ты, не румянься, Моего не тронь ты сына! А не то уйдемъ мы въ горы, Въ нихъ сгородимъ дворъ тесовый И затворимся тамъ крѣпко!» - «Что жь, подите, затворитесь! У меня, вѣдь, черти-очи: Захочу я, проверчу я Дворь тесовый, дворь дубовый, Все увижу сквозь ограду -И Османа я украду!»

Н. БЕРГЪ.

XI.

## женитьба воробья.

Какъ задумалъ воробей жениться, Сталь онъ сватать дъвицу-синицу: Три раза онъ по полю пропрыгалъ, И четыре по горѣ высокой — Сваталь, сваталь, наконець сосваталь. Взяль въ дружки онъ пътую сороку, Въ деверья хохлатую чекушу, Въ посаженые отцы витютня, Въ кумовья болотную чапуру, А въ прикумки птицу шевермогу. Собирались сваты по невъсту, И дошли до ней благополучно, Но какъ стали возвращаться къ дому И пошли черезъ Косово поле, Говоритъ имъ такъ синица-итица: «Не шумите, господа вы сваты, Вы не спорьте, громко не гуторьте, А не то ударить съ неба кобчикъ И отыметь онь у вась невѣсту.» Только что она проговорила, Какъ откуда ни возьмися кобчикъ,

Ухватилъ дѣвицу онъ синицу; Кто куда, всѣ сваты разбѣжались: Самъ женихъ въ овсяную солому, А дружко-сорока на березу.

Н. БЕРГЪ.

ΧI

## дъвушка и рыбка.

Дѣвушка у моря сидѣла,
Говорила она, вопрошала:
«Господи сильный и правый!
Что шире синяго моря?
Что просториѣе чистаго поля?
Что коня лихого быстрѣе?
Что мёду сотоваго слаще?
Что милѣе брата родного?»
Молвила ей рыбка морская:
«Дѣвушка, зеленъ твой разумъ!
Шире синяго моря — небо,
А просториѣй чиста поля — море,
Взоръ быстрѣе коня лихого,
Слаще мёду сотоваго — сахаръ,
Милый другъ милѣй брата родного.»

М. Михайловъ.

хи.

Будь у меня, Лазо, Царская казна, Знала бы я, Лазо, Что себъ куппть: Я купила бъ, Лазо, Садикъ надъ рѣкой. Знала бы я, Лазо, Что въ немъ посадить: Посадила бъ много Розановъ, гвоздикъ. Будь у меня, Лазо, Царская казна, Знала бы я, Лазо, Что себѣ купить: Я бъ себѣ купила Лазо-молодца: Будь садовникъ, Лаго, У меня въ саду.

М. Михайловъ.

# II. БОЛГАРСКІЯ.

ī.

#### женитьба короля шишмана.

Сговорилъ себѣ невѣсту Шишманъ, Стоворилъ у короля Латина, Да бъда имъть съ Латиномъ дъло: Отдавалъ онъ дочь свою съ условьемъ; Говорилъ онъ Шишману: «нослушай, Не берп внучать съ собой на свадьбу; Всѣ они безпутные ребята: Съ ними ты вернешься безъ невъсты: Вѣдь они до ссоры больно падки П къ вину охочи черезъ мфру, Да притомъ рубаки удалые!» - «Не возьму съ собой внучатъ на свадьбу, Только мнѣ красавицу отдай ты.» По рукамъ ударили. Приходитъ Время звать уже гостей на свадьбу --И со всей земли събзжались гости. Всъхъ сзывалъ къ себъ на свадьбу Шишманъ, Лишь внучать своихь не пригласиль онъ. Взяло зло ихъ. Матери старушкъ Говорять обиженные внуки: «Почему насъ дѣдъ на свадьбу не звалъ? Мы ему подарки поднесли бы: Я ему на свадьбу подариль бы Триста мёръ пшеницы; винограду Средній брать привезь бы триста выоковь; Младшій брать овець три сотни даль бы.» «Ахъ мон любезные вы дѣти! Дамъ я вамъ такой совътъ: ступайте Вы на свадьбу деда и безъ зова: Если васъ на свадьбу не позвали ---Виновать Латинъ въ томъ, а не Шишманъ. Вёдь Латинъ на шишманову свадьбу Только съ темъ условьемъ согласился,

Чтобы вась на свадьбу Шишмань не браль, Чтобы могь онь деда опозорить!» - «Ты скажи, родимая, намъ прямо, Кто изъ насъ троихъ всёхъ удалее, Тотъ идетъ пускай на свадьбу дѣда.» И въ отвътъ старушка имъ сказала: «Ахъ, мон любезные вы дѣти! Изъ троихъ всёхъ удалее Мирчо. Разъ къ нему пошла я въ лѣсъ зеленый — Я ему объдъ туда носила — И застала, что онъ спалъ подъ елью, И когда въ себя вдыхаль онъ воздухъ, Всѣ къ нему склонялися деревья, А какъ только воздухъ выдыхаль онъ, Снова лѣсъ зеленый выпрямлялся. Знать, изъ всёхъ васъ удале Мирчо.» «Такъ теперь, родная, посовѣтуй: Какъ бы намъ сейчасъ же вызвать Мирчо?» - «Ахъ, мон любезные вы дѣтп! Вы сейчасъ письмо ему пишите, Съ соколомъ письмо ему пошлите, А въ письмѣ пишите: «милый Мирчо, Приходи домой скорфе: Мирчо, Наша мать больнёхонька и Богъ-въсть, Возвратись, въ живыхъ ее найдешь ли!» Братья Мирчѣ тотчасъ отписали: «Милый брать, скорве возвращайся: Наша мать больнёхонька и Богъ-весть, Возвратясь, въ живыхъ ее найдешь ли!» Вотъ письмо написано — и къ Мирчъ Полетель съ нимъ быстрокрылый соколъ, Полетёль онь въ лёсь зеленый къ Мирчё И принесъ ему письмо отъ братьевъ. Прочиталь письмо отъ братьевъ Мирчо, Прочиталь и залился слезами, И погналь домой своихъ овечекъ, Девять стадъ овечекъ мягкорунныхъ.

Не усиблъ домой вернуться соколь, Мирчо быль ужь со стадами дома. Входить онъ въ родимую светелку, Входить онъ и видить мать старушку. «Богъ судья тебѣ, моя родная! Для чего, скажи, дурныя въсти Въ лъсъ ко миъ прпслала ты? Въдь стадо Я погналъ домой не сосчитавши!» -- «Ахъ сынокъ, сыночекъ милый Мирчо! Я пошлю тебя на свадьбу къ деду; Но чтобъ онъ не зналь, что ты на свадьбѣ!» И вскочиль меньшой изъ братьевъ, Мирчо, Чтобъ приказъ родительскій исполнить: Осъдлаль тотчась коня лихого, Взяль съ собой свою настушью гуню, Поскакаль на дедушкину свадьбу, Хоть его на свадьбу и не звали. Онъ засталъ во всемъ убранствъ сватовъ, И гостей, и шумный пиръ на славу: Вшъ и ней, чего душа желаетъ. И никто не встрътилъ даже Мирчу. Мпрчо стлъ съ дтвын, подальше въ уголъ. А король, женихъ печальный, бродитъ, Бродить по нокоямь и горюеть, Что не смѣлъ позвать внучать на свадьбу. Всѣ пошли потомъ на пиръ къ Латину; Пьють, бдять тамъ три дии и три ночи. Наконецъ король Латинъ сказалъ имъ: «Нѣтъ еще большого чуда, гости, Въ томъ что вы не прочь пофсть и выпить! Кто изъ васъ поудалъе будетъ, Тотъ сейчасъ съумфетъ сдфлать чудо: Кто изъ васъ юнакъ и сынъ юнака, Тоть пускай стрелой прострелить перстень, И тому достанется невъста.» Гости всѣ сначала подивились, А потомъ смутились, замолчали. Шишманъ самъ ломаетъ руки въ горъ, По щекамъ его струятся слёзы. И сказаль ему настухь какой-то: «Что съ тобой? что ты горюешь, Шишманъ?» -- «Какъ же миѣ не горевать, любезный? Какъ же мнъ не горевать, не плакать? Отъ меня Латинъ желаетъ чуда; Безъ того не отдаетъ невѣсты. Если бъ я позвалъ внучатъ на свадьбу, То меня Латинъ не осрамилъ бы!» И сказаль ему настухь съ усмъшкой: «Полно! ты объ этомъ не заботься: Отъ такой бѣды уйти не трудно!» Вотъ кольцо поставили для ифли

И пастухъ попалъ въ него стрѣлою. Какъ тогда обрадовался Шпшманъ! Но затъмъ сказалъ Латинъ: «кто можетъ Распознать изъ трехъ созрѣвшихъ яблокъ Сколько лѣтъ которому? кто можетъ?» Гости снова крѣнко подивились, А потомъ смутплись, замолчали. А пастухъ сказалъ на то Латипу: «Ну такъ что жь? вели подать намъ яблокъ, Да вели подать съ водою чашу.» Принесли и яблоки и воду; Взяль пастухь тё яблоки и въ воду Ихъ пустилъ, и первое изъ яблокъ На водѣ держалось, не тонуло. «Третій годъ какъ снято!» онъ промолвиль. О другомъ изъ яблокъ, затонувшемъ, Но до дна сосуда не дошедшемъ, Онъ сказаль: «оно изъ прошлогоднихь!» А о томъ, которое упало Прямо впизъ, на донышко сосуда, Онъ сказалъ: «вотъ — нынвшняго сбору!» И затымь Латинь сказаль: «велю я Трехъ девицъ — и въ одинакихъ платьяхъ — Привести: узнай изъ нихъ невъсту.» Вотъ пришли три девушки-красотки, И лицомъ и всёмъ другъ съ другомъ схожи — И совствь смутился старый Шишманъ. Но настухъ приблизился къ девицамъ, Бросилъ горсть червонцевъ и подумалъ: «Не возьметь себъ невъста денеть, Ихъ возьмутъ другія двѣ дѣвицы!» Двѣ изъ трехъ червонцы собирали, А одна не тронулася съ мъста — И пастухъ сказалъ при этомъ: «Шишманъ! Вотъ бери теперь свою певъсту, Поъзжай теперь домой съ гостями!» И себъ схватиль настухь дъвицу И, позвавъ гостей къ себъ на свадьбу, Поскакаль опъ къ Шишману. Съ почетомъ Принять быль пастухь выпалатахы царскихы. «Не пастухъ я -- я твой внучекъ, Шишманъ! Всѣхъ зову тенерь къ себѣ на свадьбу: И себъ я раздобыль невъсту.» И домой къ себъ прівхаль Мирчо. Повстръчала мать его старушка, И всплеспула бъдная руками, Увидавъ съ невъстой сына Мирчо, И съ укоромъ такъ ему сказала: «Богь судья тебь, несчастный Мирчо! Для чего ты опозориль дѣда, Для чего ты взяль его невѣсту?»

— «Ахъ, моя родимая — и дѣду И себѣ привезъ я по невѣстѣ!» И тотчасъ веселье началося; Брачный пиръ три мѣсяца тянулся.

М. Петровскій.

II.

# воевода дойчинъ.

Боленъ Дойчинъ воевода; Цёлыхъ девять летъ дежить онъ На постели на высокой. Воть жена къ нему подходить, Говоритъ ему: «хозяннъ! Ты все боленъ, все въ постели, А къ тебъ арапъ шлётъ съ въстью: Почему къ нему не ѣдешь?» - «Что жь, красавица-хозяйка, Пусть такая вёсть приходить, Только ходишь ли ты вфрио За конемъ моимъ ретивимъ — Въ той ли холь онъ какъ прежде, Пьётъ ли свътлое вино онъ, Всть ли былую пшеницу И играетъ ли на волѣ, Какъ бывало подо мною, Какъ съ аранами я бился? Выводи ко ты скорфе Къ воротамъ коня лихого: Дай взглянуть на вороного.» Воть коня она выводить Къ воротамъ — и вспрянулъ Дойчинъ, Вспрянуль онь съ одра бользии. II заржаль туть конь ретивый, И, заржавши громко, молвилъ: «Эй! вставай скорфе Дойчинъ, Дойчинь, мой больной хозяннь! Я услышаль прошлой ночью, Что арапъ къ тебъ шлёть съ въстью — Почему къ нему не ѣдешь?» И сказаль хозяйкѣ Дойчинъ: «Ты, красавица-хозяйка, Отведи коня лихого Къ кузнецу и побратиму: Пусть коня мнв подкусть онь, Пусть поставить онъ подковы Вѣсомъ въ девять окъ — не меньше; Пусть прибъёть онъ ихъ гвоздями —

Левять-сотъ гвоздей поставить, Все -- за триста карагрошей, Въ долгъ, на слово лишь юнака.» Воть коня береть хозяйка И дорогой мимо лавокъ Прямо въ кузницу проводитъ. Конь лихой бъжить, играеть, Словно юрьевскій ягнёнокъ: А народъ въ толну собрался, Собрался — переглянулся И гадаеть: «не погибъ ли, Ужь не умеръ ли нашъ Дойчинъ, Что жена коня проводить? Ужь его не продаеть ли? Кто коня лихого купить И жену возьметь въ придачу?» А она коня приводитъ Прямо въ кузницу съ словами: «Много лътъ тебъ здоровья Ненавистный мужь желаеть! Подковать коня онъ проситъ, Въ девять окъ пригнать подковы И прибить ихъ всѣ гвоздями --Девять-соть гвоздей поставить, Все — за триста карагрошей, Въ долгъ, на слово лишь юнака.» Посмотрѣлъ кузнецъ ей въ очи, Посмотрель и такъ промолвиль: «Что мнѣ триста карагрошей! Подкую коня, пожалуй, За твою красу, что девять Лѣтъ нетронутой осталась, На которую пи вѣтеръ Въкъ не възлъ и ни солнце Не смотрѣло, не сжигало.» И назадъ она вернулась, Заливаяся слезами, Словно травка подъ росою. И спросиль хозяйку Дойчинь: «Что красавица-хозяйка, Ненаглядная малютка, Что ты ронишь часты слёзы Изъ очей своихъ, изъ чорныхъ На свои на бълы щёки, Словно росу на цвъточки? Что же конь мой пе подковань?» А хозяйка отвъчаеть: «Твой кузнецъ коня берется Подковать; за это просить Онъ красу мою, что девять Лѣтъ нетронутой осталась,

На которую ни вѣтеръ Вѣкъ не вѣялъ и ни солнце Не смотрело, не сжигало.» Заскрипѣль зубами Дойчинь, Заметался на постели И женъ своей промолвилъ: «Что жь, красавица-хозяйка, Пусть коня онъ не куетъ мив! Ты введи коня сейчась же Въ стойло, въ темную конюшню; Осъдлай съдломъ стариннымъ: Не забудь — подпругъ всёхъ девять; Булаву мою достань ты, Небольшую — въ девять окъ лишь, Вынь и саблю небольшую, Небольшую — въ девять пядей, Что была зарыта въ землю, Не заржавѣла лежавши; Позади сёдла привёсь ихъ, И потомъ коня подай мнв. Вотъ коня она сѣдлаетъ И привъшиваетъ саблю, Саблю, вмёстё съ булавою, И къ хозянну выводитъ. На коня садится Дойчинъ, А хозяйка держить стремя, Держитъ стремя — заклинаетъ, Говоря коню лихому: «Дай-то Богъ, чтобъ конь ретивый Далеко занесъ Дойчина И принесь ко мив арана.» Вотъ вступилъ могучій Дойчинъ Въ позолоченное стремя И сказаль своей хозяйкѣ: «Ну, красавица-хозяйка, Полотно дай мив льпяное. То, что девять лёть бёлилось, То, что выткано на станъ Изъ чемшира, и хранилось Въ супдукѣ, что изъ чемшира. Полотномъ темъ белымъ нужно Обвязать мнв всв суставы, Всѣ суставы — что болѣли Девять лёть, что пролежали На постель на высокой, Пролежали — онъмъли: Чтобъ отъ вътра не озябли, Чтобъ на солнце не сгорели.» Полотно несеть хозяйка; Дойчинъ имъ обвилъ суставы И сказаль женѣ любимой:

«Съ Богомъ, люба, оставайся!» — «Съ Богомъ, милый мой хозяинъ! А тебѣ, мой конь, скажу я: Не играй подъ господиномъ: Пусть убьють его на свадкъ, А ко мив аранъ прівдеть!» Вотъ и въ путь повхалъ Дойчинъ. Отправляясь въ путь-дорогу, Булаву свою металь онь, Булаву металъ — п видитъ — Не пграетъ конь ретивый. И спросиль его хозяинъ: «Добрый брать мой и товарищъ! Что ты, конь мой, не играешь, Какъ игралъ ты подо-мною, Какъ съ аранами я бился? Ужь моя жена ходила ль За тобой, давала ль корму, И виномъ ноила ль светлымъ?» -- «Дойчинь, мой больной хозяинь! Каждый день меня хозяйка Щеткой чистила въ конюшить И виномъ поила свътлымъ Вволю, сколько мнѣ пилося, И пшеницею кормила, А сама тебя бранила, **П**роклинала — говорила: «Дай-то Богь, чтобъ конь ретивый Далеко занесъ Дойчина И принесъ ко миѣ арапа.» И сказаль на это Дойчинь: «Вфрный конь мой, брать мой милый! Не отецъ она, не мать мив, И не ею быль я вскормлень: Не боюсь ея проклятій. Разънтрайся, конь мой вфрный, Разъиграйся подо-мною, Какъ пгралъ въ былую пору, Какъ съ аранами я бился!» Громко конь заржаль на это, И скакнуль на девять ростовъ Человеческихъ. А Дойчинъ, Изловчившись, распрямившись На золоченныхъ стременахъ, Молодецки громко гикнулъ, Булаву метать онъ началъ, И, взметнувши, отъёзжаль онъ На девять часовъ дороги И, вернувшися на мѣсто, Булаву ловилъ рукою. И аранъ, увидѣвъ это,

На коня на вороного Сѣлъ, на Дойчина понесся. Дойчинъ — въ тылъ; арапъ помчался Догонять его; настигнуль, Булавою размахнулся, Размахнулся, чтобъ ударить; Но конь Дойчина нагнулся — И надъ Дойчиномъ стрелою Булава промчалась мимо. Тутъ, коня оборотивши, Дойчинь бросился къ арапу И, навхавъ, громко гикнулъ, Булавой его удариль, И съ коня свалиль ударомъ; Вынуль саблю небольшую, Небольшую — въ девять пядей, Снесъ онъ голову арапу И къ съдлу ее привъсплъ. Не держалась голова та Безъ другого перевъса — И назадъ вернулся Дойчинъ, И, прівхавь къ побратиму Кузнецу, промолвилъ грозно: «Не тебѣ ли поручиль я Подковать коня, поставить Вѣсомъ въ девять окъ подковы, Девять сотъ гвоздей потратить, Все — за триста карагрошей, Въ долгъ, на слово лишь юнака? Ты же брался сдёлать это За красу моей хозяйки!» Туть съ коня онъ потянулся, Сорваль голову рукою Съ плечь злодея-побратима И къ седлу, съ другого бока, Прикрѣпилъ для перевѣса. Послѣ этого вернулся Онь домой къ своей хозяйкѣ, И, казнивъ ее, побхалъ Въ земли чуждыя валаховъ.

М. Петровскій.

III.

## марковица.

Возсёдаетъ Марко во свётёлкѣ, Смотритъ вдаль на пыльную дорогу, Говоритъ женѣ своей любимой:

«Слушай, глянь-ка, милая, въ окошко: Что за пыль такая поднялася, Понеслась, летить большой дорогой?» — «Ничего, любезный мой хозяппъ! Можетъ-быть, тебъ такъ показалось?» Чуть они словами обменялись, У вороть ужь кто-то постучался. И сказаль ей Марко-Королевичь: «Посмотри, кто просится въ ворота.» Вотъ жена отправилась къ воротамъ; У воротъ увидела арапа. «Здёсь, скажи, красавица-молодка, Проживаетъ Марко-Королевичъ? Слышаль я, что молодець онь выпить, Что въ пить пдти на споръ готовъ онъ; А въ пить я съ нимъ готовъ поспорить. Я хочу съ нимъ объ закладъ побиться: Я въ закладъ даю коня лихого, А въ придачу точеную саблю. Саблей той убить меня онъ вправъ, Если опъ въ пить меня осилитъ. Если жь я въ пить его осилю, То возьму жену его молодку.» Побъжала къ Марку Марковица, Прибѣжала въ мужнину свѣтёлку, Говоритъ ему: «Ступай, хозяпиъ, Самъ взгляни, кто въ ворота стучится. Къ намъ арапъ пріфхалъ черномазый; Объ закладъ съ тобой опъ хочетъ биться: Если ты въ пить его осилинь, Онъ отдастъ тебѣ коня лихого И въ придачу точеную саблю: Ты волёнъ тогда убить арапа; Перепьёть тебя арапь проклятый — Ты ему жену свою уступишь!» «Отвори ему, жена, ворота, Пусть войдеть сюда арапь проклятый.» И жена ворота отворила, И, коня поставивши въ конюшню, Прибъжала въ мужнину свътёлку. Стали пить вино арапъ и Марко; Пьютъ три дня, три ночи безъ просыпу; Оба пьють и оба не напьются. Наконецъ ужь Марку надобло Все спутть да пить вино съ арапомъ, И сказалъ тогда арапу Марко: «Слушай ты, пріятель черномазый, Я пойду немпожко прогуляться!» Только разъ дворомъ прошолся Марко, Ужь бёжить опять въ свою свётлицу И къ вину огнистому садится.

Въ разъ ушатъ вина онъ выпиваетъ — Семьдесять въ немъ окъ вина вмѣщалось. Богъ судья проклятому арапу! Подмѣшалъ въ вино онъ чемерицы; Отъ нея ко сну тянуло Марка; Марко лёгъ, чтобъ отдохнуть немножко И не могъ ужь скоро пробудиться. Богъ судья проклятому арапу! Говорить онъ Марковицѣ: «Слушай, Скинь свос, надёнь чужое платье. Если ты желаешь быть моею, То тебъ со мной не худо будеть, А ужь мив съ тобой—не надо лучше!» Говорить арапу Марковица: «Въ добрый часъ, согласна. Слава Богу, Ты меня отъ пьяницы избавишь. Подожди немного, соберу я Все бѣльё, да мужнино оружье.» Богь судьи проклятому арапу! Онъ не ждетъ молодку Марковицу — Молодцомъ вскочиль и побежаль онъ, Побъжаль онь въ маркову конюшию, Своего коня изъ стойла вывель, И копя у Марка то-же взяль онь; На него онъ взбросилъ Марковицу — И какъ вътеръ понеслися полемъ. Вотъ они приблизились къ Солунф, И сказала тихо Марковица: «Ахъ, арапъ мой милый, золотой мой! Здъсь въдь есть у Марка побратимы: Вѣдь онп меня сейчасъ узнаютъ И убьють тебя въ одпу мипуту. Скинь сейчась ты шолковое платье, Скинешь ты, а я его надёну, Покажусь имъ страшнымъ делибашей, А тебя я выдамь за злодея, Много душъ стубившаго безвинно, Много зла наделавшаго людямъ, И что я веду тебякъ Царьграду.» Вотъ вошли они въ корчму въ Солунъ И, войдя, вскричала Марковица: «Гей, сюда, солунскіе граждане! Здъсь со мной разбойникъ, душстубецъ; Онъ усивлъ пролить не мало крови, Причинилъ не мало горя людямъ. Я теперь веду его къ султану. Если вы дотронетесь хоть пальцемъ До него — не будеть вамъ пощады!» Только ночь нависла падъ Солунсмъ, Поднялась тихонько Марковица, Подиялась и голову арапу

Съ плечь снесла сто же острой саблей; А едва забрезжилося утро, Закричаль ужасный делибаша: «Гей, сюда, солунскіе гражданс! Подавай разбойника арапа! Кто изъ васъ влодея обсзглавиль? Разъузнать сейчась же это дело; А не то г . живыхъ вамъ не остаться.» И въ отвътъ солунскіе граждане Говорять: «Не можемь мы дознаться, Кто убилъ разбойника арапа. Требуй все, чего ни пожелаеть — Все дадимъ, чтобъ только откуппться.» - «Если такъ, то всякаго добра мнѣ Дать сейчась двенадцать полныхъ выоковъ Съ мулами и ихъ проводниками. Такъ и быть, тогда я васъ прощаю!» Дали ей солунскіе граждане, Дали все чего она желала. Повернувъ домой съ свосй добычей, До луговъ добравшись подъ Солунемъ, Вдругъ она встръчаетъ мужа Марка. Говорить ей Марко-Королевичь: «Гей, постой, могучій делибаша! Если ты прошоль моря и земли, То скажи -- о чемъ тебя спрошу я!» И въ отвътъ промолвилъ делибаша: «Ты скажи мив, Марко-Королевичь, Что съ тобой такое приключилось?» - «Не встръчаль ты гдъ-нибудь арапа На пути съ красавидей-молодкой?» - «Много я земсль пробхаль, Марко; На пути-дорогѣ отъ Стамбула, Заходя въ корчму на ночевую — То была тридцатая ночевка — Встрѣтилъ я какого-то арапа; Везъ съ собой онъ сербскую красотку, И на взглядъ, какъ-будто, Марковицу. Да за чемъ ты ищень Марковицу? Развѣ ты въ землѣ своей не властенъ? Развѣ ты другой жены не сыщешь? Въдь жена твоя давно искала И нашла себѣ другого мужа. Знаешь что: вернись со мною, Марко, Присмотри за выоками моими, Помоги погонщикамъ при мулахъ, Помоги развьючить и навьючить!» Повернувъ, путемъ-дорогой фдутъ И подъ часъ она торонитъ Марка, Бьёть его порой тройчаткой плетью, Бьётъ она, торопитъ, наступаетъ

To the second of the configuration of the configura

Иногда на пятки мужу Марку, Такъ что кровь изъ пятъ его сочилась. Вотъ они добрались до Ипрока, Подошли уже къ селу Плетвару И спросиль туть грозный делибаша: «Знаешь, что тебя спрошу я, Марко! Еслибъ ты увидёль Марковицу, Могь ли бъ ты узнать ее?» И Марко Отвѣчаль на это делибашѣ: «Знаешь что, могучій делибаша, Не сердись ты на отвътъ правдивый: Только ты къ землѣ опустишь очи, То какъ разъ похожъ на Марковицу, Если жь ты на небо смотришь, вфрь миф --Никого страшнъй тебя не зналъ я.» Лишь они подъёхали къ Плетвару, Какъ съ коня спрыгнула Марковица И, спрыгнувъ, сказала мужу Марку: «Что, узналь ты, Марко, Марковицу?» - «Богъ простить тебя за всѣ побои И за плеть проклятую — тройчатку!» Вотъ пошли они въ свою свътлицу, Все добро изъ выюковъ выбирали, Все добро, добытое въ Солунъ.

М. Петровскій.

14.00

#### ИСПОВЪДЬ МАРКА-КРАЛЕВИЧА.

Занемогъ — и не на шутку — Марко; Пролежаль онъ на одръ три года И ничто ему не помогало. И ему старушка мать сказала: «Милый сыпъ, мой ненаглядный Марко! Не Господь послалъ тебъ страданье --Боленъ ты, мой сынъ, отъ прегръшеній. Позову поповъ я, милый Марко: Имъ въ грехахъ покайся, сынъ мой милый, Не тая предъ ними прегръщеній.» Позвала она поповъ къ больному, И пришло ихъ девятеро къ Марку, И входя они ему сказали: «Во грѣхахъ своихъ покайся, Марко!» И сказаль имъ Марко-Королевичъ: «Ахъ, отцы духовные, не мало На душѣ моей грѣховъ тяжолыхъ! Погубиль я много душь невинныхь; Но еще есть гръхъ, и самый тяжкій:

Какъ я быль еще въ Землъ Аранской, Бились мы съ арапами удачно; Да случись какая-то старуха: Подала она лихой совъть имъ. По ея проклятому совъту Изъ ножонъ они достали сабли И по всей землѣ ихъ раскидали — И тогда мы безъ коней остались: Всѣ они порѣзали копыта: И живьёмъ насъ побрали арапы, А побравъ, въ темницы побросали, Изъ теминцъ на казнь лишь выводили. Девять леть я просидёль въ темнице; Взаперти не зналь бы я, не въдаль, Какъ живутъ на вольномъ свътъ люди, Нп зимы, ни лъта я не зналъ бы... У царя аранскаго въ то время Дочь была любимая, девица. И всегда, какъ наступало лъто, Приносила мит цвтовъ царевна, Говоря: «возьми себѣ ихъ, Марко, Въ знакъ того, что лѣто настунило.» А когда зима смѣняла осень, Приносила снъгу миъ царевна, Говоря: «возьми комочекъ снѣгу Въ знакъ того, что ужь зима настала.» Думаль я: что сдёлать, чтобы выйдти Изъ моей темницы пенавистной? Обмануль я дівушку арапку. «Если бъ ты — я говорю аранкъ — Если бъ ты меня освободила, На тебѣ бы я тогда женился.» Поддалась словамъ монмъ аранка: Изъ тюрьмы пустила на свободу. Дождалась она поры удобной, Какъ отецъ ея быль на охоть; Трехъ лихихъ коней взяла аранка, Трехъ коней навьючила казною. На коня къ себъ я взяль арапку; Понеслись мы съ ней Приленскимъ полемъ. Встали мы у чистаго колодца, Чтобы тамъ хлебнуть воды студёной. Я взглянуль въ то время на арапку, А у ней лицо черно какъ уголь, Зубы лишь бёлёли при улыбкё. Стало мнѣ и тяжко и противно... Саблей снесъ я голову аранкъ. Каюсь я въ великомъ прегрѣшеныи. И зачёмъ я погубилъ аранку, 🤌 Для чего ее домой я не взяль Не привезъ ее къ своей старушкѣ?

Pager della

Какъ сестра, она со мной жила бы, И грѣха я на дуну бы не взялъ! Взаперти въ своей сырой теминцѣ Я не зналъ что день, что ночь, не зналъ бы Ни зимы, ни лъта безъ арапки; И она меня освободила; А за-то я смертью отплатиль ей. Воть грѣхи мон, отцы святые!» Подиялись священники собориъ И читать Евангеліе стали, Стали пъть молитвы покаянья И три дня, три ночи цёлыхъ иёли. И сошоль — спустился сонъ на Марка; А когда отъ сна онъ пробудился, Могь присесть ужь на одре болезни. Съ той поры все оправлялся Марко Съ каждимъ днемъ до дня выздоровленья.

М. Петровскій.

V.

## МАРКО-КРАЛЕВИЧЪ И МАДЯРИНЪ ФИЛИППЪ.

Сель Краль-Марко, сель за ужинь, Вивств съ матерью своею, И подъ усъ себф смфется. Мать сказала Крало-Марку: «Что ты, Марко, все смвешься? На смёхъ старость подымаешь? Аль смёшонь тебё мой ужинь? Иль вино мое не сладко?» Отвъчаетъ ей Краль-Марко: «Я смѣюся не на ужинъ, А смѣюся на мадяра, На мадярина Филиппа: Часто, мелко мнѣ онъ пишетъ, Мелко иншеть, въ гости просить — Погулять, повеселиться И борьбою побороться.» Отвѣчаетъ мать Краль-Марку: «Охъ, не взди, сынь мой милый, Охъ, не взи къ злымъ мадярамъ! Погубиль Филиппъ мадяринъ Сорокъ молодцовъ болгарскихъ И увель ихъ жонъ съ собою.» Только Марко не послушаль, Не послушаль этой рѣчи, Всталь, собрался и повхаль. Какъ прівхаль онъ къ мадярамъ,

Видить: рѣчка протекаеть Передъ избами мадяровъ, Подлё рёчки сорокъ илённиць Полотно стирають бёло, А съ высокаго забора Смотрять, воткнуты на конья, Удалы башки болгаровъ, Что мужей тёхъ горькихъ илённицъ. Опросиль тёхъ плённиць Марко: «Гдѣ у васъ Филиппъ мадяринъ?» А онъ ему сказали:/ «Что тебѣ Филпинъ мадяринъ? Провзжай ты лучие мимо. Погубиль Филишть мадяринь Сорокъ молодцовъ болгарскихъ. Видишь головы на коньяхъ: Это головы болгаровь, Что мужей ли нашихъ милыхъ. Видишь этотъ бѣлый камень: Онъ его одной рукою Поднимаеть и бросаеть.» Марко тронуль тихо лошадь, Подняль съ земи бѣлый камень И его далеко бросилъ. **Бдеть Марко**, **Бдеть Марко** Прямо къ терему Филиппа, Видить: заперты ворота; Марко толкъ ногой въ ворота — И ворота отворились. Онъ во дворь широкій ѣдетъ, И мадярина онъ кличетъ, Но выходить не мадяринь, А пригожая мадярка. «Гдѣ Филиппъ?» спросилъ Краль-Марко; А мадярка отвѣчаетъ: «Пьёть вино въ сухихъ подвалахъ.» Марко слёзъ съ коня лихого И съ руки у той мадярки Сняль заиястья золотыя И за пазуху засунуль. На коня садится Марко И повхаль и повхаль Онъ къ мадярину Филиппу. Какъ Филиппъ увиделъ Марка, Налиль чарку, нодаль Марку; Марко вышиль чарку разомь, И мигнуль, чтобы онъ налиль, Да не въ ту бы налилъ чарку, А ужь въ маркову ендовку: Девять мфръ брала ендовка. Налиль тоть ендовку Марку;

Марко взялъ ее и подалъ Самому тому Филиппу, Но не могъ Филиппъ мадяринъ Олодъть и половины. Наливаетъ Марко снова И мадяркины запястья Изъ-за пазухи вынаетъ И кладетъ передъ Филиппомъ. Какъ увидёль ихъ мадяринъ, Какъ сказалъ ему Краль-Марко, Чтобы выкупиль запястья — Булаву мадяринъ вынулъ И на бой зоветь Краль-Марка; А Краль-Марко отвѣчаетъ: «Погоди, Филипиъ мадяринъ; Лай допить: не жаль ендовки, Жаль вина недопитого.» Какъ махнетъ ендовкой Марко, Да какъ хлопнетъ онъ Филиппа, Ажно вбиль въ сырую землю. Самъ давай хватать мадярокъ: Нахваталь ихъ цёлыхъ сорокъ, И въ Болгарію пофхаль. Подъёзжаеть Марко къ дому; Пыль клубится по дорогъ. Мать его дворомъ проходитъ, Мать проходить, слёзы ронить, Говорить своей невъсткъ: «Полонилъ Филиппъ мадярпнъ, Полониль онъ Краля-Марка; Посмотри, сюда опъ ѣдетъ, Полонить и насъ съ тобою.» Не быль то Филиппъ мадяринъ А удалый быль Краль-Марко, Вель мадярокъ полонепныхъ, Велъ мадярокъ цёлыхъ сорокъ.

Н. Бергъ.

VI.

# марко-кралевичъ и филиппъ соколъ.

Похвалялся Филинив Соколь, Какъ вечорь за столь садился, Похвалялся предъ женою, Предъ своею Соколихой, Что убъёть онъ Краля-Марка — Не убъёть онъ Краля-Марка, А возьметь къ себъ въ холопы,

Дворъ мести ему широкій И ребять мальчишекь няньчить. Услыхала эти рѣчи, Услыхала Самодива, Самодива горна дива, И взвилась и полетъла Ко дворамъ широкимъ Марка, На его хоромы сѣла, Да какъ взвизгнетъ Самодива, Самодива горна дива: «Гой ты, гой еси, Краль-Марко, Побратимъ ты мой любезный!» Говорила Самодива: «Побратимь ты мой любезный! Похвалялся Филиппъ Соколъ, Какъ вечоръ за столъ салился, Похвалялся предъ женою, Предъ своею Соколихой, Что убьёть онъ Краля-Марка, Не убъётъ — возьметъ въ холопы, Дворъ мести ему широкій и ребять мальчишекъ няньчить.» Разсердился крѣпко Марко, Разсердился, прогивнился, Взяль пошоль онь лошадёнку Неучоную, плохую, Что узды совсъмъ не знала. Въ чистомъ полѣ не бывала. Марко сѣлъ на лошадёнку, Въ поле чистое пустился; Какъ заскачетъ, какъ запляшетъ Лошадёнка та подъ Маркомъ, Ажно пыль взвилась клубами. Туть повхаль въ путь Краль-Марко, Въ путь-дорогу чистымъ полемъ, Въ путь повхалъ и прівхалъ Къ дому Сокола Филиппа. «Выходи, Филиппъ ты Соколъ. Выходи со мной бороться.» Какъ услышалъ Филиппъ Соколъ Зычный голось Краля-Марка, Вышелъ къ Марку Филипиъ Соколъ, Ворона коня выводить, Выёзжаеть съ Маркомъ въ поле, Чтобъ по-биться, по-бороться И въ борьбѣ другъ друга ранить. Долго бились и боролись, Одольть Филиппа Марко, Говоритъ Фидиппу Марко: «Гой еси ты, Филиппъ Соколъ, Я возьму тебя въ холопы,

А жену твою въ холопки, А ребять твоихъ въ холопство.» Отвъчаетъ Филиппъ Соколъ: «Гой ты, гой еси, Краль-Марко, Не бери меня въ холопы, Лучше голову ссѣки миѣ, Погуби мнѣ Соколиху И лътей моихъ париншекъ,» Говорить Филиппу Марко: «Гой еси ты, Филиппъ Соколъ! Не хвалился бы ты лучше, Не хвалился бъ, не грозился, Что убъёшь ты Краля-Марка. Мнѣ не надо Соколихи И лътей твоихъ париншекъ. Только ты одинь мив нужень: Девять льть служи мнъ върно, И мети миъ дворъ широкій.» Ухватиль его Краль-Марко И отвель его Краль-Марко Ко дворамъ своимъ широкимъ. Гой еси ты, Филиппъ Соколъ, Филиппъ Соколъ, злой мадярипъ!

Н. Бергъ.

VII.

# марко - кралевичъ отыскиваетъ своего брата.

Какъ собраль къ себѣ Краль-Марко, Какъ собралъ къ себѣ всѣхъ бановъ ъсть и пить и веселиться — Всякій пачаль похваляться Добрымъ братомъ иль сестрою, А Краль-Марко похвалялся Все конемъ своимъ удалимъ. Осердились гости Марка: «Похвалялись мы -- кто братомъ, Кто сестрою, а Краль-Марко, А Краль-Марко конскимъ мясомъ.» Осерчаль на то Краль-Марко, Опросиль онъ мать родную: «Родила ль еще ты на свътъ Добра молодца такого, Какъ меня ли Краля-Марка?» Мать кралёва отвѣчаеть: «Быль другой такой, какъ Марко, Назывался онъ Андреемъ,

Да прошли туть злые турки, Злые турки, анатольцы, Взяли силою Андрея И ушли съ нимъ во-свояси.» Отвъчаетъ ей Краль-Марко: «Гой еси ты, мать родиая, Ты наполни, ты наполни Вьюки золотомъ червоннымъ, Чтобы стало мив въ дорогу: Я пойду искать Апдрея.» Всталь Краль-Марко и повхаль Прямо внизъ къ Судину-граду. Сталь опъ сумраченъ и грозенъ, Грозенъ-сумраченъ какъ турка. Шоль народь градской въ мечети И Краль-Марко за народомъ. Турки кланялись въ мечетяхъ, Съ ними кланялся и Марко, А молился по болгарски. Вышли турки изъ мечети И Краль-Марко съ ними вышелъ, И пошоль въ корчму къ корчмаркъ И сказаль ей: «дай випа мив, Дай вина мив па червонець.» А корчмарка отвъчаетъ: «Есть випо, да не на деньги, А на споръ, кто больше выпьеть.» Говорить опять Краль-Марко: «Съ къмъ же будеть мив поспорить?» Повела его корчмарка Къ мужу, именемъ Андрею; Заложили тутъ за Марка Шарца кралева лихого, За Андрея заложили Молоду его корчмарку: Кто напьётся пьянымъ прежде, Тотъ закладъ свой проиграетъ. Три дни ѣли, три дни иили — Марко перепиль Андрея; Говорить корчмаркѣ Марко: «Гой ты, гой есн, корчмарка! Собпрайся въ путь дорогу — И въ Болгарію поѣдемъ!» А корчмарка отвѣчаетъ: «Мапафинъ \*) ты некрещеный! У меня въ Землъ Болгарской Есть Краль-Марко, милый деверь: Онъ убьёть тебя гаура.» Говорить корчмаркѣ Марко:

<sup>\*)</sup> Азіятскій турокъ.

«Гой ты, гой еси, корчмарка! Воть онь деверь твой Краль-Марко!» А корчмарка отвѣчаетъ: .Тжошь, гяурь ты некрещеный! Я узнала бъ Краля-Марка!» Говорить опять Краль-Марко: «А почемъ бы ты узнала?» А корчмарка отвѣчаетъ: «Я слыхала отъ Андрея, Что Краль-Марко уродился Съ золотыми волосами.» Туть Краль-Марко шапку скинуль И какъ солнце заблистали Кудри Марка золотыя. Побъжала прочь корчмарка И давай будить Апдрея. А тёмъ временемъ Краль-Марко Приумылся, нарядился: Узнавались оба брата И за трапезу садились. Вли, вли, сколько съвли, Пили, пили, что есть силы, А напившись встали оба И въ Болгарію собрались. Вдуть, фдуть, много ль, долго ль, Говорить Андрей дорогой: «Гой еси ты, брать мой милый, Гдѣ бы миѣ воды напиться?» Говорить Краль-Марко брату: «Здъсь воды тебъ не держать, Есть корчма по-край дороги, У лихого Кеседжін: Попытай, шумни корчмаркв — Пусть отпустить на червонець; Но съ коня, смотри, не слазій.» Тотъ побхаль, громко крикнуль: «Гой ты, гой еси, корчмарка! Дай вина мнѣ на червонецъ.» Говоритъ ему корчмарка: «Слѣзь съ копя, нанейся даромъ.» Какъ ту рѣчь Андрей услышалъ, Дался диву, слёзъ и началъ Пить вино, а Кеседжія Подскочиль къ Андрею сзади И подсъкъ его булатомъ. Долго ждаль Андрея Марко, Ждаль, пождаль, вздремнулось Марку; Какъ очнулся, молвить тихо, Молвить онъ своей золовки: «Гой ты, гой еси, золовка, Ты золовка дорогая!

Стибъ Андрей нашъ, не вернется: Сонъ дурной сейчасъ я видѣлъ, Что свалился на-земь волось Съ головы моей удалой.» Туть къ корчив подъбхаль Марко И кричитъ корчмаркѣ Марко: «Дай вина мнв на червонець.» Говорить ему корчмарка: «Слъзь съ коня, напейся даромъ.» Марко слѣзъ и вынулъ саблю, Изрубиль все Кеседжійство, А корчмарку сжогъ живую, И вернулся, и отвель онъ, И отвель вдову Андрея, Андриху молодую, Къ старой матушкѣ родимой.

Н. Бергъ.

VIII.

#### ОБИТЕЛЬ ВРАЧАРНИЦА.

Жили были двое добрыхъ братьевъ, Жили дружно, истинно по-братски; Стоворились вмёстё пожениться, Сговорились — оба поженились. А при нихъ жила сестра родная. Какъ сестру свою они любили! Ей они построили свътлицу; Въ той свътлицъ нъжили сестрицу. Чтобъ съ сестрой не разставаться, братья Не хотять ее и замужъ выдать. Думали-гадали злыя снохи, Какъ бы имъ управиться съ золовкой, Какъ бы братьевъ развести съ сестрою. У одной снохи быль сыпь — ребенокъ. Вотъ и сговорились тайно спохи: «Только братья выйдуть на охоту, Мы отворимъ сестрину свътлицу, Мы найдемь у ней въ карман'в ножикъ, Имъ заръжемъ своего младенца: Разведемъ мужей съ золовкой нашей.» И на чемъ сошлись и порешили Злыя снохи, то и совершили. Вышли братья какъ-то на охоту; Жоны ихъ тотчасъ пошли въ светлицу, Взяли у золовки фряжскій ножикь, Имъ дитя заръзали въ свътлицъ; Обагривши детской кровью ножикъ,

Положили ножъ въ карманъ золовкъ И свътлицу снова затворили; А золовка такъ и не проснулась. Занялась заря, настало утро — И съ охоты братья воротились, А ихъ жоны причитають, воютъ. Услыхали братья эти вопли, Обратились въ жонамъ: «Ахъ, молодки! Что такое съ вами приключилось? Отчего вы распустили косы? Али нътъ въ живыхъ золовки вашей?» - «Ахъ, мужья, одинъ Господь судья вамъ, Вамъ судья, да и сестрицѣ вашей! За любовь къ сестръ Онъ вась накажеть.» - «Что у васъ надълала сестрица?» Испугались, онвмвли братья, Какъ сказали имъ молодки-жоны, Что сестра убила ихъ малютку. И сказали братья: «быть не можеть, Чтобъ сестра такъ поступила съ нами, Чтобъ убила нашего малютку.» А собаки-жоны говорять имъ: «Ахъ, мужья, не върште вы? взгляньте, Отворите сестрину свътлицу, Посмотрите на свою сестрицу!» Идуть братья въ сестрину свътлицу, Потихоньку отворяютъ двери И къ сестръ своей любимой входять, Но ее не будять сразу: тихо, Кротко будять милую сестрицу. Вотъ она проснулась, испугалась, Говорить своимь любимымь братьямь: «Ахъ, мои любезные, скажите, Что за плачь такой у вась, родиме?» - «Ахъ, сестра, что сдълала ты съ нами! За любовь за родственную нашу, Ты убила нашего малютку.» Испугалась ихъ сестра, смутилась, Съ перепугу заклиналась Богомъ, Заклиналась, говорила братьямь: «Ахъ, мон родимые, что съ вами? Что такое вы мнѣ говорите?» - «Ну, сестра, ужь если ты невинна, Такъ достань ты намъ свой фряжскій ножикъ, Фряжскій ножикъ кровью омоченный... Такъ умри жь и ты насильной смертью!» Воть они сестру на дворъ выводять: Тамь она взмолилась милымъ братьямъ: «Ахъ, мои родные, погодите, Во дворъ не проливайте крови; Со двора меня вы уведите,

Отведите дальше, въ лёсъ зеленый, На поляну, гдф ростеть дятловникъ, Тамъ, гдъ видно дерево сухое, Тамь, гдё видёнь высохшій источникь.» Все о чемъ сестра просила братьевъ, Все они исполнили: въ зеленый Лѣсъ свели ее, нашли поляну, На которой всюду рось дятловникъ, Отыскали высохшій источникь, Отыскали дерево сухое. Тамъ сестра сказала братьямъ: «братья! Если я у васъ дитя убила — Никогда источникъ не пробъётся, Дерево сухое не прозябнеть И дятловникъ на всегда заглохнетъ; Если жь я невиниа передъ Богомъ, То сейчась источникь оживится, Дерево сухое отродится, Гдѣ дятловникъ — тамъ обитель будетъ.» Не усибла все она промолвить, Какъ предъ ними дерево прозябло, Закипълъ источникъ вновь водою. На полянъ вознеслась обитель. Туть сестра сказала братьямь: «братья! Всь, кто чьмъ теперь ни забольеть, Пусть идуть сюда за исцеленьемь; Если жь ваши жоны забольють, Девять леть имъ пролежать въ постеляхъ, Протереть имъ столько же постелей, Не найти имъ больше псцёленья; А придуть сюда къ монмъ останкамъ --Передъ ними храмъ святой замкнется И вода въ источникъ изсякнеть, И домой вы повернете съ ними. Понесете ихъ въ бользни пущей, Бросите ихъ на пути-дорогѣ; Воронья повыклюють имь очи, Разнесуть ихъ тѣло злые волки И костямъ ихъ больше не собраться. А младенецъ вашъ со мною будетъ. Ну, теперь меня убейте, братья: За любовь за родственную вашу Смерть моя отпустится вамъ, братья.» И сестру свою убили братья. Тамъ, гдф кровь страдалицы точилась — Очутилась церковь; тамъ, гдв нала Голова ея — алтарь явился; Тамъ, гдв пали слёзы неповинной -Вдругь пробился ключь воды цёлебной. Появился тамъ младенецъ мальчикъ — Въ ангела младенецъ превратился —

Каждый день служиль онь литургію; Немощные притекали къ храму, Притекали къ храму — исцёлялись. Воротясь домой, застали братья Злобныхъ жонъ своихъ уже больными; Девять льть больли злыя жоны, Пролежали столько же постелей — И ничто болъзнь не облегчало. Услыхавши какъ-то стороною, Будто где-то проявилась церковь Съ чудною врачующею силой, Исцылявшей тяжкіе недуги — Говорять больющія жоны, Говорять мужьямь своимь: «пронесся Слухъ, что будто проявилась церковь Съ чудною врачующею силой И съ ключемъ воды живой, целебной; Будто въ церкви той младенецъ-мальчикъ Ежедневно служить литургію; Будто въ церковь всё идуть больными, А домой здоровыми приходять. Если бъ насъ снесли вы къ этой церкви?» Взяли братья жонь своихь болящихь, Понесли ихъ къ церкви въ лъсъ зеленый: Тамъ нашли Врачарницу обитель, Отыскали ключь воды целебной, Услыхали пъніе младенца; Но едва приблизилися къ церкви,

Какъ предъ ними затворилась церковь, Тотчасъ смолкло пѣніе младенца И изсякъ потокъ воды целебной. Только туть и вспомнилося братьямь, Что сестра предъ смертью имъ сказала. И домой поворотили братья; Шли они неровною дорогой, Бросили дукавыхъ жонъ дорогой И сказали: «воть вамь наказанье! Вы у насъ сестру сгубили — пусть же Упадеть на вась ея проклятье!» И у жонъ ихъ вороны и галки У живыхъ выклевывали очи; Ихъ тела растаскивали волки, А душа въ тѣлахъ еще держалась. Снова братья на коней вскочили, Снова къ церкви въ лѣсъ поворотили; Передъ прахомъ сестринымъ склонившись, Говорили ей: «прости сестрица!» И сестра простила гръшныхъ братьевъ: Отворилась передъ ними церковь; Снова въ церкви пелась литургія. Оба брата иноками стали И остались навсегда при церкви. И стоить та церковь и понынѣ Въ радость всёмъ радеющимъ святыне.

М. Петровскій.

# **П. ХОРУТАНСКІЯ.**

١.

## женитьба короля матіаса.

Матьясь удалый женится На молодой Аленчицъ, Красавицъ невиданной, На королевив угорской. Не долго съ ней онъ тешится, Не долго — три денька всего: Ужь въ первый день спускается Къ Матьясу птица вѣщая, Щебечеть въсть печальную: «Сбери войска поспѣшнѣе, Иди къ границамъ Угорскимъ.» Въ отвътъ Матьясъ промолвилъ ей: «Нельзя въ походъ мнѣ двинуться: Не отдохнули воилы, И лошади не кованы, И сабли не наточены И ружья не заряжены.» Насталь второй по свадьбѣ день — И снова птица вѣщая Въ походъ зоветъ по прежнему; Матьясь отвётиль то же ей. Когда спустилась въ третій разъ Къ Матьясу птица вѣщая — Матьясъ готовъ въ походъ идти. Зоветь король Аленчицу, Свою супругу милую, И говорить Аленчиць: «Въ походъ я долженъ двинуться, Въ походъ къ границамъ Угрін. Тебѣ придется, милая, Немного покручиниться! Считай почаще золото, Посматривай на криности;

Но не гуляй ты по саду, Чтобъ не попасться турчину!» Матьясь коня любимаго Беретъ, летитъ изъ города, Летить къ границамъ Угорскимъ. Матьяса ждали воины, Шатеръ ему устроили: Онъ прибылъ — и раздалися Далеко крики радости, И турки ихъ услышали. Матьясь въ турецкомъ лагерѣ Съ булатной саблей носится: Махнетъ булатной саблею — И девяти головушекъ Враги недосчитаются. И снова по поднебесью Летаетъ птица въщая: Вокругъ шатра проносится Три раза — и на яблоко, На золотое яблоко Шатра опа спускается, Щебечеть въсть печальную: «Съдлай коня удалого! Ты о другихъ заботишься; Чужіе страны міряя, Забыль свою сторонушку; А тамъ твоя Аленчица Въ турецкій плёнъ попалася: Разъ турки къ вамъ пріфхали, Аленчицу похитили.» Матьясь отвѣтиль вѣстищѣ: «Чемь весть свою докажемь ты? Нельзя меня испытывать, Шутя: винтовкой мѣткою Я правды допытаюся!» — «Зачѣмъ тебя испытывать! Возьии меня въ заложницы,»

Легко, какъ штичка вольная Съ земли на вътку прыгаетъ, Матьясь взлетель на борзаго — И вотъ понесся по полю, Быстрве, легче облачка, Вь свой замокъ крфпкій, каменный, Въ свои палаты свътлые. А всѣ его домашніе Спѣшатъ на встрѣчу съ воплями, Со вздохами, съ рыданіемъ. Матьясъ сказалъ горюющимъ: «Не бойтеся: воротится Къ вамъ королева въ скорости.» Онъ туркомъ одъвается: Береть онь саблю свётлую, На саблѣ лента алая, Подъ платьемъ крестъ онъ вѣшаетъ, Беретъ коня удалаго. Несется конь, подковами Взбиваетъ пыль песчаную И сыплеть искры яркія; Черезъ границы Угрін Летить далеко въ Турцію. Среди далекой Турціи Ростуть три липы старыя: Подъ первой кони ставятся И къ пляскъ турки рядятся; А подъ второю линою Торгують бѣдной раею; Подъ третьей — пляшуть весело. Матьясь, сидвышій сь турками, Спросилъ пашу турецкаго: «Почемъ вы раю цѣните?» Паша турецкій весело Отвътилъ: «цъны разныя: Есть рая по червонному, Есть рая и по талеру; А для того и задаромъ, Кто можеть съ нами мърпться Съ успѣхомъ въ молодечествѣ!» Полёзъ въ карманъ за золотомъ Король Матьясъ, и, вынувши Червонецъ, по столу пустиль; Червонець цёлыхъ три раза Обходить столь и падаеть Передъ пашой. Увидѣвши Червонецъ этотъ, съ радостью Паша замѣтилъ: «золото Чекана всёмъ извёстнаго Матьяса, краля Угріи.» Матьясъ на это холодно

Пашъ отвътилъ: «истина! Я самъ его, голубчика, Убиль и добыль золото!» И, знакъ подавши музыкѣ, Идеть онь выбрать девушку. И выбраль опъ Аленчицу, Аленчицу любимую; Другъ другу руки подали И въ пляску вмигъ пустилися. И кажеть онъ ей перстень свой; Она въ отвътъ: «желанный мой! Давно я дожидалася Тебя, ждала — боялася. Мнѣ льстили всѣ невѣрные... Теперь пусть гладять бороды.» Матьясъ отвѣтиль: «не о чемъ Теперь, мой другь, кручиниться! Когда еще мы сдѣлаемъ Кружокъ и поравняемся Съ конемъ монмъ, въ мгновеніе Я взброшу на съдло тебя; Поскачемъ мы, но помни же: Какъ только вправо буду я Крошить невфрныхъ саблею, Такъ ты на лево склонишься.» Опять плясать пускаются, И только поровнялися Съ конемъ своимъ, въ мгновеніе Къ коню они бросаются И къ Савъ мчатся молніей. И турки, осмотръвшися, Толной за ними гонятся; Паша турецкій бороду Поглаживаеть съ шутками: «Мнѣ то-же доводилося Въ плъну у нихъ посиживать! За это снимемъ голову Матьясу, а Аленчица На долю мит достанется.» Матьясь на объ стороны Сѣчетъ невѣрныхъ саблею, И также въ объ стороны Супруга уклоняется. Мелькаеть сабля молніей — И какъ снопы за жницею Ложатся следомь по полю, Рядами разстилается Трава, косцомъ скошонная — Такъ за Матьясомъ падаютъ Рядами турки мертвые. И, доскакавъ до кузницы,

Онъ кузнецу приказываль: «Послушай! ты вѣдь славишься Турецкой ковкой лошади: Раскуй коня немедленно, И перекуй на изворотъ — Передній шинъ назадъ поставь!» Кузнецъ коня матьясова Перековалъ наизворотъ. Матьясь рукою левою За ковку платить, правою Онъ сносить турку голову И гонить въ Саву быструю Коня лихого, върнаго. Прыгнувши въ Саву быструю, Заржаль ретивый, знаючи --Что онъ несеть въ отечество Матьяса и Аленчицу; И ихъ чрезъ Саву быструю Онъ вынесъ прямо въ Угрію.

М. Петровскій.

П.

#### АНСЕЛЬМЪ.

Въ свой садъ пошла она гулять — Душистыхъ, алыхъ розъ нарвать, Букетъ для милаго связать.

И сорвала она: цвѣтокъ Душистой розы, ноготокъ И розмариновый листокъ.

Букетъ въ рукахъ ея дрожитъ: Слезами скорби онъ омытъ И чорной лентой перевитъ.

«Ансельмъ! въ живыхъ ты, или нѣтъ, Услышь далекій мой привѣтъ! Спѣши: готовъ тебѣ букетъ!»

Часы одиннадцать ужь бьють — И другь желанный туть, какь туть, Стучится въ прежий свой пріють.

«Въ живихъ ли, другъ мой, или нѣтъ, Сиѣшу къ тебѣ на твой привѣтъ — Припять обѣщанный букетъ!» Она въ свой домъ его ввела, Руками крѣпко обвила И въ поцалуѣ замерла.

Сивта собраться какъ-нибудь, Она сивтить въ далекій путь, Чтобъ послв съ милымь отдохнуть.

И конь съ влюбленною четой Летитъ пернатою стрѣлой, Взмѣтая къ небу прахъ густой.

И вотъ съ возлюбленной своей Ансельиъ несется средь полей — И говоритъ тихонько ей:

«Послушай, мой бъздънный другъ! Тебъ въ пути грозитъ испугъ: Сейчасъ на мысль мнъ вспало вдругъ —

«Что часто въ здёшией сторонѣ, При свѣтѣ звѣздъ и при лунѣ, Мертвецъ блуждаетъ на конѣ!»

— «Чего бояться, милый мой? Я тау смтло— я съ тобой... Да синдетъ къ мертвому покой!

«При свътъ мъсяда и звъздъ Короче дальній переъздъ, Среди пустынныхъ этихъ мъстъ.»

Конь мчится — иламя и краса... Мелькають долы и лѣса; Въ звъздахъ сіяють небеса.

И снова молвитъ онъ: «мой другъ! Тебѣ въ пути грозитъ испугъ: Сейчасъ на мысль мнѣ вспало вдругъ —

«Что часто въ здѣшней сторонѣ, При свѣтѣ звѣздъ и при лунѣ, Мертвецъ блуждаетъ на конѣ!»

— «Чего бояться, милый мой? Я ѣду смѣло — я съ тобой... Да снидеть къ мертвому покой!

«При свътъ мъсяца и звъздъ Короче дальній переъздъ, Среди пустинныхъ этихъ мъстъ.» Конь мчится — пламя и краса... Мелькають долы и лъса; Въ звъздахъ сілють небеса.

И въ третій разъ онъ молвить: «другь! Тебѣ въ пути грозить испуть: Сейчасъ на мысль мнѣ вспало вдругъ —

«Что часто въ здѣшней сторонѣ, При свѣтѣ звѣздъ и при лунѣ, Мертвець блуждаетъ на конѣ!»

— «Чего бояться, милый мой? Я ѣду смѣло — я съ тобой... Да синдеть къ мертвому покой!

«При свътъ мъсяца и звъздъ Короче дальній переъздъ, Среди пустынныхъ этихъ мъстъ.»

Конь мунтся — пламя п краса ... Мелькають долы и лѣса, Въ звѣздахъ сіяють небеса.

Къ подножью чорнаго креста Примчалась юная чета... Кругомъ кладбище — пустота...

Могила вскрылась подъ холмомъ: Ансельмъ вошолъ въ свой тъсный домъ И вновь улёгся въ домъ томъ.

Она къ могилъ подползла, Ее слезами нолила, Припала къ ней — п умерла.

М. Петровскій.

111.

## преступникъ.

Въ ночь осеннюю, глубокую Взяли бѣднаго меня, И, связавши крѣпко па крѣпко, Посадили на коня.

До тюрьмы по полю чистому Мчался конь какъ только могъ;

Тамъ былъ сброшенъ я пандурами И посаженъ подъ замокъ.

Въ подземель томъ губительномъ Было царство в томы: Да избавитъ Богъ преступника Отъ неволи и тюрьмы?

Солнце, мѣсяцъ, звѣзды яркія, Хоть бы разъ на васъ взглянуть? И на Божій свѣтъ я выглянулъ, Отправляясь въ дальній путь:

Снова по полю далекому Волокли меня— везли, Съ колесницы сняли траурной, На подмостки привели.

Тамъ толны народа празднаго Собралися посмотрѣть На преступника несчастнаго, На позоръ его и смерть.

Вотъ примъръ вамъ, други, недруги! Не живите, братцы, такъ: Не живите въ споръ съ совъстью, Такъ-какъ прожилъ я бъдпякъ!

Вотъ священникъ кончилъ исповѣдь И палачь передо мной... Хочешь, пѣтъ ли — а приходится Познакомиться съ петлёй...

Лишь сороки бѣлобокія Стануть вкругь меня летать, Кудри длинные, измятые Будуть холить и чесать.

Пусть слетятся злые вороны, А не ангелы съ небесъ, И растащатъ тъло гръшное, Унесутъ въ дремучій лъсъ!

Пусть растащать тёло грёшное, Только, Господи, подай Мирь душё безсмертной въ вёчности И прими въ свой свётлый рай!

М. Петровскій.

IV."

#### СИРОТКА ЕРИЦА.

«Встань, вставай же, Ерица! Что воловъ не гонишь ты Со двора на пастбище!» - «Подожди ты, матушка, Нъть еще заутрени, Не пропъль пътухъ еще!» — «Встань, вставай же Ерица! Что воловъ пе гонишь ты Со двора на пастбище!» Тотчасъ встала Ерица -И воловъ гнала она Со двора на пастбище. «Здѣсь, волы, паситеся! Забѣгу я къ матери На кладбище тихое... Отворись, сыра земля На могилъ матери: Все тебѣ я выскажу, Свое горе выплачу!» И могила вскрылася; Ерица заплакала, Говорила матери: «Матушка родимая! Миъ досталась мачиха Злая, нелюбимая: Не звонять къ заутрени, Не поётъ пътухъ еще, Будитъ меня мачиха Гнать воловъ на пастбище; При тебѣ лежала я На постелъ прибраной До восхода солнышка. Матушка родимая! Мит досталась мачиха Злая, нелюбимая: Хлѣбъ печетъ — зола одна, Посолить — нескомъ однимъ, Рѣжетъ хлѣбъ жалѣючи Ломотками тонкими — Все сквозь нихъ видивется — Да и то съ упреками. Ты кормила хлѣбушкомъ Бѣлымъ, не жалѣючи, Хльбъ тотъ масломъ мазала, Подавала съ радостью. Матушка родимая! Мнѣ досталась мачиха

Злая, нелюбимая: Станетъ ли расчесывать Косу мою длинную -Растеребить до крови; Ты любила, матушка, Косу мив расчесывать Тихо, гладко, съ ласкою. Матушка родимая! Мнѣ досталась мачиха Злая, пелюбимая: И постель не стелетъ мив, Не взобьёть, какъ следуеть; Не подушку мягкую --Тёрнъ кладеть мнв въ головы, Одъяло жосткое Все пескомъ посыпано; Ты взбивала, матушка, Каждый день постель мою. Матушка родимая, Я ужь не вернусь домой!» Говоритъ покойница Изъ могилы Ерицѣ: «Перебейся, Ерица! Уповай на Господа!» - «Матушка родимая! Не пойду я къ мачихѣ: Я съ тобой остануся, Лягу въ землю чорную!» Опускалась Ерица На могилу матери, Опускаясь, молвила: «Лучше мать покойница, Чѣмъ живая мачиха!» Только это молвила И съ душой разсталася.

М. Петровскій.

V

# молодая бреда.

Бреда встала, чуть день загорёлся; Она ходить по двору, бродить; Отперла высокое окошко, На равнину внизь поглядёла. Какъ взглянула на ровное поле, Видить мгла сбирается надъ нолемь. «Встань-ка, встань, моя мать дорогая! Разскажи скорёе, растолкуй мнв:

Отъ воды ли та мгла иоднялася? Отъ горы ли она отъ высокой? Али тучу, полную градомъ, Изъ подъ неба къ намъ буря пригнала?» Мать печально съ ностели вставала, Милой дочери своей говорила: «Не съ воды та мгла поднялася, Не съ горы она, не съ высокой, И не тучу, полную градомъ, Изъ подъ неба къ намъ буря пригнала: Это — коней турецкихъ дыханье; По землъ идеть оно мглою. Ихъ полна зеленая равнина. По тебя прівхали турки. Отчего же ты такъ побледнела?» Отъ испугу Бреда побледнела, А оть горя чувства потеряла. «Что скажу я тебѣ, моя мати: Не давай меня за-мужъ за чужого! Турокъ золъ, а свекровь еще злѣе: Слухъ идетъ по цёлому краю, Что на свътъ нътъ ея хуже. Восемь жонъ у сына уморила, И меня уморить захочеть: Опопть ва вина какима зельема, Изведеть, отравить меня хлѣбомь.» - «Ты послушай, дитя дорогое, Что скажу я тебъ на это: Какъ захочеть свекровь опошть-то, На зеленую траву впно вылей, Опрокинь на камень на сфрый, Изъ котораго делають известь; Поднесеть она хлѣба да съ ядомъ, Ты отдай его щенку молодому.» Какъ застонетъ Бреда, заплачетъ, Своей матери такъ отвѣчаетъ: «Когда станешь приданое готовить, Станешь класть въ сундукъ мой дубовый, Ты возьми мой бёлый платочекь, Положи въ сундукъ его сверху: Прежде всъхъ мнъ его будетъ нужно, Завязать чтобы на сердцъ рану.» А еще Бреда говорила: «Что скажу тебѣ, милая мати! Какъ прівдуть сюда эти турки И на землю съ коней соскочать, Посади ты ихъ за столь нообъдать; Ты напой, накорми ихъ досыта. Какъ зачнутъ они напиваться, Станутъ спрашивать молодую Бреду, Тогда ты пошли за мной, мати,

И отдай меня злому турку!» Стала мать приданее готовить, Стада класть въ сундукъ свой дубовый, Какъ навхали турецкіе сваты И на землю съ коней соскочили; Мать за столь посадила ихъ объдать, Накормила ихъ, напоила. А какъ зачали сваты нашиваться, Еще стали проспть они Бреду. Скоро мать по нее посылала, Отдавала ее злому турку; За объдъ они ее посадили, Дорогое вино съ нею пили. Привели тутъ коня молодого; На коня того Бреда садится. Они скачуть по ровному полю, Только вьётся вслёдь мгла густая Отъ дыханья коней турецкихъ. На бъту брединъ конь спотыкнулся, Спотыкнулся, сфдло покачнулось; А въ съдлъ быль кинжаль запрятанъ — Бредъ въ сердие онъ воизился. Молодой женихъ съ коня сходить, Съ коня сходить, самь говорить сватамь: «Это мать моя сделала злодейка! Восемь жонъ у меня уморила, И теперь уморить хочеть эту; Безь нея я живъ не останусь!» Молодой женихъ продолжаетъ, Слугѣ малому приказъ отдаетъ онъ: «Что скажу тебь, слуга мой проворный: Ты ноправь сѣдло милой Бредѣ.» А слуга на отвѣтъ ему молвитъ, Говорить, жениху поперечить: «Кто недавно цаловалъ Бреду, Тотъ пускай и съдло поправляеть.» Жениха къ себъ Бреда подзываеть: «Женихъ милый, что тебь скажу я! Ты подп отопри сундукъ мой, Ты достань миж тамь былый платочекь: Завяжу я платкомъ этимъ рану.» А еще Бреда говорила: «Ты скажи мнѣ, женихъ ты мой милый, Далеко ль до города осталось?» — «Не горюй, дорогая Бреда! Скоро кончатся наши невзгоды: Воть ужь видна золотая стрелка, И серебряны видны ворота.» И спашать они по ровному полю, Будто птица въ воздухѣ несется, Только вьётся вслёдь мгла густая

Отъ пыханья коней турецкихъ. Какъ прівхали они въ бёлый городъ, То на землю съ коней соскочили; Ихъ свекровь во дворѣ дожидалась; Молодой она Бредѣ говорила: «Далеко по нашему краю О твоей красоть слухъ несется; Но лицо твое не столько румяно Какъ молва о немъ ходитъ по свъту.» Вотъ понть она молодую Бреду, Пирогомъ ее угощаетъ: «Станешь пить ты красныя вина, Разцвътетъ лицо твое румяпцемъ; Станешь всть пироговъ моихъ былыхъ, Снова будешь ты бёлёе спёгу.» Бреда пить вино не стала, На зеленую траву проливала, Опрокинула на камень на сфрый, Изъ котораго дълаютъ известь — И въ минуту трава ногоръла, И въ минуту камень распался; А пирогъ отдала собакъ — И собава окольла на мъстъ. Говорила Бреда свекрови: «Что скажу тебъ, немилая свекровка! Далеко по нашему краю О твоей слухъ несется о злости; Только злость твоя хуже гораздо,

Чёмъ молва о ней ходить по свёту. Восемь жонъ ты у сына уморила, И меня опонть захотёла, Въ пирогѣ подала мнѣ отраву.» Жениху Бреда говорила: «Ты послушай, что скажу тебь, милый! Гдѣ пріють для меня въ твоемъ домѣ? Гдь покой мой писанный — спальня? Гдѣ постель у тебя постлана мнь?» А свекровь говорить ей на это: «Никогда мит на мысль не вспадало, Чтобы гдф-нибудь быль такой обычай, Чтобы гдв молодая неввста Для себя бы покой попросила И постель бы свою посмотрѣла. Только есть у насъ такой обычай, Что невъста за печками смотрить.» Какъ повелъ женихъ ее въ спальню, Показаль онъ ей двѣ постели. Бреда въ бѣлую постелю ложилась, Развязала на сердцъ рану И въ последній разъ говорила: «Лейся, лейся, кровь, ты изъ сердца! Я пошлю тебя къ матери милой, Ей на память по мнъ отошлю я. Про меня ужь она не услышить И меня самоё не увидить.»

B. B.

# ПЪСНИ ЗАПАДНЫХЪ СЛАВЯНЪ.

# І. ЧЕШСКІЯ.

1.

лювушинъ судъ.

Гой, Влетава! что ты волны мутишь, Сребропѣнныя что мутишь волны? Подняла ль тебя, Влетава, буря, Разогнавъ съ небесъ широкихъ тучу, Оросивши главы горъ зеленыхъ, Размѣтавши глину золотую? Какъ Влетавъ не мутиться нынъ: Разлучились два родные брата, Разлучились и враждують крѣпко Межь собой за отчее наслъдье: Лютый Хрудошъ отъ кривой Отави, Отъ кривой Отавы златоносной, И Стяглавъ съ рѣки Радбузы хладной, Оба братья, Кленовичи оба, Оба Тетвы славнаго потомки, Попелова сына, иже прибыль Въ этотъ край богатий и обильный Черезъ три рѣки съ полками Чеха. Прилетела сизая касатка, Отъ кривой Отавы прилетела, На окошкѣ сѣла на широкомъ, Въ золотомъ Любуши стольномъ градъ, Стольномъ градъ, свътломъ Вышеградъ, Заронтала, зарыдала горько. Какъ сестра касатки той родная Эти рѣчи въ домѣ услыхала — Позвала княжну Любушу въ городъ

Учинить великую расправу, Звать на судъ ея обоихъ братьевъ И рѣшить ихъ дѣло по закону. Шлетъ пословъ княжна изъ Вышеграда Святослава кликать изъ Любицы, Отъ Любицы бѣлой и дубравной; Лютобора витязя, что правиль На холмѣ широкомъ Доброславскомъ, Гдѣ Орлицу пьётъ синяя Лаба; Ратибора съ Керконошъ высокихъ, Гдѣ дракона ярый Трутъ осилилъ; Радована съ Каменнаго Моста, Ярожира отъ вершинъ ручьистыхъ, Стрезибора отъ Сазавы злачной, Саморода сд Мжи среброносной, Кметовъ, леховъ и владыкъ великихъ, \*) И Стяглава и Хрудоша братьевъ, Что за отчину враждують крышко. Какъ собрадись лехи и владыки Въ Вышеградъ у княжны Любуши, Всякой сталь по сану и по роду. Къ нимъ тогда княжна въ одеждѣ бѣлой Вышла, свла на престолв отчемь, На престоль отчемъ, въ славномъ сеймъ. Вышли двъ разумныя дъвицы,

<sup>\*)</sup> Кметь — близкій человінь нь квязю, его совітнинь. Лехь — богатый владітель, правитель; оть нихь впослідствім произошли магнаты. Владыка — владітель небольшого участка, мелкій дворянинь. Изь нихь образовалось рыцарство и среднее дворянство. Лехи и владыки могли быть кметами, не переставая носить прежнее названіе.

Съ мудрыми судейскими рѣчами; У одной въ рукахъ скрижали нравды, У другой же мечь, каратель кривды; Передъ ними пламень правдовфстникъ, А за ними воды очищенья. Начала княжна такое слово Съ золотого отчаго престола: «Гой вы, кметы, лехи и владыки! Разсудите братьевъ по закону, Разсудите братьевь, что враждують Межь собой за отчее наследье. Вы скажите намъ святую нравду Отъ боговъ всеведцевъ присносущихъ: Вмёстё ль стануть безъ раздёла нравить, Иль на части равныя раскинутъ. Гой вы, кметы, лехи и владыки! Приговоръ мой разрѣшите нынѣ, Коли вамъ по разуму придется; А не то — законъ ноставьте новый: Да разсудить разлученныхъ братьевъ.» Поклонились лехи и владыки, И ношли про это разговоры, Разговоры тихіе межь ними, Въ похвалу ръчей княжны Любуши. Лютоборъ, что проживаль далече, На холмъ широкомъ Доброславскомъ, Всталь и началь къ ней такое слово: «О, княжна ты наша въ Вышеградъ, На златомъ отеческомъ престолѣ! Мы твое решенье разсудили; Прикажи узнать народный голось.» И тогда собрали но закону Давы-судын голоса народа, И въ сосудъ священный положивши, Лехамъ дали прокричать на въчъ. Радованъ отъ Каменнаго Моста Голоса народа неречислиль И ко всемъ сказалъ решенье сейма: «Сыновья враждующіе Клена, Оба Тетвы славнаго нотомки, Понелова сына, иже прибыль Въ этотъ край богатый и обильный Черезъ три рѣки съ нолками Чеха! Ваше дёло такъ рёшилось нынё: Унравляйте вмѣстѣ безъ раздѣла!» Всталь туть Хрудошь отъ кривой Отавы, Закинфла жолчь въ его утробф, Весь во гиввъ лютомъ онъ затрясся И, махнувъ могучею рукою, Заревѣлъ къ народу ярымъ туромъ: «Горе, горе молодымъ нтенятамъ,

Коль ехидна въ ихъ гитздо вотрется! Горе мужу, если онъ нонустить Унравлять собой женъ стронтивой! Мужу должно обладать мужами, Первородному ндетъ наслѣдье!» Поднялась Любуша на престолъ. Молвя: «кметы, лехи и владыки! Мой позоръ свершился нередъ вами — Такъ творите жь ныи судъ и нравду Межь собою сами но закону: Править вами не хочу я боль! Изберите мужа, да нрінметъ Власть надъ вами онъ рукой жельзной, А рукѣ моей, рукѣ дѣвичьей, Управлять мужами не подъ-силу!» Ратиборъ, что съ Керконошъ высокихъ, Всталь и къ сейму рѣчь такую началь: «Намъ не следъ нскать у немцевъ правды, По святымъ у насъ законамъ нравда: Принесли ту правду наши предки Черезъ три рѣки на эту землю.»

Н. Бергъ.

11.

СЕЙМЪ.

Всякъ отецъ надъ челядью владыка:
Мужи нашутъ, жоны шьютъ одёжу;
А умретъ глава, начальникъ дома —
Дѣти вмѣстѣ начинаютъ правитъ
И становятъ надъ собой владыку,
Что за нихъ всегда на сеймы ходитъ;
Вмѣстѣ съ нимъ для пользы братій ходятъ,
Ходятъ кметы, лехи и владыки.
Встали кметы, лехи и владыки;
Похвалили правду но закону.

Н. Бергъ.

Ш.

пъсня подъ вышеградомъ.

Гой ты, солнце ясно, Вышеградъ нашъ крѣпкій! Что стопшь высоко Твердою твердыней,

Твердою твердыней, Страхомъ супостату! Подъ тобою рѣчка Выстры волны катить, Подъ тобою рѣчка, Ярая Влетава. Близко той Влетавы, Той Влетавы чистой, Выросла дубрава — Лѣтняя прохлада. Весело тамъ пъсни Соловей заводить, Весело и смутно: Какъ его сердечко Скажеть и прикажеть. Ахъ! зачёмъ не пташка Я, не соловейка! Полетель бы въ поле: Тамъ, въ широкомъ полъ, Вечерами поздно Милая гуляетъ. Всёхъ объ эту пору, Всвхъ любовь тревожить; Всякое созланье Въ часъ вечерній просить У любви отрады. Такъ и я, бъдняга, Все тужу по милой. Сжалься, дорогая, Ты надъ горемыкой!

Н. Бергъ.

IV.

краледворская рукопись. \*)

1.

#### ОЛЬДРИХЪ И БОЛЕСЛАВЪ.

..... въ лѣсъ дремучій, Гдѣ владыки собирались вмѣстѣ, Семь владыкъ съ дружинами своими.

Выгопъ-Дубъ въ ночную темнеть прибыль, Со своими прибыль молодцами: Было съ нимъ сто воиновъ отважныхъ И у всёхъ въ ножнахъ мечи гремели; Сто мечей наточено булатныхъ, Сто десницъ могучихъ на-готовъ; Удальцы владык в в врно служать. Вотъ пришли они въ средину лъса, Стали въ кругъ; другъ-дружкъ руки дали, Разговоры тихіе заводять. Было время за-полночь гораздо, Утро строе ужь было близко. Выгонъ молвиль тихо князю Ольдрѣ: «Гой еси ты князь и воинъ славный! Богь вложиль въ тебя и мощь и кръпость, Въ буйну голову даль разумъ свътлый: Такъ веди жь насъ на полянъ свиръпыхъ! За тобой послёдуемъ мы всюду: Взадъ, впередъ, направо и налѣво, Гдѣ ты будешь въ ярой битвѣ биться. Ну зажти жь ты въ сердцѣ нашемъ храбрость!» Князь береть могучею рукою Длинный прапоръ: «Такъ за мною, братья, На полянъ, враговъ родного края!» Вследъ за княземъ двинулись владыки, Восемь всёхъ, и было съ ними войска Триста парней добрыхъ, да полсотни. Всѣ они собрались, гдѣ поляне Сонные, раскинувшись, лежали; Становились у опушки лѣса. Прага все еще во снѣ молчала; Паръ клубился надъ рѣкой Влетавой; А за Прагой ужь синъли горы И востокъ за ними загорался. «Въ долъ за мною, только тихо, тихо!» Вся дружина скрылась въ Прагѣ сонной, Спрятавши оружье подъ одёжу. На зарѣ пастухъ подходить къ замку И кричить, чтобъ отперли ворота. Услыхавъ его изъ замка, сторожъ Отвориль ворота чрезъ Влетаву. Пастырь всходить на мость, громко трубить; Ольдрихъ выскочилъ и съ нимъ владыки, Семь владыкъ и всякъ съ народомъ ратнымъ.

хлама и бумагъ временъ Жижки, открылъ руковись, которая впоследствіи сделялась извества подъ вменемъ «Краледворской». Эта руковись представляеть часть целаго значительнаго собранія древне-чешскихъ стихотвореній. Она сохранплась очень хорошо и чатается безъ особеннаго труда. Добровскій полагаетъ время явленія рукописи между 1290 и 1310 годами. Другіе говорять, что она явилась раньше.

<sup>\*)</sup> Честь открытія «Краледворской рукониси» принадлежить изв'єстному чешскому ноэту Вячеславу Вячеславовичу Ганк'в. Осенью 1817 года онъ отправился въ городъ Кралеве-Дворъ, съ цілію изслідованія древнихъ памятниковъчешскаго языка. Зд'єсь онъ познакомился съ капланомъ Борчемъ, который разсказаль Ганк'в, что въ склеп'є тамошней городской церкви находится много разныхъ древнихъ рукописей. Ганка немедленно пошоль туда и, среди всякаго

Бубны-трубы загремёли разомъ; На мосту завѣяли хоругви; Мость затрясся, какъ пошла дружина. Обуяль полянь внезапный ужась. Воть они оружіе схватили; Воть владыки стали съ пими биться; Но подяне скоро заметались И толпами бросились къ воротамъ, Убъгая отъ ръзни жестокой. Самъ Господь намъ даровалъ побъду! И одно встаетъ на небъ солнце — Яроміръ опять встаеть надъ пами! Разнеслась по цёлой Прагѣ радость, И кругомъ-то Праги разнеслася, По всему-то полетела краю, По всему ли краю оть той Праги.

2.

#### БЕНЕШЪ ГЕРМАНЫЧЪ.

Гой ты, солнце наше красно! Что съ лазоревыхъ высотъ Ныньче такъ печально свѣтишь Ты на бѣдный нашъ народъ?

Гдё нашъ князь? гдё людъ военный? Къ Отту, къ Отту всё ушли... Кто жь прогонитъ вражью силу Изъ отеческой земли?

Идуть и вицы длиннымъ строемъ — То саксоновъ злая рать; Отъ вершинъ Згор вльскихъ древнихъ Идутъ край нашъ воевать.

Злато-серебро сбирайте, Будьте щедры и добры: Скоро жечь придуть злодъи Наши хаты и дворы.

Все пожгли враги, побрали Злато-серебро изъ хатъ И стада угнали наши; Къ Троскамъ далее сившатъ.

Не тужите, добры люди: Встанетъ травушка въ поляхъ, Что саксопы притоптали, Проскакавши на коняхъ. Убпрайте же вѣнками Избавителю чело! Зелень выросла на нивахъ, Все по-старому пошло.

Скоро минеть наше горе: Бенешь Германычь пдеть, Биться на-смерть съ супостатомь Призываеть свой народь.

Вотъ собрались наши люди Подъ Скалой въ лѣсу густомъ, И пошли на бой кровавый Кто съ булатомъ, кто съ цѣномъ.

Бенешъ, Бенешъ передъ намп! Всѣ бѣгутъ во слѣдъ ему. «Горе нѣмцамъ!» Бенешъ крикнулъ: «Нѣтъ пощады никому!»

Закипѣли гнѣвомъ лютымъ Въ битвѣ обѣ стороны; Взволновалися утробы; Очи злобой зажжены.

Набѣжали другъ на друга И давай колоть и сѣчь: Коломъ колъ тяжолый встрѣченъ, Зацѣпился мечъ за мечъ.

Страшно рать на рать валила, Словно лъсъ ношоль на лъсъ; Отъ мечей летълн искры, Будто молнія съ небесъ.

Нивы стономъ застонали; Всполошило всёхъ звёрей, Всполошило вольныхъ пташегъ Средь лёсовъ и средь полей.

До вершины ажно третьей Слышно было жаркій споръ, Копья съ саблями трещали, Словно падаль ветхій борь.

Такъ стояли оба войска, Сѣвши крѣпко на пяту — И пришло отъ лютой битвы Тѣмъ п тѣмъ не въ-моготу. Въ гору Германычъ ударилъ; Что махнетъ мечомъ своимъ — Цълой улицей ложится Вражъя сила передъ нимъ.

И направо, и налѣво Такъ и стелетъ онъ народъ; Поднялся — и супостата Сверху камнями онъ бъётъ.

На широкій доль сбѣжали Мы опять съ холмовъ крутыхъ; Завопили нѣмцы, дрогнувъ: Мы пошли — и смяли ихъ!

3.

#### ярославъ.

Разскажу я славную вамъ повъсть О бояхъ великихъ, лютыхъ браняхъ; Собпрайте вы свой умъ да разумъ: Ныньче будеть вамь чего послушать! Тамъ, где править Оломуцъ землями, Невысокая гора поднялась; Называють гору ту Гостайномъ; На ея вершинъ христіанамъ Чудеса творила Божья Матерь. Долго, долго жили мы въ покоф; Было все кругомъ благополучно; Да поднялась отъ востока буря, А поднялась ради дщери ханской, Что за злато нёмцы погубили, За жемчугь, за дороги каменья. Дочь Кублая, красотой что мьсяць, О земляхъ на западѣ узнала, И узнала, что въ нихъ много люду: Собиралась въ дальнюю дорогу Поглядьть житье-бытье чужое. Съ нею десять юношей срядилось, Да еще двѣ дѣвы молодыя. Было все потребное готово. Туть они на быстрыхъ съли коней И свой путь по солнышку держали. Какъ заря передъ восходомъ блещетъ Надъ густыми темпыми лесами, Такъ блестъла дочь Кублая хана, Красотой блестела и нарядомъ: Золотой она парчей покрыдась, Лебедину шею обнажила,

Дорогимъ увѣщалась каменьемъ. Ханской дочери дивились пѣмцы, На ея сокровища польстились; Выжидать засёли на дороге -И въ лѣсу Кублаевну убили, Все богатство ханское побрали. Какъ про то услышаль ханъ татарскій, Что съ его Кублаевной случилось, Собираль несметныя онь рати, И пошоль, куда уходить солнце. Короли на западѣ узнали, Что Кублай готовится ударить, Перемолвились, набрали войско И пофхали на встрфчу къ хану; Становили станъ среди равнины, Становили, поджидали хана. Воть Кублай сбираеть чародвевь, Звъздочетовъ, знахарей, шамановъ, Чтобъ они рашили ворожбою, Будетъ ли, не будетъ ли побъда. Притекли толцами чародъи, Звъздочеты, знахари, шаманы; Разступившись, кругомъ становились, Положили чорный шесть на землю, Разломили на-двое, назвали Половину именемъ Кублая, А другую назвали врагами; Стародавнія зап'єли п'єсни. Туть шесты затьяли сраженье: Шестъ Кублая вышель цёль изъ бою. Зашумили въ радости татары, На коней садилися ретивыхъ — И рядами становилось войско. Христіане ворожбы не знали, А пошли на басурмановъ просто: Сколько силы, столько и отваги! Загремѣла первая тутъ битва: Задождили стрълы, будто ливень, Трескъ отъ коній, словно рокотъ грома, Блескъ мечей, что молнія изъ тучи. Обѣ стороны рубились крѣпко И одна другой не уступала. Вдругъ татаръ шатнули христіане И совсемъ бы смяли супостатовъ, Да пришли къ нимъ чародъи снова И шесты народу показали. Тутъ опять татары разъярились, Въ христіанъ ударили свирфпо И погнали ихъ передъ собою, Словно исы испуганнаго звъря. Здёсь шеломь, тамъ щить желёзный брошень:

Тамъ несется конь съ вождемъ убитымъ, Что ногою въ стремени повиснулъ; Зльсь одинъ вотще съ врагами бъётся, Тамъ другой помилованья проситъ. Такъ татары были крепки въ битве, Что налоги съ христіанъ собрали И два царства отняли большія: Старый Кіевъ да Новгородъ людный. Выростало горе на долинахъ; Весь народъ сходился христіанскій, Собпралось ихъ четыре войска; Звали снова басурмановъ къ бою. Въ этотъ разъ татары взяли вправо, Словно туча съ градомъ надъ полями, Что грозить богатымь урожаямь: Издалеча рати такъ шумѣли. Вотъ и угры сдвинули дружины И грозой пошли на супостата, Да напрасны мужество и храбрость, Молодецкая напрасна доблесть: Одольли дикіе татары, Разметали угорское войско, Цёлый край мечомъ опустошили. Христіанъ покинула надежда! Было горе, всёхъ горче горе. Милосердому взмолились Богу, Чтобы снасъ ихъ отъ татаръ свирвныхъ: «Господи! возстань въ своемъ Ты гнввв, Отъ враговъ Ты намъ защитой буди, Что совствъ сгубили наши души: Ръжутъ насъ, какъ ярый волкъ овечекъ!» Бой потерянь и другой потерянь. Въ Землю Польскую пришли татары, Полонили все, что было близко, Додрались до града Оломуца. Тяжкая бёда кругомъ вставала: Брали верхъ поганые татары. Бьются день, другой дерутся крѣпко; Никуда не клонится побъда. Вотъ невърныхъ рати разрослися, Будто тьма вечерняя подъ осень. Посреднив ихъ рядовъ нечистыхъ Колебались христіанъ дружины, Продпраясь ко святой часовив, Гдь свытился чудотворный образъ. «Ну, за мною, братья!» такъ воскликнуль, Въ щитъ мечомъ гремя, Внеславъ могучій, И хоругвь надъ головами поднялъ. Всѣ метнулись, какъ едино тѣло, На татаръ ударили жестоко, И, какъ пламень изъ земли, пробились

Вонъ изъ полчищъ нехристей иоганыхъ. На пятахъ они поднялись въ гору, У подошвы развернули рати, А въ долину стали вострымъ клиномъ. Туть покрылись тяжкими щитами, Справа, слѣва, и большія ники Взбросили на могутныя плечи Другъ ко другу: задніе переднимъ. Тучи стрёль летёли въ басурманство. Только ночь остановила битву, Разостлавшись по землѣ и небу; Темъ и темъ она закрыла очи, Что, враждой раскалены, горбли. Той порой, во мракъ, христіане Навалили подъ горою насынь. Какъ заря блеснула на востокъ, Зашумёли орды супостатовъ И кругомъ ту гору обступили: Не видать конца полкамъ несметнымъ! На коняхъ иные тамъ кружили И на длинныя втыкали ники Головы отъ труповъ христіанскихъ И носили предъ наметомъ ханскимъ. Собралися въ кучу всѣ ихъ силы, Къ одному они шатнулись боку И полъзли по горъ на нашихъ, Оглашая крикомъ всю окрестность, Ажно долъ и горы загудели. Христіане поднялись на насынь; Божья Матерь силу въ нихъ вложила: Натянулись ихъ тугіе луки, Ихъ мечи булатные сверкнули -Отстунили отъ холма татары. Разъярился людъ ихъ некрещёный; Закинтло сердце хана гнтвомъ. На три полчища разбился таборъ, Съ трехъ сторонъ облавили ту гору; Туть скатили христіане бревна, Двадцать бревень, сколько тамъ ихъ было, И за валомъ ихъ сложили въ кучу. Подбъжали къ насыпи татары, Въ облака ударились ихъ вопли И хотёли вражьи дёти насынь Раскидать, но бревна покатились: Какъ червей приплюснуло тутъ нехристь И еще давило ихъ въ долинъ. Тѣ и тѣ потомъ рубились долго, Только ночь остановила битву. Господи! Внеславъ сражонъ могучій И на землю съ насычи свалился. Одолѣло горе наши души,

Пзсушила жажда всф утробы, Языки съ травы лизали росу. Вечеръ тихъ былъ передъ ночью хладной, Послѣ ночь смѣнилась утромъ сѣрымъ. Смирно было въ станъ супостата. Разгорѣлся день передъ полуднемъ: Христіане надали отъ жажды, Рты свои сухіе отворяли, Хриплымъ голосомъ молились Девь, Истомленныя поднявши очи, Заломивши руки въ лютой скорби; Жалостно съ земли смотрѣли въ небо. «Намъ не въ мочь терпъть такую жажду, Отъ, нея не въ сплахъ мы рубиться! Кто не смерти, живота желаеть: Дожидайся милости татарской!» Такъ одни сказали, а другіе: «Лучше сгинуть отъ меча намъ, братья, Чёмь оть жажды на холмё издохнуть! Хоть въ плену бы намъ воды напиться!» «Такъ за мною жь! къ нимъ Вестонъ воскликнулъ: Коли такъ вы, братья, говорите, Коль измучились отъ жажды лютой!» Туть свиръпымъ туромъ на Вестона Вратиславъ ударилъ и за плечи Онъ потрясъ его рукою мощной: «Ахъ ты змъй, предатель окаянный! Погубить людей ты хочешь добрыхъ! Чёмъ бы милости просить у Бога, Ты зовешь ихъ въ мерзкую неволю. Не ходите, братья, на ногибель! Въдь ужь зной мы тяжкій пережили: Въ ярый полдень Богъ намъ сиды подалъ; Онъ еще подастъ, коль върнть будемъ. А такія річи непотребны Тѣмъ, кого зовутъ богатырями! Пусть мы сгинемъ здёсь отъ жажды лютой: Эта смерть отъ Бога будеть, братья! А мечамъ невърнымъ отдадимся: Руки сами на себя наложимъ. Неугодна Господу неволя: Смертный грфхъ въ яремъ идти охотой. Кто такъ мыслить — тотъ за мною, мужи, Тотъ за мною ко святой иконѣ!» Двинулись къ часови христіане: «Господи! возстань въ Своемъ Ты гнѣвѣ! Дай смирить намъ силы супостата, Выслушай моленіе Ты наше! Мы отвеюду стиснуты врагами: Изъ оковъ нечистыхъ насъ Ты вырви И увлажь росою намъ гортани!

И Тебя мы славословить станемъ! Сокруши Ты нашихъ суностатовъ, Да не придутъ нехристи во-вѣкѣ!» Глядь — ужь тучка въ раскаленномъ небъ! Дуютъ вътры, слышенъ рокотъ грома; Разостлались облака по небу, Мечутъ молнін на станъ татарскій, Страшный ливень рвы холма наполниль. Миновала буря. Идуть рати Изо всёхъ земель и странъ далекихъ, Къ Оломуцу въютъ ихъ хоругви; Тяжкіе мечи гремять у бёдерь; На плечахъ колчаны со стрелами, А на буйныхъ головахъ шеломы; Скачуть-пляшуть ретивые конп. Зазвенѣли вдругъ рога лѣсные, Бубны-трубы раздалися въ полъ: Закипъла яростная битва. Стало темно межь землей и небомь -И была последняя то схватка! Звонъ и стукъ пошолъ отъ сабель вострыхъ, Засвистели стрелы каленыя; Ломъ отъ копій, трескъ отъ пикъ тяжолыхъ, И молитвы посрединѣ битвы, Плачъ, тревога — и веселья много! Кровь лилась ручьями дождевыми; Что въ лесу деревьевъ, было труповъ. У того мечомъ разрубленъ черепъ, У того не стало рукъ по плечи, Тотъ съ коня валится черезъ брата, Тотъ врага, остервенясь, ломаеть, Словно буря на скалахъ деревья; У иного мечь торчить изъ реберъ, А тому отнесъ татаринъ ухо. Ухъ! кругомъ послышалися воили: Христіане сбиты, побѣжали; Гонять ихъ поганые татары. Но смотрите: Ярославъ несется, Что орель летить, могучій витязь; На груди его жельзный папцырь, А подъ нимъ отвага и удача; Подъ шеломомъ кринимъ разумъ быстрый, А въ очахъ пграетъ гнъвъ и ярость; Расходился, будто левъ косматый, Что, почуявъ запахъ теплой крови, Раненый, бѣжить за человѣкомъ. Такъ онъ мчался, лютый, на татарство. Чехи съ нимъ, что градъ изъ темной тучи. Онъ на сына ханскато нагрянулъ -И борьба межь ними закинела: Пиками тяжолыми сразились —

Да сломились пики у обоихъ. Ярославъ съ конемъ окровавленнымъ Ринулся, махнулъ мечомъ широкимъ И разнесъ Кублаича до брюха. Палъ Кублаичь бездыханнымъ трупомъ, Глухо звякнувъ на плечахъ колчаномъ. Басурмане всф оторонфли, Пометали саженныя конья — И кто могъ пустился по долинф Въ тф края, отколь приходитъ солнце. И враговъ татаръ не стало въ Ганф.

4.

#### ЧЕСТМІРЪ И ВЛАСЛАВЪ.

Князь Некланъ велитъ сряжаться Словомъ княжескимъ къ походу Противу Власлава. Собралися, встали рати, Собрались по слову князя, Противу Власлава.

Чванился Влаславъ нобѣдой Надъ Некланомъ, славнымъ княземъ, И вносиль огонь и мечь Онъ въ Неклановы пределы; И своимъ удалымъ людямъ Онъ нриказывалъ надъ княземъ Непотребно издеваться. «Чміръ, веди мои дружины! Все ругается надъ нами Князь Влаславь, нашь врагь надменный!» Чміръ встаеть, веселый духомь, И снимаетъ щитъ свой чорный, Что съ двумя зубами \*) сдъланъ, Да береть тяжолый молоть И шеломъ несокрушимый; А потомъ богамъ приноситъ Подо всѣ деревья жертвы. \*\*) Громкимъ голосомъ онъ крикнулъ: Рати строятся рядами.

\*) Думають, что это быль щить на двухь ножкахь съ желёзными остріями, которыя втыкались въ землю, когда воинъ готовился отразить врага.

Вотъ пошли передъ зарею;

Шли, когда и солнце сѣло.

Цёлый день въ походѣ были;

\*\*) Таковъ быдъ обрядъ жертвоприношенія у древнихъ чеховъ. Шли они на холмъ высокій. Дымъ отъ селъ валитъ клубами; Въ селахъ жалобны, зопли.

«Кто спалиль тѣ сёла? Кто принесъ вамъ слёзы? Не Влаславъ ли гордый? Больше онъ не будеть Храбровать надъ вами: Я иду злодфю Отомстить за братьевь!» Туть сказали Чміру: «Окаянный Крувой Завладёль въ долинахъ Нашими стадами; Въ сёла внесъ онъ горе Смертью и пожаромъ; Все сгубиль, что было Въ жизни намъ потребой; Взяль и воеводу!»

На Крувоя Чміръ озлился, И въ груди его широкой Злоба закипфла, Потрясла всв члены. «Братья!» крикнуль, «нынче утромь Будеть крѣнкая работа; А теперь даю вамъ отдыхъ!» Горы влево, горы вправо; На хребт у нихъ высокомъ Краспо солнышко играетъ. И отсюда черезъ горы, И оттуда черезъ горы Идуть чміровы дружины И несуть съ собою битву Прямо къ городу, что выросъ На скаль, скаль высокой. Крувой заперъ тамъ Войміра, Съ нимъ и дочь его младую, Что въ лесу густомъ похитилъ, Тамъ, подъ сфрою скалою, Гдф ругался надъ Некланомъ. Крувой клятву даль Неклану Быть ему слугою в рнымъ И десницу князю подаль; Только тёми же рёчами, Той же самою рукою Онъ бѣду принесъ народу. «Ну, за мной къ ствнамъ высокимъ, Добры молодцы, за мною!» И отважная дружина

Быстро двинулася къ замку, Слова чмірова послушавъ— Тучей двинулас эть градомъ. Тяжкіе щиты сомънувши плотно, Рядъ передній весь покрылся ими; Тъ, что сзади, оперлись на копья И, всадивъ ихъ поперегъ въ деревья, Всею тяжестью на нихъ повисли.

Ихъ мечи туть загремѣли
Надъ вершинами лѣсными,
На мечи кидаясь вражьи,
Что изъ замка поднимались.
На стѣнѣ, какъ быкъ, метался Крувой,
Въ осажденныхъ разжигая храбрость.

Мечъ его на пражанъ падалъ, Словно дубъ съ горы высокой, Что, валясь, деревья ломитъ; Столько было подъ стънами Воиновъ Неклана-князя.

Чміръ велёлъ идти на городъ сзади;
Спереди жь, черезъ ограду,
Онъ скакать велёлъ дружинѣ.
Тамъ два дерева стояло:
Прислонилися деревья
Подъ скалой къ оградѣ самой —
Пусть на нихъ летятъ колоды,
А головъ не тронутъ буйныхъ!
Тутъ-то, спереди, поставилъ кучу
Молодцовъ онъ дюжихъ и широкихъ,

Такъ-что всѣ они срослися Богатырскими плечами. Поперегъ они на плечи Жерди длинныя взмахнули, Ихъ веревкой вдоль связали И на древки оперлися. Туть на жерди къ нимъ другіе Мужи крѣпкіе вскочили; Копья вскинули на плечи И веревкою связали. Третій рядъ вскочиль на этихъ, Тамъ четвертый рядъ на третій; А ужь пятые достали До вершины самой замка. Тутъ мечи блеснули сверху, Сверху стрѣлы засвистѣли, Сверху бревна покатились. Черезъ ствны пражане, какъ волны, Хлынули и замкомъ завладъли.

«Выйди, выйди, Войміръ, ты на волю, Выйди съ дочерью милой своею!

Утро ясное въ небѣ играетъ! Посмотри, какъ злодѣю Крувою Буйну голову ныньче отрубятъ!» На зарѣ вышелъ витязь могучій, Дочь-красавицу вывелъ съ собою, И увидѣлъ, какъ злого Крувоя Казнью лютой, безчестной казнили. Отослалъ Чміръ добычу къ народу, А съ добычей вернулась и дѣва.

Тутъ Войміръ хотіль готовить жертву Въ томъ же мъсть, въ ту же солнца пору. «Нътъ, въ походъ! къ нему Честміръ воскликнуль: Чемъ скорее, темъ къ победе ближе! Погодимъ богамъ сжигать мы жертву; Намъ карать велять Власлава боги. А какъ станетъ солнышко на полдень -Соберемся мы, гдв надо будеть, И войска намъ прокричатъ побъду. Воть тебь оружіе Крувоя, Недруга лихого -- и потдемъ!» Закнивль Воймірь весельемь буйнымь; Громкимъ голосомъ съ горы онъ крикнулъ Изъ гортани сильной, ажно дрогнулъ Темный л'єсь: «Не гнівайтесь вы, боги, За мое предъ вами прегрѣшенье, Что сегодня я не жгу вамъ жертвы!» А Честміръ: «За нами эта жертва! Но пора и въ битву съ супостатомъ. На коня садись-ка ты лихого, Да лети ты черезъ боръ оленемъ. На дорогѣ, близь дубравы темной, Повстрѣчаешь небольшую гору: Эту гору полюбили боги! Тамъ сожги ты имъ святую жертву За свое чудесное спасенье, За побъду, что была за нами, За побъду, что еще предъ нами! Ты придешь на это мъсто прежде, Чёмъ подвинется на тверди солнце; А когда ужь двѣ п три ступени Пробъжить оно и надъ лъсами Станетъ тамъ — придутъ и рати наши Въ тѣ мѣста, гдѣ дымъ столбомъ взовьётся Къ небесамъ отъ жертвы приносимой; Тамъ дружины голову иреклонятъ.» На коня тогда Войміръ садился, Полетёль онь черезь борь оленемь Къ той горъ, что близь дубравы темной; Тамъ сжигалъ богамъ святую жертву За свое чудесное спасенье,

За победу, что была за ними, За побъду, что еще предъ ними, Сожигаль онь добрую телицу; Шерсть на ней червонная блестела. Ту телицу онъ купиль въ долинъ, Что густою поросла травою; За телицу пастухамь оставиль Онъ копя и съ нимъ его уздечку. Какъ святая запылала жертва — Подходили воины въ долинъ И въ дубраву другъ за другомъ шумно Поднимались, брякая мечами. Каждый воинъ обходилъ вершину И богамъ провозглащаль онъ славу; Проходя, мечомъ не медлилъ брякнуть. А когда осталось ихъ немного, На коня Войміръ лихого прыгнулъ И велёлъ поднять остатки жертвы Шестерымъ онъ всадникамъ последнимъ: Два плеча и жирныя лонатки. Воть пошли дружины вмѣстѣ съ солицемъ. На полудиъ солнышко стояло, А въ долинъ князь Влаславъ надменный Полжидаль ихъ съ силами своими, Что отъ лъса протянулись къ лъсу. Впятеро ихъ было больше пражанъ. Словно въ тучь, тамъ гремъли громы И собакъ тамъ заливались стан. «Трудно будетъ биться намъ съ врагами: Палицы не переломишь коломъ!» Такъ Войміръ, а Чміръ ему на это: «Хорошо лишь про-себя то въдать! Лучше быть всегда на все готову! Развѣ лбомъ ты гору поворотишь? А лиса проводить вёдь и тура. Съ высоты Влаславу нашихъ видно: Такъ придется обойти намъ гору, Чтобы тѣ, что впереди-то пдутъ, Позади за нами очутились; Тамъ и ну ходить вокругъ вершины!» И Войміръ устронль діло съ Чміромъ: Девять разъ, по ихъ наказу, войско Девять разъ ту гору обходило. Такъ ихъ силы выростали съ виду, Такъ враги все болъе пугались. Вдругь вся рать въ кустахъ остановилась И мечи врагу блеснули въ очи: Вся вершина будто жаръ горъла. Туть выходить смёлый Чмірь съ отрядомь, А въ отрядѣ томъ четыре части; Въ ту же пору Трясъ на супостата

Налетьль изъ-за деревьевъ частихъ И враговъ перепугалъ онъ сзади: Ихъ ряды, смѣшавшись, побѣжали; Но Войміръ своей рукою храброй Заградиль имь ночью выходь въ поле И ударилъ съ боку на Власлава. Ухъ! какъ лѣсъ-то затрещалъ широкій: Словно горы тамъ съ горами бились И деревья на себѣ ломали! Тутъ Влаславъ понесся противъ Чміра; Встрътиль Чмірь его ударомь тяжкимь; Закпивла битва между инми — И Влаславъ на землю повалился. По земль катается онъ страшио, Въ бокъ и въ задъ, а справиться не можетъ: На покой зоветь его Морена; Кровь изъ тела крепкаго струптся, По травѣ бѣжитъ въ сырую землю И душа изъ теилыхъ устъ порхпула; Тамъ и сямъ она летала долго, Съ дерева на дерево, покуда Не сожжонь быль на кострѣ убитый. \*) Побъжали воины Власлава И ударились, въ испугъ, въ гору, Трепеща передъ очами Чміра, Что въ бою сразилъ Власлава-князя. Загремѣли вѣсти о побѣдѣ; Ихъ Некланъ веселымъ ухомъ слышитъ, И свою военную добычу Радостнымъ оглядываетъ окомъ.

5.

#### людиша и люборъ.

Старъ и младъ, внимай разсказу О бояхъ и ратоборствахъ! Жилъ когда-то князь за Лабой, Князь богатый, славный, добрый; Дочь-краса была у князя, И ему и всёмъ по сердцу; Красотою свётъ дивила: У нея былъ станъ высокій, Бёлый ликъ, а на ланитахъ Расцвёталъ живой румянецъ; Очи были — словно небо; По плечамъ же бёлосиёжнымъ

<sup>\*)</sup> Чехи-язычники полагали, что душа мертваго не успокоится до-тъхъ-поръ, пока не сожгуть тъла.

Разсыпались золотыя Курри, въ кольца завиваясь. Киязь носламъ велитъ сряжаться — Звать къ нему бояръ окольныхъ На великій праздникъ въ городъ. День уставленный нриходить: Все боярство собралося Изъ земель и странъ далекихъ На великій ниръ, на праздникъ. Бубны-трубы загремёли. Подошли бояре къ князю, Подошли и ноклопились Низко князю и княгинѣ, И княжив, двицв красной; За столы потомъ усѣлись Всѣ но сану и по роду. Тутъ нрислуга нодносила Яства дивныя боярамъ, Подносила медъ шинучій. То-то быль веселый праздникь! То-то было ппрованье! Въ члены сила набиралась, Душу бодрость напояла. Князь сказаль тогда боярамъ: «Мужи, тайну я открою, Для чего собразъ васъ нынъ: Мужи славные! хочу я Испытать теперь, извёдать, Кто изъ васъ мив всехъ нужнее. Благо ждать войны и въ мпрѣ: Насъ вѣдь нѣмцы окружають!» Князь сказаль — и всѣ бояре Изъ-за транезы поднялись И, ноднявшись, ноклонились жинткня н оккня ожиН И княжив, двицв красной. Бубиы-трубы загремели. Изготовились бояре. Посреди равнины свътлой, На разубранномъ балконъ Князь сидълъ нередъ народомъ Со своими старшинами; Близь него была княгиня; Съ именитыми женами И съ нодругами Людиша. И воскликнуль князь къ боярамъ: «Кто нойдеть на битву нервый, Самъ я, князь, того назначу!» Указаль онь на Стребора; Вызваль Стреборъ Людислава. На коней садятся оба;

Всякъ беретъ но вострой никѣ; Другъ на друга носкакали, Долго бились и боролись, Оба древка изломили И, отъ боя истомяся, Вышли вонъ изъ-за ограды. Бубны-трубы загремѣли — И воскликнуль киязь къ боярамъ: «Кто пойдеть вторымь на битву, Пусть княгиня намъ укажеть!» И княгиня указала На Серноша Онъ выходить, Вызываетъ Спитибора. На коней садятся оба; Всякъ беретъ но вострой никъ И помчались другь на друга. Выбиль Серношъ Спитибора, Самь съ коня спрыгнуль онъ на земь; За мечи схватились оба — И занрыгали удары По шитамъ ихъ по тяжолымъ И носыналися искры. Сиптиборъ Сериоша ранилъ, Тотъ на землю паль сырую. Пстомясь отъ боя, оба Вышли вонъ изъ-за ограды. Бубны-трубы загремѣли — П воскликнуль князь къ боярамъ: «Кто нойдеть на битву третьимь, Пусть Людиша намь укажеть!» И Людиша указала На Любора. Онъ выходить, Вызываетъ Болеміра. На коней садятся оба; Всякій взяль по вострой никѣ — II вскакали внутрь ограды. Другъ на друга нонеслися, Пики вострыя скрестились — Люборъ выбиль Болеміра; Щить его далеко прянуль; Самого жь его нрислуга Понесла изъ-за ограды. Бубны-трубы загремфли. Люборъ въ бой идеть съ Рубошемъ. На коня садится Рубошъ, Быстро скачеть на Любора; Люборъ вмигь конье Рубоша Пересѣкъ мечомъ тяжолымъ II врага въ шеломъ ударилъ. Рубошъ наль съ коня на землю H взяла его прислуга.

Бубны-трубы загремфли. Люборъ кликнулъ за оградой: «Кто теперь со мною хочетъ, Выходи плечо помърять!» И пошолъ въ народѣ говоръ. Люборъ ждеть-стойть въ оградъ. Вотъ Здеславъ качаетъ пикой, А на пикъ турій черепъ; На коня Здеславъ садится, Горделиво похваляясь: «Прадёдь мой осилиль тура, Разогналь отець мой нѣмцевъ, А меня спознаетъ Люборъ!» Другъ на друга поскакали, Лбами крѣпкими сразились — И слетьли оба съ съделъ. За мечи схватились быстро И рубиться имп стали; Гуль стояль отъ ихъ ударовъ; Люборъ съ боку вдругъ нагрянулъ И въ шеломъ врага ударилъ И разбиль шеломь на части. Ихъ мечи потомъ скрестились: Выбить мечь изъ рукъ Здеслава, Полетель опъ за ограду, А Здеславъ на землю рухнулъ. Бубны-трубы загремѣли. Обступили всѣ Любора, Повели предъ очи князя, И княгини и Людиши; И княжна вѣнокъ дубовый Возложила на Любора. Бубны-трубы загремели.

6.

#### забой и славой.

Поднимается скала надъ лѣсомъ;
На скалѣ стоитъ Забой могучій
И во всѣ концы кидаетъ взгляды.
Возмутился духъ его печалью —
И Забой заплакалъ, что твой голубъ.
Тамъ сидѣлъ онъ долго, смутенъ сердцемъ,
Вдругъ вскочилъ и побѣжалъ оленемъ
Черезъ боръ широкій и пустынный;
Побывалъ у каждаго онъ мужа,
Къ сильному отъ сильнаго онъ мчался,
Рѣчъ держалъ короткую со всякимъ,

Преклоняль чело передь богами
И къ другимъ оттуда онъ пускался.
Минулъ день; за нимъ другой проходитъ;
Въ третій день блеснулъ на небъ мъсяцъ.
Собралися мужи въ лъсъ дремучій;
Тъхъ мужей ведетъ Забой въ долину,
Что лежала межь лъсовъ глубоко.
Самъ онъ сталъ средн ложбины низкой;
Въ варито \*) рукою ударяетъ.
«Мужи, съ върнымъ братскимъ сердцемъ,

Мужи искренніе взоромъ! Вамъ пою въ глубокой я долинъ, \*\*) Отъ глубокаго пою вамъ сердца,

Что печалью возмутилось!
Нашъ отецъ ушолъ къ отцамъ
И дътей покинулъ малыхъ,
И подругъ своихъ покинулъ,
Не сказавши нпкому:

Брать! поди, поговори ты съ ними, Какъ отецъ съ родимою семьею! И пришоль чужой въ пределы наши; Зашумъть на насъ чужою ръчью; И, какъ тамъ живутъ съ утра до ночи, Такъ и нашимъ жонамъ и ребятамъ Жить велёль, и каждому онь мужу По одной велёль держать подругё На пути съ Весны и до Мораны; \*\*\*) Ясныхъ кречетовъ изъ бору выгналъ И боговъ, что боги на чужбинъ, Приказаль любить онъ нашимъ людямъ И святыя сожигать имъ жертвы; А своимъ никто не смъй молиться И въ потемкахъ приносить имъ пищу. Гдв отецъ кормилъ боговъ родимыхъ, Гдв молился, гдв пваль имъ славу — Онъ посъкъ священныя деревья И боговъ кумиры ниспровергнулъ.» - «Ты, Забой, поешь отъ сердца сердцу Пъсню горя, какъ Люміръ \*\*\*\*), что двигаль Вышеградъ и всв его предвлы Пъснями да кръпкими словами: Такъ и ты меня и братьевъ тронулъ; Добраго иввца и боги любять!

<sup>\*)</sup> Музыкальный инструменть со струнами, въ родъ козбы.
\*\*) Пъвцы того времени становились или садились во время
пънія обыкновенно ниже тъхъ, кому пъли.

<sup>\*\*\*)</sup> Весною называлась у чеховъ богиня весны и молодости, а потомъ и самая весна и молодость. Морана была, напротивъ, богиня зимы, смерти, а также и самая зима и смерть. \*\*\*\*) Древній пророкъ-пъвецъ.

Пой! отъ нихъ поешь ты пѣсни, Что мутятъ все наше сердце Противъ недруга лихого!» Посмотрѣлъ Забой, какъ у Славоя Разгорѣлись, раскалились очи —

И запѣль онъ пѣсню снова,
Чтобъ сердда расшевелились:
«Жило-было двое братьевъ;
Какъ ужь стали голосами
На мужей они похожи,
Всякій день ходили въ рощу
И къ мечу, копью и млату
Пріучали тамъ десницу;
Ирятали въ густомъ лѣсу оружье

И съ веселымъ сердцемъ возвращались. А какъ стали руки братьевъ крѣпки, Выходили братья въ бой кровавый. А межь тёмъ братишки ихъ другіе Подростали и во следъ за теми На враговъ летъли, словно буря; И отчизна ихъ цвѣла въ покоѣ!» Всв къ Забою, къ молодцу прыгнули И півца въ объятьяхъ сжали крівнкихъ, Клали руки сильныя на персп И умно-разумно говорили. До разсвъту было ужь недолго. Выходили изъ долины мужи Выходили розно, темнымъ лѣсомъ И по всёмь дорогамь разбрелися. День проходить, п другой проходить,

А на третій день, какъ ночь настала,

Въ темный лесь пошоль Забой И за нимъ пошли дружины; Въ темный лъсъ пошолъ Славой И за нимъ пошли дружины. Всякъ покоренъ воеводъ; Королю же всякъ тамъ недругъ, Всякъ его стубить замыслилъ. «Гой есн ты, брать Славой! Къ голубой ступай вершинъ, Что надъ всемъ поднялась краемъ: Тамъ сбираться надо будетъ. На востокъ отъ той вершины, Видишь, льсь идеть дремучій: Тамъ рукой ударимъ въ руку. Пробирайся жь ты лисицей, Я туда жь приду съ нолками.» — «Гой еси ты, брать Забой! Для чего оружье наше Оставлять въ покож долго? Чтобы грянуть намъ отсюда!»

— «Ты послушай, брать Славой!
Коль известь ты хочешь змёя,
Наступи ему на горло:
Горло вражье на вершинё!»
Ид лёсу разбились мужи,
И направо и налёво.
Эти идуть, слушая Забоя,
Тё — по слову храбраго Славоя,

Тъ — по слову храбраго Славоя, Темнымъ лъсомъ, къ синей той вершинъ. Въ иятый разъ восходить солице красно.

Туть вожди другь другу руку Подають и лисьимъ окомъ Съ той вершины озирають Королевскія дружины.

«Насъ одинмъ разбить ударомъ Хочетъ Людекъ: вишь, полки сбираетъ! Эй ты, Людекъ! ты теперь холопомъ Надъ холопами у нихъ поставленъ! Иалачу ты своему скажи-ка, Что его приказы — дымъ для нашихъ!»

Разъярился буйный Людекъ;
Войско быстро онъ сзываетъ.
Много свъту было въ небъ:
Красно солнце тамъ играло,
И играло красно солнце
На дружинахъ королевскихъ.
Всъ они въ ноходъ готовы
И поднять готовы руку,
Коли вождъ прикажетъ Людекъ.
«Гой ты, гой ты, братъ Славой!
Ты зайди лисицей сзади,

Я жь ударю имъ на встрѣчу!» И пошолъ Забой, какъ туча съ градомъ, И Славой пошолъ, какъ туча съ градомъ: Этотъ съ боку, тотъ ударилъ прямо.

«Братъ! вонъ эти лиходъи, Что боговъ у насъ низвергли, Порубили рощи наши, Ясныхъ кречетовъ прогнали! Намъ пошлютъ побъду боги!»

Разозлился Людекъ, заметался; Онъ изъ полчищъ на Забоя вышелъ; И Забой, сверкая взоромъ, встрѣтилъ Людека. Что дубъ схватился съ дубомъ Средь лѣсовъ: такъ Людекъ на Забоя Налетѣлъ среди обѣихъ ратей.

Людекъ поднялъ тяжкій мечъ И пробилъ въ щитѣ три кожи; Тутъ Забой пускаетъ молотъ — Людекъ въ сторону отпрянулъ; Угодилъ тяжолый молотъ,

Угодиль онь въ дубъ высокій — Дубъ на воиновъ свалился, И къ отцамъ пошло ихъ тридцать. Разъярился Людекъ: «Звѣръ ты дикій, Злющая ты гадина, ехидна! Ну-ка выйди на мечахъ со мною!»

И махнуль Забой мечомь:
Отлетёль у супостата
Отъ щита большой осколокъ.
Людекъ самъ ударъ заносить —
Да скользнуль булатъ по кожё,

Что была по сверхъ щита Забоя. Распалились оба воеводы, Сыпали тяжелые удары И забрызгали другъ друга кровью; Вст въ крови и воины ихъ были, Что вокругъ вождей рубились кртико.

На полудив стало солнце И пошло ужь къ вечеру съ полудня; Но вожди безъ умолку все бились. Здвсь кипвла яростпая свча, Да и тамъ Славой сражался ладно.

«Ахъ ты, врагъ безъ угомону! Чтобы взяль тебя нечистый! Что ты кровь-то нашу точишь!» И Забой свой молотъ подняль, Да отпрыгнуль буйный Людекъ; Подняль тотъ свой молотъ снова И пустиль имъ въ супостата;

И пустиль имъ въ супостата;
Молотъ свиснулъ — вражій щитъ разбился
И разбились Людековы перси,
А душа изъ тѣла полетѣла;
Молотъ выпугнулъ оттуда душу
И пронесся въ войско на пять сажень.

Страхъ напалъ на вражьи рати, Вырывая воиль изъ ихъ гортани. У Зобоя жь люди веселились И въ очахъ у пихъ играла радость. «Братья! боги дали намъ побѣду! Раздѣлитесь, братья, па двѣ части — И въ походъ направо и налѣво! Изо всѣхъ долипъ коней сгоняйте: Пусть заржутъ они въ дубравахъ этихъ!»

— «Брать Забой! удалый левь! Бей враговь ты безь пощады!» Щить Забой на землю бросиль, Вь руку взяль тяжолый молоть, А вь другую мечь булатный — И дорогу межь врагами Проложиль себь онь разомь. Зашумьли, дрогнули дружины!

Туть погналь ихь съ тылу Трясь могучій, И опи со страху завопили.
Кони ржуть въ густомъ лѣсу.
«На коней и за врагами!
Черезъ весь ихъ край гоните!
Быстры кони, мчитесь, мчитесь

По пятамъ злодѣевъ нашихъ!» И отряды на коней вскочили Скокъ-по-скокъ погнали за врагами, Сыпля за ударами удары. Проскакали горы, лѣсъ, равнины — Справа, слѣва все назадъ бѣжало.

Вдругъ рѣка шумитъ предъ ними, За волнами волны катитъ. Воины спрыгнули въ рѣку И враговъ передъ собой погнали. Тутъ чужихъ топили наши волны, А свопхъ на берегъ выносили. Все леталъ падъ тѣми надъ полями На широкихъ крыльяхъ лютый коршунъ,

И гоняль онь малыхь пташекь;
А дружины смёлыя Забоя
По полямь, разсыпавшись, бёжали
За врагами, ихь разили всюду
И топтали ярыми конями.
Ночью гнали, какъ свётиль имъ мёсяць;
Гнали днемь, когда свётило солице.

Тамъ опять скакали ночью,
Тамъ зарей на утръ съромъ.
Вдругъ ръка шумитъ предъ ними,
За волнами волны катитъ.
Воины спрыгнули въ ръку
И враговъ передъ собой погнали.
Тутъ чужихъ топили наши волны,
А своихъ па берегъ выносили.

«Ну, къ сѣдымъ туда вершинамъ, Тамъ конецъ кровавой мести!»
— «Ты послушай, братъ Забой: До горы ужь недалеко, И враговъ немного стало; Да и тѣ о жизни молятъ.»
— «Такъ назадъ веди дружины! Я жь пойду и доконаю Всѣхъ послѣднихъ королевцевъ!» Въ томъ краю прошли мятели; Въ томъ краю прошли дружины,

Въ томъ краю, направо и налѣво; Тамъ и сямъ дружины видиы, Крики радостные слышны. «Братъ, ужь вотъ она, вершина, Гдѣ намъ боги шлютъ побѣду! Тамъ изъ тѣлъ выходятъ души И порхаютъ по деревьямъ; Звѣрь и итицы ихъ боятся, Не боятся только совы. Погребать пойдемъ убитыхъ, Да боговъ своихъ покормимъ, Принесемъ большія жертвы Имъ, спасителямъ народа; Возгласимъ и честь и славу, И положимъ все предъ ними, Что у педруговъ отбили!»

7.

звигонь.

Сизъ леталъ голубчикъ По кустамъ зеленымъ; Высказывалъ горе Онъ темному лѣсу: «Ахъ ты, лесь широкій! Здѣсь леталъ я прежде Съ дорогой подружкой, Съ голубицей милой; Да подружку-душку Збигонь-недругь отпяль И въ каменный городъ Онъ бъдняжку заиеръ!» Подъ стѣнами замка Молодецъ гуляетъ, О красф-дфицф Воздыхаеть, плачеть. Отъ того ли замка Уходиль онь въ горы; На горф садился, И молчаль онъ долго Вмёстё съ лёсомъ темнымъ. Воть летить голубчикь, Жалобно воркуеть. Молодець удалый Голубочку молвиль: «Что ты, сизъ-голубчикъ, Стонешь такъ и плачешь? Али одинокимъ Ты живешь на свътъ? Али соколь быстрый Заклевалъ подружку? У меня вотъ Збигонь Милую похитилъ И въ каменномъ замкъ

Дорогую заперъ. Ты бы, сизъ-голубчикъ, Съ соколомъ подрался, Кабы сердце было У голубя храбро. Ты бы вѣдь подружку У злодея отияль, Кабы востры когти У тебя случились. Ты задраль бы, сизый, Вора-лиходѣя, Лишь родись ты съ клёвомъ, Съ крѣнкимъ, плотояднымъ!» — «Молодень удалый! Ну-ка подпимайся И ударь ты смѣло Въ Збигоня-злодъя! У тебя, вѣдь, сердце Нетрусливо, храбро; У тебя, вѣдь, латы, Ратные доспфхи, У тебя, вѣдь, молотъ, Молотокъ желѣзный!» тиолод оно доломъ И дремучимъ лѣсомъ; Взяль броню съ собою И жельзный молоть. Вотъ подъ стѣны замка Молодецъ приходитъ. Быль онь подъ ствнами — Ночь, ни зги не видно. Онъ рукою сильной Постучаль въ ворота. — «Кто за воротами?» Изъ замка спросили. - « Молодой охотникъ Ночью заблудился!» Отперли ворота. Онъ еще удариль: Отперли другія. — «Гдѣ владыка Збигонь?» — «Въ терему высокомъ! Тамъ опъ затворился; Тамъ краса-дѣвица Молодая плачеть.» — «Отворяй-ка двери!» Згибонь не послушаль. Молодецъ ударилъ Молотомъ желѣзнымъ — Распахнулись двери; Въ голову онъ послѣ

Збигоня ударилъ -Збигонь повалился. Юноша по замку Побъжаль и въ замкъ Все побилъ живое; А потомъ съ подружкой, Съ дорогою, съ милой, Спаль онъ до разсвъту. Разънгралось солнце, Сквозь деревья свѣтитъ На каменный городъ. Разънгралась радость У молодца въ сердив, Что красу-дѣвицу Обнималь онь снова Сильною рукою. — «Это чья голубка?» — «Збигонь ту голубку Изловиль въ дубравъ Да и заперъ пташку, Какъ меня, бѣдняжку!» - «Такъ лети жь, голубка, Ты теперь изъ замка!» Вотъ и полетъла Въ лѣсъ она широкій: Тамъ и сямъ порхала Съ кустика на кустикъ; Со своимъ ли другомъ, Съ голубочкомъ сизымъ, На одной на вѣткѣ Ночку ночевала. Веселилась дѣва Съ молодцомъ удалымъ; Тамъ и сямъ гуляла, Гдѣ млада хотѣла, И спала съ любезнымъ На одной кровати.

8.

олень.

Скачеть олень по долинамь, Прыгаеть онъ по горамь, Носить по цёлому краю, Носить крутые рога. Рёжеть крутыми рогами Сучья въ дремучемъ лёсу; По лёсу летмя летаеть, Скачеть на быстрыхъ ногахъ.

Хаживаль молодець въ горы Доломъ широкимъ на брань, Тяжкія нашиваль стрёлы, Вражію мощь поражаль. Добраго молодца нъту! Лютый нагрянуль злодый, Злобой глаза распалились, Молоть желёзный сверкнуль Юношу въ перси ударилъ: Всилакались темны лѣса! Вышла изъ молодца, вышла, Душенька вышла душа, Горломъ пошла лебединымъ, Въ алы порхнула уста. Вотъ онъ лежитъ; за душою Точится теплая кровь; Кровь молодецкую тихо Пьёть мать сырая земля. Сердце у дівицы каждой Стонетъ и больно болитъ. Юноша въ хладную землю, Въ хладную землю зарыть; Дубъ на немъ выросъ, дубочекъ, Вѣтви пустилъ широко. Ходить олень круторогой, Скачеть на прыткихъ ногахъ, Щиплеть зеленые листья Онъ на дубу молодомъ. Быстрые кречеты вьются, Изъ лёсу къ дубу летятъ, Голосомъ жалкимъ выводять: «Молодца врагь погубиль!» Горькими плачуть слезами Красныя дівы по немъ.

9

вънокъ.

Какъ подулъ, повъялъ вътеръ Изъ дубравы княженецкой — Прибъжала красна дъвка Зачеринуть воды на ръчку. Глядь, а къ ней вънокъ зеленой По волнъ плыветъ студеной; Перевитъ вънокъ цвътами, Алой розой, васильками. Вотъ она ведро становитъ И вънокъ зеленый ловитъ, Да ловивши, оступилась,

Въ воду съ берега скатилась. «Кабы въдала я, знала, Чья рука тебя сажала, Мой вѣнокъ, вѣнокъ зелёный, Я тому позолочёный Подарила бы въ гостинецъ Дорогъ-перстень на мизинецъ. Кабы въдала я, знала, Чья рука тебя срывала, Чья рука тебя срывала, Тонкимъ шолкомъ увивала, Я тому бы втихомолку Изъ косы дала иголку. Кабы ведала я, знала, Чья рука тебя кидала, Мой вёнокъ, вёнокъ зелёной, На просторъ волны студёной, Я дала бъ тому вѣночекъ — Пусть надёнеть миль-дружочекь!»

10.

#### ягоды.

Разъ моя краса-подруга Въ лѣсъ по ягоду пошла; Уколола бѣлу ножку Ей терновая игла, И ступпть ужь на дорожку Красна дѣва не могла.

«Ахъ ты тёрнъ, ты тёрнъ колючій, Что со мною сдѣдалъ ты? Изведу тебя за это, Вражьн вымету кусты!»

Подожди въ дубравъ темной Ты, красавица, меня: Дай пригнать мнъ изъ долины Вълогриваго коня.

Борзый конь въ долинѣ ходитъ, Травку-травушку жуетъ; А въ дубравѣ-то въ зеленой Молодда подруга ждетъ;

Про себя все тужить, тужить, Тихо молвить иногда: «Что-то скажеть мнѣ родная? Знать, пришла моя бѣда! «Мать говаривала: сердце Ты отъ молодцевъ храни! Да чего жь мнъ ихъ бояться, Коль со мной добры они?»

На конѣ на бѣлогривомъ Прискакалъ къ подругѣ я И серебряной уздечкой Привязалъ въ лѣсу коня.

Обняль крѣпко дорогую, Цаловаль ее въ уста— И про тёрнъ, про тёрнъ колючій Позабыла красота.

Мы ласкались, миловались; Солнце къ вечеру пошло. «Ахъ пора, пора, мой милый! Намъ домой пора, въ село!»

На коня вскочиль я быстро И проворною рукой Обхватиль красу-дѣвицу И поѣхаль съ ней домой.

11.

P 0 3 A.

Ахъ, зачёмъ, зачёмъ ты, роза, Распустилася такъ рано? Распустившись, ты замерзда, Ты замерзла и увяла И, увянувши, упала! Долго я вечоръ сидъла, Пътухи ужь прокричали — Я млада еще сидъла; Ничего я не дождалась, Вся лучина догорѣла. Я заснула - мнв приснилось, Что съ руки-то у бѣдняжки Перстенечекъ сналъ завътный, Выпаль камень самоцвътный. Не нашла я камня снова, Не дождалась я милова!

12.

#### КУКУШКА.

Въ чистомъ полѣ росъ дубочекъ, Тамъ кукушка куковала, Куковала, тосковала, Что веспа не вѣчно въ полѣ.

Кабы все весна-то въ полѣ, Какъ бы жито вызрѣвало? Кабы лѣто вѣчно было, Какъ бы яблоко доспѣло?

Какъ бы могъ прозябнуть колосъ, Кабы осень все стояла? Было бъ горько, было бъ тяжко Красной дѣвицѣ безъ друга!

13.

#### CHPOTA.

Ахъ, лѣса, лѣса вы темпые, Вы лѣса ли Милетинскіе! Что, лѣса, вы зеленѣете Въ лѣто, въ зиму одинаково? Рада, рада бъ л не плакала, Не мутила бы сердечушка, Да скажите, люди добрые, Кто, скажите, не заплачетъ здѣсь? Гдѣ мой батюшка, родимый мой? Въ мать-землѣ сырой зарытъ лежитъ! Гдѣ моя родная матушка? И надъ нею травка выросла! Нѣтъ ни брата, ни сестрицы нѣтъ! Мила-друга люди отняли!

14.

#### жаворопокъ.

Коноплю красна дѣвица Въ огородѣ барскомъ полетъ. «Что смутна ты, что печальна!» Дѣвѣ жаворонокъ молвилъ.

«Какъ могу я жить весельемь, Птица-жаворонокъ малый? Моего милова друга Посадили въ крѣнкій замокъ!

«Кабы мив перо, бумаги: Написала бы я къ другу И съ тобой бы въ ту сторонку Я письмо свое послала.

«Нѣтъ пера и нѣтъ бумаги! Такъ лети жь одинъ отсюда: Спой ты пѣсню дорогому Про мою тоску-кручицу!»

Н. Бергъ.

V

#### янышъ-королевичъ.

Полюбиль королевичь Янышь Молодую красавицу Елицу; Любить опъ ее два красныя льта, Въ третье лѣто вздумалъ онъ жениться На Любушѣ, Чешской королевнѣ. Съ прежней любой идеть онъ проститься; Ей приносить съ червонцами чересъ, Да гремучія серьги золотыя, Ла жемчужное тройное ожерелье; Самъ ей вдёль онъ серьги золотыя, Навязалъ на шею ожерелье, Даль ей въ руки съ червондами чересъ, Въ объ щёки поцаловалъ молча И повхаль своею дорогою. Какъ одна осталася Елица, Деньги на земь она пометала, Изъ ушей выдернула серьги, Ожерелье на двое разорвала, А сама кинулась въ Мораву. Тамъ на днъ молодая Елица Водяною царицей очнулась, И родила маленькую дочьку И ее нарекла Водяницей. Вотъ проходять три года и болъ. Королевичь тздить на охотт, Ъздить онъ по берегу Моравы. Захотёль онь коня вороного Напонть студеною водою. Но лишь только запѣненную морду Сунуль копь въ студеную воду, Изъ воды вдругъ высупулась ручка: Хвать копя за узду золотую!

Конь отдернуль голову въ исиугъ: На уздѣ впситъ Водяница, Какъ на удъ нойманная рыбка. Конь кружится по чистому лугу, Потрясая уздой золотою, Но стряхнуть Водяницы не можетъ. Чуть въ сёдлё усидёль королевичь, Чуть сдержаль коня вороного, Осадивъ могучею рукою. На траву Водяница прыгнула. Говорить ей Янышь-королевичь: «Разскажи, какое ты творенье: Женщина ль тебя породила, Иль Богомъ проклятая вила?» Отвѣчаетъ ему Водяница: «Родила меня молодая Елица, Мой отець Янышь-королевичь, А зовуть меня Водяницей.» Королевичь при такомъ отвътъ Соскочиль съ коня вороного, Обнялъ дочь свою Водяницу И, слезами заливаясь, молвиль: «Гдѣ, скажи, твоя мать — Елица? Я слыхаль, что она потонула.» Отвъчаетъ ему Водяница: «Мать моя царица водяная; Она властвуетъ надъ всёми рёками, Надъ реками и надъ озерами; Лишь не властвуеть она синимъ моремъ: Синимъ моремъ властвуетъ Дивъ-Рыба.» Водяницѣ молвилъ королевичъ: «Такъ пди же къ водяной царицъ И скажи ей: Янышъ-королевичъ Ей поклонъ усердный посылаеть, И у ней свиданія просить На зеленомъ берегу Моравы. Завтра я забду за отвътомъ.» Они послѣ того разстались. Рано утромъ, чуть заря зарявлась, Королевичь надъ рекою ходить; Вдругъ изъ рфчки, по бфлыя груди, Поднялась царица водяная, И сказала: «Янышъ-королевичъ! У меня свиданія просиль ты: Говори, чего еще ты хочешь?» Какъ увидель онъ свою Елицу, Разгорфлись снова въ немъ желанья, Сталь манить ее къ себъ на берегъ. «Люба ты моя, млада Елица, Выйдь ко мнѣ на зеленый берегь, Подалуй меня попрежнему сладко,

Попрежнему полюблю тебя крѣпко.» Королевичу Елица не внимаетъ, Не внимаетъ, Не внимаетъ, не вмйду, Янышъ-королевичъ, Я къ тебѣ на зеленый берегъ; Слаще прежняго намъ не цаловаться, Крѣпче прежняго меня не полюбишь. Разскажи-ка мнѣ лучше хорошенько, Каково, счастливо ль поживаешь Съ новой любой, съ молодой женою?» Отвѣчаетъ Янышъ-королевичъ: «Противъ солпышка луна не пригрѣетъ, Противъ милой жена не утѣшитъ.»

А. Пушкинъ.

eye horacter . hap

#### ГУСИТСКАЯ ПЪСНЯ.

Близокъ, братья, день желанный! Засіяло наше солнце! Огласились старымъ кликомъ Наши долы, наши горы! Возродился чехъ старинный, А съ нимъ духъ и всякій свычай, Всякій свычай и обычай Старочешскій!

О, старый чехъ всегда готовъ
На зовъ друзей, на зовъ враговъ—
На свётлый пиръ, на страшный бой,
На смертный бой!

Аминь! услыши Господи! Потрудись за пасъ, святой Вячеславъ, Нашъ заступникъ во скорбяхъ!

О, когда завёть отцовскій Сохранимь мы нерушимо — Слава Чехіи не сгинеть И возстанеть левь нашь бёлый; Чуть враги его заслышать, Какъ медвёди встрепенутся И подъ нашу ийснь запляшуть, Какъ заслышуть:

О, старый чехъ всегда готовъ На зовъ друзей, на зовъ враговъ— На свётлый пиръ, на страшный бой, На смертный бой! Аминь! услыши Господи! Потрудись за насъ святой Вячеславъ, Нашъ заступникъ во скорбяхъ!

А. Майковъ.

U -VII

#### гей славяне!

Гей славяне, гей славяне!
Будетъ вамъ свобода,
Если только ваше сердце
Бъётся для народа.

Громъ и адъ! что ваша злоба, Что всѣ ваши ковы, Коли живъ нашъ духъ славянскій! Коль мы въ бой готовы!

Далъ намъ Богъ языкъ особый — Врагъ то разумбетъ: Языка у насъ во-въки Вырвать не посмбетъ.

Пусть нечистой силы будеть Болье сторицей: Богь за насъ и насъ покроеть Мощною десницей.

Пусть играеть вътеръ, буря, Съ неба грозы сводитъ, Треснетъ дубъ, земля подъ нами Ходенемъ заходитъ:

Устоимъ один мы крѣпко, Что градскія стѣны. Проклятъ будь, кто въ это время Мыслитъ про измѣны!

Н. БЕРГЪ.

VIII.

#### садовникъ.

У садовника въ садочкѣ Выростаетъ деревцо: Чорны очи, бѣлы плечи И румяное ъицо.

«Гдѣ ты, гдѣ ты, нашъ садовникъ,Розанъ эдакій досталъ?У тебя еще алѣеИ еще онъ краше сталъ.

«Съ той поры, какъ появился У тебя онъ на лугу, Съ той поры на твой я розанъ Наглядъться не могу.»

— «Не чужой мий этотъ розанъ, Не чужой онъ мий цвйтокъ: Самъ его я возделёнлъ, Сохранилъ и уберётъ.

«Въ злую стужу-непогоду Я присматривалъ за нимъ, За цвъткомъ моимъ прекраснымъ, Ненагляднимъ, дорогимъ.»

Нынче матери сбирайте Дочерей — своихъ красотъ, И садовнику отдайте Подъ присмотръ и подъ уходъ.

На лугу, между кустами, У него житъё цвътамъ; Не одно за-то спасибо Всякій парень скажетъ вамъ.

Н. БЕРГЪ.

IX.

#### даръ на прощанье.

Жиль со мной голубчикь, Жиль въ счастливой доль, Да порхнуль голубчикъ Во чистое поле—

Во чистое поле, На зеленый дубчикъ: Тамъ теперь воркуетъ Милый мой голубчикъ.

Не воркуй, голубчикъ, Съ дубу зеленого, Не мути голубкѣ Сердца ретивото! «Поздно ты, голубка, Поздно спохватилась! Что жь, какъ не быль дома, Ты съ другимъ слюбилась!

«Подариль я милой, Милой ленту алу, Чтобы ленту эту Въ косы заплетала;

«Подарилъ другую, Ленту голубую, Чтобы не забыла Ту пору былую.»

Н. Бергъ.

X.

#### ловкій отвътъ.

Говорить мий снова Ныньче мать милова, Чтобы я забыла Про ея про сына.

На такія рѣчи Я ей отвѣчала, Чтобъ она покрѣпче Сына привязала;

Привязала бъ сына: Не ходи, молъ, мимо! Къ дъвкину порогу Не топчи дорогу!

Н. БЕРГЪ.

XI.

#### въдность и любовь.

Подъ окошкомъ нашимъ Протекаетъ ръчка. Кабы ты мнъ, мила, Коня напонла! «Я съ конемъ не слажу: Я коней ниразу, Милый, не понла!»

Подъ окошкомъ нашимъ Выросла олива. Кто, скажи мнѣ, мила, Кто тутъ ходитъ мимо? «Къ намъ никто не ходитъ, Ръчи не заводитъ Обо мнъ съ родимой.»

Подъ окошкомъ нашимъ Расцвѣтаютъ розы. Отъ чего же, мила, Проливаешь слёзы? «Бѣдность одолѣла: Съ ней я то-и-дѣло Проливаю слёзы.»

Н. БЕРГЪ.

XII.

#### РАЗСВЪТЪ.

Люди мнѣ сказали: «Будто время къ ночи!» А то зачернѣли Моей мнлой очи.

Люди мий сказали: «Зорька на востоки!» А то разгорились Моей милой щёки.

Люди мнё сказали: «Проглянуло солнце!» А то поглядёла Милая въ оконце.

Н. БЕРГЪ.

XIII.

#### РАЗЛУКА.

Въ чистомъ полѣ, подъ ракитой, Борзый конь играеть, А подъ ней моя милая Слёзы проливаеть:

— Ты куда, мой милый, ѣдешь?

Нѣтъ туда и слѣду...

Но куда бъ ты не пустился —
Я съ тобой поѣду.

«Я туда, далеко ѣду — Въ горы голубыя, Чтобъ забыть мић на чужбинѣ Рапы сердца злыя.

«Я туда, далеко ѣду — Вдоль рѣки широкой, Чтобы больше не видаться Съ дѣвой черноокой.

«Далеко по бѣлу свѣту
Я скитаться стану,
Чтобъ въ любви не вѣдать больше
Горькато обману.»

М. Петровскій.

XIV.

#### любовь.

Что поётъ тамъ эта пташка, Что въ кустахъ сидитъ одна: Будто дѣвушка, влюбившись, Вдругъ становится блѣдна. Ну, вѣдь, право, эта пташка Все неправду говоритъ: Посмотрите, какъ румянецъ На щекахъ моихъ горитъ!

М. Петровскій.

X۷.

#### несчастный милый.

Мнѣ сегодня сонъ приснился, Что мой милый воротился;

А какъ утромъ я проспулась — Нѣтъ милова: мив взгрустнулось.

Кабы я носла достала, Я бы къ милому нослала.

Ты летп, летп, посоль, Мой посоль, ясень соколь!

Къ замку соколъ нодлеталь, Другъ изъ замка поглядаль: «Воротись ты, соколь мой, Воротися ты домой —

«И скажи, что буду скоро Къ ней до зорьки, до восхода!»

Солнце красное восходить, Милый другь мой пе приходить.

Конь подъ нимъ играетъ, пляшетъ; Милый другъ рукой мив машетъ.

Повихнуль конь борзый ногу: Паль мой милый на дорогу —

Паль мой милый, встать не можеть: Кто подыметь? кто поможеть?

«Что мнѣ, мила, что миѣ помощь, Что мнѣ - , коли поздио!

«Лучше вы коль звоните И меня похор те.»

Ахъ, увяль мой красный цвётъ, Что милъй мнё быль, чёмъ свётъ!

И того, по комъ вздыхала, Я на-въки потеряла!

Н. Бергъ.

XVI.

#### на пути къ милой.

Солнце за горами, Сумрачно въ долинѣ... Ахъ, зачѣмъ ты, батюшка родимый, Спишь теперь въ могилѣ?

Спать ложусь, встаю ли, Все я помышляю О тебѣ, мой батюшка родимый, О тебѣ вздыхаю!

Лишь одна кручина Мое сердце гложеть, Что на наше счастье золотое Онь смотрёть не можеть. Гдв овесь ты свяль, Тамь взростиль я жито, И кругомь у насъ густой пшеницей Поле все покрыто.

Тамъ, гдѣ въ землю пролилъ
Ты хоть каплю поту —
Тамъ мнѣ имньче золото-богатство
Сыплется безъ счоту.

Житницы, амбары Полны н богаты... Скоро-скоро будеть къ вамъ хозяйка, Дворики и хаты!

Ахъ, когда бъ ты видёлъ Мою дорогую, Словно яблонь, ты развеселиль бы Голову сёдую.

Конь мой, конь! как дль ты Жеребенокъ квилый об т Ты не зналь, что на тей поёду За своей я милой!

Солнце за горами,
Теменъ долъ туманный...
Ты лети, лети, мой конь ретивый,
Къ милой и желанной!

Н. БЕРГЪ.

XVII.

ЧАРОДЪЙКА.

Вы сожгите её, Утопите её: Загубила она Душу-сердце мое!

Чародъйка она, И хитра и умна, Много чаръ у нея, Всъхъ чаруеть она.

Чары — очи у ней, Чары — бёлая грудь; Какъ увидищь ты ихъ — Свой покой позабудь! Пятерыхъ извела Блескомъ чорныхъ очей, Красотою лица, Бѣлизною плечей...

Пятерыхъ извела, И шестому пе въ мочь: Самъ не свой, какъ шальной, Бродитъ онъ день и ночь.

Ахъ, сожгите её, Утопите её: Загубила она Душу-сердце мое!

Н. Бергъ.

XVIII.

#### подъ окошкомъ.

Ночь придеть — знакомой мив Обойдя дорожкой, Запою я, въ тишинв, Подъ твоимъ окошкомъ: «Спи, мой ангель! Добрый сонъ! Пусть тебя лелветь онъ!

«Будь онъ сладокъ, какъ твоя Золотая младость!

Кто жь присинтся? Если я — Улыбнись, какъ радость!
Спи, мой ангелъ! Добрый сонъ!

Пусть тебя лелѣетъ онъ!»

Ө. Глинка.

XIX

#### РАДОСТЬ И ГОРЕ.

Ахъ ты, радость, ты, радость! Деревцомъ выростаешь, Только жаль, что корней ты Никуда не пускаешь.

И подуеть ли вѣтеръ, Аль вода разольётся: Деревцо молодое Упадеть и согиётся. 10)

Можеть, можеть и встанеть, Да къ иному ужь лёту... Жаль мнё, жаль, что корней-то У тебя, радость, нёту!

Ахъ ты, горе-кручина! У тебя, у кручины, Лишь одинъ горькій корень; Безъ вѣтвей, безъ былины.

Много надобно вздоховъ, Слёзъ широкое море, Чтобъ развѣять кручину, Чтобы выплакать горе!

Горькій корень далёко, Горькій корень глубоко, Безъ вѣтвей, безъ былины— Горькій корень кручины!

Н. БЕРГЪ.

XX.

0 ч и.

— У тебя, краса-дѣвица, Очи такъ полны огня, Что невольно я страшуся — Не обманешь ли меня?

«Если бъ даже въ сто разъ ярче Эти искрились глаза, Не пугайся: не обманетъ, Милый другъ, твоя краса.

«Ты не бойся попапрасно Чорныхъ, огненныхъ очей, А скоръе берегися Тихихъ, вкрадчивыхъ ръчей.»

М. Петровскій.

# II. MOPABCKIA.

старый мужъ.

У молодки Наны Мужъ, какъ лунь, сѣдой... Старый мужъ пе вѣритъ Жонкѣ молодой:

Разомъ домекнулся, Что не будетъ прокъ — Глазъ съ нея не спуститъ; Двери на замокъ.

«Отвори каморку — Я чуть-чуть жива: Что-то разболѣлась Сильно голова —

«Сильно разболѣлась, Словно жаръ, горитъ... На дворѣ погодно: Можетъ, освѣжитъ?»

— Что жь, открой окошко, Прохладись, мой свёть! Хороша прохлада, Коли друга нёть!

Нана замодчала, А въ глухой ночи Унесла у мужа Стараго ключи.

«Спи, голубчикъ, съ Богомъ, Спи, да почивай!» И ушла тихонько Въ дровяной сарай.

— Ты куда ходила, Нана, со двора? Волосы — хоть выжми; Шуба вся мокра...

«А телята наши Со двора ушли, Да куда жь? — къ сосѣдкѣ Въ просо забрели.

«Загнала на силу — Разбѣжались всѣ... Я и перемокла, Ходя по росѣ.»

Видно, лучше съ милымъ Хоть дрова щенать, Чъ́нъ со старынъ мужемъ Золото считать.

Видно, лучше съ милымъ, Голая доска, Чъмъ со старымъ мужемъ Два нуховика.

Л. Мей.

II.

#### СЕСТРА ОТРАВИТЕЛЬНИЦА.

Побѣжала ранымъ-рано На Дунай-рѣку Ульяна.

Пробзжали тамъ гусары: «Эй, нобдемъ, дъвка, съ нами!»

— Я бы рада, я бы рада, Да боюсь родного брата.

«Отрави ты брата ядомъ И поъдемъ съ нами рядомъ.»

— Я бы рада, я бы рада, Да откуда взять мив яду?

«Въ темномъ лѣсѣ нодъ ракитой Змѣй гнѣздится ядовитый:

«Принеси его ты въ хату И изжарь на завтракъ брату.» ъдетъ, ъдетъ братъ изъ бору, Тащитъ дерево-колоду.

Встрѣчу брату выбѣгала И ворота отворяла;

Отвела коней на мѣсто. «Это что, сестра, за вѣсти?»

— На-ка рыбки, братъ Ванюша: Понолудновай, покушай! —

«Гдѣ взяла ты рыбу эту: Ни головъ, ни перьевъ нѣту?»

— Я головки отрубила, Подъ окошкомъ ихъ зарыла.

Какъ отвъдаль онъ жаркое, Поблъднъль одной щекою;

Какъ еще кусокъ откушалъ, Поблёднёлъ и весь Ванюша;

А какъ третій съёль кусочекъ, Поблёднёль, что бёль илаточекъ

«Принеси, сестра, напиться: Хочеть сердце прохладиться.»

Принесла воды изъ лужи — Стало Ванъ еще хуже.

«Постели, сестра, ностелю: Клонить сонь меня что съ хмѣлю.»

— Лягъ на камень головою И усии ужь, Богъ съ тобою!

Въ Бояно̀вѣ зво̀ны зво̀нятъ: Палачи Ульяну гонятъ;

Въ Мутеницахъ зазвонили: Съ ней они въ дорогѣ были;

А звонить въ Годонѣ стали — Палачи ее пригнали.

Какъ тесали гробъ Ивану, На возу везли Ульяну. — Вы живьёмъ меня заройте, Только пъсенки не пойте!

Какъ Ульяну зарывали, Дъвки пъсенку слагали;

Какъ совсѣмъ ее зарыли, Дѣвки пѣсенку сложили.

Н. Бергъ.



#### лучш Е.

Лучше куколя пшеница — Лучше вдовушки дѣвица; Лучше золото свинца — Лучше молодецъ вдовца!



#### смерть матери.

«Тятенька-голубчикъ, гдѣ моя родная?» — Померла, мой свѣтикъ, дочка дорогая!

Дочка побъжала прямо на могилу, Рухнулася на земь, мольить черезь силу:

«Матушка родная, вымолви словечко!» — Не могу: землею давить мит сердечко.

«Я разрою землю, отвалю каменья: Вымолви словечко, дай благословенье!»

— У тебя есть дома матушка другая. «Охъ, она не мать мнь — мачиха лихая!

«Только зубы точить на чужую дочку: Щиплеть, коли станеть над'ввать сорочку;

«Чешетъ,такъ подъгребнемъкровь ручьёмъсочится; Ръжетъ ломоть хлъба — ножикомъ грозится!»

Л. Мей.

٧.

#### печаль.

Ужь не быть тому во-вѣки, что прошло, что было; Не свѣтить знать красну солнцу, какъ опо свѣтило!

Не знавать мнѣ прежней доли съ прежней мощьюсплой:

На конт своемъ удаломъ знать не тядить къ милой!

Мий свйтило красно солнце въ малое оконце, Атеперь свйтить не хочеть, частый дождикъ мочить,

Частый дождикъ, непогода бъётъ, стучитъ въокошко: Заросла къ моей любезной торнал дорожка —

Заросла она кустами, заросла травою, Съ-той-поры какъ я спознался съмилою другою.

Н. БЕРГЪ.

Alle A.

# ии. словацкия.

Borneyes ascratto impirate contrater nocon,

#### изгнаніе.

Свътлая ты ръчка, Ръчка ты Влетава! Наше ты веселье, Красота и слава!

Красное ты мѣсто, Прага дорогая, Нашъ престольный городъ, Родина святая!

Да что намъ Влетава, Что намъ наша Прага, Коли въ насъ угасла Сила и отвага!

Изъ дому насъ гонятъ, Все у насъ побрали, Только лишь съ собою Библію не взяли. \*)

Татры, горы-скалы! Къ вамъ идемъ мы въ гости: Здъсь намъ жить въ ущельяхъ, Здъсь мы сложимъ кости!

Н. Бергъ.

#### собесскій и турки.

Погодите, братцы: Перейдеть Собесскій, Перейдеть Собесскій Черезь холмь Силезскій—

Черезъ ходиъ Силезскій, Черезъ Бѣлу гору, Черезъ Бѣлу гору, На червонномъ ко̀нѣ—

На червонном'я кон'я, Съ золотымъ кантаромъ, \*) Съ золотымъ кантаромъ, На помощь гусарамъ—

На помощь гусарамъ, На защиту Вѣны; Тогда только суньтесь, Турки-бусурмены!

Н. Бергъ.

HI.

#### ББЛГРАДЪ.

Конь подъ Бѣлградомъ стоитъ вороной; На немъ сидитъ, Кровью покрытъ, Миленькій мой.

<sup>\*)</sup> Такъ называемую кралицкую библію, переведенную прямо \_съ\_еврейскаго - текста - учоными—чехами на чешскій языкъ, въ XVI въкъ, въ городъ Кралицъ, на ръкъ Моравъ.

<sup>\*)</sup> Родъ узды.

Знаешь ли, мила, какъ битва живетъ?
Видишь: съ меня,
Видишь: съ коня
Кровь такъ и льётъ!

Знаешь ли, мила, какой пашь об'ёдь?

Наша Ёда —

Хлёбь да вода:

Воть нашь об'ёдь!

Знаешь ли, мила, гдё буду я спать?
Тамь, гдё убьють,
Тамъ погребуть,
Тамъ мнё лежать!

Знаешь ли, кто у меня звонарёмъ?
Раненыхъ стонъ,
Сабельный звонъ,
Пущечный громъ!

Н. БЕРГЪ.

IV.

#### нитра. \*)

Нитра, мила Нитра, ты веселье наше! Гдё же, гдё то время, какъ была ты краше? Нитра, мила Нитра, матушка родная, На тебя мы смотримъ илача и стеная: Ты была когда-то всёхъ околицъ слава, Гдё Дунай струится, Висла и Морава, Гдё святой Менодій паству насъ Христову И училъ народы божіему слову; Ты была наслёдьемъ князя Святополка... Нынё жь твоя слава стихла и замолкла; Нынё здёсь владееть чуждое намъ племя: Такъ-то свёть измёнчивъ, такъ проходитъвремя!

Н. Бергъ.

#### грусть по миломъ.

He разсѣлася ты, скала моя, Когда съ миленькимъ разставалась я.

Если нътъ ужь мнъ больше радости, Брошу вольный свътъ я безъ жалости.

И за что, судьба, такъ караешь ты, Все, что дорого, отнимаешь ты?

Хоть бы смерклося, хоть свётало бы — Только дней монхъ убывало бы!

Соловей ты мой, пой въ частомъ лѣсу! Разгони тоску, что въ душѣ несу.

Камнемъ на сердцѣ всѣ лишенія; Нѣтъ ужь въ мірѣ мнѣ утѣшенія.

И немилаго жарко встрѣчу я — Отцу, матери не перечу я.

И съ немилымъ я, видно, стану жить, А по миленькомъ горевать-тужить.

М. Петровскій.

F.O.

VI.

#### милый въ подъ.

Люди мит сказали, будто въ полт тучи, А то зачеритли миленькаго очи.

Люди мић сказали — поле загорѣлось, А то у милова личико зардѣлось.

Люди мив сказали, что гогочуть гуси, А то заиграли миленькаго гусли.

Люди мив сказали — пролетвла иташка, А то забвлвла милаго рубашка.

Люди мнѣ сказали — поле гулко стало, Поле гулко стало — милый гонить стадо.

Н. Бергъ.

<sup>\*)</sup> Когда-то стольный городъ Нитранскаго княжества, въ Землъ Словацкой; нынъ главный городъ Нитранской области, на ръкъ того же имени.

Ayrorg mente de Representations

## -IV. ПОЛЬСКІЯ.

i.

#### ожиданіе.

Мѣсяца не видно · Середь темной ночи: Жду я, жду милото — Проглядѣла очи.

Жду я, не дождуся: Не приходить Яся, Хоть и объщаль онь, Объщаль вчерася.

Во пол'в садочекть, Во пол'в прохладный; Кто жь его украсиль? Яся ненаглядный.

Посажу цвѣточекъ Рано до разсвѣту... Ахъ, да не до цвѣту, Коли друга нѣту!

Пріуныть безь друга Зелень лісь-лісочикь: Соловей не свищеть, Опустя носочикь...

Н. Бергъ.

II.

#### краковъ.

«Будь здорова, Соня!» Молвиль Сонѣ Яковъ: «Вороного ко̀ня Погоню я въ Краковъ. «Всёмъ-то, всёмъ украшенъ Краковъ, городъ важный; Что домовъ и башенъ На улице каждой!

«Ъздять тамь гусары, Съ пиками уланы; А гдъ замокъ старый, Тамъ король п паны.

«Дѣвки-бѣсеняты Такъ и льнуть повсюду... Не забудь меня ты, И я не забуду.»

Н. Бергъ.

III.

#### выпьемъ.

Наши дни коротки — Выньемь что-ли водки! Что туть долго спорить — Выньемь и вдругорядь! Пусть жена и дѣти — Выньемь-ка по третьей! Всѣ печали къ чорту — Наливай четверту! Пьёмъ мы зачастую Пятую, местую, А седьму подносять — Почивать васъ просять; А восьмую выньемъ — Ляжемъ и не пикнемъ!

Н. БЕРГЪ.

IV.

#### измънникъ.

«Дождикъ, дождикъ мороситъ, Взмокла вся поляна. Ахъ, люби меня, Ванюша, Върно, безъ обмана!

— Я люблю тебя, люблю,
Много, какъ умѣю!
Коли стану измѣнять,
Чтобъ сломать мнѣ шею!

Только сталь онь вывзжать На большу дорогу — Онь головушку сломиль, А конь борзый ногу.

«Знать, тебѣ невѣренъ былъ Милый твой Ванюша: Ужь вдругорядь никого, Дочка, ты не слушай!»

Н-Бергъ.

٧

#### СМЕРТЬ МИЛАГО.

Расиввають иташки, громко расиввають, Моего Ванюшу кличуть, выкликають — Кличуть, выкликають, стонуть за дубровой; Конь гремить подковой, на войну готовый.

«Не горюй, подруга: все въ Господней волѣ! Можеть, годъ, не болѣ, буду въ ратномъ нолѣ.» Молвилъ и помчался. Годъ п два проходитъ, А съ войны Ванюша къ милой не приходитъ.

Ждеть его подруга, ждеть и дни, и ночи, Плачеть и крушится— выплакала очи; Вышла на дорогу: Едуть тамь уланы— Едуть тамь уланы, кони ихъ буланы. Подъ попоной чорной конь одинъ позади.

— Гдѣ же мой Ванюма? гдѣ коню хозяинъ?
«Охъ, убитъ твой Ваня, въ правый бокъ подъ душу,
Въ правый бокъ подъ душу ранили Ванюшу!»

Ранили Ванюту въ правый бокъ подъ сердце: Плакаться я стану по чужимъ по сѣнцамъ. «Ой, не плачь, красотка! не жалѣй Ивана: Изъ полку любого выбери улана!»

Выбрать мий не долго изъ полку любого, Да не будетъ Вани у меня другого! Хоть бы я глядёла, всёхъ переглядёла, А такого друга все бы я не встрёла!

Н. Бергъ.

VI.

#### поцалуй.

Рузя, что жь прошу я Долго поцалуя! Мы еще попросимъ, Да какъ-разъ и бросимъ!

Не гляди такъ строго: Красныхъ дѣвокъ много За быстрой рѣкою, Лишь махни рукою.

Въ молодыя лёта Нётъ любви запрета: Идутъ дни за днями, Волны за волнами...

Хоть морозь и грянеть, Цвъть весною встанеть; Старость кровь остудить— Ничего не будеть!

Н. Бергъ.

6

## V. ЛУЖИЦКІЯ.

- 1 10 mg ne 11 all engine and belong in in in a se

\_\_\_\_\_

#### върность до гроба.

- «Мий приснилось въ эту ноченьку, Что подруженька въ гробу лежитъ.
- «Ты съддай коня, мой милый брать, Ты съддай коней обоимъ намъ!»
- «Мы съ тобой потдемъ въ Жулицы, Повидаемся съ Шултицами:
- «Мы узнаемь, мы развѣдаемь, Какъ живется имь, какъ можется.»
- Мать-Шултиха ходить по двору; На Шултихѣ платье чорпое.
- «Здравствуй, здравствуй, моя матушка! Гдъ же дочь твоя красавица?»
- «Ниньче годъ ровнымъ-равнёшенько, Какъ свезли мы на погостъ ее—
- «Что на парѣ ль вороныхъ коней, Да на парѣ бѣлыхъ конпковъ.»
- Повернулъ коня онъ борзаго И потхалъ прямо въ Кростицы —
- Онъ по<sup>4</sup>халъ прямо въ Кростицы, На кладбище, па церковный дворъ.
- Онъ вокругь объёхаль три раза, Сталь надъ гробомъ красной девицы:

- «Пробудись, проснись, подруженька! Возврати мои подарочки!
- -- «Ахъ, не встать и не проснуться мнѣ, Не вернуть твоихъ подарочковъ:
- «На груди плита тяжолая, Очи перстію засываны.
- «Повзжай къ моей ты матушкв, Пусть отдастъ твои подарочки:
- «Черевички съ бантомъ, съ лентами, И платокъ богатый, шолковый.
- «Перстенекъ твой на рукѣ моей: Ужь его мнѣ не отдать тебѣ!
- «Подожди еще годокъ-другой: Ляжешь, милый, ты рядкомъ со мной!»
- Повернулъ коня онъ борзаго И поёхалъ прямо къ матери:
- «Слышишь, старая ты матушка, Вороти моп подарочки:
- «Черевички съ бантомъ, съ лѣнтами, И платокъ богатый, шолковый.
- «Перстенёкъ мой на рукѣ у ней: Перстенекъ мой не воротится!»
- Отдавала мать подарочки, Горько плакаль добрый молодець.

«Что ты плачешь, добрый молодець?
 Много въ свътъ красныхъ дъвушекъ,

«Что богаче и пригожѣе, Что богаче и красивѣе.»

«Коль съ твоей не посчастливилось,
 Миъ другихъ подругъ не надобно!»

Повернуль коня онъ борзаго, ъдетъ къ мастеру гробовому —

ъдетъ къ мастеру гробовому, Новый гробъ ему заказывать.

«Какъ тамъ лягу, гдё она лежитъ, Перестану я грустить-тужить!»

Н. БЕРГЪ.

11.

#### измъна милаго.

— «Пой, красна двица, пъсни! Голосъ твой слышно далёко —

«Голосъ твой слышно далёко, Вплоть до полей до Ясенскихъ:

«Вилоть до чужой до границы Слышно тотъ голосъ дѣвицы!»

— «Пъспи мнъ пъть, веселиться Ныньче совстмъ пе годится.

«Пусть всё въ харчевиё гуляють, Горя-печали пе знають;

«Миѣ жь тамъ весёлости мало: Я опущу покрывало,

«Прямо ни разу не гляну, За двери прятаться стану.»

Милый по комнатѣ ходитъ, Видитъ ее — не подходитъ —

Видитъ ее — не подходитъ, Съ нею ръчей не заводитъ; Подлѣ не станетъ, не глянетъ, Бѣлой руки не протянетъ.

— «Ахъ, ты мой милый, сердечный! Что погордёль, поважнёль ты?

«Что ни словечка не скажешь, Ласки своей не покажешь?»

— «Какъ же мн'в знаться съ тобою, Съ дъвкой, съ мужичкой простою!»

— «Словно не зналъ ты, не въдалъ Нашего племени-роду

«Прежде, чёмъ знался со мною, Съ дёвкой, съ мужичкой простою!

«Лучше бъ со мной ты не знался, Къ намъ по ночамъ не шатался,

«Спалъ бы одинъ себъ дома, Дома, въ богатыхъ хоромахъ —

«Ногъ на ходьбѣ не томилъ бы, Въ избу къ намь бѣдъ не носилъ бы:

«Батюшки съ матушкой горя, Слёзъ разливанное море,

«Братьямъ и сестрамъ обиды, Милымъ подружкамъ печали!»

Счастливъ, кто сердце хоронитъ, Слёзъ на постелю не ронитъ,

Парнямь въ обманъ не дается, Парню въ глаза насмъется!

Съ виду всѣ ласковы парни, Въ сердцѣ жь — хитры и коварны;

Красную дѣвку заводятъ, Дружбу пе долго съ ней водятъ:

Часъ и другой поиграютъ И, поигравши, бросаютъ...

Н. БЕРГЪ.

HI.

#### покорная дочь.

Я на гору вверху поднялась И въ даль я съ горы поглядёла, И вижу я: лодочка ёдетъ, А въ лодке три молодца добрыхъ.

Что быль всёхъ пригожёй, моложе, Что въ лодкъ сидёлъ по-серёдкъ — На миъ объщалъ онъ жениться, Хоша молоденекъ годами.

Онъ далъ миѣ, дѣвицѣ, колечко, Колечко, серебряный перстень: «Возьми ты, дѣвица, колечко, Возьми ты серебряный перстень!

«Коль матушка спрашивать будеть, Откуда серебряный перстень— Скажи, отвъчай ты родимой, Что перстень нашла на дорогъ?»

— Предъ матушкой лгать я не стану, Не стану кривить я душою: А прямо скажу безъ утайки, Что хочешь на мнѣ ты жениться.

Н. БЕРГЪ.

IV.

#### легенда.

Пускай узнаеть цёлый свёть, Что было вь Уграхь за сто лёть. Жиль вь Варадинё славный князь — И дочь у князя родилась; Лицомъ пригожа и свётла Новорожденная была. Когда же стала подростать, Не шла съ подругами пграть; Но въ божьихъ храмахъ день и ночь Молилась княжеская дочь. Минуло ей шестиадцать лёть — Она даеть святой обёть: Оставить міра суету И посвятить себя Христу. Но слышить вёсти оть родныхъ,

Что къ ней присватался женихъ, Что красотой ея плѣнёнъ Одинъ владътельный баронъ. II соглашаются отдать Ему ее отецъ и мать; Но дочь одно твердить въ отвътъ: «Дала я Господу объть Весь въкъ не въдать брачныхъ узъ; Одинъ женихъ мой — Інсусъ!» Но ей отець, возвысивъ гласъ: «Ты наша дочь — и слушай нась!» И дочь, покорствуя отцу, Пошла готовиться къ вѣицу, Кротка, спокойна и тиха, Но не глядить на жениха. Когда жь оконченъ былъ обрядъ, Она ушла тихонько въ садъ Къ своимъ возлюбленнымъ цвътамъ, И на колени пала тамъ, И говорила такъ, молясь: «Услыши, Господи, мой гласъ, И укрѣпи во мнѣ, Господь, Изнемогающую плоть!» И передъ нею Онъ предсталъ, И страхъ невъсту обуялъ; Но подаль Онъ десницу ей — И стала вдругь она смёлей, И новыхъ силъ живой родникъ Ей въ душу слабую проникъ. И кротко въ очи ей смотря, Господь вѣщаль ей, говоря: «Возьми сей перстень золотой, Залогъ любви Моей святой!» Невъста розу сорвала И жениху ее дала, Предъ пимъ колѣни преклоня: «Прими залогъ и отъ меня!» И обрученные пошли, Срывая розаны съ земли; А онъ, на ней покоя взглядъ, Сказаль: «пойдемь въ Мой вертоградь!» И, взявъ, повелъ ее съ собой. И шли они рука съ рукой, И въ вертоградъ къ Нему пришли, Гдѣ розы пышныя цвѣли, Алоэ, нардъ и киннамонъ, И раздавался нѣкій звонъ Золотострупныхъ райскихъ лиръ, И пъль святыхъ избранный клиръ. И доведя ее до врать, Онъ рекъ: «ты зрѣла вертоградъ!

Иди — пора тебъ домой — И миръ да-будетъ надъ тобой!» И опечалилась княжна: Глядить - опять стоить она Предъ Варадиномъ у воротъ, И стража кличеть: «кто идеть?» Она, сробъвъ и устыдясь, Даеть отвъть: «Отець мой князь; Объ немъ извъстенъ городъ весь: Онъ воеводой главнымъ здѣсь!» Но возражаеть стража ей: «У воеводы нѣтъ дѣтей!» Она же имъ твердить одно: «Онъ воеводой здёсь давно!» И взявъ, привратники ведутъ Ее къ судьямъ своимъ на судъ; Тѣ стали спрашивать ее, Она же имъ опять свое: «Отецъ мой князь!» она твердитъ: «Онъ воеводой здёсь сидить.»

И диву судьи всв дались, И рыться въ книгахъ принялись, И тамъ прочли они въ отвътъ, Что въ Варадинѣ за сто лѣтъ, На праздникъ, въ свадебную почь, Пронала княжеская дочь. И судьи всф рфшили такъ, Что это вышней воли знакъ. И, внявъ княжив, онв пошли И ей пастора привели: И, освиясь его крестомъ, Она почила въчнымъ спомъ, Тиха, спокойна и ясна, И благольнія полна. Тому внимая, всякій чти Святые Господа пути, Зане Живый на небесахъ И многомилостивъ, и благъ.

Н. БЕРГЪ.

# СЛАВЯНСКІЕ ПОЭТЫ

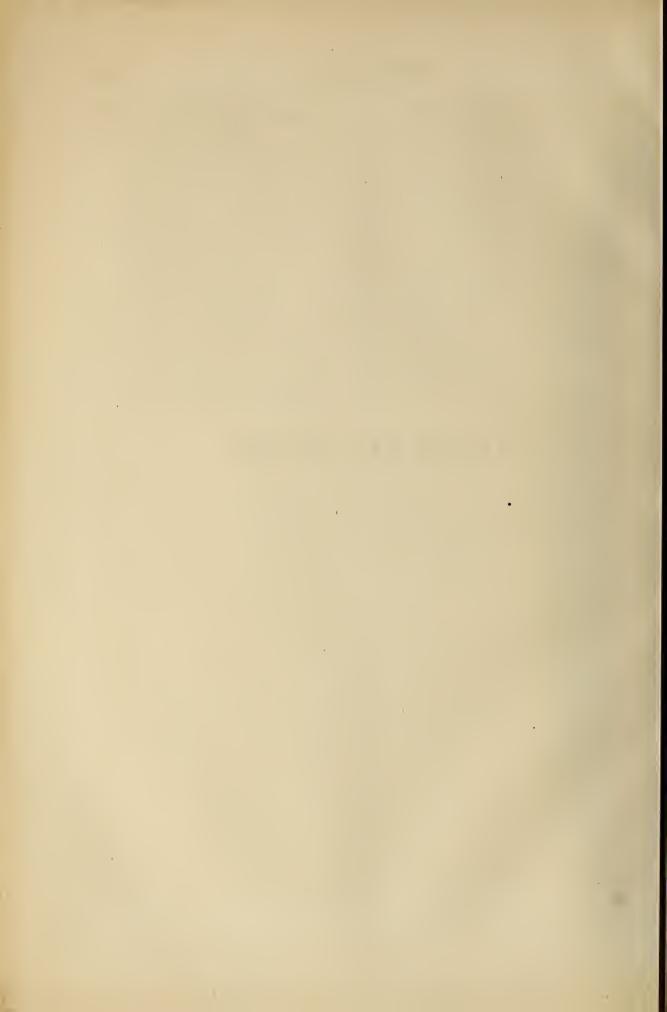

# МАЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Малорусская литература — явленіе недавнее, именно потому что она пифетъ псключительно народный характерь. И у нась, какъ п вездѣ, прежде считалось непреложнымь, что языкь книжный должень быть особымь языкомь отъ разговорнаго, и писатель, берясь за перо, настранваль себя на такую речь, какой самь не употребляль въ простомъ разговоръ. У насъ съиздавна быль книжнымь языкомъ славяноцерковный; писать казалось возможнымъ только на немъ; языкъ живой врывался въ него невольно, но всегда писатель старался держаться, по возможности, книжнаго склада ръчи. Можно сказать, что литературный языкъ на Руси измѣнядся по мере большаго невежества въ славяноцерковномъ языкъ; писатели сбивались на просторъчіе противъ собственнаго желанія. Въ южной и западной Руси, политически отдёленной отъ сѣверной и восточной, славяно-церковный языкъ сталъ уступать другому языку литературному, но также не народному, хотя п состоявшему въ большей близости къ последнему, чемъ древній славяно-церковный. Это была учоная смъсь славяно-церковнаго, польскаго и живого русскаго, подъработою туземныхъ грамматиковъ и риторовъ получившая своеобразную форму. Языкъ этотъ назывался русскимъ и послужилъ для значительнаго количества богословско-полемическихъ сочиненій, актовъ, писемъ и историческихъ повъствованій. Учоные составляли для него словари и грамматики. При болве твсномъ

сближеніи Малороссіи съ Великороссіею, этотъ книжный языкъ уступиль мёсто другому, созданному Ломоносовымъ и развивавшемуся послъдовательною работою и дарованіями русскихъ писателей. Онъ былъ ближе къ народному великорусскому по выговору, по строенію, но отличался отъ него множествомъ словъ и оборотовъ, взятыхъ изъ славяно - церковнаго и выкованныхъ писателями, усвоивавшими формы и способъ выраженія изъ пностранныхъ языковъ, древнихъ п новыхъ, такъ-что литературное развитие удаляло его отъ народнаго, а не приближало; для Малороссіи онъ быль болье искуствень, чымь для великоруссовъ и болъе далекъ отъ тамошней народной рѣчи. Высшій классъ малорусскаго народа, который быль сравнительно образованиве прочей массы, усвоиваль этоть языкь сначала на письмѣ, потомъ и въ живой рѣчи, хотя долго не оставляль въ домашнемъ быту своего прадъдовскаго, народнаго. Малорусскій простолюдинь почти не понималь его. Говоря съ последнимъ, малоруссъ высшаго класса и образованія поневолѣ спускался до языка простолюдина, потомучто иначе они бы не могли объясниться другь съ другомъ; но писать на языкъ простого народа долго казалось большинству ръшительно невозможнымъ.

Но въ образованномъ мірѣ начался переворотъ. Съ распространеніемъ просвѣщенія почувствовались недостатки исключительной книжности; стали приближаться къ живой рѣчи, стара-

лнсь излогать на ппсьм' мысли приблизительно тому, какъ он визнагались въразговор в; то быль покамъстъ далекій идеаль; дъло шло медленно, также медленно, какъ образование массъ народа и сліяніе его сословій, и до-сихъ-поръ это литературное дъло далеко не доведено до конца: мы все-таки пишемъ и даже говоримъ между собою не такъ, какъ остальная масса народа. Замътивъ здесь это обстоятельство, мы, однако, понимаемъ, что при маломъ количествъ образованныхъ людей въ сравнении со всемъ народонаселениемъ, лишоннымъ всякихъ средствъ къ образованію, разница въ языкъ образованнаго класса отъ языка народной массы неизбежна, когда простолюдину незнакомы понятія и предметы, требующіе незнакомыхъ для него словъ и оборотовъ; но, кромъ того, разница эта зависитъ еще и оттого, что мы пишемъ и говоримъ отлично отъ народа даже и тогда, когда о томъ же самомъ у народа есть готовый складъ рфчи. Тфмъ не менье XIX выкъ все-таки отличается тымь, что языкъ книжный стремится слиться съ разговорнымь, является потребность, чтобы складь рфчи образованнаго чоловъка и простолюдина быль въ сущности одинаковъ. Если мы многое можемъ дать простолюдину, знакомя его съ предметами, понятіями и образомъ жизни высшаго человъческого развитія, то съ своей стороны и отъ него можемъ заимствовать немалое: именно, живость, простоту и правильность рфчи, что, безъ сомненія, и есть правильная, истинная грамматика языка, которая указываеть формы, созданныя безъискуственною природою, свободнымъ теченіемъ народной жизни, а не вымысломъ кабинетнаго учоного. Вфроятно, съ развитіемъ просвъщенія въ массахъ, произойдеть этоть желанный обмѣнъ. Народъ разширитъ свой кругозоръ сведеніями, добытыми наукою, а сама наука можеть заимствовать отъ народа боле простой и живой способъ выраженія.

Упрощеніе языка будеть посл'єдствіемъ широкой образованности. По нашему мнѣнію, первымь шагомъ къ этому великому посл'єдствію было то, что простолюдинъ въ литературѣ пересталъ нодвергаться полному невниманію; его бытъ, нравы, понятія, вѣрованія, его пѣсни и сказки, его языкъ стали нредметомъ изсл'єдованія и изображенія. Идея народности вступила въ литературу.

Съ появленіемъ этой идеи, на Русн стали изучать русскаго простолюдина, дорожить его рфчью;

знать ее и владъть ею уже стало достоинствомъ. По-этому и въ Малороссіи обратились къ тому же. Но тутт-то оказалось, что въ этомъ русскомъ одствуетъ въ народъ совстмъ иная крав рфчь, отличная отъ той, которая слышится въ другихъ краяхъ, рфчь, отпечатлевшая на себе иначе прожитую жизнь въ теченіи протекшихъ въковъ. Простолюдинъ-малоруссъ оказался очень непохожимъ на простолюдина-великорусса, хотя по главнымъ основнымъ чертамъ и тотъ и другой принадлежать къ одному народному дереву. По-этому, встуная своею особою въ число предметовъ, изображаемыхъ литературою, простолюдинъ-малоруссъ естественно долженъ былъ нринести съ собою особую вътвь литературы съ своеобразною рачью. Когда одни писатели довольствовались темь, что старались изобразить его на общерусскомъ языкъ, другіе находили такой способъ недостаточнымъ, видели въ русскихъ сочиненіяхъ, изображавшихъ малорусскую жизнь, какъ бы переводы съ какого-то другого языка и притомъ переводы редко удачные, и обратились къ живой рфчи народной малорусской, стали вводить ее въ литературу, и такимъто путемъ возникла малорусская литература въ наше время.

Начало ея положено Котляревскимъ въ первыхъ годахъ текущаго стольтія. По господствовавшему тогда образу возэреній, речь мужика непремѣнно должна была смѣшить, и, сообразно съ такимъ взглядомъ, Котляревскій выступиль съ пародіею на «Энеиду» Виргилія, составленною по малорусски, гдв античные боги и герои изображены дъйствующими въ кругу жизни малорусскаго простолюдина, въ обстановкѣ его быта, и самъ поэтъ представляетъ изъ себя также малорусскаго простолюдина, разсказывающаго эти событія. Но эта пародія возъимьла гораздо большее значеніе, чемь можно было ожидать отъ такого рода литературныхъ произведеній. На счастье Котляревскому, въ малорусской натуръ слишкомъ много особеннаго, ей только свойственнаго юмора, и его-то вывель Котляревскій на свёть, желая позабавить публику; но этоть народный своеобразный юморъ оказался, независимо отъ пародіи, слишкомъ свѣжимъ п освѣжающимъ элементомъ на литературномъ полѣ. Самъ авторъ быль человькь въ высокой степени талантливый. Не смотря на то, что онъ для своего произведенія избраль почти несвойственный малорусской поэтической ръчи четырехстонный ямбъ, какимъ въ обиліи писали тогда русскіе поэты, «Эненда» имела громадный усиёхъ и Котляревскій открыль собою цёлый рядь многихь талантливыхъ писателей. Не ограничиваясь «Энеидоі гляревскій написаль еще дві драматически пьесы: «Наталку Полтавку» и «Москаля - чаривника». Объ эти иьесы долго игрались на сценъ въ Малороссіи, а последняя и въ столицахъ, где она и до-сихъ-поръ остается единственнымъ малорусскимъ драматическимъ произведеніемъ, не сходящимъ сосцены. И правду сказать: эта небольшая пьеса, сюжеть которой заимствовань изъ народной сказки, не встретила у насъ до-сихъпоръ еще ничего такого, чтобы стало выше ея по достоинству, въ качествъ простонародной комедін. «Наталка» очень любима въ Малороссіи; ивсии изъ нея распространились до того, что сделались почти народными.

За Котляревскимъ явился другой талантливый иисатель: Петръ Петровичь Артемовскій-Гулакъ. Отъ него осталось только нъсколько стихотвореній, но за-то опи иріобрѣли чрезвычайную популярность, и можно встретить много малоруссовъ, знающихъ большую часть изъ нихъ наизусть. Подобно Котляревскому, и Артемовскій-Гулакъ сперва имълъ намърение посмъщить, позабавить — и началь пародіями на оды Горація, приспособляя возэрфнія римскаго поэта къ понятіямъ малорусскихъ поселянъ. Изъ написанныхъ имъ, кромъ того, стихотвореній, видное мъсто занимаеть «Панъ Твардовскій», баллада. Сюжеть ея тоть же, что и въ балладъ съ такимъ же названіемъ, написанной по-польски Мицкевичемъ, но малорусскій варіанть отличается большею образностью и народнымъ комизмомъ, чёмъ польскій. Изъ несколькихъ басенъ, написанныхъ имъ, «Панъ та собака», по художественности, по глубинь мысли и народному колориту, занимаеть высокое мъсто, тъмъ болье, что она выражаетъ бользненное, но сдержанное чувство народа, безвыходно терпъвшаго произволъ кръпостпичества. Артемовскій-Гулакъ быль редкій знатокъ самыхъ мельчайшихъ подробностей народнаго быта и нравовъ, и владелъ народною речью въ такомъ совершенствъ, выше котораго не доходилъ пп одинъ изъ малорусскихъ писателей. Нельзя не пожальть, что этоть истинно-талантливый писатель рано покинуль свое поприще. Въ старости онъ снова было обратился въ нему, но последнія его произведенія далеко уступають первымъ.

Время тридцатыхъ и начала сороковыхъ го-

довъ настоящаго стольтія ознаменовалось появленіемъ произведеній Григорія Өедоровича Квитки, писавшаго подъ именемъ Основьяненка. Квитка началъ свою литературную деятельность на малорусскомъ языкъ уже въ преклонныхъ лътахъ, постоянно проживая на хуторѣ близь Харькова, въ общепін съ народомъ. Кромѣ повѣстей, писанныхъ по-русски и помъщенныхъ въ «Современникъ и «Отечественныхъ Запискахъ», Квитка по-малорусски написаль двенадцать повъстей (Салдацькый натреть, Маруся, Мертвецькый велыкъ-день, Добре роби — добре й буде, Конотопська видьма, Отъ тоби й скарбъ, Козырь-дивка, Перекоти-поле, Сердешна Оксана, Пархимове снидание, Божи дити, Щира любовь \*) и пять драматическихъ произведеній (Шельменко-ппсарь, Шельменко-деньщикъ, Сватанье на Гончаривци, Щира любовь, Бой-жинка, последняя не была напечатана, но игралась на харьковской сценф). Трудно опредфлить превосходство одной его иовъсти предъ другою, иотому-что каждая имъетъ свои достопиства и представляеть то ту, то другую сторону народнаго быта, нравовъ и взглядовъ. Если въ «Солдатскомъ портретѣ» Квитка, описывая сельскую ярмарку, рисуеть простодущіе носелянина до того комически, что возбуждаетъ смёхъ въ самомъ серьозномъ читателе, то въ «Марусь», «Сердечной Оксань» и «Божьихъ дътяхъ», при разнообразіи отношеній и положеній, выражаеть такую полноту, глубину и нёжность народнаго чувства, что выжимаетъ слезу у самого веселаго и безпечнаго. Въ повъстяхъ «Конотопська видьма», «Отъ тоби скарбъ», «Мертвецькій велыкъдень» онъ выставляеть самыя затъйливыя фантастическія представленія; въ повъстяхъ «Добре роби добре й буде», «Перекоти-поле» — изображаеть народныя нравственныя понятія; въ «Козырь-дивкъ» выводить отношенія, въ которыхъ народная сельская жизнь сталкивается съ властью и алминистрацією; и везді является онъ вірнымъ живописцемъ народной жизни. Едва ли кто превзошоль его въ качествъ повъствователя-этнографа, и въ этомъ отношеніи онъ стоитъ выше своего современника Гоголя, хотя много уступаетъ ему въ художественпомъ построеніи. Изъ его драматическихъ произведеній, комическая оперетка

<sup>\*)</sup> Последніе две почему-то не вошли въ последнее взданіе его литературных сочинскій, но мы когда-то читали ихъ, получивь отъ самого автора въ рукописи; изъ повъсти «Щиралюбовь» Квитка потомъ составиль драму, которая, по достоинству, много уступаеть повъсти того же содержанія.

«Сватанье на Гончаровкъ» отличается върнымь и талантливымъ изображеніемъ домашнихъ нравовъ подгороднаго народа; пьеса эта имфла большой успъхъ на харьковской сценъ и въ другихъ мъстахъ, а также во Львовъ. Черезъ-чуръ мъстный интересъ этой пьесы не даль ей мъста па столичной сцень; но, кажется, недостатокъ артистовъ, знающихъ малорусскій языкъ и малорусскую жизнь на столько, чтобы исполнить эту пьесу, быль главною причиною непоявленія ея на столичной сценъ. Нъсколько лътъ тому назадъ «Сватанье» было исполнено любителями въ Пассажъ и было встръчено съ большимъ восторгомъ. Квитка имълъ громадное вліяніе па всю читающую публику въ Малороссіи; равнымъ образомъ и простой, безграмотный народъ, когда читали ему произведенія Квитки, приходиль отъ нихъ въ восторгъ. Не помѣшали успѣху твореній талантливаго писателя ни литературные пріемы, черезъ-чуръ устарълые, ни то, что у него господствуеть слободское наржчіе, отличное отъ нарфчія другихъ краевъ Малороссіи. Не только въ русскихъ юго-западныхъ губерніяхъ, но и въ Галиціи, гдв нарвчіе уже значительно разнится въ мелочахъ отъ харьковскаго, сочиненія его читались съ наслажденіемъ, какъ свое родное. Великорусскіе критики упрекали его въ искуственной сантиментальности, которую онъ будто навязываетъ изображаемому народу; но именно у Квитки какъ этого, такъ и ничего навязываемаго народу-пъть; незаслуженный упрекъ происходить оттого, что критики не знали народа, который изображаль малорусскій писатель.

Одновременно съ Квиткою писали стихотворенія по малорусски: Гребенка, Боровиковскій, Аванасьевъ-Чужбинскій, Метлинскій (Амвровій Могила), Писаревскій, Петренко, Корсунъ, Щоголевъ и др. Всѣ они были болѣе или менѣе люди не бездарные, но пикто изъ нихъ пе обладалъ талантомъ на столько, чтобы составить эпоху въ молодой литературѣ. Это суждено было Тарасу Григорьевичу Шевченкѣ.

До Шевченки малорусская литература ограничивалась изображеніемъ народнаго быта въ формѣ повѣстей и разсказовъ, отчасти въ формѣ драмы, или стихотвореніями въ народномъ тонѣ. Самъ Квитка, съ его умѣніемъ восироизводить народную жизнь, не шолъ далѣе простого изображенія. Выраженныя имъ чувства и воззрѣнія народа ограничиваются тѣмъ, что дѣйствительно можно было талантливому наблюдателю

подмътить во внъшнемъ проявлении у народа и только. Народъ у Квитки не смфетъ подняться выше обычныхъ условій; если, иногда, онъ и заговариваетъ о своей боли, то очень не смъло, и не дерзаетъ номышлять пп о чемъ лучшемъ. Народность Квитки, какъ и вообще тогдашнихъ народо-изобразителей — это зеркало наведенное на народный быть; по мфрф того, каково это зеркало - въ немъ, съ большею или меньшею в фрностью и полнотою, отражается то, что есть въ данний моменть. Но Шевченко быль самъ простолюдинъ, тогда-какъ другіе болъе или менње были паны и паничи, любовавшіеся народомъ, иногда и действительно любившіе его, но въ сущности, по рожденію, вослитанію и стремленіямъ житейскимъ, пе составлявшіе съ народомъ одного цёлаго. Шевченко въ своихъ поэтическихъ произведеніяхъ выводить на свъть то, что лежало глубоко на днъ души у народа, несмін, подъ тягостію внішних условій, показаться-то, что народъ только смутно чувствоваль, но не умъль еще облечь въ ясное сознаніе. Поэзія Шевченки-поэзія цалаго народа, но не только та, которую самъ народъ уже пропълъ въ своихъ безыменныхъ твореніяхъ, называемыхъ пъснями и думами: это такая поэзія, которую народъ самъ бы долженъ былъ запъть, если бы съ самобытнымъ творчествомъ продолжалъ далъе пъть непрерывно послъ своихъ первыхъ пъсенъ; или, лучше сказать, это была та поэзія, которую народъ дъйствительно запълъ устами своего избранника, своего истинно-передового человъка. Такой поэтъ какъ Шевченко есть не только живописецъ народнаго быта, не только воспъватель народнаго чувства, народныхъ дъяній — онъ народный вождь, возбудитель къ новой жизни, пророкъ. Стихотворенія Шевченки не отступають отъ формы и пріемовъ малорусской народной поэзіи: онъ глубоко малорусскія; но въ то же время ихъ значение никакъ не мъстное: онъ постоянно носять въ себъ интересы общечеловъческие. Шевченко не только малорусскій простонародный поэтъ, но вообще поэтъ простого народа, людской громады, подавленной издавна условіями общественной жизни, и вмъстъ съ тъмъ чувствующей потребность иныхъ условій и уже начинающей къ нимъ стремиться, хотя еще и не видящей вфриаго исхода, а потому нерѣдко впадающей въ отчаяніе, грустной даже и тогда, когда ей въ душу заглядываетъ упованіе далекаго будущаго. «Мы въруемя

твоему слову, о Господи!» восклицаеть въ одномъ изъ своихъ стихотвореній малорусскій пъвецъ: «возстанетъ правда, возстанетъ свобода, п Тебъ Единому поклонятся всъ народы во-въки, но пока еще текуть ръки, кровавыя рѣки!» Понятно, что крѣпостпое иго, тяготъвшее надъ народомъ, встръчало въ Шевченкъ ожесточенное негодование. «Видишь ли-говоритъ онъ въ другомъ своемъ произведеніи-въ этомъ раб снимають съ калбки заплатанную свитку для того, чтобы одъть недорослыхъ княжичей; тамъ распинаютъ вдову за подати, берутъ въ войско единаго сына, единую подпору; тамъ подъ плетнемъ умираетъ съ голода опухшій ребенокъ, тогда-какъ мать жнетъ на барщинъ пшеницу, а тамъ опозоренная девушка, шатаясь, идеть съ незаконнымъ ребенкомъ: отецъ и мать отреклись отъ нея, чужіе не принимають ее, нищіе даже отворачиваются отъ нея... а барчукъ... онъ не знаетъ ничего: онъ съ двадцатою по счёту (любовницею) пропиваеть души. Видить ли Богь изъ-за тучь наши слёзы, горе? Видить и помогаеть намь столько же, сколько эти въковъчные горы, покрытыя человъческою кровію!» Не удивительно, что, живя и действуя въ періодъ строжайшаго сохраненія существующаго порядка, малорусскій поэть, дерзнувшій открыть завъсу тайпика народныхъ чувствъ и желаній и показать другимь то, что гнёть и страхъ пріучили каждаго закрывать и боязливо заглушать въ себъ, осужденъ былъ судьбою на тяжолыя страданія, которыхъ отголоски різко отозвались въ его произведеніяхъ. Быть-можеть, съ-тъхъ-поръ какъ пародъ освободился отъ одного изъ бременъ, лежавшихъ на немъкриностного рабства, съ-тихъ поръ какъ Россія вообще уже вступила на путь преобразованій, такой поэть, какъ Шевченко, не можеть повториться; дальнъйшія улучшенія въ жизни народа, дальнъйшее его развитіе должны происходить посредствомъ умственнаго труда и гражданской доблести, а не поэтическихъ возбужденій; иные предметы, иные пріемы будутъ вдохновлять грядущихъ поэтовъ, но для Шевченки навсегда останется мъсто въ плеядъ великихъ пъвцовъ славянскаго міра. Въ художественныхъ пріемахъ онъ уступаетъ такимъ поэтамъ нашего племени, какъ Пушкинъ и Мицкевичъ, какъ уступаль имъ вообще по воспитанію, хотя этоть недостатокъ и значительно восполнялся силою его творческаго генія; но по животворности его

идей, по благородству и всеобъемлемости чувства, по естественности и простотъ- Шевченко превосходить ихъ. Его значение въ пстории-не литературы, не общества, а всей массы народа. Если новыя условія жизни, великіе перевороты и цёлый рядъ иного рода событій унесуть съ лица земли малорусскую народность, исторія обратится къ Шевченкъ всегда, когда заговоритъ не только объ угаснувшей малорусской народности, но и вообще о прошлыхъ судьбахъ русскаго народа. Если когда-либо потомки долго страдавшаго, униженнаго, умышленно содержимаго въ невѣжествѣ мужика, будутъ пользоваться полною человѣческою свободою и плодами человѣческаго развитія, судьбы прожитыя ихъ прародителями не угаснуть въ ихъ воспоминаніяхъ, а вмъстъ съ тъмъ они съ уважениемъ будутъ вспоминать и о Шевченкъ, пъвцъ страданій ихъ предковъ, искавшемъ для нихъ свободы --- семейной, общественной, духовной, вмъстъ съ ними и за нихъ теривышемь душою и теломь, мыслію и деломь.

Одновременно съ Шевченкомъ писалъ по малорусски Пантелеймонъ Александровичъ Кулишь, столько же талантливый повъствователь, сколько и превосходный этнографъ. Его «Записки о Южной Руси» могуть служить лучшимъ образчикомъ этнографическихъ трудовъ. Изъ числа писанныхъ имъ повъстей, по нашему мнънію, первое мѣсто занимаетъ историческій романъ «Чорна рада». По художественности и върности картинъ, это одно изъ лучшихъ произведеній въ своемъ родъ вообще въ русской литературъ и единственное въ малорусской. Языкъ Кулиша отличается благородствомъ и старательною отдълкою: вообще видно чостоянное стремленіе поднять его уровень и сдёлать доступнымъ для предметовъ и понятій, стоящихъ выше быта поселянина. Кром'в прозы, Кулишъ пробовалъ писать и стихи, которые плавны и звучны, но по силъ вдохновенія далеко уступають Шевченковымь.

Въ 1857 году выступила на литературное поприще женщина-писательница, подъ псевдонимомъ Марка-Вовчка. Ея небольшіе разсказы изъ народной жизни, изданныя въ свётъ подъ общимъ названіемъ «Оповиданья», отличаются высокою художественностью построенія, глубиною мысли и чувства и вёрностію красокъ. Малорусская читающая публика отнеслась къ этимъ произведеніямъ съ большимъ сочувствіемъ и уваженіемъ.

Въ 1861—62 годахъ въ Петербургѣ издавался

Василіемъ Михайловичемъ Бёлозерскимъ журналъ «Основа», посвященный Малороссіи. Кром'в разныхъ статей, относящихся къ малороссійскому краю въ историческомъ, этнографическомъ, экономическомъ и статистическомъ отношеніяхъ, журналь этоть наполнялся многими повъстями, разсказами, стихами и замътками, писанными по малорусски и вызваль къ литературной деятельности нъсколько даровитыхъ писателей, какъ напримъръ: Глъбова, Чайку, Нечуй-Вітра, Олексу Стороженка, Руданскаго, Кулика, Кухаренка, Мордовцева, Номиса, Носа, Олельковича и другихъ. Разсказы Олексы Стороженка, изданные виослёдствін особо въ двухъ томахъ, очень замічательны по талантливому изображенію малорусскаго быта, превосходному языку и народному юмору.

Но журналь «Основа», давшій безспорно большой толчокъ литературной малорусской деятельности, не могь долго существовать по малости подписчиковъ, что, во всякомъ случав, указывало на недостатокъ сочувствія въ высшемъ классѣ Малороссіи. Это одно уже, кромѣ другихъ соображеній, указывало, что для малорусской письменности нуженъ иной путь. Изобразительно-этнографическое направление исчернывалось; въ эпоху, когда все мыслящее думало о прогрессь, о движеніи впередь, о расширеніи просвещения, свободы и благосостояния, оно оказывалось слишкомъ узкимъ, простонародная жизнь, представлявшаяся прежде обладающею несмътнымъ богатствомъ для литературы, съ этой точки зрѣнія, являлась, папротивъ, очень скудною: въ ней не видно было движенія, а если оно въ самомъ деле и существовало, то до такой степени медленное и трудно уловимое, что не могло удовлетворять требованіямъ скорыхъ, плодотворныхъ и знаменательныхъ улучшеній, какими занята была мыслящая сила общества. Стихотворство еще меньше возбуждало интереса. Буйные витры, степовыя могилы, козаки, чумаки, чорнобриви дивчата, зозули, соловейки, барвинковые виночки и прочія принадлежности малорусской поэзін становились пабитыми, типическими, опошлелыми призраками, подобными античнымъ богамъ и настушкамъ исевдоклассической литературы, или сантиментальнымъ романамъ двадцатыхъ годовъ, наполняющихъ старые наши «Новъйшіе пѣсенники». Поднимать малорусскій языкъ до уровия образованнаго, литературнаго въ высшемъ смысль, пригоднаго для всьхь отраслей знанія и для

описанія человіческихь обществь къ высшемь развитіи — была мысль соблазнительная, но ея несостоятельность высказалась съ перваго взгляда. Языкъ можетъ развиваться съ развитіемъ самаго того общества, которое на немъ говоритъ; но развивающагося общества, говорящаго малороссійскимъ языкомъ, несуществовало; тѣ немногіе, въ сравнении со всею массою образованнаго класса, которые, ставши на степень высшую по развитію отъ простого народа, любили малорусскій языкъ и унотребляли его изълюбви-тв уже усвоили себф общій русскій языкъ: онъ для нихъ быль родной; они привыкли къ нему болъе чъмъ къ малорусскому, и какъ по причинъ большаго своего знакомства съ нимъ, такъ и по причинъ большей развитости русскаго языка предъ малорусскимъ, удобиве обращались съ первымъ, чвмъ съ последнимъ. Такимъ образомъ въ желаніи поднять малорусскій языкъ къ уровню образованныхъ литературныхъ языковъ было много искуственнаго. Кромѣ того, сознавалось, что общерусскій языкъ никакъ не исключительно великорусскій, а въ равной стенени и малорусскій. И въ самомъ дёлё, если онъ, по формамъ своимъ, удалялся отъ народнаго малорусскаго, то въ то же время удалялся, хоть и въ меньшей степени, отъ народнаго великорусскаго; то быль общій недостатокъ его постройки, но въ этой постройкъ участвовали также малоруссы. Какъ бы то ни было, во всякомъ случат - языкъ этотъ былъ не чуждъ уже малоруссамъ, получившимъ образованіе, въ равной степени какъ и великоруссамъ, и какъ для тъхъ такъ и для другихъ представлялъ одинако готовое средство къ дъятельности на поприщъ наукъ, искуствъ, литературы. При такомъ готовомъ языкъ, творя для себя же другой, пришлось бы создать языкъ непременно искуственный, потому-что, за неимфніемъ словъ и оборотовъ въ области знаній и житейскомъ быту, пришлось бы ихъ выдумывать и вводить предъумышленно. Какъ бы ни любили образованные малоруссы языкъ своего простого народа, какъ бы ни рвались составить съ нимъ единое тъло, все-таки, положа руку на сердце, пришлось бы имъ сознаться, что простопародный языкъ Малороссіи — уже не ихъ языкъ; что у нихъ уже есть другой, и собственно для нихъ самихъ не нужно двухъ разомъ.

Приходя къ такимъ выводамъ, малорусси, соображаясь съ господствовавшимъ въ тѣ годы общимъ стремленіемъ распространять всѣми воз-

можными средствами просвъщение, находили, что выработанный до извёстной степени народный мадорусскій языкъ можеть послужить превосходнымъ двигателемъ общенароднаго образованія и принялись писать по-малорусски элементарныя научныя книги, съ цёлію ознакомленія народа съ плодами образованности. Такимъ образомъ написана была книга, гдф давались элементарныя понятія о природь, подъ названіемъ: «Де що про свить Божій», издань быль первый выпускь священной исторіи и арпеметика. Изготовлено было въ разныхъ мъстахъ два перевода святого Евангелія. Были и другія работы. Мысль эта нашла великое сочувствіе во всёхъ концахъ малорусскаго міра. Выпускъ священной исторін, менфе чьмь въ продолжении полугодія, разошолся въ количествъ болъе шести тысячь экземиляровъ. Но тутъ поднялись подозрѣнія, обличенія и обвиненія. Московская газета, поддерживаемая нікоторыми корреспондентами изъ Малороссіи, находила въ этомъ предпріятін умыслы на отторженіе Малороссіи отъ русской имперіи, сродство съ польскими интригами, однимъ словомъ преступныя намфренія. И воть — найдено было умъстнымъ преградить всякій дальнъйшій ходъ этому делу. То было въ 1863 году; съ-техъ-поръ малорусская литература перестала существовать въ Россіп\*). Въ глазахъ ревнителей государственной цёлости и народнаго единства Россіи, все писанное по-малорусски стало представляться признакомъ измѣны, мятежа, попытокъ къ разложенію отечества. Въ сущности же на дёлё не было и тѣни ничего подобнаго. Малоруссы, жедавшіе ввести малорусскій языкъ въ первоначальное образование народа, не руководились никакими другими видами, кром'в уб'вжденія, что языкъ природний, какъ говорится, всосанный съ материнскимъ молокомъ, былъ болѣе легчайшимъ средствомъ для передачи начатковъ образованія, чемъ тотъ, который быль чуждъ народному уху,

какъ по словамъ и оборотамъ, такъ и по выговору. Если было сочтено умъстнымъ переводить священное ппсаніе съ церковно-славянскаго на русскій, то темь же самымь казалось вполнё умъстнымъ перевести его по-малорусски, потомучто на русскомъ языкъ для малорусса оно менъе понятно, чемъ на славяно-церковномъ. Никто не думаль, чтобы первоначальное образованіе, полученное малоруссами на своемъ природномъ языкъ, могло изгнать и устранить изъ Малороссін языкъ общерусскій; напротивъ, существовала увъренность, что, получивъ некоторыя свеленія на своемъ нарѣчін, малоруссъ съ большею охотою пожелаеть читать по-русски и скорбе научится русскому языку, пріобрѣвши уже до этого нѣкоторую подготовку и развитіе. Таковы были виды тёхъ, которые проводили мысль о примененін малорусскаго языка къдёлу народнаго образованія, а не какіе-либо иные. Конечно, для тъхъ, которые не считаютъ народнаго образованія первою насущною потребностію, которые не видять особенной бёды въ томъ, если народъ полгое время, можеть-быть стольтие и долье, будеть коснёть въ невёжестве, важность народнаго нарфчія въ дфлф первоначальнаго развитія не можеть быть вопросомь; но тѣ, которые, не менье малоруссовь, любителей своего народнаго слова, искренно, горячо желають просвещения, и расходятся съ последними только въ томъ, что считають возможнымь дёломь для малорусскаго простолюдина легко и скоро получить первоначальное образование на литературномъ русскомъ языкъ, должны не ограничиваться одними теоретическими предположеніями, а познакомиться съ этимъ вопросомъ въ области опыта. Въ Малороссін есть школы, и малоруссы учатся по русски; надлежить безиристрастно и точно разръшить вопросъ: какъ широко подвинулось просвъщение въ народной массъ и легко ли оно достается? Разрѣшеніе этого вопроса будеть отвѣтомъ и на то: справедливы ли были малоруссы, хотъвшіе употребить народное наръчіе орудіемъ легчайшаго распространенія просвіщенія въ масст народа, или же они ошибались?

Н. Костомаровъ.

<sup>\*)</sup> Кое-какія произведенія, появлявшіяся съ этихъ поръ до настоящаго времени, проходили безслъдно. Только опера «Запорожецъ за Дупаемъ» хотя небогатая по содержапію, но сценичная, нравилась нъсколько времени столичной публикъ, а потомъ была оставлена.

## малорусскіе поэты.

### И. П. КОТЛЯРЕВСКІЙ.

Предки Котляревскаго были природные малороссы. Отецъ его служилъ въ полтавскомъ городскомъ магистрать, а дъдъ быль діакономъ успенской соборной церкви въ Полтавѣ. Еще до-сейпоры на высокой горъ въ Полтавъ, около кръпостныхъ оконовъ, стоитъ полуразрушенный дубовый домикъ, съ надписью надъ входомъ: «Создася домъ сей, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 1705 року 30 августа.» Въ этомъ домикъ жиль отецъ Котляревскаго, а 29 августа 1769 года родился и самъ Иванъ Петровичъ, извъстный малороссійскій поэть. Родители Котляревскаго были весьма не богаты. Съ детскихъ летъ проявилась въ немъ охота къ чтенію и усидчивость въ занятіяхъ, такъ что его очень рано отдали въ семинарію, гдё онъ окончиль ученіе съ успъхомъ. По выходъ изъ семинаріи, Котляревскому предлагали вступить въ духовное званіе, но онъ избралъ поприще свътское. Первое время онъ занимался обученіемъ дётей въ пом'єщичьихъ домахъ, и, какъ страстный любитель родного языка, народныхъ обычаевъ и преданій, собираль этнографическія свёдёнія и писаль стихи на малороссійскомъ языкѣ. Въ 1779 году онъ поступиль въ штать бывшей новороссійской канцеляріи и черезъ четыре года быль произведень въ первый классный чинъ, имъя 14 лътъ отроду. Въ 1796 году Иванъ Петровичъ оставилъ гражданскую службу и поступилъ кадетомъ въ Сѣверскій карабинерный полкъ. Прослуживъ 12 леть въ военной службе и получивъ чинъ штабсъ-капитана за храбрость, оказанную при взятін крѣпостей Бранлова и Изманла, въ 1806 году, онъ вышель въ 1808 году въ отставку съ чиномъ капитана и снова поселился въ своемъ отцовскомъ домикъ въ Полтавъ. Въ пачалъ 1812 года ему было поручено сформированіе 5-го малороссійскаго козачьяго полка, что было исполнено имъ ровно въ двѣ недѣли. Черезъ два года по выходъ своемъ въ отставку, Котляревскій получиль мъсто надзпрателя полтавскаго дома воспитанія бъдныхъ дворянъ. За улучшенія, произведенныя имъ по этому заведенію, онъ быль награжденъ, въ 1817 году, чиномъ майора и пенсіею въ 500 руб. асиг., а въ 1827 году назначень попечителемь полтавского богоугодного заведенія. Эту послёднюю должность Иванъ Петровичь занималь до самой смерти, т. е. до 1838 года. Общій голось Полтавы признаеть за Котляревскимъ щедрость, благотворительность и готовность принять участіе въ каждомъ гонимомъ и убогомъ человъкъ.

Восинтаніе Котляревскаго совнало съ эпохой протеста противъ классицизма — протеста, выразпвшагося въ европейской литературъ осмъяніемъ олимпійскихъ боговъ и героевъ сѣдой древпости. По преданію, Иванъ Петровичь еще въ семинарін началь перелицовывать «Эненду» Виргилія на малороссійскій языкъ. Кому онъ подражаль и быль ли ему извёстень тогда Скарронъ или Баумгартенъ — этого мы не знаемъ. Извѣстно только, что поступя въ военную службу, Котляревскій скоро прославился своею пародіей. Троянскій герой, въ вид' украинскаго бродяги, смѣшилъ товарищей Ивана Петровича до слёзъ, и рукопись его начала ходить по рукамъ. Затемъ, поселившись въ Полтаве и следавшись частымъ гостемъ у малороссійскаго военнаго губернатора, князя Репнина, онъ написалъ для его домашняго театра двѣ пьесы: «Наталку-Полтавку» и «Москаля-чаривника.» Первая изъ этихъ пьесъ появилась въ 1819 году, и была принята публикой съ громкимъ одобрѣніемъ. Появленіе «Москаля - чаривника» было также привътствовано общими похвалами. Съ этого времени имя сочинителя стало повторятся съ любовью не только во всей Малороссіи, но и въ Великороссін и въ объихъ столицахъ. Объ эти пьесы говорять много въ пользу природнаго таланта Котляревскаго. Природное чутье сценическихъ условій въ авторѣ и нѣсколько удачныхъ чертъ изъ простонародныхъ нравовъ съ комической стороны, поставили «Наталку-Полтавку» и «Москаля - чаривника» выше многихъ, если не всвхъ, пьесъ тогдашняго репертуара. Что же касается пъсенъ, которыми начинается первая нзъ этихъ пьесъ (Віють витры и У сосида хата била), то они пріобрёли такую популярность, что и въ настоящее время въ Малороссін нъть человъка, который бы не зналь ихъ наизусть. Сочиненія Котляревскаго имѣли въ свое время сильное вліяніе на всёхь, кому доступень быль языкь украпискій. Онь быль единственный писатель, воспроизведшій всёми забытую жизнь украпискаго простонародья.

ī.

#### въють вътры.

Вѣютъ вѣтры, вѣютъ буйны — И деревья гнутся.
Охъ, болитъ мое сердечко,
Слёзы такъ и льются.

Въ лютомъ горф, безъ мило̀го, Я веселье трачу; Только станетъ легче сердпу, Какъ пойду поплачу.

Не помогуть слёзы счастью, Легче мнъ не будеть... Кто счастливь быль хоть часочекь, По̀-въкъ не забудеть.

Есть же люди — и сиротской Завидують доль; Но счастлива ль та былинка, Что хирьеть въ поль? Въ чистомъ нолѣ, на принёкѣ, Безъ росы, безъ крова? Тяжко, тяжко на чужбинѣ Безъ дружка милова!

Безъ милова, дорогова, Сталъ мит свътъ тюрьмою; Безъ милова итъ мит счастья, Нътъ мит и покою.

Погляди ноди мой милый, Какъ я здёсь горюю, Какъ слезами поливаю Мою долю злую!

Кто жь меня здёсь приласкаеть, Кто здёсь приголубить, Если нёть того со мною, Кого сердце любить?

Полетъла бъ я къ милому, Да куда — не знаю. Безъ него я сохну, вяну, Всякъ часъ умираю.

Н. Бергъ.

11.

#### пъсня.

У сосѣда есть избушка, У сосѣда жонка-душка; У меня же — ни избёнки, Нѣту счастья, нѣту жонки.

За сосъдомъ всъ красотки, За сосъдомъ и молодки, Красны дъвицы косятся— На сосъда всъ зарятся.

Ой, сосёдь мой раньше сёсть, У сосёда зеленёсть; У меня же, сиротинки, Нёту въ полё ни былинки.

Всѣ сосѣда выхваляють, Всѣ сосѣда уважають; Я жь напрасно время трачу — Одинокій горько плачу.

Н. Гербель.

101.

#### возный.

Городъ, село ли — нивють права; Тоже имъетъ свой умъ голова. Каждымъ, какъ кубаремъ, прихоть вертить; Каждаго лешій къ поживе манить. Волка медвъдь разрываетъ въ куски, Волкъ — тотъ козла теребитъ за виски, Ну, а козёль огородь теребить: Каждый съ другого сорвать наровитъ. Каждый, кто выше, тоть низшаго гнёть; Сильный безсильнаго давить и жмёть. Бъдный — богатому въчный слуга: Корчится, гнётся предъ нимъ, какъ дуга. Кто не имфетъ, тотъ въкъ свой скрипитъ; Кто не лукавить, тоть сзади сидить. Ложка сухая вѣдь горло дерёть, Какъ тутъ прожить безъ грѣха и хлопотъ?

Н. Гербель.

IV.

#### изъ «энеиды».

Эней быль молодець удалый, Парнюга — чудо не козакь, На всё дёла проворный малый, Какь есть — намётанный бурлакь. Какь только греки взяли Трою И пышный городь сталь золою, Онь поскорёе тягу даль, Взяль кой-какихь съ собой троянцевь, Въ огиё копченыхь оборванцевь, И Троё пятки показаль.

Онъ понастроиль кучу лодокъ, Своихъ троянцевъ разсадилъ, Стъснивъ несчастнихъ, какъ селёдокъ, И въ море синее спустилъ. Какъ вдругъ опять напасть лихая: Собачъя дочь, Юнона злая, Вдругъ напустилась на него, И въ заключенье пожелала, Чтобъ въ адъ душа его попала И духу не было его.

Парнюга быль ей не по сердцу, Да и гиввиль ее притомъ, И наконецъ сталь горме перцу, Противнѣй каши съ ревенёмъ. Да что же сдѣлалъ онъ такое? А то — зачѣмъ родился въ Троѣ; И тѣмъ еще былъ ей не милъ, Что слылъ за сына Афродиты И что Парисъ не ей — пади ты — Венерѣ яблочко всучилъ.

Глядить Юнона — видить съ неба, Что въ лодкахъ ѣдетъ нашъ Эпей. «Ахъ, ты пострѣль!» шепнула Геба, И жутко, жутко стало ей. Она впрягла въ тележку птичку, Собрала волосы подъ кичку, Чтобъ не трепалася коса, Надѣла пеструю юбчёнку, Взяла ковригу, да солонку И — шмыгъ къ Эолу, какъ оса.

Вошла въ хоромы и сказала:
«Здорово, свать! гостей встрѣчай!
Давно тебя я не видала.»
И положила коровай,
Шумя распущеннымъ подоломъ,
На столъ предъ дѣдушкой Эоломъ.
Потомъ присѣла на скамъѣ
И молвитъ: «съ просъбицей къ тебѣ я,
Дружокъ Эолъ! тряхни Энея:
Теперь онъ въ морѣ на ладъѣ.

«Ты знаешь, что онь за ярыга:
Весь свёть обнюхаеть, какъ пёсъ,
Еще усиветь, забулдыга,
Изъ разныхъ глазъ повыжать слёзъ.
Пошли ему лихое горе:
Пусть тѣ, кто съ нимъ, потонутъ въ морѣ,
А прежде всёхъ потонетъ самъ.
За это ряжую красотку,
Не просто бабу, а находку,
Тебъ сегодня же я дамъ.»

«Вишь съ чёмъ подъёхала ты къ свату! Эолъ, осклабясь, завопилъ: «Все бъ сдёлалъ я за эту плату, Да вётры, жалко, распустилъ: Борей больной лежитъ съ похмёлья, А Нотъ на свадьбё — всёмъ веселье, Зефиръ, давнишній негодяй, Къ дёвчонкамъ въ дружбу затесался, А Эвръ въ поденщики нанялся... Какъ хочешь, такъ и поступай!

«Но успокойся: для тебя я
Нарву молодчику вихры
И, дьло долго не тягая,
Ушлю его въ тартарары.
И такъ — прощай и убирайся!
На счёть молодки постарайся,
А на попятную — шалишь:
Надуешь — кончены всъ пъсни:
Ласкайся, пъжничай — хоть тресни,
А оть меня получишь шишь.»

Эоль, не медля ни мтновенья, Собраль всё вётры подь рукой, И вздуться подаль повелёнье Онь морю синему горой. И воть оно запузырилось, Ключомъ вскииёло, расходилось... Энею нашему не въ мочь: Онь даже хнычеть, илачеть, бёдный, И, весь испачканный и блёдный, Ерошить чубъ свой день и почь.

Гуляють вътры надъ волнами; Пучниа чорная реветь.
Троянцы моются слезами; Эней схватился за животь.
Ладьн, какъ щены, разметало; Троянцы топуть — ихъ ужь мало; Сто бъдъ нагрянуло на нихъ; Эней кричитъ: «да я Нептуну Пятіалтынный въ руку суну — Пусть только вътеръ бы затихъ!»

Нептунъ былъ взяточникъ давнишній. Заслышавъ голосъ, онъ сказалъ: «Иятіалтынный мнѣ не лишній!» И тотчасъ рака осѣдлалъ; На немъ, какъ окунь, бурлачина (Нептунъ проворный былъ дѣтина) Нырнулъ и вынырнулъ со дна И крикнулъ вѣтренной артели: «Чего не ладно загудѣли? Какого надо вамъ рожна?»

Вмить вѣтры ушки навострили И — драла въ норочки свои: Какъ ляхъ до лясу припустили, Какъ отъ ворони воробъи. Тогда Нептунъ схватилъ метёлку, Все море вымелъ, какъ свѣтёлку — И солице глянуло на свѣтъ.

Эней, почувствовавъ отраду, Перекрестился иять разъ къ ряду И приказалъ варить об'ёдъ.

Въ красивихъ мисочкахъ сосновихъ
Явились кушанья тотчасъ,
Въ приправахъ жирныхъ и здоровыхъ;
Рѣкою брага полилась:
Ее кувшинами хлестали;
Галушки, жарения въ салѣ,
Глотали съ жадностью молчкомъ,
И водки выпили не мало;
Когда жь паѣлись до отвала,
Они уснули крѣнкимъ сномъ.

Венера, пе пустая шлюха, Какъ увидала, что Эоль Сынка промучилъ голодухой И на бъдияту страхъ навёлъ, Взялась тотчасъ поправить дѣло: Нарядъ свой праздпичный надѣла — Такой нарядъ, что хоть бы въ плясъ: На головѣ чепецъ парчёвый, Да въ галунахъ капотикъ новый — И такъ къ Зевесу понесласъ.

Зевесь въ то время пиль сивуху, Соленой рыбой завдаль.
Онъ выпиль цёлую осьмуху
И ужь вторую начиналь,
Когда вошла къ нему Венера,
Кривясь — ну точно съ ней холера —
И стала хныкать передъ нимъ:
«Спросить васъ, тятенька, пришла я,
За что сынку напасть такая?
Какъ куклой всѣ играють имъ.

«Куда ему добраться къ Риму! Скоръй въ канавъ свистнетъ ракъ, Скоръе ханъ вериется къ Крыму, Иль станетъ умникомъ дуракъ. Чтобы Юнона да не знала Въ кого впустить свое ей жало И какъ людей честнихъ пугать! Смирить ее потребна сила, Чтобъ тамъ и сямъ не лебезила... Одинъ ты можешь приказать.»

Юпитеръ допилъ жбанъ горѣлки, Утеръ усы, погладилъ чубъ И молвилъ: «охъ, вы скоросиѣлки! Я въ словъ твердъ, какъ старый дубъ: Эней покончитъ всъ мытарства, Пріобрътетъ большое царство, И станетъ бариномъ большимъ: Оброкъ на цълый свътъ наложитъ, Народъ свой сильно преумножитъ И будетъ царствоватъ надъ нимъ.

«Такъ вотъ что я сулю Энею:
Къ Дидонѣ въ гости онъ зайдетъ,
Точить балясы будетъ съ нею,
Подъёдетъ къ ней, какъ къ мышкѣ котъ
И влюбить бабу не на шутку.
Не плачь, молись, постись, малютка!
Все будетъ такъ, какъ я сказалъ.»
Венера съ тятинькой простиласъ;
Но прежде въ поясъ поклонилась,
А онъ ее поцаловалъ.

Едва Эней съ своей аравой Успъль немножко отдохнуть, Какъ ужь собраль свой скарбъ дырявый И снова тдеть въ дальній путь. Плыветь... Ему противно море: Тошнить его... Такое горе, Что не глядъль бы и на свътъ! И онъ сказаль: «умри я въ Троъ, Тогда бъ мнт легче было втрое; А тутъ ни въ чемъ уттхи нътъ.»

О. Лепко.

## п. п. артемовскій-гулакъ.

Петръ Петровичъ Артемовскій - Гулакъ, извъстный малорусскій поэтъ и учоный, родился въ 1791 году въ мъстечкъ Смъломъ, Кіевской губерніп, гдъ отецъ его былъ священникомъ. Н. И. Костомаровъ, жившій у Петра Петровича, во время своего студенчества въ Харьковъ, въ тридцатыхъ годахъ, слышалъ отъ него не разъ, что отецъ его всегда, и даже въ то время, когда Смъла еще принадлежала Польшъ, отличался горячею привязанностію къ Россіи, за что, въ 1789 году, во время смутъ, бывшихъ въ томъ краъ, онъ подвергся жестокому истязанію со стороны поляковъ. Въ память этого событія, старикъ до смерти хранилъ тотъ пукъ розогъ, которымъ его истязали, въ кіотъ, какъ святыню,

вмъстъ съ образами. Артемовскій, унаследовавъ. послѣ смерти отца, этотъ пукъ розокъ, вмѣстѣ съ кіотомъ, свято хранилъ его и любилъ показывать своимъ гостямъ, причемъ входилъ во всф подробности приключенія. Получивъ первоначальное образование въ домъ родительскомъ, молодой Артемовскій быль отдань въ Кіевскую семинарію, гдф натерифлся всего, и даже однажды, послѣ большого пожара, который истребиль чуть не половину Кіева, дошоль до того, что принужденъ былъ питаться арбузными корками, которыя собираль на базарной илощади. По окончаніи полнаго семинарскаго курса, онъ поступиль въ Харьковскій упиверситеть, откуда вышель капдидатомъ. Затъмъ, выдержавъ магистерскій экзаменъ въ томъ же университетъ и успъшно защитивъ свою диссертацію, Артемовскій быль удостоенъ степени магистра словесныхъ наукъ, а годъ спустя заняль предложенную ему совътомъ Харьковскаго университета канедру русской исторіи, которую и занималь въ теченіи многихъ лътъ, сначала въ званіи экстраординарнаго, а потомъ ординарнаго профессора, и оставиль только вследствие избрания его, въ конце сороковыхъ годовъ, въ должность ректора университета, которую онъ занималь въ теченіи десяти

Независимо отъ своей учоной дъятельности, Артемовскій изв'єстень также своими поэтическими произведеніями па малороссійскомъ языкъ, которыя носять на себъ печать несомивннаго таланта. Къ сожалвнію, онъ писаль мало и притомъ въ молодости, когда талантъ его еще далеко не окръпъ. Во всъхъ его произведенияхъ преобладающая черта — юморъ. Какъ на лучшія произведенія Артемовскаго, въ этомъ родь, можно указать па следующія стихотворенія: «Солопій п Хивря», «До Пархима», подражаніе Горацію, «Панъ Твердовскій», баллада и, въ особенности, разсказъ «Панъ и собака». Не смотря на то, что стихотворенія Артемовскаго никогда не были изданы отдёльною книжкой, оставаясь затерянными въ «Украинскомъ Въстникъ» и другихъ малоизвёстныхъ малорусскихъ журпалахъ и альманахахъ, они ходятъ въ Малороссін по рукамъ во множествъ списковъ, а побасенку о «Панѣ п собакѣ» каждый грамотный малороссъ знаеть наизусть. И действительно, произведенія Артемовскаго, какъ по своему направленію, такъ п по языку, стоятъ несравненно выше того довольно-пизкаго уровня, на которомъ стояла

современная ему малорусская поэзія. Своимъ разсказомъ «Панъ и собака» онъ далъ новое направленіе малорусской поэзіи, последнимъ словомъ которой сделался Шевченко. Въ исторін малорусской словеспости «Панъ и собака» составляеть явленіе, мимо котораго ни одинь критикъ не пройдетъ, не остановившись. Языкъ его чисть, силень и разнообразень. Смешное является у него не въ каррикатуръ дъйствительности, а въ самомъ положеніи вещей. Простодушное, но не цѣнимое ни во что усердіе героя разсказа Рябко, панской собаки, смёшить нась, не оскорбляя нашего уваженія къ личности, заключенной въ его собачей шкуръ. Каждая черта въ юмористической его живописи имфетъ внутренній смысль, который придаеть его смёху достоинство благородной сатиры.

Артемовскій скончался въ Харьковѣ въ глубокой старости лѣтъ шесть тому назадъ.

#### нанъ и собака.

Сошла на землю ночь. Ничто не шелохнется, Лишь птица сонная вспорхнеть и встрепенется: Безмолвіе царить. Не видно зги — темно: На небѣ зорьки нѣть и мѣсяцъ спить давно; Лишь звѣздочка порой за тучею дождливой Мелькнеть, какъ изъ норы мышонокъ боязливый. И небо, и земля — все спить въ тиши ночной; Покоится весь свѣть подъ чорной пеленой. Одинъ, какъ пёрстъ, Рябко о снѣ не помышляеть: Опъ барское добро, какъ другъ, оберегаеть. ѣсть даромъ барскій хлѣбъ Рябко нашъ не любилъ: Онъ ѣлъ за иятерыхъ, за-то ужь и служилъ.

Бѣднягѣ не легко— Всю ночь не спить Рябко. И что за темнота! хотя бъ въ хоромахъ свѣчка Зажглася на окиѣ! хотя бы изъ-запечка

Мелькнуль гдё огонёкь!
Ужь батюшка, нашь попь, лённво, какъ мёшокь, Откуда-то съ крестипь къ заутренё плетется, А пёсь-Рябко не спить, всю ночь ему неймется: То въ уголь онь одинь заглянеть, то въ другой—

Въ курятникъ къ курамъ, въ хлѣвъ свиной; Провѣдаетъ — сиокойны ль поросята? Что гуси? цѣлы ли утята? Что овцы? побѣжитъ къ стогамъ, Къ гумну, къ конюшнѣ, къ воротамъ; Всѣмъ пёсъ усердио озабоченъ —

И псполнителенъ, и точенъ.

Онъ сторожить, чтобъ москали
На барскій дворь не забрели:
Ихъ тьма была въсель; изъ дальнихъ мъстъ пришли.
И лаетъ върный пёсъ, и воетъ что есть духу,
Да такъ, собачій сынъ, что просто больно уху.
Всю ночь пролаявъ, онъ умолкнулъ на зарѣ;
И вотъ, едва прилегъ, раздался храпъ въ норѣ.
Пусть спитъ себъ Рябко—вѣдь нѣтъ бѣды покуда.
И такъ онъ крѣпко спитъ, сномъ праведнаго люда,
Что честно бережотъ добро своихъ господъ;
Какъ вдругъ поднялся гамъ;бѣжитъ, кричитънародъ:
«Цю-цю, Рябко! на-на! Сюда его зовите!»
— «Я здѣсь, отцы мои! чего вы тамъ, скажите?»
Отъ радости Рябко и скачетъ, и хвостомъ

Вертить, какъ помеломь,
Оскаливаеть зубы
И, мысля о жаркомь, облизываеть губы.
«Не даромь, мыслить онь, не даромь на дворѣ
Всѣ всполошились на зарѣ —
Есть вѣрно что-нибудь такое...
Должно-быть мнѣ несуть жаркое,
А можеть, что-нибудь другое
За-то, что я всю почь не спаль

И лаемъ отъ воровъ усадьбу охранялъ.» «Цю-цю!» кричитъ Явтухъ, держа въ рукѣ дубину, Хвать за ухо, да въ спину.

«Держите подлеца... Попомнишь, вражій сынь!» И вотъ Рябка дерутъ, рвутъ шерсть на немъ до корня. Завыль оть боли пёсь; на вой сбёжалась дворня. Что? какъ? за что? про что?-не знаетъ ни одинъ. «За что, спросиль Рябко, меня вы отодрали? За что вельль избить меня мой господинь?» -«За-то, сказалъ Явтухъ, что господа не спади.» -«Въ умѣ ли ты, Явтухъ?я ль въ этомъ виноватъ?» - «Да ты, какъ вижу я, ужь больно простовать! Ты виновать ужь темь, что даять падсаждался. Воть видишь ли-вчера панъ въ карты пропградся (Въ игръ, на этотъ разъ, удачи не далъ Богъ), А пани не могла всю ночь заснуть отъ блохъ. Пойми: кто проиградъ, порядкомъ прокутился, Въ томъ, Госноди прости, нечистый поселился: Тотъ пропграть готовъ родимаго отца. Зачёмъ ты выль, рычаль и лаяль безъ конца? Пускай бы лаяль самь, а ты бъ ушоль украдкой, Залегь въ своей норѣ, да выспался бы сладко.» - «Такъ этимъ, молвилъ пёсъ, я только виноватъ? Нътъ, баста! съ-этихъ-поръ беру свое назадъ! Прочь бабу съ воза-нать бады въ томъ, такъ и падо: Лошадкъ легче везть, опа тому и рада.» Такъ разсудивъ, Рябко пошолъ уныло прочь, Въ свою конуру влёзъ-и тамъ проспалъ всю ночь.

Просналь — ивъ крънкомъ снъ, увы, ему не снилось, Что шайка москалей въ госнодскій дворъ ввалилась; Что можно взять береть, шныряеть вверхь и внизь; Ну точно волки въ хлѣвъ, въ овчарню забрались... Онъ — глядь, а на дворъ совсъмъ уже свътло. «Рябко!цю-цю!» кричать, и все вверхъ дномъ пошло; Поднялся весь народь, бъгуть, кричать нестройно; А онъ и не моргнетъ — лежитъ себъ снокойно И думаеть: «тенерь навёрно угодиль Я тъмъ, что ночью спалъ и пана не будилъ. Пускай меня зовуть — я не пойду отсюда, Пока не принесуть ко мн въ конуру блюда, Да и тогда еще нанляшутся со мной, Пока взгляну на нихъ, да съёмъ кусокъ, другой.» «Цю-цю!» «Вотъ панъ и самъ! Рѣшнтеленъ я буду.» «Берите, бейте нса!» кричить онъ, какъ шальной. Рябко и хвость поджаль, отъ страха чуть живой. Накинулись на нса: разъ восемъ отливалн

И снова били и хлестали,

А наконець и перестали.

Имтался пёсь спросить о чемъ-то, но языкъ
Занутался — ни тпру, ни ну, какъ между лыкъ;
И звука нѣтъ—хринитъ, какъ пьяный съ нереноя.
«Да мы, сказалъ Явтухъ, не кончили съ тобою:

Въ тебѣ еще есть грѣхъ...»

— «Чтобъ чортъ нобраль васъ всѣхъ:
Тебя, нановъ съ ихъ батькой
И съ дѣдомъ, да и съ дядькой!»
И слёзы у Рябка струились, какъ рѣка,
И думалъ бѣдный нёсъ, держася за бока:
«Дуракъ, кто у такихъдрянныхъ госнодъна службѣ,
Имъ бъется угодить, что силы есть, ио дружбѣ.

Я угождаль имъ какъ никто ——
И вотъ награда мнѣ за-то:
За службу, за свой трудъ, доказанный годами,
Я здѣсь лежу въ крови, избнтый батогами.

Такъ ляжешь — тутъ горитъ,
А эдакъ — тамъ болитъ.
Такимъ нанамъ нодъ носъ, съ своею головою,
Хоть тъсто выложи съ квашнёю —
Имъ все равно: хоть круть, хоть верть —

Все въ череночкѣ смерть.»

О. Лепко.

### Е. П. ГРЕБЕНКА.

Евгеній Павловичь Гребенка родился 21-го января 1812 года въ отцовскомъ номѣстьѣ— Убѣжище, въ 16 верстахъ отъ города Прилукъ,

Полтавской губернін. Раннее дітство Евгенія Навловича прошло нодъ домашнимъ кровомъ. Внечатленіе детскихъ годовъ, проведенныхъ носреди натріархальнаго сельскаго быта, посреди прекрасной нрироды, въ сближении съ народомъ, богатымъ самородною ноэзіей, отразилось на многихъ произведеніяхъ Гребенки. В фроятно, не одна изъ народныхъ былинъ, не одно изъ преданій, пересказанныхъ имъ впоследствін, были слышаны нмъ дома и заставляли сильнъе биться его дътское сердце. Въ 1825 году Гребенка быль отвезень отцомь въ Нажинь и номащень въ Гимназін Высшихъ Наукъ князя Безбородко, нынѣ Лицей. Здѣсь онъ окончилъ нолный курсъ наукъ, съ нравомъ на чинъ 14-го класса, и тотчасъ-же (въ 1831 году) поступиль на службу въ резервы 8-го Малороссійскаго казачьяго нолка; затъмъ вышель въ отставку и около 1834 года неревхаль въ Петербургъ.

Гребенка началь заниматься литературой еще въ Лицев. Большею частью первые опыты его были на малорусскомъ наръчіи. Малорусскій нереводъ «Полтавы» Пушкина также относится ко времени его студенчества, какъ равно и «Малороссійскія Приказки», вынущенныя имъ въ свъть въ 1834 году въ Петербургъ. По нріъздъ въ Петербургъ Гребенка началъ еще усерднѣе заниматься литературой. Его «Приказки» нивли уснъхъ и были изданы въ другой разъ, въ 1836 году. Въ этомъ же году издалъ онъ и свой малорусскій переводъ «Полтавы», съ посвященіемъ Пушкину. Посвященіе это познакомило его съ нашимъ славнымъ ноэтомъ. Пушкинъ, съ пзвъстною добротой своей, приняль тенлое участіе въ начинающемъ литераторъ. Въроятно, съ его одобренія были нанечатаны въ «Современникъ» на 1837 годъ два стихотворенія Гребенки. Есть даже свёдёнія, что малороссійскія басни молодого нисателя такъ нонравились Пушкину, что одну изъ нихъ, именно «Волкъ и огонь», онъ перевель на русскій языкъ.

Извѣстный уже въ литературныхъ кружкахъ, Гребенка все еще не былъ знакомъ публикъ. Первые труды его на малороссійскомъ языкъ имѣли кругъ читателей слишкомъ ограниченный; русскими же стихотвореніями, къ которымъ нерешолъ Гребенка, было трудно обратить на себя вниманіе въ то время, какъ еще дѣйствовалъ Пушкинъ и вся окружавшая его нлеяда даровитыхъ ноэтовъ. Гребенка понялъ это—и рѣшился посвятить всю свою дѣятельность новѣствовальносвятить всю свою дѣятельность новѣствова-

тельной прозв. Первымъ опытомъ его въ этомъ родъ были «Разсказы Пирятинца», принятые публикою довольно радушно. Со времени изданія этихъ «Разсказовъ» имя Гребенки начинаетъ все чаще и чаще появляться подъ повъстями, разсказами и очерками въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, такъ что вскорт ни одинъ почти журналь, ни одинъ альманахъ или сборникъ не обходится безъ какого-нибудь произведенія Гребенки. Лучшими произведеніями его въ этомъ родъ — повъсти: «Върное лекарство», «Зашиски студента», «Иванъ Ивановичъ» и «Приключенія синей ассигнаціи», и особенно романъ «Чайковскій», о которомъ Бълинскій отозвался съ большой похвалой.

По прівздѣ своемъ въ Петербургъ, Гребенка поступилъ на службу въ Коммиссію духовныхъ училищь; затѣмъ, въ 1838 году, онъ былъ опредѣленъ старшимъ учителемъ русскаго языка и словесности въ Дворянскій Полкъ, а въ 1841—переведенъ учителемъ словесности во Второй Кадетскій Корпусъ. Въ послѣдніе годы жизни преподавалъ онъ тотъ же предметъ въ Институтѣ Корпуса Горпыхъ Инженеровъ и въ офицерскихъ классахъ Морского Корпуса.

Натура Евгенія Павловича была одна изъ самыхъ симиатическихъ; благодушее его располагало къ нему съ первой встрѣчи. Узпавъ ближе, нельзя было не полюбить его отъ всей души. Всѣ сходившеся съ Гребенкой, вспоминаютъ о немъ съ особенной теплотою. Разговоръ его былъ пріятенъ и дышалъ веселостью, съ тѣмъ легкимъ оттѣнкомъ юмора, какой замѣчаемъ мы въ его сочиненіяхъ. Вообще, Евгеній Павловичъ былъ самый милый собесѣдникъ и всегда гость ко времени. Гребенка умеръ въ дскабрѣ 1848 года; тѣло его перевезено въ Малороссію, которая была ему всегда такъ мила и дорога.

1

## украинская мелодія.

— «Немилаго, мама, нельзя полюбить! Охъ, тяжко съ постылымъ томиться и жить, Бесъду вести съ нимъ, при людяхъ встръчаться! Ужь лучше, родимая, въ дъвкахъ остаться!»

— «Взгляни на меня: я больна, я стара; Взгляни — мнъ въ могилу ложиться пора. Какъ очи закрою, что будетъ съ тобою? Останешся въ людяхъ одна, спротою.

«Не радостна, дочка, судьба спроты! И горя, и нужды натерпишься ты. Оставивъ тебя на землѣ спротою, Я горлицей буду стопать подъ землёю.»

— «Ну, полно, родная! не плачъ, не рыдай! Готовь полотенцы, платки вышивай. Пускай съ нелюбимымъ я счастье утрачу; Ты будешь см'атся, одна я заплачу.»

На свъжей могиль кресть божій стоить, Надь нею старуха рыдаеть, грустить: «О, Боже, мой Боже!... Раскройся могила!... Дитя ненаглядное я загубила!»

Н. Гербель.

11.

#### солнце и тучи.

Вотъ солнышко взошло, пригрѣло насъ лучами— И міръ повеселѣль, расцвѣлъ какъ маковъ цвѣтъ; Лишь тучка вдалекѣ, за спними горами, Ворчитъ себѣ подъ носъ и хмурится на свѣтъ: «Охъ, это солице миѣ! ужь вотъ какъ надоѣло!

Чего всёхъ радуетъ оно? Надуюсь, пёть лп — все равно Блестить. Постой, дружовъ, возьмусь-ка я задёло: Пора закрыть тебя давно.»

Гляжу я — тучами полъ-неба обложило, Все словно въ трауръ облеклось; Но солнце выше поднялось И тучи тъ позолотило.

О. ЛЕПКО.

III.

#### конопля и репейникъ.

«Чего ты, вражій сынъ, все въ бокъ меня толкаешь?»

Репейникъ коноплъ сердито говорилъ.
«Да какъ же мнъ рости, коль самъ тишкомъ, какъ
знаешь,

Ты землю у меня подъ бокомъ захватиль.»

Какъ много есть людей репейнику подъ пару: Ихъ всё должны любить, они же — ни кого. Я указаль бы вамъ па папа одного, Да ну его! боюсь: обижу комиссара!

О. Лепко.

IV.

#### челнокъ.

Запѣнилось море, завыло, взыграло
И вѣтеръ пронесся грозой,
И волны, вздымаясь какъ грозныя скалы,
Стремятся одна за другой.
Надъ моремъ нависли тяжолыя тучи;
Въ тѣхъ тучахъ, какъ голосъ зловѣщій, могучій,
Тантся раскатъ громовой.

Играетъ и пѣнится синее море.
Челнокъ межь волнами плыветъ;
Ныряетъ и борется онъ на просторѣ,
И мчится все дальше, впередъ.
Безъ веселъ качается въ морѣ бездольный!
Охъ, жаль мнѣ бѣдняжку! и сердцу такъ больно...
Куда его въ бурю несетъ?

Вотъ море затихло и волны опали;

Исстрвють подъ ивной кружки;
Опять замелькали, опять засновали
По морю кругомъ байдаки.
Но гдв же челнокъ мой, гдв бъётся мой милый?
Быть-можетъ, погибъ онъ—гроза изщепила:
Вонъ на воду всилыли куски.

Какъ чолнъ въ синемъ морѣ, такъ я среди свѣта:
Просторно и жутко мнѣ въ немъ...
Укрыться? — да что безъ людского привѣта!
Какъ вѣкъ свой прожить бобылемъ?
Прощай мой покой!—я пускаюся въ море:
Пусть злая недоля и лютое горе
Натѣшатся мной, какъ челномъ!

О. ЛЕПКО.

## н. и. костомаровъ.

Николай Ивановичъ Костомаровъ, извѣстный русскій исторіографъ, родился 4-го мая 1817 года въ Острогожскомъ уѣздѣ, Воронежской губерніи. Первоначальное воспитаніе получиль онъ въ

олномъ изъ частныхъ московскихъ пансіоновъ, а потомъ въ Воронежской гимназіи. Затёмъ онъ поступиль въ Харьковскій университеть, въ которомъ, въ 1836 году, окончилъ полный курсъ по словесному факультету, со степенью кандидата. По выходё изъ университета, Костомаровъ провель несколько леть безь службы, живя большею частью въ Харьковъ и его окрестностяхъ, п посвящая все свое время изученію малорусской народности. Тогда же началь онъ писать на малорусскомъ языкъ, подъ псевдонимомъ Іеремін Галки. Первымъ поэтическимъ произведеніемъ Костомарова на малорусскомъ языкъ была драма «Савва Чалый», изданная имъ въ 1838 году. Затемь, въ 1839 году, онъ напечаталь свои «Украинскія баллады», а въ 1840 сборникъ своихъ стихотвореній, подъ названіемъ «Вѣтка». Кромъ того въ томъ же году помъстилъ онъ, въ сборникъ «Снипъ», свою трагедію «Переяславська ничь» п малороссійскій переводъ «Еврейскихъ мелодій» Байрона. Въ 1840 году Костомаровъ выдержаль экзаменъ на степень магистра историческихъ наукъ, а въ следующемъ году представиль диссертацію, подъ заглавіемъ: «Объ историческомъ значеніи русской народной поэзін», въ которой доказываль важность изученія народныхъ памятниковъ для исторіи, съ цёлью уразумёть взглядъ народа на себя и на все его окружающее. Получивъ степень магистра, Костомаровъ навсегда оставилъ Харьковъ и поселился на Волыни, гдф принялся за изученіе тамошней народности, причемь осмотрѣль всь мьстности, ознаменованныя событіями изъ эпохи гетмана Зиновія Богдана Хмельницкаго, исторію котораго онъ началь писать съ 1844 года. Въ 1845 году онъ поселился въ Кіевѣ и вскорф избранъ былъ единогласно тамошнимъ университетомъ на канедру русской исторіи. Съ 1848 по 1856 годъ онъ прожилъ безвитадно въ Саратовъ, гдъ продолжалъ заниматься русскою исторією, а также м'єстною этнографією. Въ 1856 году Костомаровъ перевхаль въ Петербургъ, и въ томъ же году папечаталь въ «Отечественныхъ Запискахъ» свою мопографію: «Борьба украинскихъ козаковъ съ Польшею до Богдана Хмельницкаго». Въ следующемъ году въ томъ же журналѣ было напечатано его большое историческое сочинение «Богданъ Хмельницкій», пріобрѣвшее всеобщую извѣстность и поставившее имя Костомарова на ряду съ именами первыхъ русскихъ историковъ. Затемъ, въ 1858

году, Костомаровъ помѣстилъ въ тѣхъ же «Отечественныхъ Запискахъ» новое свое историческое сочинение «Бунтъ Стеньки Разина», а въ следующемъ году, въ «Современнике», монографіи: «Очеркъ домашней жизни и правовъ великорусскаго народа въ XVI и XVII стольтіяхъ», «Легенду о кровосмъситель» и «Начало Руси». Последняя статья, где, въ противность общему мнфнію о норманскомъ происхожденіи варягоруссовъ, доказывается, что они пришли изъ прусской Жмуди, возбудила опозицію со стороны М. П. Погодина, который вызваль Николая Ивановича на публичный учоный поединокъ, состоявшійся 19-го марта 1860 года, въ залѣ Петербургскаго университета. Въ 1861 году, въ журналѣ «Основа», было напечатано «Гетманство Виговскаго»; въ 1863 — вышли отдельными изданіями два замічательныя его сочиненія: «Сѣверно-русскія народоправства во времена удъльно-въчевого уклада» и «Историческія монографіи и изследованія»; затемь появились: въ 1864 — «Ливонская война», въ 1865 — историческія изследованія: «Южная Русь въ конце XVI въка» и «Повъсть объ освобождении Москвы отъ поляковъ въ 1612 году и избраніе царя Михапла», въ 1866 — въ журналѣ «Вѣстникъ Европы» — обширная историческая монографія «Смутное время Московскаго государства» и, наконецъ, въ 1869 и 1870 годахъ, въ «Въстникъ же Европы», два превосходныхъ историческихъ сочиненія: «Паденіе Ръчи-Посполитой» и «Костюшка и революція 1794 года», которыя окончательно утвердили за Николаемъ Ивановичемъ имя славнаго русскаго историка. Въ настоящее время Костомаровъ проживаетъ въ Петербургъ, весь погружонный въ свои историческія изысканія, долженствующія увъковъчить его славу, какъ исторіографа.

#### мъсяцъ,

Съ той поры, какъ первый грѣшникъ Каинъ Авеля убилъ,
И впервые землю кровью
Человѣческой облилъ —

Только вѣтеръ стоны слышаль, Воя въ дебряхъ и лѣсахъ; Только мѣсяцъ грѣхъ тотъ видѣлъ, Мпрно блеща въ небесахъ. Богъ приняль святую душу, Прокляль злобу — и велёль, Чтобы мёсяць то убійство На себё запечатлёль.

«Пусть — сказаль — сей образь будеть Вѣчно видимь въ мірѣ сёмъ, Правый гнѣвъ и милость Божья Рядомъ видятся на нёмъ!

«Чтобъ, взглянувши, злой убійца Передъ Богомъ трепетадъ, А несчастный утѣшался, Божью правду вспоминаль.»

И, грозя, на родъ нашъ бѣдный Божій гнѣвъ излился зломъ; Грѣхъ на мѣсяцѣ остался Неизгла̀димымъ иятномъ.

Съ той поры, взглянувъ на мѣсяцъ, Злой нѣмѣетъ и дрожитъ, А безвинный, чистый сердцемъ Въ даль съ надеждою глядитъ.

Н. Гербель.

### т. г. шевченко.

Тарасъ Григорьевичъ Шевченко, сынъ крѣпостного крестьянина Григорія Шевченко, родился 25-го февраля 1814 года въ селѣ Кириловкъ, Звенигородского уъзда, Кіевской губернін, въ имфніи помфщика Энгельгарда. Лишившись отца и матери на восьмомъ году жизни, онъ быль отдань въ школу къ приходскому дьячку, на правахъ школяра-попихача. Эти школяры, въ отношении къ дьячкамъ, то же самое, что мальчики, отдаваемые родителями, или иною властью, на выучку къ ремесленникамъ. Всъ домашнія работы и выполненіе всевозможныхъ прихотей самого хозяпна и его домашнихъ лежатъ на нихъ безусловно. Какъ бы то ни было, только въ теченіе двухлітней тяжкой жизни въ этой такъназываемой школъ прошолъ Шевченко «Граматку», «Часловець» и, наконець, «Псалтырь». Подъконецъ школьнаго курса дьячекъ посылалъ его читать, вивсто себя, «Псалтырь» по усопшимъ крестьянамъ и, въ видъ поощренія, платиль ему за-

то десятую конейку. Къконцу второго года своего пребыванія у дьячка, Шевченко, не будучи въ силахъ выносить более всякаго рода притесненій и побоевъ, которыя сыпались на него градомъ, вышелъ ночью изъ школы и бежаль въ мѣстечко Лисянку. Тамъ нашоль онъ себъ новаго учителя въ особъ маляра-діакона, который, вирочемь, какъ оказалось впоследствін, весьма мало отличался своими правилами и обычаями отъ перваго его наставника. Проживъ у него всего три дня, Шевченко убъжаль въ село Тарасовку, къ дьячку-маляру, славившемуся въ околодкъ изображеніемъ великомученика Никиты и Ивана Вонна. Мальчикъ обратился къ дьячку съ твердою ръвнимостью перенести всъ испытанія, лишь бы усвоить его великое искуство хоть въ самой малой степени; но Апеллесъ, посмотрѣвъ внимательно на его левую руку, объявиль ему, къ крайнему его огорченію, что въ немъ нътъ способности ни къ чему, ни даже къ шевству или бондарству.

Потерявъ всякую надежду сдълаться когданибудь хотя посредственнымъ маляромъ, Шевченко съ грустью возвратился въ родное село, въ надеждъ получить мъсто подпаска при деревенскомъ стадъ. Но и это не удалось ему. Помъщику, только-что наслъдовавшему достояніе отца своего, понадобился расторонный мальчикъ, и оборванный школяръ-бродяга попалъ прямо въ тиковую куртку, въ такія же шаровары п, наконецъ, въ комнатные козачки.

Въ 1832 году Шевченкъ исполнилось восьмнадцать лътъ, и такъ-какъ надежды помъщика на его лакейскую расторонность не оправдались, то онъ, внявъ неотступной просьбъ несчастнаго Тараса, законтрактоваль его на четыре года разныхъ живописныхъ дёлъ цеховому мастеру, нёкоему Ширяеву, въ Петербургъ. Ширяевъ соединяль въ себѣ всѣ качества дьячка-спартанца, дьякона-маляра и другого дьячка-хпромантика; но, не смотря на весь гнётъ тройственнаго его генія, Шевченко находиль время бывать иногда въ Лѣтнемъ саду и рисовать со статуй. Въ одинъ изъ такихъ сеансовъ онъ познакомился тамъ съ художникомъ И. М. Сошенкомъ, занявшемъ впоследстви место учителя рисованья при Лицев князя Безбородко въ Нфжинф. По совфту Сошенка, онъ принялся за акварельные портреты съ натуры — и въ короткое время сдёлаль значительные успѣхи по этой части живописи. Затёмъ, въ 1837 году, Сошенко представилъ его

конференцъ - секретарю Академіи Художествъ Григоровичу, съ просьбой — освободить бѣдняка отъ жалкой его участи. Григоровичъ передалъ его просьбу В. А. Жуковскому. Тотъ, уговорившись предварительно съ Энгельгартомъ, просилъ К. И. Брюлова паписать съ него, Жуковскаго, портретъ, съ цѣлью разыграть его въ частной лотереф. Брюловъ тотчасъ согласился и вскорф портретъ Жуковскаго былъ у него готовъ. Жуковскай устроилъ лотерею въ 2500 рублей ассигнаціями, и этою цѣною, 22-го апрѣля 1838 года, куплена была свобода Шевченки, который съ того же дня началъ посѣщать классы Академіи Художествъ и вскорф сдѣлался однимъ изъ любимыхъ учениковъ Брюлова.

Все что извъстно намъ о первыхъ поэтическихъ опытахъ Шевченки, это то, что они, по большей части, были задуманы и приведены въ исполнение въ томъ же Летнемъ саду, въ светлыя, безлунныя ночи. Сначала строгая украинская муза долго чуждалась его вкуса, извращеннаго жизнью въ школф, въ номфщичьей передней, на постоялыхъ дворахъ и въ городскихъ квартирахъ; но когда дыханіе свободы возвратило его чувствамъ чистоту первыхъ лётъ дётства, она простерла къ нему свои руки и приласкала его на чужбинь. Изъ этихъ первыхъ опытовъ, написанныхъ въ Лётиемъ саду, одна только баллада «Порченная» вошла въ первое собрание стихотвореній Шевченки, изданныхъ имъ въ 1840 году въ Петербургъ. Появление въ свътъ «Кобзаря» было встречено радушно всеми столичными критиками; что же касается Малороссін, то она была въ восторгѣ отъ своего новаго поэта, который пришолся какъ нельзя болже иб сердцу каждому украннцу, чуткому ко всему, касающемуся его народности и поэтическихъ его преданій. Съвыходомъ въ свётъ «Кобзаря», имя Шевченки мгновенно заняло первое мѣсто въ ряду украинскихъ поэтовъ, и съ-тъхъ-поръ неотъемлемо занимаетъ его по настоящее время. Всего болже поправился всёмъ прелестный разсказъ «Катерина», псполненный чисто-народной поэзіп. Не считая печатныхъ экземпляровъ, онъ разошолся по Малороссіи въ тысячахъ спискахъ и быль выучень каждымъ на память. Въ 1841 году были напечатаны «Гайдамаки», которые, впрочемъ, не имфли большого усивха, какъ равно и другіе произведенія, появившіяся въ томъ же году и въ два следующія въ «Ластовкѣ», «Маякѣ» и «Молодикѣ».

Въ 1844 году Шевченко получилъ званіе сво-

боднаго хуложника и затемъ отправился въ Малороссію, чтобы запастись сюжетами для новыхъ картинъ и стихотвореній. Въ 1847 году надъ Шевченкомъ стряслась бъла: компрометированный по одному дёлу, онъ быль лишонь званія свободнаго художника, выписанъ въ рядовые и посланъ на службу въ Оренбургскій край, гдф его сначала держали въ самомъ Оренбургъ, потомъ перевели въ Орскую крфпость, откуда назначили въ дальную и трудную экспедицію къ Аральскому морю, а въ 1850 году поселили въ Новопетровскомъ украпленін. Въ 1857 году, Шевченко, благодаря хлонотамъ своихъ петербургскихъ друзей и особенно графини А. И. Толстой, получиль увольнение отъ военной службыи въ следующемъ году уже быль въ Петербурге, гдф и поселился окончательно, въ зданіи императорской Академін Художествъ. Послѣ двухлѣтняго пребыванія въ Петербургъ, ему захотьлось побывать на родина и у родныхъ, что онъ писполниль летомь, въ 1859 году. Возвратившись въ Петербургъ, онъ приступилъ къ новому изданію «Кобзаря», который нвышель въ 1860 году. Сюда, кромѣ стихотвореній, составлявшихъ первое изданіе, вошло нфсколько новыхъ и, между прочимъ, «Гайдамаки»; но лучшимъ украшеніемъ сборника была повъсть «Работница», написанная въ Оренбургскомъ крав. Эта прелестная повъсть можетъ быть поставлена рядомъ съ «Катериной». Сколько чувства! сколько истинной поэзін!

Тарасъ Григорьевичъ умеръ, почти внезаино, 25-го февраля 1861 года, въ самую сорокъ седьмую годовщину своего рожденія. Тѣло Шевченки было первоначально погребено на Смоленскомъ кладбищѣ, потомъ отвезено въ Кіевскую губернію и тамъ, согласно желанію покойнаго, похоронено между городомъ Коневымъ и селомъ Пекарями, въ очаровательной мѣстности, на берегу Днѣпра.

1.

#### тополь.

По дубровѣ вѣтеръ вѣетъ,
По полю гуляетъ,
У дороги стройный тополь
Долу нагибаетъ.
Станъ высокій, листъ широкій—
Что онъ зеленѣетъ?

Какъ широкое то море,
Иоле вкругъ синѣетъ.
Чумаки ль проѣдутъ мимо —
Смотришь — пріуныли;
На зарѣ ль чабанъ съ свирѣлью
Сядетъ на могилѣ,
Поглядитъ — заноетъ сердце:
Возлѣ ни былины!
Одиноко, спротою,
Вянетъ на чужбинѣ.
Кто жь ростилъ его, да холилъ
На погибель злую?
Красны дѣвицы, постойте —
Все вамъ разскажу я!

Молодой козакъ дівнців Крѣпко полюбился, Полюбился онъ — уфхалъ И не воротился. Если бъ знала, что покинетъ — Лучше бъ не любила; Если бъ зпала, что онъ сгинетъ -Лучше бъ не пустила; Если бъ знала — не ходила бъ Поздно за водою, Не стояла бъ вплоть до ночи Съ милымъ надъ рекою; Если бъ знала!... И то горе — Знать, что повстръчаешь, Знать впередъ, что съ нами будеть... Лучше, какъ не знаешь! Не пытайте доли: сердце Суженаго знаеть... Пусть болить, пока на-вѣки Въ землю закопають: Вѣдь не долго вы румяны, Пышны, белолицы; Брови — чорны, очи — кари Не на-вѣкъ, дѣвицы! До полудня — и завянуть, Брови полиняють... Красны девицы, любите, Какъ сердечко знаетъ!

Соловей зальётся звонко
На лугу въ калинѣ—
И козакъ затянетъ пѣсню,
Ходя по долинѣ.
И поётъ, пока не выйдетъ—
Не увидитъ милой,

Не увидить и не спросить: «Мать тебя не била ль?» Убаюканные пъсней, Станутъ, обоймутся, И — довольны и счастливы — Снова разойдутся. И ни кто у ней не спросить -Сердца не пытаетъ: «Гдѣ была ты, гдѣ гуляла?» Лѣлаетъ, какъ знаетъ. Красна дѣвица любила, А сердечко млѣло: Сердце чуяло невзгоду, А сказать не смѣло. Не сказало - и осталась, День и ночь воркуетъ, Какъ безъ голубя голубка, А ни кто не чуетъ. Соловей ужь не щебечеть Въ полѣ надъ водою; , Не поёть моя козачка, Стоя падъ рѣкою; Свътъ постыль: ей не поётся; Бродить спротиной. Безъ милого — какъ чужіе Мать съ отцомъ родимымъ; Безъ милого солнце ль свътитъ -Ворогомъ смъётся; Безъ милото свътъ — могила... А сердечко быётся!

Годъ протоль, другой проходить — Друга не приносить; Вянетъ красная, какъ цвътикъ... Мать ее не спросить: «Что ты, дочка, что ты сохнешь?» Смотритъ — и ни слова, А тайкомъ въ мужья ей прочитъ Богача сѣдого. — «Выходи же!» говорить ей: «Вѣкъ не быть дѣвицей! Онъ богатый, одинокій: Будешь жить царицей.» — «Не хочу я жить царицей! Ты меня въ могилу Опусти темъ полотенцемъ, Что я къ свадьбѣ шила. Пусть попы поють, а дружки Плачутъ надо мною: Легче въ гробъ, чёмъ повёнчаться — Быть его женою!»

Но не слушала старуха: Дѣлала, что знала; Дочка видела и сохла, Сохла и молчала. И пошла она къ колдунът -Допытаться слова: Долго ли на этомъ свътъ Жить ей безъ мидого? Молвить: «Бабушка, голубка, Цвётикъ мой махровый! Ты скажи, скажи всю правду: Гдѣ мой чернобровый? Живъ ли онъ, здоровъ и любитъ, Аль забыль, покинуль? Я пойду за нимъ повсюду... Живъ онъ, али сгинулъ? Молви бабушка, голубка, Молви, если знаешь! Выдаетъ меня родная За сѣдого замужъ. Полюбить его, голубка, Сердца не научишь. Я бъ пошла да утопилась -Душу, жаль, погубишь. Если умеръ чернобровый, Сделай такъ мне, пташка, Чтобъ домой я не вернулась... Тяжко сердцу, тяжко! Тамъ со сватами ждетъ старый ... Укажи жь мит долю!» - «Ладно; только будь послушна И забудь про волю. Эхъ! сама была я дъвкой, Это горе знаю; Миновало — научилась: Людямъ помогаю. Про твою я долю, дочка, Прошлымъ лѣтомъ знала; Прошлымъ летомъ я, про случай, Зелье припасала.»

Встала старая и съ полки Скляницу достала.

«Вотъ и зелье! Выдь на рѣчку До зари», сказала:

«Пѣтухи пока не иѣли, Посиѣши умыться, Выпей зелья — и все горе Прахомъ разлетится.

Выпей — и бѣги скорѣе; Что бъ тамъ ни казалось,

Все бѣги, пока не станешь
Тамъ, гдѣ съ нимъ прощадась.
Отдохнешь... а какъ проглянетъ
Мѣсяцъ изъ-за сада,
Выпей снова; не прійдетъ онъ —
Въ третій выпить надо.
Съ разу — какъ за-прошлымъ лѣтомъ —
Будешь ты такою;
Отъ другого — середь степп
Топнетъ конь ногою...
Если живъ козакъ, то мигомъ

Если живъ козакъ, то мигомъ
Онъ къ тебѣ прибудетъ...

А отъ третьяго ... ахъ, дочка, Не пытай, что будеть! Только помип, не крестися — Все снесетъ водою ... Ну, иди же — полюбуйся Прежней красотою!»

Взявши зелье, поклонилась:
 «Ну, прощай, бабуся!»
Вышла вонъ: «Идти ли, нѣтъ ли?
 Нѣтъ, не ворочуся!
Вмигъ умылась, напилася—
 И повеселѣла,
Вотъ еще, еще — и, словно

Сонная, запѣла: «Ты плыви, плыви же, лебедь, «По морю синёму!

«Ты рости, рости же, тополь, «Къ небу голубому!

«Дорости, высокъ и тонокъ, «Вплоть до самой тучи,

«Свъдай тамъ — дождусь ли друга, «Аль загину, ждучи?

«Посмотри, какъ доростешь ты, «За синёе море:

«Тамъ за моремъ моя доля, «Здѣсь надъ моремъ — горе.

«Тамъ мой милый, чернобровый «По полю гуляеть;

«А я плачу, годы трачу, «Друга поджидаю.

«Разскажи ему ты, сердце, «Что смѣются люди;

«Ты скажи ему, что сгину, «Если позабудеть.

«Мать сама меня хоронить — «Въ землю зарываетъ...

«Безъ меня ее, родную, «Кто-то приласкаетъ?

«Кто присмотрить, кто разспросить, 
«Въ старости поможеть?

«Мать моя! моя ты доля!

«Боже Ты мой, Боже!

«Посмотри за море, тополь,

«Если нѣтъ — не будетъ —

«Ты заплачь передъ зарею —

«Не видали бъ люди!

«Ты рости, рости же, тополь,

«Къ небу голубому!

«Ты плыви, плыви же, лебедь,

«По морю спнёму!»

И едва замолкла пѣсня — Чудо совершилось:
Чернобровая козачка
Въ тополь превратилась.
Не вернулася къ родимой,
Въ полѣ друга ждучи;
Доросла — тонка, высока — Вилоть до самой тучи.
По дубровѣ вѣтеръ вѣетъ,
По полю гуляетъ,
У дороги стройный тополь
Долу нагибаетъ.

Н. Гервель.

11.

#### дум А.

Проходять дии, проходять ночи; Прошло и лёто; шелестить Листь пожелтёвшій; гаснуть очи; Заснули думы; сердце спить. Заснуло все... Не знаю я— Живешь ли ты, душа моя? Безстрастно я гляжу на свёть, И нёту слёзь, и смёха нёть!

И доля гдѣ моя? Судьбою Знать не дано мнѣ никакой; Но если я благой не стою, Зачѣмъ не выпало коть злой? Не дай, о Боже, какъ во снѣ Блуждать, остыпуть сердцемъ мнѣ! Гнилой колодой на пути Лежать меня не попусти!

Но жить мий дай, Творецъ небесный, О, дай мий сердцемъ, сердцемъ жить,

Чтобъ и хвалиль твой мірь чудесный, Чтобъ могъ я ближняго любить! Страшна неволя— тяжко въ ней; На волѣ жить— и спать— страшнѣй. Прожить ужасно безъ слѣда: И смерть и жизнь— одно тогда.

А. Плещеевъ.

III.

#### дум А.

Льётся рѣчка въ сине-море, да не вытекаетъ; Ищетъ доли козачина — Долюшки не знаетъ.

И пошолъ козакъ по свѣту... Бъётся сине-море, Бъётся сердце въ немъ, а дума Говоритъ про горе:

«Ты куда идешь — не спросишь? На кого покинулъ Мать, отца, красу-дѣвнцу? Бросилъ все — и сгинулъ?

«Тамъ не тѣ — иные люди; Тяжко жить межь ними: Нè съ кѣмъ будетъ подѣлиться Думами своими.»

И сидить козакь надь моремь: Бьётся сине-море; Думаль, доля повстрёчаеть — Повстрёчало горе.

Журавли домой несутся Цёлыми стадами. Зарыдалъ козакъ: дороги Поросли тернами.

Н. Гербель.

IV.

дум А.

Для чего мнѣ чорны-брови, Молодые годы? Для чего мнѣ кари-очи, Дввичья свобода? Даромъ годы молодые
Блёкнутъ, увядаютъ,
Очи плачутъ, чорны-брови
Съ вётромъ вынадаютъ

Сердце иташкою въ неволѣ
Вянетъ безъ участья.
Что мнѣ въ томъ, что я пригожа,
Если нѣту счастья?

Тяжело на бѣломъ свѣтѣ Жить миѣ спротою; Межь своими, межь родными Стала я чужою.

И никто меня не спросить,
Что такъ плачутъ очи,
Что такъ сердце молодое
Ноетъ дни и ночи—

Что такъ сердце, какъ голубка, День и ночь воркуетъ... Ой, никто его не спроситъ, Сердцемъ не почуетъ?

Не поймуть чужіе люди...
И къ чему тревожнть?...
Развѣ скажуть: пусть поплачеть,
Если плакать можетъ!

Плачь же, сердце, плачьте, очи, Если плакать въ сплѣ, Громче, жалобнѣй, чтобъ слышаль Вѣтеръ на могилѣ;

Чтобы снесъ тѣ слёзы буйный За синёе море, Чернобровому злодѣю На лихое горе!

Н. Гербель.

٧

#### къ основьяненкъ,

Вьють пороги; мёсяць веходить, Всходить, какь бывало...

Нёту Сёчи, нёть гетмановь—
Всё на-вёкь пропало!

Нёту Сёчи! Диёпрь шпрокій
Камыши пытають:

«Гдѣ-то, гдѣ-то наши дѣти?
Гдѣ они гуляютъ?»
Стонетъ чайка, словно дѣтокъ
Ищетъ, призываетъ;
Солнце свѣтитъ; вольной стенью
Вѣтеръ пробѣгаетъ.

А въ той степи длиннымъ рядомъ Высятся могилы,

П пытаютъ буйный вѣтеръ, Тихи и унылы:

«Гдѣ-то наши, гдѣ гуляютъ? Время воротиться!

Воротитесь! поглядите — Жито колосится,

Гдѣ паслися ваши кони, Гдѣ трава шумѣла

И гдѣ моремъ разливаннымъ Вражья кровь алѣла...

Воротитесь!...» Врагъ смѣется: Лишь ему забава...

Смѣйся! пусть погибла воля — Не погибнетъ слава!

Не погибнеть, а разскажеть, Что творилось въ свътъ,

Чья тутъ правда, чья неправда, Скажеть, чьи мы дёти.

Наша дума, наша пѣсня Не умрутъ случайно...

Вотъ гдѣ, люди, наша слава, Слава всей Украйны!

Нътъ въ ней золота, каменьевъ — Ничего такого,

А громка, свята, правдива, Какъ господне слово.

Такъ ли, другъ ты мой желанный? Правду ль говорю я?

Эхъ, когда бъ!... да голосъ рвется...

Иа и что скажу я?...

Все кругомъ чужіе люди — Не спѣшатъ съ привѣтомъ...

«Не кручинься!» можеть, скажешь; Да что проку въ этомъ?

Осмфють псаломъ тоть люди,

Вылитый слезами— Осмъютъ... Орель мой сизый,

Тяжко жить съ врагами!

Поборолся бы я съ ними, Лишь была бы сила,

И запѣль бы — быль и голось — Да судьба сломила. Вотъ въ чемъ горе, другъ мой милый! И бреду я снова

По сугробамъ, да мурлычу: «Не шуми дуброва!»

Вотъ и все тутъ. У тебя же Голосъ полонъ силы:

Всѣ тебя и чтутъ и любять: Пой имъ про могилы,

Про козацкія могилы:

Какъ ихъ насыпали,

И давно ли, п кого въ нихъ Хоронили — клали.

Пой про старь, про то, что было — Было миновало...

Пой, орель мой, чтобъ на свътъ Все живое знало,

Цёлый свёть, за что Украйна Много такъ териёла;

Отчего козачья слава Свъть весь облетъла.

Пой, орель мой! пусть заплачу — Не схоронишь тайну!

Пусть хоть разъ еще увижу

Я свою Украйну, Пусть хоть разъ еще услышу,

Какъ пграетъ море, Какъ поётъ душа-дѣвица

Про свое про горе;

Пусть хоть разъ еще забьётся — Сердце сердцу скажеть,

И тогда въ чужую землю Пусть на-вѣки ляжетъ.

Н. Гербель.

VI.

#### ИВАНЪ ПОДКОВА.

Было время— по Украйнѣ Пушки грохотали;

Было время — запорожцы Жили-пировали:

Пировали, добывали

Славы, вольной воли.

Все то минуло — естались Лишь могилы въ полѣ,

Тѣ высокія могилы,

Гдѣ лежитъ зарыто Тѣло бѣлое козачье,

Саваномъ повито.

И черивють тв могилы, Словно горы, въ полв,

12\*

И лишь съ вётромъ перелётнымъ

Шепчутся про волю.

Славу дёдовскую вётеръ

По полю разноситъ...

Внувъ услышитъ — пёсню сложитъ,

И съ той иёсней коситъ.

Выло время — на Украйнѣ

Въ пляску шло и горе:

Какъ вина да меду вдоволь —

По колёна море!

Да, жилось когда-то славно!

И теперь вспомянешь,

Какъ-то легче станетъ сердцу,

Веселѣе взглянешь.

Встала туча надъ Лпманомъ, Солнце заслоняеть; Лютымъ звъремъ спне-море Стонетъ, завываетъ. Дивпръ надулся. «Что жь, ребята, Время мы теряемъ? Въ лодки! — море расходилось: То-то погуляемъ!» Высыпають запорожды; Вотъ Лиманъ покрыли Ихъ ладыи. «Играй же, море!» Волны заходили ... За волнами, за горами Берега пропали. Сердце ноетъ; козаки же Веселье стали. Плещутъ веслы; пъсня льётся; Чайка вкругь порхаеть... Атаманъ въ передней лодкѣ — Путь-дорогу знаетъ. Самъ все ходитъ вдоль по лодкъ; Трубку сжаль зубами; Взглянетъ вправо, взгляпетъ влѣво — Гдѣ бъ сойтись съ врагами? Закрутиль онь усь свой чорный, Вскинуль чубъ косматый, Поднялъ шапку — лодки стали. «Сгинь ты, врагь проклятый! Поплывемте не къ Синопу, Братцы атаманы, А въ Царьградъ побдемъ — въ гости Къ самому султану.» — «Ладно, батька!» загремѣло. - «Ну, спасибо, братцы!» И накрыдся. Вновь горами Волны громоздятся...

И опять онъ вдоль по лодкѣ Ходить, не садится; Только молча, исподлобья На волну косится.

М. Михайловъ.

VII.

Не вернулся изъ походу Молодой гусаръ вь село: Что же я но немъ горюю, Что же мив такъ жаль его? За кафтанъ короткій что ли, Иль за чорный усь такъ жаль, Иль за-то, что не Марусей — Машей зваль меня москаль? Нътъ, мнъ жаль, что пропадаетъ Даромъ молодость моя; Не хотять меня и замужъ Брать ужь люди за себя. Да къ тому еще и дѣвки Мив проходу не дають: Не дають онъ проходу — Все гусарихой зовуть.

А. Плешеевъ.

VIII.

пъсня.

Проторила я тропинку Черезъ яръ, Черезъ гору, мой сердечный, На базаръ.

Парнямъ бублики носила Вечеркомъ; Продала — и воротилась Съ пятакомъ.

Я два гро̀ша, охъ, два гро̀ша Пропила, На копейку музыканта Наняла.

Ты сыграй-ка мив на дудкв На своей... Чтобъ забыла я кручину, Горе съ ней. Вотъ какая, мой сердечный, Дъвка я. Сватай — выйду я пожалуй За тебя!

А. Плещеевъ.

IX.

#### ЗАВЪЩАНЬЕ.

Какъ умру — пусть степь родная Будетъ мнё могилой:
Вы меня похороните
На Украйне милой;
Чтобъ поля, и Днепръ и берегъ,
Дальній и зыбучій,
Были видны, было слышно,
Какъ реветъ могучій...

Н. Гервель.

X.

#### канунъ рождества.

Не домой идя въ полуночь Изъ знакомой хаты И не спать ложась, мой милый, Вспомяни меня ты: А когда придетъ невзгода Просидить до свѣта... Вотъ тогда меня ты вспомни, Попроси совъта! Вотъ тогда про друга вспомни — Далеко, надъ моремъ, Какъ онъ мается въ неволъ, Какъ онъ бъётся съ горемъ, Какъ свои онъ злыя думы И души тревогу Схоронивъ, въ пустынъ бродитъ, Молится все Богу, Объ Украйнъ вспоминаетъ, О тебѣ, сердечный, И грустить порой... не сильно И безъ слёзъ, конечно, А такъ только... На дворъ въдь Праздникъ наступаетъ... Тяжело тому, кто праздникъ Безъ друзей встрѣчаетъ На чужбинѣ! Завтра рано Благовфстъ раздастся

По Украйнѣ... Завтра рано
Станутъ собираться
Люди въ церковь... Завтра рано
Зареветъ голодный
Звѣрь въ пустынѣ, да подуетъ
Ураганъ холодный
И завѣетъ бѣлымъ снѣгомъ
Мой курень печальной...
Вотъ какъ встрѣчу я нашъ праздникъ
На чужбинѣ дальной!

Н. Гербель.

XI.

#### ИЗЪ ПОВЪСТИ «КАТЕРИНА».

Чернобровыя, любитесь, Но не съ москалями: \*) Москали - чужіе люди, Помыкають вами. Въдь москаль шутя полюбить, И шутя покинеть: Онъ уйдетъ въ свою сторонку, А бъдняжка сгинетъ... Пусть одна бъ... еще не горе! Пусть... а то могила Съ нею ждетъ п мать-старуху, Что на свътъ родила. Сердце вянеть, распѣвая, Какъ причину знаетъ; Люди сердца не разспросять — Прямо осуждають. Чернобровыя, любитесь, Но не съ москалями: Москали — чужіе люди, Помыкаютъ вами.

Не послушалась родимыхъ
Сердце-Катерина:
Полюбила, какъ умѣла,
Москаля дѣвчина;
Полюбила молодого,
Въ садъ къ нему ходила —
Въ садъ, пока себя и долю
Тамъ не загубила.
Кличетъ ужинать старуха —
Не докличетъ дочку;

<sup>\*)</sup> Въ Украйнъ москалемъ называютъ каждаго великороссіянина (московца) п, въ особенности, военнаго, солдата, въ отличіе отъ козака.

Гдё съ москаликомъ гуляетъ, Тамъ проспить и ночку. Не двѣ ночи кари очи Жарко цаловала... А межь-тымь дурная слава По селу бѣжала. Пусть позорять заые люди — Что ей въ томъ позорѣ? Полюбила — не слыхала, Какъ подкралось горе. Пронеслись дурныя въсти Въ трубы затрубили. На войну москаль поёхаль; Двицу покрыли. \*) Не печалить Катерину, Что коса покрыта: Любы слёзы, словно пѣсни, Если не забыта. Обфшался чернобровый, Если цёль вернется, Объщался къ ней прівхать. То-то заживется; Будеть дввица московкой, Горе позабудеть; А пока - пусть осуждають, Пусть смѣются люди. Не тоскуетъ Катерина -Слёзы утпраеть, Что ее съ собой подружки Пъть пе зазывають. Не тоскуеть Катерина, Хоть и плачуть очи... Съ коромысломъ за водою Выйдеть о-поль-ночи, Чтобъ враги не увидали; Стапеть подъ калиной У колодца и про «Гриця» Запоеть съ кручипой. И калина плачеть — столько Въ пѣсни той печали. Воротилася — и рада, Что не повстрѣчали. Не тоскуеть Катерина, Тяжкихъ думъ не знаетъ --У окна, въ цвътномъ платочкъ, Друга поджидаетъ.

Поджидала Катерина Цълые полгода: Защемило возлѣ сердца -Подошла невзгода. Расхворалась Катерина, Еле-еле дышеть... Чуть оправилась — за печку И дитя колышеть. А сосъдки-шебетухи Матери толкують, Что у дочки, по дорогѣ, Москали ночують. «У тебя красотка дочка, И не одиночка: Няньчить, холить у запечка Москаля-сыпочка. Чернобровымъ завелася... Вмфстф, знать, грфшили...» Чтобъ васъ, въдьмы, щебетухи, Злыдни задавили! Катерина, разразилось Горе надъ тобою! Гдф ты въ свфтф пріютишься Съ малымъ спротою? Кто разспроснть, приголубить Въ свътъ безъ милова? Мать, отець — чужіе люди: Тяжко это слово!

Воть оправилась бъдняжка — Подойдеть къ окомку,

И все няньчится съ ребенкомъ, Смотрить на дорожку.

Въ садъ поплакать бы сходила, Да увидятъ люди.

Ночь настанеть — Катерина По саду гуляеть,

На рукахъ качаетъ сына, Горе повѣряетъ:

«Здѣсь его я поджидала Вечеромъ, бывало,

Туть клянсь... а тамь... сыночекь!» И не досказала.

Зацвёли въ саду черешни, Зацвёла калина;

Какъ бывало, въ садъ зелёный Вышла Катерина.

Вышла, только не поётся Въдной, какъ бывало,

<sup>\*)</sup> Въ Украйнт дтвушка, уличенная въ преступной связи, не смъетъ являться въ люди съ непокрытой головою; ее покрываютъ насильно, то-есть повязываютъ голову, какъ замужней.

Какъ въ саду вишневомъ ночью Друга поджидала.

Не поётся чернобровой— Проклинаеть долю.

А межь-тёмъ враги смёются, Потёшаясь вволю,

Распускають злыя рѣчи — Бѣдной не оставять...

Если бъ милый — онъ съумѣлъ бы Ихъ модчать заставить...

Но далеко чернобровый — Сердцемъ не почуетъ,

Какъ враги надъ ней смѣются, Какъ она горюетъ.

Можетъ-быть, онъ за Дунаемъ, Подъ сырой землею;

Аль въ Московщинъ слюбился Съ дъвищей иною.

Нътъ, онъ живъ, здоровъ и веселъ — Оиъ не пролилъ крови...

Гдѣ жь найдетъ такія очи И такія бровп?

Нѣтъ въ Московщинѣ — пройди хоть Всю ее до моря —

Нѣтъ такой, какъ Катерина; А живетъ на горе...

Мать съумъла дать ей брови

И глаза на диво, Не съумѣла только сдѣлать

Дѣвицу счастливой. А краса безъ доли, счастья,

Что цвёточека ва полё: Сушита солице, треплета вётера,

Каждый рветь по воль. Лей же слёзы, Катерина,

лен же слезы, катерина, Въ хижниъ убогой:

Москали уже вернулись, Да не той дорогой.

За столомъ сидитъ родимый — На руки склонился;

Не глядить на свъть онь Божій: Сердцемь истомился.

Рядомъ съ нимъ сидитъ на лавкъ Мать, въ тоскъ-кручинъ,

За слезами еле-слышно Молвитъ Катеринъ:

«Что же свадьба, Катерина? Глъ женихъ твой — пара?

Гдѣ же сваты, гдѣ же дружки, Старосты, бояра? Знать, въ Московщинъ!... Иди же Къ нимъ, когда посмъешь,

Да не сказывай дорогой, Что ты мать имъешь.

Видно, въ день и часъ проклятый Я тебя родила!

Если бъ знала, до восхода Солнца утонила:

Пусть бы гадина сглодала— Не москаль поганый...

Охъ! дитя мое родное, Цвътикъ мой румяный!

Точно ягодку, какъ пташку Нъжила, ростила —

На бъду, знать... Такъ-то, дочка, Мнъ ты отилатила!

Ну, иди же! на чужбинъ Поищи свекрухи,

Если слушать не хотѣла Матери-старухи.

Понщи ее — отыщеть — Кръпко приласкайся;

Будь счастлива межь чужими, Къ намъ не возвращайся!

Никогда не возвращайся Изъ чужого края...

Кто-то мий глаза закроеть, Безъ тебя, родная?

Кто заплачетъ надо мною,

Бѣдной спротиной? Кто посадить на могилъ

Красную калину?

Кто помянетъ? кто молиться Будетъ надо мною?

Дочка, дочка дорогая, Дитятко родное!

Ну, иди жь!...» Благословила: «Богъ съ тобой, родная!»

И на лавку повалилась, Будто неживая.

И сказалъ отецъ родимый: «Что жь нейдешь, дѣвчѝна?»

Зарыдала п упала

Въ ноги Катерина: «Ты прости меня, родимый,

Въ чемъ я согрѣшила!

Ты прости меня, голубчикъ, Мой соколикъ милый!»

— «Пусть Господь тебя и люди Добрые прощають!

Помолись — и въ путь-дорогу... Сердце зла не знаетъ...»

Еле встала, поклонилась,
Вышла со слезами;
А старикъ съ своей старухой
Стали сиротами.

Вышла въ садикъ, помолилась, Горсть земли набрала,

И на крестъ ее въ мѣшочкѣ Крѣпко навязала.

«Не вернусь!» проговорила: Далеко умру я,

И чужіе закопають

Въ землю мнѣ чужую;

А своя — щепотка эта — Надо мною ляжеть,

Да про долю, да про горе Добрымъ людямъ скажетъ...

Не разсказывай, голубка, Гдѣ бъ ни схоронили, Чтобы грѣшницу по смерти

Люди не бранили! Ты не скажешь... вотъ кто скажеть,

Кто его родная!

Боже мой, куда я дёнусь, Убёгу куда я?

Я сама, дитя родное, Спрячусь подъ водою,

Ты же грѣхъ мой отстрадаешь Въ людяхъ сиротою,

Безъ отца!...» Пошла деревней, Плачетъ Катерина;

Повязалася платочкомъ

И глядить на сына.

За деревней оглянулась — Сердце въ ней заныло —

Покачала головою

И заголосила. Стала въ полѣ при дорогѣ, Словно тѣ берёзы;

Какъ роса передъ зарёю, Полилися слёзы.

Изъ-за слёзъ изъ-за горючихъ

Бѣла-дня не чуетъ, Только сына обнимаетъ,

Плачетъ да цалуетъ. А ребенокъ, точно ангелъ,

Ничего не знаеть, Къ груди крохотной ручонкой

Къ груди крохотной ручонко: Тянется, хватаетъ. Солнце сѣло; за дубровой Зорька догораеть...
Отвернулась — п въ дорогу...
Вотъ ужь чуть мелькаеть...
На селѣ еще сосѣдки

Долго толковали, Но ни мать, ни старый батько Ихъ ужь не слыхали.

Такъ-то съ ближними на свътъ Люди поступають!

Рѣжутъ, тѣшатся... иной же Самъ себя терзаетъ.

А за что? Господь ихъ знаетъ. Свътъ, кажисъ, широкой,

А въ немъ мѣста не отыщетъ Странникъ одинокой.

Одному отмѣритъ доля Съ краю и до краю,

А другому лишь оставить То, гдѣ закопають.

Гдѣ жь тѣ люди, гдѣ жь тѣ братья, Съ кѣмъ мы такъ желали

Жить, кого любить сбирались? Сгинули, пропали.

Есть на свётё доля — Съ кёмъ она спозналась? Есть на свётё воля — Да кому досталась? Есть на свётё люди — Золотомъ сіяють, Кажется, чего бы — Долюшки не знають.

Ни доли, ни воли! Кафтанъ надѣваютъ Съ кручиной, а плакать — Такъ стыдъ запрещаетъ.

> Золото возьмите, Вудьте имъ богаты, Миѣ же — дайте слёзы Выплакать утраты. Затоплю недолю Частыми слезами, Затопчу неволю Босыми ногами!

Тогда я богатый, Тогда я довольный— Какъ сердце взыграеть Касаткою вольной.

Н. ГЕРБЕЛЬ.

XII.

#### изъ повъсти «РАБОТНИЦА».

Каравай мфсить, на хуторъ, Молодицъ гурьба сошлась. Старый дёдъ развеселился И пустился съ ними въ плясъ; Такъ и топаетъ и скачетъ, И ногами дворъ мететь; И прохожихъ, и провзжихъ Встхъ во дворъ къ себт зоветъ, Варенухой угощаеть И на свадьбу просить всёхъ. На дворъ и въ хатъ слышны Пѣсни, говоръ, шумъ и смѣхъ. Старый мечется, хоть ноги Измёняють ужь совсёмь; А изъ погреба за бочкой Бочку катять между-темь. Напекли и наварили Много всякаго добра; И скребуть и выметають Всюду съ самаго утра. Только все чужіс люди! Что жь работница не тамъ? Въ Кіевъ Ганна поклониться Побрела къ святымъ мощамъ. Не пускаль старикь, и плакаль Маркъ, прося, чтобы за мать У него она на свадьбъ Оставалась. Удержать Не могли однако жь Ганны. «Нъть ужь, Маркъ!... Пусти меня. Миъ за мать сидъть не ладно: Богачи твоя родня, Я работница — пожалуй, Осмѣютъ тебя, какъ разъ. Помоги вамъ Богъ! Молиться Лучше я пойду за васъ. Если примете, оттуда Къ вамъ опять я ворочусь — И, покуда силы хватить, Въ вашей хатѣ потружусь».

И ему благословенье Съ сердцемъ искреннимъ дала — И заплакала — и тихо Изъ воротъ она пошла.

Пиръ на хуторѣ въ разгарѣ: Не смолкаетъ шумъ и гамъ, Достается музыкантамъ, Достается каблукамъ. Варенухой лавки моютъ. А межь-тёмъ свой дальній путь Ужь работница кончаеть. Не успѣла отдохнуть — Ужь къ хозяйкѣ, гдѣ пристала, Нанялася поскор вй: Ей въ хозяйствѣ помогаетъ И таскаеть воду ей. На пути деньжонки вышли: Надо что-нибудь скопить, Чтобъ Варварѣ преподобной Хоть молебенъ отслужить. Работаеть, воду носить — Накопила семь рублей. Марку шапочку купила У святыхъ она мощей, Голова чтобъ не болѣла; Для жены его потомъ Отъ Варвары преподобной Запаслася перстенькомъ; И, святымъ всемъ поклонившись, Побрела опять домой. Воротилась. Маркъ встръчаетъ У вороть её, съ женой; Входять въ хату и сажають Нашу странницу за столъ. Накормили — и про Кіевъ Разговоръ у нихъ пошолъ. Отдохнуть ей Катерина Постлала сама постель. «Что они меня такъ любять! О, мой Боже! Неуже ль Обо всемъ они узнали, Догадалися кто я? Нѣтъ, а добрыми родились!» И изъ глазъ у ней катились Слёзы, слёзы въ три ручья...

Послѣ Тронцы однажды, Въ воскресенье, дѣдъ Трофимъ На дворѣ сидѣлъ, у хаты; И съ собакой передъ нимъ Внукъ игралъ, а внучка юбку Катеринину нашла, И, въ нее одъвшись, важно, Тихо въ гости къ дъду шла. Засмъялся старый, внучку Рядомъ състь онъ пригласилъ, Будто вправду молодицу, И потомъ ее спросилъ: «А куда ты хлъбъ дъвала? Можетъ, отнялъ кто въ лъсу? Иль испечь его забыла? Такъ вотъ я тебя, лису!»

А работница въ ворота Входить въ этоть самый мигь. Ей съ внучатами навстрфчу Живо бросился старикъ. «Гдѣ же Маркъ?» спросила Ганна. «Видно все въ дорогѣ?» — «Да!» - «Охъ! насилу я, насилу Лотащилась къ вамъ сюда. Умпрать-то не хотфлось Мнѣ въ далекой сторонѣ. Хоть бы Маркъ скоръй вернулся! Что-то больно, тяжко мнв.» И гостинцы изъ лукошка Вынимаеть для ребять: Внучкъ старшенькой, Оришъ, Крестикъ, бусы и дукатъ; Въ золотой, изъ фольги, ризѣ, Образочекъ тоже ей; И для Карпа есть пгрушки: Лва коня и соловей. Катеринѣ съ богомолья Ужь четвертый разъ съ собой Перстенекъ она приноситъ Отъ Варвары, отъ святой. Воть три свъчки изъ святого Воску дѣду отдала; А себъ п Марку ныньче Ничего не принесла: Денегь больше не хватило, А работать нѣту силы. «Дѣтки, бубличка кусочекъ У меня есть гдё-то тамъ...» Отыскала и внучатамъ Разделила пополамъ.

Въ хатъ тотчасъ ей умыла Ноги Маркова жена; Принесла потомъ ей полдникъ, Но не фстъ, не пьёть она. «Катерипа, послѣ завтра Воскресенью надо быть. Хоть бы вынуть часть за здравье, Да молебенъ отслужить Чудотворцу Николаю. Что-то Маркъ у насъ пропаль: Какъ бы гдф-нибудь въ дорогф, Бѣдный, онъ не захвораль.» И катились тихо слёзы Изъ потухшихъ старыхъ глазъ. Изнуренная, насилу Съ мъста Ганна поднялась. «Охъ, не та ужь, Катерина, Стала я. Хила, стара, На ногахъ едва держуся: На покой мнѣ, знать, пора. Хоть въ теплъ, а тяжко, Катря, Умирать въ дому чужомъ». Захворала крѣнко Ганна. Посылали за попомъ И соборовали масломъ, Но не стало легче ей. Катерина не спускала Съ умирающей очей: День и ночь надъ ней сидъла, Грустно голову склонивъ. Дедъ бродилъ все по нодворью, И уныль и молчаливъ. По ночамъ надъ хатой слышенъ Быль зловещій крикь совы. Съ каждымъ часомъ становилось Ганнѣ хуже. Головы Ужь она не подымала, И не ѣла ничего; Только Марка вспоминала. «Катря! охъ, когда бъ я знала, Что увижу я его ---Я еще бы подождала?»

Веззаботно съ чумаками
Степью Маркъ себъ идетъ.
Не сибшить онъ — расивваетъ
И воловъ въ степи пасетъ.
Онъ сукиа везетъ въ гостиненъ
Дорогого два куска
Для жены; и поясъ алый
Для Трофима старика;
Парчевой очинокъ Ганнъ,
Да еще купилъ онъ ей
Съ росписной каймой платочекъ;

А для маленьких дѣтей Черевички, винограду; Всѣмъ же вмѣстѣ — изъ Царыграду Въ бочкѣ красное вино; И икры не мало съ Дону У пего запасено. Онъ пдеть да распѣваетъ, А что дома ждетъ — не знаетъ.

Дотащился понемногу—
Вотъ и дома онъ онять.
Помолившись прежде Богу,
Сталъ ворота отворять.
«Катря, Катря! Иль не слышишь?
Воротился Маркъ. Иди
Поскоръй ему на встръчу,
Да сюда его веди.
Слава Господу! Дождаться
Гръшной мнъ сподобилъ Онъ».
И читала Ганна тихо
Отче пашъ, какъ бы сквозь сонъ.

На дворѣ ярмо снимаетъ Росипсное дѣдъ съ воловъ. Вышла къ мужу Катерина, На него глядитъ безъ словъ. «Катря, гдѣ же наша Ганна? Что нейдетъ ко мнѣ сюда? Ужь, помилуй Богъ, жива ли? Не случилась ли бѣда?» — «Нѣтъ! А крѣпко захворала. Ужь давно она лежитъ, Все тебя зоветъ: «когда же Маркъ вернется?» говоритъ. Поскорѣй пойдемъ, а батько За волами приглядитъ.»

Входять въ хату. Маркъ не смѣетъ Перейти черезъ порогъ.
«Слава Богу!» шепчетъ Ганна.
«Не пугайся, Маркъ, дружокъ; Подойди; а ты, Катруся,
Выйдь нзъ хаты и вдвоёмъ
Съ нимъ оставь насъ: нужно Марка Распросить мнѣ кой-о-чёмъ».
Вонъ выходитъ Катерина.
Маркъ стоитъ передъ больной.
«Маркъ, голубчикъ, подивися, Посмотри ты, что со мной!
Видишь, я какая стала?
Вся измучилась, больна...

Не работница, не Ганна Я...» И стихла вдругъ она. Маркъ и плакалъ, и дивился, И стоялъ не шевелясь. Вдругъ глаза она открыла, И слезами залилась. «Не вини меня! казнилась Я весь въкъ въ чужой избъ. Не вини меня, смночекъ А прости: я мать тебъ!»

А. Плещеевъ.

XIII.

изъ поэмы «гайдамаки».

1.

прологъ.

Было время — въ Польшѣ шляхта Гордо выступала; Билась съ нёмцами, съ султаномъ, Съ Крымомъ воевала, Съ москалями... было — сплыло... Такъ-то все минуеть! Ляхъ, бывало, знай, кичится, День и ночь иируеть, Королями помыкаетъ... Не скажу — Стефаномъ — Съ этпиъ трудно было сладить -Иль Собъскимъ Яномъ, А другими. Несчастливцы Молча пановали, Сеймы спорили; сосъди Видели — молчали, Лишь слёдили, какъ изъ Польши Короли бѣжали, Да прислушивались молча, Какъ паны орали. «Niepozwalam! niepozwalam!» Шляхта восклицаеть, А магнаты жгутъ деревни, Сабли отпускають.

Понятовскій бравый.

Владыкой сталь, и думаль шляхту
Прибрать къ рукамъ — и не съумѣлъ!
Добра хотѣлъ онъ всѣмъ... быть-можетъ,

Но вотъ надъ Варшавой

И надъ Польшей сталь владыкой

Долго такъ дёла велися...

Еще чего-нибудь хотъль...

Одно лишь слово niepozwalam Хотёль у шляхты отобрать — И вмигь вся Польша запылала, Взбёсилась шляхта, ну кричать: «Слово гонору, дарма праца! «Наёмникъ подлый москаля!» На зовъ Пулавскаго и Паца Встаетъ шляхетская земля, И — разомъ сто конфедерацій.

Разбрелись конфедераты
По Литвѣ, Волыни,
По Молдавіи, по Польшѣ
И по Украйнѣ;
Разбрелись, да и забыли
Защищать свободу —
И пошло по всей Украйнѣ
Все въ огонь, да въ воду.
Церкви жгли, народъ терзали,
Рѣзали, топили —
Кровь лилась; но гайдамаки
Ужь ножи святили.

Н. Гербель.

2.

#### СВИДАНІВ.

«Вѣтеръ по рощѣ Ждетъ — не гуляетъ: Мфсяцъ высоко, Звёзды сіяютъ. Выйди, голубка, Хоть на часочекъ: Мы поворкуемъ, Мой голубочекъ. Ныньче далеко Я увзжаю. Скоро ль съ тобою Свижусь — не знаю. Выглянь же, выйди Сизая иташка! Горько на сердце, Горько п тяжко.»

Такъ Ярема распѣваетъ
И по рощѣ бродитъ,
Поджидаетъ; но Оксана
Что-то не выходитъ.
Звѣзды блещутъ; середъ неба
Мѣсяцъ серебрится;

Очарованная пѣсней, Ива въ прудъ глядится. Соловей въ кустѣ калины Громко распеваеть, Словно знаетъ, что девицу Парень поджидаетъ... Вдругъ пропесся шелестъ; парень Глянуль: средь тумана, Словно ласочка, опушкой Крадется Оксана. Онъ на встрфчу ... обнялися ... «Сердце!» — и замлѣли... И опять: «Оксана!» «сердпе!» И опять нёмёли. - «Полно!» - «Нѣтъ, еще разочекъ, Голубь сизокрылый! Выней душу!... Какъ, однако, Я устала, милый.» - «Отдохни, моя ты зорька! Ты съ небесъ слетела... Сядь на свитку.» Усмѣхнулась Дъвушка — и съла. - «Такъ садись и ты со мною.» Сѣлъ, припалъ. — «Оксана, Зорька ясная, голубка, Что пришла не рапо?» - «Я замѣшкалась сегодня; Что мнф дфлать было? Батько что-то расхворался,» — «А меня забыла...» - «Ахъ, какой же ты, ей-богу!» И слеза блеснула. — «Я шучу; утри же слёзы.» - «Шутишь?» Усмѣхнулась, И, склонивъ къ нему головку, Словно какъ уснула. - «Я шучу, моя Оксана, Или ты не видишь? Ну, не плачь же, глянь мив въ очи: Завтра не увидишь. Завтра буду далеко я, Далеко, Оксана... Завтра ночью въ Чигиринъ Ножь святой достану. Онъ мнѣ дасть, моя голубка, Золото и славу; Наряжу тебя, обую, Посажу, какъ паву — Словно гетманшу какую И глядъть все стану,

Все глядеть, до самой смерти.»

- «Вспомнишь ли Оксану, Какъ по Кіеву съ панами Паномъ фздить будешь!... Тамъ найдешь себъ полячку — И меня забудень.» — «Развѣ есть на свѣтѣ лучте?...» — «Можетъ-быть — не знаю.» - «Не гивы напрасно Бога: Лучше нѣтъ, родная, Ни на небъ, ни за небомъ; Ни за синимъ моремъ Нѣтъ такой, какъ ты, Оксана!» - «Э, о чемъ мы споримъ! Что ты мелешь?» — «Правду, рыбка!» Долго говорили Такъ они, и темъ свиданье Радостное длили...

Н. Гербель.

3.

#### пиръ въ лисянкъ.

Вечерѣло. Надъ Лисянкей Искры закружили: Это Гонта съ побратимомъ Трубки закурили. Страшно, страшно закурили! Въ адѣ не умѣютъ Такъ курить! Болотный Тикачъ Кровію албеть И шляхетской, и жидовской; А надъ нимъ пылаютъ И избушка и палаты: Видно, Богъ караетъ И большого, и меньшого. Середіі базара Железнякъ и Гонта только Крикнутъ: «ляхамъ кара! Кара ляхамъ!» — даже дъти На ножи лізть рады. Плачутъ, стонутъ ляхи, просятъ — Нъту имъ пощады!... Кто съ молнтвой, кто съ проклятьемъ, Кто надъ трупомъ брата — Исповѣдуются ляхи: Времени потрата. Нѣтъ, не милуютъ лихіе Ни годовъ, ни роду, Ни полячки, ни жидовки... Кровь сочится въ воду.

Старца-стараго, калѣки, Малаго ребёнка Не осталось: всёхъ повила Красная пелёнка. Всё легло на землю лоскомъ, Всё, что живо было Между шляхтой и жидами... А межь-тёмъ все плыло Выше къ тучамъ и пылало Зарево пожара... Галайда — тотъ знай рыкаетъ: «Кара дяхамъ, кара!» Какъ безумный, мертвыхъ рѣжетъ, Жжотъ, что ни попало. «Дайте ляха, аль іуду! Всё миѣ мало, мало! Дайте ляха, дайте крови Наточить съ поганыхъ! Море крови... мало моря... Охъ, моя Оксана! Гдв ты?» Крикиетъ и потонетъ Въ пламени пожара.

А тымь часомь гайдамаки Ставять вдоль базара Столъ да столъ; несутъ припасы, Что добыть успёли, Чтобъ отъужинать засвътло. «Тъшься!» заревъли... Сфли ужинать; кругомъ пхъ Адъ горитъ и рдѣетъ. На рожнахъ то тамъ, то индѣ Панскій трупъ чернѣетъ. Вотъ рожны и загорелись — Трупы вмѣстѣ съ ними На земь грянулися. — « Пейте, Дѣти, съ проклятыми! Можетъ-быть, еще прійдется Повстръчаться съ ними. Пью за трупы, пью за души Ваши!» восклицаетъ Жельзнякъ, и жбанъ горълки Разомъ осущаетъ. «Пейте, дъти! пейте, лейте! Выпьемъ, Гонта, что-ли? Выпьемъ, братъ ты мой названный! Погуляемъ въ волю! Гдѣ же волохъ? пусть сыграетъ — Мы его уважимъ: Что не скажеть онь про ляховь, Мы ему доскажемъ.

Не про горе, потому-что
Горя не уважимъ —
Веселую дёрни, старче,
Чтобъ земля ломилась,
Какъ вдовица-молодица
Попусту томилась!»

ковзарь (шраеть, припъвая):

«Отъ села и до села Музыка и пляска: За насъдку черевички --Будеть же имъ таска! Отъ села и до села Я бы расплясалась: Ни коровы, ни вола -Хата миѣ осталась! Ла и ту продамъ кумъ Я со всёмъ приборомъ И куплю себѣ шалашъ Прямо подъ заборомъ; Торговать и шинковать Буду я крючками, И тогда-то ужь гулять Буду съ молодцами. Охъ, вы дъточки мон, Охъ, вы голубятки! Не стыдитесь, подивитесь, Какъ танцуетъ матка! Я въ наёмъ пойду; дѣтей Въ школу... да и въ пляску — И червоннымъ черевичкамъ Я задамъ же таску!» Галайда среди базара Съ Гонтою танцуетъ. Железнякъ хватаетъ кобзу. Съ кобзаремъ толкуетъ: «Поиляши, а я сыграю — Поддавай лишь пару!» И пошоль слёной въ присядку По всему базару, Отдираеть постолами, Поддаёть словами:

«Въ огородѣ пустарнакъ, пустарнакъ! Аль тебѣ я не козакъ, не козакъ? Аль тебя я не люблю, пе люблю? Аль тебѣ я черевичковъ не куплю? Я куплю тебѣ обновку, Распотѣшу чернобровку! Буду, сердце, ходить, Буду, сердце, любить!»

«Ой, гонъ-гонака! Полюбила козака, Только старый, да недюжій, Только рыжій, пеуклюжій — Вотъ и доля вся пока! Доля слёдомь за тоскою. А ты, старый, за водою. А сама-то я въ шинокъ, Да хвачу себъ крючёкъ, А потомъ — все чокъ да чокъ: Чарка первая коломъ, А вторая соколомь... Баба въ плясъ пошла - конецъ, А за нею молоденъ... Старый-рыжій бабу кличеть, Только баба кукишь тычеть: «Коль женился, сатана, «Добывай же ми ишена: «Надо детокъ пожалеть — «Накормить и пріодѣть. «Добывай, не то — быть худу, «А ужь я сама добуду... «А ты, старый, не грѣши — «Колыбельки колыши, «Да молчи и не грѣши.»

«Какъ была я молодою, да угодницею, Я повъсила передпикъ надъ оконищею; Кто бъ пи шолъ — ни минётъ, И кивнётъ и моргиётъ. А я шолкомъ вышиваю, Имъ въ окошечко киваю; Ой, Семёны — вы — Иваны, Надъвайте-ка жупаны, Да со мной гулять пойдемъ, Да присядемъ — запоёмъ ...»

Л. Мей.

4

#### гонта въ умани.

Проходять дни, минуло лѣто, А стень горить, да и горить; По сёламь илачуть дѣти: гдѣ-то Отцы ихъ? Воть вѣсть! Шелестить Поблёклой листвою дуброва; Гуляють тучи; солице синть — И не слыхать людского слова; Лише воеть звѣрь, идя въ село, Гдѣ чуеть трупь: не хоронили,

Волковъ поляками кормили, Пока ихъ сивтомъ занесло.

Ла бѣлы-снѣги и вьюга — Только въ помочь каръ: Ляхи мёрзли, а козаки Грѣлись на пожарѣ. II весна пришла — и ряской Воду принакрыла, Поднесла землъ барвинокъ, Да и разбудила — Пусть сыра-земля проснётся. Жаворонокъ въ полъ, Соловей въ кустахъ — и льётся Пѣсня ихъ о волѣ... Сушій рай! А для кого же? Для людей? Не будеть Человеть глядеть, а взглянеть -Божій рай осудить. Надо кровію подкрасить, Освѣтить пожаромъ; Солнца мало, рясокъ мало; Тучи ходять даромъ; Аду мало!... Люди, люди! Ла когда жь довольно Будеть вамь добра Господня? И чудно, и больно! И весна не смыла крови: Злоба братьевъ вдвое -Не глядёль бы; а припомнишь — Было такъ п въ Троѣ; Будетъ вѣчно. Гайдамаки Рѣжуть да гуляють; Гдѣ пройдуть — земля пылаеть, Кровью намокаеть. Подобраль Максимъ сыночка — Вспомнить Украйна! Хоть не сынъ родной Ярема, А не хуже сына. Батько режеть, а Ярема . Рѣжетъ — и лютуетъ — Со свящённымь на пожарахь Диюетъ и ночуетъ. Не помилуеть, не минеть Ляха проклятого:

Онъ за ктитора имъ платитъ,

За отца святого, За Оксану... И шатнётся,

Если не устану,

Вспомнивъ про Оксану. А Максимъ: «Гуляй, сыночекъ! Погуляемъ!» Погуляли: Купа подлѣ купы, Вплоть отъ Кіева на Умань Протянулись трупы...

Кто тамъ бродить въ чорной свиткъ Посреди базара? Кто тамъ сталъ надъ грудой труповъ, Въ заревѣ пожара? Долго ищеть онь кого-то, Проклятую купу Мертвыхъ ляховъ разгребаетъ... Отыскалъ . . . Два трупа — Двухъ подростковъ взяль на плечи, И позадъ базара Черезь мёртвыхь онь шагаеть, Середи пожара, За костёломъ. Кто же это? Гонта, горемъ битый: Хоронить дітей несеть онь, Чтобъ землею крыты Были, чтобъ козачья тёла Стая псовъ не ѣла. И по улицамъ, по темнымъ, Гдѣ не такъ горѣло, Гонта нёсь дѣтей на плечахъ, И отъ люду крылся -Не видали бы, какъ старый Гонта прослезился, Хороня детей. Онъ вынесъ Детокъ въ поле прямо, Прочь съ дороги, и свящённый — Въ землю: будетъ яма... Онъ копаетъ и конаетъ... Умань всё пылаеть, Свѣтитъ Гонтѣ на работу... Отчего же въ свётё, Въ этомъ заревѣ кровавомъ, Гонтѣ страшны дѣти? Отчего жь онъ, словно крадетъ, Или кладъ хоронитъ, Даже струсить, если вътеръ До него догонитъ Крикъ и ифсии гайдамаковъ?... Онъ дътей хоронитъ -Онъ глубокую имъ хату Роеть; въ темной хатъ, Не глядя, кладёть — знать, слышить: «Мы не ляхи, тятя!» Уложиль; досталь китайку Изъ кисы; лобзаетъ

Мёртвыхъ въ очи, и китайкой Алой накрываетъ, Креститъ. — «Дъти! поглядите Вы на Украниу: За неё вы сгибли, дъти! За неё я сгину! Да меня-то кто схоронить На чужомъ на полъ, Какъ я васъ, и кто заплачетъ По моей по долъ? Спите, дъти, почивайте! Вамъ постель — могила! Сука-мать другой постели Вамъ не обрядила. Безъ вѣночковъ - василёчковъ, Безъ калины, дѣти, Спите здѣсь, моля у Бога, Чтобъ на этомъ свътъ Покараль меня жестоко За гръхи за эти... Что католики вы были — Вамъ прощаю, дѣти!» И заравниваетъ землю, Чтобъ враги не знали, Гдѣ зарыты дѣти Гопты, Гдѣ ихъ погребали. «Спите, дъти! батьку ждите: Скоро будеть!... что же? Скороталь вашь въкь я, дъти --И меня ждёть то же. И меня убысть — схоронять... Кто? — и самъ не знаю... Гайдамаки!... Охъ, еще разъ Съ ними погуляю!» И пошоль убитый Гопта. Шагъ — и спотыкиётся. Свътить зарево — онь глянеть, Глянеть — усмѣхиётся. Страшно, страшно усмѣхался... На степь оглянулся, Слёзы вытеръ — и въ пожарномъ

Л. Мей.

5.

Дымѣ окунулся.

#### эпилогъ.

Минуло то время, давно миновало, Когда я ребенкомъ, голодный, блуждалъ По той по Украйнѣ, гдѣ Гонта, бывало, Съ ножомъ освящённымъ, какъ вѣтеръ, гулялъ. Минуло то время, какъ тѣми путями, Гдѣ шли гайдамаки, босыми ногами Ходиль я, стараясь найдти гдв-нибудь Людей, чтобъ къ добру указали мнѣ путь. Припомниль — и плачу, что горе минуло. О, еслибъ ты снова ко мит завернуло, Я отдаль бы съ радостью счастье мое За прежнія слёзы, за горе-житье. Припомнилъ — и снова поляны родныя, И дёдь, и отець, и невзгоды былыя Предъ взоромъ проносятся. Живъ еще дъдъ, Отець же въ могилъ — родимаго нътъ. Бывало, въ субботу, закрывши «Минеи» И выпивъ по чаркѣ родной романен, Отецъ проситъ деда, чтобъ тотъ разсказалъ, Какъ въ Умани встарь гайдамаки гуляли, Какъ Гонта проклятыхъ поляковъ каралъ. Стольтнія очи, какъ звъзды, сіяли И лился, смёнлся ужасный разсказъ: Какъ гибли поляки, какъ сёла горѣли. Сосвди, бывало, отъ страха немели, И мив, бъдияку, доводилось не разъ Оплакивать ктитора злую судьбину. И, слушая діда, ни кто не видаль, Какъ малый ребенокъ за печкой рыдалъ. Спасибо, родимый, что ты про кручину, Про славу козацкую мнѣ разсказаль: Разсказъ твой я внукамъ теперь передалъ.

Люди добрые, простите: Каюсь, крѣпко каюсь, Что разсказъ свой вель я просто, Въ книгахъ не справляясь. Все, что здёсь прочтется вами, Слышаль я отъ дѣда; А старикъ не зналъ, не въдалъ, Что его бесѣда Попадется грамотфямъ. Дѣдушка, винюся! Пусть бранять; а той порою Я къ своимъ вернуся И окончу, какъ умфю, Горькую былину, Какъ сквозь сонъ, окину взглядомъ Нашу Украину, Гдф ходили гайдамаки Съ острыми пожами, Тѣ дороги, что я мърилъ Детскими ногами.

Н. Гербель.

## . А. Л. МЕТЛИНСКІЙ.

Амвросій Лукьяновичь Метлинскій, изв'єстный собиратель малорусскихъ народныхъ пъсенъ, родился въ 1814 году въ Гадячскомъ убздв, Полтавской губерніи. Первоначальное воспитаніе получиль онь вь гадячскомь уёздномь училищё, откуда перешолъ въ харьковскую гимназію, а потомъ въ Харьковскій университеть, въ которомь окончиль полный курсь наукъ. Затемь, онъ занималь некоторое время место библютекаря университета, посвящая свободное отъ служебныхъ занятій время на приготовленіе къ магистерскому экзамену и сочиненію магистерской диссертаціи. Наконець экзамень быль сдань, диссертація защищена — и новый магистръ вошоль въ среду профессоровъ Харьковскаго университета и заняль въ немъ канедру русской словесности. Въ 1849 году Метлинскій быль нереведенъ на ту же канедру въ университетъ Св. Владиміра въ Кіевъ, но оставался тамъ не долго. По возвращенін въ Харьковъ, онъ заняль прежнюю свою канедру, и не оставляль ее до выхода въ отставку. Последние годы своей жизни онъ провель на берегахъ Женевскаго озера и на южномъ берегу Крыма, въ Ялть, гдь и умерь въ концѣ іюня мѣсяца 1870 года отъ раны, панесенной собственной рукой въ припадкъ меланхолін.

Метлинскій выступиль на литературное поприще въ 1839 году, подъ псевдонимомъ Амеросій Могила, съ небольшой книжкой своихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ «Думки та П'єсни та ще де що», куда, кром'в оригинальныхъ произведеній, вошло собраніе его переводовъ изъ славянскихъ и немецкихъ поэтовъ. Затемъ, въ 1848 году, издаль онъ въ Харьковъ «Южно-русскій Сборникъ», въ пяти частяхъ, въ которомъ, кромъ его собственныхъ думокъ, нашли мъсто произведенія м'єстныхъ малорусскихъ писателей, въ томъ числъ и Квитки. Но важивншимъ трудомъ Метлинскаго по части малорусской литературы, которому онъ отдавался весь, въ теченіе всей своей жизни, начиная съ 1836 года, было собираніе малорусскихъ народныхъ пѣсенъ, которыхъ онъ собраль до восьмисотъ и издаль въ 1854 году въ Кіевъ, подъ заглавіемъ: «Народныя Южно-русскія пѣсни». Кромѣ того, онъ написаль нъсколько статей о малорусскомъ языкъ, о правописаніи, о народной поэзін и т. п. Статьи эти помъщены были, въ видъ предисловій, къ раз-

нымъ изданнымъ имъ книгамъ па малорусскомъ языкѣ. Какъ поэтъ, Метлинскій пользуется нѣкоторою извѣстностью, благодаря удачному воспроизведенію народнаго быта, нравовъ п поэзіи; что же касается малорусскихъ критиковъ, то они видятъ во всемъ имъ написанномъ большую глубину чувства, прекрасное пониманіе козацкой старины и художественное выполненіе.

#### яворъ.

Что съ тебя такъ рано, яворъ, Листья опадаютъ, И, захваченныя вътромъ, По полю летаютъ?

Или ночь тебя, мой яворъ, Не поитъ росою, Или въ полдень не проходитъ Солнце надъ тобою?

Есть и старыя деревья — Смотришь — зеленѣють, И ихъ листья непогоды По̀ нолю не сѣютъ.

Иль роса однихь ихъ холить, Холить, умываеть, Солице свётить, буйный вётерь Пёсни наиёваеть?

«Нѣтъ, роса меня питаетъ, Солнце согрѣваетъ — Только сердце по отчизнѣ Плачетъ и страдаетъ.

«Оттого съ меня такъ рано Листья опадають, Хоть меня и буйный вътеръ Въ бурю не качаеть.»

Н. Гербель.

## А. С. АӨАНАСЬЕВЪ-ЧУЖБИНСКІЙ.

Александръ Степановичъ Аванасьевъ родился 28-го февраля 1816 года въ Лубенскомъ увздъ, Полтавской губерніи, гдъ отецъ его владълъ небольшимъ населеннымъ имъніемъ. Въ 1829 году онъ былъ отвезенъ въ Нъжинъ и отданъвъ Гим-

назію Высшихъ Наукъ князи Безбородко. Здёсь онъ квартировалъ у профессора Соловьева, чедовека весьма замёчательнаго, вмёстё съ Е. П. Гребенкою, впоследствін пріобревшимъ известность какъ повъствователь. Вскоръ по вступленін Аванасьева въ число воспитанниковъ гимпазін, это заведеніе было преобразовано въ лицей, и онъ окончилъ курсъ наукъ уже съ званіемъ студента лицея и правомъ на чинъ 14-го класса. Отдохнувъ около года въ деревит, Аванасьевъ, по приглашенію одного изъ бывшихъ своихъ товарищей, описавшаго ему свой быть самыми поэтическими красками, поступиль юнкеромъ въ Бългородскій уданскій полкъ, но на первыхъ же порахъ встрътилъ самое горькое разочарованіе, п въ 1843 году вышелъ въ отставку съ чиномъ поручика. Въ 1847 году онъ снова поступилъ на службу въ канцелярію воропежскаго губернатора и въ томъ же году назначенъ редакторомъ неофиціальной части «Воронежскихъ Губернскихъ Въдомостей»; но и здъсь онъ прослужиль всего два года, послѣ чего снова вышель въ отставку. Аванасьевъ началъ писать очень рано, еще въ лицев, гдв въ то время ввялъ литературный духъ. Первымъ напечатаннымъ его произведеніемъ было стихотвореніе «Кольцо», помѣщенное въ «Современникѣ» (1838, т. XI), съ подписью: Чужбинскій. Подъ этимъ псевдонимомъ онъ продолжалъ писать до 1851 года, т. е. до появленія въ світь двухь первыхь его изданій: «Галерея Польскихъ Инсателей» и «Русскій Солдатъ», подписанныхъ уже его настоящимъ именемъ. Съ-техъ-поръ Аванасьевъ началь выставлять подъ своими статьями и стихотвореніями поперемінно то фамилію, то псевдонимь, а съ 1853 года сталъ соединять фамилію съ исевдонимомъ, т. е. подписывался: Аванасьевъ-Чужбинскій. Изъ многочисленныхъ его статей, которыя онъ нечаталь ночти во всёхь нашихъ повременныхъ изданіяхъ, можно указать на слідующія: «Словарь малорусскаго наръчія» («Изв. Имп. Акад. Наукъ», 1855, т. IV), «Безъименные типы» («Русскій Вѣстникъ», 1856, № 23), «Замътки о Малороссіи» («Экономическій Указатель» 1857, № 13) и, въ особенности, на собраніе мелкихъ его стихотвореній на малороссійскомъ языкъ, изданныхъ имъ въ 1855 году, подъ заглавіемъ: «Що было на сердцѣ». Мпогія изъ нихъ отличаются неподдёльнымъ чувствомъ, безъ чего не мыслимы малороссійскія пъсни и думы. Въ 1856 году Аванасьевъ, виёстё съ другими намими инсателями — Островскимъ, Писемскимъ, Максимовымъ и Михайловымъ — былъ приглашонъ в. к. Константиномъ Николаевичемъ составить описаніе нравовъ, обычаевъ и занятій приморскихъ и приръчныхъ жителей Россіи. Аванасьевъ избралъ низовья Дибира, какъ предънь болъе ему извъстные. Плодомъ его дъятельности во время этой ноъздки былъ цълый рядъ статей, помъщавшихся въ «Морскомъ Сборникъ» въ теченіе 1856—1860 годовъ и вышедшихъ потомъ отдъльнымъ изданіемъ, подъ заглавіемъ: «Поъздка въ южную Россію» (Сиб. 1861).

#### Е. П. ГРЕБЕНКЪ.

Скажи мнѣ всю правду, мой добрый, мой милый, Что съ сердцемъ мнѣ дѣлать, когда заболить, Застопеть, забьётся съ удвоенной силой И станеть безъ устали илакать и ныть?

Когда непсходное горе по волф, Какъ тернъ, тебф сердце въ куски изорветъ, И ты, какъ сухое перекати-поле, Не знаешь куда тебя вътеръ несетъ?

Увы! ты отвѣтишь: скосивши былинку — Хотя бъ ее сто разъ ты полилъ водой — Не цвѣсть ей ужь болѣ: люби спротинку, А ей не видать ни отца, ни родной.

Вотъ такъ и на свътъ! кто рано почуетъ, Какъ сердце рыдаетъ, какъ сердце болитъ, Тотъ рано заплачетъ... А доля плутуетъ — Поманитъ, номанитъ и прочь улетитъ.

Ужели утерпишь — какъ ясное солнце Взойдетъ и заблещетъ для міра всего И въ очи заглянетъ къ тебѣ сквозь оконце? Ослѣинешь, а будешь глядѣть на него.

Н. Гербель.

### П. А. КУЛИШЪ.

Пантелеймонъ Александровичъ Кулишъ родился въ 1819 году, въ мѣстечкѣ Воронежѣ, Черниговской губерніи, Глуховского уѣзда. По окончаніи курса въ Новгородъ - Сѣверской гимназіи, онъ намѣревался поступить въ только - что открытый тогда университетъ Св. Владиміра, для

чего и прибыль въ Кіевъ, но скудость средствъ побудила его отказаться оть этой мысли и принять полжность учителя увзднаго училища, сначала въ Луцкъ, а потомъ въ Ровнъ. Здъсь Кулишъ залумаль и написаль свой первый романь «Михайло Чернышенко», который и быль отпечатань въ Кіевѣ въ 1843 году. Въ 1845 году онъ повхаль - было за границу, но въ Варшавъ быль арестованъ, за статью «Повѣсть объ украпнскомъ народъ», напечатанную въ дътскомъ журналь «Звъздочка», и отправлень въ Тулу на службу, гдв пробыль три года. Затемь, по переселенін въ Петербургъ въ 1855 году, онъ напечаталь въ «Современникѣ» «Записки о жизни Гогода» и нѣсколько повѣстей и издалъ «Записки о Южной Руси», въдвухъ частяхъ, романъ «Чорная Рада», «Повъсть о Борисъ Годуновъ и Димитріп Самозванцъ», альманахъ «Хата», четыре тома своихъ «Повъстей» и нъсколько книжекъ на малорусскомъ языкъ, по части народнаго образованія. Кром'є того, онъ издаль «Сочиненія п письма Н. В. Гоголя» (6 томовъ), «Повъсти Григорія Квитки» (2 тома) п «Пропов'єди на малороссійскомъ языкѣ Василія Гречулевича». Съ появленіемъ, въ началь 1861 года, въ Петербургъ первыхъ нумеровъ малороссійскаго журнала «Основа», Кулишъ посвятиль ей всю свою деятельность, наполняя чуть не на половину каждую изъ ея книжекъ своими историческими, этнографическими и критическими статьями, повъстями, всякаго рода замътками, поэмами и мелкими стихотвореніями. Последнимъ изданіемъ Кулиша — было собраніе его малороссійскихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ «Досвитки». Въ настоящее время Кулишъ живетъ въ Малороссіи, въ Борзенскомъ убздб.

ЗЕМЛЯЧКЪ.

Ты не пой мив на чужбинв Объ Украйнв милой! Не буди воспоминаній Ты съ такою силой!

Иѣснь твоя мой духъ уносить
Въ край тотъ — къ той святынѣ,
Гдѣ любилъ я чудо-очи
И люблю по-нынѣ.

До суда живыхъ и мертвыхъ Ихъ я не забуду!

Той любовью передъ Богомъ Похвалятся буду!

Любять люди пышный цвѣтикъ, Любять — и срываютъ, И, сорвавъ, красой, какъ дѣти Мотылькомъ, играютъ.

Какъ ребенка мать родная, Такъ люблю тебя я... За любовь мою отплаты Я не вымогаю...

За любовь мою сторицей Сердце заплатило:
Путь мой темный и печальный Свётомъ озарило.

Озарило — тайну слова Жгучаго открыло ... О, не даромъ это сердце Билось и дюбило!

Н. Гербель.

## Л. И. ГЛЪБОВЪ.

Леонидъ Ивановичъ Глебовъ родился въ 1832 году. Онъ началъ свое воспитание въ Полтавской гимназін, а окончиль въ Лицев князя Безбородко, въ Нежине, оттуда выпущенъ въ 1855 году, съ чиномъ 14 класса. Первое время, по выходъ изъ Лицея, Глъбовъ занималь мъсто учителя исторіп п географін въ Черноостровскомъ (Каменецъ-Подольской губернін) дворянскомъ училищѣ, но вскорт оставиль это мтсто и перетхаль на жительство въ Черниговъ. Здёсь, въ теченін двухъ лътъ, онъ издаваль газету, собравшую около него кружокъ людей, горячо сочувствовавшихъ новымъ реформамъ. Литературныя свои занятія Глібовъ началь очень рано; именно, еще будучи воспптанникомъ Полтавской гимназіи, онъ издаль въ 1847 году небольшой томикъ своихъ стихотвореній. Затёмъ, въ «Черниговскихъ губернскихъ въдомостяхъ» 1853 — 1856 годовъ было напечатано 27 его басенъ на малороссійскомъ языкъ, а въ «Основъ» цълый рядъ малороссійскихъ стихотвореній въ разныхъ родахъ.

#### пъсня.

Мчится голубь въ поднебесьи, Отдыху не знаетъ; Долы, горы и дубравы На въсъ покидаетъ.

Ни сады въ цвѣту весеннемъ, Ни лѣса густые Не влекутъ на мирный отдыхъ Сплы молодыя.

Отдыхаетъ козачина; Конь пасется рядомъ... И сказаль онъ, голубочка Провожая взглядомъ:

«Ой, куда ты, сизокрылый, Очи устремляемь? Ой, зачёмъ лёса и долы На вёкъ покидаемь?

«Аль тебѣ, мой голубь сизый, Нѣкого голубить? Аль ни кто на цѣломъ свѣтѣ И тебя не любитъ?

«Если такъ — спустись на землю, Отдохни со мною, И потомъ въ иное полѣ Полетимъ съ тобою.

«За горами, за лѣсами,
На иномъ на полѣ
Попытаемъ — не найдемъ ли
Мы счастливой доли,

«Мы найдемъ, мой голубочекъ, Темныя дубровы, И луга въ цвътахъ душистыхъ И собольп брови.

«Мы найдемъ тамъ — мы увидимъ Ясную зорницу: Мы найдемъ тамъ и голубку, И красу-дъвицу.

«Сизокрылая голубка Друга приголубить, А красавица-дѣвица Козака полюбить!»

Н. Гербель.

## щоголевъ.

Подъ этимъ именемъ было напечатано нѣсколько стихотвореній, въ 1859—1861 годахъ, въ журналахъ «Народное Чтеніе» и «Основа».

#### пъсня.

Охъ, быль конь и у меня — Весь изъ идлымя-огня, Были сабля и винтовка И колдунья-чернобровка.

Турокъ борзаго словилъ, Ляхъ мнѣ саблю иззубрилъ, И винтовка изломалась, И колдунья отчуралась.

По буджацкимъ по степямъ Путь козацкимъ бунчукамъ, А мнѣ путь одинъ— съ сохою По-надъ нивою сухою.

Гей, гей, гей, воль чорный мой! Долго намь пахать съ тобой... Вътерь въетъ-повъваетъ; -Котелочекъ закинаетъ...

Кто бъ меня новеселилъ — Хлѣбъ-соль вмѣстѣ раздѣлилъ? Ой, кто въ полѣ — покажися! Кто въ дубровѣ — отзовися!

Никого! Въ дубровѣ гулъ; Мѣсяцъ въ облачко нырнулъ; Вѣтеръ вѣетъ-повѣваетъ; Котелочекъ простываетъ...

Л. Мей.

# ЧЕРВОННОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Въ общемъ стремленіи славянскихъ народностей къ развитію и Галицко-Угорская Русь заявила въ новъйшее время свою духовную жизнь литературными произведеніями на родномъ языкъ, а съ 1848 года и русскіе Галичины и Угріи (Венгрін) получили оффиціальное признаніе среди австрійскихъ славянъ и право на равноправность съдругими народностями многоплеменной Австріп. Съ-той-норы придается и русскимъ кой-какое значеніе въ политико-административномъ устройствъ области, а мъстные политики кладуть и русскій нароль въ Галичинѣ па вѣсы своихъ политическихъ комбинацій и грёзъ. Не такъ было ньсколько десятковъ лътъ тому назадъ. До 1848 года никто не заботился о Галичинъ; страна, обитаемая русскими, считалась, на равит съ другими, австрійской провинціей — королевствомъ Галиціей и Ладомеріей — съ главнымъ городомъ Лембергомъ, и даже спеціалисты такъ мало знали о народъ, его судьбахъ и жизни, что покойный Шафарикъ не обинуясь могь сказать въ 1826 году, что русскій элементь въ восточной Галичинь, Буковинь и съверной Угріп остается еще въ лингвистическомъ и историческомъ отношеніп — неизв'єстной страной \*).

Между-тъмъ, земли населяемыя русскими въ Галичинъ, съверовосточной Угріп и Буковинъ занимають по объимь покатостямь Карпатскаго погорья и прилежащимъ равнинамъ пространство безъ малаго въ 1500 квадратныхъ миль, то-есть почти восьмую часть Австро-Угорской имперіи; народонаселенія же русскаго въ этихъ земляхъ, живущаго сплошной массой, считается слишкомъ 3,600,000 душь, такъ-что русскіе занимають своею численностію послѣ чеховъ второе мѣсто между славянскими племенами Австріи. Въ отношенін географическаго положенія, водной системы и климатическихъ свойствъ, Галичина и Буковина лежать на границъ горныхъ земель или ногорья, занимающаго всю область средней Европы. Сюда примыкають съ севера холодныя, топкія равнины, съ покатостью къ Балтійскому морю, имьющія характерь сходний сь низменностію сѣверо-востока Европы, а съ востока и юга прикасаются степи съ нокатостью къ Чорному морю, составляющія переходь оть европейскихь равнинъ къ азіятскимъ степямъ. Слёдовательно здёсь соприкасаются между собою страны: горная, низменная и степная. Копечно это положение имъло вліяніе на этнографическія свойства и на самый ходъ исторіи страны. При этомъ надо прибавить, что климать Галичины, относительно, суровый, но здоровый, почва плодородная, способная къ произрастанію всякого зернового хлібба и фруктовыхъ деревъ, земля богата лъсами и пастбищами и изобильна необходимъйшими минералами, преимущественно солью. Народъ обладаетъ крфикимъ телосложениемъ, бодръ и способенъ къ раз-

<sup>\*)</sup> Die Russnakei in Galizien, Bukovina und Nord Ungarn ist in sprachlicher und historischer Hinsicht noch eine — terra incognita. (J. P. Schafarik, «Geschichte der slavische Sprache und Literatur», Ofen, 1826, crp. 141.)

витію и образованію; притомъ онъ права тихаго, добродушенъ и исполненъ глубоко-поэтическаго настроенія духа, что свидѣтельствуется множествомъ народныхъ пѣсенъ всякого рода и преданіями старины. Жители этой страны носятъ пазваніе русскихъ (руспиовъ или русняковъ) и хранятъ въ цѣломъ своемъ житьѣ-бытьѣ печать родового и илеменного единства. Они издревле исповѣдывали православіе и только въ половинѣ XVII и началѣ XVIII столѣтій совращены были въ уніатство, за исключеніемъ 180,000 душъ въ Буковинѣ, которые, подъ защитой Молдавіи, остались вѣрны православію.

Русская народность вмѣстѣ съ русскимъ православіемъ привилась и образовалась въ Галичинъ еще въ древнія времена равноапостольнаго князя Владиміра и окрѣпла подъ правлепіемъ собственныхъ князей своихъ, сперва — Ростиславичей, а затъмъ Ярослава Осмомысла, Романа, Даніила и Льва, когда, по словамъ пѣвца «Слова о полку Игоря», Угорскія горы подпирались желізными полками доблестныхъ князей русскихъ. Исторія Червонной Руси исполнена многихъ свътлыхъ страницъ, дополняющихъ дъяція древней Руси. Ея князья доблестно отстапвали этотъ порубежный уголь Русской Земли отъ посягательствъ сосъднихъ поляковъ и мадьяръ. Впрочемъ, какова бы ни была судьба Галицкой Руси во время ея самостоятельности, во всякомъ случав страна жила своей собственной жизнью, безъ чуждаго наноса, имъла своихъ русскихъ князей и владыкъ и исповъдывала свободно православную въру своихъ отцовъ. Этотъ періодъ народнаго быта, продолжавшійся около четырехъ стольтій, живеть до-сихь-порь въ памяти народа и составляетъ главную канву его и сенъ и преданій. Первоначальное устройство Галицкой Руси въ политическомъ и религіозномъ отношеніяхъ представляло столько общихъ чертъ національности Русской Земли, что въ этотъ періодъ не можетъ быть и рѣчи объ особой галицко-русской народности или галицкой письменности. Ни самостоятельное, независимое положение Галицкаго княжества, ни географическое обособление на рубежт Русской Земли, ни постороннія вліянія сосъдей не могли разъединить ее съ остальной Русью. Червонная Русь соединена была съ ней общимъ ходомъ правленія, общей іерархіей духовной, общею славяно-русскою письменностію, общимъ русскимъ языкомъ и общими національными преданіями.

Съ половины XIV въка все измънилось. Разслабленное внутренними смутами и татарскимъ нашествіемъ, Галицкое княжество не могло долее оставаться независимымъ. Польскій король Казиміръ, воспользовавшись пресъченіемъ князей Рюрикова дома, завладёлъ древне-русскими городами Перемышлемъ, Львовомъ, Галичемъ и другими и утвердиль власть Польши во всей Земль Галицкой. Поляки отмѣнили прежије законы и прежнее устройство княжества. Подавляемая польскимъ вліяніемъ, Галицкая Русь навсегда потеряла свою автономію въ управленіи и въ общественной жизни; польскій языкъ, польскіе обычаи, польская образованность сменили русскую жизнь — сперва между боярами, совращенными въ католичество, а затъмъ и въ среднемъ сословін. Начался второй періодъ въ исторіи Галицкой Руси — періодъ польскаго владычества и католическо-шляхетского гнёта. И этоть гнёть быль вы Галичинъ гораздо тяжеле, чъмъ въ другихъ областяхъ южной и югозападной Руси, которыя, подчинившись литовско-русскимъ князьямъ, уже затъмъ присоединились къ Польшъ на извъстныхъ условіяхъ и взаимныхъ соглашеніяхъ. Напротивъ того, перемышльская и галицкая земли считались завоеваннымъ краемъ, и польскій король, именуя себя haeres et dominus Russiae, распоряжался въ ней какъ самодержавный властитель. На томъ же основанін, при самомъ началъ утвержденія поляковъ въ Галичинѣ, введены были польскіе законы и латинскій и польскій языки въ администрацію и судопроизводство, между-темъ какъ литовско-русскія области управлялись своимъ статутомъ и русскій языкъ признавался правительственнымъ языкомъ. Русская львовская епархія была оставлена вакантною и подчинена особымъ намъстникамъ (неръдко мірскимъ людямъ или римско-католическимъ архіенископамъ); города и мъстечки были отданы па жертву евреямъ. Политическое положение и общественныя отношенія повліяли на русскую народность и письменность: русскій языкъ сталь языкомъ подчиненнымъ и, мало-по-малу, былъ вытёсненъ изъ боярскихъ дворовъ въ сельскія хаты, такъ-что первоначальныя черты русскаго характера, обычаевъ, языка, поэзін и преданій сохранялись только въ простомъ народъ, то-есть въ низмемъ классѣ, который не имѣлъ голоса ни въ политической, ни въ общественной жизни.

He смотря на все это, сельское населеніе осталось върнымъ русской пародности. На всемъ

пространствъ своей земли оно называетъ свою страну Русью, себя — народомъ русскимъ, свою въру - русскою. Имя Руси до того неотъемлемо отъ Галицкой Земли, что даже польская администрація называла ее не иначе, какъ Червонною Русью или просто Русью. Галичане никогда не прерывали своихъ сношеній со смежными русскими областями и участвовали во всей духовной и литературной деятельности южной и югозападной Руси; они участвовали въ составленін тёхъ схоластическихъ сочиненій, въ стихахъ п въ прозв, которыя заключали въ себъ литературу другихъ странъ Малой и Белой Руси. Львовское Ставропигіальное братство сдёлалось, съ конца XVI стольтія, такимъ же центромъ православно-русскаго образованія и литературной діятельности, какими были Острожская и затемъ Кіевская академін. Памва Берында, Лаврентій Зпзаній, Іовъ Борецкій и другіе равно действовали въ пользу русскаго православія какъ въ Кіев'є и въ Вильн'є, такъ и во Львов'є.

Въ теченіе этого періода (1350—1772) Галицкая Русь не въ силахъ была произвести ни одного сочиненія, которое было бы истиннымъ выраженіемъ самостоятельной мысли п народной жизни. Самъ языкъ, потерявъ свою первоначальную чистоту въ книжномъ употребленіп, подвергся вліянію церковнаго и польскаго языковь, въ следствіе чего потеряль самую возможность проявлять настоящія народныя формы въ изящномъ видъ. Единственнымъ выраженіемъ народной жизни и народнаго духа оставались народныя пфсии и преданія, ипкфиь не замфчаемыя, инкъмъ не собпраемыя, какъ и самъ народъ среди схоластической учоности остался единственнымъ хранителемъ и блюстителемъ родного языка. Но, несмотря на всю свою твердость, подавляемый тройнымъ гнётомъ-польщизны, католичества и жидовства-галицкій народъ не могь добиться не только правъ народныхъ, но и человъческихъ.

Въ такомъ состояніи перешла Галицкая пли Червонная Русь подъ владычество Австріи. Рухнуло дряхлое здапіе шляхетско-польской республики, терзаемой домашней неурядицей и католическимъ фанатизмомъ. Развалины Польши подълены были новыми границами и вмёсто привиллегированной шляхетско-польской націи явились народы, исконные обитатели земли. И Галицкая Русь появилась пзъ-подъ этихъ развалинъ. Австрія пріобрёла Галицію на основаніи какихъ-то миш-

мыхъ правъ угорской короны на бывшія Галицкое и Владимірское кпяжества; но она приняла галицко-перемышльскую землю не въ качествъ русской области съ живучею и развитой народностью, а въ видъ полупольской провищии, въ которой русскій народъ быль порабощень, унижень, задавлень и едва подаваль признаки жизнп. По тогдашнему понятію, русскіе, не имъя дворянства — не имъли представителей и защитниковъ народныхъ правъ и интересовъ. Актъ раздёла Польши и подданства австрійскому государю подписали один поляки, такъ-какъ о русскихъ вельможахъ и боярахъ въ Галичинъ уже и помину не было. Въту пору не было ни богатыхъ горожанъ, ни промышленниковъ; промыслы и ремесла стояли на низкой степени, а вся торговля паходилась въ рукахъ евреевъ. Что же касается крестьянь, то они по большей части находились въ кръпостной зависимости — бъдные, загнанные, неразвитые.

Не смотря на то, нъмцы замътили русскую народность въ новопріобретенномъ крав и умели воспользоваться ею для обезпеченія своей власти. Австрійское правительство оказало покровительство попранному русскому народу, особенно духовному сословію, им'ввшему большое вліяніе на народъ. Австрійскіе законы и административные порядки оказались многимъ лучше прежняго польскаго хозяйства: за крестьяниномъ признана была личная свобода и право владфиія; дътямъ крестьянскаго сословія открыть доступъ въ общественныя школы, даже въ университетъ. Въ австрійскихъ школахъ сыпъ крестьянина (хлона) или священника (поповичь) пользовался такими же правами и препмуществами какъ и шляхтичь. Въ гражданскую службу принимались люди изъ всякого сословія, коль скоро они окончили съ хорошимъ усифхомъ установленный курсъ наукъ. Образованные дъти русскаго духовенства, а также молодые люди изъ мъщанъ и крестьянъ оказались для правительства болъ пригодными для службы, чёмъ польскіе шляхтичи, въчно мечтавшіе объ отбудованіи ойчизны п возвращеній прежней воли. Значеніе русскаго духовенства возвысилось темь, что его въ гражданскихъ дёлахъ признали подсуднымъ дворянской налать наравнь съ римско-католическимъ. Съ 1783 года была учреждена первая духовная семинарія и введено преподаваніе философскихъ и богословскихъ наукъ на русскомъ языкъ, а черезъ насколько лать чтение этихъ двухъ предме. товъ, раздѣленныхъ на два курса, было перенесено во Львовскій университетъ. Русская интеллигенція сильно развилась. Русскіе галичане образовали столько докторовъ богословія, что были въ состояній замѣстить ими кафедры въ богословскомъ факультетѣ Львовскаго университета, на которыхъ преподаваніе велось не только на русскомъ, но и на латинскомъ и польскомъ языкахъ. Съ 1787 года философскіе и физико-математическіе предметы въ Львовскомъ университетѣ также стали преподаваться двумя профессорами изъ Угорской Руси на латипскомъ и русскомъ языкахъ. Юридическій факультетъ тоже имѣлъ одного преподавателя, читавшаго на русскомъ языкѣ.

Впрочемъ, это успѣшное развитіе книжнаго образованія продолжалось не долго и не принесло русской народности ожидаемыхъ плодовъ, такъ-какъ австрійскія власти, повидимому, поддерживали русскую народность въ Галиціи для того только, чтобы противодействовать стремленію польскаго элемента къ Варшавѣ. Какъ скоро, посяв второго раздела Польши, этотъ центръ очутился въ рукахъ Пруссіи и имя Польши вычеркнуто было изъкарты Европы, австрійцы отвернулись отъ русскихъ, и затёмъ, вмёстё съ ноляками, стали подавлять русскую народность. Русскія каоедры были упразднены и замфнены латинскими и польскими; профессора вышли въ отставку. Заслуженный профессоръ Петръ Дмитріевичь Лодій эмигрироваль въ Россію и съ 1805 года приняль должность профессора въ С.-Петербургскомъ университетъ. Вся надежда на возрожденіе русской народности псчезла.

Вирочемъ, были и другія причины малаго усивха русской письменности подъ австрійскимъ владычествомъ. Во-нервыхъ, Галицкая Русь, очутившись подъ австрійскимъ правительствомъ, была оторвана отъ общей русской жизни. Послъ присоединенія смежныхъ областей-Волыни, Подолья п Украйны - къ Россіи и православію, уніатская Галичина осталась одинокою, какъ вътвь отторгнутая отъ своего родного корня и насильно посаженная въ чужую почву. По этой причинъ, очевидно, и науки, преподаваемыя въ школахъ, не были плодотворны для русской литературы и народнаго образованія. Да и молодежь не получала надлежащей подготовки на родномъ языкѣ въ низшихъ училищахъ, такъ-какъ тогдашнія училища служили только къ распространенію немецкаго языка. Наконецъ, польское общество, особенно духовенство, съ завистію смотрѣло на русскія школы и всякими средствами старалось чернить и унижать какъ преподавателей, такъ и слушателей предъ лицомъ общественнаго мићиія. Послѣ политическаго поворота австрійскаго правительства, эта завистливость превратилась въ полную непависть и явное гоненіе всего, что называлось русскимъ. Самыя слова: Русь, русскій языкъ сдѣлались предосудительными, и нѣмцы замѣнили ихъ словами: Рутенія, рутенскій (русинскій) языкъ. При всѣхъ усиліяхъ патріотовъ, просвѣщеніе русскаго народа не подвипулось ни на шагъ впередъ. Ихъ старанія принесли ту единственно пользу, что подготовили новое поколѣніе поборниковъ и защитниковъ русскаго народа и русской вѣры \*).

Русскіе передовые люди нытались нісколько разъ водворить русскій языкъ въ народныхъ школахъ, чтобы вывести пародъ пзъ его правственной апатін, развить и скрыпить русскую пародность и спасти ее отъ посягательствъ полонизма и католичества, но они встръчали непреодолимыя препятствія въ польскомъ обществі, католическомъ духовенствъ и иъмецкой бюрократін. Митрополить Михаиль Левицкій сділаль представленіе о необходимости введенія русскаго языка въ сельскія школы, но получиль решительный отказь со стороны львовскаго губернскаго управленія, а въ отвъть на горячій протесть противь сказапнаго решенія, паписанный каноникомъ Иваномъ Могильницкимъ, последовала резолюція правительства (1816), въ которой было сказано, что, по политическимъ причинамъ, пе следуетъ поддерживать галицко-русскій языкъ, такъ-какъ онъ ничто иное какъ говоръ русскаго языка.

Такимъ образомъ, галичане, лишонные школъ и всякихъ средствъ къ обработкѣ родного языка, обречены были на нассивное созерцаніе окружавшихъ ихъ событій, переворотовъ въ миѣніяхъ и вкусахъ, споровъ такъ-называемыхъ классиковъ съ романтиками и разныхъ толковъ о народности и народной литературѣ. Законы, литература, обычаи, вкусъ — все окружающее образованнаго русскаго галичанина было чуждо его народности: все было инострапное. Но среди тото омута чужеземщины самая живучесть народности, оригинальныя особенности, богатство преданій и поэтическое творчество народа не допустили подавить и стереть народныхъ особенностей, а нобуждали

<sup>\*) «</sup>Науковый Сборникъ», изд. Обществомъ Галицко-Русской Матицы. Львовъ, 1865, стр. 1—103.

къ возрожденію и вызывали къ обновленію народной письменности. Наконецъ, хотя съ трудомъ, удалось добиться согласія правительства на введеніе русской грамоты въ низшія народныя училища, причемъ было издано нѣсколько книжекъ на народномъ языкѣ, для обученія крестьянскихъ дѣтей.

Въ началъ тридцатыхъ годовъ польскіе учопые, разсуждая о народной поэзін, обратили вниманіе на русскія пісни въ Галичині, а Ходаковскій, Вацлавъ Залѣскій и другіе стали явно предпочитать русскія народныя итсни своимъ собственнымъ, которыя и по содержанію и по форм в стоять далеко ниже галицкихъ. Это обстоятельство еще болъе ободрило и поощрило молодыхъ людей и дало имъ новыя силы къ самостоятельной обработкъ народнаго наръчія. Народния пъсни п «Эненда» Котляревского представили примъръ и готовыя формы поэзіп. Въ началъ тридцатыхъ годовъ русскіе въ Галичинъ владъли польскимъ языкомъ гораздо свободнее, чемъ своимъ собственнымъ и потому уснежи ихъ на литературномъ поприщъ могли быть и лучше и обширнъе, если бы опи стали писать по-польски; но писать на этомъ языкъ значило бы вступить въ ряды польской литературы, нольской духовной жизни, отказаться отъ права на самостоятельность и сдёлать свой народъ составною частью польской народности. Одна мысль о томъ уже казалась обидною и даже преступною для молодыхъ дъятелей: это значило бы отказаться на всегда отъ развитія родной рѣчи. Къ тому же, польская революція 1830 года ноказала всю противуположность стремленій и интересовъ Польши и Руси и витстт съ темъ показала всю необходимость противуноставить русскій языкъ и русскую литературу польскому языку и польской литературф.

При такихъ обстоятельствахъ, въ началѣ тридцатыхъ годовъ составился между русскими студентами Львовскаго университета небольшой кружокъ, съ цѣлью возрожденія галицко-русской литературы. Къ этому кружку примкнулъ и пишущій эти строки — и вскорѣ сдѣлался однимъ изъ его руководителей. Пятнадцати-милліонный малорусскій народъ—разсуждали мы — достаточно отдѣляется отъ другихъ славянскихъ илеменъ — не исключая и великорусскаго — языкомъ, нравами и другими особенностями и потому малорусское илемя имѣетъ право на полное выраженіе своихъ народныхъ особенностей, то-есть на созданіе особой литературы. Примѣръ другихъ славянъ

подкрѣпляль насъ въ томъ мпѣнін, которое поддерживаль такой авторитеть, какъ Конитаръ, заявившій, что у славянь каждое нарфчіе должно образовать свою литературу, какъ у древнихъ грековъ, и събольшимъ правомъ чемъ у грековъ, которые, недостигая числа населенія одного изъ нын вшихъ славянскихъ нарвчій, образовали четыре эллинскихъ діалекта. Не смотря на наши скудныя знанія по части народнаго языка, мы начали писать на немъ стихи и статейки, съ твердою рѣшимостью создать галицко - русскую народную литературу. Затемъ, чтобы освятить задуманное дёло чёмъ-нибудь торжественнымъ, мы припяли славянскія имена, давъ себъ честное слово подъ принятымъ именемъ нисать и действовать на пользу народа и во имя возрожденія народной словесности. Явились: Руслань (Маркіань) Шашкевичь, Далиборь (Иванъ) Вагилевичъ, Ярославъ (Яковъ) Головацкій, впоследствій къ нимъ присоединились: Велиміра Лопатынскій, Мирослава Илькевичь, Богданъ (Иванъ) Головацкій и другіе. Собравъ нѣсколько народныхъ и всенъ и написавъ н всколько статеекъ въ стихахъ и прозѣ, вздумали мы, въ 1834 году, издать книжку, въ видѣ альманаха, поль заглавіемь «Заря», сь знаменательнымь девизомъ: «Свѣти зоре на все поле, заколь мѣсяць зойде», а чтобы тёмъ рёзче отличить свое нарёчіе отъ другихъ славянскихъ, по предложенію Шашкевича, припято было особое фонетическое правописаніе. Альманахъ предполагалось украсить изображениемъ Богдана Хмельницкаго, на что получено было разрѣшеніе львовской цензуры. Съ рукописью было трудиве. Такъ-какъ въ Галицін не существовало въ то время цензора для русскихъ книгъ, то завязалась переписка съ полиціей, губернскимъ правленіемъ и центральнымъ вънскимъ правительствомъ. Толковали, разсуждали, разбирали, суетились и кончили, наконецъ, тъмъ, что запретили печатание совершенно невинной книжонки строжайшимъ цензурнымъ приговоромъ. Этимъ роковымъ ириговоромъ австрійское правительство не только запретило печатаніе безобидной книжки, но и осудило самое ее направленіе, въ следствіе чего все сочинители статей были поставлены подъ строгій полицейскій надзоръ. Мы увидъли свое безвыходное положеніе, и, не желая оставаться подъ отеческимъ надзоромъ львовскаго правительства, разъбхались въ разныя стороны. Вагилевичь убхаль къ своему отцу въ деревню, Шашкевичь вступпль въ духовную академію, а я, третій сотрудникъ, сгорая жаждою познакомиться съ славянами и славянскими литературами, отправился въ Кошицкую академію, а оттуда перешоль въ Пештскій университеть. Здёсь я близко сошолся съ многими учоными словаками, сербами и хорватами, причемъ мы обивнялись нашими мнфніями, желаніями и сфтованіями о нашихъ общихъ нуждахъ. Мы, наконецъ, нашли туть, въ Венгріи, возможность напечатать (въ Будинъ), въ 1837 году, сборникъ нашихъ сочиненій, подъ заглавіємъ «Русалка Днѣстровая», кула вошли почти всё статьи, находившіяся въ запрещенной «Заръ». Книжка была напечатапа съ разръшенія угорской цензуры, но такъ-какъ въ тогдашнее время, касательно цензурныхъ постановленій, Угорщина считалась заграничной страной, то всѣ экземпляры «Русалки» должны были быть сданы въ львовскую цензуру. Тутъ повторилась прежняя исторія: начались придирки, слъдствія, объясненія. По взаимпому нашему соглашснію, Шашкевичь и Вагилевичь объявили, что они не принимали личнаго участія въ изданіп «Русалки»; я же приняль всю вину на себя, причемъ объявиль, что будучи въ Пештъ въ университетъ, я поручилъ рукопись моимъ друзьямъсербамъ передать ее въ тамошнюю цензуру п затъмъ напечатать. Насъ, преступниковъ - хотя и не очень-то крупныхъ — помиловали; но падъ «Русалкою» быль произнесень вторичный смертный приговоръ.

Между-тёмъ мы, молодые друзья-товарищи, продолжали упражняться въ родномъ языкѣ, собпрая народныя пѣсни и другія преданія. Мой сборникъ народныхъ пѣсенъ, съ помощью друзей, умножился до того количества, которое онъ теперь занимаетъ въ «Чтеніяхъ Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ».

Запрещеніемъ «Русалки» австрійское правительство въ третій разъ уничтожало усилія галичанъ возсоздать русскую словесность. Тѣмъ не менѣе пародная жизнь проявлялась, но лишь одиночными литературными произведеніями. Іосифъ Левицкій переводилъ разныя баллады Гёте и Шпллера и печаталъ ихъ въ Перемышлѣ (1838—1844); Илькевичъ издавалъ своп «Галицкія народныя пословицы и загадки» (Вѣна, 1841); появилось нѣсколько грамматикъ: Левицкаго (Перемышль, 1836 — на нѣмецкомъ и 1845 — на русскомъ языкѣ), Вагилевича (Львовъ, 1845) и Іосифа Лозинскаго (Перемышль, 1841); издано было нѣсколько сборниковъ народныхъ пѣсенъ:

Вацлава Залѣскаго (1833), Жеготы Паули (1839—1840) и Лозинскаго (1835). Лозинскій предложиль-было замѣну русскаго алфавита латинскимы, по эта мысль, поддерживаемая поляками, была побѣдопосно опровергнута статьями Левицкаго и Шашкевича, что побудило самого Лозинскаго отказаться отъ своего проэкта въ пользу кириллицы. Но этимъ исчериывается литературная дѣлтельность русскихъ галичанъ до 1848 года.

Насталь 1848 годь: 7 (19) марта провозглашена была во всей Австрін конституція, а 3 (15) мая посл'єдовало освобожденіе крестьянь отъ крѣностной зависимости и провозглашена равноправность и полная свобода для всёхъ народностей, нассляющихъ имперію. Русскіе, почувствовавъ себя освобожденными отъ долгол'єтняго рабства, стали сбираться съ силами и напрягать ихъ, чтобы не остаться позади другихъ народностей и занять свое м'єсто.

Съ 1848 года стала выходить въ Львовъ первая червонно-русская политическая газета «Зоря Галицка», взявшая на себя защиту правъ русскаго народа. Тогда же были устроены въ Львовь: политическій клубъ (Русская Рада), для посредничества между народомъ и правительствомъ, и литературное общество (Галицко-Русская Матица), а также учреждены: каоедра русскаго языка и литературы въ Львовскомъ университетъ и введено преподавание русского языка во всёхъ гимназіяхъ восточной Галичины. Закипъла пебывалая дъятельность, возникли новыя надежны. Каждый годъ стало выходить больше сочиненій, чамъ до того времени было издано въ продолженіс цёлаго вёка. До 1848 года русскіе довольствовались введеніемъ русскаго языка въ народныя школы и употребленіемь его въ попудярныхъ сочиненіяхъ и беллетристикъ, такъ-какъ сами даже русскіе патріоты считали родное нарфчіе пригоднымъ только какъ средство для преподаванія простому народу первоначальныхъ св'ьдіній; по послі провозглашенія равноправности стали для него требовать всёхъ правъ развитаго языка — введенія его въ школахъ, въ судопроизводствъ и въ общественной жизни. Конечно, русскіс не чувствовали въ себъ достаточныхъ для этого силь; но они расчитывали на поддержку правительства, разсуждая такъ: если поляки и мадьяры соединятся въ рьяной оппозиціи противъ правительства, то немногочисленные нѣмны въ Галичинъ и Угріи, не будучи въ силахъ одольть ихъ, будуть всегда нуждаться въ пособін преданной правительству національности: следовательно, они должны поддерживать русскихъ, если только русскіе съ своей стороны будуть держать сторону правительства. И точно, до подавленія угорской революціи русской арміей, правительство поддерживало русскихъ галичанъ. Когда въ 1849 году поляки потребовали немедленнаго введенія польскаго языка въ школахъ, вмъсто русскаго, и въ администраціи, вмёсто нёменкаго, то нёмцы не преминули признать, что русскій языкъ долженъ получить тъ же самыя права, какъ нольскій; но въ Вѣнѣ министры рѣшили иначе: «такъкакъ русскій языкъ еще невполив развить (?) и русскіе не иміють возможности занять всі должности, то пусть останется намецкій языкь, пока русскіе не составять учебпиковь и не подготовять людей способныхь занять мёста учителей и чиновниковъ.» Такимъ образомъ немцы застраховали себъ свои мъста и заградили къ нимъ дорогу русскимъ. Между-тъмъ русские галичане, застигнутые 1848 годомъ безъ подготовки въ своемъ языкъ, полуграмотные, начали писать порусски какъ попало, питаясь надеждой, что современемъ естественнымъ ходомъ выработается правильный письменный языкъ.

Передовые люди видели, что галицко-русская письменность должна слиться съ русскою, но немногіе дерзали выступить явно съ этимъ мньніемъ, боясь потерять довъріе и ноддержку правительства. Графъ Стадіонъ еще въ 1848 году сказаль: «если галицко-русскій языкь и россійскій одинъ и тотъ же, то мив лучше поддерживать поляковъ.» Со времени назначенія графа Голуховскаго намѣстникомъ во Львовъ, поляки тымь усердные начали противудыйствовать русскому дѣлу. Уже въ 1849 году правительство противущоставило народному органу «Зарѣ» свою газету, которая сначала издавалась во Львовъ, а съ 1850 года стала печататься въ Вѣнѣ кирилловскимъ шрифтомъ. Стъснительныя мъры правительства принудили русскихъ въ 1854 году закрыть русскій клубь въ Львовь и превратить «Галицкую Зарю» изъ политической газеты въ литературный журналь. Расчоты галичань, что поляки никогда не перестануть волновать Австрію, которая, не будучи въ состояніи одна подавить ихъ революціонныя всиышки, всегда будеть нуждаться въ русскихъ галичанахъ, оказались неосновательными. Когда князь Шварценбергъ удивиль мірь австрійской неблагодарностью п поляки стали на сторону Австрін противъ

Россін, то австрійскій патріотизмь русскихъ галичанъ не могъ подавить внутренняго чувства и племенного сродства — и австрійцы уб'єдились, что, въ случав столкновенія съ Россіей, нельзя будеть сдёлать изъ русскихъ галичанъ нокорное орудіе австрійской политики. Съ-тъхъ-поръ правительство начало еще сильиве угнетать и оскорблять русскихь — и безпрестанными обидами довело ихъ до полнаго отреченія отъ солидарности съ Австріею. Это выразиль одинь изъ передовыхъ галичанъ въ 1866 году (послѣ сраженія подъ Садовой), выступивъ въ «Словъ» съ положеніемъ, что русскіе галичане и малоруссы одинъ и тотъ же народъ съ великороссіянами, что они составляють одну національность по происхожденію, по исторіи, по вфрф, по языку и литературь; и никто не прекословиль и не возражаль ему, кромъ заклятыхъ украйнофиловъ и поляковъ.

Впрочемь, пачало двухъ русскихъ народностей еще до-сихъ-поръ смущаетъ умы галипкихъ украйнофиловъ, которые, поддерживаемые поляками. сдёлались политической партіей, враждебной Россін. Еще въ 1848 году польская партія пыталась создать особый польско-русскій органь и начала издавать «Ruskij Dnewnik», но, потериввъ полное фіаско, разсѣялась, а прельщонный ею редакторъ, И. Вагилевичъ, предавшійся полякамъ, перешоль въ протестантство, въ которомъ и умеръ. Послъ того украйнофилы заявляли свою жизпь отъ времени до времени, среди игры политическихъ нартій, изданіями, каковы: «Вечерницы» (1862 — 1863), «Мета» (1864 — 1865), «Нява» (1865). «Русь» (1866) и, наконецъ, «Основа» (1871). Нъмцы и полики на перерывъ стараются разными нодложными теоріями затемнить здравый смысль народа въ его понятіяхъ объ единствъ его съ Великою Русью въ исторіи, языкѣ и литературѣ, заманивая неопытныхъ въ съти малорусскаго. украинскаго и польско-русскаго партикуляризма. Еще въ недавнее время въ воображени издателей «Меты» мерещилась утонія самостоятельной Хохландіи и малорусской литературы. Есть, впрочемъ, люди, которые служать и нашимъ и вашимъ. Ксенофонтъ Климковичъ, бывшій издатель «Меты» и сотрудникъ органа Голуховскаго «Русь», отрекся-было въ 1867 году отъ украйнофильства и въ «Славянской Зарѣ» ревностно защищалъ русскіе принципы, а теперь опять предался извъстному въ Галиціи дѣятелю Лавровскому и издаетъ полонофильскую «Основу». Люди предавшіеся врагамъ Руси, морочимые нѣмцами и подяками, морочать самихь себя и другихъ, а народу и наукъ не въ состояни, разумъется, принести никакой пользы.

Разсудительные люди изъ галичанъ признаютъ одну русскую народность и одну русскую литературу. Изъ этой среды вышли лучшія сочиненія и изданія галицко-русской письменности, какъто: А. Петрушевича: «Историческія изслѣдованія», напечатанныя въ «Галицкомъ Историческомъ Сборникъ (1854 — 1860) и въ «Науковомъ Сборникъ» (1865-1869); Д. Зубрицкаго: «Исторія Галицко-Русскаго Княжества» (1852—1854) и его же «Анонимъ Гнезненскій и Іоаннъ Длугошъ» (1855); Б. Дъдицкаго: статьи и стихи въ «Галицкой Зарв» (1852-1855) и въ «Отечественномъ Сборникъ» (1856-1857); его же «Конюшій», повъсть въ стихахъ (1853) и «Буй-Туръ Всеволодъ», поэма, (1860); «Семейная Библіотека», журналь, изд. Шеховичемь (1855—1856); «Русская Анеологія или выборъ лучшихъ поэзій» (1854); «Поэзін Николая Устіановича» (1860); «Поэзін Гоанна Гушалевича» (1861); его же «Цвѣты наддивстрянской Левады» (1853) и мелодраммы: «Погоряне» и «Сельскіе пленипотенты» (1870); «Поэзін Іосифа Федьковича» (1862); «Пов'єсти и ивсни Ивана Наумовича» (1861); «Гостина на Украинъ», поэма Николая Лесъкъвича (1862) и его же «Спѣвакъ изъ Полѣсья» (1861) и прочее. По части исторіи следуеть указать на «Исторію Галицко-Владимірской Руси по 1453 годъ» (Львовъ, 1863) и «Изслѣдованія на полѣ отечественной исторін и географін» (1869) Исидора Шараньевича. Въ новъйшее время защиту единства русскаго языка вела газета «Слово», но всего успѣшнфе ратоборствоваль въ этомъ направленіи Осинъ Николаевичь Ливчакъ въ своемъ юмористическомъ изданіи «Страхопудъ», съ прибавленіемъ «Золотой Грамоты», и въ своемъ журналѣ «Славянская Заря», издававшемся въ Вѣнѣ въ 1867 и 1868 годахъ. Сюда принадлежать также изданія дівтелей Угорской Руси: Александра Духновича, Іоанна Раковскаго п другихъ. Угорская Русь не соблазнялась ни партикуляризмомъ мѣстнаго нарѣчія, ни украйнофильствомъ, ни кулишовкой, а старалась унотреблять чистый русскій языкъ. Назовемъ важнъйшія изданія угорскихъ русскихъ; это: «Поздравленіе Русиновъ», альманахъ на годы 1851 п 1852; «Церковная Газета», изд. І. Раковскимъ (1856-1857); «Учитель» (1867); «Свъть»,

литературная газета (1867 — 1871); русскія грамматики А. Духновича (1852), Кирилла Сабова (1865) и другихъ.

Наконець, есть въ Галичинъ нартія строго правительственная, партія лиць по служебной зависимости или по убъжденію — пытавшаяся образовать что-то среднее между простонароднымъ галицко-русскимъ нарфчіемъ и письменнымъ русскимъ языкомъ. Это направленіе поддерживали австрійскіе чиновники Григорій Шашкевичь и Юлій Выслободскій. Эти господа, по внушенію правительства, приняли письменный языкъ галицкій, такъсказать, подъ свой контроль, наблюдая, чтобы формы языка не выступали изъ круга провинціальнаго говора и чтобы по возможности различались даже правописаніемь отъ общерусскаго языка. Они слфдили за Зубрицкимъ, Духновичемъ, Дедицкимъ, Раковскимъ и другими и простерли свое усердіе до того, что въ 1859 году графъ Голуховскій, съ докторами Евсевіемъ Черкасскимъ и Іосифомъ Иречкомъ, покусились было уничтожить кирилловскія буквы и замфинть ихъ латинскими. Правда, намъренье это не устояло противъ единогласнаго протеста всего русскаго народа, но, тъмъ не менфе, оно произвело большое смущение въ обществъ и опять затормозило правильный ходъ развитія литературы. Цосл'є тяжолыхь ударовь и разочарованій, русскіе убъдились, что имъ нельзя полагаться пи на Австрію, ни на поляковъ, что для нихъ нътъ снасенія ни въ австрійской федераціи, ни въ польской уніи. Только немногіе честолюбцы, какъ Лавровскій, примкцули къ украйнофиламъ; всв прочіе стоятъ за единство русскаго языка и русской литературы.

При такомъ хаотическомъ волненіи всякихъ элемснтовъ не удивительно, что плоды этой молодой литературы недоспѣваютъ, что въ пѣсняхъ галпцкихъ поэтовъ часто слышатся фальшивые тоны, что вообще галицкіе писатели мало производительны, и направленіе ихъ нерѣдко сбивчивос, колеблющесся, зависящее отъ политическаго настроепія и разныхъ случайныхъ обстоятельствъ. Но во всякомъ случаѣ должно сказать, что въ настоящее время русская народность въ Галичинѣ проявляеть пѣкоторую умственную п литературную жизнь; а не такъ давно и этого не было.

Я. Головацкій.

## -ЧЕРВОННОРУССКІЕ ПОЭТЫ

## м. ШАШКЕВИЧЪ.

Маркіанъ Шашкевичъ родился въ 1811 году въ сель Княжемъ, около Золочева, въ Галиціи, гдъ отецъ его былъ священникомъ. По окончанін гимназическаго курса, онь вступиль въ число студентовъ Львовскаго университета, въ которомъ въ короткое время хорошо ознакомился съ литературами латинской, нёмецкой, польской и древне-славянской. Но все это не могло удовлетворить пытливаго духа Шашкевича, пока не попались ему въ руки «Энеида» Котляревскаго, «Украинскія цъс н» Максимовича и «Малороссійская Грамматика» Павловскаго. Эта находка разомъ перевернула всв иден Шашкевича и какъ бы открыла передъ-нимъ-новый міръ п указала ему новый путь. Онь задумаль создать галицкую словесность, для чего ревностно принялся за изучение своего языка и исторіи русскаго народа; затымъ, сталь собирать народныя пъсни, изучать обычан и обряды народа, разбирать старыя рукописи и другія памятники старины, Кром'того Шашкевичь съум'ть новліять и на другихъ, вразумить и научить ихъ, такъ-что скоро вокругь него образовался цёлий кружокъ молодежи, горячо сочувствовавшей его идей. Окончивъ курсъ философіи, Шашкевичъ встуииль на богословскій факультеть. Около этого времени появился въ печати его первый литературный трудъ: «Диъстровая Русалка», отпечатанная на 1837 году въ Будинъ. Затъмъ, онъ издаль «Читанку» для русскихь народныхь школъ. Но главитишимъ призваніемъ Шашкевича была-поэзія, и нотому два собранія его стихотвореній, изданныхъ имъ подъ названіемъ

«Думки» и «Псалми Руслановы», ставятся галичанами выше всего, написаннаго имъ въ теченіе своего литературнаго поприща. И дъйствительно думы Шашкевича отличаются неподдъльнымъ чувствомъ и глубокою грустью—этой отличительной чертой народной галицкой поэзіи. Многія изъ его иъсенъ перешли въ народъ. Кромъ того, онъ перевелъ на галицкій языкъ «Краледворскую руконись», нъсколько сербскихъ пъсенъ и отрывки изъ польской поэмы Гощинскаго «Коневскій Замокъ». Нашкевичъ умеръ въ

тоска по милой.

Въстъ вътеръ изъ-за лъсу, Въстъ легкокрылый; Ты скажи мнъ, тихій вътеръ, Что съ моею милой?

gen druck

Весела ль она, здорова ль, Все ли розой рдѣетъ? Или илачетъ и тоскуетъ, Личико блѣдиѣетъ?

Охъ, я сохну и тоскую, Слёзы проливаю; Схоронивъ свои надежды, Радостей не знаю.

О, когда бы могъ я взвиться
Пташкой легкокрылой
И тоску мою развъять
На груди у милой!

Я леталь бы, я леталь бы Днемъ и середь ночи, Чтобы вдоволь пасмотрёться Въ дорогія очи.

Я леталь бы, я леталь бы По утрамь туманнымь, Чтобъ натъшиться, любуясь . Личикомъ румянымь.

Я леталь бы, я леталь бы Темными ночами, Чтобь натышпться, упиться Сладкими рычами.

Но Господь мнѣ не дать крыльевъ — Горе только знаю — И я чахну на чужбинѣ, Чахну, умпраю.

Н. Гервель.

### -Н. УСТІАНОВИЧЪ.

Николай Устіановичь родился въ 1811 году. вь мъстечкъ Николаевъ, Стрыйскаго округа, въ Галиціи, Образованіе свое онъ началь въ гимнавін и окончиль въ Львовскомъ университеть, гдъ прослушаль полный курсь философскихь и богословскихъ наукъ. Въ 1835 году онъ написалъ первое свое стихотвореніе: «Слеза на гробѣ Миханла барона Герасевича», извъстнаго вежит въ Галицін русскаго натріота, претерпфвшаго величайшія гоненія со стороны поляковъ. Въ 1849 годуонъ издаваль въ Львовъ единственный въ то время во всей Галицкой Руси политическій журналь «Въстникъ», по занрещении котораго онъ оставиль Львовъ и поселился снова въ своемъ приходь, сель Славскь, откуда сталь высылать свои статьи и стихотворенія въ разныя повременныя изданія Галицкой Руси. І-я часть его поэтических в произведений вышла въ Львовъ, въ 1860 году, нодъ заглавіемъ: «Поэзін Николая Устіановича»; остальныя его стихотворенія остаются разбросан ными по разнымъ сборникамъ и періодическимъ изданіямь, хотя они, быть-можеть, болье чемь всь остальныя произведенія галицкой поэзіи, заслуживають полнаго изданія. Многія изъ пъсень Устіановича вошли въ народъ, въ томъ числѣ и тѣ двѣ, которыя помѣщены въ нашемъ изданіи.

' Ny , 'p i

### A Y MA.

Младенець спить, какь оожій день прекрасень, Какь лебедь чисть, какь зорька свёжь и ясень; Вь его глазахь — родныя небеса, Вь щекахь — садовь полуденныхь краса, На гладкомь лов — печать ума и силы, А вь сердцё — все, что только сердцу мило.

Склонясь надь нимъ, сидитъ руснячка-мать:
По злой тоскѣ легко ее узнать;
Склонясь надъ нимъ, какъ бѣлый стволь берёзы,
Она роняетъ иламенныя слёзы
И нашу пѣсню русскую въ тиши —
Знакомый вопль тоскующей души —
Надъ дремлющимъ младенцемъ напѣваетъ
Н словно тѣмъ отраду навѣваетъ.

Несчастная, тоскующая мать!
Зачёмъ такія пёсни распёвать:
Вёдь наша пёснь есть гробъ и запустёнье,
А наша рёчь — и срамъ и поношенье,
Родное сердце — вёчная борьба,
А скорбь нёмая — русская судьба.

Кто знастъ, можетъ чистый твой птенецъ Когда-нибудь проснется наконецъ, Вздохнетъ, зальётся горькими слезами И думою подълится съ вътрами: «Ахъ, лучше бъ русской пъсии мит не знатъ, Не въдать сердца, доли не пытать!»

Н. Гербель.

II.

осень.

Пусто, глухо въ чистомъ полѣ, Листья пожелтѣли, Пышный цвѣть обили вѣтры, Птицы улетѣли.

Тучп чорныя на землю Налегли тѣнями; Непроглядные туманы Говорять съ вѣтрами.

На горѣ калина долу Вѣтви нагибаетъ; Надъ Дифстромъ душа-дфвица Слёзы проливаетъ.

Ты чего, калина ужишь, Вётви пагноаемь? Ты чего, дума-дёвица, Слёзы проливаемь?

Аль краса твоя пропала? Доля позабыла? Нътъ родимой? аль колдунья Такъ приворожила?

«Нѣтъ, краса моя со мною; Доля не забыла; Есть родная, и колдунья Мнѣ не ворожила.

«Жаль весны мнѣ, что такъ скоро Отцевла — пропала: Нътъ того, кого любила, Жарко цаловала!»

Н. Гербель.

## А. МОГИЛЬНИЦКІЙ.

Антонь Могильницкій родился въ 1811 году въ Подгорицахъ, Стрыйснаго округа, въ Галиціи. По окончаніи гимназическаго курса у базиліанъ въ Бучачѣ, онъ прослушалъ курсъ философіи и богословія въ Конпцахъ и Львовѣ, послѣ чего биль рукоположовъ въ священники. Онъ написалъ нѣсколько думъ, эпическую поэму «Скитъ Малявскій», «Повѣсть стараго Савы изъ Подгорья» и сатирическую поэму «Пѣснь поэта». Въ настоящее время Могильницкій — членъ львовскаго Сейма и вѣнскаго Рейхсрата, гдѣ онъ горячо и рѣзко защищаетъ права русскаго народа въ Галичинъ.

I y M A.

Прежде такъ русинъ карпатскій Безотрадно не вздыхалъ, Потому-что жилъ счастливо И печалей не знавалъ.

Но мать стастья той годины Въ темномъ гробъ мирно спить: Вспоминать о немъ не стану — Жалко сердце вередить.

Солнце скрылось, что когда-то Грёло галицкій нашь рай, А невзгоды, словно тучи, Обложили русскій край,

Какъ скопившіяся тучи Шлють на землю градь и громь, Такъ невърные вносили Въ Землю Русскую погромь.

Тамъ, гдй зорька утромъ рано Занимается, оттоль Къ намъ вносила мечъ и пламень Крыма алчущая голь.

Русскій виділь, какъ селенья Лютий пламень пепелиль, Какъ татаринъ русской кровью Землю Русскую попль.

Видёль онь, какь божы храмы Хищный ворогь разрушаль, Какь дётей изъ отчей хаты Онь въ неволю угоняль.

И старикъ-отецъ до смерти Съ-той-поры все гореваль: Все дътей своихъ возврата Изъ неволи поджидалъ.

Дни и ночи мать-старуха Слёзы горькія лила: Погасить по мидымь дітямь Злой печали не могла.

Ой, жена лишилась друга, Мужъ подругу потеряль; Дъти плачуть: лютый ворогь Въ плъпъ родителей угналь.

Заковавши плённых въ цёни; Врагъ скрывался безъ слёда. «Край родной, тебя мы снова Не увидимъ никогда!» Тщетно русскій на чужбинѣ По отечеству вздыхаль, Тщетно съ вѣтромъ въ край родимый Вопли сердца посылаль.

Всюду смерть и запустѣнье; Люди прячутся въ лѣсахъ; Звѣри трупы разрываютъ; Всюду горе, плачъ и страхъ.

Въ храмахъ божьихъ нѣту службы, Не гудятъ колокола, И земля плода отъ семя— Запустѣвши— не дала.

Лишь высокія могилы Всюду высятся, стоять, И судьбу— по-хуже нашей— Вспоминають и корять.

Н. Гербель.

# у Я. Ө. ГОЛОВАЦКІЙ.

Яковъ Федоровичъ Головацкій, одинъ изъ главныхъ представителей русской народности въ Галицкомъ краж, родился 29-го октября 1814 года въ селъ Чепеляхъ, Злочевского округа, въ Галиціи. Первоначальное образованіе получиль онь въ Львовской гимназін, гдф ознакомился съ языками польскимъ, нфмецкимъ, русскимъ и чешскимъ; затъмъ, слушалъ декціи философіи въ Кошицахъ-и Пештъ; здъсь же изучиль онъ основательно сербскій языкъ и ознакомился со всёми остальными славянскими нарѣчіями. Образованіе свое закончиль онь, въ 1839 году, въ Львовскомъ университетъ, гдъ прослушалъ съ нолнымъ успъхомъ курсъ богословскихъ наукъ. Свободное отъ жинтій время Головацкій посвящаль литературь. Первымъ поэтическимъ произведениемъ, съ которымъ онъ вышелъ па судъ публики, было стихотвореніе «Два вѣнка», напечатанное въ 1837 году въ альманахѣ «Русалка Днѣстровая», вскорѣ послѣ того запрещенномъ австрійскимъ правительствомъ за впервые употребленную въ немъ гражданскую печать, вмёсто церковно-славянской, предписанной къ употребленію министер-

ствомъ, и вообще за русско-народное направленіе всёхъ статей альманаха. Въ 1843 году Годовацкій быль рукоположонь въ священники п получиль м'есто въ сел'в Хмелево, Чертковскаго округа, а въ 1848 году получилъ приглашение Львовскаго университета занять въ немъ канедру русскаго языка и словесности. Головацкій еще въ 1833 году вступиль въ тесный кружовъ молодыхъ русскихъ, старавшихся воскресить свою національную литературу, и съ того времени быль душою этого благороднаго движенія, причемъ, по славянскому обычаю, принялъ имя Ярослава. Переселившись въ Львовъ, опъ дъятельно принялся за пропаганду. Въ нервый же годъ своего профессорства онъ сдёлался постояннымъ сотрудинкомъ всёхъ русскихъ газетъ и журналовъ, выходившихъ въ то время въ Австріи, и началь во-всеуслышанье проповедывать возрожденіс русской литературы и горячо отстанвать русскую народность противъ враждебныхъ пропсковъ поляковъ и нѣмцевъ. Скоро австрійское правительство стало косо смотръть на благородную деятельность ночтеннаго учонаго, а польская партія, ненавидившая его уже за одно то, что онъ занималь канедру русскаго языка, пустила въ ходъ всевозможныя средства, чтобы заставить его отказаться оть занимаемой имъ каөедры. Но Головацкій, понимая всю важность занимаемаго имъ/ мъста, оставался твердымъ. Съ назначеніемъ намъстникомъ Галиціи Голуховскаго, одного нзъ предводителей польской партін, нападки эти усилились. Голуховскій объявиль о существованін панславистскаго заговора и хотель арестовать Головацкаго. Профессоръ подалъ жалобу въминистерство, а самъ отправился на московскую этнографическую выставку, что окончательно озлобило противъ него поляковъ и намцевъ. Тогда Головацкій, не дожидаясь министерскаго решенія, поехаль въ Петербургъ-п 22-го декабря 1867 года быль назначень предсъдателемъ Коминссін для разбора п изданія древнихъ актовъ въ Вильнъ, съ переименованиемъ въ статскіе совътники. Вотъ болье-замычательныя сочиненія Головацкаго: «Думки», пом'єщенныя въ «Русалкъ Диъстровой» (1837) и «Вънкъ» (1846 — 47); «Грамматика русскаго языка въ Галиціи» (1849); «Христоматія церковно-славянская и древне-русская» (1854); «Очеркъ старо-славянскаго баснословія» (1860); «Львовская русская епархія сто літь тому назадь» (1861); «Собраніе пъсенъ народныхъ» (1868). Данта в дога 11 10 10 10 10 10 10

ı

#### тоска по родинъ.

Я блуждаю на чужбинѣ, Стражду, погибаю; По отчизнѣ ненаглядной Сердцемъ изнываю.

Здёсь сторонушка чужая, Здёсь чужіе люди: И не злы, а къ постороннимъ Холодны ихъ груди.

Впрочемъ, будь они и добры — Все же не родные; Все мив чуждо между ними, Иотому — чужіе.

Между гроздій виноградныхь Грустный я блуждаю, Изъ чужбины въ край родимый Думы посылаю.

Вспоминаешь ли меня ты, Родина святая? Какъ-то время коротаешь Ты, моя родная?

Какъ бы рѣчь мою родную
Я хотѣлъ услышать,
Пѣсню спѣть — добыть изъ сердца,
Что любовью дышетъ!

Я спою вамъ нашп пѣсни — Всѣ, какія знаю — Только голосъ мнѣ подайте Изъ родного краю.

Голосъ, точно колокольчикъ, Въ сердце проникаетъ: «Кто чебя уразумъетъ, Сердцемъ разгадаетъ?»

Вкругъ сады горятъ цвѣтами, Блещутъ виноградомъ, А мнѣ сердце грусть по дому Обливаетъ ядомъ.

Миѣ милѣй лѣса родные И цвѣты калины, Чёмъ сады съ плодами юга Чуждой намъ краины.

Люди братаются, я же Одинокій плачу; Всюду люди веселятся, А я слёзы трачу.

Веселятся! я не стану
Веселиться съ ними:
Мит не знать уже веселья,
Развъ межь своими.

Веселитесь, наслаждайтесь Кто и какъ умѣетъ! Кто узнаеть, разгадаеть, Что такъ сердце млѣетъ!

Слёзы лью я надъ Дунаемъ И въ Дунай роняю: Какъ припомню нашу ръчку, Сердцемъ изнываю.

Грусть-тоска меня снѣдаетъ, Смерть передо мною... Не съ кѣмъ слова перемолвить, Полюбить душою.

Не съ къмъ мнъ поплакать, не съ къмъ Горемъ подълиться... Разступись Дунай угрюмый! Лучше утопиться.

Грусть меня вчера терзала
И терзаетъ нынъ.
Не страдалъ тотъ, кто не бился
Съ горемъ на чужбинъ!

Н. Гербель.

.. H.

#### РБЧКА.

Что течешь такъ тихо, рѣчка, Въ этомъ ложѣ тѣсномъ? Отчего не разольёшься По полямъ окрестнымъ?

Полно течь такъ одиноко! Время горе сбросить: Подымись — и буйный вѣтеръ Пусть твой стонъ разносить.

«Какъ же мив не течь тихонько, Смнъ мой, мой желанный: Берега мон высоки, А поля безгранны.

«Закипъла бъ, да воды-то Мало — не хватаетъ... Что жь, за-то моя поверхносгь Зеркаломъ сіяетъ.

«Были тучи, громъ и ливень — Волны заходили...

Что жь? — размыли только берегь, Воду помутили...

«Лучше течь безъ шуму, тихо И достигнуть цёли, Огибая ини и камни, Островки и мели.

«Такъ я буду течь спокойно, И, забывъ про горе, Можетъ-быть съ лицомъ открытымъ . Дотеку до моря.»

Н. Гербель.

## И. О. ГОЛОВАЦКІЙ.

Иванъ Федоровичъ Головацкій, родной братъ Якова Оедоровича, родился въ 1816 году также въ Чепеляхъ, Злочевскаго округа. Онъ воспитывался въ Львовской гимназін, а потомъ въ Львовскомъ университетъ, гдъ шолъ сначала по богословскому факультету, но вскор'в оставиль его и перешоль на медицинскій. По окончаніи полнаго медицинскаго курса въ Вѣнѣ, съ званіемъ магистра хирургін, онъ прослужиль нісколько літь военнымъ врачемъ въ Италіи, послѣ чего оставиль медицину и принялся за редактированье «Галицко-Русскаго Въстника». Въ 1849 году вступиль охотникомъ въ дружину галицко-русскихъ стрълковъ, но вскоръ долженъ быль оставить службу, такъ-какъ редакція «Въстника» перенесена была въ Вѣну. Головацкій издаль: «Вѣнокъ русинамъ на обжинки» (Въна, 1846 и 1847, двъ части), куда, между-прочимъ, вошли его мелкія лирическія стихотворенія, пріобрѣвшія ему извѣстность въ Галичинѣ, «Пѣніе радостнаго голоса государю Николаю Павловичу, императору всеи Руси» (написана въ 1845, а напечатана въ 1848 году) и «Russisches Lesebuch», руководство для изучающихъ русскій языкъ, преимущественно для нѣмцевъ. Въ этой книгѣ помѣщены стихотворенія Державина, Пушкина, Лермонтова и другихъ, съ хорошимъ переводомъ на нѣмецкій языкъ. Въ настоящее время онъ состоитъ редакторомъ «Вѣстника Законовъ Державныхъ» въ русскомъ переводѣ и русскимъ переводчикомъ городского суда въ Вѣнѣ.

#### тайная любовь.

Гляжу на тебя и глаза опускаю — Не въ землю, а въ сердце я ихъ устремляю. Какъ много тамъ чувствъ, но одно только въ немъ Къ тебъ разгорается страстнымъ огнемъ. Закрадется ль въ душу мит радость иль горе, Твой образъ, какъ солнышко въ зеркалъ моря, Блеститъ, отражаясь на сердит моемъ.

Никто не проникнеть въ загадку простую: Зачёмъ въ это сердце такъ часто гляжу я; Но разъ ты взглянула — я понялъ твой взглядъ, Я понялъ, что такъ только въ сердце глядятъ. Съ-тёхъ-поръ какъ въ него ты проникла случайно, Тебъ уяснилась завътная тайна И въ чувствахъ душевимхъ борьба и разладъ.

Ты все разгадала! смотри же — ни слова О томъ, что берёгъ я отъ взгляда людского. Шути надо мной, издёвайся, брани — Но пусть мою тайну мы знаемъ одни... Снесу отъ тебя я всю горечь укора, Лишь страстному сердцу дай больше простора И рай мой душевный въ душё схорони!

О. Лепко.

### И. ГУШАЛЕВИЧЪ.

Иванъ Николаевичъ Гушалевичъ родился 10-го декабря 1823 года въ Паушовцѣ, небольшомъ селѣ Чортковскаго округа, въ Галиціи. По окончаніи гимназическаго курса у базиліанъ въ Бучачѣ, онъ поступилъ въ Львовскій университетъ, на богословскій факультетъ, который окончилъ съ нол-

нымь успахомъ. Затамъ, въ 1849 году, быль рукоположонъ въ священники/и занялъ предложенную ему канедру русского языка въ академической гимназіи въ Львовъ. Литературное свое поприще Гушалевичъ началъ очень рано: еще будучи студентомъ въ Львовскомъ университетъ, издаль онь, въ 1847 году, томъ своихъ мелодическихъ пъсенъ, нодъ-заглавіемъ: «Стихотворенія», которыя ев первато же разу обратили на него общее внимание галичанъ. Затъмъ, стихотворенія его стали появляться въ разныхъ повременныхъ изданіяхъ, преобратая ему новыхъ поклонниковъ. Главное достоинство стиховъ Гушалевича заключается въ необыкновенной ихъ благозвучности, чемъ не могутъ похвалиться современные ему галицкіе поэты. Въ 1849 году онъ редактировалъ политическую газету «Новины», потомъ — учоно - литературный журналъ «Пчела», а съ 1851-по 1853 годъ — политиколитературное изданіе «Заря Галицкая». Кром'в того онъ издаль въ 1852 году свои «Цвъты изъ надъ-Диъстрянской Ливады» и переводъ «Слова о полку Игоря» на галицкое наръчіе, съ своимъпредисловіемъ и примѣчаніями.

Изъ всъхъ произведеній Гушалевича особенно нравятся галичанамъ его пъсни и басни, написанныя весьма гладко и звучно. Особенною славою пользуются: пъсня — «Миръ вамъ, братья!» и басня «Волкъ, баранъ и лисица». Оба эти произведенія вошли въ народъ. «Ни кому изъ насъ, русскихъ поэтовъ», говорить поэть Дідицкій, «не вынало на долю столько славы, столько высокихъ похвалъ за многія п'єсни, сколько одному Гушалевичу за эти два поэтическія произведенія. И если наши соотечественники читають иногда насъ съ удовольствіемъ, то одного Гушалевича часто выучивають на память даже тъ, которые и читать не умфють». Въ настоящее время Гушалевичъ — членъ Львовскаго Сейма и Вънскаго Рейхсрата, гдъ является поборникомъ народнаго дёла Галицкой Русп.

ŧ.

#### михаилъ черниговскій.

Города дотлѣваютъ подъ непломъ, Не осталось избы въ деревняхъ; Не гремитъ богатырская слава И соколики наши въ гробахъ. Налетъла изъ дальней сторонки Стая итицъ поклевать мертвецовъ, А лебёдки за Диъпръ улетъли, Улетъли — и иъту слъдовъ.

Вотъ орды, обагренные кровью, Шумной стаей на съверъ летятъ, На Путивль и на Курскъ многолюдный Съ затаенной кручиной глядятъ.

Что печалить вась, гордыя птицы? Что за въсти несете съ собой? Отчего вы обрызганы кровью, Незастывшею кровью людской?

«Богатырская кровь пролилася И бѣжить по полямь, по лугамь. Веселятся, пирують татары — И конца нѣть кровавымь ппрамь.

«Тамъ мы крылья свои обагрили, Гдѣ струплася кровь, какъ ручей, Гдѣ изрублены злыми врагами Трупы нашихъ отцовъ и дѣтей.

«Стольный Кіевъ въ рукахъ Ченгисхана — За ударомъ наноситъ ударъ... Знать, сокровища Галича-града Не насытили лютыхъ татаръ.

«Города Переяславль, Черниговъ Глухо стонутъ въ татарскихъ цѣияхъ; Дѣти мрутъ безъ святого крещенья У своихъ матерей на рукахъ.»

Скачеть конь изъ орды басурманской: Что-то скажешь ты намь, вороной? «Князь Черниговскій»—молвить онъ тихо— «Не воротится больше домой:

«Грозный ханъ приказалъ христіанамъ Поклониться монгольскимъ богамъ — Михаилъ же Черниговскій молвилъ: «Лучше голову хану отдамъ!»

«И погибъ онъ за въру святую: Отлетъла его голова; Но отъ брызнувшей крови страдальца Встрепенулась сама татарва». Прилетаютъ сѣдыя кукушки— Три сестрицы — садятся подъ рядъ, Громко плачутъ, какъ малыя дѣти, И, рыдая, орламъ говорятъ:

«На Руси на святой погибаетъ Ни за что ея върный народъ— Отъ болъзней, отъ тяжкихъ мученій, Отъ чумы и отъ голода мрётъ.

«Мы приносимъ печальныя вѣсти: Не воротимъ счастливыхъ годовъ! О, прощай наша Русь дорогая! Не видать намъ родимыхъ холмовъ!»

Поднялися орлы, полетёли И пропали въ густыхъ облакахъ... Зашумёлъ имъ во слёдъ буйный вётеръ И затихъ въ неприступныхъ горахъ.

О. Лепко.

.اا سر

#### 3 A P B.

Зорька ясная, спустися, Въ очи радостно взгляни, Ниже, ближе наклонися, Грусть отъ сердца отгони!

Загорись, какъ загоралась: Я тогда такъ счастливъ былъ; Ты сіяньемъ разливалась, Но туманъ тебя затьмилъ.

Зорька ясная, ты знала Какъ мирился я съ трудомъ, И надеждой обольщала, Какъ младенца сладкимъ сномъ.

Чуть весна — ужь я у цёли: Пёстрый лугь благоухаль; Но цейты мои желтёли — И я жить переставаль.

Бѣлый свѣтъ не милъ мнѣ болѣ, Нѣтъ надежды золотой: Не видать счастливой доли Мнѣ въ странѣ моей родной!

Н. Гербель.

## И. НАУМОВИЧЪ.

Иванъ Наумовичъ родился въ 1826 году въ мъстечкъ Стральча, Коломыйскаго округа, въ Галиціи. Наумовичь изв'єстень болье какь политическій діятель, патріоть и ораторь, чімь поэть, хотя онь написаль нёсколько очень хорошихъ песенъ, известныхъ каждому галичанину. Выбранный въ депутаты Львовскаго Сейма, онъ явился неустранимымь поборникомь русской народности, и превосходныя его ручи, заставившія умолкнуть самыхъ упорныхъ и опасныхъ враговъ его и его народа, останутся навсегдакраспорёчивымъ памятникомъ тяжолой и печальной борьбы русскаго народа въ Галиціи за свое существованіе, борьбы на жизнь и смерть, показавъ въ настоящемъ свътъ всю чистоту стремленій русскихъ, поднявшихъ знамя во имя славянства, и всю злобу ихъ враговъ, ставшихъ на самыхъ узкихъ и эгоистическихъ началахъ. Въ настоящее время Наумовичь много содъйствуетъ — и словомъ и дъломъ — улучшенію матеріальной стороны быта парода и распространенію просвіщенія въ низшихъ его слояхъ. Онъ редактироваль прежде журналь «Неделя», а въ настоящее премя сотрудничаеть въ журналъ «Учитель». Кром'в того, онъ много писаль и пишеть о сельскомъ хозяйствъ, пчеловодствъ и проч-

#### возвращение на родину.

Слава Богу, я въ телегѣ,

На востокъ лицомъ,
Возвращаюсь въ край родимый,
Къ милымъ въ отчій домъ.

Кони добрые все шибче, Шибче все бёгутъ: Пусть бёгутъ — домой скоре Къмилымъ привезутъ.

Возвращаясь изъ чужбины, Я повеселёль, И въ привётъ стране родимой Пъсенку запель:

«Русь святая, будь во-вѣки, Какъ п въ оный часъ, Ты для всѣхъ гостепріимна И мила для насъ!»

Н. Гербель.

## -Б. ДФДИЦКІЙ.

Богданъ Дедицкій родился въ 1827 году въ-Угновъ, Жолковскаго округа, въ Галиціи. Воспитывался онъ въ Львовскомъ и Вънскомъ университетахъ, гдв прослушалъ полный курсъ филологическихъ наукъ. На литературное поприще выступиль онь въ 1849 году съ стихотвореніемъ «Къ Богу», напечатаннымъ въ «Новинахъ». Съ этого времени статьи его и мелкія стихотворенія стали появляться ночти во всёхъ повременныхъ изданіяхъ Галицкой Руси. Въ 1854 году онъ сдёлался редакторомъ журнала «Заря»; въ 1856 году — получилъ мъсто учителя русскаго и польскаго языковъ и словесности при гимназіи въ Перемыший; въ 1860 году онъ издаль въ честь митрополита Григорія барона Яхимовича великодънный альбомъ, подъ названіемъ «Галицкая Заря», а съ 1861 года состоитъ отвътственнымъ редакторомъ политической газеты «Слово». Кромѣ лирическихъ стихотвореній, разсьянныхъ по разнымъ изданіямъ, Дёдицкій издаль поэмы: «Конюшій» и «Буй-туръ Всеволодъ» и критическое сочиненіе: «О неудобности датинской азбуки въ русской бесьдь» (Вына, 1860). Пост. 9 г

4

to the .

#### РУССКОМУ ПЪВЦУ.

Не слава въ дальнихъ сторонахъ, Не доля гордыхъ тѣхъ поэтовъ, Что отдыхаютъ на вѣнкахъ, Добытыхъ звучностью сонетовъ, А слёзы въ жизненной борьбѣ Лишь предназначены тебѣ.

Народа русскаго цвенць Стоить въ забытомъ всёми хорв Передней стражи, какъ боецъ Въ международномъ, долгомъ спорв: Еще не слышно о войнѣ, А онъ стоитъ уже въ огнѣ.

Пѣвецъ ты Руси — той земли, Чье имя — цѣлое поль-свѣта, Съ которой бури не могли Сорвать ей родственнаго цвѣта: И сладко иѣть ее тебѣ Непобѣжденную въ борьбѣ!

О, пой её, какъ соловей, Что и въ грозу не умолкаетъ, И унывающихъ людей Могучей пъснью ободряетъ! Какъ птица вешняя въ ночи, Надъ нею тихо щебечи!

Повѣдуй міру въ добрый часъ,
Что сносимъ гордо мы невзгоду,
Что были люди и у насъ —
Бойцы за вѣру и свободу,
Что память ихъ, врагамъ на страхъ,
Живетъ въ признательныхъ сердцахъ.

Ты пой на зло тёмь мудрецамь, Что насъ хотять унизить втунв, И доказать стремятся намь, Что мы родились наканунв; Пой имь: «при княжескомь дворь Крестились русскіе въ Днвирв!»

Пускай за гимнъ священный твой Ты не найдешь счастливой доли, И, какъ боецъ передовой, Погибнешь первый въ чистомъ полъ, За-то другимъ проложишь путь — Дашь имъ поднятея и вздохнуть...

Н. Гервель.

11.

#### YTPO.

Вставъ съ постели утромъ рано, На востокъ вперяю взоръ: Величаво и румяно Всходитъ солнце изъ-за горъ, Всходитъ солнце и лучами Вяжетъ землю съ небесами.

Хоръ пернатыхъ пробудился, Пъснь звучитъ среди лъсовъ: Міръ господень оживился Звукомъ птичьихъ голосовъ: Это тверди безконечной Шлетъ земля привътъ сердечный.

Люди набожные съ ложа Съ крестнымъ знаменьемъ встаютъ, И убогій и вельможа Славу божію поютъ; Гимнъ хвалы земли прекрасной — Лучшій даръ для тверди ясной.

Кто мольбою начинаеть Дѣло всякое съ утра, Богъ тому низпосылаетъ Помощь съ неба для добра — И благому предпріятью Путь указанъ благодатью.

Такъ молись, молись съ восходомъ, Съ птицей утренней молись, Въ храмъ божіемъ съ народомъ Сердцемъ къ Господу несись — И душа твоя мольбами Свяжетъ землю съ небесами.

Н. ГЕРБЕЛЬ.

Ш.

#### на стражъ.

Возлѣ ставки, возлѣ княжей, На дунайскихъ берегахъ, Часовой стоитъ на стражѣ, Съ карабиномъ на плечахъ.

Вечеръ; солице потухаетъ; Тишина кругомъ легла; Тихій звонъ лишь долетаетъ Изъ сосъ́дняго села.

Часовой перекрестился, Преклоняяся челомъ. Это русскій: онъ по русски Осѣнилъ себя крестомъ.

Это русскій: съ грустной думой Все на Сѣверъ смотритъ онъ, Словно ждетъ — боецъ угрюмый — Не отвѣтятъ ли на звонъ.

Словно мыслить: въ миломъ краф Можетъ кто-нибудь груститъ И о немъ, что на Дунаф Жизнь собратій сторожить.

Н. Гервель.

### Н. ЛФСФКЕВИЧЪ.

Николай Оомичъ Лъсъкевичъ родился въ 1835 году въ селв Улазовъ, Жолковскаго увзда, въ Галиціи. Окончивъ гимназическій курсь въ Перемышль, онъ поступиль въ Львовскій университеть, въ которомъ прослушаль богословіе и курсъ филологическо-историческихъ наукъ, Затемь, съ 1865 по 1868 годь, Лесекевичь быль сотрудникомъ политической газеты «Слово», въ которой выказаль мпого энергіи для поддержанія русскаго дёла въ Галицкомъ краў. Это последнее обстоятельство до того озлобило польско-немецкую партію противь Лесекевича, что она отказала ему въ мъстъ учителя въ восточной (русской) половинѣ Галичины. Это побудило его принять должность учителя въ Виленской гимназіи. Какъ поэть, Лёсекевичь славится замѣчательною звучностью стиха и чистотою языка, чёмъ-могутъ похвалиться только немногіе изъ галицкихъ поэтовъ. Изъ отдёльнонапечатанных его сочиненій-можно указать на двѣ поэмы: «Пѣвецъ изъ Полѣсья» и «На Украйнь». Изъ последней заимствована нами песня, помъщенная здъсь въ русскомъ переводъл до

### пъсня.

Какъ луна на это поле Свътитъ средь ночи, Такъ она и на Украйну Льётъ свои лучи.

Но ужь скоро всимхнеть солнце, Смёнить ночи тёнь— И опять надь нашимъ краемъ Загорится день.

А когда блеснетъ намъ съ солнцемъ И свободы свътъ — Раздадутся наши пъсни Солнышку въ привътъ.

Пъсни тъ еще мы сложимъ, Сложимъ въ наши дни, И когда умремъ мы сами— Не упрутъ они.

Для пѣвца же большей славы Небыло и нѣтъ, Какъ дожить, чтобъ эти ивсни Ивлъ весь русскій свать.

Пусть погибнемъ, пусть придется Всёмъ намъ опочить — Не погибнетъ наша и всня, Духъ нашъ будетъ жить.

Мы поёмъ и воспѣваемъ
Край своихъ отцовъ
И въ сердцахъ воспламеняемъ
Къ родинѣ любовъ.

Не войной мы Русь подымемь Изъ земли сырой, А могучимъ, въщимъ словомъ Пъсни золотой.

Н. Гербель.

## І. ФЕДЬКОВИЧЪ.

Іосифъ Федьковичъ родился въ 1834 году въ сельць Сторонць, въ Буковинь, Первоначальное воспитание получиль онь въ дом' родительскомъ, причемъ старшая сестра своими разсказами незамътно возбудила въ немъ любовь къ народнымъ русскимъ и всиямъ и сказкамъ. Затемъ, онъ познакомился съ однимъ немецкимъ живописцемъ, который такъ полюбиль Федьковича, что взялся ознакомить его съ немсцкимъ языкомъ и поэзіей, въ чемъ и успълъ, благодаря понятливости и прилежанію своего ученика. Но эти мирныя занятія продолжались не долго. Насталь 1852 годы а съ нимъ и очередь пдти въ солдаты и Послъ трудной семильтней службы, въ течение которой онъ побываль въ Венгріп, Валахіп п Италіи, онъ быль произведень въ 1859 году въ офицеры. Но ни служба, ни походы, ни битвы съ непріятелемъ не заглушили въ немъ поэтическаго настроенія: и въ казармахъ, и на бивакахъ продолжалъ онъ сочинять свои пъсни и думы. По возвращении изъ Италіи въ Черновець, онъ познакомился тамъ съ нѣмецкимъ поэтомъ Нейбауеромъ, которому прочиталь некоторыя изъ своихъ стихотвореній на нъмецкомъ языкъ. Нейбауеръ отпесся весьма сочувственно къ молодому поэту: онъ нашолъ его стихотворенія прекрасными и пророчиль ему блестящую будущность. Затемъ, онь познакомился съ Кобылянскимъ, мъстнымъ журналистомъ и го-

рячимъ поклонникомъ русской народной поэзіи. Прослушавъ нѣмецкія произведенія Федьковича, Кобылянскій спросиль у поэта, почему онъ, будучи русскимъ, не пишетъ по-русски? «Котя не пишу по-русски», отвѣчалъ Федьковичъ, «тѣмъ не менѣе я очень люблю славянскую и, особенно, русскую народную поэзію, и даже однажды, въ лагерѣ подъ Касано, отважился сочинить небольшую пьесу на русскомъ языкѣ». И онъ прочелъ ему думу «Ночлетъ». Кобылянскій пришолъ въ восторгъ и умолялъ его продолжать писатъ но-русски. Федьковичъ внялъ доброму совѣту своего соотечественника — и вскорѣ цѣлый томикъ его стихотвореній былъ отпечатанъ и выпущенъ въ свѣтъ.

стигова дана УКРАЙНА.

Что за чудная сторонка
Вольная Украйна!
Что живется въ ней счастливо —
Это въдь не тайна.

Степь привольная лоснится Шолковой травою; На цвѣты заря низходитъ Студеной росою.

Косяки пасутся вт полѣ; Соколы шныряютъ; Съ буйнымъ вътромъ въ перегонку Козаки летаютъ.

Кто забудеть тѣ могилы, Тѣ холмы, курганы, Подъ которыми почіють Славные гетманы,

Ихъ лучи протекшей славы
Въ мракъ согръвають,
Между-тъмъ какъ «Думы» громко
Славятъ, величають.

И тѣ звуки проникаютъ
Въ сердце не случайно...
Какъ же намъ тебя не помнить,
Милая Украйна?

Тамъ на торбанъ молодчивъ Весело играетъ; Красна-дъвица надъ ръчкой Пъсни расиъваетъ.

renne de con le 18/2 de como de la como de l

Тамъ сопѣлка замираетъ
Трелью соловьнной;
Птицы радостно щебечутъ
Въ рощѣ подъ калиной.

Тамъ, свои малютки-ножки Мёдомъ отягчая, Межь цвётовъ жужжитъ привётно Пчёлка золотая.

Тихій вечеръ дышетъ нѣгой Надъ Днѣпромъ-рѣкою. Чолнъ плыветъ надъ темной бездной, Зыблемый волною.

Въ немъ сидитъ краса-дѣвица, Что цвѣтокъ махровий; Передъ ней, склонясь къ колѣнямъ, Парень чернобровый...

Дальше видны бёлый хуторъ,
Рядомъ — лёсъ сосновий,
Прудъ съ нависшею ракитой,
Пчельникъ, садъ фруктовый.

Въ томъ саду стоитъ избёнка, А передъ избёнкой Раскрасавица-дѣвица Съ маленькой ручёнкой —

И той маленькой ручёнкой Что-то вышиваеть... «Гдё-то онъ, мой соколь сизый? Гдё-то онъ гуляеть?»

Раскрасавица, взгляни-ка — Соколъ рѣетъ въ подѣ! Красна-дѣвица взглянула — Не тоскуетъ болѣ:

«То не соколь — то мой милый Ворономъ летаеть!»
И тесовую калитку
Тихо отворяеть.

Входить соколь... Какъ голубка, Дъвица воркуеть: Ей бы надо посердиться, Да нельзя— цалуеть... То не соколы несутся,
Радуясь приволью:
Чумаки изъ Крыма ѣдутъ
Съ рыбою, да съ солью.

Воть они остановились, Въ степь воловъ пустили, Кучу хворосту набрали И въ костеръ свалили.

Тотъ готовитъ кашу съ саломъ, Тъ о чемъ-то спорятъ; Молодые ладятъ пъсни, Старики гуторятъ.

А въ дали, гдѣ такъ румяно Зорька догораетъ, Слышенъ звонъ: онъ тихо льётся, Льётся, замираетъ.

Это благовъстъ къ въчерни
Въ томъ высокомъ храмъ,
Что сіяетъ тамъ, за лъсомъ,
Свътлыми крестами.

А во храмѣ томъ священникъ, Въ полномъ облаченъп, Шлетъ мольбы за Русь святую, Молитъ о спасенъи...

Н. Гербель.

## СЛАВИЧЪ.

Подъ этимъ именемъ встръчаются въ галицкихъ журналахъ и сборникахъ стихотворенія съ патріотическимъ оттънкомъ, заслуживающія полнаго вниманія и, вмъсть съ тъмъ, дающія нъкоторое понятіе о томъ возбужденномъ настроеніи галицкаго народа, о которомъ такъ много говорять и иншутъ въ настоящее время.

#### MЫ PУССКІЕ!

Мы русскіе! Наша завѣтная вѣра — Что всѣ мы славяне — одно, Одно неразрывное, цѣльное племя, Скрѣпленное миромъ давно.

И боремся мы неустанно съ врагами,
И ставимъ преграды врагамъ
Съ той мыслью святою, что Богъ нашей Руси
Единъ и единъ Его храмъ.

Мы русскіе! Пусть же злодёямъ пощаду Даруеть святая любовь!
Не надо намъ мести, не надо намъ крови, Не надо намъ крови враговъ!
Но нёту пощады измённикамъ края, Продавшимъ отчизну врагамъ:
Ихъ всюду настигнеть анаеема Руси,

Проклятье невфримъ сынамъ!

О. Ленко.

11.

Братья! ивснь моя разлита
Въ вешнемъ воздухв, вкругъ васъ...
Нѣтъ поэзіи — разбита:
Я остатки только спасъ;
Тъ остатки холмъ-могила
Въ темныхъ нфдрахъ сохранила,
Гдв точиль ихъ лютый гадъ...
Не кляните — я вашъ братъ!

Братья, гдё святая вёра
И надежда и любовь?
Есть ли скорби лютой мёра?
Сколько разъ хотёль я вновь
Къ кубку счастья прикоснуться,
Вновь ожить и встрепенуться,
Но суровый демонъ мой
Мнё нашонтываль: «постой!»

Братья! дней моихъ весною Сердце въдало любовь: Рай являлся предо мною,

Весельй кипьла кровь... О, души моей царица, Зорька ясная, денница, Не люби: любимецъ твой Сталь статуей ледяной!

Н. Гербель.

## **МАРІЯ СІОНСКАЯ**.

Вто скрывается подъ этимъ исевдонимомъ — этого мы не знаемъ. Намъ извъстно только то, что стихотворенія, подписанныя выше-приведеннимъ исевдонимомъ и отличающияся горячею любовью къ родинъ и широкой фантазіей, стали появляться, нъсколько лътъ тому назадъ, въ разныхъ повременныхъ изданіяхъ Галицкой Руси и векоръ обратили на себя вниманіе всъхъ образованныхъ галичанъ.

#### прологъ къ поэмъ «пророкъ народа».

Я подъ нальмою густою, Надъ Дунаемъ надъ рѣкою, Взоръ то въ небо погружаю, То брожу имъ по Дунаю.

Ой, подъ нальмою густою Я стою — и подо мною Спить Дунай. Проснись! Тоскуя, Пъснь о будущемъ пою я.

Пѣснь великую, какъ слово Пробудившее народы, Пѣсню юную, какъ всходы Подъ лучами Всеблагого.

Пъсня та — огонь и сила, Гласъ пророка въ часъ гоненья... Развъ мать ея могила? Нътъ, то чадо воскресенья!

<sup>\*)</sup> Прижать къ стъвъ — подлинные слова министра графа Бейста.

Вотъ пронесся звукъ напѣва... Разлилась рѣка сѣдая— И пзъ сипихъ волнъ Дуная Появилась прелесть-дѣва.

Дѣва плещетъ шаловливо, Грудью волны разсѣкаетъ И на пѣснь мою — о, диво! — Пѣснью смерти отвѣчаетъ:

«Мой желанный, черноокій, Не гоняйся за цевтами: Въ полъ выпаль снъть глубокій, Вътерь свищеть межь горами...

«Не томись мольбой безплодной: Всюду мракъ и запустънье... Кто уснулъ въ землъ холодной, Для того нътъ пробужденья.

«Вѣрь, напрасно сердце бьется! Ты не пой про воскресенье! Прежде всиять Дунай польется, Чѣмъ наступить часъ спасенья!»

Смолкла дѣва молодая, И, мелькнувъ косой волнистой, Скрылась въ безднѣ серебристой Горделиваго Дуная. Я быль полонь чувства злова; Взорь тонуль въ лазурномъ сводѣ... «Свѣта! свѣта!... О, Іегова!... Да пройдеть пророкъ въ народѣ!»

О, Дупай!-свидётель мирный Роковыхъ переворотовъ, Что волной своей сапфирной Бьешься въ скалы патріотовъ?

«Отъ слезы твоей горючей, Что на грудь мою скатилась, Я всилеснулъ волной могучей — И пучина заклубилась.»

И реветь онъ, и клокочеть, Къ стрымъ скаламъ подступаеть, Словно ихъ разрушить хочеть И вновь съ пъной отбътаетъ.

Слышаль пѣсню дѣвы водной? Прочь со смертью!—вѣчность знаю... Прочь, колдунья! я, свободный, Пѣснь свободную слагаю!

Я подъ пальмою густою, Надъ Дунаемъ, надъ рѣкою, Взоръ то въ небо погружаю, То брежу-имъ по Дунаю...

Н. Гербель.

A Company of the second

## УГРОРУССКІЕ ПОЭТЫ.

## А. ДУХНОВИЧЪ.

Александръ Духновичъ родился 24 апръля 1803 года, въ селъ Тополя, въ Венгріп. По окончаніи курса философін въ Кошицахъ и богословія въ Ужгородь, онъ быль рукоположень въ священники въ 1827 году; затъмъ, въ 1838 году, назначенъ быль членомъ консисторіи Мункачевской епархіи, а въ 1843 году — благочиннымъ въ Пряшево. Большая часть его произведеній была напечатана въ разныхъ повременныхъ изданіяхъ, сборникахъ и місяцесловахъ. Первымъ плодомъ его литературныхъ трудовъ быль «Букварь»; за нимъ следовали: молитвенникъ «Хлъбъ души», «Короткая землепись», «Литургическій катехизись», «Поздравленіе русиновъ», альманахъ, «Добродътель превышаетъ богатство», драма, «Народная педагогія» и «Сокращенная грамматика великорусского языка». Что же касается стихотвореній Духновича, то они никогда не были собраны и изданы отдъльною книжкой. Тамъ не менъе многія изъ его думъ перешли въ народъ. Духновичъ умеръ въ 1867 году. Это быль передовой человъкъ Угорской Руси и пользовался полнымъ довъріемъ и любовью своего народа. Вотел о этому го chieren 5

.

пъснь земледъльца.

Вейся жаворонокъ звонкій, Вейся и кружись! Надъ моей родимой нивой Пой и веселись! Вознесися надо мною Къ солнечнымъ лучамъ, Чтобъ я тоже могъ умчаться Сердцемъ къ небесамъ.

Пой хвалу, малютка-птичка, Богу въ вышинѣ, Что далъ жизнь и безмятежность И тебъ и мнъ.

Славь Его за всё щедроты, Что Онъ низнослаль, За тоть дождь, изъ теплой тучи, Что съ зарёй упаль.

Умоляй Его смиренно, Чтобы благодать Озаряла ежедневно Нашу землю-мать.

Пусть хранить Онь нашу ниву Отъ вътровъ и тучь, Пусть росу низпосылаеть И горячій лучь.

Пой, молись! а я посёю Сиёлое зерно, Завалю его землёю—
И взойдеть оно.

А когда настанеть жатва, Жаворонокъ мой, Я обидьнымъ урожаемъ Подълюсь съ тобой. Веселись же, пой въ пространствѣ, Вейся и летай! Веселись, пока такъ чудно Блещетъ жизни май!

Можеть-быть и насъ зароють Скоро, птенчикъ мой, Какъ тѣ зёрна и покроють Чорною землёй!

Но не будеть наша доля Равною тогда: Я умчусь, чтобъ возродиться, Ты же — безъ слёда...

Н. Гербель.

II.

#### послъдняя пъснь.

Соколята, дайте волю Молодымъ своимъ крыламъ! Я ужь старъ — не въ сплахъ болѣ Подыматься къ облакамъ.

Я вскормиль васъ, дётокъ милыхъ... По горамъ и по доламъ Я леталъ, пока былъ въ силахъ — Отдохнуть пора костямъ.

Ахъ, и я въ былые годы Къ солнцу взоръ свой обращалъ; Безъ рудя морскія воды Въ челнокъ переплывалъ.

На борьбу съ бѣдой, въ началѣ, Много силъ потратилъ я. Стрѣлы въ грудь мою вонзали И чужіе, и друзья!

Всюду гибельные ковы, Всюду зло: въ сътяхъ своихъ Наровятъ опутать совы Робкихъ птенчиковъ моихъ;

А кукушка-лиходѣйка Гонить бѣдныхъ изъ гнѣзда, И яйцо свое, злодѣйка, Вмѣсто ихъ, кладетъ туда. Съ хитрой злобой и страстями Трудно биться было намъ... И леталъ я надъ лѣсами, Поднимался къ облакамъ...

Я быль прямь и твердь душою, Не боялся силы зла, И — лицомъ къ лицу съ грозою — Въ той борьбѣ душа росла.

Брань враговъ моихъ терзала Сердце бъдное и слухъ... Какъ судьба меня не гнала, Живъ во мнъ соколій духъ.

Въ честь отчизны — соколъ ясный — Пѣсни я любилъ слагать; Научилъ васъ иѣть согласно, По сокольему летать.

Дайте волю, соколята, Молодымъ своимъ крыламъ! Крылья сокола помяты— Не служить имъ больше вамъ.

Нъть побъды безъ усилій — Безъ порывовъ молодыхъ! Не берите вражьихъ крылій — Подымайтесь на своихъ. .

Совершиль я, что быль въ силахъ — И вотъ нынѣ пѣснь мою, Пѣснь послѣднюю, для милыхъ Я соколиковъ пою.

Тамъ, межь горъ, въ родимомъ краѣ, Гдѣ родился я и жить Порывалая — тамъ желаю Вѣчнымъ сномъ я опочить.

Вы меня похороните У скалы, въ травѣ густой, И, засыпавъ, помяните Русской иѣснью и слезой.

О. Лепко.

### А. ПАВЛОВИЧЪ.

Александръ Павловичъ, уроженепъ Етой Въжи, Пряшевской епархіи, въ Венгріи, пользуется большимъ уваженіемъ и извъстностью во всей Угорской Русп, а также и въ Галичинъ, какъ народный поэтъ п русскій патріотъ. Почти всъ его стихотворенія запечатлены страстною любовью ко всему русскому, что отчасти можно видъть изъ переведеннаго нами и пом'ященнаго въ слъдъ за симъ стихотворенія его «Дума на могилъ нодъ Бардіовымь».

дума на могилъ подъ бардіовымъ:

1.

Изъ-за Дона козачина
Въ полѣ выѣзжаетъ,
Свой родимый край козацкій
Думой поминаетъ:

middle se built

«Синій Донъ, земля родная, Тихая станица— Все прощай! со всемъ что мило Долженъ я проститься.

«Царь велёль — и Донь поднялся, Въ битву такъ и рвётся... Гдё-то, Донь, миё вороного Напонть придется?»

Распростившись, козачина Шевельнуль уздою, Конь заржаль — и вдоль по степи Полетёль стрёлою.

9

Какъ понесся козачина, Поле взговорило: «Ой, вернись, козакъ, вернися— Тамъ твоя могила!»

— «Не страшить меня могила:
Что мив, сиротинв?
Умереть хотвль бы только
Съ славой на чужбинв.»

3.

Миноваль козакь границу, Конь подь нимь споткнулся... О, козакь! куда ты мчишься? Что ты не вернулся?

Воть козакъ въ чужія горы, Въ край чужой въйзжаеть; Конь заржаль: козакъ, онъ то же Степи вспоминаеть!

4. Tallendo

Надъ Карпатскими горами
Тучи собирались;
Нъть, не тучи — это птицы
Хищныя слетались.

Надъ Карпатскими горами Громы раздаются; Нътъ, не громы — это рати Вражескія бьются.

5.

Вкругъ донца кипитъ сраженье, Градъ свинцовый свищетъ, Но онъ съ пикой межь врагами Невредимо рыщетъ.

Много тысячь пуль мадьярскихъ Мимо просвистало, Но одна попала въ сердцѣ — И донца не стало.

6

Конь заржаль и паль съ нимъ рядомъ, На полѣ багровомъ... Ой, нашоль ты, козачина, Смерть подъ Бардіовымъ!

Козаки его отпѣли
И похоронили,
Крестъ поставили и рядомъ
Яворъ посадили.

7.

Козаки надъ тихимъ Дономъ Весело пируютъ; Изъ-за дальнихъ горъ Карпатскихъ Тихій вѣтеръ дуетъ.

То не вѣтеръ тихо дуетъ, То не рѣчка льётся: Это тѣнь въ страну родную Отъ Кариатъ несётся.

«Не пугайтесь! я быль страшень Лишь для супостатовь: Я козакъ, я вашъ товарищь, Павшій у Карпатовъ!

«Тяжело душѣ козачей Спать въ чужой краинѣ, И вотъ съ вѣтромъ въ край родимый Я примчался нынѣ.

«Вы жь завѣтъ мой замогильный Свято соблюдайте: Въ вашихъ иѣсняхъ сослуживца Чаще всиоминайте.

«Чуть заслышу пѣснь родную, Я сюда примчуся, Полюбуюсь тихимъ Дономъ И развеселюся!»



Неутъшные родные Плачутъ по-надъ Дономъ, А я имъ, русинъ карпатскій, Вторю тихимъ стономъ.

Не сердись, о, мать-козачка, Что одинь я нынѣ Горько плачу на могилѣ О твоемъ о сынѣ!

Знай, что только мать родная, Полная кручины, Вправѣ лить святыя слёзы На могилѣ сына.

Н. Гербель.

# СЕРБО-ХОРВАТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Площаль сербо - хорватской народности простирается отъ ръки Дравы на съверъ до ръки Бояны на югъ, и отъ Адріатики па западъ до ръкъ Морави и Тимока на востокъ. Въ этихъ границахъ заключаются юго-западныя земли Австро-Угорской имперіи (Банать, Бачка, Славонія, Хорватія, Далмація, Приморье п Адріатическіе острова, часть Истріи и Крайны и Военная Гранцца), съверо-западныя владънія Турціи (Боснія п Герцеговина, часть Старой Сербіи и Албаніп) и два независимыя княжества: Сербія и Черногорія. Вся площадь занимаеть до 3,500 квадратныхъ миль. Но отдёльныя колоніи этого племени лежатъ далеко за предвлами означенной географической площади въ Угріп и Моравіи, Турціи и Россін. Численность сербо-хорватской народности можеть быть опредёлена приблизительно въ 5,700,000. По отношенію къ в вроиспов вданіямь эта народность распадается въ настоящее время на три части: православныхъ до 3,200,000, католиковъ до 2,200,000 и мусульманъ до 400,000. Вторые живутъ почти псключительно въ Австро - Угорской имперіи, а третьи — въ Турецкой. Въ настоящее время на всей площади сербо-хорватского племени господствуеть одинь литературный языкь; но въ народныхъ говорахъ разныхъ мъстностей нътъ подобнаго однообразія и единства. Обыкновенно отличають три главные говора: штокавскій, чакавскій и кайкавскій, названные такъ по различному выговору мъстоименія что. Первый изъ этихъ говоровъ господствуетъ въ восточной и южной части племени; второй въ мѣстностяхъ, омываемыхъ сѣверо-восточной частію Адріатическаго моря, отъ рѣки Цетины до Истрін; а третій въ нѣсколькихъ хорватскихъ столицахъ, расположенныхъ вокругъ Загреба. Кайкавщина стоитъ уже на переходѣ отъ нарѣчія сербо-хорватскаго къ словенскому; а нѣкоторыми считается даже говоромъ послѣдняго. Отношеніе же чакавскаго (ѝкающаго) говора къ штокавскому (ѐкающему) можетъ быть сравнено съ отношеніемъ малорусскаго къ великорусскому.

Названія сербъ и хорвать быть можеть отличали некогда две особыя народности, но теперь онъ отличають двъ культуры, то-есть имъють смысль болье историческій, чымь этнографическій. Это различіе началось очень давно и прошло глубоко, отразившись въ политической, литературной, общественной и особенно въ религіозной жизни двухъ вътвей одного и того же племени. Изъ разсказа Константина Багрянороднаго видно, что и пришоль этоть народь (въ началъ VII вѣка) изъ своей закарпатской родины двумя военными товариществами, и, лишь благодаря счастливой случайности, сербы снова поселились въ непосредственномъ сосъдствъ съ хорватами въ этомъ новомъ задунайскомъ своемъ отечествъ. Впечатлънія и вліянія географическія п историческія, которымъ должны были подвергаться тъ и другіе здъсь, въ Иллиріи, были весьма различны и это обстоятельство имъло важное вліяніе на всю ихъ будущность. Иллирія была именно тотъ край, гдъ ранъе всего началась борьба двухъ, сначала политическихъ, а потомъ и религіозныхъ, центровъ тогдашней Европы: Рима и Византіи. Юго-восточная, сербская часть этого племени, подобно Болгарін и Руси, примкнула къ центру культуры восточной, греческой, а съверо-западная, хорватская часть попала въ кругъ притяженія къ центру образованности западной, латинской. Просветительное вліяніе Рима на хорватовъ дѣйствовало непосредственнъе и прямъе, чъмъ вліяніе Византін на Сербію, которая была заслонена съ этой стороны государствомъ Болгарскимъ. Съ другой стороны, приморское положение Далмаціи, ея давнія и тъсныя связи съ Италіей, присутствіе римской стихіи въ населеніи, по-крайней-мір тородовъвсе это содъйствовало раннему выступленію на историческую сцену западной, хорватской части племени, между-тъмъ какъ сербское населеніе восточныхъ горъ и илоскогорій еще долго прозябало въ неподвижной тишинъ патріархальнаго быта, прерываемой лишь междоусобіями отдёльныхъ общинъ и жупаній, на которыя еще долго распадалась эта земля.

Въ началѣ IX вѣка хорваты должны были защищать свою независимость отъ завоевательныхъ стремленій франковъ Карла Великаго. Отчаянные подвиги Людевита были однако напрасны, потому-что въ среде самихъ хорватовъ нашлись пособники франковъ. Хотя на этотъ разъ иго не было продолжительно; но оно было печальнымъ предвъстникомъ многихъ бъдъ и опасностей, которыя съ-тъхъ-поръ не переставали тяготъть надъ страной и разрушать всъ попытки политического объединенія и независимаго существованія хорватовъ. Съ такимъ же недружелюбіемъ относился къ славянской народности и духовный представитель и глава запада. Не удивительно, что съмяна христіанства, приносимыя въ Хорватію западными миссіонерами, падали на почву не воспрінмчивую и не пускали корней въ народномъ духѣ до-тѣхъ-поръ, пока эти зародыши христіанства не были освѣщены и согръты взошедшимъ изъ сосъдней Болгаріи и Панноніи солнцемъ христіанской пропов'єди на славянскомъ языкъ.

При той тѣсной связи церкви съ государствомъ, которая составляла преобладающій характеръ средневѣковаго періода европейской образованности, неудивительно, что въ славян-

скихъ странахъ судьба славянскихъ народностей самымъ теснымъ образомъ была связана съ судьбами славянскихъ церквей. Въ этомъ отношеніи замфчательны два факта: во-1-хъ, успъшное распространение славянской проповеди во всёхъ сербо - хорватскихъ странахъ; даже грозные пираты неретчане охотно приняли христіанство вътой славянской формъ, какъ оно было предложено имъ солунскими братьями; во-2-хъ, это чистое христіанство встрітилось на сербо - хорватской почвъ съ двумя врагами: народными предразсудками съ одной стороны и римскимъ властолюбіемъ съ другой. Предразсудки новопросвъщеннаго народа ловко были эксплоатированы разными сектаторами, особенно же миссіонерами павликіанскихъ дуалистическихъ сектъ, которыя на славянской (болгарской и сербской) почвѣ переработались въ ересь богомильскую, действуя на народное воображение причудливой фантастичностію своихъ догматическихъ ученій о началь въ мірь добра и зла, а съ другой стороны снисходительно относясь къ живымъ еще въ народной памяти остаткамъ языческихъ върованій.

Другимъ более опаснымъ и непримиримымъ врагомъ славянскаго православія была римская курія и ея пособники. Извѣстны стѣсненія и придирки, которыми удалось ей затормозить дъятельность солунскихъ братьевъ и ихъ учениковъ въ Моравіи и Панноніи. Съ такимъ же недоброжелательствомъ приняла курія и фактъ усвоенія славянскаго богослуженія сербо-хорватскимъ народомъ. Последній противопоставиль однако свою хотя нѣмую и пассивную, но непреклонную оппозицію попыткамъ заміны въ богослуженіп славянскаго языка латинскимъ. Вопреки соборнымъ определеніямъ 925 и 1059 годовъ, славянская литургія въроятно удерживалась въ странь, и въ 1248 году папа Инновентій IV принужденъ быль признать существовавшій факть. Римь довольствовался тъмъ, что узаконилъ если не внутреннее, то хоть внъшнее отличіе богослужебныхъ книгь хорватовъ отъ книгъ другихъ православныхъ славянъ: оно состояло въ особой азбукъ, которою писались, а впослъдствии и печатались эти книги, въ такъ-называемой илаголици. Вопросъ о времени, мъстъ и обстоятельствахъ ея происхожденія до-сихъ-поръ еще не достаточно выясненъ. Несомнънна однако ея отдаленная древность, лишь немногимъ уступающая древности азбуки кирилловской, а по мивнію ивкоторыхъ даже превосходящая ее въ этомъ. Изъ своей

болгарской по видимому родины она, быть-можеть, вивств съ павликіанствомъ или богомильствомъ, распространилась въ земли сербо - хорватскія, особенно же въ адріатическое приморье, гдфона скоро утвердилась и, какъ внѣшній признакъ внутреннято раскола славянь, была заботливо поддерживаема и даже распространяема римской куріей, преслёдовавшей въ кприллицё злой призракъ греческой схизмы и органъ духовной самобытности славянъ. Тѣ же цѣли и тѣми же способами преследовались сначала сектаторами, а потомъ католиками и въ Босніп. Чтобы отрѣшить ее отъ вліянія общей церковно-славянской письменности, кириллица была преобразована здёсь въ буквищу, съ усвоеніемъ скорописнаго кирилловскаго почерка, исключениемъ некоторыхъ буквъ и введеніемъ правописанія чисто-фонетическаго, не связаннаго никакими литературными преданіями.

Всѣ эти обстоятельства - отдѣленіе отъ востока п подчинение западу въ отношении политическомъ и религіозномъ — рано задержали духовное развитіе хорватской народности. Босна то же томилась въ прододжительной борьбъ внутренней — разныхъ сектъ, сословій и родовъ, и внѣшней — съ Угріей и Сербіей. Когда, такимъ образомъ, въ XI-XII вѣкахъ значительно изсякла духовная сила и историческая деятельность въ съверо-западной части племени, начинается политическое и духовное объединение и развитие въ юго-восточной его половинь: она просыпается отъ пятивъковой дремоты и выступаетъ на сцену псторіи. Первымъ діятелемъ государственнаго и религіознаго устроенія Сербіи быль великій жупанъ Расы святой Стефанъ Нфманя (умеръ въ 1200 году) и два его сына: св. Савва (1169-1237) п Стефанъ Первовънчанный (умеръ въ 1224 году). То обстоятельство, что основатель сербской династін, родившись въ католичествъ, перешоль въ православіе, показываеть направленіе духовнаго развитія новоустроенной державы. Избравъ своей столицей городъ Расу, въ глубинъ Балканскаго полуострова, почти на рубежъ сербской народности съ болгарскою, Нфманя и его преемники обнаружили желаніе унаслідовать религіозныя и политическія преданія болгарскаго Симеона и Самуила. Подобно болгарамъ, сербы охотно подчинились греческому вліянію въ области духовной, но сопротивлялись всякому политическому преобладанію императора на полуостровъ. Съ другой стороны, подобно Симео-

ну и Самуилу, нъманичи не ограничились собраніемъ земель сербскихъ, но стремились подчинить себъ и болгаръ. Такъ древня борьба этихъ двухъ народностей за преобладание на Балканскомъ полуостровъ! Но это политическое соперничество не мъшало сербамъ усвоить себъ литературный языкъ и всю письменность старой Болгарін: подобно древней Руси, старая Сербія сочла это дорогое наследіе св. Кирилла достояніемъ общеславянскимъ. Вотъ почему большая часть остатковъ письменности старосербской представляеть лишь скудные матеріалы для исторін какъ сербскаго языка, такъ и народа: это сербскіе изводы, списки съ оригиналовъ староболгарскихъ. Даже въ томъ немногомъ, что старая Сербія произвела самостоятельнаго въ области письменности, господствуеть тоть же языкъ, духъ п направление. Подобно староболгарской, письменность старосербская вращается въ кругу понятій и интересовъ почти исключительно церковныхъ; ея міросозерцаніе можно назвать монашескимъ. Да это и не удивительно: припомнимъ, что главнымъ центромъ старосербской письменности была знаменитая Хиландарская лавра, основанная на Авонт св. Саввою. Не переходя почти за ограды монастырей, сербская письменность оставалась далекою и чуждою народной жизни. Житія святыхъ и службы имъ, монастырскіе уставы, скудная панегприческая монашеская л'этопись — вотъ содержаніе всей почти старосербской письменности, если исключить изъ нея грамоты и душановъ «Законникъ», которые представляють много данныхъ для исторіи языка и права, но не могуть быть названы произведеніями въ собственномъ смыслѣ литературными. Что касается внутренняго значенія и достопнства этой церковно - богословской письменности, то надобно признать, что поднявшись на ижкоторую и довольно значительную высоту въ произведеніяхъ св. Саввы, Стефана Первов'єнчаннаго и Доментіана, въ первой половинъ XIII въка, она быстро начала затъмъ клониться къ упадку и совершенно измельчала. Лучшими ея образцами остались три житія Стефана Нѣмани, писанные тремя названными лицами, и одно житіе св. Саввы, писанное Доментіаномъ. Нікоторое литературное значеніе ниветь еще «Родословь» пли «Цареставникъ» архіепископа Даніила, заключающій въ себъ жизнеописаніе шести сербскихъ королей, десяти архіепископовъ и трехъ патріарховъ (1224—1375). Впрочемъ последніе отделы этого

труда принадлежать перу уже продолжателей Данінла. «Родославъ» не можеть идти въ сравненіе съ первой літописью русской: его напыщенное и широков вщательное, но малосодержательное изложение, монашеская точка зрънія, съ которой оцфинваются всф личности и событія, нанегирическій и подобострастный тонъ, съ восхваленіемъ даже преступленій людей высокопоставленныхъ, все это такъ отлично отъ благочестиваго, но разумнаго, простого и фактическаго способа изложенія літописца русскаго. То же должно сказать и о большей части позднъйшихъ сербскихъ лътописцевъ, которые черпали свои матеріалы либо изъ греческихъ хронографовъ, либо изъ сербскихъ житій и «Родослова», наполняя свои страницы не фактами изъ пародной жизни, а своими благочестивыми размышленіями о созданіи церквей, монастырей и т. п.

Позднъйшіе сербы старались окружить ореоломъ личность и престолъ старыхъ своихъ царей, особенно же Душана Сильнаго; но это не вполнъ оправдывается историческими фактами. Внутренняя слава страны и народное развитіе не соотвътствовали внъшней обширности государственныхъ владеній и политическихъ задачь, которыя думали преслъдовать сербскіе государи. Быть-можеть Даничичь быль правь, утверждая, что время нъманино выше душанова: объединеніе народа важнье походовь на Царыградь. Изъ Нѣманина жупанства выросло Сербское королевство, а за Душановымъ царствомъ вдругъ открылась пронасть. Видно, искусственно было это государство и непомърно раздуты его мнимыя силы, если одинъ несчастный день, одна проигранная битва навсегда рёшили судьбу этого, казалось, сильнаго и общирнаго государства! День святого Вида (15 іюня 1389 г.) останется навсегда траурнымъ днемъ сербовъ не потому, чтобы онъ сломиль на-всегда народную силу, а потому, что разрушилъ величавую, хотя и легкомысленную иллюзію. Первое время турецкаго порабощенія не во многомъ измѣнило внутреннія отношенія страны: остались по прежнему свои правители, свои князья и патріархи. Терипмость и даже уважение къ сербской народности турецкаго правительства (въ XV и XVI въкахъ) видно, напримъръ, изъ того, что сербскій языкъ нъкоторое время быль даже дипломатическимъ въ сношеніяхъ съ Угріей, Румыніей, Дубровникомъ и Албаніей султановъ Мурада II, Магомета II, Баязета II, Селима I, Солимана II (отъ нихъ

остались подлинныя сербскія письма). Положеніе стало ухудшаться лишь тогда, когда сама Турція стала разлагаться и ея крѣпкая правительственная организація разстроилась.

Если и прежде народъ неохотно сносилъ надъ собой господство людей чужой въры, которую опъ презпралъ, и въ лицъ ускоковъ искалъ свободы въ глуши горъ и лъсовъ, а отчасти и въ предълахъ сосъдпихъ христіанскихъ государствъ (особенно въ Хорватіи и Угріи), то тамъ болье стало для него невыносимо турецкое господство тогда, когда, наряду со стъспеніями политическими, усилился гнёть административный, притъсненія фискальныя и фанатизмъ религіозный. Тогда только, въ концѣ XVII и началѣ XVIII въка, совершились тъ громадныя выселенія сербовъ съ ихъ деспотами и патріархами въ Австрію, которыя обезлюдили Старую Сербію п оставили ее открытою для сосъднихъ албанцевъ, охотно обмѣнявшихъ свои скалы на эти плоскогорья. Это обстоятельство очень затрудиило и отодвинуло соединение, слъдовательно и освобожденіе славянь балканскихь. Но, съ другой стороны, это выселение было полезнымъ и даже необходимымь для подкръпленія славянской народности на Савъ и среднемъ Дунаъ. Австрійское правительство вфроломнымъ нарушениемъ объщаній, даннихъ патріархамъ Черноевичамъ и возмутительнымъ фактомъ пожизненнаго заключенія въ Вінь, а потомъ Хебь, въ Чехіп, послідняго сербскаго деспота Георгія Бранковича, доказало сербамъ, что и за Савой у славянъ есть враги, даже болъе опасные и непримиримые, чъмъ сами турки. Этотъ несчастный Бранковичъ заслужилъ себъ благодарную память въ исторіи не только сербскаго народа, но и сербской литературы: во печальномъ двадцатидвухлетнемъ заключени онъ составиль подробную исторію сербскаго народа, которая осталась въ рукописи, но которою въ многомъ воспользовался впоследствіи знаменитый

Въ то время, какъ духовная дѣятельность, послѣ двухвѣкового напряженія, опять надолго ослабѣла на сербскомъ востокѣ, она неожиданно и быстро развилась до размѣровъ очень значительныхъ на далматскомъ и хорватскомъ зайадѣ. Благопріятное положеніе нѣкоторыхъ приморскихъ городовъ (Задръ, Сплѣтъ, Шибеникъ, Трогиръ, особенно же Дубровникъ) и развитіе ихъ торговой и промышленной дѣятельности содѣйствовало ихъ матеріальному обогащенію и умственному разви-

тію. Правда, это благосостояніе и эта торговая дъятельность скоро навлекли на нихъ алчность королей угорскихъ и ревнивое соперничество республики Венеціанской, добивавшейся безраздъльнаго господства на Адріатикъ. Но нъкоторые изъ поименованныхъ городовъ, особенио же Дубровникъ, удачно умфли лавировать между Угріей и Венеціей, а потомъ Венеціей и Турціей, опираясь отчасти на поддержку своихъ восточныхъ соплеменниковъ, откуда не переставали спускаться въ Далмацію и Хорватію то б'єдные ускоки, то богатые властели и князья, искавшіе одъсь убъжища во время домашнихъ смутъ и политическихъ переворотовъ. Эта непрерывная почти эмиграція изъ Герцеговины, Босны, Сербіи и Черногорін въ адріатическое прибрежье и на острова поддерживала здёсь славянскую стихію, что было необходимо и спасительно въ виду сильной италіянизаціи, обхватывавшей особенно верхніе слои населенія — племичей и горожанъ. Лучше сохранялся славянскій быть и языкь вь сельскихъ общинахъ: это видно даже изъ сравненія, напримірь, законпиковь городскихь со статутами сельскихъ общинъ. Въ первыхъ сильно отражается вліяніе юридическихъ понятій и учрежденій Италіи и Германіи, а вторые представляють сборники опредёленій обычнаго народнаго славянскаго права, въ родѣ «Русской Правды» или «Законника» Стефана Душана. Статуты далматинскихъ городовъ и общинъ сохранились либо на латинскомъ, либо на итальянскомъ, либо на славянскомъ языкъ: послъдніе замъчательны для исторін не только славянскаго права, но и славянскаго языка, представляя древнъйшіе образцы сербскаго нарачія въ его чистомъ видь, безъ тёхъ примесей церковно-славянщины, отъ которыхъ не свободны даже юридическіе акты, грамоты и «Законникъ», вышедшіе изъ канцелярін государей сербскихъ. Рядомъ съ этими статутами необходимо упомянуть еще о хорватской хроникъ, составляющей, въ одной по-крайней-мфрф части, довольно поздній переводь древней латинской хроники Безыменнаго, пресвитера Дуклянскаго или Діоклейца (около 1161). Эта хроника имфеть, вирочемъ, значение болъе литературное, чъмъ историческое, такъ-какъ она представляетъ по видимому книжную компиляцію изъ народныхъ преданій и разсказовь, быть-можеть еще разукрашенныхъ цвътами фантазін самаго состави-

Около половины XV въка является въ Далма-

цін первый центръ діятельности литературной въ собственномъ смыслъ этого слова. Это быль городъ Дубровникъ (Ragusa), называвшійся нѣкогда югославянскими Авинами и бывшій достойнымъ соперникомъ Венецін на Адріатическомъ морф. Его возвышение совпадаеть со временемь самаго значительнаго государственнаго развитія душановой Сербін, съ которой онъ всегда находился въ самыхъ тёсныхъ и непосредственныхъ торговыхъ сношеніяхъ. Многочисленныя грамоты разныхъ сербскихъ государей и владътелей показывають, что дубровчане держали въ своихъ рукахъ монополію всей внутренней и внъшней торговли континептальной Сербін, которую они связывали съ рынками венеціанскимъ и константинопольскимъ. Завоеваніе Сербін Турцією не шибло вреднаго вліянія на торговлю и промышленность Дубровника. Напротивъ, сюда стеклось тогда много новыхъ силъ матеріальныхъ и умственныхъ, такъкакъ онъ сталъ убъжищемъ для многихъ сербскихъ и греческихъ эмигрантовъ, принесшихъ сюда свои богатства и знація. Съ другой стороны, паденіе Константинополя, изобрѣтеніе кпигопечатанія и возрожденіе наукъ въ западной Европѣ, а прежде всего въ Италін, не могли не дъйствовать возбуждающимъ образомъ на умственное настроеніе населенія Далмацін, по-крайней-мірь тъхъ его мъстностей и классовъ, которые излавна находились въ тесныхъ духовныхъ связяхъ съ Италіей. Всв эти обстоятельства содвиствовали возникновенію въ Дубровникѣ и нѣкоторыхъ другихъ далматинскихъ городахъ чрезвычайно богатой и блестящей литературы, которая въ славянской исторіи является замічательнымь, но совершенно отрывочнымъ эпизодомъ, виф всякой связи съ предъидущимъ и последующимъ въ исторін сербской и общеславянской. Дубровницкая литература, по своему содержанію и направленію, во мпогомъ представляеть лишь звонкое эхо современной итальянской: въ сочиненіяхъ Ланте и Петрарки, Тасса и Аріоста, Гварини и Виды можно найти образцы и даже сюжеты многихъ поэтическихъ произведеній Минчетича и Лучича, Ветранича и Златарича, Гундулича и Пальмотича. Двъсти лътъ текли параллельно два потока: они вышли изъ того же источника и изсякли въ одно и то же время и отъ тъхъ же иочти причинъ. Этимъ источникомъ былъ воскресшій геній древней Греціи и Рима; причиной же паденія было распространение и господство въ западной Европъ французскато псевдоклассицизма. Въ са-

момъ дълъ, если мы посмотримъ па сюжеты дубровницкой поэзін, то увидимъ, что также какъ и въ тогдашней итальянской они заимствовались большею частію изъ Омира, Софокла, Еврипида, Анакреона, Моска, Филемона, Виргилія, Овидія, Горація, Катула, Тибулла, Проперція, Марціала и другихъ классическихъ писателей. Впрочемъ, несправедливо было бы думать, что дубровницкая поэзія во всемь есть не болье, какъ бльдная копія съ птальянской. Во многихъ случаяхъ дубровницкіе снимки оказываются едва ли не выше своихъ птальянскихъ оригиналовъ; во всякомъ же случав, подражание здвсь было свободное, а не рабское; оно заключалось болье въ общей манеръ, въ тонъ изложенія, въ общихъ нногда сюжетахъ, но не въ подробностяхъ развитія осповной мысли, не въ выборѣ и группировкѣ частностей. Такъ, напримѣръ, Гундуличъ, при написаніи своей знаменитой поэмы «Османъ» имъль, быть-можеть, въ виду «Освобожденный Ieрусалимъ» Тасса, а Пальмотичъ, писавши «Христіаду», заимствоваль для нея сюжеть изъ подобной поэмы Виды. Это не помѣшало однако ни тому, ни другому представить созданія въ высокой степени художественныя, а въ нъкоторыхъ отношеніяхъ далеко превосходящія названные итальянскіе образцы (особенно последній изъ нихъ).

Съ другой стороны въ дубровницкой поэзіи встръчается много указаній и намековъ, много красокъ и картинъ, взятыхъ изъ мъстной жизни, описаніе городовъ и острововъ, сельскихъ занятій, событій жизни общественной и фактовъ пзъ славянской исторіи: достаточно назвать «Цыганку» Чубрановича, «Рыбную ловлю» Гекторевича, особенно же великолъпную эпопею Гундулича «Османъ», сюжеть которой запиствовань изъ исторіи борьбы славянъ съ мусульманами (1621) т. е. того самаго эшическаго цикла, который составляетъ исключительное почти содержаніе сербскихъ юнадкихъ пъсенъ. Впрочемъ, если бы можно было даже доказать, что въ содержаніи многочисленныхъ дубровницкихъ одъ, посланій, элегій, идиллій, поэмъ и драмъ нътъ ничего народнаго, славянскаго, то и тогда онъ не потеряли бы своего важнаго значенія въ исторіи славянской литературы уже по тому одному, что здёсь мы находимъ столь высокую художественную прелесть сербскаго языка, что онъ надолго еще останется образцовымъ и неподражаемымъ. Это особенно должно сказать о трехъ послёднихъ корифеяхъ

дубровницкой поэзін: Гундуличь, Пальмотичь и Джорджичв. Это мастерство дубровницкихъ поэтовъ въ употреблении сербскаго языка тѣмъ для насъ удивительнее, что получая восинтаніе большею частію въ Италіи, или отъ итальянскихъ учителей, они должны были употреблять въ школь, въ наукъ и управлении языки латинскій и птальянскій; а нікоторые, какъ Ранына, Златаричъ и Джорджичъ писади и стихи на этихъ языкахъ съ неменьшей свободой, какъ и на своемъ родномъ сербскомъ. Гдѣ же находили опи образцы поэтическаго употребленія последняго? Не въ другомъ чемъ, какъ въ произведеніяхъ сербской народной словесности, образчики которой даже уцёлёли въ сочиненіяхъ нёкоторыхъ далматинскихъ поэтовъ. Мы можемъ назвать наконець одного далматинскаго поэта, хотя болъе уже поздняго времени, именно первой половины XVIII вѣка, который соединиль художественную форму старыхъ поэтовъ дубровницкихъ съ народнымъ содержаніемъ поэтовъ повосербскихъ. Это Андрей Качичъ Міошичъ, оставившій въ своемъ сочинении «Разговоръ угодни народа словинскаго» поэтическое описаніе важивишихъ эпизодовъ сербской исторіи. Это сочиненіе досихъ-поръ остается самою любимою и популярною книгою во встхъ мфстностяхъ и слояхъ сербскаго народа. Этотъ характеръ и цель книги, кругь читателей, къ которымъ она обращена и на которыхъ разсчитана, знаменують эпоху уже новыхъ литературныхъ взглядовъ и задачъ.

Вообще же дубровницкую поэзію, по ея произхожденію и цёлямъ, должно назвать скорее сословною, чёмъ народною. Въ городахъ Далмаціи, по образцу Италін, составлялись общества или клубы, членами которыхъ были по большей части люди аристократическихъ фамилій; устраивались литературные вечера, домашніе спектакли и т. п., для которыхъ и писалась большая часть произведеній далматинской литературы разсматриваемаго періода. Предназначаемыя для тъснаго кружка друзей произведенія распространялись большею частію въ немногочисленных рукописныхъ копіяхъ, почему отъ нихъ уцѣлѣла и обнародована часть лишь очень незначительная въ сравненіи съ утраченнымъ или неизданнымъ. Народъ же не принималъ почти никакого участія въ этой блестящей литературной деятельности своихъ племичей, а также не многихъ патеровъ п горожанъ. О развитіп литературнаго вкуса и распространенія положительныхъ знаній въ на-

родъ не было еще ръчи. Къ литературъ, какъ могучему средству пропаганды въ народъ извъстныхъ идей, прибъгли впервые дъятели реформацін, а послѣ нихъ и католическіе проповѣдники должны были волей-неволей взяться за то же орудіе для сохраненія своей власти надъ просыпающимися умами народовъ. Впрочемъ, реформаціонное движеніе изъ своихъ германскихъ центровъ могло распространиться на славянскомъ югъ лишь въ ближайшихъ къ Германіи мъстностяхъ, именно въ землъ словенцевъ и въ собственной провинціальной Хорватіи. Первыми вносителями въ эти страны протестантскихъ идей были даже отчасти одни и тъ же лица, какъ напримъръ словенцы Унгандъ и Далматииъ, хорватъ Юридичъ, сербъ Поповичъ и боснякъ Малешевичъ. Въ народъ тогда пущено было множество хорватскихъ букварей, катихизисовъ и молитвенниковъ, которые печатались для этой цёли въ Виттемберге, Тюбингене, Регенсбургв и Нюренбергв, а потомъ и въ самой Хорватіи, въ типографіи одного изъ графовъ Цринскихъ, ставшаго ревностнымъ прозелитомъ протестантизма. Впрочемъ, католической реакціи въ XVII въкъ удалось подавить въ Хорватіи протестантизмъ, а вмёстё съ нимъ и начатки народнаго образованія. Еще два вѣка продолжалась здёсь полусонная дремота народа, убаюкиваемаго іезуитскими молитвенниками и катихизисами и не пробуждаемаго ни сухими словарями и грамматиками Габделичей п Бълоствицевъ, ни однообразнымъ воствваніемъ подвиговъ сигетскаго героя, Петра Цринскаго, и другихъ поучительныхъ матерій.

Подобный же характеръ носить на себѣлитературиая дѣятельность боснійскихь францисканцевъ (въ XVII и XVIII вѣкахъ) и духовныхъ книжниковъ въ Славоніи (съ начала XVIII вѣка). Нѣкоторое пробужденіе и духъ жизни виденъ лишь въ сатирическихъ опытахъ Рельковича и народныхъ идилліяхъ знаменитаго учонаго Катапчича.

Прежде чёмъ перейти отъ этихъ чуть еще мерцающихъ проблесковъ пробуждающейся на славянскомъ югѣ духовной дѣятельности къ болѣе яркимъ фактамъ литературнаго и политическаго возрожденія сербо-хорватскаго народа, мы остановимся здѣсь на пѣкоторыхъ обнаруженіяхъ вліянія Россіп на сербо-хорватскую письменность этого средняго ся періода. Между духовною дѣятельностію православныхъ славянъ разныхъ странъ всегда поддерживалась тѣсная связь и

взаимодъйствіе. Литературная собственность болгаръ была съ темъ вместе полнымъ достояниемъ Руси и Сербін и на обороть. Такъ было по-крайней-мфрф съ ихъ церковной письменностію. По счастливому стеченію случайностей, или по дъйствію болье строгихь историческихь законовь ослабленіе духовной діятельности въ одной изъ этихъ народностей сопровождалось соотвътственнымъ ея усиленіемъ въ другой, такъ-что, при взаимной поддержкъ духовная жажда каждой народности находила себъ удовлетворение болъе или менфе равномфрное и пепрерывное. Въ первый періодъ Болгарія дёлилась избыткомъ своихъ книжныхъ произведеній съ Русью и Сербіею. Въ XI въкъ Болгарія падаеть, но за-то укръпляется и развивается новопросвъщенная Русь. Когда же она въ XIII въкъ подверглась монгольскому нгу, то духовное представительство православнаго славянства нерешло къ Сербіп. Въ концъ XIV въка сербское поражение на равнинъ Косовской отчасти вознаграждено было современной и соразмѣрной русской побѣдой на полѣ Куликовомъ: съ XV вѣка Россія должна была въ другой разъ спасать дело славянства и провославія-и она его вынесла на своихъ плечахъ. Хотя сербская церковь не раздѣлила судьбы сербскаго государства и пережила его паденіе, однако и она истощилась бы наконець въ свопхъ духовныхъ силахъ и средствахъ, если бъ не получала нравственной и матеріальной поддержки оть далекой Москвы, снабжавшей Сербію церковными книгами, утварью и т. д. На западъ распространилось даже убъжденіе, что русская редакція славянскихъ богослужебныхъ текстовъ и есть нормальная древне-славянская. Этотъ предразсудокъ былъ раздѣляемъ между прочимъ и римской куріей. Когда въ началѣ XVII вѣка папа для противодъйствія протестантизму должень быль прибъгнуть къ снабженію своей славянской паствы богослужебными книгами, то въ самомъ Римъ стали нечататься глаголические служебники, евангелія и т. д. исправленныя Леваковичемъ (по совъту Терлецкаго) по русскимъ изводамъ. Точно также въ XVIII въкъ издавалъ глаголическія книги извъстный Караманъ. Этимъ положено начало искусственному образованію такъ называемаго славяно-сербскаго языка, который господствоваль въ сербской литературт еще въ началъ нашего вѣка. Быть-можетъ въ нѣкоторой связи съ этими ранцими попытками литературнаго объединенія русскихъ и сербовъ стоить опыть образованія искусственнаго хорвато-русскаго языка, предложенный въ половинъ XVI въка знаменитымъ корватомъ Юріемъ Крижаничемъ (авторомъ очень замъчательной русской грамматики, сочиненія о русскомъ государствъ и др.). Обаяніе русскаго имени и вліяніе русскаго языка на славянскомъ югѣ усилились въ началѣ XVIII вѣка, подъ впечатлъніемъ славныхъ подвиговъ Петра Великаго. Въ сербскія провинцін южной Австрін выписано было тогда изъ Кіева много учителей, которые принесли съ собой Смотрицкаго, Могилу и другія русскія учебныя книги. Какъ утвердилось тогда въ умахъ сербскаго образованнаго общества, особенно же духовенства, убъжденіе въ полной пригодности для сербской науки и литературы этого подъ русскимъ вліяньемъ сложившагося тяжолаго и неуклюжаго славяно-сербскаго языка, видно изъ той жаркой опнозиціи, какую встрътили первыя попытки ввести въ сербскую литературу народный разговорный языкъ, сдъланныя знаменитымъ въ сербской словесности Досивеемъ Обрадовичемъ (1739-1811). Онъ дъйствительно является въстникомъ уже новаго времени и новыхъ идей; но главная его заслуга заключается не въ томъ, что онъ заговорилъ на письмъ народнымъ языкомъ-мы видъли это и въ Дубровникъ - а въ томъ, къ кому и о чемъ онъ завелъ свою ръчь. Подобно своему единственному предшественнику на этомъ пути, Качичу, онъ обратиль свою рёчь къ народнымъ массамъ, говоря языкомъ для нихъ доступнымъ и о предметахъ для всякаго интересныхъ и полезныхъ. Въ «Совътахъ здраваго смысла», и въ своей «Жизни и приключеніяхъ» онъ имѣлъ целію передать народу те сведенія и ту практическую мудрость, которую нажиль собственнымъ тяжолымъ опытомъ, своей скитальческой жизнію, полною тревогь и приключеній. Досивей быль также небезучастнымь свидьтелемь завязавшейся въ началъ нашего въка борьбы за освобожденіе и быль первымь устроптелемь школьнаго дела въ возрожденной Сербіи. Не безследпою для народнаго развитія осталась также учонолитературная дъятельность протојерея Рапча, перваго исторіографа сербскаго народа. Но по своему взгляду на литературный языкъ и способу изложенія онъ принадлежить еще XVIII вѣку, переходному въ сербской исторіи. Истиннымъ же представителемъ и главнымъ двигателемъ литературнаго возрожденія сербскаго народа должень быть названь Вукъ Стефановичъ Караджичъ. Его иятидесяти-лътняя литературная дъятельность (1814—1864) произвела глубокій и благод тельный перевороть не только въ народномъ самосознанін сербовъ, но и во взглядахъ науки на ихъ языкъ, исторію, этнографію. Въ произведеніяхъ народнаго творчества сербовъ, онъ открыль для изученія цёлый міръ новыхъ образовъ и звуковъ, понятій и идеаловъ, вфрованій и преданій, неизсякаемый источникъ открытій для этнографа п вдохновеній для художника. Сербская народная словесность, по ясности, широтъ и самобытности выражающагося въ ней міросозерцанія, несравненно выше всего, что создало до-сихъ-поръ личное творчество сербскихъ художниковъ, и потому долго еще сравнительное достоинство последнихъ будетъ измеряться по мере ихъ приближенія либо отдаленія отъ этой неподвижной и возвышенной нормы. Этоть взглядь опредёляеть направленіе, господствующее въ новой школф сербскихъ поэтовъ и писателей. Вотъ почему издание произведений сербскаго народнаго творчества Вукомъ составило эпоху въ исторін сербской словесности. Но этимъ не ограничиваются его заслуги: онъ первый собраль и разсмотрёль въ достаточной полнотъ составъ и строй сербскаго народнаго языка, въ разныхъ его развътвленіяхъ; своей теоріей, примфромъ и вліяніемъ онъ болфе всфхъ другихъ содъйствоваль установленію опредъленной нормы сербскаго литературнаго языка. Въ этомъ случат онъ оказалъ справедливое предпочтение звуковымъ и грамматическимъ особенностямъ такъ называемаго штокавскаго говора, господствующаго въ южныхъ, наиболъе чистыхъ этнографически и пъсенныхъ мъстностяхъ сербской площади и бывшаго уже разъ литературнымъ органомъ дубровницкой поэзіи. Вотъ почему эта реформа безъ значительнаго сопротивленія была принята не только адріатическими чакавцами, но и загребскими кайкавцами. Болфе споровъ и возраженій вызвало другое нововведеніе Вука, хотя касающееся предмета болье второстепеннаго, именно-правописанія. До Вука у православныхъ сербовъ, какъ и у русскихъ, господствовало унаследованное отъ древности историческое или этимологическое правописание; Вукъ счелъ полезнымъ замънить его фонетическимъ или звуковымъ, издавна господствующимъ въ большей пли меньшей мёрё у всёхъ славянъ неправославныхъ (даже у босняковъ). Но при этомъ онъ вдался быть-можетъ въ крайность,

совершенно препебрегши въ правописании не только исторією, но пэтимологією языка. Подобный методъ пригоденъ конечно для фонетической транскрипціи народныхъ пісенъ и сказокъ, имфющихъ значеніе не только для литературы, но и для діалектологін; но онъ едва ли удовлетворителень въ приложении къ языку литературному, который должень привести къ некоторому, хотя и отвлеченному, единству неуловимое и безконечное разнообразіе мъстныхъ говоровъ и ноднарѣчій. Воть почему, быть-можеть, не совсемь безиричинною была сильная и продолжительная ониозиція, съ которою встратился на этомънути Вукъ. Вождемъ ея былъ довольно извъстный въ 30-хъ и 40-хъ годахъ сербскій нублицисть, ноэть и политикъ Иванъ Хаджичъ (Свътичъ). Вукъ одержаль однако побъду, благодаря особеннобезтактному образу дъйствій оппозиціи, которая уронила свое дёло, поставивши его подъ эгиду самаго непопулярнаго въ Сербін правительства Александра Карагеоргіевича. Молодое нокольніе стало за преследуемую вуковицу и опа окончательно утвердилась въ сербской литературф, когда въ 1859 году и въ кияжествъ снято было съ нея запрещеніе, наложенное въ 1849 году.

Въ періодъ, отмъченный именемъ Вука, сербская литература получила очень далекое развитіе, хотя болье въ ширину, чьмъ въ глубниу, то-есть болье по количеству, чымь по качеству появившихся произведеній. Ея илощадь постепенно расширялась и деятельность сосредоточивалась; появились литературные центры въ Новомъ-Садъ, Бълградъ, Загребъ, Задръ. Уровень пароднаго образованія возвышался, благодаря особенно илодотворной деятельности матицъ (новосадской, нллирской, далматинской), или обществъ для изданія народныхъ книгъ, учебниковъ, газетъ и т. д. При каждой матицъ сталъ издаваться журналь («Сербскій Летописець», «Книжникъ», «Далматинская Заря»). Если же многое, какъ въ этихъ, такъ и другихъ публицистическихъ изданіяхъ этого времени, представляеть очень еще слабые школьные опыты, переводы, заимствованія и подражанія, то и это въ свое время было полезно и даже необходимо, если оно удовлетворяло вкусу читателей и расширяло ихъ кругъ. Въ программу нашего легкаго очерка исторіи сербо-хорватской литературы не можеть входить подробный критическій разборъ и оцънка литературныхъ произведеній новъйшаго времени. Мы отсылаемъ читателей къ самому сборнику, гдв они найдуть довольно подробныя выдержки, изъ которыхъ можно составить довольно опредёленное понятіе о характеріз, направленіи и достониствахъ новосербской литературной школы. Съ другой стороны едва ли приснѣло время для исторической оцѣнки писателей и ихъ произведеній, не подвергшихся еще пробъ времени, не отошедшихъ на такое отъ насъ разстояніе, съ котораго онв могли бы быть видны въ целости и естественномъ своемъ освещеніи. Мы должны поэтому ограничиться здёсь самыми общими замічаніями о писателяхь и ихъ произведеніяхъ, предоставляя эстетическому вкусу читателя произнести приговоръ надъ дарованіемъ того или другого автора и достопиствомъ его произведеній.

Такъ-какъ журналы сдълались первыми центрами повозародившейся литературы, то мы должны упомянуть имена лиць, потрудившихся на этомъ нути. Первымъ сербскимъ журналистомъ или публицистомъ долженъ быть названъ Димитрій Давидовичь, много номогшій Вуку въ проведенін его литературных реформь и въ обновленін сербскаго литературнаго языка. По следамь Давидовича пошли затёмъ: Иванъ Хаджичъ (Свётичь), извъстный составитель сербскаго «Законника», основатель Новосадской Матицы и противникъ Вука въ вопрост о сербскомъ правописанін; Милошъ Поновичь, 20 лёть стоявшій во главъ сербской журналистики; Өеодоръ Павловичь, врагь иллирской теоріи, аностоломь которой быль знаменитый въ свое время хорватскій нублицисть Людевить Гай, благодаря ночину котораго хорваты приняли сербскую штокавщину, какъ общій литературный органь всёхъ хорватовъ и сербовъ.

Въ сербской ноэзіи этого періода преобладаеть лирика и эпосъ; въ области драмы сдѣланы были нѣкоторые опыты болѣе или менѣе удачные, причемъ произведенія Матвѣя Бана, Суботича, Боговича, Деметера и, въ особенности, Ивана Ионовича и Лазаря Лазаревича пріобрѣли извѣстность; но все это не могло создать сербскаго народнаго театра, а тѣмъ болѣе идти въ сравненіе съ тѣмъ, что произвели новосербскіе писатели въ области лирической и эпической. Правда, что въ этомъ случаѣ они имѣли предъ собой ненодражаемые образцы народнаго творчества; но, во всякомъ случаѣ, заслуга этихъ писателей велика уже нотому, что они серьозно занялись разработкой этого народнаго клада, моти-

вовъ народной поэзіп и въ нѣкоторыхъ случаяхъ успѣли возвести сюжеты и мотивы безыскуственнаго народнаго творчества въ перлъ искусства.

Уже енископъ Лукіапъ Мушицкій пробоваль свои силы въ лирикъ; по его оды писаны на языкъ нъсколько искусственномъ и ненародномъ, а содержаніе — отвлеченно п тенденціозно, хотя нельзя ему отказать ин въ даровитости, ни въ обилін мыслей и образовъ. Гораздо выше поднялся въ своемъ лирическомъ одушевленіи и эпической образности Сима Милутиновичь, котораго упрекають лишь въ недостаткъ полпой отдълки стиха и языка, нфсколько смутнаго и хаотическаго. По его следамъ пошолъ его ученикъ, знаменитый черногорскій владыко Петръ Петровичь Нѣгошъ, великій какъ государь, человѣкъ и поэтъ. Его «Горскій вінець», сборникь аллегорическихь пъсенъ въ драматической формъ, стоптъ на высотъ сербскаго пароднаго творчества и припадлежить къ числу популярнъйшихъ произведеній сербской литературы.

Не мало произведеній въ лирическомъ и эпическомъ родъ оставили также Суботичъ, Матвъй Банъ, Катянскій, Медо-Пучичъ, Антопъ Казали, Утешеновичь, Терпскій, Прерадовичь, Боговичь, Вукотпновичь, Деметеръ, Ненадовичь, Якшичъ и нъкоторые другіе. Поэтическія же произведенія, блеснувшаго яркимъ, но летучимъ метеоромъ, Радичевича, затемь знаменитаго учопаго и политика-Кукулевича-Сакцинскаго, славнаго автора «Ченгичъ-аги» Мажуранича, образованнаго и благороднаго словенца Станка Враза, черногорскаго публициста и поэта Сундечича-ихъ поэтическія произведенія могли бы занять почетное місто и въ литературь болье богатой и развитой, чымь сербохорватская. Художественная форма и высокая прелесть языка старыхъ поэтовъ далматинскихъ здёсь соединяется съ оригинальностію содержанія и тона произведеній сербскаго народнаго творчества. Соедпненіе же этихъ двухъ условій п полная ихъ гармонія могуть служить ручательствомь, что

въ этихъ опытахъ сербская литература имъетъ накопецъ сокровище, которое много грядущихъ поколъній будетъ не только изучать, но и любить.

Въ числѣ названныхъ коринеевъ повосербской литературы один припадлежать сербамъ, а другіе — хорватамъ. Мы поставили ихъ рядомъ потому, что съ сороковыхъ годовъ, благодаря усиліямъ Людевита Гая и его загребскихъ сотрудниковъ, хорваты примкнули къ литературиому единству съ сербами и на всемъ пространствъ отъ Новаго Сада до Цетинья п отъ Нёготина до Рёки употребляется теперь одинь литературный языкь, созданный, какь мы видели, Вукомъ. Разпида осталась лишь въ азбуке: католики иншутъ латинскимъ алфавитомъ, а православные кириллицей. И это обстоятельство со временемъ должно быть устранено, такъ-какъ оно вредить распространению книгь, напечатанныхъ въ Загребѣ въ Сербію и на оборотъ, слѣдовательно уменьшаеть сбыть или дёлаеть необходимымъ перепечатывание того же текста въ двухъ видахъ.

Рядомъ съ развитіемъ литературы, и наука сдёлала уже значительные усиёхи въ Сербіи и Хорватіи, особенно въ послёдней. Имена Даничича, Кукулевича и Рачкаго сдёлали бы честь и всякой другой литературів. Изданія Бізградскаго Учонаго Общества, а еще боліве Загребской Югославянской Академіи заключають въ себів много важнаго матеріала для містной исторіи и этнографіи.

Можно надѣяться, что это развитіе сербской литературы и науки пойдеть еще свободиве и успѣшнѣе, когда падеть послѣдняя преграда вольному ея теченію, состоящая въ ненормальномъ политическомъ положеніи сербо-хорватскихъ земель, и когда совершится болѣе тѣсное — хоть литературное, если не политическое — сближеніе славянъ южныхъ съ занадными и восточными.

А. Будиловичъ.

## СЕРБО-ХОРВАТСКІЕ ПОЭТЫ.

### ш. минчетичъ.

Шишко Минчетичъ родился въ 1475 году въ-Дубровникъ. Онъ начинаетъ собою рядъ собственно дубровницкихъ поэтовъ, создавшихъ своюсобственную, особую литературу, занявшую весьма-почетное мъсто среди подавлявшихъ ее соевднихъ литературъ, птальянской и латинской. Изъ біографіи Минчетича видно, что онъ началь свое воспитание изучениемъ латинскихъ классиковъ и философіи Платона, а кончиль собираніемъ родныхъ пъсенъ и подражаніемъ имъ въ своихъ стихотвореніяхъ. Далье/въ біографіи его играеть большую роль любовь, навъявшая его «Pjesni ljuvezne», которыя такъ нравились современникамъ, что его ставили на равнъ съ Петраркой. Но любовь Минчетича была чисто итальянско-романтическая и тонъ его пъсенъ прямо напоминаетъ эротическихъ поэтовъ Италін, какъ это легко можетъ увидёть каждый, прочитавъ, помъщенную вследъ за этимъ, одну изъ лучшихъ его пъсенъ въблизкомъ переводъ. Минчетичь умеръ въ 1524 году.

#### пъсня.

Будь мит господиномъ, свттое ты солице, Чтобы не тужиль я, сидя у оконца! Будь мит господпномъ, будь монмъ владыкой — Ясными лучами горе мнъ размыкай: Стану ими свътель, тъми я лучами, Что на небъ мъсяцъ промежду звъздами, Словно царь гуляеть посредпив царства...

Для любви другого нъту мнъ лекарства; Безъ того ръкою будуть литься слёзы, Жизнь не въжизнь мит будеть, бурп лишь да грозы. Лучше бъ не родиться, бъдъ не въдать боль: Не было бы сердце въ этакой неволь!

Н. БЕРГЪ.

## г. лучичъ.

Ганибалъ Лучичъ родился въ 1480 году на островѣ Гваръ. Онъ много путешествоваль поморю, любиль науки и литературу. Кром'в «Любовныхъ Пъсенъ», сочинять которыя быль обязань каждый поэть его времени, Лучичь написаль драму (Robinja), содержаніе которой взято изъ времень борьбы хорватовь съ турками множество Апария. похвальных и надгробных стихотвореній и перевель иятнадцать главь изъ Овидіевыхъ «Превра- б щеній». Сочиненія Лучича были пзданы въ 1556 жистиче году сыномъ его Антоніемъ; въ другой разъ, безъ любовныхъ песенъ-въ 1638, и въ третій разъ-Гайемъ, въ 1847 году, съ предисловіемъ доктора А. Мажуранича. Изъ числа мелкихъ стихотвореній Лучича, любопытна его пѣсня въ похвалу Дубровнику, въ которой высказывается и глубокое уважение его къ свободной общинъ, и любовь къ славянству, погибающему подъ турецкимъ гнётомъ, и сожалъние о томъ, что славяне оставляють другь друга безъ поддержки, и мольбы къ Богу о помощи противъ невърныхъ. Лучичъ умеръ въ 1525 году.

Поста при си в Оста вы СЕРБО-XI

Вила хвастать красотою Да не смъетъ ни одна! Что красы всёхъ виль предъ тою, Къмъ мнъ жизнь отравлена? Предъ красавицей такою, Что на диво создана, Да не смѣетъ ни одна Вила хвастать красотою!

Надъ челомъ ея прекраснымъ Діадэму изъ волосъ Созерцаю окомъ страстнымъ; Въ дань я сердце ей принёсъ — И стою я ей подвластнымъ, Зря, какъ золото вплелось Въ діадэму изъ волосъ Надъ челомъ ея прекраснымъ.

Зрю надъ чорными очами Брови чорныя дугой; Очи жгутъ весь міръ лучами И творять его слугой Ей покорнымь; міръ съ ключами Отъ сердецъ поникъ главой, Брови чорныя дугой Зря надъ чорными очами. 🗻

Рдфють розовыя губки, Словно царственный коралль; Словно жемчугь, блещуть зубки; Слово скажетъ — даръ низпалъ Манны съ неба — въ райскомъ кубкъ Некторъ поданъ — пиръ насталъ. Словно царственный коралль, Рдфють розовыя губки.

О, блажень, кто шейку эту, Эти перси обойметь; Въ торжествъ, на зависть свъту, Встхъ владыкъ онъ превзойдетъ; Равнодушный къ солнца свъту, Скажеть: «пусть оно уйдеть!» О, блаженъ, кто обойметъ Эти перси, шейку эту!

Между женщинъ стройнымъ станомъ Такъ возносится она, Что, сдается, высшимъ саномъ Въ ихъ кругу облечена...

Мелкій лісь закрыть туманомь: Только пальма въ немъ видна; Такъ возносится она Между женщинъ стройнымъ станомъ.

Цвъть, что всъхъ цвътовъ дороже, Да не блекнетъ долги дни! Золь зубъ времени, но - Боже -Ты ее оборони! Смерть всёхъ косить: отъ неё же И ее ты отжени! Да не блекнетъ долги дни Цвъть, что всъхъ цвътовъ дороже!

В. Бенедиктовъ.

## и. гундуличъ.

Achely's

Иванъ Гундуличь, знаменитъйшій изъ старпиныхъ дубровницкихъ поэтовъ, родился 27 декабря 1587 (8 января 1588) года въ Дубровникъ. Жизньи дъятельность Гундулича совпадаеть съ тъмъ временемъ процевтанія дубровницкой республики, когда она достигла высотайшей степени своего развитія и славы. Школьнымъ его образованіемъ руководили і езупты Сильвестръ Музи и Р. Риказоли; затемь онь изучаль философію и право. Онь началъ свое литературное поприще на 22-мъ году. Изучение итальянскихъ поэтовъ отразилось въ его трехъ большихъ переводахъ, изъ которыхъ особенно замъчателенъ переводъ «Освобожденнаго Іерусалима» Тасса, я также и въ его первыхъ оригинальныхъ произведеніяхъ, именно - въ «Галатев», «Церерв», «Клеопатрв», «Адонисв» и другихъ. Перенося итальянскія растенія на славянскую почву, онъ, вмёстё съ темъ, старался перенести въ далматинскую литературу и итальянское благозвучіе стиха, и въ этомъ отношеніи достигь такого совершенства, какое было не извъстно ни его предшественникамъ, ни послъдователямъ. Онъ присоединился потомъ къ обществу молодыхъ поэтовъ, посвятившихъ свою дѣятельность развитно драмы, и написаль или неревель нъсколько драматическихъ пьесъ, которыя разъигрываль на сценъ вмъсть съ своими товарищамп. Вотъ названія этихъ пьесъ: «Аріадна», трагедія въ няти деиствінхъ, «Дубровничанка», идилическая драма въ трехъ дъйствіяхъ, «Похищенная Прозершина», драма въ трехъ дъйствіяхъ, «Діана и Эндиміонъ», «Армида и Ринальдо» и

mala liery

другія. Затымь, перевель шесть псалмовь (6, 31, 37, 50, 101 и 141-й) и издаль ихъ отдельной книжкой въ 1621 году, нодъ заглавіемъ «Псалмы царя Давида», написаль элегическую поэму въ трехъ пъсняхъ «Слезы блуднаго сына» и пъкоторыя другія менфе значительныя пьесы, наконецъ знаменитаго въ далматинской литературъ «Османа», эпическую поэму въ двадцати пъсняхъ, которой современники пророчили безсмертную славу, и которая до-сихъ-поръ пользуется огромною извёстностью въ южно-славянской литературь. Желая выбрать такой сюжеть, который бы имъль высокій поэтическій интересъ и, вмъсть съ тъмъ, даль бы новодъ къ прославленію всего славянства, особенно его любимаго Дубровника, онъ взяль предметомъ для своей эпопеп войну, происходившую въ 1621 году между поляками и турецкимъ султаномъ Османомъ и, въ особенности, событія последовавшія за пораженіемъ турокъ подъ Хотиномъ и гибель султана Османа. Поэма представляеть много истинно-прекрасныхъ мъстъ. Патріотизмъ ноэта выражается въ поэтическихъ обращеніяхъ къ любимому Дубровнику, къ сербскому народу, причемъ бросаетъ поэтически взглядъ на ея исторію и славу ся героевъ. Въ 1-й пъснъ поэть изображаеть Османа, который томится, припоминая пораженіе недавно нанесенное ему поляками; онъ хочетъ наказать янычаръ, виновниковъ этого несчастія. Во 2-й пѣснѣ описанъ совътъ султанскихъ пашей: султанъ ръшается послать къ польскому королю просить мира. Въ 3-й и 4-й пъсняхъ изображено путешествіе султанскаго посла. Въ 5-й и 6-й разсказывается, какъ дорогою онъ встръчается съ Крунославою, которая тдеть въ Турцію съ королевичемъ Владиславомъ, чтобы выкупить своего нареченнаго жениха, Коревскаго, и сталкивается на пути съ Соколицею, любовницею султана Османа. Далве, въ пъсняхъ 7-й и 8-й, пзображены подвиги этой Соколицы, которая, предводительствуя дружиною, опустошаеть Польшу. Въ 10-й и 11-й пъсняхъ описывается пребывание султанскаго посла въ Варшавѣ и заключеніе мира. Въ ивсняхъ 12-й, 13-й, 14-й и 15-й Крунослава, переодътая, посъщаеть въ темницъ Коревскаго, но её предають и толпа турокъ врывается въ темницу и убиваетъ ихъ обоихъ. Это служить поводомь къ разрыву, такъ-какъ освобожденіе Коревскаго было однимъ изъ условій мира. Османъ беретъ себъ въ жоны Соколицу и еще

двухъ дёвъ и готовится въ войне. Песнь 16-я войско возмущается въ следствіе приказа готовиться къ походу. Пъсни 17-я, 18-я и 19-я: Османъ старается усмирить бунтъ, но его дядя, Даудъ-бей, становится во главъ бунтовщиковъ, убиваетъ визиря и прочихъ приближонныхъ султана, освобождаетъ родственника султана Мустафу изъ темницы и провозглашаетъ его султаномъ. Пъснь 20-я: Османа уводять въ семибашенный замокъ и тамъ удушають его. Изъ двадцати пъсенъ «Османа» двъ были затеряны, и впоследствін ихъ дополниль его внукъ, Петръ Саркочевичь, а въ новъйшее время извъстный хорватскій поэть Ивань Мажураничь. Тундуличь быль женать на дочери магната Саркочевича, Николиць, отъ которой имъль трехъ сыновей: Матвъя, Іеронима и Сигизмунда. Онъ умеръ въ 1638 году.

изъ поэмы «османъ».

Ростомъ, видомъ Крунослава Словно ёлка на горѣ; Конь подъ ней что вихорь бурный, Залитъ въ златѣ и сребрѣ.

На землъ копя такого Не видали никогда: Голова и перси въ латахъ, На челъ горитъ звъзда.

А Соколица — какъ соколъ: Быстрый взоръ и ясный ликъ, Горделивая осанка, Станъ и строенъ и великъ.

Конь подъ нею то жь какъ соколъ, Соколиныя крпле; Изъ очей онъ мечетъ искры; Хвостъ и грива — на земль.

На щитѣ изображенье Звѣря съ мѣсяцемъ въ борьбѣ И начертана надъ ними Надиись: въренъ самъ себъ.

За возлюбленной своею Молодой султанъ слъдитъ, Чтобъ она жива осталась — Замираетъ и дрожитъ.

Королевичъ юный занять Весь навздницей другой: Страстно мвряеть движенья Подунавки дорогой;

Молить небо, чтобъ вдохнуло Доблесть, мужество въ неё, Чтобъ ее въ бою щадили Вражья сабля и копьё.

Та и та на бой готовы, Силу, храбрость показать. Справа — польскія дружины, Слъва — вражеская рать.

Поле ровно и широко Посрединѣ разлеглось, А вверху, свидѣтель битвы, Око солнышка зажглось.

Вотъ помчались — словно буря Противъ бури понеслась — Сшиблись страшно: у объихъ Сталь на копьяхъ подалась.

Разомъ сабли обнажають, Лютой злобою кипять; За ударами удары Шумно сыпятся, какъ градъ;

Искры прыгають по латамъ, Искры скачуть по щитамъ. Кони носять храбрыхъ всадницъ По долинъ здъсь и тамъ;

Налетають буйнымь вихремь Съ той и съ этой стороны: Ни одна не побъждаеть, Объ силами равны.

И щиты, и латы цёлы, Ими грудь охранена; Ни единаго на сабляхъ Нётъ кроваваго пятна.

Полны гнёва и досады, Начинають новый бой — Словно вётеръ разыгрался Въ чащё зимнею порой. Разгорёлись въ битвѣ обѣ, Поднялись на стременахъ — Ихъ шеломы золотые Съ звономъ падаютъ во прахъ:

Словно солнце просіяло Двухъ воительницъ чело, Межь волнами косъ ихъ пышныхъ, Лучезарно и свётло—

И какъ солнце изъ-за тучи Сыплеть яркіе лучи, Такъ блестёли, такъ играли Ихъ булатные мечи.

Кто смотрълъ на нихъ спокойно Н въ очахъ не меркнулъ свътъ У него — въ томъ сердце камень, Либо вовсе сердца нътъ.

Отъ могучихъ вздоховъ ратей Колыхнулись облака; Рать на рать пошла; нагрянулъ Тутъ съдокъ на съдока.

Блещутъ сабли, свищутъ стрѣлы, Конп ржутъ, трубитъ труба; Всюду ратное движенье, Кровь, удары и борьба.

Гуль пронесся по равнинѣ, Скрылся день, явилась ночь, И жестокій бой утихнуль: Биться воинамъ не въ мочь!

Между нихъ красою дивной И блистая, и горя, Двъ наъздницы виднълись, Точно ясная заря...

Н. Бергъ.

# Ю. ПАЛЬМОТИЧЪ.

Юній Пальмотичь, истомокъ-древней дубровникой-фамиліи, родился въ Дубровниковъ 1606 году. Съ самыхъ раннихъ лёть онъ обнаружиль большую любовь къ наукамъ и наклонность къ занятіямъ литературнымъ. Прошедши латынь и реторику, подъ руководствомъ двухъ іезуитовъ, а

философію при содъйствін Михаила Градича, Пальмотичь пріобрёль сначала извёстность какълатинскій поэть, но потомъ, подъ вліяніемъ своего двоюроднаго брата, знаменитаго автора-«Османа» Гундулича, обратился къ національной поэзін и сталь ревноство изучать народный языкь, а такъ-какъвъ Дубровникъ языкъ этотъ принялъ много итальянскихъ элементовъ, то онъ обратился къ Босній, гдф и сталь искать коренной сербской народности. Драма была любимымъ родомъ сочиненій Пальмотича. Сочиняль онь очень легко: обдумавъ планъ новаго своего драматическаго произведенія и распредъливъ роли своимъ молодымъ товарищамъ, такимъ же страснымъ поклонникамъ сцены, какъ и онъ, Пальмотичъ каждому изъ нихъ прямо диктовалъ его роль стихами. Въ выборъ сюжетовъ онъ быль, впрочемъ, мало самостоятелень: большая часть ихъ заимствована. Такъ, напримъръ, драму «Эней» взяль онъ изъ Виргилія, «Ахилла» — изъ Гомера, «Эдина тирана»--- изъ Софокла, «Похищение Елены»--- изъ Овидія, «Ринальда» и «Армиду»—изъ Тасса, «Павлимира»-изъ преданій объ основаніи Дубровника, «Каптиславу» — изъ дуклянскаго д'ятописца, и т. д. Пальмотичь быль извъстень также какъ сатирикъ, и, витстъ съ тъмъ, какъ сочинитель духовныхъ гимновъ и переводчикъ исалмовъ. Но самымъ знаменитымъ его произведеніемъ считается поэма «Христіада», отрывокъ изъ которой, въ переводъ на русскій языкъ, помъщенъ въ нашемъ изданій. Это-вольная передълка поэмы того же названія Іеронима Виды. Она пользуется большимъ почетомъ въ далматинской литературъ, въ которой Пальмотичъ занимаетъ самое высокое мъсто, на равнъ съ Гундуличемъ. Далматинская литература имѣла въ немъ и своего представителя итальянской импровизаціи: Пальмотичъ легко пипровизпровалъ на далматинскомъ благозвучномъ языкъ; въ особенности замъчательны были его пъсни, которыя пъвались въ веселомъ обществъ; въ то время, когда пълась одна строфа, онъ уже готовиль другую, еще болъе веселую. Пальмотичъ умеръ въ 1657 году, имъя пятьдесять лать отъроду.

введение въ поэму «христіада».

Вышній Духъ! услышь и внемли! Кто все зиждеть, сохраняеть; Небеса, моря и земли Кто собою наиолняеть! Вдохнови меня святою Силой — пъть царя вселенне Кто попраль своей пятою Змія страшнаго геенны;

И зачать, и въ свъть родился Кто отъ Дъвы непорочной; Кто звъздой небесъ явился Мудрецамъ страны восточной;

Кто божественныя руки Воскотъль къ землъ простерти, Чтобъ рабовъ спасти отъ муки, И отъ рабства и отъ смерти;

Кто въ небесные чертоги Ввъкъ-незыблемаго храма Предвосхитилъ души многи, Да замолятъ гръхъ Адама.

Зрѣлъ весь міръ, какъ на мученье Онъ пошолъ и Богу предаль Духъ безсмертный, и ученье Сонму вѣрныхъ зановѣдалъ.

И въ минуту смерти Спаса Тъма вселенную покрыла, И завъса раздралася, И померкнули свътила.

Се́ю силою чудесной Дай мнѣ, Боже, трудъ подвигнуть, И во прахѣ, въ кельѣ тѣсной, Непостижное постигнуть!

Дай, съ земного мнѣ порога Безмятежно и сиокойно Въ небесахъ увидъвъ Бога, Восхвалить Его достойно!

Н. Бергъ.

и. джорджичъ.

Игнатій Джорджичь родился въ 1675 году въ Дубровникъ. Еще будучи въ школъ, онъ обнаруживаль замѣчательную силу духа, необыкновенную память и проницательность. Получивъ первоначальное образованіе у ісзуитовъ, онъ продолжаль его подъ надзоромъ Луки Кордича, ро-

домъ герцеговинца изъ Мостара, которому исключительно обязань быль своими филологическими познаніями. Но поэтическая натура влекла его въ другую сторону-къ чтенію латинскихъ классиковъ и романическихъ произведеній новъйшей итальянской литературы. На двадцать второмъ году Джорджичь вступиль въ орденъ іезунтовъ, изъ котораго вноследстви перешолъ въ орденъ бенедиктинцевъ и шралъ значительную роль въ дубровницкой республикъ, Онъ отличался большой учоностью; (трудолюбіемъ и плодовитостью. Онъ началъ свое литературное поприще латинскими и славянскими стихотвореніями и оставиль множество сочиненій на латинскомъ, птальянскомъ и славянскомъ языкахъ. Не станемъ перечислять иноязычныхъ сочиненій Джорджича; что же касается произведеній его славянской музы, то она преимущественно отличается поучительнымъ и религіознымъ характеромъ, что можно видъть изъ самыхъ названій его поэмъ: «Вздохи кающейся Магдалины», «Славянскій псалтырь» и другіе. Впрочемь, Джорджичь оставляль иногда овои-духовные сюжеты и обращался къ сатиръ и даже написаль цълую шуточную поэму, подъ названіемъ «Марунко и Павица». Онъ умеръ аббатомъ въ 1737 году. Всец в дис 1 our marrheron in

СВЪТЛЯКЪ.

Ночь спустила покрывало, Меркнеть синій неба сводь, Зв'єзды ясныя выходять, Начинають хороводь.

Долго-долго ждаль я милой, Чтобы вышла на крыльцо; Вдругь изъ малаго окошка Опустилось письмецо.

Какъ мучительно хотълъ я Знать, что было въ томъ письмѣ, Но не могъ я, какъ ни бился, Прочитать его во тьмѣ.

Свътъ на помощь не приходить, Мъсяцъ гдъ-то за горой, А небесныя свътила Высоко̀ надъ головой.

Я въ отчаянь в ужь думаль Подъ ракитовъ кустъ залъзть И, сухой зажегши хворость, Строки милыя прочесть.

Вдругь, смотрю я, загорѣлся На травѣ свѣтлякъ-жучокъ, Словно яхонтъ самоцвѣтный, Словно малый огонёкъ.

Драгоцѣнную добычу Я проворно ухватиль, Жизнью дышущее пламя На письмо я положиль:

Все узналь я: мнѣ открылся Тайный смысль немногихь словь.. О, хвала тебѣ во вѣки, Свѣточь маленькихь луговъ!

Не простое украшенье Ты природы и весны, Нътъ, ты лучъ привый солнца, Къ намъ упавшій съ вышины!

И за тъмъ ночной порою По лугамъ летаешь ты, Чтобъ шушукали, любились Межь собой во тъмъ цвъты.

Все завидуеть, мой свѣточь, Неземной твоей красѣ: Драгоцѣнные металлы, Камни радужные всѣ.

Какъ начнуть свой танець нимфы На лугу, въ ночную тишь: Ты на чёлахъ ихъ звѣздою Лучезарною горишь.

Спящей ты земли зеница, День, пграющій въ ночи! Вѣчно буду, милый свѣточь, Я любить твои лучи!

Отогрѣлъ мое ты сердце На живомъ своемъ огнѣ, Утишилъ и успокоилъ Бури страстныя во мнѣ...

Н. БЕРГЪ.

## А. КАЧИЧЪ-МЮШИЧЪ.

Андрей Качичъ-Міошичъ, потомокъ княжеской фамилін далматинскаго поморья, родился въ 1690 году въ приморской деревит Бристь, въ Далмацін. Первоначальное восшитаніе свое получиль онь въ Заострогскомъ монастырь, нодъ руководствомъ учонаго францисканскаго монаха, Луки Томашевича, послѣ чего, по желанію своихъродителей, постригся въ монахи того же монастыря, имъя всего шестнадцать лътъ. Затъмъ, для довершенія своего образованія, тідиль два раза въ Буду (Пештъ), гдъ прошолъ съ полнымъ усибхомъ курсъ философін и богословія. Свою философію, которая не шла дальше францисканскихъ образцовь, онъ изложиль въ латинскомъ сочиненін съ диннымь заглавіемь, за что получиль мъсто профессора въ Мокарскомъ монастыръ. Онъ перевель потомъ пять книгъ Моисеевыхъ п насколько пророчества, изданных ва 1760 году подъ заглавіемъ «Кораблица»; наконець обратился къ изученію славянской народной поэзіи, любовь къ-которой свято сохранялась у дубровницкихъ писателей, не смотря на чужое інтературное вліяніе. Это чувство къ народно-поэтическому содержанію, не заглушонное книжными вліяніями, сказывалось и у другихъ далматинскихъ поэтовъ, но ни у кого такъ сильно, какъ у Качича. Бывши много лътъ напскимъ легатомъ въ Далмаціи, Боснъ и Герцеговинъ, онъ воспользовался своими путешествіями по этимъ краямъ, чтобы собирать народныя преданія, древнія рукописи и другіе историческіе памятники. Онъ собраль все это въ книгу и всенъ, подъ названіемъ «Razgovor ugodni naroda slovinskoga», которая пользуется огромною и заслуженною извъстностью. Книга Качича имъла до 1851 года двънадцать изданій (въ Венеціи, Дубровникъ, Заръ, Вънъ, Загребъ и другихъ): такого успъха не нибло ни одно произведение далматинской поэзіп. Національныя преданія еще никогда не являлись передъ народомъ въ такой привлекательной и поэтической формъ. Поэтому не удивительно, что пъсни Качича перешли цалнкомъвъ народную-массу: Качичъ скончался въ 1760 году въ Заострогскомъ монастыра, гда провель последніе годы своей деятельной и полезной жизни, семидесяти лътъ отъ роду. Въ 1860 году южные славяне всюду отпраздновали его стольт-

eneros de Bay our

## милошъ обиличъ и вукъ бранковичъ.

Чудо-розы расцвѣтаютъ Въ бѣлыхъ Лазаря чертогахъ; Но которая румянѣй И свѣжѣй— ни кто не знаетъ.

Нѣтъ, не розы то алѣютъ — Это дочери-невѣсты, Гордость Лазаря-героя, Славной Сербін владыки.

Выдаетъ царь Лазарь за-мужъ Дочерей своихъ пригожихъ: Вукасаву — за героя, За Обилича Милоша,

Непаглядную Милицу За султана Баязета, А за Бранковича Вука Выдаеть онъ прелесть-Мару,

А Елену выдаеть онъ За боярина-сосъда, Черноевича Георга, Что быль въ Зетъ воеводой.

Мало времени минуло — Три сестры сошлися снова; Не пришла одна Милица: Не пустиль ее властитель.

Сестры встрѣтились привѣтно, Но поссорилися скоро, Потому-что захотѣлось Каждой мужемь похвалиться.

Говорить краса-супруга Черноевича Георга: «Нѣту равнаго на свѣтѣ Черноевичу Георгу!»

Ей въ отвътъ на это Мара: «Мать такого не рожала Полководца и героя, Какъ мой Бранковичь могучій!»

Засмѣялась Вукасава, Свѣтъ-душа жена Милоша, Засмѣялась и сказала: «Вы не ссортесь попустому! «Не хвалите, сёстры, Вука — Не герой онъ; не хвалите Черноевича Георга — Не герой онъ отъ героя;

«Но Милоша выхваляйте, Славу Новаго Базара; Онъ герой и отъ героя, Мать его — Герцеговина!»

Разобидилася Мара И ударила такъ сильно Молодую Вукасаву, Что та кровью облилася.

Побѣжала Вукасава, Плача, въ бѣлыя палаты, Плачемъ мужа приманила — И такъ мужу говорила:

«Если бъ зналъ ты, какъ позоритъ Честь твою супруга Вука: Не героемъ отъ героя— Подлымъ трусомъ обзываетъ.

«Говоритъ, что не посмѣешь Ты сойтись съ ея супругомъ Въ честной битвѣ, въ поединкѣ, Потому-что не герой ты.»

Не понравились Милошу Эти рѣчп: онъ проворно Вышель, сѣлъ на вороного И поѣхалъ прямо къ Вуку:

«Другь мой Бранковичь! сегодня Ты со мной сразиться должень, Что бы могь увидёть каждый Въ комъ изъ насъ геройства больше.»

Вуку только оставалось Выйдти, сёсть на вороного И сразиться въ чистомъ полё Съ своякомъ своимъ Мидошемъ.

Сшиблись копьями стальными — Копья въ щены разлетѣлись; Сабли острыя сверкнули, Но и сабли изломались; Загрем'яли шестоперы — И они не устояли, Но Милошу удалося Сбросить Вука съ вороного.

И сказалъ Милошъ Обиличъ: «Вукъ, теперь иди хвалиться Предъ своей супругой върной, Что Милошъ тебя боится.

«Я бы въ чорныя одежды Могъ одёть твою супругу, Но я зла въ душё не крою; Только помни — не хвалися!»

Мало времени минуло — Поднялись злодён-турки; Самъ Муратъ предъними ёдетъ; Города и села грабитъ.

Лазарь войско собираеть, Собираеть для отнора; Шлетъ гонцовъ за храбрымъ Вукомъ, За Обиличемъ Милошемъ.

Пышный пиръ устроилъ Лазарь, Пригласилъ князей и бановъ, И сказалъ имъ, чуть замътилъ, Что вино заговорило:

«Знайте, выборные баны, И князья и воеводы, Что Милошъ Обиличъ завтра Поведетъ васъ противъ турокъ.

«О, его равно боятся И невърные и наши! Да начальствуеть онъ войскомъ, А подъ нимъ нашъ Вукъ могучій!»

Разгорѣлось сердце Вука, Ненавистника Милоша: Онъ на дворъ царя выводитъ И ему на ухо шепчетъ:

«Государь, напрасно войско Ты такое собираешь: Въдь Милошъ сторонникъ турокъ; Онъ измъну замышляетъ.»

barra da er archer be estene pirone um la ser la Kore de pra nero de posena establicare la compet disposena pontrare parte a competent archer establicare de la serie de la competent establicare de la competencia del competencia de la competencia de la competencia de la competencia del competencia del competencia de la competencia del competencia de la competencia del competencia del competencia del

Не сказаль ни слова Лазарь, Но за ужиномъ высоко Подпялъ чашу золотую, Зарыдалъ и тихо мольилъ:

«Пью не въ честь царей могучихъ, Пью здоровіе Милоша, Что предать меня задумалъ, Какъ Спасителя Іуда!»

Князь Милошъ клянется Богомъ, Вседержителемъ вселенной, Что не думалъ, что не мыслилъ Никогда онъ объ измѣнѣ.

И ушоль онь изь чертоговь Въ свой шатеръ золотоверхій, Гдѣ лиль слёзы до полночи, До зари молился Богу.

Но едва заря блеснула И денница показала Ликъ свой свътлый изъ за лъсу— Онъ ужь мчался въ станъ турецкій.

Молитъ турокъ онъ: «пустите Вы меня въ шатеръ къ султану: Войско Лазаря предать вамъ Вмѣстѣ съ Лазаремъ хочу я!»

Тѣ повърили Милошу.
И въ шатеръ его впустили.
Палъ Милошъ передъ султаномъ,
Обхватилъ его колъни,

Добыть ножь изъ подъ одежды
И ударить имъ Мурата
Прямо въ сердцѣ, вынуть саблю —
И давай крошить поганыхъ.

Но п турки не смутились — И Обиличъ былъ парубленъ. Что ты сдёлалъ, Вукъ-предатель! Что ты сдёлалъ, нечестивый!

Н. ГЕРБЕЛЬ.

Л. МУШИЦКІЙ.

Лукіанъ Мушицкій, архимандрить Шишатовецкій, потомъ епископъ Карловицкій и, вм'єст'є съ тъмъ, извъстный сербскій поэть, родился въ-1777 году въ Темеринъ, въ Бачкъ. Мушицкій есть одимизь самых знаменитых имень сербской литературы. При жизни онъ издаль тольконемногія нзъ своихъ стихотвореній, но и они уже доставили ему громкую изв'єстность въ средъ сербскаго народа. Опъ-имъль также значительное вліяніе на развитіе литературной предпріимчивости. Въ 1819 году онъ издалъ «Гласъ шишатовацкой арфы», въ 1821-«Гласъ народолюбца», отрывокъ изъ котораго помещенъ въ предлагаемомъ пзданін въ русскомъ переводь. Что же касается его одь, то они были собраны уже по его смерти п нанечатаны въ Новомъ-Садъ, въ 1838-1848 годахъ. «Мушицкій», говорить т. Пышинь, «произвель спльное впечатленіе и имель множество, впрочемь неудачныхъ подражателей: въ его талантъ впервые увидън истино поэтическую силу, направленную на сюжеты чисто національные. Мушицкій создаль въ сербской литературъ національную оду, прославлявшую языкъ, въру и героевъ Сербін, Въ языкъ его одъ сначала слышалось вліяніе славянской манеры, но потомъ онъ стремился дать ему болье народный колорить. Но вліяніе Мушицкаго совершалось въ ограниченныхъ предылахь: съ одной стороны его поэзія слишкомъ была привязана къ случайнымъ обстоятельствамь дня, съ другой она облекалась въ классическія формы, которыя хотя и удавались автору, но во всякомъ случав не были лучшей формой для сербской поэзіп.» Мушицкій скончался въ 1837 году въ санъ епископа. Для заключенія считаемь не лишпимъ прибавить, что языкъ поэтическихъ произведеній Мушицкаго отличался необыкновенной чистотою и постоянно чуждался всякой посторонней примъси, чъмъ грашать многіе изъ современныхъ сербскихъ поэтовъ. По этому языкъ Мушицкаго гораздо менье отличается отъ русскаго языка, чымь произведенія послідующих поэтовъ. Для нагляднаго доказательства справедливости нашихъ словъ, помъщаемъ здъсь — texte en regard стихотвореніе Мушицкаго («Къ моей лиръ»)въ подлинникъ и подстрочный переводъ его на русскій языкъ. Мен мен су

Дней радостныхъ, печальныхъ Сопутинца моя, 
Днесь, лира, даре выгинихъ, 
Лекарства лій твоя! 
Течетъ день майскій нено 
Надъ Новымъ-Садомъ днесь, 
Надъ Карловцами равно: 
Людъ радостенъ имъ весь. 
Надъ Шишатовцемъ облакъ, 
Сгустився, чернъ грозитъ 
Лозамъ, страшить слабъ класакъ,

Громъ древо близь разитъ. Не азъ страшусь съ тобою Содруженице моя; Держа тебе рукою, Не безпокоенъ я. Терптнія желтзна Облекся во броню, Легко сношу вся тужна, И въ цёль мою смотрю. Въ какую цъль? Не въ тайну! Вип рода не летить Мой духъ. Избравъ полезну Вспых, къ ней детъть горить: Хранить языкъ и въру, Пъть сербско имя, духъ, Обычай, храбрость стару, Любовь взаимну встхъ; Творить добра толико Снародникомъ моимъ, Минерва, Фебъ елико Мив даша. Больше чимъ? Громъ аще мив на темя Падетъ-вънецъ сплетутъ На тоже музы, имя До неба вознесутъ.

Дней радостных в, печальных в Сопутница моя, О, лира, дарт высокій, Пусть льется плоснь твоя! Течеть день майскій ясно Надъ Новымъ-Садомъ здюсь, Надъ Карловцами тоже: Людъ радостенъ имъ весь. Надъ Шишатовцемъ туча Сгустилась—и грозитъ Лозамъ, пугаетъ колосъ,

Громъ дерево разитъ. Я не страшусь съ тобою, Сопутница моя; Держа тебя рукою, Не безпокоюсь я. Жельзнаго терпьпыя Облекшись во броню, Легко сношу вст быды, Ha ц $\pm$ ль мою смотрю. Какую цаль? -- не тайна! Къ чунсимъ не полетить Мойдухъ. Летьть онг късвъту Желаніем горить: Хранить языкъ и въру, Пъть пролитую кровь, Обычан народа, Взаимную любовь; Творить добра настолько Соотчичамь и всымь, На сколько Фебъ, Минерва Мит дали. Больше чтмъ? Когда мит громъ на темя Падеть - вънецъ сплетутъ Мию сестры музы, имя На небо вознесутъ.

## голосъ патріота.

Масса принимаетъ свътъ образованья Также, какъ и всякій человъкъ отдъльно. Отдадимъ народу трудъ нашъ, наши силы: Міръ съ него не сводить глазъ своихъ нытливыхъ. Нъту большей славы, какъ служить народу -Воздвигать живые памятники въ крав! Время сокрушаетъ мраморъ обелисковъ, Но не честь, не имя — гордость человъка. Почести, богатство на землѣ не крѣнки, Доброе же имя въчно, какъ природа. Доброта, правдивость, мужество и чувство Насъ влекутъ сильнее, чемъ слова сухія, Въ міръ невозмутимый свътлыхъ идеаловъ, Гдв все такъ высоко, чисто и прекрасно. Для потомства имя славное въ исторьи — Крикій столбывы несчастый, свитлый лучывом раки, Върная опора въ битвъ со страстями: Тѣ, что слабы духомъ, требуютъ поддержки. Мы тому примфры видимъ предъ собою, А въ скрижаляхъ міра нѣту имъ и счёта. Стадо лишь замыслить отвратить невзгоду,

Геній зла ужь гасить мысль о томъ заране. О, вожди народа! доблестные судьи! Бдите — будеть меньше зла на бъломъ свътъ. Вы — орудье трона свътлаго Олимиа! Разгоните тучи — мракъ и преступленья! Мечъ свой правосудный, мечъ господня гнъва Мощно тамъ сдружите, гдъ царюетъ злоба. Если жь будутъ благи и законъ, и люди, То откуда взяться мраку и порокамъ?

Н. Гервель.

# И. ХАДЖИЧЪ (СВЪТИЧЪ).

Иванъ Хаджичъ, болве извъстный подъ своимъ литературнымъ исевдонимомъ Милоша Свътича, родился въ 1799 тоду въ Сомборф; учился въ Карловцахъ; Пештъ и Вънъ; въ послъднихъ. двухъ-мѣстахъ изучаль право. Въ Пештъ, сойдись съ молодыми своими земляками, Хаджичъ еталь изучать сербскую народную поэзію и вскоръ сдълался одинмъ изъ самыхъ горячихъ ея ноклонинковъ, а въ 1825 году, вмёстё съ Мушицкимъ, Магарашевичемъ, Шафарикомъ и Петровичемъ, положилъ основание Сербской Матицы въ Пештъ, которая существуеть до-сихъ-поръ. Въ 1826 году Хаджичь получиль степень доктора правъ, черезъ четыре года назначенъ быль директоромъ Ново-Садской гимпазін, а въ 1831 году сяблань сенаторомь въ Новомъ-Садъ. Въ 1837 году онъ-былъ приглашонъ княземъ Милошемъ Обреновичемъ въ Бълградъ, для составленія судебнаго кодекса и преобразованія сербскихъ судовъ. По возвращени въ Новый Садъ, Хаджичъ былъ посланъ, въ 1842 году, на народный конгресъ въ Карловцы, а въ 1847 — на венгерскій сеймъ въ Пресбургъ. Въ 1848 году венгерское министерство предлагало ему мъсто члена совъта министерства юстиціи, но онъ его не приняль. Въ настоящее время Хаджичъ живетъ въ Новомъ-Садѣ на покоѣ, трудясь на нользу отечественной литературы.

Первымъ поэтическимъ произведеніемъ Хаджича былъ «Отвётъ молодого серба на голосъ шишатовацкой арфы», написанный имъ на двадцать второмъ году; въ 1827 году онъ перевелъ дидактическую поэму-Горація «De arte poëtica» и написалъ нёсколько оригинальныхъ стихотвореній; въ 1830—принялъ, по смерти Магарашевича, редакцію «Сербской Лётописи», издаваемой Сербской Матицей, основанію которой онъ

много содъйствоваль. Съ 1839 по 1844 годъ редактироваль альманахъ «Голубица», виходившій въ Бѣлградѣ, въ которомь, между-прочимъ, быль помѣщёнъ, въ 1842 году, его прекрасный стикотворный переводъ «Слова о полку Игоревѣ»; въ 1854 — перевель съ греческаго «Плачевное паденіе Нареграда», а въ 1858 — пздалъ свое послѣднее и едва ли не лучшее сочиненіе «Духъ сербскаго народа», куда вошло подробное описаніе пропсхаденія сербовъ и хорватовъ, ихъ вѣры, языка, письменности и правовъ. Полное собраніе сочиненій Хаджича («Дѣла Іована Хацича») было издано въ 1858 году.

## СТРАДАНІЯ СЕРБІИ.

hope men

Чу! отъ Босны громомъ ратнымъ
 Турки загремѣли;
За дружиной въ слѣдъ дружина;
Сабли, ружья — въ дѣлѣ.
Дрина слёзно, горько плачетъ,
Мачва тяжко дышетъ,
Ядаръ, Поцеръ, Шабацт — всѣхъ ихъ
Духъ войны колыщетъ.
Глянь въ оконце:
Гдѣ ты, солнце
Сербіи?

Съ Делиграда, Нѣготина
И Кладова — стоны,
И Морава злыхъ ударовъ
Ждетъ безъ обороны;
Къ Пѐткамъ буря подступила;
Вражьи силы люты;
Наступаютъ для Бѣлграда
Страшныя минуты.
Въ громы, въ грозы
Вноситъ слёзы
Сербія.

Сербы къ небу обратились:

Нѣтъ иной защиты!

Къ Богу громкія воззванья
Въ гулъ всеобщій сліты;

Вѣковѣчный камень лопнулъ;
Горе Русь зашибло:

Нѣтъ Москвы! Москва пропала —
Въ пламени погибла.

Кто, коль сможетъ,
Встать поможетъ
Сербіп?

Боленъ въ Тополѣ Георгій:
Онъ лежитъ въ постели,
Опустилъ свою десницу —
Турки одолѣли.

Нѣту доблестваго Вѐлька —
Праваго крыла нѣтъ!
Буря выперла илотину
И все въ бездну тянетъ.
Бичъ несется,
Цѣпь куется
Сербіп!

Вила хвораго героя
Зѣльями врачуетъ:
Тщетно! Сербія склонилась
И опасность чуетъ.
Вождь-Георгій, что, бывало,
Насъ водиль на-славу —
Тамъ — за Савой! старды, дѣти —
Все ушло за Саву!
Головы нѣтъ:
Сердце гинетъ
Сербіи!

Мать безъ сына остается;
Слёзы льётъ родная,
Къ царскимъ сербамъ, что за Савой,
Горестно взывая:
«Вы примите мое чадо
Милое! примите!
Вы винцомъ его напойте!
Хлъбцемъ накормите!
Мать хоть тужитъ
Сербии!»

Ахъ, когда то вновь на серба
Око Божье взглянетъ
И съ румяною зарею
Свътлый день настанетъ,
Честный крестъ намъ возсілетъ
И благосердечный
Сербъ-юнакъ, пройдя сквозь муки,
Взыдетъ къ славъ въчной!
Крестъ — ограда
Ваша, чада
Сербіи.

В. Бенедиктовъ.

# И. ПОПОВИЧЪ.

Иванъ Поповичъ родился въ 1806 году въ Вершив, въ Банатв. Онъ пачаль свою литературную деятельность еще семнадцатилетнимъ юношей и такимъ образомъ написать еще въ молодости множество драмь, которыя дали матеріаль для сербской сцены. Въ начал'в тридцатыхъ годовъ онъ быль приглашонь тогдашнимъ правителемъ Сербін, Милошемъ Обреновичемъ, вифстф съ другими учоными и литераторами, переселиться въ. Белградъ, съ целью — поднять нравственный уровень сербскаго княжества, толькочто освободившагося изъ-подъ турецкаго владычества. Поповичь изъявиль свое согласіе и, чи мало не медля, перевхаль въ Бълградъ Здъсь онъ выказаль деятельность ноистине изумительную: онъ снабжаль театръ драмами и комедіями, • устранвалъ учоныя и литературныя общества, говориль рёчи, издаваль популярныя книги, инсаль стихи на разные торжественные случан и т. д. Лучшими изъ драматическихъ его произведеній Ложно назвать: драмы «Святославъ и Милева» и «Гајдукъ», трагедін — «Милошъ Обиличъ» п «Несчастный бракъ» и комедін — «Женитьба и выдаванье», «Скряга» и «Злая жена». Драмы Поповича давались въ Бълградъ, Крагуевцъ и Шабацъ, и правились своей публикъ, въ чемъ нъть ничего удивительнаго, такъ-какъ сюкеты ихъ почти всегда брались изъ сербской исторін и сербской жизни: онъ дъйствовали на національное чувство и развивали его, тъмъ болье, что Поповичь умъль придавать имъ сценическій эффекть.

Стараніями Поновича основано было, въ 1841 году, въ Бѣлградѣ, Дружство Србске Словесности и музей. Учрежденіе Дружства, въ которомъ соединялись всѣ извѣстные писатели сербскато княжества, имѣло пѣлью обработку языка и распространеніе знаній въ народѣ. Въ 1847 году оно на фло издавать журналъ «Гласникъ», въ которомъ, заключается не мало матеріаловъ по сербской исторіи и старой литературѣ; въ 1850 году оно раздѣлилось на пять спеціальныхъ отдѣленій; наконецъ оно стало издавать и книги для народа. Поповичъ умеръ въ 1856 году.

#### пъсня на косовомъ полъ.

Призренъ гдѣ нашъ? славный градъ? Царскія палаты? Улетёль Душановь вёкь,
Будто сонь крылатый!
Здёсь пришоль всему конець,
Мпновала слава;
Гдё стояли города,
Выросла дубрава.

О Косово чорно поле, лютый недругъ сербскій! Для кого, скажи Косово, весело ты, ясно? Ты весною каждой, правда, поле оживаешь, Но и туть для взоровъ серба мрачно ты и дико Влагу ръкъ твоихъ порою выпиваетъ солнце, А когда и кто осушитъ нашихъ слёзъ потоки?

> Но и тамъ, и здёсь гремять Грозпые перуны И Богъ-въсть катится какъ Колесо фортуны. Смертный! о грядущемъ ты Ничего не знаешь: Что сегодня пріобраль, Завтра потеряешь! Сербскихъ доблестныхъ царей Гдѣ тенерь побѣды? Непробуднымъ, вѣчпымъ сномъ Сиять отцы и дѣды. Въ пъсняхъ только ихъ дъла Громко прозвучали, Чтобъ еще прибавить намъ Горя и печали!

О студеная Ситница! укатила ты куда-то Ясны волны, что смотрёди, какъ Немань съ врагами бился.

О Ситница! помутились, побагровёли тё волны, Какъ легли тутъ на Косове наши витязи и рати. Но свой ликъ окровавленный ты весною омываешь, Кто же намъ омоетъ язвы тяжко-раненаго сердца?

Что река среди луговъ Мчится на просторе И, притоками полна,
Тонетъ въ бурномъ море:
Такъ бежитъ и наша жизнь,
Тоже въ ней волненье,
Если счастье и мелькиетъ —
То лишь на мгновенье!

Н. БЕРГЪ.

С. ВРАЗЪ.

Corchiner.

Man Tidel openher. Станко Вразъ, одинъ изъ лучшихъ хорватскихъ поэтовъ періода иллирскаго движенія, родился въ 1810 году въ Штиріи. Опъ первый изъ западныхъ краницевъ вступилъ въ Илипрское Общество. Начиная съ 1835 года; на страницахъ «Денницы» стали появляться его лирическія стихотворенія, съ самаго начала обратившія на себя общее. внимание токо задушевностью и страстностью, которыя такъ правятся восторженной молодежь. Но причина усибха Враза заключалась не въ одной страстности его произведеній, а также и въ томъ, что онъ быль основательно знакомъ съ законами эстетики и вводиль въ хорватскую литературу всв лучшія формы новышей поэзін, что давало ему огромное преимущество передъ всеми другими хорватскими писателями: онъ даль хорватской словесности превосходные образцы балладъ, сонетовъ и пъсенъ. Въ 1840 году онъиздаль собраніе своихъ стихотвореній, исполненныхъ самаго горячаго сочувствія къ славянскому дёлу; затёмъ, въ 1841 году, вышло другое собраніе его стихотвореній подъ заглавіемъ «Голоса изъ жеровинской дубровы», а въ 1845 году третіе и посл'яднее — «Гусли и Тамбура». Кром'в того, онъ издаль прекрасный сборцикъ словенскихъ народнихъ пъсенъ и оставилъ послъсебя върукописи нѣсколько переводовъ изъ Байрона, которые, пройдя черезъ много рукъ, достались наконецъ Иллирской Матицъ, которая ихъ хочеть издать. Вразь умерь въ-1851 году.

#### мой вънокъ.

Лишь мой духъ съ себя оковы сбросить, Утомясь безплодною борьбой — Обо мит холодный свтть не спросить, Ни втика на новый гробъ не бросить, Не почтить ружейною пальбой.

Жизнь! дары твон — обманъ трескучій: Горекъ плодъ и безуханенъ цвѣтъ; Лавръ вѣнка такой же тернъ колючій; Свѣтъ наукъ — огонь палящій, жгучій... Для живыхъ покоя въ жизни нѣтъ.

Только тамъ иные дни настануть! Смолкнетъ шумъ житейской суеты, Другъ и врагъ глумиться перестанутъ, И меня коварно не обмануть Сны мон любимые, мечты.

Цёнь глухихъ страданій перервется; Только тамъ тревогамъ всёмъ конецъ... И на крестъ живой вёнокъ взовьется— Не вёнокъ, что кровью достается, А любви, святой любви вёнецъ.

Ты, любовь, одна отрада паша! Ты одна памъ къ раю кажешь путь. Мит съ тобой казалась юность краше; Лишь съ тобой вся жизнь светлеть наша... Ты и тамъ страдальца не забудь!

Здѣсь въ тиши вечерней безмятежной Насъ съ тобой скрывалъ зеленый боръ, Сторожилъ нашъ шопотъ страстний, нѣжный, Поцалуй беззвучный, непзбѣжный — Двухъ сердецъ безмолвный договоръ.

Ужь пора! прости, моя подруга! Сонъ любви и гробъ мой посётить. Ты не плачь о ранией смерти друга: Тёнь его изъ ангельскаго круга Въ міръ живыхъ, къ тебѣ, мой другъ, слетить.

Вамъ, друзья народной нашей славы, Мой привътъ послъдній будеть — вамъ! Стойте лишь по прежнему за правыхъ . Не страшась гопителей лукавыхъ — И вънцы васъ ожидаютъ тамъ!

Часъ насталь!... чу! падають оковы; Я усну въ могилѣ паконецъ; И въ тиши могили той суровой Не смутить меня вѣнокъ лавровый: Для меня любовь моя — вѣнецъ.

М. Петровскій.

# Д. ДЕМЕТЕРЪ.

Димитрій Деметерь родился въ 1811 году въ Загребѣ, отъ греческихъ родителей, переселившихся въ Хорватію изъ Македоніи. Окончивъ гимназическій курсь въ Загребѣ и прослушавъ послѣ того курсъ философіи въ Градцѣ, молодой Деметеръ сталь изучать медиципу, сначала въ

Вень, а потомъ въ Падув, тдв въ 1836 году и получиль докторскій дипломь. Въ хорватской литературъ имя Деметера пользуется большою извъстностью; особенно цънятся его-драматическія произведенія, вышедшія въ свёть въ 1838 и 1844 годахъ, подъ названіемъ «Драматическіе Опыты», и заключающія въ себъ двъ драмы, «Любовь и долгъ» и «Кровавая месть», и историческую трагедію «Теута». Съ 1839 года Деметеръ, въ теченіи и всколькихъ леть, быль редакторомъ журнала «Денница», въ которомъ помъстиль многія изъ своихъ сочиненій. Въ журналь «Коло» пометне его большая лирико-эническая поэма въ тринадцати пъсняхъ «Гробницкое поле». Кромъ того, онъ перевель на хорватскій языкь ньсколько пьесъ для народнаго театра, а въ альманахѣ «Искра» помѣстилъ нѣсколько народныхъ греческихъ пъсенъ, переведенныхъ имъ на хорватскій языкъ и следующія четыре оригинальныя новъсти: «Іова и Неда», «Возстаніе», «Отецъ и сынъ» и «Одна ночь». Въ 1849 году онъ состояль членомь коммиссіи для составленія славянской юридической и политической терминологін и переводчикомъ въ банскомъ правленіи, а въ 1856 году назначенъ редакторомъ оффиціальныхъ загребскихъ «Народныхъ Новинъ». <del>Издан-</del> ный имъ въ 1861 году хорватскій переводъ/сочиненій бана Елашича — есть послёдній трудъ Деметера на пользу родной литературы.

1.

#### ЦАРЬ МАТІАСЪ.

Въ подземельи царь-владыка Матіасъ, надежда наша, За столомъ сидитъ грапитнымъ; Передъ нимъ пустая чаша.

Вкругъ него сидитъ дружина — Дубы выдринской дубровы; Но ихъ лица страшно блёдны, Страшно блёдны и суровы.

Въ полночь — только встрепенутся Эти каменные люди И начнутъ точить оружье О закованныя груди —

Царь встаеть, гремя бронею, Грозный мечь свой обнажаеть, Льётъ вино въ завѣтный кубокъ И тотъ кубокъ осущаетъ.

Но едва промчится полночь — Въ подземельи тихо снова: Царь и воины съдые Смотрятъ въ землю — и ни слова.

Такъ — пока вокругъ гранита Борода царя съдова Девять разъ не обовьётся — Въ полночь пить онъ будетъ снова.

Матіасъ послѣдней ночи Териѣливо ожидаетъ, Чтобы въ бой идти, гдѣ Слава Кровь святую проливаетъ.

Только липа будеть видёть Эту битву роковую, Гдё бойцы сражаться будуть За отчизну дорогую.

О, тогда пришелецъ дерзкій Поппрать ее не будетъ, И славянская отчизна Всѣ несчастья позабудетъ!

Если въ полночь подъ землею Вамъ послышится движенье — Знайте — это царь-владыка Собирается въ сраженье.

Н. Гербель.

---

## изъ поэмы «гровницкое поле».

Птица вольно рѣетъ въ полѣ, Вольно бродитъ звѣрь въ лѣсу... Только я одинъ въ неволѣ, Иго чуждое несу! Кто за волю пасть не хочетъ, Въ томъ не наша кровь клокочетъ!

Предки правили вселенной, Смѣло ихъ звучала рѣчь — И дерзну ль я, рабъ презрѣнный, Той святыней пренебречь?

Crestrated appending to the wings

Crestra come, no proses parament

Consider come, no proses parament

Consider a service of the service

Consider a service of the servic

Нѣтъ, кто пасть за рѣчь не хочетъ, Въ томъ не наша кровь клокочетъ!

Не поддамся чуждой сплѣ, Съть убыю дѣтей, жену: Лучше видѣть ихъ въ могилѣ, Чѣмъ въ окрвахъ и въ плѣну. Кто свершить того не хочетъ, Въ томъ не наша кровь клокочетъ!

Стибну самъ, но кровъ родимый, Кровъ отцовскій подожгу, Чтобы въ хижинѣ любимой Не хозяйничать врагу! Кто свершить того не хочетъ, Въ томъ не наша кровь клокочетъ!

M. HETPOBERIÜ.

ПЕТРЪ И ПЕТРОВИЧЪ НЕГОШЪ.

(1813 + 1851) Петръ II Петровичъ Негошъ родился 1-го ноября 1813 года въ селъ Гераковичахъвъ Черногоріи. Имя данное ему при крещеніи было -Радивой; имя же Петра онъ полуниль при вступленін въ монашество. По смерти черногорскаго владыки Петра I, въ 1830 году, Петръ Петровичъ былъ избранъ на его мъсто, иодъ именемъ Петра II, а въ 1833 году былъ посвященъ въ Петербургъ въ санъ епискона. Получивъ свое образование подъ руководствомъ сербскаго поэта Симона Милутиновича въ Цетинъй, Петръ Петровичъ не вступалъ потомъ ни въ какое высшее училищъ, что не помъшало ему изучить основательно языки русскій, французскій, намецкій и итальянскій и занять едвали пе самое видное мъсто въ сербской литературъ. Ему обязана Черногорія первыми начатками распространенія образованія въ народь: онъ основаль нъсколько школь и завель типографію въ Цетинь въ которой напечатаны первыя его поэтическія произведенія, а также сочиненія тамошнихъ сербскихъ дъятелей: Милутиновича, Малаковича и Караджича. Эти первыя произведенія Петра II были следующія: «Цетинскій Пустынникъ», «Лекарство отъ турецкой злобы» и «Молитва черпогорца къ Богу». Что же касается его большихъ поэмъ «Лучь микрокосма», «Сербское Зеркало», «Горскій вѣнецъ», «Башня Дюришича», «Вышка Алексича» и «Самозвапецъ Степанъ Малый», до они были

напечатаны въ Вълградъ, Вънъ и Тріестъ, такъкакъ въ это время всиыхнула война съ турками и
весь шрифтъ цетинской типографіи былъ перелитъ въ пули. Послъднимъ его поэтическимъ
произведеніемъ была поэма «Слободіада», напечатанная въ 1857 году, уже послъ смерти владыки, его любимцемъ, поэтомъ Любомиромъ Ненадовичемъ въ Землинъ. Петръ Петровичъ много
путешествовалъ по Италіи и жилъ въ Неаполъ,
Римъ и Венеціи; въ этомъ послъднемъ городъ
онъ собиралъ въ тамошнемъ архивъ историческіе матеріалы для своихъ сочиненій, именно
для исторіи самозванца Степана Малаго. Владыко-умеръ 18 декабря 1851 года.

изъ поэмы «горскій вънецъ».

1:--

## ЧЕРНОГОРСКІЙ ХОРОВОДЪ.

Богъ ополчился на сербское племя! Много гръховъ накопилось на царствъ! Наши цари отвратились отъ правды, Стали враждебно глядёть другь на друга, Стали другь друга преследовать злобно; Худо владёли и правили царствомъ; Разумъ отбросили, глупость призвали; Върные слуги имъ стали не върны — Царскою кровью себя запятнали. Знатные — будь опи прокляты Богомъ! — Сербское царство разъяли на части, Сербскую силу пустили на вътеръ; Знатные — самый ихъ следъ да изчезнеть! — Въ царствъ посъяли съмя раздора И отравили имъ сербское племя; Знатные — подлыя, злыя кукушки! — Продали насъ, измѣнили народу. Вечеръ косовскій, будь проклять на-вѣки! Бранковичъ — подлое, гнусное имя — Такъ развѣ служатъ отчизвѣ, народу? Такъ развѣ цѣнится честь и свобода? Милошъ! кто можетъ тебъ не дивиться? Доблести воннской славная жертва! Вогъ ополчился на сербское племя: Въ царство вползла семпглавая гидра — Сербскую Землю начасти разъяла. Но па развалинахъ славнаго царства Вспыхнула ярко милошева правда И увѣнчалися вѣчною славой Два побратима героя Милоша,

Ливное идемя могучаго Юга. Сербское имя погибло, пропало; Много потурчилось — в вру забыло; Пусть молоко, ихъ вскормившее въ детстве, Проклято будеть отъ нынѣ до вѣка! Что не погибло подъ саблей турецкой, Что дорожило отцовскою в фрой, Что не хотвло позорной неволи, То убъжало въ завътныя горы, Чтобъ защищать православную в ру, Чтобъ охранять дорогую свободу. Эти бойцы — были лучшіе люди! Добрые молодцы, словно тъ звъзды, Что надъ горами надъ нашими блещуть, Въ битвахъ кровавыхъ всв нали со славой, Пали за честь, за свободу, за имя. Память о нихъ сохранили намъ гусли — Звономъ своимъ утирають намъ слёзы. Если завътныя наши твердыни Стали гробницею силы турецкой, То отъ чего же теперь наши горы Не оглашаются громомъ оружья, Громомъ оружья, вопиственнымъ кликомъ? Или земля безъ главы спрответь? Нѣтъ, примирилися овцы съ волками, Кръпко сдружилися съ турками сербы; Въ сердцъ отчизны, на полъ Цетинскомъ, Слышится годосъ муллы-муэдзина; Левъ благородный задохся отъ смрада; Вѣтеръ разнесъ черногорскую славу II позабыли сыны Черногорья Кресть православный, трехперстный, господень!

2.

## чевское поле.

Чевское поле — гнѣздо псполиновъ, Мѣсто кровавыхъ, геройскихъ побоищъ — Сколько ты помнишь сраженій жестокихъ! Сколько супругъ, матерей неутѣшныхъ Ввергло ты въ вѣчное, лютое горе! Силошь ты покрыто людскими костями, Облито сплошь человѣческой кровью! Съ Видова дня непрестанно ты кормишь Сѣрыхъ волковъ человѣческимъ мясомъ, Конскими трупами вороновъ чорныхъ. Страшно когда-то, о Чевское поле, Было глядѣть на тебя человѣку! Дымъ покрывалъ тебя чорный; сто тысячь Турокъ тебя покрывали, какъ тучей;

Пушки съ зари до зари грохотали;
Тысячи витязей — славныхъ героевъ —
Кликомъ побъднымъ тебя оглашали;
Тысячи вороновъ каркали жадно,
Глядя съ высотъ на равнину. Когда же 
Вечеръ спустился и мъсяцъ двурогій
Всилылъ, озаряя кровавое поле,
Стали ворочать мы вражіе труны —
И не могли сосчитать всѣхъ убитыхъ.

...3

#### "ПВРВДЪ ЦЕРКОВЬЮ.

Владыко Данило стоить передь пылаюшимь костромь. Входить Вукь Мандушичь. Взглядь его непривътливь; длинные усы падають на изрубленныя и пробитыя пулями латы; въ рукахь у него перебитое пулей ружье. Не сказавъ ни кому ни слова, онъ садится возлъ костра. Владико глядить на него съ удивленіемъ.

#### владыко данило.

Вукъ, что съ троою? глаза твои блещутъ! Вижу, что ты возвращаешься съ битвы, Гдѣ надъ тобою витала опасность. Богъ одипъ знаетъ, да ты — возвратится ль Кто-нибудь въ горы изъ этого боя! Вѣдь безъ насилія ружья и/латы Не сокрушаются, крытыя сталью!

## вукъ мандушичъ.

Въ день наканунъ святого Стефана Въ домъ прибъжала ко мнѣ молодая — Та воть, которую выдали льтомъ Замужъ въ Штитары — пришла и сказала: «Сборщики-турки забрались въ Штитары: Подать хотять собпрать басурмане.» Взяль я съ собой иять десять черногорцевъ И посившиль съ удальцами въ Штитары, Чтобъ неребить этихъ нехристей жадныхъ. Слышутся выстрёлы: турки должно-быть -Думаю я — пробираются въ горы, Турки должно-быть напали на нашихъ. Прямо на выстреды мы побежали — И набъжали на лютое горе: Двёсти неистовыхъ сборщиковъ-турокъ (Все ренегаты, все исы арнауты)

Силятся взлъзть на высокую башню, Башню Радуна, въ которой хозяннъ Самь защищается съ върной женою, Соколомъ яснымъ, прекрасной Любицей. Ружья она заряжаеть для мужа; Мужъ изъ окна своей башни стреляетъ И ужь сразиль семерыхь арнаутовь. Но и надъ пимъ ужь погибель витаетъ: Турки приносять солому и хворость, Кучей кладуть ихъ вкругь башип высокой И зажигають тоть хворость сь соломой. Пламя поднялось до самаго неба, Пышеть и близится къ башит Радуна; Но опъ оттуда струдять продолжаеть; Громко при этомъ доёть опъ о Бав, Вукоть, Драшкь, геров Новакь, Вукахъ двоихъ, изъ села Терминахи, И призываеть живыхъ и умершихъ, И, усмёхаяся, смотрить безстрашно Въ грозныя очи погибельной смерти. Чуть мы завидёли башню Радуна, Чорное горе сердца намъ стеснило. Бросились мы на поганыхъ на турокъ, Путь проложили межь труповъ, и только Вывесть успъли Радуна изъ башни -Башня шатнулась и рухнула съ трескомъ. Скоро и Джеко пришолъ къ намъ на помощь; Вивств ударили мы на невврныхъ, Выбили ихъ изъ деревни — и гпали Вплодь до Катаро, до Лешкова поля. Много невфриыхъ легло въ этой битвф; Мив же, горячая пуля пробила Крѣпкія латы мон, а послѣдній Выстрёль турецкій пробиль мий винтовку, Что я держаль предъ собой — и куда же? — Въ самое дуло ударила пуля! Лучше бъ мий отняли правую руку! Жаль мив ее, какъ родимаго брата, Жаль, какъ родного, любимаго сына! Это была золотая винтовка: Върная смерть вылетала изъ дула. Въкъ я не чистиль ее, а сіяла Зеркаломъ яснымъ она постоянно. Я бы мою дорогую винтовку Сразу узналь середь тысячи ружей. Храбрый владыко! пришоль къ тебъ съ просьбой: За моремъ всякихъ искусниковъ много: Пусть починили бы тамъ мнв винтовку.

владыко данило.

Вукъ, подними-ка усы свои лучше -

Дай разглядьть миж твой панцырь жельзный, Дай сосчитать миж рубцы боевые, Вражія пули, заствиня въ бляхахъ. Какъ мертвеца не подпять изъ могилы, Такъ не исправить пробитой впитовки. Слава Творцу, что ты живъ и не рапенъ! Что жь до внитовки — получишь другую. Въ мощныхъ рукахъ съдоусаго Вука Всякая сталь хороша и смертельпа.

(Даетъ Вуку Мандушичу новое ружье.)

Н. Гербель.

## А. НЪМЧИЧЪ.

Антопъ Нъмчичь кого-славянскій писатель, родилея въ 1813 году въ Сегентъ, въ Венгріи, Это быль одинь изъ самыхъ нылкихъ последователей Гая въ две илинрійскаго движенія. Онъ писаль миого, и помещаль свои стихотворенія и прозаическія статьи въ фазныхь хорватскихъ журналахъ. Въ 1845 году онъ издалъ евое путешествіе по Италін; въ 1848-напечаталь стихотворенія своего умершаго пріятеля Т. Блажка, подъ заглавіемъ: «Политическія пѣсни Т. Б.»; въ 1854 — появились въ журналѣ «Neven» описаніе его путешествія по Сербін, отрывокъ изъ романа «Людскія несчастья» и комедія «Пиръ безъ хлѣба». Послѣ Нѣмчича осталось много рукописей. Боговичь издаль собрание его сочиненій, съ біографіей автора. Нѣмчичь умерь въ 1859 году.

### РОДИНА.

Небеса надъ головою, Спне-море подо мпою, Я же, грустный, между ними, Между ними, голубыми, Думы сердца посвящаю Моему родному краю.

Чолнъ мой утлый, одинокій Мчится смёло въ край далекій; Тамъ все чуждо — не родное, Люди, нравы — все чужое, Все гнетёть — не то что дома, Гдё все мило, все знакомо.

Кто страны своей не любить, Мысль о кровныхъ не голубить, Въ томъ погасъ священний пламень — Вмѣсто сердца вложенъ камень... Солнце свѣтитъ, пламенѣетъ, Но мнѣ сердца не согрѣетъ.

Буря! чу! твой гимнъ побѣдный! Пощади челнокъ мой бѣдный! Если жь чолнъ мой разобьётся И съ нимъ жизнь моя порвётся, Ты, волна, снесп отчизнѣ Поцалуй мой, вмѣсто жизни!

Н. Гербель.

# И. МАЖУРАНИЧЪ.

Ивань Мажураничь, изваетный хорватскій поэть и одинь изъ самыхъ горячихъ приверженцевъ иллирійской илен па югь, родился въ 1813 году въ мъстечкъ Новомъ. Окончивъ гимназическій курсь и пройдя курсь философіи, Мажураничь выступиль, въ началь тридцатыхъ годовъ, на литературное поприще съ нѣсколькими стихотвореніями, написанными еще во время студенчества и напечатанными въ «Денницѣ». Затъмъ, въ 1841 году онъ издалъ, при содъйстви своего друга Узаревича, «Нѣмецко-иллирійскій Словарь»; въ 1844 - «Османа» Гундулича, при чемъ присочинилъ къ нему 14-ю и 15-ю пъсни, которыя были затеряны еще въ XVII стольтіи. Этими двумя ифсиями Мажураничъ положилъ основаніе своей будущей славы. Въ 1846 году была папечатана въ загребскомъ альманахъ «Искра» знаменитая его поэма «Смерть Измаилааги Ченгича», гдв она была напечатана по илмирски, т. е. латинскими буквами. Иванъ Суботичъ перепечаталь ее, въ 1853 году, въ Белграде, въ своемъ «Цветнике Сербской Словесности», по сербски — кирилловскими буквами; наконецъ, Ткалацъ издаль ее еще разъ въ 1859 году, въ Загребь, кирилловскими же буквами. Указываемъ на это, какъ на образчикъ сближенія враждебныхълитературъ, сербской и иллирійской, стремленіе къ которому начинаеть теперь проявляться съ объихъ сторонъ. Появленіе поэмы въ печати было встръчено самыми восторженными похвалами всего южно-славянскаго литературнаго міра. Вскорѣ молва о «Ченгичь-Агѣ» достигла и дру-

гихъ славянскихъ земель и всюду возбудила понятное любопытство. Поэма переведена па языки русскій (М. П. Петровскимъ и В. Г. Бенедиктовымъ), польскій (Коняратовичемъ-Сырокомлею) и чешскій (І. Коларомь). Первый изъ этихъ переводовъ номъщенъ въ нашемъ изданіи. Съ наступленіемъ бурнаго 1848 года, Мажураничъ издаль въ Карловцъ замъчательную брошюру на хорватскомъ и мадьярскомъ языкахъ, подъ заглавіемъ: «Хорватамъ-Мадьярамъ». Затімъ, онъ принималь дѣятельное участіе въ составленіи и отправленіи адреса на имя императора Франца-Іосифа, а въ следующемъ году, по усмирении мадьярскаго возстанія, находился въ числѣ депутатовъ отъ Хорватіи и Славоніи, ѣздившихъ въ Ввиу. Въ 1850 году онъ былъ сделанъ генеральнымъ прокураторомъ Хорватін и Славонін, а въ 1861 — канилеромъ хорватско-славонско-далматскимь. Эту важную должность Мажураничь занимаеть и въ настоящее время. 😁 🥕

СМЕРТЬ ИЗМАИЛА-АГИ-ЧЕНГИЧА.

11 0 3 M A.

1.

Сманлъ-ага \*) слугъ сзываетъ
Въ укрвиленъи сильномъ, въ Стольцѣ,
Въ глубинѣ Герпеговины:
«Гей! скорѣе выводите
Бердянъ, мною полоненныхъ
На студеной на Морачѣ. \*\*)
Пустъ придетъ сюда и Дуракъ,
Что совѣтовалъ мнѣ, шельма,
Всѣхъ ихъ выпустить изъ плѣна.
Влахи \*\*\*) люты, говорилъ онъ,
И отмстятъ мнѣ, будто, смертью
За погибель этихъ плѣныхъ:
Будто хищный волкъ боится
Исхудалой горной мыши!»

<sup>\*)</sup> Предлагаемый разеказы имветы историческую основу: Измаиль-ага Ченгичь быль убить дружиной дробияковы и черногорцевы вы 1840 году. Потомки его и теперы живуты вы Сараевы.

<sup>\*\*)</sup> Бердянами называють жителей брдо-горь въ съверовосточной части Черногорья, которая и называется Брда. — Ръка Морача, отличающаяся низкою температурой воды, впадаеть въ Скадрское озеро.

<sup>\*\*\*)</sup> Влахомъ турокъ называетъ каждаго христіанина въ Боснф/ Герцеговинъ и Черногоріи.

Побъжали тотчасъ слуги И плененныхъ притащили. На ногахъ у нихъ оковы, На рукахъ большія цёпи. Увидавъ ихъ, грозный ага Подаль знакь воламь тяжолымь --И воламъ и хищнымъ рысямъ — Палачамъ — и всъхъ плъненныхъ По-турецки награждаеть: Острый коль дарить юнакамь, Или коль, или веревку, Или саблю назначаетъ. «Вы дары мон по-братски Раздѣлите межь собою! Ихъ про васъ я, турокъ, приготовилъ, И про васъ, и про свободныхъ бердянъ: Что для васъ, то и для целой Берды.»

Ага подаль знакъ... но трудно ль Для бойца за христіанство Умпрать за кресть, за въру? Скрипнуль коль, вонзаясь въ мясо, Свистнуль ножь, палашь турецкій, Задрожаль и зашатался Перемёть между столбами, А не слышно воплей черногорцевъ: Хоть бы пискъ! хоть зубъ заскрежеталь бы! По полянь кровь уже бъжала — Хоть бы пискъ! хоть зубъ заскрежеталь бы! Ужь все поле трупами нокрылось — Хоть бы пискъ! хоть зубъ заскрежеталь бы! Лишь иной изъ нихъ воскликнеть: «Боже!» А другой прошенчеть: «Інсусе!» Такъ легко на-въкъ прощались съ свътомъ Умпрать привыкшіе героп. Кровь бъжить рекою по поляне. Молодежь турецкая глазбеть Съ любопытствомъ, съ тихимъ наслажденьемъ На мученья христіанъ поганыхъ; Старики же смотрять молча,

Старики же смотрять модча, Потому-что ожидають И себѣ такой же мести Отъ руки проклятыхъ влаховъ.

Мрачно смотрить лютый ага: Удивляется невольно Левъ могучій горной мышн. Отомстить юнаку невозможно, Если онъ не поддается страху. Погубиль юнаковъ столькихъ ага; Гибла плоть, но духъ былъ бодръ—не падалъ: Всѣ они предъ пимъ безъ страха пали.

Берегись того, кто можетъ Безъ тревоги свътъ оставить.

k. %... &...

Видить ага эту силу И въ груди ужь чуетъ холодъ; Словно жало ледяное Ледянымъ концомъ вонзилось Въ душу аги-господаря. Не отъ жалости ль къ юнакамъ, Такъ напрасно умерщвленнымъ? Турокъ жалости не знаетъ Къ христіанамъ. Не отъ страха ль? Не за голову ль бонтся? То въ душѣ его таптся. Иль не видишь, какъ желаетъ Храбрый воинъ пересилить Холодъ, отъ малѣйшей раны Пробъгающій по тълу? Посмотри, какъ гордо къ небу Голова его подъята, И чело свътло, и око Такъ и искрится; взгляни лишь Хоть на эту крѣпость тѣла: Зная силу за собою, Какъ оно спокойно страждетъ — И тогда скажи, ну есть ли Въ немъ хоть легкій признакъ страха? А теперь послушай рѣчи Аги къ цёлому собранью, Какъ онъ трусовъ укоряетъ: «Дуракъ, ты старикъ безмозглый, Что теперь? куда ты хочешь? Нътъ мышей въдь горныхъ больше. Въ горы? тамъ вѣдь много бердянъ; Въ поле? спустятся и въ поле.

Не уйдти тебѣ отъ нихъ живому!
Лучше бъ было къ облакамъ подняться:
Мышь грызетъ, но на землѣ вертится;
Лишь орелъ подъ небеса стремится...
И его на висѣлицу эту:
Пусть узнаетъ онъ за трусость илату.
Если гдѣ еще найдется турокъ,
Что боигся этихъ жалкихъ влаховъ,
Такъ п онъ поднимется туда же,
На добычу вороньямъ голоднымъ.»

Молча рабская прислуга Исполняетъ приказанье И свою добычу тащитъ.

«Амань, амань!» просить старець, И Новица, сынь Дурака, Тоже молить о пощадь: «Амань, амань!» восклицаеть. Ага смотрить лютымь звёремь И стоить какъ столиь, какъ камень. Лишь рукою знакь онь подаль — Старика какъ не бывало. Лишь «медеть!» старикъ промолвиль, Ужь палачъ накинуль петлю: Дуракъ вскрикнуль — все замолкло.

2.

Солнце скрылось, мѣсяцъ показался. Но кто тамъ въ ущелье изъ ущелья Крадется на западъ — къ Черногорью? Въ ночь бредетъ и днемъ лишь отдихаетъ. Онъ юнакомъ бравымъ былъ когда-то, А теперь ужь не юнакъ онъ больше, А тростникъ отъ вътерка дрожащій. Бросится ль змёя съ его дороги, Нли заяць изъ травы высокой -Онъ, когда-то бывшій злѣе змѣя, Струсить чуть ди не побольше зайца --И, бъдняжка, думаеть, что волка Повстрѣчаль, иль — что еще онаснъй — Что набрёль на бердскаго гайдука. Онъ боится, что какъ разъ погибнетъ, Прежде чёмъ до цёли онъ достигнетъ.

То гайдукъ, или шніонъ турецкій, Что слідить за стадомъ мягкорунныхъ, Иль воловъ тяжолыхъ, внторогихъ? Не гайдукъ онъ, не шніонъ турецкій, Онъ кавасъ надежный Ченгичь-аги, Злой Новица, ворогъ Черногорья, Старому и малому извістный. И его не пронесли бы Вилы, А тімъ меньше собственныя ноги, Въ Черногорье нри сіяньи солнца. На плечі его виситъ внитовка, Ятаганъ за поясомъ засунутъ, Съ ятаганомъ пара шистолетовъ. Этихъ гадовъ принакрылъ онъ струкой. \*\*) На ногахъ его одни опанки, \*\*\*)

На юнацкой голов'в лишь феска; О чалм'в нівть даже и помину— Безь чалмы плетется б'єдный турокъ. Онъ должно-быть умереть боптся: Знать, есть ціль, къ которой онъ стремится.

Онъ оставиль Цуцы за собою, Пробрался чрезъ храбрые Бълицы И подходить ужь къ Чекличамъ горнымъ— Къ нимъ подходить, а самъ Бога молить, Чтобъ помогъ Онъ миновать и этихъ Тайно, тихо, никому не зримо. Умереть, какъ вндно, опъ боится: Знать, есть цёль, къ которой онъ стремится.

Лишь вторые пфтухи пропфли На Цетинскомъ нолѣ — ужь Новица Красовался на поль Цетинскомъ; А проивли третьи на Цетиньв, Ужь стоить Новица у Цетинья, И съ привътомъ къ стражь приступаетъ: «Богъ на помочь, стража!» говорить онъ, А цетинскій стражникь отвічаеть: «Здравствуй, добрый молодець! зачёмь ты? Ты откуда, изъ какого края? Что за нужда къ намъ тебя загнала? Что пришолъ такъ рано ты въ Цетинью?» Хитрый турокъ - хоть ему неловко -Хитрый турокъ ловко отвѣчаетъ: «Я тебъ скажу всю правду, стражникъ! Знай: юнакъ съ студеной я Морачи, Изъ Тиспны, небольшой деревни У подошвы Дормитора — знаешь? У меня есть на-сердцѣ три горя: Первое, что гложеть это сердце, То, что Ченгичь погубиль морачань, А другое, что мит гложеть сердце, То, что Ченгичь погубиль злодейски Моего родителя, а третье, Что такъ больно сердце это гложетъ, Горе всёхъ другихъ страшнёе, глубже -То, что лютый врагь мой еще дышеть. Ну, такъ ради Бога, умоляю, Допусти меня ты къ господарю Твоему и моему съ темъ вместе: Можеть-быть, онъ въ горф мнф поможеть. Стражь ему на это отвѣчаеть: «Скинь снерва, юнакъ, свое оружье, И ступай куда тебѣ угодно.» Входить онь во дворь черезъ ворота --

<sup>\*)</sup> Аманъ — помилуй, турецкое слово. Медетъ — то же что и аманъ.

<sup>\*\*)</sup> Струка — пледъ изъ грубой шерстяной матеріи. \*\*\*) Опанки — обувь черногорцевъ изъ цѣльнаго лоскута бѣлой кожи, нѣчто въ родѣ бешмаковъ.

И звѣзда, померкшая послѣдней Въ небесахъ — была звѣзда Ченгича.

3

Поднялась чета-дружина На Цетинь въ Черногоры, Не велика, но отважна: Въ ней всего-то сто юнаковъ, И юнаковъ не отборныхъ По наружности, по виду, Но по храбрости геройской. Каждый радъ изъ нихъ ударить На двоихъ, за-то навѣрно, А не на десять, чтобъ послъ Отступить; бѣжать съ позоромъ. Всв они погибнуть рады За священный кресть, которымь Знаменать себя привыкли, И за кресть, и за свободу. Удивительное дѣло! Та чета не собпралась, Какъ сбираются другія, И не слышалось, какъ прежде: «Кто юнакъ, впередъ, въ ущелье!» Кто юнакъ, впередъ, въ ущелье! Эхо горъ не повторяло. Словно гласъ духовъ неясный, Словно говоръ безтѣлесныхъ Разносился Черногорьемь Отъ скалы къ скалъ, и - диво -Въ мракъ чудилось, что дышетъ Жизнью даже мертвый камень, Что дрожить, ползеть и къ верху Даже голову вздымаеть, Изъ скалы недвижной кажетъ Онъ могучую десницу, Ногу крѣпкую; сказаль бы, Что въ его холодныхъ жилахъ Кровь кипить и бьёть потокомъ.

Видишь длинную винтовку
Вверхъ направленную дуломъ;
Что же въ поясѣ хранится,
То отъ всѣхъ скрываетъ струка,
И того чужія очи
Не увидятъ. Тъма густая
Закрываетъ тайны ночи;
Голосъ водитъ всѣхъ — не очи.

Часъ глухой и темной ночи...

Свётлыхъ звёздь не видно въ тучахъ, Ни блестящаго оружья Въ тъмё ночной подъ грубой струкой. Такъ идетъ чета ночная; Передъ ней юнакъ безстрашный: Въ тихомъ шопотё другъ другу Каждый звалъ юнака Миркомъ.

Такъ идетъ чета! Куда же?
Тщетно ты ее спросиль бы.
Тщетно спрашиваль бы молны,
Тщетно спрашиваль бы громы,
Далеко ль они несутся?
Всъ на это отзовутся:
«Знаетъ то лишь Громовержецъ,
Тотъ, Кому міры подвластны.»

Такъ пдетъ чета! Куда же? Знаетъ только Онъ, Всевышній. Вѣрно, тотъ великій грѣшникъ, На кого Онъ насылаетъ Эту силу съ звѣздной выси, Судъ своей предвѣчной правды.

Тихо, глухо всё ступають
Въ этой тьмё глухой и тихой.
Говорь, шопоть, смёхь и иёсня
Тамь не слышались; изъ сотни
Голосовъ не слышенъ голосъ.
Словно туча градовая,
Страшный бичь въ себё скрывая,
Приближается неслышно,
Угрожая горемъ краю,
Надъ которымъ вдругъ нависнеть:
Такъ и храбрая дружина,
Подъ покровомъ темной ночи,
холила на лесницу Божью:

Походила на десницу Божью; Тихо шла, чтобъ преступленье знало, Что оно еще не безопаспо, Если громъ не вдругъ ударитъ съ неба; Чѣмъ позднѣе, тѣмъ онъ бъётъ сильнѣе.

Не звучить нигдѣ оружье, Не звенить и стволь ружейный, Не звучать литые токи \*) При походкѣ тихой, легкой; Словно зная кто ступаеть, Подъ опанками юнаковъ

 <sup>)</sup> Токи—тъсные ряды серебряныхъ или мъдныхъ пуговицъ, нашитые впереди на курткъ, надъваемой сверху.

Шумно зыблется стремнина, Опускается пригорокъ. Вей другь съ другомъ ровно идутъ, Неразлучно, вѣрно, твердо, Словно близнецы свътила По закатъ тихомъ солнца. Воть ужь Комляне, Загорачь, Бѣлопавличи — всѣ были Лалеко за ними, къ Ровцамъ Каменистымь ужь подходять; А за Ровцами къ разсвѣту Прибыла чета къ Морачъ, Къ той Морачь, отъ которой Целий край названье приняль. Храбрая чета на дневку Избрала Морачскій берегь. Кто, склонившися къ росистымъ Травамъ, сномъ желаетъ силы Подкръпить, другой же смотрить На замокъ ружейный, или Счеть ведеть своимь зарядамь, Или ножь булатный точить; Кто, добывъ огнивой искру И подъ сушь огонь засунувъ, Богатырскимъ дуновеньемъ Быстро пламя раздуваеть; А иной, взявъ часть барана, Даръ незлобиваго стада, Жарилъ весело на прутѣ Изъ орфиника; другой же Изъ своей походной сумки Доставаль кусочекь сыру.

Доставаль кусочекь сыру. Пить захочеть? воть Морача возль. Чашу нужно? есть на это руки.

Воть и день ужь наступаеть, И ужь слышится въ сосъдствъ Голосъ пастыря, который Гонить стадо; колокольчикъ На вождъ-баранъ громко Вторитъ пастырской свиръли.

Рядомъ съ нимъ другой смиренный пастырь Шолъ навстрѣчу собственному стаду. Не украшенъ онъ сребромъ и златомъ, Онъ украшенъ доблестью во взорѣ, И въ простую мантію одѣянъ; Нѣтъ за нимъ проводниковъ блестящихъ, Нѣтъ ни свѣчь, ни факеловъ зажжоныхъ, И не слышно звона съ колокольни; Свѣтитъ только на закатѣ солнце,

Да звенить бубенчикь на барань. Храмъ его — безоблачное небо, А алтарь — утесы и долины, Опміамъ — луговъ благоуханье, Что горъ возносится на небо Отъ цвътовъ, растущихъ безъ призора, Оть цвътовъ и крови христіанской, Пролитой за честный Крестъ, за Въру. Подойдя къ четъ, служитель върный Своего небеснаго Владыки Говоритъ юнакамъ: «Богъ на помощь!» И на камень старецъ становится, И ведеть такую рѣчь къ собранью: «Чада, чада вфриня отчизны! Воть земля, въ которой вы родились; Хоть она скалиста, но безцѣнна. Деды ваши родилися здесь же, И отцы у васъ родились здёсь же, Да и сами вы родились здёсь же: Нѣтъ земли для васъ на свѣтѣ лучше. За нее кровь лили ваши деды, И отцы кровь лили за нее же, За нее вы льёте кровь и сами: Нѣть земли для вась дороже въ свѣть. И орлы вьють гитада на вершинт: Не найти свободы на равнинъ!

«Вы, которые привыкли
Жить умфрение и трезво,
Не заботитесь, дають ли
Виноградный сокъ утесы,
Не заботитесь, дають ли
Вдоволь хлфба ваши скалы,
Не заботитесь, дають ли
Ваши горы шолкъ, покуда
Есть вода въ ручьяхъ холодныхъ
И мычать волы въ долинахъ,
Да блеять въ ущельяхъ овцы!

«Порохъ есть, да и свинцу довольно, И сильна десница у юнака, И соколье око подъ рѣсницей; А въ груди кипитъ-стучится сердце, И тверда, неколебима вѣра; Побратимъ за побратимомъ смотритъ, Вѣрный мужъ любимъ супругой вѣрной... Нѣтъ оружья? — турокъ вамъ приноситъ: Вотъ и все, что сердце ваше проситъ.

«Но всего прекраснъй въ этихъ скалахъ — Это крестъ, воздвигнутый надъ ними.

Онъ одинъ васъ въ горф укрфиляетъ, Онъ одинъ вамъ открываетъ небо. Еслибъ всѣ народы остальные Изъ своихъ равнинъ необозримыхъ Этотъ кресть всесильный увидали, Кресть никъмъ еще не побъжденный, Что стоить на Ловчент высокомь, Возносясь къ сіяющему небу; Еслибъ всѣ народы эти знали, Какъ его хотълъ нечистый турокъ Поглотить своею алчной пастью, Тщетно зубъ ломая здёсь о скалы: О! они, сложивъ спокойно руки, Не смотрѣли бъ такъ на ваши муки; И за-то, что вы же умпрали, Сторожа ихъ мирный сонъ — едва ли Васъ они за дикихъ бы считали!

«Вы за кресть тоть умерёть готовы, Свято гиёвь небесный исполняя. Кто жь идеть служить всёмь сердцемь Богу, Тоть Ему служить всёмь сердцемь должень; Чьей души ничто ужь не тревожить — Судь небесь лишь тоть исполнить можеть.

«Кто изъ васъ обидѣлъ словомъ брата; Кто убилъ слабѣйшаго на схваткѣ, Осквернивъ поступкомъ этимъ душу; Затворилъ передъ прохожимъ двери; Не сдержалъ лукаво обѣщанье; Отказалъ голодному въ транезѣ; Не призрѣлъ израненаго брата: Вотъ дѣла грѣха и осужденья! Лишь въ одномъ раскаянъп прощенье.

«Кайтеся, пока еще есть время!
Кайтеся— еще не поздно, дѣти!
Кайтеся, покуда ваши души
Не стоять передъ престоломъ божьимъ!
Кайтеся: теченье этой жизни
Незамѣтно движется къ закату.
Кайтесь, кайтесь: можетъ-быть денница
Многихъ васъ уже не встрѣтитъ завтра.

Кайтесь же!» Но въ горлѣ старца Рѣчь уже остановилась, И на бороду унала Горяча-слеза, блистая Словно жемчугъ въ блескѣ солнца. Можетъ-быть, онъ всиомнилъ время Юныхъ лѣтъ, не безъ укора Проведенныхъ имъ, и, язвы Въ юномъ стадѣ исцѣляя, Боль почуялъ въ старыхъ ранахъ. Добрый пастырь!—правъ онъ въ словѣ смѣломъ: У него не споритъ слово съ дѣломъ.

И растроганные доброй Рѣчью праведнаго старца, Всѣ въ безмолвіи стояли; Агнцы кроткіе вдругъ стали Изъ могучихъ львовъ тѣхъ! Чудо! Такъ всесильно Божье слово всюду.

Но кто онъ, представшій грозно Предъ четой, теперь смиренной, И заставившій схватиться Сотню рукъ за ятаганы? Непонятное явленье! Сто сердецъ въ одно міновенье Отвратилъ онъ вновь отъ неба, И къ чему стремилась сотпя Самыхъ иламенныхъ желаній — Онъ разрушилъ, уничтожилъ! То заклятый врагъ, Новица, То Новица — весь свобода — Подойдя къ святому мѣсту, Приступаетъ ближе къ старцу И свой голосъ возвышаетъ:

«Ради Бога, братья черногорцы,
Не хватайтесь за свое оружье!
Я Новица, но уже не прежній—
Не на вась иду, иду я съ вами,
Чтобъ въ крови турецкой вымыть руки.
Все что прежде я имъль у турокъ,
У мемя все отнялъ лютый турокъ;
У меня осталась лишь десница,
Да и та принадлежить отнынъ
Ужь не мнъ, а братьямъ черногорцамъ.
Любъ юнакъ крещеный христіанамъ—
Такъ скоръй меня крестите, братья!
Часъ насталь: не въ силахъ больше ждать я!»

Сто десниць при этомъ словѣ
Мигомъ броспли оружье,
И сто глазъ сквозь слёзы видятъ
Только радугу — не солнце.
Старецъ подалъ знакъ — и мигомъ
Ужь несутъ съ водою чашу.
«Вѣруй, чадо, въ Трисвятого Бога,
Вседержителя, Отца и Сыпа
И Святого Духа! вѣруй, сынъ мой.

Въруй, въруй, и спасетъ тя въра!» И сказавъ то, старецъ вылилъ воду На главу невърнаго... Лишь горы, Да внизу ихъ дѣти, черногорцы, Были тамъ свидътелями тайны. И потомъ, подъявши къ небу очи, Кроткія, незлобивыя очи, И сухія руки, старецъ пастырь Отпустиль юнакамъ согрѣшенья И смиренно пріобщиль ихъ Богу: Каждому юнаку далъ частицу Тайной пищи, неземного хлѣба; Каждому юнаку даль по каплъ Тайнаго небеснаго напитка. Смотрить солнце на такое диво: Слабый старецъ подкрѣпляетъ слабыхъ Лля того, чтобы земная сила Божьей воль правдой нослужила.

И когда имъ старець подалъ силы — Всё поцаловались до едина. И стоптъ, испелнена Всевышнимъ, Та чета, ужь не какъ ножъ кровавый, Наносящій смерть своимъ ударомъ — Какъ перо святое, золотое: Имъ же небо иншетъ для потомства Подвиги отцовъ и дёдовъ. Солнце За горой далекой потухало. Тихо въ церковь шоль старикъ убогой, И дружина шла своей дорогой.

4.

Поле Гацкое \*) родное,
Какъ бы ты привольно было,
Еслибъ съ голодомъ не зналось,
Еслибъ съ голодомъ не зналось,
Съ злой неволей не встръчалось!
На тебъ сегодня пиръ кровавый,
Палачи повсюду, да оружье,
Боевые кони, да палатки,
Тяжкія оковы, да фелеки. \*\*)
Что же тамъ за палачи такіе?
Для чего тамъ свътлое оружье?
Что за кони? и зачъмъ шатры тамъ,
Тяжкія оковы и фелеки?

 \*) Гацкое поле находится въ Герцеговинъ, на съверозападъ отъ Черногорья. Сманлъ-ага тамъ сбираетъ подать И на Гацкомъ полѣ и за Гацкомъ. Середь поля онъ шатры раскинулъ, Разослалъ онъ сборщиковъ удалыхъ, Сборщиковъ — заѣли бы ихъ волки! Хочетъ онъ съ души взять по дукату, Со двора по жирному барану И добыть себѣ красотку на ночь.

вадуть турки-сборщики съ востока,
За собой ведуть нагую раю;
Показались сборщики съ заката,
За собой ведуть нагую раю;
вдуть, змъп, съ съвера и юга,
За собой ведуть нагую раю.
По слъдамь коней ступаеть рая;
Связаны у раи бъдной руки,
За спиною связаны веревкой.
Воже, въ чемъ же рая провинилась?
Въ томъ ли, что нужда подъбла турокъ?
Въ томъ ли, что ихъ нечисть одолъла?
Провинилась—въ чемъ же? Вътомъ, что дышеть,
А не можетъ, по желанью турка,
Дань давать ни золотомъ, ни хлъбомъ.

Предъ шатрами Ченгичь-ага На конъ лихомъ кружится И копье далеко мечетъ, Упражняя зоркій глазъ свой И могучую десницу.

То обгонить всадника на скачкѣ, То метнеть коиье свое всѣхъ дальше. Да, онъ могъ бы добрымъ быть юнакомъ, Еслибъ былъ опъ добрымъ человѣкомъ!

Но увидѣвши добычу,
Ту, что сборщики тащили,
Онъ стрѣлою къ нимъ помчался
На конѣ и замахнулся
На бѣгу копьемъ-джилитомъ.
Вотъ, копье поднявши кверху,
Онъ прицѣлился во влаха;
Но, видать, и у юнака
Измѣнить десница можетъ.
Такъ и здѣсь случилось съ а̀гой.
Легкій конь его споткнулся,
И копье хоть засвистѣло,
Но въ своемъ кривомъ полетъ

Но въ своемъ кривомъ полетѣ Вмѣсто агнца поразило волка, И Саферу, что привелъ тѣхъ влаховъ, Ирямо въ глазъ оно вонзилось. Выпалъ Глазъ съ коньемъ на мураву, а турокъ

<sup>\*\*)</sup> Фелеки — орудіе, которымъ сдерживаются ноги при извъстномъ наказаніи по пятамъ.

Облился своею чорной кровью. Зашпить онъ ядовитымъ змфемъ. Вспыхнулъ Ченгичь-ага, словно пламень. Просто срамъ подобному юнаку Дань сбирать и не собрать той дани, Въ цёль конье свое метать и цёли Не достигнуть: вмёсто бёдной ран, Выбить глазъ у преданнаго турка, Словно на сибхъ злобнымъ христіанамъ! Вспыхнулъ Ченгичь-ага, словно пламень: Боже, что жь отнынь будеть съ влахомъ, Если влахъ и прежде не былъ правымъ! «Гей, Гассанъ, Омеръ, Яшаръ, скорфе, На коней скорфе, вы, собаки! Пронеситесь вы широкимъ полемъ: Поглядимъ, какъ бъгають тъ влахи!» Заревёль онь какь сердитый буйволь. Вняли слуги грозному приказу, Понеслись лихіе конп полемъ, Крики слугь съ коней лихихъ несутся, Топотъ конскій слышенъ подъ слугами, Вопли рап слышны за конями. Въ первую минуту, какъ посмотришь, Рая носится быстрый, чымь кони; Во вторую разобрать ужь трудно: Кони ль, рая ль бъгаеть быстръе; Въ третью - кони напередъ несутся, Отстаетъ измученная рая — Мигъ — и рая падаетъ на землю,

И волочать копп раю
По грязи, въ пыли, по камнямъ,
Словно Гектора подъ Троей,
Лишь забыли боги Трою.
Турки смотрять на ристанье
И тёмъ зрёлищемъ ужаснымъ
Услаждають чувство зрёнья,
Насыщають жажду крови —
Влашской крови, мукой влаховъ.
Иногда, развеселивнись,
Дружный хохоть подымали,
Увидавъ, какъ эта рая,
Эти исы вдругъ падали на землю.
Такъ могли лишь демоны смёяться,
Видя муки грёшниковъ въ гееней.

Не устали злые турки; Утомились только кони, Той живою бороною Заборанивая поле, Утомились — спотыкались.

«Гей, вы слуги! вскрикнуль лютый ага:

Полно вздить — умираеть рая; Такъ скорвй мив раю воскресите, Чтобъ моя добыча уцвлвла!» Злые слуги злвйшаго владыки Соскочили всв съ коней на землю И, держа въ рукахъ бичи тройные, Бросились на чуть живую раю, Чтобъ пришли въ себя собаки-влахи.

Свищеть бичь въ рукѣ проворной, Разсѣкая мертвый воздухъ: Плоть грызетъ тройное жало, Источая токи крови. Если жь бичь порою оплошаетъ, То на тѣлѣ страшную картину Чорно-синихъ лютыхъ змѣй напишетъ, А подъ ними жертва еле дышетъ.

«Ну, вставай скорёе, рая!
Эй, вы на ноги, собаки!»
Раздаются крики турокъ.
Рая въ страхе собираетъ
Угасающія силы:
Кто сильиве, потихоньку
Привстаетъ и становится
На израненныя ноги.
Кто слабе, тотъ какъ-будто
Сквозь свой сонъ тяжолый, вечный,
Слыша страшныя проклятья,
Чуя боль отъ злого жала,
Удержать въ себе желаетъ
Отлетающую душу —
И ползетъ на четверенькахъ.

Не одинъ, какъ видно, голосъ трубный Пробудить отъ сна усопшихъ можетъ Въ день суда послъдняго, но даже Бичъ тройной способенъ вызвать къ жизни.

Лишь съ шатрами поравнялась Рая, кровью облитая — Ага страшный, словно призракъ, Зарычалъ предъ бёдной раей: «Подавай мнё подать, рая! Подать, или худо будеть!»

Вседержитель птицамъ отдаль воздухъ, Дупла далъ, спокойныя далъ гивзда; Рыбамъ воду, глубины морскія, Свѣтлые, кристальные чертоги; Звѣрю далъ лѣса, крутыя горы, Тѣнь пещеръ п шолкъ луговъ зеленыхъ; Бѣдной раѣ не далъ корки хлѣба,

Чтобъ ее слезами оросила. Нътъ! и ей онъ далъ удълъ отрадный, Да все отнялъ турокъ кровожадный!

«Подать, подать!» Гдё взять раё подать? Гдё взять злата, если нётъ и крова, Подъ которымъ голову склонила бъ? Гдё взять злата, если нётъ и поля, Лишь чужое потомъ орошаешь? Гдё взять злата, если нётъ и стада, На скалахъ же лишь пасешь чужое? Гдё взять злата, если нётъ одежды? Гдё взять злата, если нётъ и хлёба?

— «Голодъ, холодъ, господарю!
Подожди пять-шесть денёчковъ —
Соберемъ мы Христа-ради!»
— «Подать, подать подавайте!»
— «Хлѣба, хлѣба, господарю!
Мы давно уже безъ хлѣба!»
— «Погодите, псы, лишь только
Ночь съ небесъ сойдетъ на землю,
Будетъ мясо вмѣсто хлѣба!
Гей, ребята! эти влахи босы,
Такъ подкуйте ихъ, чтобъ имъ издохнуть!»

Отвъчаль онь п вошоль въ шатеръ свой. Тотчась слуги бросилися къ рат, И при этомъ одноглазый Саферъ Веселье всъхъ засуетился: Къ общей нущей радости онъ хочетъ Вымъстить на рат глазъ пропавшій.

То раздастся скрипъ фелековъ, То рыканіе Сафера:
«Подать, подать подавайте!» То отвътъ несчастной раи:
— «Хлъба, хлъба, господарю! Мы давно уже безъ хлъба!»
— «Погодите, псы, лишь только Ночь съ небесъ сойдетъ на землю, Будетъ мясо вмъсто хлъба!»
Повторялъ злодъй слова злодъя.

Но оппшеть ли кто вёрно Эти тяжкія страданья? Да и кто же равнодушно Могь бы слушать эту повёсть?

Минулъ день, сошоль на землю сумракъ, А за нимъ и ночь сошла на землю. Небеса усъялись звъздами, Только западъ былъ еще во мракѣ; Полумѣсяцъ шолъ по полунебу, Освѣщая грустную картину.

Средь пустого поля липа Вѣковѣчная стояла, Окружонная шатрами. Между ними наилучшій, Наилучшій, наибольшій, Возвышавшійся надъ всёми, Быль шатерь Ченгича-аги, Словно бѣлый стройный лебедь Въ голубиной бѣлой стаѣ. Въ тихомъ, кроткомъ лунномъ свете Ставки бѣлые бѣлѣлись, Какъ могилы въ грудахъ снега, Надъ которыми въ полуночь Грозно вьются злые духи И прохожаго ночного Привиденьями пугають, Или ухо оглушаютъ

Лаемъ исовъ, рыканьемъ львовъ нагорныхъ, Вонлемъ душъ страдающихъ за гробомъ.

Мнилось, здёсь лежить кладбище Славныхь праотцевъ славянскихъ, Тёхъ славянъ, которыхъ слава Разносилася далеко, И вокругь которыхъ турокъ Извивался днемъ и ночью, Долго голову ломая, Чёмъ и какъ задать бы страху, Чтобъ несчастные потомки Славныхъ предковъ въ злой неволѣ Молча ждали лучшей доли!

Слышно лишь, какъ львомъ рыкаетъ турокъ, Или псомъ голоднымъ завываетъ. Слышны лишь стенанія страдальцевъ, Крики ихъ, мучительные вздохи, Страшный звукъ оковъ, цёпей тяжолыхъ, И за нимъ мольбы, призывъ на помощь... Слушай, братъ, ужели вопли — призракъ? Слушай, братъ... да нётъ, не призракъ это... Вижу я, какъ тяжело ты дышешь... Илачешь ты? о, нётъ, не призракъ это: Вёдь бы ты предъ призракомъ не плакалъ.

Разведенъ огонь передъ шатрами, И вокругъ его мелькаютъ турки. Тотъ въ огонь подкладываетъ хворостъ; Тоть, надувшись точно мёхъ кузнечный, Понемногу раздуваетъ пламя; Тотъ сидитъ, поджавши ноги, возлъ, Надъ огнемъ вертя баранье мясо; На угляхъ шипитъ баранье мясо — И огонь его какъ-будто лижетъ, Освёщая потъ, который градомъ По лицу изъ-подъ чалмы струился. И когда баранъ ужь быль изжарень, Онъ быль тотчасъ снять съ тяжолой жерди, Цъликомъ на длинный столъ наваленъ И ножомъ огромнымъ весь разсъченъ. Туть орда турецкая къ транезъ Подошла, какъ-будто волчья стая, И руками стала рвать добычу. Первымъ былъ межь ними Ченгичь-ага, А за нимъ Баукъ п остальные: Звфри такъ кидаются на падаль. Захвативъ и ракіи, и хліба, Стала всть орда та мясо съ хлебомъ И притомъ не забывала жажду Заливать палящей, жгучей водкой. Утоливъ свой голодъ и удвоивъ Злость свою палящей, жгучей водкой, Какъ огонь вдругъ вспыхнуль Ченгичь-ага: Просто срамъ подобному юнаку Дань сбирать и не собрать той дани, Въ цель копьё свое метать и цели Не достичь, а вивсто жалкой раи, Выбить глазь у преданнаго турка, Словно на смъхъ злобнымъ христіанамъ. Какъ огонь вдругъ вспыхнулъ Ченгичь-ага, И сказаль слугамь: «Довольно мяса! Кости вы голодной рав бросьте, Кости лишь, а мясо приберите: Какъ скажу, такъ чтобъ готово было.» Проревёль онъ и ушоль въ палатку. Тотчасъ слуги бросили свой ужинъ И пошли готовить все къ веселью: Кръпкія веревки и солому, Чтобы раю обкурить порядкомъ, Привязавъ ее къ кудрявой липъ, Головою внизъ, ногами кверху; Обкурить, чтобъ тотчасъ выжать злато Изъ несчастной, неодътой ран, У которой не было и хлѣба. Что же рая?... что же рав двлать? Мать земля жестка, далеко небо; Плачеть сердцемь, видя что съ ней будеть, Плачетъ сердцемъ, хоть не плачутъ очи. И когда все было ужь готово,

Ждали, не могли дождаться слуги, Всёхъ же больше одноглазый Саферъ, Скоро ли имъ крикнетъ Ченгичь-ага: «Ну, теперь и съ липовымъ народомъ \*) Намъ пора, ребята, разсчитаться, Ужь пора его на липу вздернуть!»

Между-темъ ага сидель въ палатке; Съ нимъ — Баукъ лукавий, воевода, Мустафа, его совътникъ върный, И другіе старшіе изъ турокъ. На полу ковры повсюду Разноцвѣтные лежали, И на нихъ вездѣ подушки Предлагали телу негу. Нѣгу сладкую п отдыхъ. А въ углу на огонькѣ трещала Только-что отсеченная ветка, И трещала, словно пѣсню пѣла, Пела съ плачемъ, плакала съ приневомъ. А въ срединъ, на высокой жерди, Около которой разстилалась Гордая налатка Ченгичь-аги, Пышное оружіе блествло: Ружья и холодное оружье. Тамъ клинки дамасскіе сіяли Сотин разъ точившіе изъ влаховъ, Изъ собакъ нечистыхъ, кровь ручьями; Возлѣ нихъ видпѣлись ятаганы И ножи булатные безъ счета; Много тамъ и длинныхъ ружей было, Съ золотой изящною насѣчкой И безъ счета цѣнныхъ пистолетовъ. Но что тамъ склонилось къ шестоперу? Никогда невиданное диво! Возлѣ волка агнецъ непорочный, Рядомъ съ змѣемъ — призрачная вила! То склонились гусли къ шестоперу! Видишь ихъ, мой брать? но не пугайся: Шестоперъ тѣ гусли не расщепитъ, Струны ихъ не превратить въ вериги, А смычокъ невинный въ лукъ ужасный И въ коня удалаго кобылку. Знай, славянки-вилы не боятся Шума битвъ и грохота оружья: Глъ молчить винтовка боевая, Тамъ молчитъ и пъсня удадая!

<sup>\*)</sup> Ляповый человъкъ, липовый христіанинъ — слабый, недъятельный славянинъ на языкъ турка.

Небо, чистое въ то время, Все одёлось чорной мглою. И когла бы кто сквозь тучи Могъ смотръть, то увидаль бы Какъ дрожали тамъ плеяды, Эти маленькія звізды, Наль палаткой Ченгичь-аги, И какъ мфсяцъ виторогій Выступаль передъ звёздами, Какъ баранъ-вожакъ предъ стадомъ. Ночь глухая наступпла, Не слыхать нигдѣ ни звука, Лишь роса спускалась тихо На цвѣты, какъ слёзы неба. Страшный мракъ, сгущавшійся все больше, Такъ одёль и горы и долины, Что руки нельзя увидёть было, А куда ужь разглядьть троинку! Горе темъ, кого въ дороге Ночь такая заставала, Если нътъ вблизи привала.

Расходился, разыгрался вътеръ, Засверкала молнія, бичуя Воздухъ, землю пламенемъ небеснымъ. То предъ взоромъ свътъ невыносимый, То опять одфиется все тьмою — Тьмою большей чёмъ казалось прежде. Вотъ и громъ послышался впезанный, Громъ глухой, гремѣвшій въ отдаленыи. Вотъ все ближе, громче и страшиве Отдается грохоть по ущельямь. Гуль глухой ндеть горы и долу; По доламъ, ущельямъ слышно эхо: Быть біді, не обойдтись безь бури! Горе тёмъ, кого въ дорогѣ Ночь такая заставала, Если нътъ вблизи привала!

Еслибъ тм синною къ вѣтру
Сталъ въ тотъ мигъ, какъ молнія блеснула,
И внимательно взглянуль бы
Прямо ид вѣтру въ равнину —
Увидаль бы тамъ толну народа:
Вмѣстѣ всѣ, лишь мракъ ихъ раздѣляетъ.
То гроза покажетъ имъ дорогу,
То вдругъ тьма онять ее отниметъ;
Но они походкой легкой
Ближе все подходятъ къ стану.
Ночь черна! хотятъ чрезъ тьму продраться,
Чтобъ скорѣй къ почлегу лишь добраться.

Но воть снова молнія блеснула,
И людей вблизи ужь освётила —
И теперь нетрудно было видёть,
Кто ихь вождь и кто идеть съ нимъ рядомъ.
Знать, одинь изъ нихъ глава дружины,
А другой надежный ихъ вожатый;
Знаеть онъ всё долы и всё горы
И во тьмё ведеть свою дружину.
Посмотри, какъ онъ легко ступаеть,
Словно вётеръ мчить его въ пространстве.
Что жь его влечеть? чего послушно
По его слёдамъ еще проходять
Двёсти ногъ? Быть-можеть, темной ночи
Онъ бонтся, любить сонъ и нёгу
И теперь торопится къ почлегу?

Блескъ грозы, мелькнувшій въ ту минуту, Указалъ дружину за шатрами, Какъ она въ три ряда становилась, На три части храбрая дѣлилась. И стоитъ чета ночная, Словно туча громовая,

Или лава, что несется Съ горъ високихъ и ключемъ кинящимъ Льётся съ ревомъ на головы спящимъ.

Вотъ чета прислушиваться стала: Разузнать ей хочется гдѣ ага. Долетаютъ до нея ужь крики: То Саферъ съ достойною дружиной Напередъ безстыдно издѣвался Надъ страданьемъ горемычной ран. А въ налаткѣ ага возсѣдаетъ, Куритъ онъ и тянетъ чорный кофе.

Яспое чело Ченгича
Было въ этотъ мигь въ морщинахъ,
Быстрий взоръ его какъ-будто
Былъ подернутъ мрачной тучей.

Онъ хранитъ глубокое молчанье;
Въ головѣ его кружатся мысли
О красѣ дѣвичьей, объ оружъѣ,
О своей охотѣ соколиной,
О войнѣ, о золотыхъ дукатахъ,
О кровавыхъ казняхъ, черногорцахъ,
О метаньи въ цѣль коньемъ-джилитомъ.
Спова всныхнулъ ага, словно иламень:
Просто срамъ подобному юнаку
Дань сбирать и пе собрать той дани,
Въ цѣль конье свое метать и цѣли
Не достичь, а вмѣсто жалкой раи,
Выбить глазъ у преданнаго турка,

Словно на смъхъ злобнымъ христіанамъ. Какъ огонь вдругь всиыхнуль Ченгичь-ага; Но когда ага замѣтиль гусли, На столбъ висъвшія съ оружьемъ, Въшенство въ крови его утихло, Усладилась горечь чорной крови, Словно онъ гармоніей небесной Тронутъ быль; и жажда крови въ агѣ Превратилась въ жажду пъсни — Такъ могуча сладость звуковъ!

Говоритъ Бауку Ченгичь-ага: «Гей, Баукъ, почтенный воевода! Удальство твое, я слышаль, хвалять; Ну, а что, когда бъ на насъ напали Эти мыши горныя нежданно, Сколько бъ ихъ одинъ ты искалфчилъ?» - «Да съ шестерку, господарь, побиль бы.» - «Просто дрянь ты, баба! а я думаль, Что п вправду ты юнакъ удалый! Пусть ударять два десятка бердянь, Да поможеть мнѣ святая вѣра, Я одинь бы всёхъ ихъ обезглавиль. Знаешь, я чуть-чуть не впаль въ сомненье: Я куриль, а самь все время думаль, Что гроза забавѣ помѣшаетъ, Прокоптить намъ не позволить влаховъ. Знаю я, что ты пъвецъ искусный, Я жь охочь до пъсенокъ подъ гусли — Такъ запой, потёшь меня, пріятель!»

Всталъ Баукъ, снялъ съ полки гусли И, поджавши снова ноги, Сълъ на прежнее онъ мъсто; И на мягкую подушку Положилъ живыя гусли. Вправо, влъво онъ смычкомъ проводитъ; Поправляетъ тонкую кобылку — И вотъ звуки гуслей раздалися, Зазвучалъ затъмъ могучій голосъ, И пъвецъ искусный и лукавый Затянулъ подъ звуки гуслей пъсню:

«Правый Боже, что за чудный вопнъ Быль Ризванъ-ага, владыко сильный! Какъ пскусно онъ владъль оружьемъ, Острой саблей и копьемъ булатнымъ, И ружьемъ, и лютымъ ятаганомъ, И конемъ своимъ лихимъ, удалымъ! Ага сходитъ на Косово поле, Собпраетъ онъ цареву подать,

Хочетъ онъ съ души взять по дукату, Со двора по жирному барану, На-ночь онъ добыть красотку хочетъ. Собираеть онъ цареву подать, Злая рая платить и не платить. Гдв съ души онъ хочетъ по дукату, Тамъ не видитъ часто медной пары, Хочеть съ дома жирнаго барана, А возьметь — на перечеть всв ребра, А гдѣ на ночь онъ красотку ищетъ, Не находить и сморчка-старухи. Запираетъ ага злую раю, А потомъ ее выводить въ поле, Въ полъ ставить онъ ее рядами, На конъ черезъ нее онъ скачетъ: Первый рядъ перескочилъ удачно, И другой перескочиль удачно, А когда хотёль скакнуть чрезъ третій, Дикій конь его встряхнулся дико, Лишь скакнуль онь, лопнула подпруга, Сильный ага на траву свалился. И немного времени минуло, А пзъ устъ въ уста уже несется Смёлый шопоть но Косову полю. Чёмъ онъ дальше, тёмъ сильнее шопотъ; Послѣ смѣхъ, потомъ насмѣшки раи, А потомъ сложилась пёснь подъ гусли — И поютъ сдъпые на Косовъ: «Просто дрянь быль Ризванъ-ага спльный!»

Эта пѣснь еще звучала, А ужь каждый могъ бы видѣть, Кто смотрѣль на Ченгичь-агу, Что въ лицѣ его виднѣлись Боль, досада, злоба, ярость И другія злыя страсти, И кровавыми когтями Раздирали сердце аги При язвительныхъ намекахъ.

И кровавый пламень грозно вспыхнуль Въ гнѣвномъ сердцѣ противъ злобной раи, Противъ влаховъ, хрпстіанъ поганыхъ, Противъ тѣхъ собакъ нечистыхъ, скверныхъ, Что живутъ въ сосѣдствѣ правовѣрныхъ.

Цъпи, ядъ, веревка, сабля, Ножъ, котелъ съ кипящимъ масломъ, Колъ, огонь и сотни пытокъ Вдругъ припомнилися агъ, Чтобъ изгладить слъдъ насмъшекъ И сберечь нетронутую славу,
Имя въ пъсни подъ бряцанье гуслей.
Брови аги сдвинулись, какъ тучи,
Загорълись очи, словно пламя;
По лицу огонь зловъщій бъгалъ
И отъ гитва расширялись ноздри;
На устахъ, ужь вситненныхъ отъ злости,
Выраженье ада показалось.
И легко въ немъ каждый прочиталъ бы:
«Такъ скоръй погибнетъ эта рая,
Чъмъ меня погубитъ пъсня злая!»

Не усивлъ Баукъ окончить ивсни, Какъ у аги мысль уже мелькнула, Что и тутъ свидвтелемъ позора Не одна лишь злая рая будетъ, И что очи и уста не только Рав злой даны природой щедрой: Рая зла, а турки всв лукавы: Всвхъ души — и не уронишь славы!

Эти злые помыслы злой ага

Хочетъ скрыть въ душѣ своей лукавой —
И черты лица онъ укрощаетъ;
Но на немъ все ярче и виднѣе
Выступаетъ пламя дикой злобы.

Хочетъ онъ казаться всѣмъ спокойнымъ,
А межь-тѣмъ дрожитъ онъ какъ осина.
Наконецъ, безсильный скрытъ ту злобу,
Поднялся онъ въ ярости и вскрикнулъ:
«Ужь пора покончить съ этой раей!
Палаши, ножи, огонь и колья!
Распустить сейчасъ всѣ силы ада!
Я юнакъ, отъ пѣсни жду я славы;
Для того задамъ имъ пиръ кровавый.»

Не успѣль домолвить ага, Какъ раздался мѣткій выстрѣль И затьмиль другое око У Сафера, что всѣхъ прежде Подскочиль на голосъ аги; Что отъ древка началося, То окончилось отъ пули. «Влахи!» всюду слышны крики. Въ ту минуту часть дружины Залпъ дала по всѣмъ палаткамъ. «Влахи! влахи!» слышны крики. «Гей, коня мнѣ!» голосъ аги. Тутъ другая часть дружины Залпъ дала. «Повсюду влахи!

Ружья, ружья, ятаганы!
Гей, коня, Гассанъ, коня мив!»
Вотъ и третій залив раздался.
Ужь Гассанъ коня выводитъ;
На коня садится ага;
Но свервнула словно молнья—
И винтовочная пуля
Агу вновь свела на землю.
Ночь мрачна; пе знаешь, чья та пуля,
Но вблизи стрвляль въ то время Мирко,
И во тьмв порхнула безъ одежды
Та душа, безъ мира и надежды...

Ага паль; еще дерутся турки;
Но оть всёхь сокрыто было мракомь,
Что вь борьбё геройство совершало.
Ничего не разберешь во мракё.
Лишь когда сверкнеть огонь небесный,
Или вдругь мелькнеть огонь ружейный —
Предъ собой вдругь видить турокъ влаха
Въдвухъшагахъ, межь-тёмъкакъ прежде думаль,
Что стоить онь отъ врага на выстрёль.
И летять въ желёзныя объятья,
И звучать желёзныя лобзанья,
И летять сцёнившись на земь оба:
Такова кишть въ душё ихъ злоба.

Подъ покровомъ чорной ночи

Ходитъ смерть, бросая слъдъ кровавий;
Очи смерти свътятся какъ молныи,
И сквозь кости въетъ вътръ холодный;
Словно громъ гремитъ она: то «горе!»
То «медетъ!» то «помоги намъ, Боже!»
И вздыхаетъ, и хрииитъ, и стонетъ,
И беретъ то сербина, то турка,
Очи ихъ смежая безиробудно.

Туть погибъ совѣтникъ аги, Муя, Яшаръ злой, Гассанъ, Омеръ и тридцать Мусульманъ изъ свиты Ченгичь-аги; Мракъ ночной отъ смерти снасъ Баука И другихъ, бѣжавшихъ съ иоля битви.

Но кто тамъ лежитъ на трупѣ аги? Самъ мертвецъ, на трупъ онъ скалитъ зубы. Тотъ мертвецъ — Новица. Онъ Гассаномъ Былъ убитъ въ тотъ мигъ какъ въ жаждѣ мести Подскочилъ къ поверженному звѣрю, Чтобъ его добить и обезглавить. Стихъ свинцовый градъ: пошолъ небесный —

И дружина скрылась подъ шатрами. Ночь страшна, облита чорной кровью, Ночь темна... дружина же довольна: На ночлеть новомъ ей привольно.

М Петровскій.

# л. вукатиновичъ.

Людевить Вукатиновичь, современный хорватскій поэть и одинь изъ ревностивишихь проповъдниковъ пллирскаго союза, родился въ 1813 году въ Загребъ, Вукатиновичъ выступилъ на литературное поприще въ 1832 году съ воей драмой «Golub». Появленіе его въ литературномъ кружкъ Загреба совпало съ началомъ иллирскаго движенія, въ главѣ котораго стояль Людевить Гай, ревностный пропов'ядникъ панславистскихъ тенденцій. Вукатиновичь примкнуль къ этому движенію п, вибств съ Вразомъ, Мажураничемъ, Кукулевичемъ, Боговичемъ и другими, взялся за литературную пропаганду илдиризма со всею искренностью энтузіаста національнаго возрожденія. Вупатиновичь взялся за перо и наинсаль множество стихотвореній, исполненныхъ самой горячей любви въ родинь, изъ которыхъ половина поётся до-сихъпоръ народомъ. Онъ призываль въ своихъ пъсняхъ хорватскій народъ «сбросить суровое иго, которое пятнаеть ихъ имя и подкапываеть ихъ племя.» Не указывая еще прямо на настоящаго врага, онъ уже съ самаго начала говоритъ хорватамъ: «Все на этой землъ, и старецъ и дитя, стремится въ золотой свободъ и съ отточеннымъ оружіемъ выходить противъ ея нарушителя. Пора уже намъ отточить наши мечи противъ враговъ нашего имени, и въ потокахъ вражеской крови затопить вражескую несираведливость: пусть это будеть нашей первой заповъдью!» Затъмъ, онъ призываетъ ихъ явиться со всёми силами на священную войну и объщаеть имъ върную побѣду. Стихотворенія эти, разбросанныя по разнымъ журналамъ и сборникамъ, были собраны имъ и изданы два раза, въ 1838 и 1842 годахъ, подъ названіемъ «Пѣсни и Разсказы» и «Розы п Тернія». Затёмъ, въ-1844 году, Вукатиновичь издаль свои «Историческія Пов'єсти», въ двухъ томахъ, а съ 1847 — еще одинъ томъ своихъ стихотвореній. Кром'я того, онъ пом'ястиль много превосходныхъ стихотвореній въ своемъ альманахъ «Leptir» (1859—1861), гдъ напечатаны также

и нъвоторыя изъ его прозапческих произведений. Съ 1848 года онъ посвятиль себя практическимъ занятіямъ сельскаго хозяйства, погрузился въ естественныя науки и сталъ изучать минералогію и геологію, помъщая евои статьи въ «Хозяйственномъ Листкъ», котораго былъ редакторомъ съ 1856 по 1858 годъ. Будучи въ тоже время директоромъ Загребскаго Музея, онъ обогатилъ его прекрасно-составленнымъ геологическимъ собраніемъ.

1.

## ВЫДРИНСКАЯ ГОРА.

Когда съ родной горы я взоры устремляю На цёль скалистыхъ горъ, вершины ихъ считаю И думаю о томъ, что ихъ крутые скаты Людьми заселены, что вкругъ живутъ хорваты, Тогда моя душа въ пространстве утопаетъ И Господу народъ хорватскій поручаетъ.

Когда съ родной горы, подернутой росою, Любуюсь утромъ я пурнурною зарёю, Когда я слышу звонъ, зовущій къ покаянью Труждающихся всёхъ, доступныхъ упованью, Тогда моя душа въ пространстве утонаетъ И Господу весь міръ славянскій поручаетъ.

Когда моя душа полна волненья злого, Я прихожу сюда, чтобъ отдохнуть немного — И нѣтъ на мнѣ цѣпей, свободно это тѣло, Я снова въ даль гляжу восторженно и смѣло И вновь моя душа въ пространствъ утопаетъ И счастіе свое Зиждителю вручаетъ.

Когда свътило дня садится за горами И меркнущая даль звучить колоколами, Я думаю тогда, прощаяся съ горою: «Кто знаетъ, что насъ ждетъ съпурпурною зарёю?» И вновь моя душа въ пространствъ утопаетъ И Госноду себя съ молитвой норучаетъ.

Н. Гербель.

II.

## поцалуй черноокой.

Черноокая, скажи мнѣ, Ты скажи, не утаи, Гдѣ взяла ты эти чары, Чары дивныя свои?

Гдѣ уста взяла такія, Что — пройди весь бѣлый свѣтъ — Не найдешь такихъ ни гдѣ ты: Ихъ и не было, и нѣтъ!

Мит роскошная ихъ сладость И дороже, и милтй, Чтмъ для ичёлки сокъ медвяный Розъ, фіалокъ и лилей.

Поцалуй миѣ подарила Ты вечоръ въ ночной тиши: Имъ похитила на-вѣки Прежній миръ моей души.

Я отмиу тебѣ за это: Самъ вопьюсь въ уста твои Жарко, пламенно — п выпью Небо цѣлое любви!

Н. Бергъ.

in.

#### мольба къ черноокой.

Ты хочешь знать, гдё домикъ мой: Сокрыть въ долинё онъ глухой; Тамь злачный лугъ

Найдешь, мой другь; Тамъ тихо, тихо все вокругъ.

Для насъ обоихъ тамъ готовъ Шатеръ зеленый изъ цвѣтовъ,

Тамъ много розъ Переплелось Межь виноградныхъ лозъ.

Ручей струится тамъ изъ горъ, Тамъ нѣгой полонъ тёмный боръ,

И соловей
Въ тънп вътвей
Поётъ тамъ слаще и живъй.

За счастье въ тихомъ томъ дому Всего я свъта не возъму!

О, жить бы тамъ Всю вѣчность намъ, Дѣля невзгоды пополамъ!

Н. БЕРГЪ.

IV.

#### кличъ.

Гдѣ такая въ цѣломъ свѣтѣ Есть дѣвица на примѣтѣ:

Что лицомъ — заря румяна, Косы — будто крылья врана;

Зубки — перлы; очи чорны — Точно вишни, точно тёрны;

Молодое нѣжно тѣло — Словно пухъ лебяжій, бѣло;

Станъ стройнѣе горной ели; Голосъ — пѣніе свирѣли;

Груди — волны въ океанъ, А походка гордой лани;

Сердце — что твоя геенна И въ любови неизмѣнно.

Гдѣ такая въ цѣломъ свѣтѣ Есть дѣвица на примѣтѣ?

Н. БЕРГЪ.

V

## чорны очи.

Ахъ вы, очи чорны, -Очи ясны! Полюбилъ васъ кръпко Я, несчастный!

Въ каждое мгновенье Дня и ночи Вы передо мною, Чорны очи!

Сяду ль ненарокомъ Подъ оконце,

Гляну ли на небо, Иль на солнце;

Взоромъ ли ночную Тьму пронижу: Всюду, чорны очп, Васъ я вижу!

Смплуйся ты, люба, Надо мною: Дай хоть мигь единый Мнѣ покою!

А нето — такъ будешь Ты убійца Земляка п брата, Иллирійца!

Н. Бергъ.

## А. КАЗАЛИ.

Антонъ Казали, одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ поэтовъ далматинскихъ, родился въ 1815 году въ Дубровникъ. Съ 1855 по 1859 годъ онъ редактировалъ «Гласникъ Далматинскій»; въ 1856 году издалъ лучшее свое произведеніе — поэму «Златка», отрывокъ изъ которой помѣщенъ въ нашемъ изданіи; въ 1857 напечаталъ въ «Зарѣ» «Тгізта vicah udovicah», а въ слѣдующемъ году — повѣсть «О гробницкомъ полѣ». Кромѣ того, онъ перевелъ на сербскій языкъ первую иѣснъ «Илліады», «Донъ-Карлоса» Шиллера и нѣскольью отрывковъ изъ Шекспира, Мильтона (изъ «Потеряннаго Рая») и Байрона. Въ пастоящее время Казали служитъ учителемъ гимназіи въ Зарѣ.

## изъ поэмы «златка».

Нѣтъ еще ни слуху п ни духу О жестокихъ дняхъ войны кровавой, Какъ, надежды полная и счастья, Получила вѣсточку о другѣ Златка, въ домъ изъ бою воротяся. Днп-денёчки всѣ она считаетъ И готовится, чтобъ друга встрѣтить. Кромѣ всякихъ дорогихъ подарковъ, Припасла она ему вязанье,

Ткань, на коей битвы и побѣды Доблестныхъ мужей изобразила. Разъ пошла она въ свою светлицу, Чтобы въ тайнѣ начатое кончить; Только сёла Златка за работу, Какъ вошла безъ спросу къ ней служанка, Говорить: «провзжій витязь просить, Госпожа моя ты дорогая, Милости твоей и позволенья Стать передъ твоп предъ очи ясны.» Госпожа въ отвътъ ей тихо молвитъ: «Ахъ, не въ часъ тотъ витязь къ намъ пріфхаль!» Говорить опять служанка Златкв: «Не хотыть со мной прівзжій витязь, Не хотель со мной разговориться, Сколько я его ни умоляла.» Мигъ одинъ задумалася Златка. «Пусть войдеть!» потомъ она сказала. Туть вошоль высокій, статный витязь, Но недугомъ тяжкимъ поражонный: Горькія страданія п муки На лицъ пригожемъ отражались. Какъ на витязя вэглянула Златка. Скорбію наполнилось въ ней сердце. Всявдъ за первымъ госпожв приввтомъ, Молвить онъ: «Принесь тебѣ я вѣсти, Но одна лишь ихъ ты слышать можешь.» Златка выслала свою служанку И глазъ-на-глазъ съ витяземъ осталась. Какъ взглянуль опъ на ея вязанье, Какъ взглянуль онъ - горьки слёзы пролиль, Только слёзъ онъ тѣхъ не утираетъ И очей своихъ не закрываетъ. Златка смотрить на него печально, Говоритъ ему такія рѣчи: «Что ты плачешь, витязь незнакомый? Что ты плачешь, глядя на вязанье?» Ей на это витязь отвѣчаетъ: «Кто хоть день одинъ провелъ съ Вацлавомъ, Не забудеть върно и Бохвала: Я — Бохваль!» На это Златка живо: «А Ваплавъ? И что отчизна наша?» - «Сгинула отчизна, пали рати, А пные витязи достались Въ тяжкую неволю къ супостату!» «А Вацлавъ?» — «Онъ не бъжалъ, онъ плънникъ!» - «Какъ же могь онъ допустить, что взяли Въ плѣнъ его?» Бохвалъ на это Златкѣ: «Нѣтъ, Вацлавъ не допустилъ, чтобъ взяли Въ плѣнъ его...» — «Убптъ!» она сказала И лицо свое закрыла въ скорби,

А сквозь пальцы слёзы пробивались И глухіе слышалися вопли. Такъ промчалось нѣсколько мгновеній. «Нѣтъ, не умеръ, мой Вацлавъ не умеръ!» Внѣ себя проговорила Златка: «О, скажи ты мнъ, что онъ не умеръ!» Туть Бохваль, очами прямо въ очи Ей смотревшій, опустиль ихъ въ землю И ни слова Златкъ не промолвилъ. «Что жь, погибъ онъ?» спрашиваеть Златка: «О. зачемъ Вацлавъ бъжалъ ты съ поля?» - «Между смертію и межь позоромъ Ты бы что ли въдала что выбрать Твоему Вацлаву?» - «Такъ зачемъ же Не погибъ и ты съ Вадлавомъ вивств? Онъ сказалъ мнъ, что ему ты будешь Въчно въренъ, что его не бросишь Ни при жизни ты и ни при смерти: Онъ погибъ, а ты бъжишь, несчастный!» Ничего на то не отвѣчая, Обнажилъ Бохвалъ широко перси, Показаль глубокія ей раны: «Нынче утромъ ихъ перевязали; Говорять врачи: еще немного Проживу...» — «Ахъ!» вымолвила Златка, И, закрывши очи, обомлела; Поддержаль ее Бохваль рукою Говорить: «Звёздою путеводной Быль мив духь погибшаго Вацлава: Онъ привелъ меня къ твоимъ порогамъ, Чтобъ письмо его тебъ я отдалъ И сказаль, что мыслію последней, Что его последнимъ самымъ словомъ Ты была!» Проговоривши это, Изъ-за-пазухи письмо онъ вынулъ, Положиль его онь на вязанье, А при немъ и прядь волосъ Вацлава, Кровію покрытую и прахомъ. «Воть», сказаль онь, «все, что уцёлёло Отъ Вацлава!» И затемъ хотель онъ Удалиться, но схватила Златка За руку его: «куда, скажи мнв, Ты идешь, такой больной и слабый? Отдохнуль бы у меня ты въ домѣ!» - «Я иду», отвётиль онь, «на отдыхъ Въ той земль, гдь другь мой почиваеть!»

Н. Бергъ.

# И. КУКУЛЕВИЧЪ-САКЦИНСКІЙ.

Иванъ Кукулевичъ-Сакцинскій, самый знаменитый изъ современныхъ поэтовъ Хорватіи и вивств самый двятельный приверженець плапризма, родился 17-го (29-го) мая 1816 года въ Вараждинъ. Онъ прошолъ низшую школу, гимназію и философію въ Загребъ, гдв пробыль восемь льть въ тамошнемъ дворянскомъ конвиктъ. Въ 1833 тоду поступиль въ военную службу и прослужиль въ венгерской гвардін, въ Вінь, до 1840 года, откуда перешолъ въ одинъ изъ венгерскихъ полковъ, стоявшихъ въ Италіи, а въ 1842 году. вышель въ отставку. Первыя стихотворенія Кукулевича стали появляться въ «Денницъ» и «Народныхъ Новинахъ», начиная съ 1837 года. Затъмъ, онъ написалъ героическую драму «Юранъ и Софья», которая была дана на загребскомъ театрь новосадской драматической трупой въ 1840 году. По прибытін въ Загребъ въ 1842 году, Кукулевичь сталь издавать свои «Разныя Сочиненія», которыхъ вышло по 1847 годъ четыре части, и въ которыхъ онъ собраль свои разсказы, драматическія піесы и пісни, и къ посліднимь присоединилъ народныя хорватскія пъсни, имъ записанныя. Въ 1848 году онъ напечаталъ свои знаменитыя политическія стихотворенія, подъ названіемъ «Славянки», въ которыхъ господствуеть общій характерь иллирской поэзіи той эпохи, т. е. ненависть къ врагамъ и патріотическія воспоминанія и надежди. Лучшія пъсни изъ этого собранія пом'єщены въ нашемъ изданіи въ перевод Н. В. Берга, нисколько не уступающемъ подлиннику.

Кукулевичь рано приняль и практическое участіе въ политическихъ волненіяхъ Хорватіи въ сороковыхъ годахъ. Онъ первый потребовалъ на Хорватскомъ Сеймѣ 1843 года признанія хорватского языка оффиціальнымъ языкомъ страны, вмъсто латинскаго; къ сожальнію, требованіе это, принятое съ большимъ сочувствіемъ патріотами юной Иллиріи, было отвергнуто мъстной аристократіей. Рѣчи Кукулевича на земскихъ собраніяхъ, не проходившія въ печать по своей крайней резкости, и слава его какъ политическаго писателя, доставили ему такую популярность, что въ 1848 году, когда настала полная анархія, онъ избранъ былъ, вмёстё съ Гаемъ и Враничаномъ, членомъ временнаго правительства Хорватін. Пользуясь предоставленною ему властью, Кукулевичъ устроилъ то народное собраніе, въ

которомъ баномъ Кроацін выбранъ былъ извъстный Елачичь. Онъ же быль главой хорватской депутаціи, изъ нѣсколькихъ сотъ человѣкъ, которые представили императору Фердинанду двадцать четыре пункта народныхъ желаній. Затьмъ, Кукулевичь быть нервый, сдёлавий весною 1848 года въ газетъ «Славянскій Югь» предложеніе о славянскомъ събздф, собравшемся потомъ въ Прагъ, и исполняль затъмъ дипломатическія порученія въ австрійской Сербіи и въ Княжествъ. Когда же оказалось, что стремленія хорватовъ не имъли желаннаго усивха, и началась реакція, Кукулевичь оставиль оффиціальную деятельность и возвратился къ своимъ архиварскимъ и антикварскимъ занятіямъ. Въ-1850 году его стараніями основано было Общество Юго-славянской Исторіи и Древностей, которое выбрало его своимъ президентомъ. Независимо отъ своихъ прямыхъ обязанностей, какъ президента, Кукулевичь завъдуеть въ настоящее время и редакціей «Архива», издаваемаго этимъ обществомъ и имфющаго огромное значение для юго-славянской псторіи. Онъ составиль и издаль историческую хорватскую хрестоматію, подъ заглавіемъ «Старые хорватскіе поэты», собраль обширную библіотеку рукописей, предпринималь антикварскія путешествія по славянскимь землямъ и Италіи, словомъ — онъ никогда не оставался безъ дёла, употребляя всё свои силы и способности на нользу родному краю. Въ настоящее время Кукулевичъ занимается изданіемъ нъкоторыхъ старинныхъ далматинскихъ поэтовъ.

СЛАВЯНКИ.

1.

Красота полудня, Далматское море! Наше ты веселье И горькое горе!

Тяжело на свътъ Безъ тебя далмату: Для тебя пошолъ онъ Въ слуги къ супостату!

Всѣхъ ты одарило Серебромъ и златомъ, Не дало лишь только Ничего далматамъ. Сжалься ты надъ ними, Удёли хоть малость Изъ того, что прочимъ Отъ тебя досталось!

2.

Твердая твердыня Чорная гора ты! Знаютъ-перезнаютъ Тебя супостаты!

Голы твои скалы, Голы твои дёти, Да нётъ ихъ славнёе Ничего на свёть.

Честь они и гордость Славянскаго рода: Живетъ между ними На горахъ свобода.

Доблестныя скалы,
Нуженъ мигъ единый,
Чтобъ для насъ вы стали
Меккой п Мединой!

3.

Балканы, Балканы, Родина болгарства! Первое здёсь было Славянское царство.

Рать латинъ и персовъ
Здѣсь рога сломила;
Здѣсь и византійской
Гордости могила.

Что жь теперь спокойно Смотришь, Балканъ старый, Какъ насъ греки ръжутъ, Турки, скипетары?

Ринь свои хоть воды
Съ сумрачнаго темя,
Затопп ты ими
Вражеское племя!

14.

Соколы съ орлами Между васъ летаютъ, Вътромъ вашимъ вольнымъ Грудь свою питаютъ.

А внизу славяне
По бѣло̀му свѣту
Задумчиво бродять:
Имъ свободы нѣту.

Орлія бъ намъ крылья:
Могучимъ полётомъ
Мы бъ туда махнули,
Къ голубымъ высотамъ.

5.

Славяне, славяне, Народовъ холоны, Охранная стража Цёлой вы Европы!

Гдѣ хоругви вашп? Гдѣ поля и нивы? Пропадаютъ втунѣ Всѣ ваши порывы.

Всякъ изъ васъ въ дремотъ Только время губитъ; Всъ вамъ люди чужды, Васъ никто не любитъ.

Славяне, славяне, Полно спать, воспряньте И на супостатовъ Дружно, разомъ гряньте!

6.

Милыя вы горы, Хорварскія горы! На вашихъ вершинахъ Ростутъ темны боры. Многія родились
 На горахъ тёхъ мысли,
Что потомъ явились
 На Савъ и Вислъ.

Сколькихъ селъ и градовъ Върною вы стражей; Не легко доступны Для дерзости вражей.

Да бѣда: забрались
Къ намъ сюда въ ущелья,
Пуще силы вражьей,
Лѣность да бездѣлье.

7

Тяжкихъ бъдствій память, Бълая Гора ты! Будь твои вершины На-въки прокляты!

Той порѣ свершилось
Двѣсти лѣтъ ужь цѣлыхъ,
Какъ ты стала гробомъ
Столькихъ чеховъ смѣлыхъ.

Съединись съ Бланикомъ
Въ дружбѣ и любови:
Можетъ-быть родятся
Дѣти чешской крови;

Можетъ-быть минуютъ Дни небесной кары И воскреснутъ снова Чехъ и Оттокары.

8.

Москва золотая, Полсвёта столица, Всёхъ ты градовъ русскихъ Матушка-царица!

Сколько усмирила, Мать, ты всякой дичи, Сохранивши въру И старый обычай!

На тебя Россія Цъ́лая взираетъ, Все къ тебъ славянство Длани простираетъ:

Подымись, царица!

Кликни кличь къ намъ, мати!

Иль, какъ мы, ты любишь

Также подремати?

Н. БЕРГЭ.

## м. Боговичъ.

Мпрко Боговичъ, одинъ изъ даровитейшихъ хорватекихъ-инсателей, родился въ 1816 годувъ Вараждинь, въ Кроаціи. По окончаніп гимназическаго курса, онв вступиль въ военную службу, которую оставиль въ 1840 году. Затемъ, изучалъ право п въ 1842 году занялъ мъсто нотаріуса въ Крижевскъ. Боговичь началь свое литературное поприще помъщениемъ въ журналъ «Кроація» нѣсколькихъ славянскихъ стихотвореній въ німецкомъ переводі; что же касается его оригинальныхъ стихотвореній, то первыя изъ нихъ были помъщены въ «Иллирской Денницъ» того же года. Затъмъ, въ 1844 году, онъ издаль нервое собраніе своихъ стихотвореній, подъ названіемъ «Ljubice»; въ 1847 году вышли его «Smilje i Kovilje», а въ 1848-политическія стихотворенія «Родные голоса».

Въ 1848 году Боговичъ выступилъ на политическое поприще; писаль горячія политическія статып вы разныхы новременныхы наданіяхы, какы своихъ, такъ и заграничныкъ, принималъ дъятельное участіе въ войнь противъ венгровъ, по окончаніи которой быль назначень Елашичемь банскимъ коммиссаромъ, должность котораго исправляль до 1850 года. Съ наступленіемъ реакціп Боговичь отказался отъ политики и спова предался всей душой литературф, Въ 1852 годуонь быль приглашонь редактировать журналы «Невенъ» и «Коло»; въ 1853 - присужденъ къ полугодичному заключенію въ тюрьму за оскорбленіе величества; затёмъ издаль свои «Историческія Пов'єсти», переведенныя Вацликомъ и Коларомъ на чешскій языкъ; въ 1856 году надальсвою драму «Франкопанъ», въ следующемъ -трагедію «Стефанъ, послъдній король Боснійскій», а въ 1860 — трагедію «Матвъй Губецъ». Въ-настоящее время Боговичь живеть въ своемъ по-

мѣсты, близъ Загреба, гдѣ посвящаеть все свое время отечественной литературѣ.

From The en orners; but we

#### ВОСНОМИНАНТЕ.

Кто не слыхаль отъ пастуховъ окрестныхъ, Что вкругъ озёръ пасуть своп стада, Про то, что тамъ, на днѣ озёръ чудесныхъ, Стоятъ п дремлятъ чудо-города.

Что тамъ они, залитые водою, Стоятъ давно, и что изъ бездны той До слуха ихъ доносятся порою И бой часовъ и благовъстъ святой.

Такъ и моя надежда сокрушилась, Что я хранилъ такъ бережно въ тиши; Погибъ мой храмъ— скрижаль его разбилась— А съ нимъ и рай измученной души.

И вотъ опять встаетъ воспомпнанье Изъ глубины души моей больпой, И подтверждаетъ странное сказапье О городахъ, погибшихъ подъ водой.

Н. Гервель.

11.

### осторожнымъ.

— «Легче, легче, братцы! тихо Поведемъ мы нашу ръчь: Непріятель можетъ лихо Насъ повсюду подстеречь!»

— «Это все пока прекрасно, Но обдумаемъ впередъ, Чтобы знать и видъть ясно— Что за этимъ вслёдъ насъ ждетъ.»

— «Пусть же каждый смотрить въ оба, Вправо, влёво, взадъ, вперёдъ, Чтобы вражеская злоба Не надёлала хлопоть!»

— «Мы теперь же согласимся: Каждый будеть знать — куда И къ чему мы всѣ стремимся, Только тише, господа!» Жалко, если эти рѣчи Ослѣиять коня и тоть Ужь потомъ при каждой встрѣчѣ Трусу праздновать начнеть!

Ну ихъ трусовъ! Слово съ дёломъ Не дёли, боясь тревогъ, А рази неправду смёло Словомъ, дёломъ: въ правдё Богъ!

М. Петровскій.

III.

### ЛИБЕРАЛЪ.

«Мы — отцы убогаго народа — Этотъ санъ исторіей намъ данъ — И давно мы ждемъ, когда свобода Освъжитъ упавшій духъ крестьянъ —

«Оживитъ трудящіяся руки. Ждетъ всего отъ насъ однихъ народъ; На него прольёмъ мы свѣтъ науки: И его насталъ теперь черёдъ!»

Такъ у насъ гремитъ иной на въчъ. Всъхъ въ восторгъ приводитъ эта ложь; А въ дъла его, отбросивъ ръчи, Загляни... въ дълахъ не то найдешь!

Вслёдъ затёмъ онъ лёзетъ съ кулаками На того, кто любитъ свой народъ, И кричитъ: «народность вздоръ! мы сами Не должны пускать народность въ ходъ.»

А придеть къ расилать общей время — У него отвъть на это есть: «На народъ пусть ляжеть это бремя!» Хоть ему ужь нечего и ъсть.

Обирать людей, незнавшихъ воли, И играть роль пана и отца — Молодецъ!... а бёдный людъ мозоли Наживай, питая молодца.

Вотъ онъ, нашъ поборникъ правъ народа, Либералъ и щедрый меценатъ! Онъ вездѣ кричитъ одно: «свобода!» И отдать чужую кожу радъ.

Поглядишь: милѣйшій человѣчекь, И народь ему такъ дорогь, любъ! Но во рту такихъ простыхъ овечекъ Ты какъ разъ подмѣтишь волчій зубъ.

М. Петровскій.

IV

## старцы и юноши.

- «Все теперь впередъ стремится, Новизна забралась къ намъ ... Никогда не возвратиться Добрымъ старымъ временамъ!»
- «Прежде тишь была, приволье, Лучше влось и пилось; Нъть ужь прежняго раздолья, Все пошло и вкривь и вкось.»
- «Молодое, видишь, племя Новой жизнью хочеть жить, И идей новъйшихъ съмя Хочеть сразу насадить...»
- «И куда, куда ужь прытки!
  Лучше насъ провидять въ даль!
  Хоть поймуть свои ошибки,
  Да ужь поздно будеть!... жаль!»
- «Лишь народностью и дышать, Ръчь о ней одной ведуть, Лишь о ней одной и пишуть, Лучшей будущности ждуть.»
- «Въ этомъ будущемо напвность Видитъ рай земной въ дали; Да какую-то взаимность У славяно еще нашли!»
- «Въдь и намъ знакома слава: Мы боролись искони За нарушенное право, За народность же — ни, ни!»
- «И съ славянами ни мало Въкъ нашъ не былъ и знакомъ; Да притомъ къ чему пристало Хлопотать Богъ въсть о комъ?»

— «А теперь любовь къ отчизнъ Породила въ насъ раздоръ, И не кончится при жизни Нашей этотъ длинный споръ!»

— «Что же, съ Богомъ! безъ изъятья Всѣ мы лучшаго хотимъ; Только долго ль въ новомъ платъѣ Щеголять придется имъ?»

— «Пусть по ихнему творится! Намъ, къ несчастью, привелось На своемъ остановиться: Прежде лучше всъмъ жилось!»

— «Эта мысль одна осталась Отъ минувшаго добра... Неминуемо промчалась Наша прежняя пора!»

Правы вы: иное время, Время бурное пришло; Молодое наше племя Много новаго внесло!

Но хулить все то, что ново, Ираво, вы бы не должны! Мы разскажемъ вамъ ab ovo Въ чемъ сказались новизны:

Развѣ въ формѣ неизмѣнной Долго жило что-нибудь? Ужь таковъ законъ вселенной, Ужь таковъ природный путь...

Нашъ онъ!... нынъ за народность Стали лучшіе умы: Что же— вамъ однимъ въ угодность Ту святыню бросимъ мы?

Мы срываемъ куколь въ полѣ, Хлѣбъ, плоды разводимъ тамъ, И возросшему въ неволѣ Воздвигаемъ счастъя храмъ...

Не страдать же въкъ народу! Быть не можеть, чтобы вамъ Быль противень, не въ угоду Лучшей будущности храмъ? Раскрываемъ мы объятья
Всѣмъ славянамъ, любимъ всѣхъ...
Но славяне — наши братья,
А любовь — едва ли грѣхъ?

Мы хлопочемъ объ отсталыхъ:
Мы хотимъ, чтобъ шли вперёдъ
Всъ славяне, чтобъ догналъ ихъ
И отставшій нашъ народъ.

Въ нашемъ внутреннемъ раздорѣ Пусть повинны мы одни; Но вѣдь «истина лишь въ спорѣ Уяснялась» искони.

Вамъ ли, добрые обломки Въка прошлаго, подстать Новый въкъ нашъ, быстрый, громкій, Въкъ движенья, догонять?

Вы за вѣкомъ не поспѣли, Мы умчались съ нимъ впередъ... Что намъ спорить въ этомъ дѣлѣ? Всѣмъ, всему есть свой чередъ:

Вамъ прошедшее по праву Отмежовано судьбой, Намъ — грядущее, и съ славой, И съ трудами, и съ борьбой...

М. Петровскій.

## и. суботичъ.

Иванъ Суботичъ родился въ 1817 году въ мѣстечкѣ Добринчи, Сремскаго комитата, въ королевствѣ Славоніи. Образованіе получиль онъ въ Пештскомъ университетѣ, откуда вышель со степенью доктора правъ и доктора философіи. Суботичъ считается однимъ изъ лучшихъ современныхъ сербскихъ писателей. Онъ началъ свою литературную дѣятельность мелкими лирическими стихотвореніями, которыя издалъ, въ 1837 году, въ Нештѣ, подъ заглавіемъ «Лира». Затѣмъ, едва выйдя изъ университета, онъ сталъ издавать «Сербскую Лѣтопись» и съ 1842 по 1852 годъ выпустиль въ свѣтъ 32 тома этого изданія. Въ 1846 году Суботичъ издалъ главное свое произведеніе — эпосъ «Стефанъ Дечанскій»,

Hauth

въ которомъ онъ удачно воспроизвелъ многія черты народной поэзіи. Въ 1858 году появились его «Лирическія Песни», въ которыхъ онъ сдёлалъ попытку сблизить сербскую лирику съ поэзіей запада. Два тома «Эпическихъ Песенъ», появившихся вследъ за этимъ, написаны совершенно въ томъ же духѣ. Какъ драматургъ, Суботичъ безспорно занимаетъ первое мъсто между своими сербскими себратіями. Драмы его «Звонимиръ, король хорватскій» и «Бодинь» и трагедін «Герцогъ Владиславъ», «Прехвала» и «Милошъ Обиличъ», взятыя изъ сербской исторіи, пользуются большимъ усибхомъ па сцень. Какъ учоный, Суботичь извъстень сочиненіями: «Наука о сербскомъ стихотворствѣ», «Grundzüge der Serbischen Literatur» и другими, которые веф-обличають въ немъ человъка, обладающаго самыми обширными свёдёніями по всёмъ отраслямъ наукъ и весьма върнымъ критическимъ взглядомъ. Его «Дъла» (собраніе сочиненій) былииздани въ Карловит въ 1858 году. Независимо отъ ностоявныхъ литературныхъ и учоныхъ трудовъ, Суботичъ принималъ участіе и въ общественныхъ событіяхъ своей родины. Въ 1861 году онъ быль еделанъ поджупаномъ Сремскаго комитата, въ-следующемъ-году назначень членомъ высшаго суда въ Тріединомъ королевствъ, а въ 1865 году, избранный въ депутаты на сеймъ Тріединаго королевства, приняль предложенный ему членами сейма санъ вице-президента. Въ 1867 году онъ вздилъ на московскую этнографическую выставку, причемъ произнесъ и всколько рачей и прочель стихотвореніе «Привѣтъ Москвѣ», помѣщенное въ нашемъ изданіи въ перевод'в на русскій языкъ.

1.

## привътъ москвъ.

Златоглавый городъ, Мать-Москва родная! Слышишь? — это голосъ Съ береговъ Дуная!

Голосъ дальней Шары И Косова поля, Что въ тебъ несется, Матушка, оттоля!

Древности далёкой Доблестное чадо, Всёмъ ты, всёмъ славянамъ Радость и отрада!

Городъ въчно юный, Дорогой и милой, Ты — что сонъ отрадный, Навъянный вилой!

Всѣ къ тебѣ им съ юга Устремляемъ очн, Дивная певѣста Свѣтлой Полуно̀чи!

Шибко бъётся сердце, Кровь вскипаетъ въ жилахъ, Чуть тебя вспомянешь, Мать намъ братьевъ милыхъ.

Подыми же къ звъздамъ Голову высоко: Орелъ — твой избранникъ, А сынъ — ясный соколъ!

Славиться, гордиться Можешь ты по праву, Искони добывши Честь себё и славу!

Ты въ крови купалась

И въ слезахъ горючихъ —

Истинная гордость

Россіянъ могучихъ!

Такъ услышь же, мати, Этотъ голосъ съ юга, Голосъ братьевъ върнихъ, Кличъ ко другу друга!

Будешь ты намъ сниться Тамъ и днемъ и ночью, Вся полна красою Дивною и мощью!

Н. БЕРГЪ.

, II

## вила говорить съ облаками.

«Вы откуда и куда такъ быстро, Облака серебряцыя, мчитесь? Что несете въ нѣдрахъ самоцвѣтныхъ?»

- «Мы летимъ изъ Индіи далекой, Гдв ростуть алмазы на деревьяхъ, Крупный жемчугъ на поляхъ родится. И несемъ три дара мы чудесныхъ: Первый даръ — сердечко золотое, Даръ другой — жемчужная корона, Третій даръ — адмазное колечко. Первый даръ, сердечко золотое, Отдадимъ красавицъ-дъвицъ, Даръ другой, жемчужную корону — Гордой деве княжеского рода, Третій даръ, алмазное колечко — Той, кто всёхъ вёрнёй и постояннёй.» И сказала имъ на это вила: «Вы гречанкъ дайте ожерелье: Славятся гречанки красотою, Злать вънець отдайте франкистанкъ: Франкистанки княжеского рода, А кольцо славянкъ подарите: Тверже камня върность ихъ святая!»

Н. Гербель.

# о. утъшеновичъ.

Огнеславъ Утъшеновичъ-Острожинскій, православный австрійскій сербъ и одинъ изъ самыхъ симпатическихъ поэтовъ новой сербской литературы, родился въ 1818 году въ Острожинъ, на самой хорватской границъ. Первыя его стихотворенія стали появляться въ журналахъ въ самомъ началъ сороковыхъ годовъ. Затъмъ, въ 1845 году, онъ издалъ собрание своихъ стихотвореній, подъ названіемъ «Острожинская Вила», а въ 1852 напечаталь въ журналѣ «Невенъ» свой переводъ «Слова о полку Игоря». Поэма «Недълько», написанная имъ леть десять тому назадъ, съ патріотической в рой въ сербское возрожденіе, и обощедшая всф сербскія земли, упрочила извъстность Утъшеновича какъ поэта. Утъшеновичъ извъстенъ также и своими учоными работами, написанными по большей части на нѣмецкомъ языкѣ, напримѣръ: «Hauskommunionen der Südslaven», «Militärgrenze» и другія. Онъ занималь въ течение несколькихъ летъ место совътника хорватского канцлерства въ Вънъ, но за приверженность къ Россіи быль уволень отъ должности. Въ настоящее время Утвшеновичъ живеть въ Вънъ, гдъ трудится на пользу родной Or I here " Here"

## въ память коллару.

Во время оно истину затьмила Въ славянскомъ мірѣ скорбная судьба — И духъ славянства сталъ разъединяться, А чуждий сердцу — дѣлаться роднымъ.

Но духъ свободы въ Татрахъ народился — И голосомъ, исполненнымъ любви, Съ вершины горъ, пріюта вилъ, воскликнулъ. Чтобъ воедино братья собрались.

Отъ Адріатики до водъ каспійскихъ, Отъ Бълаго до Чорнаго морей— Коллара голосъ всюду раздается И слава слёзы радостныя льётъ.

Онъ отверзаетъ грудь всему славянству И предлагаетъ братскій поцалуй... Лишь Гай одинъ, за темными горами, На тотъ призывъ сердечный не спѣшитъ.

Колларъ! твое святое имя геній Славянъ умчаль въ надзвъздные края, Чтобъ тамъ оно въ сіяньи въчно жило, Чтобъ въчно имъ гордился славянинъ!

Н. Гербель.

11.

### пленъ.

(въ бартинъ ярослава чермака: «плънъ герцеговинскій въ 1863 году».)

Здѣсь предъ вами тяжкая недоля, Горькое, великое несчастье На пространствѣ небольшой картины! Иисана картина та слезами — И слезами вамъ я провѣщаю, И она слезами вамъ промолвитъ Про невзгоды нашего народа; Вы слезами горькими залъётесь: Не забыть вамъ образовъ печальныхъ!

Что тутъ видитъ взоръ мой возмущенный? На горъ пустой, на каменистой Видитъ онъ развалины повсюду, На развалинахъ цвъты алъютъ...

Какъ цвъсти цвътамъ среди развалинъ? Не цвъты то — то вънокъ забытый, Пламенной любви подарокъ пъжный; Онъ забытъ, межь камней затерился, И — того-гляди — вънокъ засохнетъ! Чън цвъты и чей подарокъ это? Гдъ росли они, красуясь иышно? Чъя рука цвъты тъ возрастила? Чъя рука въ вънокъ ихъ заплетала? Съ чъихъ опъ персей на сыру иалъ землю?

Такъ ли, полно, видите вы, очи? Съ нашихъ горъ какъ-будто эти розы, Сербскія, родимыя то розы, На иоляхъ на сербскихъ выростали, Возлелѣяны рукою сербской.

Но тоской мий защемило сердце,
Злой тоской, предчувствіемъ тяжолымъ:
Не чужія ль ихъ сорвали руки
И въ вѣнокъ связали благовонный
На полѣ кровавомъ лютой битвы?
Врядъ ли сербы тотъ вѣнокъ свивали?
Гляньте, очи, ясно поглядите,
Что такое вкругъ цвѣтовъ тѣхъ вьется?
Лютая змѣя вокругъ нихъ вьется,
Въ сторонѣ же иританлись волки.
Гляньте, очи, ясно поглядите
И горючія пролейте слёзы:
Вотъ гдѣ-наша горькая недоля!

Не вънокъ цвътовъ благоуханныхъ, Не змъя вокругъ него віется, А веревки вкругъ красавицъ сербскихъ, Что попали въ тяжкую неволю.

Цвътъ роскошный сербскаго парода
Отъ груди отъ матерней отторгнутъ,
Вервіе жестоко въ васъ впилося!
Это турки, а не злые волки!
Гдѣ твой громъ, о Боже справедливый?
Илѣпницы мои, мое вы горе!
Въчемъ, скажите, грѣшны вы предъ Богомъ?
«Только въ томъ, что родилися на свѣтъ.»
Илѣнницы мои, мое вы горе!
Въ чемъ, скажите, ваша грусть-кручина?
«Въ томъ, что въ гробъ живыми намъ ложиться!»
А кого вамъ цаловать охота?
«Цаловать охота саблю востру!»

Аманъ, турки! коли есть въ васъ въра,

Развяжите плѣнницамъ вы руки, Не терзайте бѣлаго ихъ тѣла: Не на то ихъ въ свѣтъ родила матерь'! Посмотрите, кровь изъ нихъ струится: Не для вервія тѣ бѣлы руки! Отнустите дорогихъ намъ илѣнницъ, Золотомъ за это вамъ заилатимъ!

«Не видать вамъ дѣвицъ нашихъ красныхъ, Не видать, пока еще мы живы: Пригодятся дѣвы на базарахъ И рождать намъ нослѣ будутъ турокъ!»

Аманъ, турки! коли есть въ васъ вѣра, Межь волковъ ягнятъ вы не гоните, Отпустите дорогихъ намъ плѣнницъ — На базаръ стада гоните наши; Что́, аги, за илѣнницъ вы хотите?

«Прочь, негодный! Нѣту здѣсь базара! Ну, впередъ, красавицы-дѣвицы! Далеко вѣдь до Едрена-гр́ада, Гдѣ давно купцы насъ ожидаютъ, Чтобъ куппть у насъ товаръ безпѣнный. Ну, внередъ, красавицы-дѣвицы!»

Плѣнницы мои, мое вы горе! Красота всему виною ваша, Даръ небесъ и жертва аду вмѣстѣ: Отъ нея должны вы всѣ погибнуть! Уходите, горькія, въ неволю, Съ нами месть останется на-вѣки, Мы отмстимъ за васъ врагу лихому, Если Богъ за насъ и наше счастье!

И погнали турки нашихь ильниць, Словно былыхь на убой ягнятокъ. Слышите ли, какъ быдняжки стонутъ: «Горе намъ, судьбина наша злая! Страшное, великое несчастье! Не привидано такого срама — Быть наложницей лихого турка, Плыницею горькой на чужбины, Подлы многихъ братьевъ нашихъ сербовъ!»

Слышите? Сюда на помощь, братья! Плънницы влекутся на чужбину, Что же вы стоите, словно камень, И не вырвите у злобныхъ турокъ Изъ нечистыхъ рукъ столь чистой жертвы? Эй, въ погоню вслъдъ за супостатомъ!

Стойте, турки! Будеть вамь базарить Нашей кровью, въ срамь кресту святому! Нашь базарь на поле страшной битвы, Тамь мы съ вами люто побазаримь! На побоище идите съ нами, Похитители девицъ и женщинъ! Саблями поделимъ нашу землю, А потомъ поделимъ и красавицъ, Коли Богъ за насъ и наше счастье!

Кто тутъ витязь, кто боецъ удалый? Опоящь скорфе саблю востру: Часъ насталь за крестъ свой заступиться, Воротить свободу золотую!

Н. Бергъ.

### П. ПРЕРАДОВИЧЪ.

Петръ Прерадовичъ родился 6 (18) марта 1818 года въ Грабовицив, въ австрійской Военной Границъ. Отець его служиль въ военной службъ. Рано потерявъ его, молодой Прерадовичъ, какъ сирота, быль пом'вщень въ кадетскій корпусь въ Новомъ Мъстъ, откуда быль выпущень въ 1838году съ чиномъ поручика. Во время своего ученія онъ почти забыль свой родной языкъ и началь писать стихи по немецки, но квартированіе съ полкомъ въ Далмаціп дало ему случай вспомнить родную речь — и онъ сталъ писать но сербски. Въ 1846 году онъ издалъ первое собраніе своихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ «Первенцы» — и книга эта поставила его сразу на ряду съ лучшими сербскими поэтами. Продолжая военную службу, онь участвоваль, въ 1848 году, въ италіанской компанін; затемъ, быль адъютантомъ у невъстнаго бана Елачича; въ 1852 году произведень въ майобы: въ 1859 году сдълаль вторую итальянскую компанію, которую окончилъ въ чинъ полковника. Прерадовичь досель иродолжаеть свои литературныя занятія. Въ 1851 году онъ издалъ второе собрание своихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ «Новыя Пѣсни». Кромъ того, онъ написалъ двъ эпическихъ поэмы: «Первые Люди» и «Славянскіе Діоскуры». Въ последнее время онъ трудился надъ эпопеей «Королевичъ Марко». Въ настоящее время имя Прерадовича, какъ поэта, пользуется огромною нопулярностью между хорватами.

#### 3 АРЯ.

Полночь минула — что будить Въ этотъ часъ мой крѣнкій сонъ? Гусли дѣдовскія сами Издаютъ чуть слышный тонъ, Тихо, тихо говоря: «Скоро день — уже заря!»

Полночь минула — покойны Долы, горы и потокъ; Но ужь шепчетъ съ синимъ моремъ Предразсвътный вътерокъ — Шепчетъ, тихо говоря: «Скоро день — уже заря!»

Полночь минула — окрестность Сномь объятая лежить, Но уже съ востока птица Пробужденная летить, И щебечеть, говоря: «Скоро день — уже заря!»

Полночь минула — во мракѣ И земля и океанъ, Но алѣетъ на Востокѣ — Блещетъ впла всѣхъ славянъ — Блещетъ, тихо говоря: «Скоро день — уже заря!»

Скоро день — уже заря! Обрати жь къ востоку очи, О страна моя! Заря Гонитъ сумракъ долгой ночи: Пусть диевной откроетъ свътъ Кладъ, зарытый столько лътъ!

М. Петровскій.

11.

Ивла пташечка на ввткв, Сидя возлв синя моря, Синя моря — океана: «Черезъ море полечу я; Три дня, три ночи я буду Пролетать надъ синимъ моремъ!» Услыхала пташку два, Услыхавши, пташкв пвла:

«Врось свои затѣи, иташка!

Нѣтъ ни берега, ни вѣтки

На широкомъ синемъ морѣ;

У тебя вѣдь слабы крылья,

У тебя не станетъ мочи

Пролетѣть три дня, три ночи.»

Услыхала пташка дѣву,

Услыхавши, дѣвѣ пѣла:

«Неужели ты не видишь,

Дѣва, моста голубаго,

Что надъ моремъ перегнулся?

Вѣрь: когда ослабнутъ крылья

У любви — ее поддержитъ

Это небо голубое.»

М. Петровскій.

111.

Братъ далеко въ море синее пускался, И, пускаясь въ море, созываль сестеръ онъ, Трехъ сестеръ любимыхъ отъ одной родимой. Обратился сървчью брать къ сестрицв старшей: «Что тебъ съ собою привезти мнъ, Іеля, По моемъ возврать изъ дороги дальней?» - «Привези мнѣ, братецъ, шолковый платочекъ: Я его надвну въ святъ день до объда.» Обратился съ ръчью братъ къ сестръ середней: «Что тебѣ съ собою привезти мнѣ, Мара, По моемъ возвратъ изъ дороги дальней?» - «Привези съ собою, братецъ, золотъ перстень: Въ хороводъ пойду я — перстенёкъ надѣну.» Обратился съ ръчью брать къ сестрицъ младшей: «Что тебъ съ собою привезти мнъ, Сава, По моемъ возвратѣ изъ дороги дальней?» Не сказала Сава вслухъ ни полсловечка, А шепнула брату что-то потихоньку --Потихоньку шепчеть, а сама красиветь... Брать пустился въ море... Черезъ годъ вернулся, Черезъ годъ вернулся и сестеръ дариль онъ: Старшей подариль онъ шолковый платочекъ, А сестръ середней — золотъ перстенёчекъ, Младшей же сестрицѣ — побратима-друга.

М. Петровскій.

I۷.

Въ море дъвушка смотръла й, любуясь, говорила: «Боже мой! какъ я пригожа!

У меня чело открыто, Какъ безоблачное небо, Очи свътятся, какъ угли, А лицо — что плодъ румяный; Руки бѣлыя поспорятъ Съ чистымъ снёгомъ бёлизною. Только бъ мнв еще корону — И была бы я царицей Красоты на бѣломъ свѣтѣ!» Следомъ молодецъ за нею Шоль — услышаль — подошоль къ ней Съ тяжкимъ вздохомъ и набросилъ Ей на голову въночекъ; Онъ вънокъ изъ розъ набросилъ, Обратясь съ такою рѣчью: «Вотъ желанная корона Для тебя, моя царица!»

М. ПЕТРОВСЕІЙ.

٧

Въ небѣ солнышко сіяло, Въ морф — жемчугъ драгоцфиный; Ниже неба, выше моря Красотой сіяла дева И, сіяя, говорила: «Высоко ты светишь, солнце! Глубово лежишь ты, жемчугь! Будь я ласточкой летучей — Полетела бы я къ солнцу; Будь я рыбою пловучей — Я бы къ жемчугу спустилась: Засіяла бы отъ солнца, Нарядилась бы я въ жемчугъ -Приглянулась бы всёмъ людямъ.» Къ деве ласточка подсела И, подсѣвши, ей сказала: «Для чего тебѣ, дѣвица, Солнце красное? сама ты --Свъть очей твоей родимой!» Подплыла къ девице рыбка И, подплывши, ей сказала: «Для чего тебѣ нашъ жемчугъ, Раскрасавица дѣвица? — Межь подругами сама ты, Какъ жемчужина, сіяешь.»

М. Петровскій.

VI.

Мать будила Радована: «Ну, вставай, пора, въдь день ужь!» - «Не могу, родная, встать я: Сонъ меня вотъ такъ и клонитъ — Страшный сонъ прошедшей ночи: Плыль одинь я черезь море, По водъ холодной, мутной — О, родная, дорогая -По водъ взмущенной бурей. Такъ весь день я плыль, но моря Переплыть никакъ не могъ я. Утомившись, уморившись, Утонуль я середь моря. О, родная! умеръ сынъ твой! Тамъ зарой его, гдѣ прошлой Ночью милую зарыла.»

М. Петровскій.

VII.

Вътеръ ходитъ синимъ моремъ,
Развиваетъ бълий парусъ;
Носитъ парусомъ онъ лодку;
Лодка носитъ два сердечка,
Два сердечка — одну душу.
Говоритъ подругъ милый:
«Ой, скажи, мое сердечко,
Гдъ прибъетъ насъ этимъ вътромъ —
Ко двору ль твоей родимой,
Или къ матушкину дому?»
Другу дъвица сказала:
«Не заботься, мое сердце,
Гдъ съ ладъей прибъетъ насъ вътромъ:
Гдъ не выброситъ — повсюду
Намъ любовь пріютъ устроитъ.»

М. Петровскій.

VIII.

Частый дождичекъ пдетъ по полю,

Плачетъ дъвица, плачетъ красная

На груди своей милой матери.

«О чемъ плачешь ты», мать промолвила:

«О чемъ плачешь ты на груди моей,

Чего не было никогда съ тобой?»

— «Потеряла я, о родимая,

Изъ колечка твой дорогой алмазъ;

О немъ плачу я на груди твоей.»

— «Нътъ, не дъло ты мнъ промолвила:
Ты скажи мнъ всю правду истину!»

— «Потеряла я, родимая,
Знать, любовь твою потеряла я,
Если замужъ ты выдаешь меня—
Выдаешь меня за немилаго.»

М. Петровскій.

IX.

Звъзды яркія хороводъ ведутъ По лазурному небу ясному, Хороводъ ведутъ тихо, бережно, Чтобы дремлющей не будить земли: Утомилася земля-матушка Отъ блуждающихъ по ней ногъ весь день, Отъ трудящихся на ней кръпкихъ рукъ, Отъ сердецъ людскихъ жарко бьющихся.

М. Петровскій.

### м. банъ.

Матвъй Банъ родился въ 1818 году въ Дубровникъ. Жизнь его исполнена самыхъ разнообразныхъ приключеній. Окончивъ полный курсъ наукъ, онъ ръщился посвятить себя дълу воспитанія На двадцать первомъ году Банъ оставиль свою родину и отправился на небольшой греческій островъ Калку, для преподаванія въ тамошнемъ училищъ; затъмъ, оставивъ это мъсто, онъ переселился въ Константинополь, гдф вскорф поступиль учителемь во французскую школу. Женившись на гречанкъ, онъ, послъ продолжительнаго путешествія по Малой Азіи, поселился въ Бруссъ, гдъ купиль кусокъ земли и туть, въ тишинъ своего скромнаго пріюта, посвятилъ всего себя родной юго-славянской литературъ. Въ 1844 году Банъ переселплся изъ Бруссы въ Бълградъ, гдъ князь Александръ Карра-Георгіевичъ ввърилъ ему воспитание своихъ дочерей. Послѣ переворота 1848 года, онъ отправился искать счастья въ Черногорію, но, пробывъ тамъ весьма короткое время, возвратился въ Бълградъ. Въ 1854 году Банъ получилъ канедру французскаго языка и литературы въ бълградскомъ лицев; но и на этомъ новомъ мъсть продержался

не долго: во время самаго разгара крымской войны онъ написалъ торжественную оду въ честь султана и этимъ до того возстановилъ противъ себя общественное мнвніе въ Сербін, что долженъ быль оставить канедру. Но и этотъ урокъ прошоль для него безследно. Не далее какъ на слѣдующій годъ Банъ написаль новую торжественную оду въ честь Наполеона III, за что быль награждень золотою медалью. Однимъ словомъ, его политическая репутація незавидна. Свою литературную дёятельность началь онъ на птальянскомъ языкъ еще въ Бруссъ, гдъ написалъ драму и нъсколько трагедій; изъ нихъ напечатана только одна трагедія «Il Moskovita». Въ 1847 году, занимаясь воспитаніемъ дочерей Александра Карра-Георгіевича, онъ издаль книгу «О женскомъ воспитаніи», а въ следующемъ небольшое руководство къ военной наукъ для сербовъ, которые, подъ начальствомъ Кничанина, отправлялись тогда помогать своимъ австрійскимъ единоплеменникамъ противъ венгровъ. Въ 1849 году Банъ возвратился на родину и началъ издавать тамъ на счетъ Иллирской Матицы журналъ «Дубровникъ», прекратившійся вскоръ по несогласію его съ Матицей. Собраніе его стихотвореній вышло въ 1855 году. Поэтическая дъятельность Бана главнымъ образомъ обнаружилась въ драмъ: его трагедіи «Мейрима», «Урошъ V» и «Царь Лазарь» — считаются лучшими драматическими произведеніями сербовъ. Въ настоящее время Банъ живетъ въ своемъ именіи, недалеко отъ Белграда. - 21 116 1 1 ...

письмо.

Бълая голубка Съ облаковъ спустилась, Письмецо мнъ въ руки Бросила — и скрылась.

Золотой листочекъ Блещетъ рачью дивной: Каждое въ немъ слово Жемчугъ переливный.

Прелесть - ручка въ рѣчи Зёрна тѣ снизала — Въ рѣчи, что ей внятно Сердце подсказало. Ахъ, я все бы отдалъ За письмо за это, А за прелесть - ручку Отдалъ бы полсвъта!

« H. Гербель.

### и. ТЕРНСКІЙ.

Иванъ Тернскій, изв'єстный современный хорватскій поэть и одинь изь самыхь пламенныхь приверженцевъ иллирскаго литературнаго и политическато движенія, родился въ 1819 году въ Рачи, въ Военной Границъ Въ настоящее время онъ служить полковникомъ въ одномъ изъ граничарскихъ полковъ, расположенныхъ по турецкой границь. Въ 1837 году онъ виервые выступиль на литературное поприщѣ въ альманахѣ «Денница», какъ подающій надежды писатель ивскорт своими последующими трудами подтвердиль эти надежды. Затемь, онъ перевель несколько піесь изъ Шиллера и пом'єстиль ихъ въ тей же «Денницъ». Въ 1842 году вышли въ евътъ его «Пъсни» (34 оригинальныхъ и 15 переводныхъ піесъ), въ которыхъ онъ прямо говорить о своей принадлежности къ иллирскому литературному движенію, причемъ даетъ понять, что стремление къ соединению народовъ сербскаго племени въ одно коло не должно ограничиваться одною литературою: «Кто поражаеть моего брата, серба или далмата или кого-нибуль другого — говоритъ онъ — тотъ проливаетъ и мою кровь; поэтому, пусть единство наше низвергнетъ чужеземца - и ты, братъ, открой глаза!» Патріотическая поэзія Тернскаго обращалась также къ старинъ и на развалинахъ замковъ и разрушенных городовь указывала следствія старыхъ несогласій и новое убъжденіе - соединиться. Въ-томъ-же году напечаталь онъ во 2-й части журнала «Коло» повъсть въ стихахъ «Марія Пливачица», а въ 1849 — весьма упачную сатирическую поэму «Zvekan opet na svet». Въ журналь «Невень» 1852 — 1854 годовь было помъщено много мелкихъ стихотвореній Тернскаго; наконецъ, въ 1854 году въ Загребъ вышедъ его прекрасный переводъ «Краледворской Рукоппсп».

ЗАВЪТЪ ПЕРУ ПОЭТА.

Съ облаковъ перо упало Изъ крыла орла Перуна; То перо схватила вила Межь землей и небесами. "И поэту подарила — Подарила и сказала: «О, поэть, мой брать избранный! Вотъ тебъ перо святое Изъ крыла орла Перупа: Распевай святыя песни, Сладкозвучныя какъ арфа. Знай, перо-твое-имфетъ... Удивительную силу, Силу данцую Перуномъ! Испытай свой умъ и сердце, И прославь меня, а также И людей страны избранной — Этихъ праведниковъ чистыхъ: Ты скажи о нихъ всю правду И дела ихъ помни вечно. Цой любовь и справедливость, Возбуждай стремленье къ славъ, Просдавляй труды народа: Пусть надъ пъснями твоими Хоть одна душа поплачеть! Но когда неро святое Ты захочешь оцозорить, Подъ вліяньемт чуждой воли, И начнешь служить безчестно, Въ благодарность за неволю, Чуждой подлости и силъ -Пусть тогда оно погибнетъ Въ неизвъстности позорной, И да будеть, и да будеть Вевми проклято па-въки!

Н.Тербель.

## мирко петровичъ.

Мирко Петровичъ Негошъ, отецъ князя Николая I, нынѣшняго властителя Черногоріи, герой Грахова и народный поэтъ, родился въ 1820 году въ Негошѣ, въ Черногоріи. По смерти своего старшаго брата, Даніпла I, правившаго Черногоріей съ 1852 по 1860 годъ, Мирко Нетровичъ долженъ былъ наслѣдовать ему въ санѣ черногорскаго князя, по храбрый воевода, чув-

ствуя недостаточность своего образованія для занятія такого поста, заявиль всенародно, что онь отказывается отъ своихъ правъ на княжество и уступаеть ихъ сыну своему Николаю. По прибытін киязя Николая въ Цетинью, Мирко Петровичь быль возведень въ званье великаго воеводы и назначенъ главнокомандующимъ черногорскимъ войскомъ и предсъдателемъ сената. Всв эти должности опъ занималъ до своей кончпны. Главными чертами характера этого замьчательнаго человъка были — несокрушимая твердость характера въ счастьи и несчастьи, беззавътная храбрость въбитвахъ, върность данному слову и большой тактъ, изумлявшій не разъ записныхъ дипломатовъ. Всв эти достоинства признаются въ великомъ воеводъ самими его врагами, которыхъ у человека въ его положени бываеть достаточно. Что же касается разныхь обвиненій, возводимыхъ на него, какъ, напримъръ, его мнимое недоброжелательство къ герцеговинскому герою Вуколовичу и воеводъ Вукотичу, побъдителю турокъ при Дучъ, то всъ эти обвиненія по большей части построены на сплетняхъ и не имъють за себя никакихъ положительныхъ данныхъ. Въ концв 1858 года спорное дъло между турками и черногорцами о правъ владънія Граховскимъ округомъ окончилось тфмъ, что Турція решилась отпять его у черногорцевъ силою, и съ этою цёлью послала 15000 отборнаго войска, подъ начальствомъ Гусейна-паши, губернатора Герцеговины, къ границамъ Черногоріи. Мирко Петровичь, какъ великій воевода, приняль главное начальство надъ черногорскимъ войскомъ и, заманивъ турокъ въ Граховскій округъ, окружиль ихъ со всёхъ сторонь нятитысячнымъ отрядомъ и отрѣзалъ имъ сообщение съ крѣпостью Клобукомъ, откуда турки получали събстные припасы. Гусейнъ-паша, видя опасность своего положенія, решился отступить къ Клобуку. Мирко Петровичъ напалъ на него во время этого обратнаго движенія и, пользуясь разобщенностью турецкаго корпуса, разбиль его на голову, причемъ турки нотеряли 8,000 челов вкъ убитыми, а черногорцамъ досталось 8 пушекъ, 6,000 ружей, 2,000 лошадей, 2,000 палатокъ, 10,000 окъ провіанту и множество мелкаго оружія. Въ числъ убитыхъ былъ Кадри-паша. Героемъ этого дня быль Мирко Петровичь, который лично водиль своихъ черногорцевъ въ руконашный бой. Мирко Петровичь извъстень также какъ авторъ чисто-народныхъ пъсенъ и по складу и по содержанію. Такъ-какъ граховскій герой не умѣль ни читать, ни писать, то онъ свои пѣсни импровизироваль подъ звуки гуслей; импровизироваль же онъ свои пѣсни въ длинныя зимніе вечера, когда собирались около княжескаго очага воеводы и сенаторы еъ трубками въ рукахъ. Мирко Петровичь пропѣль такимъ образомъ цѣлый рядъ пѣсенъ о послѣднихъ бояхъ съ турками. Пѣсни эти были записаны архимандритомъ Дучичемъ и отпечатаны, въ 1865 году; въ Цетинъѣ, подъ заглавіемъ «Черногорскій Памятникъ». Мирко Петровичъ скончался 20-го іюля 1867 года, на сорокъ седьмомъ году жизни.

#### вой въ калашинъ.

Въ пятьдесять осьмомъ году Господнемъ Два могучихъ сербскихъ воеводы Вечеряли на Морачѣ Нижней: И одинъ былъ Церовичъ Новица, А другой Миланъ быль воевода. Семь сидёло съ ними капитановъ; Подаваль випо имъ старый инокъ Во златомъ сосудѣ заповѣдномъ. Разныя вели они бесёды, Более о подвигахъ воинскихъ: Кто себя прославиль въ грозныхъ битвахъ, Кто собою жертвоваль отчизнъ. Говоритъ имъ инокъ-черноризецъ: «Нечёмъ вамъ хвалиться, воеводы, Сколи спить спокойно градъ Колашинъ И про васъ никто нигдѣ пе знаетъ. А слыхали ль, что случилось льтосы На Граховив, на полв зеленомъ, Какъ тамъ бился Мпрко воевода И его лихіе черногорды, Какъ они Кадри-пашу разбили И посекли турокъ десять тысячь, Отняли у нихъ двѣнадцать пушекъ, И казну, и всякіе снаряды. Вѣчная да будетъ всѣмъ иму слава! Вы жь сидите да вино лишь пьете.» Какъ услышалъ рѣчи тѣ Новица, Всталь онь съ мѣста, говорить Милану: «Подымайся, побратимъ, скорве И пиши письмо къ братоножичамъ, Къ капитану Милошевичъ Вуку; Двинь затёмъ ты всёхъ васоевичей, Я же двину ровцевъ и Морачу, Съ воеводой Мишничъ-Милисавомъ, И дробняковь, удалыхь юнаковь.

Въ воскресенье, что теперь наступить, На горахъ окрестныхъ мы сберемся И ударимъ на городъ Колашинъ, Гдѣ засѣли Мекичъ и Мушовичъ, Разобьемъ ихъ, коли Богъ поможетъ, И себѣ добудемъ честь и славу!» Поднялся Миланъ на легки ноги, Говоритъ Новицѣ побратиму: «Побратимъ мой, дорогой Новица! На роду написано мнѣ счастье: Что мнф снилось, грезилося только, То въ-очью свершается сегодия: Даль зарокъ предъ Господомъ я Богомъ, Да еще предъ сердцемъ молодецкимъ, Что воздвигну знамя въ Колашинъ И отнемъ спалю затъмъ весь городъ, Отомщая кровную обиду, Что ми злые причинили турки. Лѣтось брата, мои очи ясны, Извели Вуковича Егорья, И теперь дерзають похваляться Головой его и саблей вострой Въ городъ высокомъ Колашинъ. Дасть Господь, расплатятся со мною!» Такъ сказаль, коня себъ съдлаеть, Заняль войскомь горныя вершины, Простояль на тъхъ вершинахъ два дни, До прихода Церовича бана Съ тысячью бойцовъ его отважныхъ. Ночь они проночевали вмъстъ: Отдохнули храбрыя ихъ рати. Въ понедёльникъ, чуть блеснуло утро, На бѣду для окаянныхъ турокъ, Воеводы разделили войско: Часть съ высотъ ударила съ Миланомъ, Гдв сидель Мушовичь въ башняхъ белыхъ. Какъ хвалился, такъ Миланъ и сделалъ: Черезъ улицы коня онъ гонить, Турокъ бъетъ направо и налѣво -И на крѣпости воздвигнуль знамя. А за пимъ несется и дружина, Тысяча вонтелей отважныхъ; Много вражескихъ головъ срубили И полгорода отнемъ спалили. Вотъ смотрите: банъ идетъ Церовичъ, Съ воеводой Мишничъ-Милисавомъ И съ его могучею дружиной. Тысяча всёхъ ратниковъ въ дружине; Въ бой они пошли по молодецки. Банъ ударилъ противу Карняша; Много башенъ бълыхъ онъ разрушилъ,

Много-много ссекъ головъ турецкихъ, Подъ-конецъ огнемъ спалилъ весь городъ И шестьсоть взяль пленниковь въ неволю. Исполать вамъ, оба воеводы! Съ-этихъ-поръ здёсь туркамъ не селиться, А селиться только черногорцамъ! Пленниковъ подводять къ воеводамъ: Стонъ стоитъ между девицъ и женщинъ, Плачь детей въ средине раздается, А иныя жоны слёзы ронять, Слёзы ронять, воеводамь молвять: «Отпустите, воеводы сербовъ, Насъ домой, въ турецкую державу, Съ малыми детями-сиротами! Безъ того у васъ довольно славы: Колашинъ вы разгромили бѣлый И гордыню вражію сломили!» Воеводы отпустили плённыхъ И сочли своихъ убитыхъ братьевъ: У Милана семьдесять погибло, Шестьдесять погибло у Новицы. Рады сербы за честной крестъ биться, Умирать за въру за святую И за славу сербскаго оружья. Исполать вамъ, соколы вы ясны, Что въ бою животъ свой положили, Что разрушили турецкій городъ И волковъ злыхъ разогнали стаю! Честь и слава будеть вамь во-въки, Сквозь пройдеть чрезь горы, черезь долы! Все свершилось то на самомъ дълъ, Быль я самь на комской на планинъ И своими все глазами видель.

Н. БЕРГЪ.

## ГРАФЪ МЕДО-ПУЧИЧЪ.

Графъ Медо-Пучичъ, потомокъ древней дубровникъ на Катаро около 800 года, родился въ 1821 году. Онъ съ самыхъ раннихъ лётъ полюбилъ народныя пъсни и сталъ заниматься родной литературой. Первыя статьи его о хорутанской поэзій появились въ итальянскихъ журналахъ «La Favilla di Trieste» и «L'avvenire di Ragusa». Тамъ же были помъщены его птальянскіе переводы изъ «Османа» Гундулича, нъкоторыхъ стихотво-

реній Мицкевича и одной п'єсни изъ «Краледворокой Рукописи». Въ 1844 году онъ издаль въ Вѣнѣ антологію, составленную изъ сочиненій древнихъ дубровницкихъ писателей; затемъ, сталъ усердно сотрудничать въ «Заръ» и «Денницъ». Въ народной эпопећ «Карра-Георгіевичъ» восићлъ онъ освобождение Сербии изъ-подъ турецкаго владычества и самаго воскресителя сербской народности, Георгія Петровича. Поэма была напечатана. Во время пллирскаго движенія, Пучичь написаль нёсколько патріотическихъ стихотвореній, въ которыхъ призываль сербовъ къ единству противъ иноземнаго утъсненія. Нъкоторыя изъ нихъ стали достояніемъ сербскаго народа. Въ 1849 году онъ помъстиль въ «Дубровникъ» свой нереводъ первой пѣсни гомеровой «Одиссеи» и напечаталь въ Загребъ собрание своихъ стихотвореній, написанных имъ въ Италіи, съ 1846 по 1848 годъ. Въ I-мъ томъ «Дубровника» на 1849 годъ Пучичъ помъстилъ сочиненія дубровничанина Вичичевича, умершаго въ 1658 году, съ его біографіей, а во 2-мъ — свои переводы съ русскаго, польскаго и французскаго («Клеветникамъ Россіи» Пушкина, «Духъ степей» Залъскаго и двъ пъсни изъ Беранже). Наконецъ, въ 1856 году, въ Зарѣ вышло нослѣднее его сочиненіе-«Повъствованіе о Дубровникъ», встръченное вполнъ заслуженными похвалами критики и публики. Въ настоящее время Медо-Пучичъ проживаетъ въ Белграде, где занимается воснита ніемъ молодого сербскаго князя Милана.

١.

#### желаніе.

Какъ юность мий отрадно вспомянуть! Мий часто снятся очи голубыя, Коса какъ смоль, ийжйй лилеи грудь, Уста — какъ будто розаны живыя.

Подчасъ мелькають образы иные И не дають покойно мнѣ заснуть: Соотчичи печалью повитые И къ славѣ тяжкій, безконечный путь.

То видится одно мнѣ, то другое, То будущее, то опять былое; Такъ дохожу до настоящихъ сновъ. О, Боже, дай мит опочить въ покот, Чтобъ не терзалось сердце ретивое, Чтобъ цвттъ мой не увянулъ безъ плодовъ!

Н. Бергъ.

П

#### ПАЛЬМА.

На верблюдѣ вдоль пустыни мчится Чернолицый всадникъ. Онъ отъ жара Еле дышитъ; жаждой онъ томится: Жжетъ его песчаная Сахара. Солнопёку средъ ѣзды тяжолой Онъ открытъ, какъ на ладони голой; Но привыченъ Измаила сынъ: Все впередъ стремится бедуинъ.

ъдеть, тдеть... Помолиться надо:
«Могаммедь-Сурула!» онъ взываеть:
«Тамь, вь раю, среди молитвъ, прохлада
Сладко въеть и, струясь, сверкаеть
Токъ жемчужный; гуріп тамъ върныхъ
Ждуть для нъги...» И утъхъ безмърныхъ
Жажда жжетъ его больную грудь —
И мечтой онъ облегчаетъ путь.

Вдругъ — то призракъ или милость Божья? — Дерево — онъ видитъ — къ высямъ неба Тянется, тустое, отъ подножья; А кругомъ — подя и всходы хлѣба. Вотъ — источникъ: нѣга и прохлада Льётся въ сердиѣ; возлѣ дремлетъ стадо. Караванъ присталъ тутъ. Оживлёнъ, Про кальянъ и кофе мыслитъ онъ.

Стройное оазовъ порожденье, Пальма! чадъ пустынп ты лелѣешь; Жилами корней своихъ скрѣиленье Почвѣ ты даешь, прохладой вѣешь; Отъ чумы храня струю потока, Бережешь былпику отъ припёка; Испоконъ вѣковъ даруя плодъ, Все еще людской ты любишь родъ.

Пальма, ты и въ сербское поморье Заглянувъ, въ немъ робко поселилась И — коть съверъ дуетъ въ междугорье — На скалахъ средь терній вкоренилась;

Но здёсь рость твой невысовъ бываеть, Въ холоду твой плодъ не дозрѣваетъ; Внесена для тщетной красоты, Никому здёсь не полезна ты.

Много есть въ саду родного края Чуждыхъ зѣлій; корни ихъ шпроки; Изъ тебя они, земля родная, Лучшіе вытягивають соки. Чго за прокъ, что въ вербную недѣлю Твой алтарь украсять и постелю Эти зѣлья? Благовонный цвѣтъ Кстати ль тамъ, куска гдѣ хлѣба нѣтъ?

Прочь отъ иноземщины! Богъ каждой Даль земль что нужно на потребу, Чтобь туземцы голодомъ и жаждой Не томились: благодарность небу! Каждому простой свой кормъ всегдашній По нутру и миль свой быть домашній. Бархать, сласти... Тоть не дорожить Ими, кто за соколомь слёдить!

Сербскій край! умомъ, красою, силой И могучей рѣчью ты отъ Бога Надѣленъ, чтобъ въ мірѣ славно было Племя сербовъ. Отвергая строго Что плететъ хитро-пѣмецкій разумъ, Не тянись къ египетскимъ оазамъ; Покажи родной свой міру плодъ: Всѣ пусть видятъ твой юнацкій родъ!

Въ слѣнотѣ мутятъ нашъ міръ злочинцы; Совѣсти разорваны всѣ узы; Крестъ намъ смяли греки и латинцы, Честъ, науку — нѣмцы и французы; Вѣра жь все чиста въ тебѣ святая, И душой, какъ золотомъ блистая, Ты внимай лишь сердцу въ дни тревогъ — И съ тобой пребудетъ вѣчно Богъ!

В. Бенедиктовъ.

### и. филипповичъ.

Иванъ Филинповичъ родился въ 1823 году, въ мъстечкъ Копиницъ, въ Бродскомъ граничарскомъ полку. Въ настоящее время онъ занимаетъ мъсто учителя при главной школъ въ Пожегъ. На ли-

тературное поприщѣ Филипповичъ выступилъ очень рано, и съ-тѣхъ-поръ не переставалъ трудиться на пользу своей родной словесности. Большая часть его мелкихъ стихотвореній, а также и разсказы изъ народнаго быта, напечатаны въ разныхъ повременныхъ изданіяхъ. Кромѣ того, онъ перевелъ для «Сборника Полѣзнаго Чтенія» два романа: «Елизавета, или спбирскіе изгнанники» и «Векфильдскій священникі», и издалъ нѣсколько книгъ для дѣтей. Съ 1859 года Филипповичъ издаетъ календарь, подъ названіемъ «Народная книга», который, благодаря разнообразію и занимательности своего содержанія, скорѣе можно назвать альманахомъ.

#### СТАРИКЪ И СТАРУХА.

Надъ рѣкой, надъ быстрой Савой, Молитъ Господа старуха:
«О мой Боже милосердый!
Прикажи — пусть стихнетъ буря И повѣетъ тихій вѣтеръ, И поможетъ мнѣ отвѣятъ
Чорный куколь отъ пшеницы;
Прикажи — иначе буря
Разнесетъ сухія зёрна;
А въ избѣ моей убогой
Плачутъ семеро малютокъ,
Спротинокъ безпріютныхъ;
Сироты — мои внучата —
Дрогнутъ голые у печки:
Нѣтъ на бѣдныхъ рубашонокъ!»

Надъ рѣкой, надъ быстрой Савой, Слёзы льётъ старикъ убогій:
«О мой Боже милосердый!
Прикажи — пусть стихнетъ буря, Стихнетъ вѣтеръ — не повѣетъ, Чтобъ я могъ закинуть уду, Наловить на ужинъ рыбы.
Буря рыбу разгоняетъ, А въ избѣ моей убогой Плачутъ семеро малютокъ, Спротинокъ безпріютныхъ; Сироты — мои внучата — Третій день ужь голодаютъ.»

Но губительная буря Не стихаеть, словно хочеть Разорвать на части землю: Вырываеть дубы съ корнемъ И высоко подымаеть,
Громоздя на волны волны,
Воды Савы многоводной,
Такъ-что рыба съ перепугу
Въ темный иль на дно забилась.
Тщетно бъдная старуха
Молить Бога, чтобъ повъяль
Тихій вътеръ, вмъсто бурп;
Тщетно ждеть старикъ убогій,
Чтобъ утихла злая буря.

И сталь думать Вседержитель -Какъ бы имъ помочь обоимъ? «Если вътеръ стихнетъ вовсе — Не отвъять ей, старухъ, Чорный куколь отъ ишеницы; Если жь вътеръ будетъ въять -Старику сегодня рыбы Наловить ужь не придется. Какъ безвътріе и вътеръ Никогда сойтись не могутъ, Такъ ни кто на свътъ людямъ Угодить не въ состояныи. Пусть моя творится воля! Пусть бушуетъ непогода! Пусть ни кто изъ нихъ не страждетъ: Они оба мои дѣти!»

И опять старуха молить,
Чтобъ повъяль тихій вътеръ;
И опять старикъ убогій
Ждетъ, чтобъ стихла непогода.
Но губительная буря
Продолжаетъ бъсноватся,
Громъ гремитъ — и прогоняетъ
Старика съ его старухой
Въ ихъ убогую лачугу,
Чтобы времени иного —
Всъмъ удобного для дъла —
Въ ней спокойно ожидали.

Н. Гербель.

# Б. РАДИЧЕВИЧЪ.

Бранко Радичевичь родился въ 1824 году въ Бродъ, въ Славоніи. Имя Радичевича есть одно изъ самыхъ любимыхъ и знаменитыхъ именъ новъйней сербской литературы. Стихотворенія его отличаются богатствомъ фантазіи и чувства, лег-

кой и музыкальной формой и прекраснымъ сербскимъ языкомъ (онъ пишетъ на банатско-сремскомъ нарфчін); направленіе его вполнѣ народное — и потому его можно смѣло назвать представителемъ новѣйшей школы сербскихъ поэтовъ. Въ 1847 юду вышелъ его прекрасный переводъ «Вильгельма Телля» Шиллера; въ томъ же году былъ напечатанъ 1-й томъ его стихотвореній, а второй—въ 1851 году. Радичевичь скончался въ 1853 году.

#### дъвушка у колодца.

Какъ вчера я здёсь стояла, Изъ колодца воду брала, Добрый молодець ко миж Вдругъ подъбхалъ на конб. И сказаль: «душа-дввица, Одолжи испить водицы!» Эти рѣчи — не таю — Грудь поранили мою. Я на парня посмотрѣла И кувшинъ подать хотела, Но онъ выпаль изъ руки И разбился на куски. Черепки его по нынъ Здёсь валяются въ долинё: Гдѣ же парень молодой? Если нынче предо мной Онъ появится — я снова Свой кувшинъ разбить готова.

Н. Гербель.

и. сундечичъ.

Иванъ Сундечичъ, православный священнивъ и извъстный сербскій поэтъ, родился въ 1825 году въ Босніи, откуда выъхалъ еще будучи ребенкомъ, вмъстъ съ свопми родителями, въ Далмацію. Затъмъ, Сундечичъ воспитывался въ православной семинаріи въ Зарѣ, гдѣ окончилъ курсъ блистательно, и, по приглашенію самаго семинарскаго начальства, съумъвшаго оцѣнить способности молодого человѣка; занялъ профессорскую каеедру въ томъ же заведеніи. Спустя нѣсколько лѣтъ, онъ сдѣлался третьимъ редакторомъ «Далматинскаго Магазина». Въ 1850 году Сундечичъ издаль въ Зарѣ свои стихотворенія,

подъ названіемъ: «Srce ili razlicue pjesme», а въ 1856 — «Нитку драгоцѣннаго жемчуга», сборникъ духовныхъ и нравоучительныхъ стихотвореній для юношества. Затімь, онь довольно долго сотрудничаль въ «Далматинскомъ Въстникъ», и даже едно время быль его редакторомь, а въ началь тестидесятых годовь сталь издавать въ Заръ беллетристический журналъ «Звъзда». Въ 1863 году надъ Сундечичемъ стряслась бъда: послъ-десятильтней службы въ зарской православной семинарін, онъ быль лишонъ далматинскимъ намфстничествомъ каоедры и долженъ былъ искать новыхъ средствъ къ жизни въ Сербіи или Черногорін. Единственной причиной воздвигнутаго противъ Сундечича гоненія быль горячій патріотизмъ, заявленный имъ какъ въ литературѣ, такъ и въ жизни. Натерпъвшись всякаго рода невзгодъ въ своей второй родинь, Далмаціи, онъ удалился, въ 1864 году, со всёмъ своимъ семействомъ въ Черногорію, гдф встрфтилъ самый радушный пріемъ со стороны князя Николая, предложившаго ему мъсто своего секретаря, съ жалованьемъ въ 1000 гульденовъ и опредфлившаго его сыновей на свой счеть въ дубровницкую школу. Затемъ, независимо отъ обязанностей, сопряженныхъ съ секретарской должностью при князъ, ему было поручено завъдыванье мъстной типографіей и изданіе календаря и учебниковъ для черногорскихъ школъ. Сундечичъ ревностно принялся за дёло-и, спустя самое короткое время, бездъйствовавшая до того типографія уже была въ ходу. Первой книгой, отпечатанной Сундечи чемъ — былъ «Орличъ», черногорскій календарь на 1865 годъ, въ которомъ, кромъ пъсенъ князя Николая и статьи Дудича «О граховской битвь», помъщено нъсколько стихотвореній Сундечича и его же «Статистическія данныя о Черногоріи».

москва.

Плачеть мать-Москва святая — Врагь на грудь ей наступиль: Бородинскій бой кровавый Къ ней дорогу проложиль.

Вотъ Москва уже пылаетъ! Смотритъ царь изъ-за Кремля, Какъ все рушится, все гибнетъ, Чъмъ горда его земля.

1.

Нѣтъ Москвы — его столици, Но спасенъ его народъ, Но спасенъ отъ униженья Всѣхъ славянъ могучій родъ!

И Москва опять воскресла Въ сто разъ краше, чѣмъ была... О, когда бъ ты все славянство Дивнымъ свѣтомъ облила!

Н. Гервель.

11

### САБЛЯ СКЕНДЕРБЕГА.

Прочь — и царскій дворъ и нѣга, Чуть Мехметъ заслышаль вѣсть, Что у бана Скендербега Даръ волшебный — сабля есть —

Чудо-сабля: безъ направокъ ъздока съ конемъ въ налетъ Перерубнтъ, да въ добавокъ Въ землю на локоть войдетъ!

Царь горитъ желанья зноемъ, Какъ бы саблю пріобрѣсть. Вмигъ прослылъ бы онъ героемъ Съ этимъ дивомъ: то-то честь!

Вотъ съ привътствіемъ отправилъ Къ бану грамотку султанъ — Проситъ, чтобъ ему доставилъ Эту саблю храбрый банъ.

Скендербегъ препонъ не ставитъ И къ Мехмету саблю шлетъ: Пусть-де онъ себя прославитъ — Саблю грозную возьметъ!

Царь Мехметъ усы разгладилъ И, оружіемъ звеня, Руку выправилъ, наладилъ На ударъ, п — на коня.

Сѣлъ — и челяди проворной Отдалъ царственный приказъ, Чтобъ былъ рабъ представленъ чорный На конъ ему сейчасъ.

Крикнулъ — мигу нѣтъ потери: Встрепенулась слугъ гурьба — И ужь тащутъ эти звъри Злополучнаго раба.

И едва предстать онъ цѣлью — Къ конской гривѣ царь припалъ; Преданъ лютому веселью, Замахнулся... поскакалъ...

Анъ напрягся такъ, что глазу Ясно видѣлось, что — вотъ Не раба, а трехъ онъ сразу Верховыхъ на сквозь проймётъ.

Но — не диво ли? — султану Въдь и тутъ неудалось: Грозный всадникъ жертвъ рану Только легкую нанёсъ.

Зашинъть онъ, пронять злобой И — домой. Давай писать. Разсержонъ постыдной пробой, Радъ онъ всъхъ бы искусать.

Вновь летить письмо султана Къ бану; складъ его таковъ: «Скендербегъ — злодъй! Обмана Твоего открылся ковъ.

«Гнили кто жь не обнаружить? Саблю ты прислаль не ту; Шлю назадъ её: пусть служить Дрянь тебъ на срамоту!»

Скендербегь, посланье это Получивь, захохоталь И на грамоту Мехмета Свой отвъть готовить сталь.

Сътъ писать; усы смъются; И не пишетъ онъ, а такъ Строчки сами ливмя-льются: «Не сердись-де царь-юнакъ!

Не вини меня, и сабли Не хули! Все та жь она, Но руки твоей ослабли Мышцы: въ этомъ вся вина. «Самъ я съ пояса отправиль Эту сталь къ тебѣ — ей-ей! Но при этомъ не доставилъ Я тебѣ руки моей.

«Пусть же злость тебя не гложеть! Не храбрись впередъ слегка! Върь мнъ: сабля не поможеть Тамъ, гдъ немощна рука».

В. Бенедиктовъ.

### Л. НЕНАДОВИЧЪ.

Любомирь Ненадовичь, извъстный сербскій поэть, родился въ 1826 году въ селены Вранковинахъ, въ княжествъ Сербскомъ, Родители его были люди зажиточные. Непадовичь началь свое восинтание въ мъстной нормальной школь, откуда перешоль въ бълградскую гимназію; по окончанін полнаго курса въ этомъ последнемъ заведеній, онъ прослушаль курсь философіи въ Главной Школевъ Белграде и затемъ отправился въ Прагу, для изученія чешскаго языка. Потомъ пзучаль право втучниверситетахъ Берлинскомъ, Гейдельбергскомъ и Парижскомъ (Sorbonne и Collège de France). Послъ революціи 1848 года, онь возвратился въ отечество, где получиль место профессора въ Главной Школѣ (лицеѣ) и быль выбрань въ члены Общества Любителей Сербской Словесности, а также въ члены училищной коммиссін. Въ 1850 году онъ оставиль канедру и провель целый годь частью въ Парижь, частью въ путешествіяхъ по западной Европь, во время которыхъ познакомился съ черногорскимъ владыкой, Петромъ Петровичемъ Негошемь, съ которымь объёхаль всю Италію. Вернувшись въ Сербію, онъ быль сдёлань архиваріусомъ и секретаремъ министерства народнаго просвъщенія, а въ 1858 году — секрета-• ремъ миссін въ Константинополь; но въ следующемъ году быль вызвапъ обратно въ Белградъ, гдъ снова занялъ служебное мъсто по министерству народнаго просвъщенія и духовныхъ дълъ. Какъ всеми любимый и уважаемый писатель, Ненадовичъ своими стихотвореніями, разбросанными по разнымъ сербскимъ журналамъ, альманахамъ и сборникамъ, и собранными имъ въ -1860-году («Пѣсни Л. Ненадовича», Землинъ, 1860) въ одну книгу, много способствоваль даль-

пайнему развитію сербской литературы. Изъ поэтическихъ произведеній Непадовича особенною известностью пользуются следующія: «Войникъ Дойчиновичъ», поэма въ шести пъспяхъ и «Славянская Вила»; послёдняя пьеса была переведена на французскій языкъ. Затімь, въ теченін ніскольких літь, до самаго отвізда своего въ Константинополь, Непадовичь быль релакторомъ учонаго журнала «Шумадинка». Кремѣ того, онъ обогатилъ сербскую литературу прекрасными переводами «Исторіи французской революцін» Минье и «Новеллъ» Ттоке. Для заключенія считаемь не лишнимь упомянуть объ издательской деятельности Ненадовича. Онъ издаль известную поэму Петра Петровича Негоша «Свободіада» и очень важныя для сербской исторін «Приниски и Записки» своего отца, Матвъя Ненадовича, о битвахъ на Дринв въ 1811, 1812 и 1813 годахъ, въ которыхъ Матвей Непадовичь нграль главную роль. Въ настоящее время Ненадовичь въ отставкъ и живеть въ Бълградъ.

#### СТАМБУЛУ.

Бьётся сине-море, вздрагивають горы; Солнце помрачилось — не илѣняеть взоры; Зыблятся знамёна, сталь звучить сурово: Движется на турокъ воинство Христово.

О, Стамбуль надмённый! утони въ Босфорв! Этотъ перстъ подъятый предвёщаетъ горе. Ты — укоръ вселенной, ты — позоръ и бремя — И теперь отвётить наступило время.

Ничего ты въ мір'в не щадиль надменный! Ты злод'вй, какого нётъ во всей вселенной! Сколько царствъ великихъ, къ нимъ горя враждою, Ты попралъ своею грязною пятою.

Звѣрь, ты съ человѣкомъ не былъ человѣкомъ! Вкругъ тебя струилась кровь, подобно рѣкамъ. Ты не зналь на свѣтѣ ничего святого И быль полонъ яда лихоимства злого.

Если наша слава пала предъ судьбиной — Ты, драконъ голодный, ты тому причиной! Видишь, отовсюду движутся армады? Нъть, злодъй презрънный, пъть тебъ пощады!

Н. Гербель.

-11.

#### молодецкій отвътъ.

Солнце блещетъ, солнце свътитъ На поляны наши; На полянѣ князь Данило Пьетъ вино изъ чаши. Вотъ Омеръ-паша за горкой Лагерь разбиваеть, И смириться львовъ нагорныхъ Льстиво приглашаеть. Засмѣялся князь Данило, Сидя на попонѣ -И Омерь-пашѣ записку Пишетъ на патронъ: «Злой отступникъ, ты родился Во святомъ законъ, А теперь его ты гонишь... Мой отвъть въ патронъ!»

Н. Гербель.

# Д. МИХАЙЛОВИЧЪ.

Дпмитрій Михайловичь — современный сербскій поэть. Изъ сочиненій его извѣстны: «Вѣнокъ пскренней любви», повелла (Новый Садъ, 1840), «Пѣсни милой» (Новый Садъ, 1840), «Смилье» (іdem), «Войводянка» (Темешваръ, 1852) и «Цвѣты сербскихъ пѣсенъ», антологія пзъ сербскихъ поэтовъ (Карловицъ, 1859). Вънастоящее время Михайловичъ состоить при темешварскомъ намѣстникѣ.

#### пъсня.

Что за жизнь безъ вѣры Въ праведнаго Бога? Безъ семьи любимой Радостей не много!

Нѣтъ отрады въ жизни Безъ души родимой! Нѣтъ на свътъ счастья Безъ любви взаимной!

Н. Гербель.

# И. ДРАГАШЕВИЧЪ.

. 615

Иванъ Драгашевичъ, профессоръ Военной Академін въ Бѣлградѣ и современный сербскій поэтъ,
родился въ 1829 году въ Бѣлградѣ; воспитывался онъ въ тамошнемъ кадетскомъ корпусѣ,
откуда выпущенъ офицеромъ. Въ настоящее
время онъ имѣетъ чинъ капитана. Имя его, какъ
сочинителя нѣсколькихъ патріотическихъ стихотвореній, пользуется нѣкоторою извѣстностью
между сербами. Въ настоящее время онъ издаетъ
журналъ «Војнъ у Београду», имѣющій довольно
обширный кругъ читателей между городскими
жителями Сербскаго княжества.

#### въ вой.

Въ бой, братья, въ бой! насъ Самъ Господь зоветь, Зоветъ народъ — ударимъ на тирана! Въ бой, сербы, въ бой! пусть иго въ прахъ падетъ! Въдь рана брата есть и наша рана.

Въ бой, сербы, въ бой, въ кровавый бой, За свой народъ, за край родной!

О, скоро дь сербъ, болгаринъ и хорватъ Стряхнутъ позоръ, престанутъ быть рабами? О, скоро дь нашъ забытый всёми братъ Подниметъ взоръ, разстанется съ цёнями?

Возстанемъ всѣ — и врагъ падетъ, Не-то онъ сгубитъ нашъ народъ!

Въ бой, сербы, въ бой! друзья, удариль часъ — И врагъ падетъ подъ нашими мечами! Въ бой, братья, въ бой! пусть міръ узнаетъ насъ, Узнаетъ врагъ, что стали мы мужами.

Въ бой, сербъ, болгаринъ и хорватъ! Впередъ! ужь слышится набатъ...

Н. Гербель.

### И. ІОВАНОВИЧЪ.

Иванъ Іовановичъ, современный сербскій поэтъ, родился въ 1830 году въ Новомъ-Садѣ, гдѣ и получилъ первоначальное воспитаніе въ мѣстномъ училищѣ. Затѣмъ, продолжалъ свое образованіе въ Вѣнѣ, гдѣ слушалъ медицину. Имя Іовановича, какъ поэта, пользуется извѣстностью между сербами и многія изъ его стихотвореній перешли въ народъ. Онъ перевелъ всего Гафиза, «Демона»

Лермонтова и нѣсколько лучшихъ стихотвореній Некрасова. Въ настоящее время онъ живетъ въ Вѣнѣ.

1

#### КРЕСТЪ.

Ночь-полуночь, тьма густая, Съ неиогодой бурной Надъ горой закрыли Чорной Сводъ небесъ лазурный. Все чернъй-чернъе тучи, Громъ сильнъй грохочетъ, Страшный вихрь качаетъ горы, Вскинуть къ небу хочеть! Ужь не Богъ ли самъ наслалъ ихъ, Дивныя тъ силы, Чтобъ къ Нему ноближе стали Наши горы милы? Ночь-иолуночь, тьма густая, Но сквозь тьму густую Часто видно въ блескъ молній Ту скалу святую, Гдф ручьи струятся крови, Словно ленты алы, И раскиданы въ обломкахъ Сабли да кинжалы. Ярче молнія блеснула, Скалы озарила — И на нихъ, средь алой крови, Крестъ святой явила. И въщаль тотъ громъ небесный Доблестному роду: «Здъсь легло три сотни храбрыхъ За свою свободу!» Вмигъ утихла буря злая, Вихорь безирерывный, Чтя великую святыню •Той могилы дивной. Вмирь: разсыпалися тучи, Будто не бывали, И вкругъ мъсяца по небу Звъзды засверкали. Самът Гориодь велълъ внезаино Тучи тѣ разсѣять, Чтобы могъ свою онъ землю Взорами лелъять, Гдѣ потомки навшихъ братій, Въ намять грозной битвы, На могилъ пхъ сбираясь, Къ небу шлютъ модитвы,

И клянутся прахомъ дедовъ Мстить врагамъ-тиранамъ, Чорной кровію клянутся, Острымъ ятаганомъ, И крестомъ святымъ клянутся, Тѣмъ, что одиноко Воздымаетъ къ яснымъ звъздамъ Тамъ чело высоко. Быть готовыми клянутся Въчно къ оборонъ Скалъ своихъ — безцънныхъ перловъ Въ сербской ихъ коронъ. Свътить мъсяць, свътять звъзды, Всюду слышны клики, Блещутъ сабли черногорцевъ, Силы ихъ велики, И несется гуль далеко Съ краю и до края: «Самъ Господь съ тобой Всевышній, О гора святая!»

Н. Бергъ.

11.

#### дъва-воинъ.

Соколь ищеть, гдф бы сфсть на отдыхь; На высокой ели не садится: Сълъ въ низу, гдъ бълъ-шатеръ раскинутъ. Подъ шатромъ сидитъ девица-воинъ, Пьёть вино, да пъсни расивваеть, И, звуча, напъвъ ея удалый Будить силы въ крыльяхъ соколиныхъ. Услыхавъ её, двънадцать турокъ Подошли, иосматриваютъ косо И кидають ей крутое слово: «Сука-сучка! дѣвка молодая! Пьёшь вино ты — туркамъ въ оскорбленье; Ты ноёшъ — надъ турками смѣешься... Гдъ и пить и иъть ты научилась?» - «А какое до того вамъ дѣло?» Имъ дъвица-воинъ отвъчаетъ: «Больно вы ужь спеси ионабрались! Знать хотите — такъ скажу вамъ правду: Двумъ юнакамъ сербскимъ я служила, Двумъ юнакамъ — Милошу и Марку; Пить вино у Марка научилась, Пъсни иътъ — у Милоша: два дара! Два умѣнья — отъ двоихъ умѣлыхъ!»

И сверкнула дъвица очами,
И схватила саблю боевую...
Соколъ смотритъ: турки врознь — мгновенье
И двънадцать ихъ головъ скатились...
«Ужь не сонъ ли?» думаетъ ... А дъва
Пьётъ вино, да пъсни распъваетъ.

В. Бенедиктовъ.

## СВЪТОЛИКЪ ЛАЗАРЕВИЧЪ.

Стихотворенія, подписанныя этимъ именемъ пользуются большою популярностью между сербами и хорватами. Къ сожальнію, біографію этого талантливаго поэта мы ни гдь не могли найти, не смотря на все наше стараніе добыть ее изъ самой Сербіи.

### прощание съ прагой.

Чешская столица, Прага золотая, Гордость душъ высокихь, украшенье края, Гдѣ я годъ отрадный прожиль какъ міновенье, Гдѣ тотъ годъ пронесся, точно сновидѣнье!

Ты плѣняешь взоры чудной стариною, Роскошью построекъ, вкусомъ, красотою; Здѣсь все такъ понятно для ума и чувства, И все шепчетъ сердпу, что здѣсь край искуства.

Тяжело разстаться, Прага, мнѣ съ тобою! Память о тебѣ я унесу съ собою, Память о прекрасномъ, говорящемъ чувству, Безъ чего въ природѣ не цвѣсти искуству.

Ръчка дорогая, быстрая Волтава, Праги златоверхой и почеть и слава! Ты, шумя и пънясь, полная отваги, Омываешь стъны въковъчной Праги.

Выштородъ могучій, старая твердыня, Чешскаго народа гордость и святыня, Въковой свидътель сили и отваги— Ежедневно шлёшь ты поцалуи Прагъ.

Мость твой, оковавшій быструю Волтаву, Говорить вселенной про труды и славу Карла-исполина, про его заботы, Мудрость, справедливость, силу и щедроты.

Такъ прощай же, Прага, край очарованья! У меня отнынѣ лишь одно желанье: Поской добраться до угла родного, Чтобъ потомъ съ тобою повидаться снова.

Н. Гербель.

### ю якшичъ.

Юрій Якшичь, современный сербскій поэть; родился въ княжествъ Сербіи, въ началь тридцатыхъ годовъ, воспитывался въ Бълградской Главной Школф (лицеф) и вскорф по окончаніи курса быль назначень профессоромь въ Пожаревскую прогимназію. Посдеднее место занималь онъ до 1868 года. Якшичъ пользуется довольно большою извъстностью между сербами, какъ поэтъ. Стихотворенія его нечатались и печатаются кас во всёхъ повременныхъ изданіяхъ Сербіи. Якшичъ началъ свое литературное поприще въ сороковыхъ годахъ изданіемъ альманаха «Лицейка». Изъ болъе значительныхъ произведений его можно указать на драму изъ древней черногорской исторіи «Княгиня Елизавета Черногорская» (Білградъ, 1869) и на стихотвореніе «На гробъ князя Михаила» (Белградъ, 1868).

тоните, вратья!

Топ. пратья, въ рѣкахъ крови! Влачите сами на костёръ Своихъ дѣтей! сжигайте сёла! Стряхните рабство — свой позоръ!

Герои, братья— погибайте! Пускай о томъ узнаетъ свѣтъ... И небо горько будетъ плакать, Что сербъ погибъ, что серба иѣтъ...

Нътъ, мы не братья, мы не сербы! Стефанъ Неманя намъ чужой! Когда бы сербами мы были, Людьми, друзьями — Боже мой —

Ужели бъ мы съ вершинъ Авалы Глядъли въ скорбный этотъ часъ Такъ безучастно, хладнокровно, О братья милые, на васъ? Пренебрегайте всёмъ, что свято! Гнушайтесь клятвами друзей!.. Ужель не подло, не преступно Глядёть на кровь своихъ дётей?..

Гдѣ помощь братняя? гдѣ слёзы? Иль: «въ бой за братьевъ за своихъ?» Въ борьбѣ, въ крови, въ бѣдѣ великой Господь покинулъ васъ одпихъ.

Но снова — скорбный и грёховный — Я пёсню грёшную пою — О, сердце скорбное народа Насквозь произенное въ бою!

Могучій сербъ кипптъ отвагой — Его душа кипптъ и ждетъ; Но не даетъ ей воли дъяволъ, Илъ Богъ ей воли не даетъ!..

Н. Гербель.

# в. катянскій.

Владиміръ Катянскій, современный сербскій поэть, родился въ пачаль тридцатыхь годовъ въ Воеводинь (австрійской Сербіи). Окончивъ курсъ, Катянскій отправился въ княжество Сербію, гдь вскорь получиль мьсто учителя гимы въ Крагуевць, которое онъ занимаеть и в тоящее время, дъля свои преподавательскія занятія съ обязанностями главнаго распорядителя мьстной Читальни. Собраніе стихотвореній Катянскаго вышло въ 1867 году.

#### тучи.

Ахъ вы, тучи! вы летите Все къ востоку издалека... Вы меня съ собой возъмите: Я вёдь самъ дитя востока.

Вы несетесь такъ угрюмы Вдаль полетомъ незамѣтнымъ: Такъ мои несутся думы Отъ немилыхъ къ непривѣтнымъ.

Поле высохшее, тучи, Ваша влага оживляеть; Отъ моихъ же слёзь горючихъ Только горе выростаеть.

Ваща влага цвётъ выводитъ, Отъ моей — полынь родится; Гиёвъ вашъ съ бурею проходитъ, Скорбь моя все будетъ длиться.

Ахъ, летите жь быстро, тучи! Направляйте безъ возврата На востокъ свой бътъ летучій! Тамъ моя родная хата.

Вашей влагой илодотворной Нивы родины напойте, И потоки крови чорной Съ ихъ лица скорфе смойте.

Не грозите имъ громами — Долго ихъ они громили — Но повъйте вътерками, Чтобъ покой они вкусили, И привътъ спесите мой Вы семът моей родной!

Ө. Милле

# николай і, князь черногоі

Николай Петровичь, нынфшній по Черногоріи и сынъ черногорскаго геро ко Петровича Негоша, родился 25 сентя года въ Негошѣ, въ Черногоріи. Проя сколько летъ въ Тріесте и Венецін, съ тельною цёлью, онъ быль отправлень году въ Парижъ, и помещенъ, для дов своего образованія, въ лицей Людовика окончиль курсь наукь въ 1860 году од первыхъ. По смерти своего предмъстив ди, князя Даніила I, Николай Петрові нулся въ Черногорію и здісь, 14-го 1860 года, быль избрань народнымь емъ — черногорскимъ княземъ. Независ своихъ несомивниныхъ правъ на престол сынъ Мирко Петровича и родной пле: покойнаго князя Данінла, Николай Петровичь быль выбрань въ князья еще и потому, что онъ объщаль быть хорошимъ и умнымъ правителемъ; а извёстная честность его убъжденій давала народу гарантію, что онъ не ошибся въ своемъ

выборъ. Дъйствительно, надежды, возлагаемыя на молодого князя, исполнились вполнъ и въ правленіе Николая Черногорія отдохнула отъ прежнихъ смутъ и неурядиць. Въ семейной жизни князь Николай также счастливь, какъ и въ политической деятельности: женившись на Милень, дочери сенатора Петра Вукотича, онъ сдълаль вполнъ счастливый выборъ. Любовь къ родной литературъ обнаружилась въ молодомъ князѣ очень рапо. Съ самыхъ отроческихъ лѣтъ сербскія народныя пѣсни были любимымъ его чтеніемъ. На литературное поприщѣ выступилъ онь въ 1865 году: въ этомъ году въ черногорскомъ календаръ «Орличъ» были напечатаны первыя его стихотворенія, возбудивщія общее вниманіе въ сербо-хорватскомъ край. /Стихотворенія Николая Петровича не лишены достопнства, а некоторыя изъ его лирическихъ песенъ, какъ напримѣръ: «На гробф Петра II», «Цетинскій колоколь» и «Туда», могуть быть поставлены на ряду съ лучшими произведеніями сербскохорватской литературы. Въ 1867 году князь Николай написаль трагедію «Вукашинь», но она еще до-сихъ-поръ не напечатана.

I.

### туда! туда!

Туда! туда! за горы голубыя, Ёдь моего властителя быль дворь! Тамъ, говорять, сбирался въ дни былые Нашъ въчевой, юнацкій нашъ соборъ. Туда! Туда!.. О, Призренъ, слава края! Дай мнъ взглянуть — побыть въ твоихъ стънахъ! Меня зоветъ страна моя родная — И я пойду съ оружіемъ въ рукахъ!

Туда!.. Съ развалинъ царскаго чертога Скажу врагу: «отъ крова моего Прочь ты, чума! Скопилось долгу много: Пришла пора мнѣ выплатить его!» Туда! туда! За этими горами Есть, говорять, цвѣтущій, свѣтлый край Съ дечанскими священными стѣнами: Молитва тамъ душѣ даруеть рай.

Туда! туда! за выси тѣ крутия, Гдѣ небо въ сводъ скругиплось голубой! Туда! туда! — въ долины боевыя — Въ нашъ сербский край мы путь направимъ свой! Туда! туда! За этими горами
Насъ кличетъ Югъ, герой маститый нашъ:
«Сюда! ко мнъ!» растоптанный конями,
Взываетъ онъ: «месть — долгъ священный вашъ!»

Туда! туда! — и на костяхъ турецкихъ За кости Юга сабли иззубримъ И сталью этихъ сабель молодецкихъ Оковы бёдной ран сокрушимъ. Туда! туда!.. За этими горами Гробъ Милоша-героя мы найдемъ... Тамъ миръ душевный обрътется нами — И сербъ не будетъ болъе рабомъ.

В. Бенедиктовъ.

+1

### заздравный кубокъ.

Пью во здравье! Многи лѣта! Вѣкъ нашь кратокъ; юность — май Нашей жизни. Пей, взывай И стрѣляй изъ пистолета! То — земли родимой плодъ. Здравствуй, милый мой народъ!

Пей — и здравъ и веселъ буди! Пей, землякъ, пока въ гульбѣ Не покажутся тебѣ, Словно мошки, мелки люди! То — земли родимой илодъ. Здравствуй, милый мой народъ!

Будь для насъ примъромъ, Марко, Королевичъ нашъ! О, да! Кровь у сербовъ молода: Вспыхнетъ — небу станетъ жарко! То — земли родимой плодъ. Здравствуй, милый мой народъ!

Пей, но силою хмёльного Не туманься: не забудь, Что злой недругь давить грудь Царства славиаго, родного! То — земли родимой илодь. Здравствуй, милый мой народь!

Пусть погибнеть всякь живущій — Все же Призрепь мы возьмемь,

И на тронѣ золотомъ
Въ немъ возсядетъ царь грядущій.
То — земли родимой плодъ.
Здравствуй, милый мой народъ!

Беки сербовъ попирали, Какъ подножныхъ червяковъ; Но мы живы — и ихъ кровь Намъ отвъдать не пора ли? То — земли родимой плодъ. Здравствуй, милый мой народъ!

Начинателю мы сѣчи
Пьёмъ во здравье; а потомъ
Въ кубокъ вновь вина нальёмъ,
Какъ до стѣнъ достигнемъ Печи.
То — земли родимой плодъ.
Здравствуй, милый мой народъ!

Кто бъ изъ сербовъ міръ нашъ дольный Не покинуль, чтобъ поднять Наше знамя — благодать — На дечанской колокольнѣ? То — земли родимой плодъ. Здравствуй, милый мой народъ!

Пью во здравье! Многи лѣта! Падшимъ всѣмъ за отчій край — Миръ и слава! Пей, взывай И стрѣляй изъ пистолета! То — земли родимой илодъ. Здравствуй, милый мой народъ!

В. Бенедиктовъ.

# Д. МЕДИЧЪ.

Данило Медичъ родился въ 1841 году въ Военной Границѣ, въ Личанскомъ полку, воспитывался въ мѣстномъ кадетскомъ корпусѣ и служилъ короткое время въ австрійской арміи. Литературное свое поприще началъ онъ изданіемъ политической брошюры: «Шмерлингъ — строитель вавилонской башни», за что былъ — не болѣе не менѣе — какъ изгнанъ изъ отечества. Медичъ отправился путешествовать. Объѣхавъ часть Европы, онъ направилъ свой путь въ Россію, гдѣ прожилъ нѣсколько лѣтъ, сначала въ Кіевѣ, а потомъ въ Москвѣ и Петербургѣ, со-

стоя все это время корреспондентомъ сербскихъ журналовъ: «Позоръ» и «Даница». Медичъ по преимуществу лирикъ. Во время своего пребыванія въ Россіи онъ также занимался и переводами; именно, онъ перевелъ нѣсколько стихотвореній изъ Пушкина, Лермонтова и Хомякова и переложиль въ стихи «Слово о полку Игоря», которое было напечатано въ Петербургъ въ 1870 году. Въ настоящее время онъ живетъ въ Новомъ Садѣ и занимается переводомъ «Полтавы» Пушкина.

### наша надежда.

На Балканахъ раздаются Звуки сдержанныхъ рыданій Объ утратъ царства, славы, О забвеньъ всъхъ преданій.

Десять гибельныхъ столѣтій Пронеслось, какъ возсіяла Тамъ святая наша вѣра И родной намъ слава стада.

Насъ хранить отцы святые Православіе учили — И любви могучій свѣточъ Мы въ груди не погасили.

Защищая нашу вѣру́, Мы пролили рѣки крови И подъ Бѣлою горою, И на полѣ на Косовѣ.

Но напрасно по равнинамъ Кровь славянъ лилась рѣками, Если рабство и по нынѣ Отягчаетъ ихъ цѣнями.

Назови, рѣчная вила, Другь славянскаго народа, Ту страну, гдѣ православье Не териѣло бы невзгоды?

На верху горы Солунской, Тамъ гдѣ все для насъ сіяетъ, Блещетъ блѣдный полумѣсяцъ, Мгла полночная витаетъ.

Гдѣ дни славы громоносной? Гдѣ Солунъ? гдѣ воевода Храбрый Дойчинъ? гдѣ герои — Слава сербскаго народа?

На вершинѣ горъ Балканскихъ, Вѣчнымъ сумракомъ объятой, Духъ съ укоромъ повторяетъ: «Ужь десятый вѣкъ! десятый!»

Но не всѣ славяне въ рабствѣ, Есть и вольные межь нами — Тамъ, на Сѣверѣ далекомъ, Гдѣ Москва горитъ крестами;

Тамъ, на Волгѣ, гдѣ привольно Пѣсня радостная льется; Тамъ, за Дономъ многоводнымъ, Гдѣ козакъ въ степи несется;

Тамъ, гдѣ Днѣпръ, гдѣ Кіевъ-городъ Въ воды свѣтлыя глядится И своей старинной славой Величается, гордится.

Долго быль престольный Кіевъ Царства Русскаго главою, Но свершилось — и склонился Онъ предъ царственной Москвою.

Здѣсь орелъ, Кремля владыко, Свилъ гнѣздо между холмами И прпкрылъ всю Русь святую Исполинскими крылами.

Но теперь онъ тамъ витаетъ, Гдѣ дика краса природы, Гдѣ Нева въ сѣдое морѣ Катитъ царственныя воды.

Тамъ хранится православье, Тамъ законъ правдиво чтится — Все, чему Кирилъ-Месодій Заставляли насъ учиться. Тамъ почіють всѣ надежды: Тамъ славянская держава, Что ростеть, на зависть міру, И грозна и величава.

А въ Кремлѣ Иванъ-Великій Громко вѣрныхъ призываетъ, И слова такія въ храмѣ Повторять ихъ научаетъ:

«Слава матушкъ-столицъ, Что при заревъ пожара Сокрушила гордость злую Ненавистнаго корсара!

«Слава царству молодому! Слава свѣта властелину! Слава мудрому монарху Славы доблестному сыну!»

О, Москва! къ тебѣ съ надеждой Братья руки простирають: Съ нею южные славяне И живуть и умирають.

Ты опора православья;
Безъ тебя торжествъ гражданскихъ
Намъ бы видъть не пришлося
Въ честь апостоловъ славянскихъ.

Да, Москва — есть сердце Руси, Безпредѣльнаго пространства, А Россія — это сердце Всей вселенной и славянства.

О, Москва! красуйся вёчно — До-тёхъ-поръ пока волнами Будетъ Волга, рёкъ царица, Лобызаться съ берегами.

Н. Гербель.

# БОЛГАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Въ началъ послъдней четверти XIV столътія исторической судьбъ угодно было положить конецъ существованію на Балканскомъ полуостровъ обширнаго болгарскаго государства. Съ изчезновеніемъ политической самостоятельности болгарской народности и литература болгаръ, по естественному ходу событій должна была заглохнуть на цълыя стольтія. Турецкое нашествіе уничтожило не одну только политическую независимость болгарскаго народа: оно окончательно подавило и всякую духовную его деятельность. При этомъ страшномъ разгромъ, едва ли испытаннымъ какимъ-либо инымъ народомъ въ Европъ, уничтоженъ былъ не одинъ только царствовавшій въ Болгаріи родь, отъ перваго его члена до последняго, но и все лучше люди въ государствъ, изъ которыхъ одни были обезглавлены, а другіе, страха ради, приняли исламизмъ. Роды болгарскихъ бояръ были совершенно уничтожены, и въ настоящее время о существованіи пхъ напоминаетъ лишь одна безмолвная улица города Тернова, называемая боярскою. Въ народъ досихъ-поръ поется пъсня, въ которой говорится о томъ, какъ одинъ изъ греческихъ константинопольскихъ патріарховъ сов'єтоваль турецкому султану, на случай если последній желаеть спать спокойно и не быть постоянно тревожимымъ невърнымъ и безпокойнымъ болгарскимъ племенемъ, истребить и потурчить всъхъ его учоныхъ и грамотныхъ людей. Султанъ выслушалъ благосклонно мудрый совъть патріарха — и тот-

часъ же, по его приказанію, были отправлены въ разныя мъстности Болгаріи чиновники съ указомъ о немедленномъ приведении въ исполнение полезныхъ совътовъ патріарха. На сколько тутъ правды, мы судить не беремся. Независимо отъ разнаго рода насилій, сопряжонных съ завоеваніемъ одного племени другимъ, болгарскому народу суждено было исинтать надъ собою еще и другое иго, быть-можеть болье тягостное и нагубное, нежели турецкое — пго, наложенное на него греческимъ высшимъ духовенствомъ. Въ концѣ XIV столѣтія, по причинамъ, которые излагать здёсь не мёсто, была уничтожена терновская патріархія, всв епархін коей перешли въ полную власть константинопольскаго патріарха. Болгарскій народъ, сділавшись въ церковномъ отношеніи полнымъ достояніемъ греческаго патріарха, волей-неволей долженъ быль мужественно перенести еще и другія испытанія. Константинопольскіе патріархи, движимые корыстолюбивыми цёлями, съ-тёхъ-поръ постоянно стали назначать архіереями въ болгарскіе енархіи исключительно грековъ. Этимъ духовнымъ пастырямъ осиротъвшаго народа, незнавшимъ ни его нравовъ и обычаевъ, а подавно его языка, дикими и варварскими казались звуки славянской ручи въ богослужении. Такъ-какъ константинопольский патріархь успіль выхлонотать себі у завоевателя Цареграда привилегію считаться главою и представителемъ всёхъ христіанскихъ племенъ. покоренныхъ турками, то и архіереи въ епар-

295

хіяхъ были облечены такою же властію кажлый, относительно своей паствы, передъ мъстными турецкими властями. Безъ приглашенія мъстнаго архіерея, турокъ не вибшивался въ церковныя и училищныя дела христіань. «Ты будь монмъ послушнъйшимъ рабомъ, говорилъ турокъ, работай на меня, а что касается твоей въры и языка, то миъ иътъ никакого дъла до нихъ.» Турокъ песпособень быль думать о томь, на какомь языкъ народъ совершаетъ свое богослужение. Но не такъ думали греческіе архіереи. Сначала онп долгое время держались политики, которая, новидимому, виолнъщадила интересы турецкаго правительства, а тайно стремились къ достиженію совершенно иныхъ пѣлей, быть-можетъ чрезвычайно полезныхъ для нын вшнихъ эллиновъ, но весьма гибельныхъ для болгарскаго народа. Ненавидя племя и языкъ болгаръ, греческие архиерен стали изгонять мало-по-малу славянскій языкъ пзъ церквей и училищь и замёнять его вездё божественнымъ греческимъ языкомъ. Та же участь въ скоромъ времени постигла не только церкви и училища во всехъ главныхъ городахъ Македоніп, Өракін и Болгарін, но и мпогіе изъ болгарскихъ монастырей. Мало-по-малу въ разные болгарскіе монастыри стали назначаться игуменами люди или греческаго происхожденія, или же изъ болгаръ, но такихъ, которые уже усибли выучиться, хотя и съ грехомъ пополамъ, читать и писать по гречески, и тѣмъ заявить о своей преданности главь-архіерею греку-фанаріоту. Только въ трехъ или четырехъ болгарскихъ монастыряхъ — въ томъ числъ въ знаменитомъ монастыръ св. Іоанна Рыльскаго, да въ нъсколькихъ весьма отдаленныхъ отъ греческаго взора городахъ-не переставали раздаваться въ церквахъ и училищахъ звуки славянскаго языка. Но и въ этихъ, весьма малочисленныхъ, училищахъ и монастыряхъ образованіе, получавшееся болгарскимъ юношествомъ, заключалось въ томъ, что онъ, ознакомившись съзвуками славянского языка по церковнославянской азбукѣ, переходиль къ чтенію «Часослова», «Псалтыря» и «Дівній св. Апостоловь», а механическое и неосмысленное чтеніе «Евангелія» заканчивало образованіе и развитіе болгарскаго юноши, и счастливымъ считался тотъ изъ нихъ, которому удавалось у какого-нибудь учителя-самоучки выучиться четыремъ правиламъ ариеметики. Пагубныя для болгарь дъйствія грековъ-фанаріотовъ не ограничивались только изгнаніемъ изъ церквей и училищъ славянскаго

языка: они систематически истребляли славянскія кинги и рукописи. Но самымъ тяжолымъ ударомъ для болгаръ было уничтожение Охридскаго независимаго архіенисконства въ пачалъ второй половины XVIII стольтія. Можно положительно сказать, что съ этого времени славянское богослужение и обучение дътей грамотъ но церковно-славянской азбукф совершенно изчезли съ лица Болгарской Земли, и ихъ мъсто занялъ греческій языкъ, какъ господствующій. Но это пагубное распространение грецизма среди болгаръ Балканскаго полуострова усилилось еще болье, когда греческимъ архіереямъ стали энергически содъйствовать въ этомъ дълъ нъкоторыя знаменитыя греческія фамилін, изъ которыхъ многія занимали важныя должности при турецкомъ правительствъ, какъ напримъръ фамиліи: Ипсиланти, Суцо, Мурузи и другія. Они задумали огречить весь Балканскій полуостровь. И дійствительно вскоръ вся Болгарская Земля переполнилась, но-крайней-мфрф въ городахъ, греческими училищами, въ которыхъ, казалось, окончательно водворился греческій способъ ученія. Діло дошло до того, что фанаріоты и выписываемые ими изъ Эппра п Өессаліи, а всего болье изъ константинопольскаго Фанара, греческіе учителя уничтожили не только то, что напоминало или могло бы напоминать болгарамъ о прежней ихъ исторической жизни и древней литературь, но довели ихъ до такого состоянія, что они позабыли даже свое славянское происхождение. Однимъ словомъ, фанаріоты и греческіе учителя въ извъстный періодъ времени уничтожили всъ остатки древняго болгарскаго достоянія. Славянская азбука сдълалась совершенно неизвъстною большей части болгарского народа, какъ-будто она никогда не существовала въ міръ, такъ-что болгарскіе торговцы, по необходимости старавшіеся усвоить себ'в красоту и прелесть новоэллинскаго языка, вели свою переписку по гречески; тъ же изъ нихъ, которые не могли выучиться греческому языку, писали на болгарскомъ языкъ, но греческими буквами. Да и въ настоящее время, если мы раскроемъ современную намъ болгарскую газету «Македонія», то найдемъ множество корреспонденцій, преимущественно изъ Македоніи, написанныхъ на болгарскомъ языкъ, но греческими буквами. Если и въ наше время есть мъстности, населенныя болгарами, которымъ неизвъстна славянская азбука, то легко себъ представить въ какомъ положении находились

болгары, относительно ихъ развитія въ славянскомъ смысль, льть пятдесять или сто тому назадъ. При этомъ не надо забывать и тяжкаго матеріальнаго турецкаго ига, которое, не менфе фанаріотскаго, разрушало матеріальныя и нравственныя силы народа. Если же въ нъсколькихъ отладенныхъ горныхъ монастыряхъ прододжалъ свътить, хотя и слабо, свътильникъ славянскаго богослуженія, если гдь-нибудь въ какомъ-либо забытомъ фанаріотами городив, населенномъ исключительно болгарами, продолжали учиться славянской грамоть, читать «Псалтырь», «Часословь» и прочее, то эту заслугу надобно приписать тымь болгарскимъ учителямъ - самоучкамъ, профессія которыхъ переходила изъ рода въ родъ, изъ покольнія въ покольніе, которые, умья писать весьма искусно полууставомъ, переписывали разныя церковныя книги и потомъ продавали ихъ, за извъстную цену, нуждавшимся церквамъ, училищамъ или частнымъ лицамъ. Но какихъ людей могло дать ученье, начинавшееся съ букваря и кончавшееся чтеніемъ «Апостола», для борьбы съ громадными средствами, какими обладали греческіе наставники? Эти наставники и quasi-покровители болгарскаго народа до того ненавидели болгарскій языкъ, что даже тогда, когда ихъ собственный интересъ заставляль ихъ входить въ сношенія съ народомъ или старфишинами городской общины, то они объяснялись съ последними на турецкомъ языкъ. Но неужели, спросите вы, при такомъ позорномъ угнетеніи въ теченіе цёлыхъ стольтій не раздалось ни одного протеста? Нѣтъ, протесты были, но протесты одиночные и голось ихъ остался гласомъ воніющаго въ пустынъ.

Въ половинъ XVIII стольтія жиль болгарскій іеромонахъ, по имени Паисій. Проникнутый жадостью къ бъдствіямъ своихъ соотечественниковъ и единовърцевъ, онъ оставилъ рукопись, подъ заглавіемъ: «Исторія Славено-Болгарская». Въ этой рукописи, которая вскоре должна вийти въ свътъ, мы находимъ, между-прочимъ, слъдующее весьма любопытное масто, бросающее яркій свътъ на положение болгарскаго народа въ половинъ XVIII столътія: «Патріарси Цароградски съ насиліе освоили Терновская патріаршія подъ своя власть и на пакость и злоба, що имають на болгари еще изъ-перво время, не поставляютъ отъ болгарскаго языка епископы болгаромъ, но все отъ гречески языкъ, и не радатъ (не заботятся) отнюдъ за болгарски школы или ученіе,

но обращають все на греческій языкь, за-то су остали болгари прости и неучени и не искусни писаніемъ, и много ся отъ нихъ обратили на греческая политика и ученіе, и за свое ученіе и языкъ слабо брежатъ. Тая вина болгаромъ отъ греческая духовная власть приходить и много насиліе неправедно отъ гречески владыки терпять во сія времена; но болгари принимають ихъ благоговъйно и почитаютъ ихъ за архіереи и сугубо плащають имь должное, за-то по нихна простота и незлобіе воспріимуть оть Бога маду свою, тако и они архіереи, що съ сила, а не съ архіерейское правило, творять болгаромъ велика обида и насиліе, и они по свое діло и безсовістіе воспрінмуть маду свою оть Бога по реченому: яко ты воздаси комуждо по деломъ его.» Это не наши слова — это голось очевидца, возвысившаго свой слабый голось въ защиту порабощеннаго народа.

to all o

Понятно, что при такомъ безвыходномъ положеніи, какъ въ нравственномъ, такъ и въ матеріальномъ отношеніяхъ, въ какомъ находился въ теченіе цёлых стольтій болгарскій народь, при томъ двойномъ игъ, турецкомъ и фанаріотскомъ, при техъ душевныхъ и телесныхъ страданіяхъ и мученіяхъ, которыя онъ съ мужествомъ вынесъ на своихъ плечахъ, и которымъ едва ли когдалибо подвергался какой-нибудь другой европейскій народь, имѣвшій историческое прошедшее, и рѣчи не могло быть объ умственной дѣятельности. Но болгарскій народъ сталь просыпаться всего только съ первой четверти текущаго стольтія, когда болгары стали переселяться не только отдельными лицами, но целыми семействами, въ сосъдніе имъ страны: въ Румынію, Сербію, Австрію и Россію. Строго говоря, постепенное выселеніе болгаръ въ названныя страны началось еще съ половины прошлаго стольтія, но зародышь новоболгарской письменности относится лишь къ первой четверти нынфшняго столфтія, когда впервые стали появляться печатныя книги на болгарскомъ языкъ. Замътимъ здъсь мимоходомъ, что теперешній письменный болгарскій языкъ относится къдревне-болгарскому (церковно-славянскому), какъ письменный языкъ современныхъ грековъ къ древне-греческому. Первая книга на болгарскомъ языкъ, неизвъстно къмъ изданная въ 1806 году въ Пештъ, носить заглавіе: «Молитвенный Кринъ». Правда, что гораздо раньше этого въ самой Болгаріи были люди, которые радели о книжномъ деле и оставили

metalen have & Borne a gotal потомкамъ свои труды. Таковы, напримвръ «Исторія Славено-Болгарская» іеромонаха Панеія; «Жизнеописаніе Софронія, архіепископа Врачанскаго», написанное имъ самимъ, въ которомъ онъ описываеть свои страданія, испытанные имъ отъ тогдашняго терновскаго митрополита, грека Григорія. Изъ этого еще неизданнаго виолив сочиненія видно, что архіспископъ Софроній, проводя остатокъ своей жизни въ Валахіи, написаль нъсколько инить. Но такія и тому подобныя письменныя произведенія, важныя для исторіи болгарскаго возрожденія и замічательныя не только своимъ содержаніемъ, но и внутреннею силою языка, относятся уже къламятникамъ ближайшей болгарской старины.

Только черезъ восемнадцать лъть со времени выхода въ свъть норвой болгарской книги, названной выше, появилась вторая болгарская книга. Это быль «Букварь» доктора Петра Беровича, бывшаго тогда окружнымъ инспекторомъ въ Малой Валахін, составленный и напечатанный имъ въ 1824 году въ Брашовѣ, въ Трансильваніи. Эта книга хотя и носить название букваря, но, по своему обширному и разнообразному содержанію, скоръе могла бы быть названа книгою для полезнаго чтенія, темь более, что она въ теченіе нъсколькихъ десятковъ лъть приносила несомнънцую и огромную нользу болгарскому юношеству, только-что начинавшему-тогда-учиться своему родному языку. Ровно черезъ годъ посла выхода книги Беровича, Анастасій Стояновичь-Кипиловскій, родомы изъ города Котла/ перевель съ русскаго «Священное Цвътособраніе» и напечаталь его въ Пештв, Въ томъ же 1825 году Василій Неновичь издаль въ Будинв «Священную Исторію Ветхаго п Новаго Завъта», а Петръ Сапуновъ напечаталъ въ 1826 году въ Букаресть свой переводь «Новаго Завъта». Были нь еще какія-нибудь болгарскія книги изданы до наступленія тридцатыхъ годовъ — намъ неизвѣстно; но съ наступленіемъ этого времени въ болгарской литературѣ обнаружилась особенная дѣятельность. Это время, по всей справедливости, можно назвать временемъ Юрія Венелина (1802 1839) не безъизвъстнаго въ русской литературъ который своими сочиненіями о болгарахъ пріобрыть вы ихъ среды неувидаемую славу. Имя этого замечательнаго слависта такъ популярно въ Болгаріи, что врядь ди въ наше время найдется сколько-нибудь развитой болгаринь, которому были бы неизвъстны кака имя Юрія Венелина,

Representation of years on whom I ga on тамъ и его сочиненія. Въ 1829 году Венелинъ окончиль курсь въ Московскомъ университетъ, и вскор' посл' того Россійская Академія отправила его въ Болгарію, гдв онъ скоро близко и основательно познакомплся съ положениемъ болгарскаго народа, изучиль его языкь, вошоль въ близкія отношенія со многими изъ болгаръ, особенно въ Букарестъ, которымъ онъ внушилъ любовь къ родному слову и воскресиль въ нихъ воспоминанія о славной, давно прошедшей старинѣ. Его сочиненіе «Древніе и нынѣшніе Болгары» произвело сильное впечатленіе на болгарскихъ читателей, которые нашли въ его книгъ то, что до того времени только смутно сознавали и въ чемъ нуждались, какъ въ насущномъ хльбь. Въ его книгъ, какъ въ зеркаль, увидьли болгары всю прошедшую историческую жизнь своего народа, всю его старинную славу и отнеслись съ горячимъ сочувствіемъ къ описаннымъ событіямь. Его научный взглядь относительно древнихъ болгаръ, основавшихъ первую династію среди славянъ Балканскаго полуострова, до того пришолся по сердцу современнымъ болгарамъславянамъ, что даже въ настоящее время, не смотря на то, что прошло уже слишкомъ тридцать льть, никто не смыеть сказать имъ, что теорія Венелина не выдерживаеть строгой научней критики. Однимъ словомъ, Венелинъ своими сочиненіями, благотворное вліяніе которыхъ на болгаръ было громадно создаль цёлую школу съ весьма многочисленными последователями, и его научный взглядь на исторію болгарь еще долгое время будеть имъть среди ихъ перевесь надъ всякою другою учоною теоріею. Проживавшіе въ это время въ Одессъ, давно переселившіеся въ Россію бодгарскіе уроженцы, негоціанты Василій Априловъ и Николай Палаузовъ, благодаря сочиненіямъ Венелина и его перепискъ съ ними, совершенно переродились и всю свою дъятельность обратили на пользу отечества, основавши на собственныя средства въ Габровѣ, своемъ мѣсторожденін, первое правильно-организованное училище, которое существуеть и по настоящее время.

Съ этого времени болгарская инсьменность начинаетъ мало-по-малу оживляться. До тринцатыхъ годовъвся болгарская литература состояла изъ 🥕 весьма-иччтожнаго числа печатных книгь; но съ этого времени они мерестають быть редкостью. Самымъ дъятельнымъ тружениикомъ ново-болгарской народной литературы является Неофить,

іеромонахъ Рыльскаго монастыря. Онъ составиль и издаль въ 1835 году, въ Крагуевцъ, тогдашней столицъ Сербскаго княжества, «Краткую Болгарскую Грамматику». Затымь, тамь же н въ томъ же году, издаль онъ «Таблицы Взаимнаго Обученія», «Краткую Священную Исторію» п «Священный Катихизись», а въ Білграді — «Краткое изложение греческого языка» и «Службу и житіе преподобнаго отца Іоанна Рыльскаго». Помимо этого, Неофить долгое время трудился надъ составлениемъ «Греко-болгарскато Словари», а въ 1840 году издаль въ Смириъ свей переводъ «Новаго Завъта». Переводъ этотъ много лучше перевода Санупова, но уступаеть цереводу знаменитаго епискона Врачанскаго Софронія. Затёмъ, могуть быть указаны еще следующие деятели: Константинъ Огияновичъ, переложившій въ болгарскіе стихи «Житіе св. Алексъя Божія Человъка» (Будинъ, 1833), Христофоръ Павловичъ Дупинчанинъ, составившій и издавшій «Арнеметнку», «Мѣсяцесловъ», «Разговорпикъ Греко-болгарскій», «Писменникъ Обшеполезенъ» (Бёлградъ 1835) и «Болгарскую Грамматику» (Будинъ 1836), другой Неофитъ, архимандрить Хилиндарскаго монастыря, что на Авонъ, составившій цебольшую школьпую энциклонедію, подъ заглавіемъ: «Славено-Болгарско Иътоводство» (Кратуевець, 1835), Гаврінлъ Крестовичь, переводчикъ «Мудрости Добраго Рикарда» (Будинъ, 1837) и І. Богоевъ, издавшій небольшой сборника народныха пъсена.

Вмѣстѣ съ развитіемъ ново-болгарской литературы, имфвшей преимущественно воспитательный характерь, многіе изъ молодыхъ болгаръ почувствовали потребность въ более шпрокомъ умственномъ развитіи и въ болье серьозномъ образованіи, въ следствіе чего многіе изъ нихъ отправились въ западную Европу, чтобы поступить вътамошнія университеты, но болже значительное число молодыхъ болгаръ, жаждавшихъ образованія, по изв'єстнымъ причинамъ, предночло Россію и ея среднія и выстія учебныя заведенія, какъ духовныя такъ и свътскія. Съ этого времени (1845-1871) число болгарскихъ книгъ съ каждымъ годомъ стало замътно увеличиваться, а содержание ихъ становиться все болье и болье строгимъ въ научномъ отношеніи. Но, не смотря на то, что въ означенной періодъ между болгарами появился цёлый рядь литературныхь дёятелелей, въ числѣ которыхъ были и есть писатели сь замъчательными талантами и серьознымъ образованіямь, въ современной болгарской литературъ все-таки преобладають книги воспитательнаго содержанія, особенно учебники по разнымъ отраслямъ науки, потому-что этого требовало самое положение болгарскаго народа. Впрочемъ, стали появляться и самостоятельныя, оригинальныя произведенія, какъ поэтическія такъ и прозаическія. Приступая къ нечисленію трудовъ болгарскихъ писателей, действовавшихъ въ теченіе ближайшихъ къ намъ двадцати пяти лётъ, мы начнемъ съ литературныхъ трудовъ Найдена Герова, который окончиль курсь наукь въ бывшемъ Ришельевскомъ Лицев въ Одессв (нынв Новороссійскій Университеть). Еще будучи студентомъ, Геровъ издалъ свою небольшую лирическую поэму «Стоянъ и Рада» (Одесса, 1845), жоторая теперь сделалась библіографическою радкостію: По окончанін курса, Геровь возвратился на свою родину, гдв и учительствоваль въ теченіи нісколькихъ літь въ городі Филиппополѣ. Тамъ онъ составилъ, на основаніи разныхъ иностранныхъ и русскихъ сочиненій, весьма полезное для учащагося юношества руководство къ изученію физики, подъ заглавіемъ: «Извлеченія изъ Физики» (Білградь, 1849), а въ 1852 году издаль брошюру, подъ заглавіемъ: «Нѣсколько мыслей о болгарскомъ языкѣ н образованін». Затемь, онь въ теченін многихь леть работаль надъ составленіемъ боргарско-русскаго словаря, часть котораго — именно три первыя буквы-отпечатана была въ 1858 году въ Москвѣ, подъ заглавіемъ «Болгарскій Речникъ».

Одну изъ самыхъ славныхъ страницъ исторіи ново-болгарской инсьменности составляеть литературная д'ятельность Петра Славейкова. Этотъ талантливый писатель не получиль основательнаго школьнаго образованія. Наделенный отъ природы замвчательными способностями, онъ, безъ всякой посторонней помощи, образоваль и обогатиль себя многосторонними познаніями и, такъ сказать, собственнымъ трудомъ пріобраль все то, что даетъ своимъ слушателямъ хорошая современная школа. Славейковъ совершенно справедливо считается лучшимъ изъ современныхъ болгарскихъ поэтовъ, и пиши онъ въ свободной землъ - изъ-подъ его поэтическаго нера выходили бы замъчательныя произведенія. Къ числу дъятельнъйшихъ тружениковъ и горячихъ патріотовъ, посвятившихъ всю свою жизнь на пользу отечества, принадлежить Георгій Раковскій, умершій въ 1868 году. Лучшее его произведеніе -

It worker our on was an as por c

«Горскій Путникъ», поэма (Новый Садъ, 1857). Но самую существенную пользу Раковскій оказаль болгарамъ изданіемъ и редактированіемъ газеты «Дунайскій Лебедь», которая иміла громадное значение въ Болгарии, не смотря на строгое преслѣдованіе ея со стороны турецкаго правительства. Въ последнее время, изъ кружка молодыхъ болгарскихъ писателей пріобреди большую извъстность М. Дриновъ и Любенъ Каравеловъ, воспитанники Московского университета, Первый нат нихъ нанисалъ и напечаталь двв весьма дельныя и полезныя для болгаръ книги, изъ которыхъ одна носить заглавіе: «Взглядъ на происхожденіе болгарскаго народа и начало болгарской исторіп», а другая: «Историческое обозрізніе болгарской церкви съ самаго ея начала и до настоящаго времени». Объ эти книги имъли громадный успёхъ въ Болгарін. Каравеловъ, имя котораго не безъизвыстно и въ русской литературь, извъстенъ какъ издатель весьма полезной книги, подъ заглавіемъ: «Памятники народнаго быта болгарь», въ составъ которой вошли болгарскія народныя пословицы и пародный дневникъ, съ указаніемъ праздниковъ, обрядовъ, легендъ и повърій на каждый день въ году, и, въ особенности, какъ редакторъ издающейся въ Букаресть либеральной газеты «Свобода», ввозъ которой въ Турцію запрещонъ подъ страхомъ строгаго наказанія. Изъ молодыхъ болгарскихъ поэтовъ отличаются несомнанным поэтическимъ дарованіемъ двое — Чинтуловъ н В. Поповичъ. Къ сожальнію, произведенія обоихъ этихъ поэтовъ встречаются весьма редко въ нечати, особенно Чинтулова, прекрасныя поэтическія пѣсни котораго ходять въ Болгарія по рукамъ во множествъ списковъ.

Мы могли бы привести еще нѣсколько десятковъ именъ болгарскихъ писателей, постоянною дѣлью которыхъ было и есть постепенное развитіе своего народа, но значительное большинство ихъ, чтобы не сказать: псключительно всѣ, трудились и трудятся надъ составленіемъ всевозможныхъ элементарныхъ учебниковъ, начиная съ букваря и оканчивая переводомъ «Опытной Физики» Гано. Въ современной болгарской инсьменности преобладаетъ нравственно-воспитательный элементъ, и эта педагогическая литература въ настоящее время насчитываетъ около трехъ сотъ руководствъ различныхъ названій, по части отечественнаго языка, исторіи, математики, географіи, закона Божія, пностранныхъ языковъ и проч.

При этомъ нельзя не замѣтить, что при составленіи учебниковъ берутся преимущественно русскія руководства, которыя или передёлываются, или переводятся целикомъ. Какъ составители п переводчики руководствъ заслуживають быть упомянутыми: Парвеній Зографскій, бывшій архимандрить, а нынъ архіепископь, І. Груевь, Д. Манчевъ, Д. Войниковъ, И. Момчиловъ, С. Радуловъ, Н. Михайловскій, И. Богоровъ, А. Робовскій и Д. Мутьевъ. Не смотря на то, что почти всь наличныя силы болгарской литературы были посвящены педагогической деятельности, изъ среды болгарской ппшущей братін, начиная съ сороковыхъ годовъ, стали выдёлятся и переводчики по части беллетристики, причемъ не обошлось безъ переводовъ съ русскаго. Около того же времени были сдъланы попытки создать оригинальную болгарскую беллетристику: было написано нъсколько повъстей и разсказовъ, изъ которыхъ можно указать на повъсти: Р. Блескова «Пропавшая Станко», І. Груева «Спрота Цвѣтана» и, въ особенности, на слѣдующіе разсказы Л. Каравелова: «Бабушка Неда», «Дончо» н «Хаджи Начо». Вообще, Каравеловъ владветъ прекрасно перомъ и обладаетъ способностью привлекательно и вфрно изображать народный быть болгарь. Накоторые изъ его повастей п разсказовъ переведены на сербскій языкъ. Наконець, Въ последнее время сделана была попытка къ созданію болгарскаго театра, рожденію котораго предшествовало появление въ печати н вскольких в драматических в произведеній, для которыхъ сюжетъ быль заимствованъ цзъ болгарской исторіи. Изъ нихъ заслуживають упоминовенья слёдующія три драмы Д Войникова, который написаль ихъ для упомянутой цёли: «Княжна Райна», «Крещеніе Преславскаго Лвора» н «Велислава, Болгарская Княгиня». Всё эти драматическія произведенія давались на частномъ театръ въ Бранловъ и роли исполнялись исключительно молодыми болгарами и болгарками, а сборъ былъ предоставленъ въ пользу болгарскаго училища.

Теперь перейдемъ къ болгарскимъ журналамъ и газетамъ, съ псключительно литературнымъ и учонымъ содержаніемъ. Болгарская періодическая печать раздѣляется па двѣ группы. Къ первой относятся газеты, издающіяся въ Константинополѣ, подъ гнётомъ турецкихъ законовъ о печати, которые не позволяютъ редакціямъ имѣть свое сужденіе о положеніи дѣлъ въ турецкомъ государствѣ, и въ тоже время требуютъ, чтобы

(+18/82.)

журналистика съ одной стороны представляла положение этого государства въ самомъ лучшемъ видь, а съ другой — поносила бы Россію и русскій народъ, рисуя его самыми чорными красками. Къ второй группъ относятся болгарскія газеты, выходящія въ Придунайскихъ Соединенныхъ Княжествахъ, гдъ пишущіе болгары имъютъ возможность писать свободно и обнаруживать всв злоупотребленія какъ турецкихъ властей, такъ и турецкаго народа. Но эти газеты недоступны для болгаръ, населяющихъ Европейскую Турцію, вследствіе чего мало достигають своей цёли и им'ьють весьма ограниченное число читателей. Вообще, болгарская журналистика отличается своею неживучестью. Если бы всв газеты, издававшіяся въ теченіе ближайшаго къ намъ двадцатилетія, существовали до-сихъ-поръ, то теперь болгары имъли бы около двадцати газеть и журналовь — цифра весьма почтенная для пятимилліонпаго народа, который сталь просыпаться отъ слишкомъ четырехъ въкового сна всего только со второй четверти текущаго столътія. Къ сожальнію, ни одна болгарская газета, за исключеніемъ «Цареградскаго Въстника», не ирожила болве двухъ лвтъ, п всв они погибли единственно отъ недостатка въ подписчикахъ. Такова въ немногихъ словахъ внъшняя исторія болгарской періодической печати за последнее двадцатильтіе. Приступаемъ къ псчисленію болгарскихъ газетъ и журналовъ.

Спустя два мѣсяца по выходѣ въ свѣтъ альманаха «Забавникъ», изданцаго въ 1845 году К. Огняновымъ въ Парижъ, въ Смирнъ вышелъ первый пумерь перваго болгарскаго журнала «Любословіе», подъ редакцією К. Фотинова, котораго можно назвать основателемъ болгарской журналистики. Два или три года спустя, въ Вене сталь выходить другой журналь, подъ заглавіемь «Мірозрѣніе», подъ редакціею И. Добровича. Но этоть журналь существоваль не долго. Въ 1849 году въ Константинополѣ появилась первая болгарская политическая и литературная газета «Цареградскій Вестникъ», редакторомъ-издателемъ который быль Алексий Экзархъ. Эта газета просуществовала тринадцать лътъ п принесла существенную пользу болгарскому народу, съумфвъ внушить своимъ читателямъ любовь къ чтенію и убъдить въ его пользъ. Но особенную пользу принесла эта газета своими статьями противь западной католической пропаганды, изобличая всв ея пагубныя для болгарь двиствія

и интриги, горячо увъщевая народъ свято блюсти въру праотцевъ. Противъ нея, въ 1860 году, выступила газета «Болгарія», основанная на деньги католической пропаганды, подъ редакціею Д. Цанкова, приверженца упін. Во все время существованія этой газеты «Цареградскій Въстникъ» не переставаль съ замъчательною энергіею ратовать противъ нея, объясняя болгарскимъ читателямъ, что газета «Болгарія» есть органъ католической пропаганды, и потому ее следуеть всячески остерегаться и не дов'трять ея пропов'тдямъ. Впрочемъ, «Болгарія» не нашла между болгарами ни мальйшаго сочувствія и принуждена была прекратить свое жалкое существование. Еще до появленія названной газеты, именно въ 1857 году, образовалось въ Константинополь, изъ живущихъ тамъ болгаръ, Общество Болгарской Письменности, избравшее цѣлью своей дѣятельпости снабженіе церквей и училищь необходимыми книгами по дешевой цънъ и собпрание памятниковъ народнаго языка. Затемъ, въ начале 1858 года, Общество стало издавать журналь, подъ названіемь «Болгарскія Книжицы», который выходиль но два раза въ мъсяцъ. Первымъ редакторомъ этого журнала быль Д. Мутьевь, котораго въ концѣ года замѣнилъ И. Богоровъ; въ началѣ же 1859 года журналъ окончательно перешолъ подъ редакцію Т. Стоянова-Бурмова, воспитанника Кіевской Духовной Академіи. Въ этомъ полезномъ изданіи, съ весьма разнообразнымъ содержаніемь, пом'ящались очень дільныя статы, какъ переводныя, такъ и оригинальныя.

Въ 1862 году журналъ «Болгарскія Книжицы», истощивъ всв свои средства, долженъ былъ прекратить свое существованіе. Тімъ не меніве болгарскія газеты не переставали возникать. Въ 1860 году болгарскіе студенты Московскаго университета предприняли на собственныя средства изданіе небольшого журнала чисто литературнаго содержанія, подъ пазваніемъ «Братскій Трудъ». Въ этомъ изданіи пом'ящались литературные опыты тогдашнихъ болгарскихъ студентовъ Московскаго университета: В. Поповича, Г. Теохарова, К. Миладинова, Л. Каравелова, К. Жинзифова и другихъ. Затемъ, извъстный болгарскій патріоть Раковскій основаль въ Бълградъ газету, подъ названіемъ «Дунайскій Лебедь», которая печаталась на двухъ языкахъ: болгарскомъ и французскомъ. Эта газета принесла огромную пользу болгарамъ, такъ-какъ талантливый редакторъ ея своимъ ис-

куснымъ перомъ много способствовалъ успъху борьбы противъ попытокъ западной католической пропаганды водворить въ Болгаріи унію. Помимо этого, покойный редакторъ названной газеты энергически ратоваль противь интригь польскихъ эмигрантовъ, дъянія которыхъ онъ изложиль довольно подробно въ несколькихъ статьяхъ. Но бомбардирование Бълграда турками отвлекло внимание Раковскаго отъ литературы: занявшись формированіемъ болгарскаго легіона, онъ скоро нашолся вынужденымъ прекратить свою газету, которая болье не возобновлялась. Въ 1863 году нъсколько лиць изъ болгарскихъ купцовъ въ Браиловъ, въ Валахіи, образовали общество съ целью издавать газету на акціяхъ. И действительно въ конце мая того же года въ Браиловъ стала выходить новая газета, политическая, литературная и комерческая, подъ названіемъ «Болгарская Пчела», въ редакторы которой быль избрань С. Попеско. Газета, послѣ двухлѣтняго существованія, прекратилась, за неимфніемъ достаточнаго числа подписчиковъ. Почти одновременно съ «Пчелою». по прекращеній журнала «Болгарскія Книжицы». появилась въ Константинополѣ другая политическая и литературная газета, подъ названіемъ «Совътникъ». Изданіе было предпринято нъсколькими зажито чными болгарскими негодіантами, безъозначенія фамиліи редактора. Газета эта, кром'в политики, занималась главнымъ образомъ разработкою греко-болгарскаго церковнаго вопроса и полемикою съ греческою журналистикой по поводу онаго. И эта газета тоже не прожила болъе двухъ лѣтъ; ее замѣнило, въ 1855 году, «Время», редакторомъ-издателемъ котораго быль Т. Стояновъ-Бурмовъ, человѣкъ даровитый и серьознообразованный. Это періодическое изданіе особенно замѣчательно тѣмъ, что редакторъ его умълъ весьма некусно проводить въ кружокъ своихъ читателей мысли весьма полезныя для болгаръ, но которыя -- будь высказаны въ иномъ видъ — едва ли бы прошли невредимыми чрезъ чистилище турецкой цензуры. Но главная заслуга редактора заключалась въ умѣньи вести разумную полемику съ греческими газетами по поводу болгарскаго церковнаго вопроса и въ успѣшной борьбѣ противъ западныхъ редигіозныхъ пропагандъ. Газета «Турція», предпринятая молодымъ турецкимъ чиновникомъ Н. Геновичемъ, не задолго до появленія въ свътъ «Времяни», какъ получающая субсидію отъ правительства, продолжаеть издаваться и въ настоящее время. «Турція» есть органь, хотя и не оффиціальный, турецкаго правительства, и ея задача—курить оиміамъ ему и турецкимъ сановникамъ, да еще распространять между болгарами разныя нелъпости и небылицы о Россіп. Но, не смотря на это, «Турція» не имъла и не пмъетъ вліянія на своихъ читателей. Къ этому времени относится появленіе въ Константинополь крошечнаго журнала «Зарница», издающагося до-сихъ-поръ Американскимъ Обществомъ. Она выходитъ разъ въмъсяцъ и помъщаетъ насвоихъстраницахътолько статьи нравственно-религіознаго содержанія.

Въ 1863 году выступилъ на поприще болгарской журналистики извъстный всему болгарскому читающему міру поэть П. Славейковь. Свою полезную журнальную деятельность началь онъ изданіемъ сатирическаго журнала «Волынка»; но видно сатира плохо дъйствовала на болгаръ. такъ-какъ Славейковъ, послѣ трехлѣтнихъ трудовъ надъ своей «Волынкой», нашолъ болье полезнымъ и цълесообразнымъ предпринять другое періодическое изданіе, политическаго и литературнаго содержанія. И действительно Славейковъ, съ 1866 года, сталъ издавать въ Константинополѣ новую газету, подъ назвапіемъ «Македонія», поставившую своею задачею — содъйствовать пробужденію македонскихь болгарь, всего болье пострадавшихъ отъ вліянія грецизма. По этому въ «Македоніи» весьма часто. рядомъ съ статьями на болгарскомъ языкъ, встръчаются статьи на греческомъ и даже на македонскомъ наръчіи, написанныя греческими буквами. Польза, приносимая упомянутой газетою. на ряду съ другими болгарскими періодическими изданіями, болгарскому народу — несомнѣнна и громадна, и не смотря на всю строгость турецкаго правительства, па многократныя запрещенія на три и четыре мѣсяца, «Македонія» все продолжаеть выходить. Наконецъ, въ 1867 году стала издаваться въ Константинополъ еще одна — также очень полезная — газета «Право», нодъ редакціею И. Найденова, старшаго учителя въ константинопольскомъ болгарскомъ училищъ.

Съ другой стороны болгарская періодическая печать стала еще болье обогащаться изданіями, выходящими внь предъловъ Турціи, именно въ Придупайскихъ Соединенныхъ Княжествахъ, гдъ болгарскіе писатели могуть излагать свои мысли совершенно свободно. Въ 1864 году, сперва въ Бранловъ, а потомъ въ Болградъ, сталъ выходить разъ въ мъсяць небольшой журналъ «Ду-

ховныя Книжки», подъ редакцією Р. Блескова, содержаніе котораго было чисто духовное. Онъ прекратился на второмъ году своего существованія, все по той же причинт, то-есть за пеимтніемъ средствъ. Затъмъ, въ Букарестъ, въ октябрѣ 1867 года, возникла политическая и литературная газета «Народность», редакторами которой были сперва И. Богоровъ, потомъ И. Грудовъ и наконецъ І. Касабовъ, при которомъ газета прекратилась, просуществовавъ не болъе двухъ льть. Ее съ 1-го августа 1869 года замвнила газета «Отечество», издающаяся въ Букарестъ же на двухъ языкахъ: болгарскомъ и румынскомъ. Она поддерживается некоторыми изъ болгарскихъ кущовъ и есть органъ такъ-называемой старой партін, враждебной партін молодыхъ болгаръ, которая въ свою очередь въ копцъ того же года основала свою газету, подъ названіемъ «Свобода», редакторомъ которой состоитъ извъстный отчасти и русской публикъ Л. Каравеловъ. Направление ея антитурецкое въ полномъ смыслъ слова, а цъль - доказать болгарамъ, что опи должны всв свои надежды возложить на самихъ себя и не ждать пичего хорошаго отъ турецкаго правительства. Къ сожалению, ввозъ этой замѣчательной газеты въ Россію, по причинамъ о которыхъ говорить здёсь не мёсто, съ мая мѣсяца 1870 года воспрещенъ, не смотря на то, что она весьма благопріятствуеть русскимъ. Кромѣ того, въ Брапловѣ, въ 1868 году, выходили еще двѣ газеты: «Дунайская Заря», редакторомъ которой быль мёстный болгарскій учитель Д. Войниковъ и «Путникъ», подъ редакціею Б. Запрянова. Объ эти газеты прекратились въ августъ прошлаго года. Но главное украшение болгарской періодической печати составляють два недавно появившихся журнала: «Періодическое Сочиненіе» и «Читалище», изъкоторыхъ первое выходить въ Брапловъ, а второе въ Константинополъ. Возникновенію перваго журнала предшествовало основаніе въ Бранлов болгарскаго литературнаго общества, цёль котораго служить дёлу нравственнаго развитія и преусивянія болгарскаго народа. Года три тому назадъ некоторые изъ боле зажиточныхъ болгаръ, живущихъ въ Одессъ, Кишиневъ, Болградъ, Букарестъ, Браиловъ, Вънъ и Галацъ, пожертвовали весьма почтенную сумму, слишкомъ

200,000 франковъ, для основанія Болгарскаго Литературнаго Общества. Изъ этой суммы одесскіе болгары, въ числів сорока двухъ человъкъ, пожертвовали около 20,000 руб., изъ которыхъ 18,811 единовременно, а 805 руб. будутъ вносимы ежегодио во все время существованія общества; кишпневскіе болгары, въ числъ шестнадцати человекъ, пожертвовали 1,725 руб., бранловскими болгарами и болгарками пожертвовано около 25,000 руб.; остальная же сумма собрана между болгарами, живущими въ Букарестъ, Болградъ, Вънъ и Галацъ, такъ-что основпой капиталь общества состоить изь 60,000 руб. Затъмъ, 26-го сентября 1869 года состоялся въ Браиловъ съъздъ представителей общинъ отъ каждаго изъ поименованныхъ выше городовъ, причемъ былъ составленъ и одобренъ уставъ общества и избраны председатель (Н. Ценовъ) п члены, для завъдыванья административною частію общества и разрѣшонъ вопросъ объ изданіи журнала, подъ заглавіемъ: «Періодическое Сочиненіе», первая книжка котораго вышла въ сентябр 1870 года. Съ 1-го октября 1870 года, какъ упомянуто выше, сталь выходить въ Константинополъ новый журпаль, занявшій місто прекратившихся «Болгарскихъ Книжицъ», подъ названемъ «Читалище», редакторъ М. Балабановъ. Журналъ этотъ выходить два раза въ мѣсяць. Наконецъ, съ октября 1870 года, въ Бранловъ сталъ издаваться еще журналь, подъ названіемь: «Мірозрѣніе или Болгарскій Инвалидъ», подъ редакціею И. Добровскаго, а въ Букарестъ Р. Блесковъ предпринялъ изданіе новой газеты, литературнаго содержанія, нодъ заглавіемъ «Училище», которая выходить два раза въ мѣсяцъ. Къ числу болгарскихъ журналовъ можно отнести еще одно весьма полезпое для болгаръ изданіе, а именно «Лѣтоструй или домашній календарь», издаваемый ежегодно Хр. Дановымъ, первымъ и единственнымъ болгарскимъ книгопродавцемъ, который своею неутомимою діятельностію по части изданія иностранныхъ учебниковъ и другихъ полезныхъ книгъ оказалъ весьма важную услугу своему народу. «Летоструй» сталь выходить съ 1869 года.

К. Жинзифовъ.

# БОЛГАРСКІЕ ПОЭТЫ.

# Г. РАКОВСКІЙ.

Георгій Раковскій, сынь зажиточнаго болгарскаго крестьянина и болгарский поэть, родился въ началь текущаго стольтія въ Котель, въ Сневненскомъ округѣ, въ Болгарін. Первоначальное и притомъ весьма скудное образование получилъ онь въ своемъ отечествъ, разумъется на греческомъ языкъ, такъ-какъ въ то время на всемъ Балканскомъ полуостровъ господствовалъ одинъ этогь языкь, а болгарскій преподавался только въ насколькихъ монастыряхъ, лежавшихъ подальше отъ городовъ. Намъ инчего не извъстно о его нервой молодости и дальнайщемь его образованін до пятидесятых годовь, когда имя Раковскаго стало делаться известнымъ въ Болгаріи. Не подлежить сомивнію только то, что Раковскій докончиль свое образованіе и пріобрель необходимыя практическія свёдёнія въ Россіи, но вь какихъ годахъ и въ какомъ учебномъ заведеніп — это пока трудно сказать. Раковскій быль всегда однимъ изъ ревностивишихъ болгарскихъ изтрібтовъ, искренно любившихь свое отечество, и, вибеть съ темъ, однимъ изъ замечательныхъ дъятелей, способствовавшихъ умственному и нравственному развитію болгарскаго народа. Это быль человъкъ прочинго образованія: онъ зналь основательно языки древне-греческій, арабскій, древне-славянскій, сербскій и другія славянскія нарвчія, отлично владель языками русскимь, турецкимъ и ново-греческимъ, говорилъ-и-писалъ по-французски и даже быль знакомь съ санскритскимъ языкомъ. Имя его было хорошо извъстно не только между болгарами, но и среди сербовъ и хорватовъ. Во время восточной войны онъ из-

даваль въ Новомъ-Садѣ «Болгарскую Денницу» которая вскоръ была запрещена австрійскимъ правительствомъ жоторому не понравилось направленіе этой газеты. Въ 1856 году онъ издаль въ томъ же Новомъ-Садъ небольшую брошюру, подъ заглавіемъ: «Предвѣстникъ къ Горскому Путнику», въ которой изложилъ свои мысли о событіяхъ въ Болгарін съ 1853 по 1856 годъ, а въ приложеніи пом'єстиль н'єсколько своихъ стихотвореній, въ патріотическомъ духѣ, и переводную статью съ немецкаго: «О просвещени въ Турцін» съ карункатурами. Въ следующемъ году явилась въ свъть его патріотическая поэма «Горскій Путнивъ», имфвшая огромный успфхъ въ Болгарін. Затёмъ, онъ сталь издавать новую политическую газету: «Дунайскій Лебедь», но и она не долго существовала. Въ 1858 году Раковскій отправился въ Одессу, гдф получиль мфсто наставника молодыхъ болгаръ, восинтывавшихся въ тамошней духовной семинаріи, и въ слѣдующемъ же году издалъ свою чрезвычайнонолезиую книгу: «Показалецъ или руководство для изследованія народнаго быта языка и проч. Болгаръ», въ которой, кром' программы изследованія народнаго быта, языка, обычаевь и проч., находится и выполнение этой этнографической задачи: географическія и статистическія свідівдінія о народі, его запятіяхь, земледілін и промышленности, правахъ и обычаяхъ, преданіяхъ и народной поэзін. Затемъ, Раковскій оставиль Одессу и поселился въ Сербін, въ Бѣлградѣ, гдѣ во второй разъ припялся за издапіе «Дунайскаго Лебедя», единственной болгарской газеты, въ которой помещались весьма замечательныя статьи по разнымъ вопросамъ, занимавшимъ въ

то время всёхъ мыслившихъ болгаръ и очень дельно обсуждался церковный вопросъ; но газета эта, къ крайнему сожалению болгаръ, просуществовала всего годъ. Въ 1860 году Раковскій напечаталь въ Белграде историческое сочинение, подъ заглавіемъ: «Нѣсколько словъ объ Асѣнѣ Первомъ, великомъ царѣ болгарскомъ и его сынѣ Асфиф Второмъ». Авторъ начинаетъ съ того, что бросаеть бъглый критическій взглядь на византійскихъ историковъ и обличаетъ ихъ въ пристрастіи и невърности. Затъмъ, излагаетъ исторію царствованія двухъ болгарскихъ царей на основанін болгарскихъ памятниковъ, какъ изданныхъ, такъ и рукописныхъ и ихъ деятельность во время крестовыхъ походовъ, причемъ доказываетъ сбивчивость и нев рпость всего паписаннаго о нихъ въ среднія вѣка. Во время послѣдняго бомбардированія сербской столицы турками, Раковскій быль въ глав болгарскаго отряда, явившагося на защиту Белграда. Затемъ, онъ убхаль въ Букаресть, гдъ вскоръ и окончиль свою трудовую и многострадальную жизнь. Онъ умерь въ октябръ мъсяцъ 1868 года — и тамошніе болгары похоронили его съ подобающею честью...

### изъ поэмы «горный путникъ».

Надъ моремъ стоитъ воевода, Болгарскій воитель стоитъ, И, крѣикую думая думу, Печально на Сѣверъ глядитъ.

n. 14: 1 19

Встаютъ передъ нимъ, какъ видѣнья, Прошедшіе, славные дни: Онъ мыслитъ о горномъ возстаньи, — Что манитъ его искони.

«Ой, любо съ болгарской дружиной Скитаться въ нагорныхъ лѣсахъ И въ битвѣ встрѣчать супостатовъ, Съ булатною саблей въ рукахъ!

«На каждомъ шпрокое платье — Старинный, народный уборъ, У каждаго блещетъ оружье, И всѣ — молодцы на подборъ.

«Въ рукахъ боевая винтовка, На поясъ пуговицъ рядъ, За поясомъ ножъ, пистолеты, Какъ ясное солнце, горятъ. «Иду я въ главѣ ополченья, За мной знаменосецъ сѣдой: Подъ злато-зеленой хоругвью Проходимъ Балканы грозой.

«Гдё бьётся болгаринъ съ невёрнымъ Въ прохладныхъ нагорныхъ лёсахъ, Тамъ зыблется знамя свободы, Тамъ цёпи ложатся во прахъ.

«О, соколь, могучая птица! Живешь ты въ грапитныхъ стѣнахъ Съ подругой, съ своими птенцами, Въ сосёдстве съ орлами въ горахъ.

«Туда помоги мнѣ, о Боже, Пробраться съ дружиной моей, Чтобъ съ братьями тамъ мнѣ сойтися Подъ сѣнью нависшихъ вѣтвей!

«Чего они ждуть такъ упорно? Чего они кръпко такъ спять? Кто ихъ бъдняковъ пожалъетъ, Когда они сами молчатъ?

«Туда! — не теряйте минуты! Отчизна насъ кличетъ, зоветъ! Удълъ нашъ — лъса и стремнины: Тамъ наша свобода живетъ.

«Возстанетъ могучее племя, Рука упадетъ на курокъ — И снова воскресшую славу Украситъ побъдный вънокъ...»

Н. Гервель.

# н. славейковъ.

Петръ Славейковъ, первый изъ современныхъ болгарскихъ поэтовъ, родился въ двадцатыхъ годахъ текущаго столътія въ большомъ селъ Эленъ, недалеко отъ города Тернова, вънебогатой крестьянской семъв. Въ то время надъ всею Болгаріею стоялъ густой туманъ невъжества, и молодой Славейковъ, при всей своей любознательности, могъ только выучиться читать церковно-славянскія книги и писать на разговорномъ народномъ языкъ. Тъмъ не менъе молодой поэтъ, благодаря талантливости своей натуры, въ короткое время

н безъ всякой носторонней помощи, достигь нэвъстной степени умственнаго развитія и пріобрѣлъ необходимыя свѣдѣнія. Всю свою молодость и возмужалость Славейковъ посвятилъ учительствованію въ разныхъ городахъ Болгарін. Обладая замфчательнымь поэтическимь талантомь, Славейковъ написалъ цёлый рядъ прелестныхъ нъсней, пренмущественно любовнаго содержанія, которыя вскор в сделались народными. Собрание его стихотвореній издано было въ Букарест въ 1852 году, нодъ заглавіемъ: «Смѣшанный Букетъ». Въ этомъ же году и въ томъ же городъ нанечатанъ быль его «Басненикъ», то-есть сборникъ басней. Снустя три года, Славейковъ составилъ и издалъ «Сокращенную Туредкую Исторію», «книгу не отличающуюся особеннымъ достоинствомъ. Но его болъе обширная дъятельность на поприщъ болгарской нисьменности началась съ 1857 года, когда онъ переселился въ Константиноноль, въ качествъ народнаго представителя отъ терновской енархіи по греко-болгарскому церковному вопросу. Въ следующемъ году ноявились въ Константинополѣ его «Разсказы изъ Исторіи»; но гораздо большее внечатлъніе произвели его «Смѣшные (сатирическіе) Календари» на 1857 и 1861 года, въ которыхъ авторъ искусно рисуетъ разныя смёшныя стороны болгарскихъ общинъ. Эти календари съ жадностью читались по болгарскимъ городамъ и селеньямъ, и въ настоящее время едва ли найдется грамотный болгаринь, которому не были бы извъстны «Сатирическіе Календари» Славейкова. Но чёмъ онъ истинно саслужиль благодарность своихъ сограждань, чоэто - своею неутомимою дъятельностію на ноприщѣ журналистики, которая сопровождается въ Турцін разнообразными и тягостными условіями, для преодольнія которыхь нужень твердый характеръ и сила воли. Въ 1863 году Славейковъ основалъ въ Константинополъ сатирическую газету, нодъ названіемъ «Волынка», которая издавалась въ теченін двухъ льть и въ которой талантливый редакторъ своимъ меткимъ неромъ безнощадно каралъ всѣ смѣшныя стороны болгарскаго общества и обнаруживаль всв его недостатки. Но двухлетній оныть убедиль наконецъ Славейкова, что далеко не всѣ болгары по степени своего развитія могуть понимать значение сатиры — и издание должно было прекратиться за недостаткомъ нодиисчиковъ. Въ концѣ 1866 года Славейковъ основалъ новую газету, нолитическую и литературную, подъ

Of Streets liest son заглавіемъ «Македонія». Уже одно названіе газеты показываеть, что редакторъ предириняль это изданіе съ задушевною мыслію содъйствовать всъми отъ него зависящими средствами развитію патріотизма и національности у болгаръ, населяющихъ Македонію, - и цъль эта была до извъстной стенени достигнута. Въ названной газеть находится множество прекраснихъ и дёльныхъ статей по различнымъ вопросамъ, касательно положеній болгарскаго народа въ Турцін. Въ ней иногда печатались статьи не только на болгарскомъ языкъ, но и въ греческомъ переводъ. Это дълалось отчасти для редакторовъ греческихъ газетъ, а отчасти и для тёхъ македонскихъ болгаръ-стариковъ, которые не умъють читать но-славянски. Въ течение четырехльтняго своего существованія, газета «Македонія» нісколько разь нодвергалась административной кар'в со стороны турецкаго нравительства. Последняя изъ этихъ каръ разразилась надъ нею 19-го октября 1870 года, въ видъ заирещенія газеты на три місяца, за статью, въ которой, по словамъ турецкаго министра, редакторъ яко бы приглашаль болгарь возстать противъ существующихъ турецкихъ порядковъ.

34:

#### не поется мнъ.

Не ноётся мий! такъ смутно что-то! И какая ийть теперь охота! О лйтахъ минувшихъ ийть начну ли: Кто услышитъ, коли всй заснули? Стану славить доблести былого: Имъ отзыву ийту никакого! Я запйль бы, братья, я бы грянулъ Вамъ на лирф, кабы край восирянулъ; Да не встать ему: онъ тяжко дремлетъ И давно ийвцамъ своимъ не внемлетъ; Запоешь, а родичи нерады... Нётъ ийвцу отрады и награды!

Бью по струнамъ лиры — трудъ напрасный: Мив не вызвать ивсии сладкогласной! И къ чему возвышенные тоны, Коль нуживе горькій илачъ и стоны, Дребезжанье, визгъ разбитой лиры... Натъ героевъ! бъдны мы п сиры; Все, что въ крав доблестнаго было, Улеглося, въчнымъ сномъ ночило;

III.

Что живеть, то — жалко, равнодушно Къ прошлой славѣ и ярму послушно, О свободѣ не скорбить, не ноетъ — И ей-богу пѣть объ пихъ не сто̀итъ!

Пѣснью той я края не утѣшу...
Лучше лиру смолкшую повѣшу
Между горъ, среди лѣсовъ дремучихъ,
На сучкахъ увядшихъ и колючихъ:
Пусть объ ней Болгарія не слышитъ,
Пусть лишь вѣтеръ тамъ ее колышетъ—
До иныхъ, до новыхъ поколѣній,
Для другихъ, для лучшихъ вдохновеній!

Н. Бергъ.

11.

#### голосъ изъ тюрьмы.

Пусть теперь услышить Мать моя родная, Что сижу туть, горькій, Плача и стеная.

Знаеть Богь, какь вь узахь Здёсь я очутился И какой впною Туркамь провинился.

Не изм'єнникъ лютый Я родному краю: За одну лишь правду Зд'єсь я умираю!

Не съ мечомъ, не кривдой — Будь тебѣ извѣстно — Шолъ я къ этой правдѣ Доблестно и честно.

Нѣтъ слѣдовъ кровавыхъ На моей десницѣ... Выду ли я на свѣтъ, Иль сгнію въ темницѣ —

Только ты, родная, Не печалься пуще: Бодрствуеть надь намп Въ небѣ Всемогущій!

Н. БЕРГЪ.

### найденъ-герову.

Милый другь, юнакь мой вѣщій, Скорбный, горестный поэть! Я услышаль здѣсь твой голось — Другь мой, воть тебѣ отвѣть:

Съ-той-поры, какъ мы разстались, Въренъ ты своей мечтъ: Ты гремишь на страстной лиръ Гимны дъвъ-красотъ.

И она, твоя подруга, И она не измѣнитъ: Будетъ вѣрною, покуда Солнце свѣтитъ, міръ стоитъ.

Милый другь, юнакъ мой вѣщій! Посмотри ты, посмотри, Какъ глядить она въ окошко Огъ зари и до зари.

Ждетъ тебя и поджидаетъ, Отойдти не хочетъ прочь; О тебъ она горюетъ, Плачетъ день она и ночь.

Вьётся чистою любовью Сердце пламенное въ ней; Ты одинъ у ней на свътъ, Нътъ другихъ у ней друзей.

А повъетъ, дунетъ вътеръ: Онъ на легкихъ на крылахъ Ей несетъ воспоминанья О былыхъ, о лучшихъ дняхъ.

Такъ! вѣрна твоя подруга, Вѣкъ тебѣ не измѣнитъ... Слышишь, другъ, юнакъ мой вѣщій, Слышишь, что она твердитъ:

«Мой возлюбленный — волшебникъ: Зачарована я пмъ! Мит п свъту не увидъть, Коль спознаюсь я съ другимъ!»

Н. Бергъ.

I۷.

пъсня.

Незабвенная! донынѣ Помню я печальный гласъ; Помню я: передъ разлукой Живо рѣчь текър у насъ.

Слёзы горькія бѣжали, Воздымалась тяжко грудь; Думаль я: хотя немного Погоди пускаться въ путь!

Ты лицо свое закрыла — И румянецъ вспыхнулъ въ немъ: О, какъ ты была прелестна, Вся пылавшая огнемъ!

Помню я твое смятенье... Этотъ трепеть... дѣтскій стыдъ... Поцалуй твой — онъ донынѣ На устахъ монхъ горитъ!

Н. БЕРГЪ.

### Л. КАРАВЕЛОВЪ.

Любенъ Каравеловъ родился въ тридцатыхъ годахъ нашего стольтія отъ зажиточныхъ родителей-поселянь, занимавшихся овцеводствомь въ Копривштицъ, небольшомъ селеньи, нежащемъ у подощвы горы, составляющей границу между Оракіей и Болгаріей. Такъ-какъ рожденіе Каравелова совиало съ началомъ возрожденія болгарской народности и литературы, то и первоначальное восшитание, которое онъ получиль въ своемъ родномъ селеньи, было въ народномъ духв и на болгарскомъ языкв. Правда, въ Капривштицъ, какъ равно и въ сосъднемъ съ нимъ сель Панагерищь, обучение дътей славянской грамотъ не прекращалось никогда, тъмъ не менье обучение это было крайне скудное, такъ-какъ въ тъ времена каждый мальчикъ, поступавшій въ болгарское народное училище, начиналъ свое ученіе съ букваря на церковно-славянскомъ языкѣ, въ которомъ за азбукой слѣдовали слоги изъ двухъ, трехъ, четырехъ п т. д. буквъ, односложныя, двусложныя и т. д. слова и, наконецъ, молитвы: Отче нашь, Богородиць Диво, Достойно

есть, Царю небесный, Впрую и проч. Затымь, ученикъ принимался за изучение «Наустницы» («Часослова»), отъ которой переходиль въ чтенію «Ветхаго Завъта», «Псалтыря», «Апостола» и заканчивалъ свое образование усвоениемъ первыхъ четырехъ правилъ ариометики. Если же отцу, по какимъ бы то ни было соображеніямъ, хотелось дать своему сыну сравнительно болье обширное образованіе, то онъ долженъ быль отправить его въ какой-нибудь близкій или отдаленный гороль. въ которомъ существовало греческое училище. Въ немъ молодой болгаринъ учился въ теченіе пяти или шести леть исключительно одному греческому языку, исторін и литератур' греческой, такъ-что нашъ славянинъ, по прошествін извѣстнаго числа льтъ, совершенно огреченъ и становится сторонникомъ и горячимъ защитникомъ интересовъ малочислениаго греческаго населенія. Но, какъ мы уже зам'єтили выше, въ начал'є тридцатыхъ годовъ заря болгарскаго возрожденія и самосознанія уже занялась на болгарскомь горизонтъ, въ слъдствіе чего греческій языкъ имълъ весьма незначительное вліяніе на даровитую натуру Каравелова. Въ концъ первой половины нынфшняго столфтія въ Пловдивф учительское мъсто въ тамошнемъ болгарскомъ училищъ заняль Найдень Геровь, окончившій курсь наукь въ Ришельевскомъ Лицев, одинъ изъ первыхъ болгаръ того времени, получившихъ образование въ Россіи. Подъ его-то руководствомъ продолжаль Каравеловъ свое дальнъйшее образование и развитіе до самаго начала восточной войны. Въ 1857 году Каравеловъ, въ числѣ нѣсколькихъ другихъ молодыхъ болгаръ, переселился въ Москву, съ цѣлью посвятить себя изученію воепныхъ наукъ; но вскорт по прівзда въ Москву эта мысль покинула его и онъ ръшился запяться изученіемъ русскаго языка и литературы, для чего поступиль въ Московскій университеть, поддерживаемый частною русскою благотворительностью. Въ 1860 году студенты Московского университета изъ болгаръ стали издавать на свои скудныя средства журналь, подъ заглавіемь «Братскій Труль». Зайсь были помищены ийкоторыя стихотворенія Каравелова и статья его «Славяне въ Австрін». Въ 1861 году Славянскій Благотворительный Комптеть въ Москвъ снабдиль его денежнимъ пособіемъ для изданія его сочиненія «Памятники народнаго быта Болгаріи», могущаго служить пособіемь для занимающихся изследованіемъ народнаго быта славянъ. Затемъ, мы

встръчаемъ въ «Русскомъ Въстникъ» и «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» 1863 — 66 годовъ имя Каравелова подъ повъстими и разсказами изъ народнаго быта болгаръ. Мысль, что славянскіе народы Балканскаго нолуострова только тогда могуть освободиться изъ-иодъ/турецкаго ярма, когда между ними будеть царствовать полное согласіе, побудило Каравелова покинуть въ 1866 году Москву и переселиться въ Сербію, чтобы поближе познакомиться съ образомъ мыслей сербовъ относительно Болгаріи. Но въ Бѣлградъ онъ прожилъ не долго, и, вслъдствие причинъ, которыя объяснить будущее, принужденъ быль покинуть столицу полусвободныхъ сербовъ и переселиться къ австрійскимъ сербамъ, въ Новый-Садъ, гдъ онъ встрътиль братскій пріемь п радушіе. Проживая тамъ, Каравеловъ прододжаль помфшать въ сербскихъ журналахъ свои новфсти и разсказы на сербскомъ языкъ, которые охотно читались сербами. Когда въ мав месяце 1868 года быль убить въ Бѣлградѣ сербскій князь Михаиль и подозрѣніе въ подстрѣкательствѣ пало на А. Кара-Георгіевича и его сторонниковъ, то въ числь последнихъ быль арестованъ и Каравеловъ; но, послѣ шестимѣсячнаго ареста, онъ быль оправданъ высшимъ вепгерскимъ судомъ и выпущенъ изъ крѣпости. Послѣ этого Каравеловъ поселился въ Букарестъ, гдъ съ 1869 года сталъ издавать болгарскую газету «Свобода», направление которой весьма не нравится турецкому правительству, такъ-какъ она съ замъчательною настойчивостью проводить между болгарами мысль о поголовномъ возстанім противъ турокъ для освобожденія своей родины изъ-подъ турецкаго ига. Газета эта продолжаетъ издаваться и но настояmee spens Politic Ma Ten agern faxed

ДУМА.

Вы меня не хоронпте
Подъ сырой землею —
Лучше въ полъ завалите
Зеленой травою.

Въ головахъ пусть зеленѣютъ
Яворъ и рябина,
А въ ногахъ — на память людямъ —
Красная калина.

И придеть меня пров'єдать Другь мой, сердцу милый — И увидить онъ калин**у** Надъ моей могилой —

И вздохнеть, и съ тихой грустью Обо мнѣ вспомянеть — И слеза съ его рѣсницы мнѣ на сердцѣ канеть...

і Н. Гервель.

к. и. жинзифовъ.

Ксенофонтъ Ивановичъ Жинзифовъ, болве извъстный въ современной болгарской литературъ подъ исевдонимомъ Райко, сынъ учителя, родился въ 1839 году въ городъ Велесъ, въ Македонін, Время было такое, что по всему Балканскому нолуострову, исключая Сербскаго княжества, относительно образованія господствовало греческое вліяніе, которое особенно пустилобыло корни въ Македоніи, какъ въ области ближайшей къ возродившейся тогда Элладъ, пронаганда которой сильно и ревностно поддерживалась греческими митроиолитами и епископами изъ фанаріотовъ. Со времени открытія Авинскаго университета, эллинская столица ежегодно привлекала къ себъ не ивскольку десятковъ молодыхъ болгаръ. Поддерживаемые эллинскимъ правительствомъ и частною благотворительностію, они посвящали по нъскольку лътъ изученію греческаго языка и, по окончани гимназическаго курса, а иногда и съ дииломомъ анинскаго университета, возвращались на свою родину уже настоящими греками и ревностными распространителями греческого языка и эллинской великой идеи, что Македонія есть нераздельная часть Эллады, зависящая въ политическомъ отношении отъ турокъ. И такъ, первоначальное образованіе, полученное Жинзифовымъ въ домъ родительскомъ, было вполнъ греческое и на греческомъ языкъ. Правда, въ Велесъ существовало болгарское училище, но въ немъ учение начиналось съ церковно-славянскаго букваря, за которымъ следовалъ «Часословъ», «Псалтырь» и т. д. и оканчивалось чтеніемъ «Діяній Апостоловь». Дальше этого болгарскіе учителя-самоучки не шли, по той простой причинъ, что имъ и въ голову никогда не приходило, что существують въ мірѣ какія-либо другія науки, кромѣ хитрой греческой мудрости. Въ началъ 1856 года домашнія обстоятельства

заставили Жинзифова отказаться до поры до времени отъ мысли о своемъ дальнъйшемъ образованіи и умственномъ развитін и принять м'єсто младшаго учителя въ народномъ болгарскомъ училище въ Прилеле, въ которомъ место старшаго учителя занималь въ то время извъстный своею трагическою смертію болгарской патріотъ Димитрій Миладиновъ, горячій защитникъ славянства, одаренный весьма замьчательными способностями и умомъ. Затемъ, въ конце 1857 года, Миладиновъ отправилъ Жинзифова учительствовать въ Кукушѣ, не далеко отъ Солуня. Съ перевздомъ его въ этотъ пебольной городъ, паселенный исключительно болгарами, въ немъ въ первый разъ быль введень болгарскій языкъ п болгарская грамота: до того времени, какъ въ церкви такъ и въ училищъ, господствоваль исключительно одинъ греческій языкъ, хотя преподаватели были природные болгары. У Жинзифова стали учиться болгарскому языку не только мальчики, но и взрослые юноши, люди женатые и даже священники, такъ-какъ въ церквахъ положено было замфинть греческое богослужение славянскимъ. Такъ продолжалъ онъ свою скромную учительскую деятельность до іюля 1858 года, когда представился ему случай отправиться въ Одессу, оставивши въ Кукушъ своего духовнаго наставинка и покровителя Миладинова. Въ Одессф Жинзифовъ, вмфстф съ другими молодыми болғарами, быль принять въ число воспитанниковъ Херсонской семинаріи, гдѣ онъ предполагаль окончить свое образование; но находившійся въ это время въ Москва, въ тамошнемъ запверситетъ, на историко-филологическомъ факультеть, младшій брать Миладипова, Константинъ, вскоръ вызвалъ его изъ Одесси въ Москву, гив онъ и быль зачислень восинтанникомъ Славянскаго Благотворительнаго Комитета. Въ 1860 году Жинзифовъ, по выдержаніи надлежащаго экзамена, поступиль въ число студентовъ Московскаго университета, а въ 1864 году окончилъ курсь ученія по историко-филологическому факультету со степенію кандидата. Первымъ литературнымъ пропъедепіемъ Жензифова, явившемся въ печати, было небольшое стихотворение патріотическаго содержанія, появившееся въ 1867 году въ первомъ выпускъ «Братскаго Труда», издававшагося болгарскими студентами. Въ третьемъ выпускъ того же изданія появилась небольшая его повъсть изъ народнаго быта, подъ названіемъ «Прогулка», дышавшая ненавистію къ

фанаріотамъ, а въ четвертомъ выпускѣ нѣсколько стихотвореній, также патріотическаго содержанія. Затімь, въ 1863 году Жинзифовь издаль «Ново-болгарскій Сборникъ», въ составъ котораго вошли: «Слово о полку Игоревъ», «Краледворская Рукопись» и нѣсколько стихотвореній Шевченка въ болгарскомъ переводъ издателя. Въ 1867 году въ издававшейся тогда въ Константинополѣ болгарской газетѣ «Время» напечатана была его довольно обширная статья, подъ заглавіемъ: «Отношенія византійскихъ императоровъ къ Болгарін въ царствованіе предносл'єдняго болгарскаго царя Александра Асвия». Наконецъ, въ 1870 году, въ Бранловъ, вышло въ свъть посладнее его произведение: стихотворный разсказъ «Кровавая Рубашка», въ которомъ матькрестьянка разсказываеть своему неизвъстному слушателю, какъ турки убили ея единственнаго сына-жепиха, и заклинаеть его, чтобы онъ рано или поздно отомстиль кровожаднымь злоденымь. Въ настоящее время Жинзифовъ живетъ въ Москвъ и занимаетъ мъсто преподавателя въ Лицев Несаревича Николая.

#### на смерть юноши.

О благодатный край, Болгарія святая! Отчизна милая, отчизна дорогая! Свершится ли твоя проклятая судьба? Богь отвратиль лицо; сама же ты — раба.

Иль силы пътъ въ тебъ—промчались дни былые? Увы! сыны твои — побъти молодые — Напрасно шлютъ тебъ съ чужбины свой привътъ: Проклятая будьба ихъ губитъ въ цвътъ лътъ.

И сходять въ мракъ могиль святыя души эти, Едва пачавъ свой путь, почти не живъ на свётѣ; Имъ хочется служить странѣ своей родной, А смерть сражаетъ ихъ, хоронитъ подъ землёй.

Онъ тихо угасаль: ужь смерть надъ нимъ носилась, Въ больной его груди чуть слышно сердце билось, А онъ все говориль, страдая и скорбя: «Какъ сильно я люблю, Болгарія, тебя!»

Н. Гербель.

11.

### изъ поэмы «кровавая рубашка».

«Сынъ, слова мон ты номни, Сердцемъ исповъдай, А придёшь домой — отцу ихъ Передай, повѣдай! Если онъ богатъ и знатенъ, Полонъ силъ — быть-можетъ Онъ въ бѣдѣ моей великой Бѣдной миѣ поможетъ; Если жь — нътъ, то самъ ты, сынъ мой, Какъ почуешь силы, Сердце вспыхнеть и прихлынеть Свѣжей крови въ жилы, Можетъ-быть ты самъ отплатинь Моему злодию... Много дней, годовъ - могилы Роковой чернъе, Полныхъ мукъ, невзгодъ и горя, Я перестрадала, Прежде-чёмъ такою старой Я старухой стала. Много въ жизни я видала, Много пспытала Я съ-тъхъ-поръ какъ стала помнить — Помнить горе стала. Я не знала въ жизпи счастья; Солнце не свътило... Но всего я не съумъю Разсказать какъ было; Да притомъ еще и слёзы Сердце разрывають, Не дають всего припомнить, Память затьм вають...»

Туть взяла старуха съ полки
Сумку шерстяную
И изъ сумки той... Сказать ли?
Нѣть, не утаю я!...
Молча вынула... Припомнить
Не могу безъ страху!...
Всю испачканную кровью
Вынула рубаху,
Что была въ минуту смерти
На ея на сынѣ,
Горячо любимомъ ею
И тогда и нынѣ.
И была рубаха съ верху
До низу покрыта

Вся запёкшеюся кровью,
Кровью вся облита.

Я взглянуль упало сердце,
Смолкло и застыло,
И уста вдругь стали нёмы,
Нёмы какъ могила.
Что за злая, роковая,
Горькая судьбина!
Тяжко жить тебё на свётё:
У тебя нёть сына!
Я кровавую рубаху
Пожираль очами,
Осязаль её и гладиль
Робкими перстами.

А старуха неутѣшно
Слёзы льётъ — роняетъ
На кровавую рубаху,
Стонетъ, причитаетъ:

«Ты одинъ былъ у родимой — Вольный вътеръ въ полъ... И вотъ нътъ тебя, мой милый. Нѣтъ на свѣтѣ болѣ! Пуля турчина на вылетъ Грудь твою пробила, Сабля на двѣ половины Тѣло разрубила. И упаль ты на порогѣ Шалаша родного, Испустиль нёмую душу, Не сказавъ ни слова Ни родимой, пи невъстъ! Боже, совершилось! Точно кровь овечки кроткой, Кровь его пролилась... Я ждала тебя, мой милый, Три дня и три ночи -Не дождалась -- не взглянула На твои я очи! Для того ли, мой желанный, Я тебя вскормила? Для того ли днемъ и почью -Твой покой хранила? Для того ль я хлопотала О твоей невъстъ? Ты любиль ее — видался, Съ ней гуляя вмёстё. Боже правый, предъ Тобою Чёмъ я провинилась?

Видно тяжкое проклятье
Громомъ разразилось!
Знать, она не захотѣла,
Горькая судьбина,
Чтобъ ввела я въ домъ хозяйку
И подругу сына!
И вотъ маюсь я на свѣтѣ,
И степной кукушкой
Все кукую днемъ и ночью
Подъ моей избушкой...»

Н. Гербель.

## -чинтуловъ.

Имя Чинтулова, молодого современнаго болгарскаго поэта, пользуется значительною популярностью между болгарами. Правда, его патріотическія пъсни весьма ръдко появляются въ печати; но это не мъщаеть имъ расходиться въ тысячахъ спискахъ по всей Болгаріи.

#### БОЛГАРСКАЯ ПЪСНЯ.

Возстань, возстань, юпакъ Балкана! Скорѣе пробудись отъ сна И противъ лютаго Османа Веди ты наши илемена!

Подъ игомъ рабства терпитъ муки Давно несчастный нашъ народъ, Высоко воздѣваетъ руки И отъ небесъ спасенъя ждётъ.

Торжествовала вражья сила, Придеть и наше торжество— И будеть такь, какь прежде было, Иль сгинемъ всё до одного!

Но для чего намъ гибнуть, братья, Коль жизнь красна и дорога? Другъ другу бросимся въ объятья, Потомъ ударимъ на врага!

Не гните, братья дорогіе, Предъ супостатомъ головы! Взгляните, какъ живуть другіе— И съ нихъ примъръ берите вы!

Лишь двиньтесь вы громадой цёлой — Къ вамъ явятся на помощь вдругъ И сербъ, и черногорецъ смёлый, И встанетъ весь славянскій югъ.

Мы изъ ярма исторгнемъ выю, Послушные свободы зву, Воскреснемъ снова мы — и змію Сотремъ надменную главу!

Возстаньте же, сыны Балкана! Скоръе сабли на-голо! Померкни мъсяцъ Оттомана И въ тучи скрой свое чело!

Возстаньте! наше дёло право! Да развернется брани стягъ, Да будетъ всёмъ славянамъ слава, Да сгинетъ нашъ исконный врагъ!

Н. Бергъ.

# ХОРУТАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Хорутане или словенцы живуть на крайнемь западномъ рубежѣ славянскаго міра, въ точкѣ его соприкосновенія съ романцами и германцами. Хорутанская географическая площадь ограничена рѣками Рабой, Мурой и Дравой — на сѣверѣ, Карилскими Альпами, Ломбардскою низменностію и Тріестский заливомъ — на западъ, равнинами Истріи и истоками рѣки Купы—на югѣ и Ускоцкими горами — на востокъ. Географическій п этнографическій центръ этой пародности находится въ Крайнъ. Отдъльныя поселенія хорутанъ разсеяны въ Хорватіи, юго-западной Угріи и нталіанскомъ Фріуль. Численность хорутанъ простпрается до 1,260,000 (по Фиккеру). По языку хорутане составляють какъ-будто связующее звѣно между болгарами и сербами, а съ другой стороны некоторыя грамматическія примъты роднятъ ихъ со словаками и мораванами, тоесть съ отпрысками нарфчій сфверо-западныхъ славянь. Благодаря тысячел втнему почти косньнію этой народности на первобытной ступени развитія, вследствіе неблагоиріятныхъ историческихъ обстоятельствъ, хорутане, вмъстъ со многимп другими чертами самаго древняго быта, сохранили и языкъ въ неизменномъ почти виде, на очень древней ступени его грамматического и фонетическаго развитія. Но, съ другой стороны, отсутствіе въ странъ политическаго единства и ея разорванность горами, следовательно обособленная жизнь населеній разныхъ містностей, содъйствовали раздъленію нарычія на множество отдельныхъ говоровъ, которыхъ насчитывають до девятнадцати, на милліонъ съ пебольшимъ насе-

ценія! На степень нарѣчія литературнаго возвысился говоръ горной Крайны, или горенскій, такъ-какъ большая часть хорутанскихъ писателей происходила изъ этой поэтической мѣстности.

Въ былое время область этого племени была гораздо обшириће. Если правда, что большинство населенія паннонской державы блатенскаго внязя Коцела составляли предки теперешнихъ хорутанъ, то они занимали всю юго-западную Угрію до Дуная, соприкасаясь на востокъ съ болгарами, а на сѣверо-востокѣ съ Моравской державой, въ составъ предмёстниковъ которой они повидимому даже входили при полуминическомъ славянскомъ князѣ Само. Но изъ этой панионской долины они были оттёснены па западъ, въ горы, сначала аварами, а потомъ мадыярами. На стверъ границы хорутанскихъ поселеній забъгали далеко въ глубь Австріп и даже Баваріи, гдф онъ могли уже соприкасаться съ южными побъгами великаго племени славянъ полабскихъ. Но какъ полабы, такъ и хорутане не могли долго противустоять напору съ запада германцевъ и должны были податься первые — на востокъ, а вторые — на югь, причемъ удержали за собою лишь южныя части своихъ обширныхъ земель. На западъ хорутане забирались глубоко въ Альпы Тирольскія, а на юго-занадѣ въ долины, можеть-быть имъ родственныя въ отдалениую старину, венетскія или венеціанскія. Но обстоятельства были очень неблагопріятны дальнѣйшему развитію и распространенію этого племени. Съ запада, сѣвера и юга шли па него грозы и несчастія, а востокъ быль еще слабъ п разорванъ и племя было предоставлено своимъ собственнымъ силамъ. Въ 788 году сюда проникли франки Карла Великаго — и Хорутанія была подчинена восточной маркѣ, а по ея распаденіи она не могла отстоять своей независимости отъ герцоговъ баварскихъ на съверъ и фріульскихъ па западъ. Въ отношеніп церковномъ она тоже не могла развиваться самостоятельно. Лучь, такъ неожиданно и ярко блеснувшій на южныхъ славянъ изъ Моравін и Болгарін въ IX въкъ, лишь очень слабо отразился въ Хорутаніи и случайнымъ его отблескомъ быль, новидимому, тотъ загадочный и одинокій памятникъ старославянской письменности, который тенерь извъстенъ подъ именемъ фрейзингенскихъ статей. Есть основание думать, что это латинская копія Х віка съ глаголической рукописи, содержащей двф формулы исповедной молитвы и одну гомилію. То обстоятельство, что и этотъ намятникъ долженъ быль переменить здесь свою славянскую одежду на латинскую, ноказываеть, подъ какимъ вліяніемъ находилась уже тогда духовная жизнь народа. Съ двухъ центровъ проинкала въ Хорутанію латинская проповёдь: изъ нёмецкаго Зальцбурга и италіанской Аквилеи. Въ обоихъ случаяхъ она была руководима одинаково несправедливою враждою къ хорутанской народности и преследовала одни и тъ же цъли: поглощение ея пъмецкими стихіями на сфверф, и пталіанскими на западф. Отъ православнаго востока Хорутапія была отрѣзана католической Хорватіей; но все-таки оттуда проникали по временамъ намятники церковно-славянской инсьменности, только въ глагодическомъ облаченіи.

Между-тимь политическія условія оставались все тъ же: мънялись личности, названія, фамиліи, но система не измѣнялась. Феодализмъ утвердился здѣсь казалось бы окончательно и навсегда, но на чуждой и враждебной ему славянской почвъ онъ не могъ пустить глубокихъ корней и скользиль, такь сказать, надь поверхностію народной жизни, задъвая его лишь на столько, на сколько льготное положение однихъ слоевъ народа вообще предполагаеть и требуеть порабощенія другихъ. Какъ бы то ни было, въ продолжение почти иятивъкового періода мы не слышимъ здъсь народнаго голоса и готовы были бы усомниться въ самомъ существованін здісь хорутанскаго народа, если бы онъ не вынырнуль и не заявиль себя совершенно неожиданно въ половинъ XVI въка. Протестантизмъ и здъсь, какъ въ Хорватіи, должень быль пролагать себь путь въ народную среду посредствомъ печатнаго и проповъдпаго слова на народномъ языкъ. Не продолжительна н не блистательна была эта проспувшаяся въ странъ литературная дъятельность, не разнообразны были ея произведенія и не рѣшительно вліяніе на народъ; но все жь это минутное пробужденіе долго спавшаго языка и парода не было безплодно: оно возродило въ немъ самомъ увъренность, что онъ не умеръ въ многов ковой летаргін, что онъ им'єть еще жизнь и будущность. Воть почему, какъ ни скромно литературное достоинство переводовъ Трубера и Далматина, и грамматического труда Богорича, но все жь ихъ издательская дъятельность, поощряемая благороднымъ патріотизмомъ Унгнада, имфетъ важное значение въ исторіи пароднаго и литературнаго возрожденія хорутань. Но ему не скоро еще суждено было совершиться. Міръ западный поняль грозныя для пего послёдствія отъ возрожденія міра восточнаго и решился во что бы то ни стало потушить опасное пламя славянской письменности и пародности. Эту миссію въ области религіозной ириняли на себя іезунты, а въ политической — Габсбурги. Дружными усиліями имъ удалось въ Хорватіи, Угрін и Чехін возстановить госнодство папизма и германизма. Почти всё остатки литературной деятельности періода реформаціи были тщательно собраны и уничтожены. Въ 1600 году іезунты сожгли въ одномъ стирскомъ Градце 10,000 корутанскихъ еретическихъ книгъ. Въ 1616 году мрачной памяти Фердинандъ II выдаль въ жертву іезуптамъ всв хорутанскія кинги, хранившіяся гдъ бы то ни было въ земскихъ библіотекахъ.

Если же кой-что и уцѣлѣло послѣ этого вапдальскаго опустошенія, то не иначе, какъ съ вырванными заглавіями и введеніями, чтобы истребить всякую память о мѣстахъ и лицахъ, бывпихъ притонами и дѣятелями реформы.

XVII въкъ былъ бы совершенно безплоднымъ для хорутанской науки и литературы, если бы онъ не произвелъ одного замъчательнаго учонаго, по имени Вальвасора, который положилъ основаніе научной обработкъ исторіи Крайны. Но онъ писалъ на пъмецкомъ языкъ. Точно также поступилъ и другой знаменитый хорутанскій учоный, Иванъ Поповичъ, авторъ «Untersuchungen vom Мееге». Другіе, какъ напримъръ Маркъ Полинъ, писали свои филологическія и историческія изслъдованія большею частью по-латыни и лишь изръдка

по-хорутански. То была пора доктриперства, что видно изъ тёхъ многочисленныхъ опытовъ грамматическихъ и лексикальныхъ изслёдованій хорутанскаго языка, безъ котораго не обошолся ни одинъ почти хорутанскій писатель. Достаточно назвать Мегизера, Гутсмана, Зеленко, Ноповича, Кумердея, Япеля, Дебевца, Водника, Копитара, Ярника, Даинко, Метелко, Мурко, Поточника, Миклошича.

Первые хорутанскіе стихи вышли во второй половинъ XVIII въка изъ-подъ пера Япеля. Эти стихи были большею частію переводные съ нъмецкаго, итальянскаго и французскаго, и не отличались особенными достоинствами содержанія н формы; но все жь этоть оныть замъчателень, какъ первый на своемъ нарфчіи. Достойно замфчанія, что Япель писаль свои стихи тоническимь размфромъ. Вторымъ по времени хорутанскимъ стихотворцемъ былъ Антонъ Лингартъ, болфе извъстный своей «Исторіей австрійскихъ юго-славянъ». Но настоящимъ отцомъ хорутанской поэзін признается Валентинъ Водникъ, происходившій изъ той горенской части Крайны, которая справедливо считается колыбелью хорутанской ноэзіц. Водникъ нисалъ въ лирическомъ, эническомъ, особенно же въ сатирическомъ и эпиграмматическомь родь; лишь необработанность хорутанскаго нарѣчія мѣшала ему развернуть всю силу своего обширнаго и разносторонняго дарованія.

Водникъ вызвалъ на поэтическое поле много охотинковъ, изъ которыхъ пфкоторые пріобрфли извъстность, какъ, напримъръ, Ярникъ, Данико, Метелко, Кастелнцъ и Жупанъ; а одипъ нашолъ въ поэзін настоящую свою стихію и заслужиль себъ славу замъчательпъйшаго лирика и остроумнѣйшаго сатирика. То быль Францъ Прешернъ. Онъ оставилъ значительное число прекрасныхъ элегій, балладъ, романсовъ, сатиръ, эпиграммъ и сонетовъ, изъ которыхъ нёкоторые справедливо сравниваются съ произведеніями Петрарки и Гейне. Многія его пъсни увъковъчились въ пародной памяти. Преобладающій сюжеть — любовь и міръ падеждъ, чувствъ п волненій съ ней неразлучныхъ. Оттвнокъ легкой грусти и раздумья роднить отчасти думки Прешерна съ нашими украинскими; не чуждъ хорутанскому лирику и малороссійскій юморь, простодушная, но нередко фдкая, пронія и сарказмъ.

Новое литературное движение стало распространяться въ Хорутанин съ 1843 года, когда въ «Но-

вицахъ» Блейвейса хорутанскіе инсатели нашли общій литературный центръ и органъ развитія народной мысли. Этотъ журналь ноставиль своею задачею писать къ народу и для народа, примѣнительно къ его потребностямъ и степени развитія; но онъ умѣлъ соединить съ популярностію изложенія оригинальность содержанія.

Къ кругу писателей этого времени и направленія принадлежали: Вертовецъ (популярная химія и исторія), Малавашичъ (Новеллы и пѣсни), Терстеньякъ (археологія), Гицингеръ (исторія) и другіе. Во главѣ новой поэтической хорутанской школы стоить Ивань Косескій, самый крупный, послѣ Прешерна, поэтическій таланть своего народа. Его поэзія болье тенденціозна, чымь Прешерна; она нѣсколько напоминаетъ панславистскія мечты Коллара; она дышеть любовью къ славянству и върою въ его историческое призваніе. Косескаго, какъ лирика, сравнивають съ Клопштокомъ; нфкоторыя изъ эпическихъ его произведеній стоять на высоть эпоса Мажуранича. Косескому обязана еще хорутанская литература многими прекрасными переводами съ языковъ ибмецкаго и русскаго. Въ поэтической даровитости Косескій, быть-можеть, уступаеть Прешерну; но за-то его вліяніе на народь гораздо сильнве, благодаря самому роду его произведеній и присутствію въ нихъ политической тенденціи.

Изъ плеяды ново-хорутанскихъ поэтовъ и писателей отмътимъ: Вильхара, Цегнара, Томана, Прапротника и, въ особенности, Левстика, даровитъйшаго и симиатичнъйшаго изъ современныхъ хорутанскихъ писателей.

Дѣло народнаго образованія въ Хорутаніи пошло успѣшнѣе особенно съ-тѣхъ-поръ, какъ основана была Люблянская Матнца, ревностно взявшаяся за дѣло изданія и распространенія въ народѣ полезныхъ книгъ и учебниковъ, а также пробужденія въ немъ народнаго сознанія. Успѣшное же пробужденіе народнаго сознанія ручается за-то, что существованіе этого небольшого, но даровитаго племени можетъ считаться обезпеченнымъ. Итальянская и нѣмецкая стихіи сильны еще лишь въ городахъ и высшихъ сословіяхъ; но и здѣсь онѣ быстро таютъ отъ теплаго дыханія народной жизни, и есть надежда, что скоро вся Хорутанія будетъ возвращена славянству.

А. Будиловичъ.

TOOP

# ХОРУТАНСКІЕ ПОЭТЫ.

## В. ВОДНИКЪ.

Валентинъ Водникъ, монахъ-поэтъ, родился въ 1758 году, въ местечке Шишки, близь Люблянъ (Лайбаха). Онъ одинъ изъ первыхъ и притомъ съ наибольшимъ усивхомъ сталь вводить въ литературную деятельность народный языкъ, и, какъ многіе писатели славянскаго возрожденія, соединяль трудь поэтическій съ трудомъ изследователя своей народности. Въ 1806 году Водникъ издаль собрание своихъ стихотворений, изъ которыхъ многія сдёлались народными, Въ-1809 году онъ писаль свои воинственныя пъсни для хорутанскаго ополченія; но когда Иллирія отошла къ Францін, появилась его «Illirija ozivljena», въ которой высказались его національнопатріотическія надежды народной цёлости и свободы, и которыя после навлекли на пего преследованія австрійскаго правительства. Водникъ есть вообще замъчательнъйшая личность хорутанской литературы, которая начинаеть съ его деятельности свой новъйшій періодь. Водникъ умеръ въ 1819 году. Друзья поставили ему памятникъ въ Люблянахъ, который въ 1839 году быль возобновленъ почитателями покойнаго.

# влюбленная милица.

Слёзы горючія Дъ̀вица льёть, Ждеть друга милаго Пъ̀сню поёть:

«Долго ль отвладывать Будуть они? Мчатся стремительно Ночи и дни.

Aug 87 "

«Много я плакала,
Въ жаркой мольбѣ
Долго просила я
Мужа себѣ.

«Голось таниственный Мий говориль: «Мало ли доблестныхь «Богь сотвориль!

«Если ужь встрътила «Ты споего, «Если онъ по сердцу — «Знай лишь его!»

«Вся я туть вспыхнула — Боже ты мой! — И побѣжала я Быстро домой.

«Благословеніе Мать и отець Дали мий— съ суженымъ Стать подъ вёнець.

«Вотъ подвѣнечное Платье несутъ; Вотъ мнѣ подруженьки Пѣсни поютъ.

«Убрали голову Ярко въ цвѣты, Перстень надёли миё... Гдё жь, милый, ты?

«Гдѣ ты, возлюбленный, Другъ мой Милетъ, Краше котораго Не было, нѣтъ?

«Долго ль откладывать Будуть они? Мчатся стремительно Ночи и дни.

«Что не сбирается Друга семья? Или обманута— Бёдная— я?

«Если не пустите Тахать къ нему: Лучшаго, новаго Я не возьму.

«Буду я, горькая, Стадо пасти; Въ полѣ покинутымъ Цвѣтомъ рости!»

Такъ она плакала, Словно рѣка; Такъ изливалася Дѣвы тоска...

Н. БЕРГЪ.

## У. ЯРНИКЪ.

Урбанъ Ярникъ родился-въ 1784 году въ Полоцѣ, въ Крайнѣ. Онъ былъ священиикомъ въ
Мосбургѣ и соединялъ съ знаніемъ своего родного языка знаніе всѣхъ остальнихъ славянскихъ
нарѣчій. Его работы но изслѣдованію хорутанскаго языка свидѣтельствуютъ о его необывновенной учоности и показываютъ въ немъ опытнаго изслѣдователя. Къ такимъ сочиненіямъ принадлежатъ его «Sammlung altslavischer Wörter,
welche im windischen Dialekte fortleben» (1822)
и «Versuch eines Etymologikons des Slov. Mundart
in Innerösterreich» (1832). Кромѣ того онъ издалъ
нъсколько хорутанскихъ «Сборниковъ для Юноше-

ства» и «Молитвенныхъ Книгъ», а также писалъжорутанскія и нѣмецкія стихотворенія. Скончался въ-1844 году въ Блатоградъ.

ивановъ день.

День становится короче И къ полудню отъ полночи Обращается земля, Потруднвшаяся тяжьо: Отдохнуть идеть бъдняжка, Злато бросивъ на поля.

Bonn conferences 14,000

Начинается работа; Съ лицъ струятся канли пота; Сръзанъ колосъ золотой — И даетъ благое небо Селянину много хлъба: Счастливъ, веселъ людъ простой.

Вст довольны, вст смтются; Громко птсни раздаются; Наступиль блаженный мигь: Всюду говоръ, шумъ и толки, Да вспугнутой перепёлки Въ жатвъ слышенъ ръзкій крикъ.

Подошли и сѣнокосы: Ужь косцы готовять косы; Начался веселый трудь; А красавицы -дѣвицы — Чернобровы, бѣлолицы — Сзади съ пѣснями идуть,

Въ кучи сѣно собираютъ, И хохочутъ и играютъ. Вотъ и вечеръ; слишенъ звонъ Съ отдаленныхъ колоколенъ: Весь рабочій людъ доволенъ — И идетъ молиться онъ.

Ночь по небу засвътила Лучезарныя свътила — Льются сверху ихъ лучи; Но, въ мерцаніи игривомъ, Что-то дъется по нивамъ И огни горять въ ночи.

Слышенъ шумъ вдали великій, Голоса дётей и клики;

Сонмы юношей и дѣвъ Тамъ вѣнками потрясаютъ, Ихъ въ огонь потомъ бросаютъ, Пѣсни звонкія запѣвъ.

День Ивановъ! день Купала! Хоть для насъ уже пропала Слава древняя твоя И величіе; но все же Многихъ дней ты намъ дороже, И славянскія края

Свято чтуть тебя, какъ прежде, Пребываюти въ надеждѣ, Что хотя бы цѣлый свѣтъ Постарѣлъ, перемѣнился — Ты одинъ бы сохранился: Для тебя кончины нѣтъ!

Н. Бергъ.

## м. кастелицъ.

Михаилъ Кастелицъ, хорутанскій поэтъ и учоный, родился въ селеньи Гория, въ Нижней Крайнъ, въ 1796 году. Но смерти Водника, въ 1819 году, хорутанская литература не показывала ни малъйшаго признака жизни — и заслуга ея возрожденія принадлежитъ Кастелицу. Въ альманахъ его «Krajnska Zbeliza» принимали участіе всъ современные хорутанскіе писатели, именно: Прешернъ, Поточникъ, Космачь, Жупанъ, Ярникъ, Цигларъ, Шнайдеръ и другіє. Кастелицъ умеръ библіотекаремъ въ Люблянахъ.

#### возрождение.

Подъ взорами Юга Зима умираетъ; Уносится стужа, Снътъ меринетъ и таетъ.

Весна молодая Приходить съ дождями, Поля одъваеть Травой и цвътами.

Въ садахъ соловыный Разносится голосъ;

Въ поляхъ, наливаясь, Сгибается колосъ.

Пчела золотая Кружится, летаеть; Цвѣты свои лина На землю роняеть.

Надъ міромъ парюеть Любовь и истома — И снова всёмъ счатье Такъ близко, знакомо!

Н. Гербель.

### Ф. ПРЕШЕРНЪ.

Францъ Прешернъ; знаменитъйшій изъ хорутанскихъ поэтовъ, родился 21-го ноября (3-го декабря) 1800 года въ деревиъ Вербъ, въ Верхней Крайнъ. Сынъ поселянина, онъ началъ свое воспитание въ мѣстной нормальной школѣ, продолжаль его въ Люблянской-гимназіи и окончиль въ Вѣнскомъ университетѣ, по юридическому факультету. Жизнь свою онъ провель въ борьбъ съ бъдностью и всякаго рода невзгодами. Только въ 1846 году удалось ему добиться мъста адвоката въ городъ Краньъ; но и это послъднее мъсто занималь онъ всего три года. Онъ умеръ въ 1849 году. Какъ поэтъ, Прешернъ пользуется большою известностью между хоруганами, и, благодаря мастерской отдёлкё стиха, признается первымъ изъ жорутанскихъ поэтовъ и отномъ хорутанской литературы. Собрание своихъ стихотвореній онъ издаль въ 1847 году, всего за два года-до смерти. Онъ писаль въ разныхъ родахъ, но любимъйшимъ его родомъ были-иъсни, элегін п, въ особенности, сонеты, которые признаются совершенствомъ.

I.

#### РОЗАМУНДА.

На дворѣ большомъ у замка Дубъ стоялъ вѣтвистый, старый, И въ тѣни его сидѣли. Угощаемые пышно, Все извѣстные бароны, Все искатели и сердца,

И руки баронской дочки Розамунды. Розамунда, Распустившаяся роза, Честь фамилін, отчизны, На искателей влюбленныхъ Взоры изрѣдка бросаетъ, Взоры — огненныя стрёлы, Низпадающія съ неба — И вонзались стрёлы эти Глубоко въ сердца героевъ. Двадцать было туть бароновь: Семь бароновъ было влашскихъ, Семь немецкихъ, шесть изъ Крайны И изъ Штирін; межь ними Быль и славный Островерхарь, Для котораго турпиры — Шутка, дътская пгрушка. Воть въ него-то и влюбилась Недоступная красотка, И сказала, что онъ можетъ Испросить на бракъ согласье У отца. Отецъ не медля Согласился, объщая Розамунду, и прибавилъ, Что онъ долженъ три недъли Созывать гостей на свадьбу — Проводить невѣсту въ церковь.

Воть и гости собралися,

Н ивець-гуслярь приходить

Ивсни ивть, бренчать на струнахь
О геройскихь приключеньяхь,
О житьв-бытьв красавиць
Н влюбленныхь вь нихь красавцевь.
И когда онь ивль красавиць,
Кто-то вдругь ему промолвиль,
Изь желанья похвалиться
Красотою Розамунды:
«Ты, гуслярь, бродиль довольно
И бываль вь краяхь далекихь:
Ты скажи намь — не видаль ли
Гдв-нибудь еще дввицу
Краше пынвшней неввсты?»

— «Дай ей Богъ здоровья, счастья, Дочерей всёхъ въ мать — красавицъ, Сыновей въ отца — героевъ! Да! во всей державт этой Нтъ соперницъ Розамундъ; Только въ Босит есть дтвица...
То сестра паши... Она-то

Въ многихъ ивсняхъ у гусляровъ Восиввается, какъ чудо Красоты во всей подлунной; И она поспорить можеть Въ красотв съ невъстой вашей,»

Не польстиль пѣвенъ невѣстѣ: Побледнела Розамунда, Жениху взглянула въ очи И запальчиво сказала: «Говорять, что турки въ Босну Миого девушекъ изъ Крайны Увели въ неволю злую. Стыдно вамъ, такимъ героямъ, Оставлять въ ценяхъ бедняжекь! Островерхаръ! опоящься Ты мечемъ своимъ желъзнымъ, Собери свою дружину И добудь скорфе съ бою У наши сестру красотку. Турки будуть очень рады За нее вамъ пленицъ выдать, Если такъ она красива, Какъ молва изображаетъ. Пусть бездатень будеть бракъ мой, Безъ подпоры будетъ старость, Если я пойду къ налою, Если мужа обойму я, Прежде-чемь турчанка будеть Здёсь стоять передо мною. Посмотрю — на самомъ дёлё Заслужиль ли эту славу Красотой турецкій ангель?»

Островерхаръ собираетъ Всѣхъ рабовъ и посылаетъ За ближайшими друзьями; Опоясываетъ чресла Онъ мечемъ своимъ желѣзнымъ И съ дружиной ѣдетъ въ Босну, Чтобы выполнить желанье Дорогой своей невѣсты.

Въ переправъ черезъ ръчку Кульпу стража уступила Островерхару; онъ мечъ свой Обагряетъ вражьей кровью, Разбиваетъ злыхъ босняковъ П затъмъ беретъ тотъ городъ, Гдъ живетъ паша съ сестрою; Онъ снимаетъ узы съ плънницъ

И сестру паши береть онъ— Чернооку, бѣлолицу— И везетъ ихъ всѣхъ съ собою.

Пуще самой Розамунды
Островерхару турчанка
Приглянулась, полюбилась.
Онъ ее не къ Розамундъ,
А къ себъ везетъ, въ свой замокъ.
Раскрасавица-турчанка
Въ Островерхара влюбилась
И влюбившись согласилась
Бросить въру Магомета
И оставить нравы предковъ.
И въ капеллъ у налоя
Обручилъ ихъ вскоръ патеръ.
Розамунда жъ, міръ оставивъ,
Увеличпла собою
Хоръ люблянскихъ монастырокъ.

М. Петровскій.

11.--

## поминокъ юности.

Прекрасная пора, пора цвётущих лёть, О дни моей весны! — увы! вы миновались! Хотя не вёдаль я, что значить жизни цвёть, Такъ лепестки его мгновенно осыпались, Хоть рёдко мнё мерцаль надежды кроткій свёть Изъ тучь, что надо-мной широко разстилались, Но дороги душё, о, юность, эти дии! Ихъ сердцу не забыть! Господь тебя храни!

Отъ горькаго плода познанья я вкусиль — И жгучій ядъ его терзаль мой умь довольно; Я видёль: хладный свёть нещадно поносиль Все чистое душой — и сердцу было больно; Я о любви мечталь, одной любви просиль — Съразсвётомь дия мечты разсёялись певольно... Да, честь и знанье рокь приданымь обдёлиль И въ дёвкахъ ихъ сидёть на-вёки осудиль.

Я видёль, какъ пловець папрасно утлый чолнъ Къ желапной пристани направить торопился: Враждебная судьба взлымала горы волнъ Въ преграду путнику..., Кто бъднякомъ родился — Не выплыветь, пока карманъ не будеть полнъ: Въ почетъ только тотъ, кто въжизни самъ платился. Я видёль, какь у насъ все цёнять на обумь, И признають лишь то, что ослёнляеть умь.

И какътутъ не скорбёть, какъ сердцемъ не страдать При этой роковой, уродливой картипѣ? Но юность быстрая просторъ желала дать Мечтаньямъ радужнымъ — не о житейской тинѣ: Ей любо города въ эеирѣ созидать, Цвѣтущіе сады въ заброшенной пустынѣ! Неопытность вредна лишь для себя одной: Ей бури кажутся, порою, тишиной.

Она не думаеть, что мигь одинь мертвить Все то, что иногда въками создается; Боль неудачь се не глубоко язвить: Ей будущность сама въ запасъ остается... И наша жизнь, труды — работой Данаидъ Безилоднолишь въгодахъпреклонныхъпризнастся. За-то и дороги, о юность, мнъ тъ дни! Ихъ сердцу не забыть! Господь тебя храни!

М. Петровскій.

## Ф. ЦЕГНАРЪ.

Францъ Цегнаръ, современный хоруганскій поэтъ, родился въ 1826 году, въ Старомъ Лоцъ (Altlaak). Еще будучи тимпазистомъ, пачалъ онъ усердно изучать памятники отечественного языка и, въ особенности, сербскія народныя ивсни, чвив обратиль на себя особенное впимание Цпгаля, тогданияго редактора «Славоніи». Въ 1850 году Цегнаръ самъ сдёлался редакторомъ политиколитературнаго журпала «Славонія», а черезъ годъ-«Люблянской Газеты». Въ 1853 году Цегнаръ поступилъ на службу въ тріестскую почтовую дпрекцію, откуда, черезъ годъ, перешолъ въ телеграфное въдометво. Въ настоящее время опъ состоить главнымъ начальникомъ телеграфиаго бюро въ Тріесть. Въ 1860 году Цегнаръ собралъ свои, разбросанныя по разнымъ журналамъ, стихотворенія и издаль ихъ отдёльной книжкой. Стихотворенія Цегнара носять на ссов печать пародности и отличаются необыкновенною звучностью и правильностью стиха. Кромф того, онъ извъстенъ какъ переводчикъ сербскихъ и чешскихъ народныхъ пъсенъ, «Маріи Стюартъ» Шиллера, «Деборы» Мозенталя и другихъ. Наконецъ, Цегнаръ принималъ самое делтельное участие въ

111 /115

составленіи обширнаго «Німецко - хорватскаго Словаря», изданнаго въ 1860 году нодъ редакцією Водинка, на счоть нокойнаго спискона люблянскаго Вольфа.

#### НЕГАМЪ И ЛАМВЕРГАРЪ.

На поляхъ, передъ стѣнами Вѣны, Злой Пеганъ шатеръ раскинулъ дерзко -И съ инсьмомъ шлётъ кесарю посланца; Въ немъ Пегамъ надменно заявляетъ: «Далеко, въ краяхъ своихъ восточныхъ, Въ техъ краяхъ, где солнишко восходитъ, Слышаль я, что дочь имфешь Виду Красоты невиданной на свътъ. Лишь вчера о Видѣ я услышалъ — И сегодня ужь за ней прі халь. Присылай ко мив красотку Впду, А за ней въ придапое три воза Золотыхъ дукатовъ на разживу. Если жь ты мив Виды не уступишь, То со мной готовься къ поединку: Я убью тебя, развѣю прахомъ Твой дворецъ, возьму малютку Виду, А всёхъ тёхъ, кто только попадется Во дворцѣ — побью безъ милосердья, Вороньямъ доставлю ппръ на славу!» Прочиталъ письмо Пегама кесарь, / Прочиталь и началь горько илакать; Плакалъ онъ и говорилъ со вздохомъ: " «До чего, о Боже мой, я дожиль: . Злой Пегамъ отнять грозится Виду И зоветь меня на поединокъ! Страшенъ бой съ псчадьемъ этимъ адскимъ: У него три головы на илечахъ, У него огонь изъ глотки пышетъ, У него въ устахъ языкъ змённый, А въ груди собачье сердце бъётся: Просто срамъ — отдать Пегаму Виду, А на бой идти — идти на гибель; Съ нимъ никто не можетъ состязаться: На землѣ такого нѣтъ юнака. Только Ботъ одна 'надежда наша!» Такъ судилъ и кесарь самъ, и Вѣна, Такъ и всѣ судили въ государствѣ. Весь народъ главу посыпалъ пепломъ, Посещаль босой святыя церкви, Припосиль священные объты, Призывалъ Всевышняго на помощь И себъ, и кесарю, и Видъ. День прошоль, за нимь другой промчался,

Въ третій разъ взошло на небо солнце. Наконецъ вельможа приближенный, Бойноміръ, приходить къ государю, Говорить ему съ поклономъ низкимъ: «Выслушай меня, пашъ славный кесарь! Есть еще у насъ одна падежда: Къ намъ придетъ еще сегодня номощь Изъ того пленительного края, Гдв шумить излучистая Сава, Гдё живеть народь надежный, храбрый. Вфрь, пока въ живыхъ еще нашъ витязь Ламбергаръ, пока въ немъ бъётся сердце — Не видать Пегаму нашей Виды. Посылай скорже въ Белый Камень, Напиши юнаку Ламбергару: «Ламбергаръ, сѣдлай коня скорѣе! «У меня Пегамъ грозится Виду «Взять съ моей сѣдою головою «И побить живое все, что встретить. «У меня струхнули всѣ юнаки; «Какъ овца дрожить при видѣ волка, «Такъ юнакъ трясется предъ Пегамомъ. «Осѣдлай коня, скачи скорѣе, «Порази ужаснаго Пегама, «Чтобы насъ онъ не срамилъ, проклятый, «Чтобы онъ не хвастался предъ нами!» Просіяль въ лиць печальный кесарь, Одариль онъ щедро Бойноміра И послаль письмо въ тотъ край прекрасный, Гдв шумить излучистая Сава, Гдв живеть народь надежный, храбрый. Въ томъ письмѣ, отправленномъ на Саву, Онъ писалъ юнаку Ламбергару: «Ламбергаръ, съдлай коня скоръе! У меня Пегамъ грозптся Виду Взять съ моей съдою головою И побить живое все, что встретить. У меня струхнули всв юнаки; Какъ овца дрожитъ при виде волка, Такъ юнакъ трясется предъ Пегамомъ. Осъдлай коня, скачи скоръе, Порази ужаснаго Пегама, Чтобы насъ онъ не срамплъ, проклятый, Чтобы онъ не хвастался предъ нами!» И письмо пришло въ тотъ край прекрасный, Гдв шумить излучистая Сава, Гдѣ живетъ народъ надежный, храбрый. И пришло письмо то въ Вѣлый Камень; Ламбергаръ прочелъ письмо — и слёзы На глазахъ юнака показались, И сказаль со вздохомь онь: «о, Боже!

До чего мы дожили! самъ весарь Мит велить идти на бой ужасный. Страшный бой съ чудовищемъ Пегамомъ. Но, клянусь, пока цёла на плечахъ Голова, пока крѣпка десница И Господь поддерживаеть духъ мой — Не возьметь Пегамъ прекрасной Виды, Хвастовству его конецъ настанетъ! Жернова бросаю я рукою, Сталь колю своей булатной саблей — Отрублю и голову я ею Злому, ненаситному Пегаму.» Услыхавъ такія річн сына, Подошла старушка мать къ юнаку, Начала давать ему совъты: «Ничего пе бойся, милый сынъ мой! Крестъ сильнъй, чъмъ дьявольская сила — Онъ предъ ней, какъ солнце передъ тьмою — И съ крестомъ осилишь ты Пегама: Въдь онъ хочетъ честный крестъ осилить. У него три головы на плечахъ, Но изъ нихъ двъ крайнія — чужія, Объ - безднъ геенскихъ порожденье, Лобъ его въ три пяди вышиною, Лобъ его въ трп ияди шириною. Какъ пойдешь ты на борьбу съ Пегамомъ, Крестъ повъсь на грудь свою крутую, Осфии себя крестомъ всесильнымъ, Какъ тебя я съ малыхъ лётъ учила: Этотъ крестъ осилить вражью силу Въ головахъ пегамовыхъ проклятыхъ. Не рубп, не тронь ихъ острой саблей: Ты ударь по головъ середней. Милый сынь, иди на битву съ Богомъ! За тебя я помолюсь усердно.» Такъ его учила мать старушка До поры, какъ ночь сошла на землю И глаза усталые сомкнулись. Чудный сонъ привиделся старушке, Чудный сонъ — добро онъ ей пророчилъ: Будто въ небъ ясномъ, въ поднебесьи Страшный змёй летить съ восхода солнца, Целый мірь пожрать онь, словно, хочеть, Небеса далекія и землю; А за нимъ два ангела несутся Въ облакахъ туманныхъ отъ заката, Изъ десницъ такія стрёлы мечуть, Что дрожить земля, трепещеть небо — И быль змый низвержень въ бездны ада. И сказаль старушкь божій ангель: «Встань, пора, голубушка старушка!

Перешла далеко ночь за полночь, Ужь заря на небѣ показалась, Иттухи проитли птеню утра.» Рано утромъ вставъ отъ сна, старушка Лобъ, уста и грудь перекрестила И пдеть будить героя-сына: «Ужь пора вставать, мой сынъ любезный! Перешла далеко ночь за полночь, Ужь заря на небѣ показалась, Пътухи пропъли пъсню утра. Дологъ путь въ далекую столицу, А прибыть туда ты долженъ нынчъ. Чудный сонъ привиделся мнф, сынъ мой, Чудный сонъ — добро онъ намъ пророчитъ: Будто въ неоъ ясномъ, въ поднебесьи Страшный змёй летить сь восхода солнца, Целый мірь пожрать опъ, словно, хочеть, Небеса далекія и землю; А за нимъ два ангела несутся Въ облакахъ туманныхъ отъ заката, Изъ десницъ такія стрелы мечутъ, Что дрожить земля, трепещеть небо -И быль змёй низвержень въ бездны ада!» Ламбергаръ кольно преклоняетъ, Крестить лобь, уста свои и перси; Вставъ съ одра, прощается съ старушкой, Небесамъ старушку поручаетъ, У нея цалуетъ нѣжно руку. Онъ беретъ съ собой нарядъ богатый И свою, въ сто центовъ в сомъ, саблю, Кресть святой на шею надеваеть, Покрываеть голову шеломомь, Не простымъ — изъ золота литого, На коня любимаго садится, Говоритъ коню онъ вороному: «Гей, Сфрко, мой вфриый конь-товарищъ! Гдъ найдти бойца, какъ твой хозяинъ? Гдф сыскать коня, какъ ты, мой вфрный! Ты семь льть стояль спокойно въ стойль, Ъль одну румяную пшеницу, Пиль вино серебрянымь ушатомь; А теперь пора памъ въ путь-дорогу, Въ тяжкій бой съ чудовищемъ Пегамомъ. Если мы, Богъ дастъ, домой вернемся — Я тебф подковы золотыя И узду шелковую добуду, Подарю парчевую попону, Въ серебро велю обдълать ясли, Принасу ведерко золотое.» И заржаль Сфрко подъ Ламбергаромь; Сыплють искры звонкія подковы,

Словно сталь на грузной наковальнъ Подъ кузнечнымъ молотомъ тяжолымъ. Выстръ соколъ въ далекомъ поднебесьи, На земль Сърко еще быстръе. Изъ-за горъ выходить ярко солнце. Ламбергаръ по улицамъ люблянскимъ На конъ своемъ такъ быстро скачетъ, Что земля дрожить подъ конытами И звѣнять во всѣхъ окошкахъ стекла. Повернуль онь къ мосту черезъ Саву, Но не хочеть по мосту онь жхать: Конь его чрезъ Саву прямо скачетъ. Передъ нимъ мелькають справа, слвва И луга, и рѣки, и поляны; Пыль столбомъ несется въ поднебесь в. Какъ блестить оружье Ламбергара! Какъ перо колышется на шлемъ! Поглядишь — ужь солнце на закать, Ламбергаръ ужь у воротъ столицы: «Отпирай, привратникъ, Ламбергару, А не то махнеть онь чрезь ворота И бояръ печальныхъ напугаетъ!» Поглядель на витязя привратникъ, Увидаль, что дело не на шутку, Взяль ключи, торопится къ воротамъ -И, скрипя, ворота отворились. Ламбергаръ вступаетъ гордо въ Вѣну, А ему на встрѣчу воеводы --Горячо цалують Ламбергара И его блестящее оружье; И несутся радостные клики Къ небесамъ и отдаются долу. Во дворецъ героя провожають: Трижды онъ предъ кесаремъ склоняетъ Голову и молвить: «Нынчѣ утромъ Всталь съ одра я на Землѣ Словенской. На Земль Словенской, въ Бъломъ Камнь, А теперь стою передъ тобою, Жду твоихъ священныхъ приказаній. Я готовъ вступить въ борьбу съ Пегамомъ И, клянуся всемогущимъ Богомъ, Государь — пока цёла на плечахъ Голова, пока крѣнка десница И Господь поддерживаеть духъ мой — Не возьметь Пегамъ прекрасной Виды, Хвастовству его конецъ настанетъ. Жернова бросаю я рукою, Сталь колю своей булатной саблей, Отрублю и голову я ею Злому, ненасытному Пегаму, Прежде-чемь взойдеть надъ нами солице,

Прежде-чемъ настанетъ утро въ Вене.» Просіяль при этомъ грустный кесарь, И, на тронъ съ собою Ламбергара Посадивъ, устроилъ пиръ на славу, Угощаль его до поздней ночи, Наливаль онь въ честь его здравицы, До поры, какъ Ламбергаръ промолвилъ: «Государь, корона государства! Ужь пора и отдохнуть порядкомъ, Подкрѣнить усталость отъ дороги; Посмотри — одиннадцать пробило; Предъ борьбой отдохновенье нужно!» И встаеть онь и ко сну отходить; Скоро сонъ ему смежаеть очи, И во сит привиделось юпаку, Что въ лесу стоить онъ на утесе, А предъ нимъ — на деревѣ высокомъ — Змъй ползетъ между вътвей къ вершинъ. Гдъ сидитъ невинная голубка — Поглотить голубку эту хочеть. Но слетаетъ ястребъ сизокрылий И своимъ железнимъ, острымъ клювомъ Раздробляетъ голову ехидиъ И къ ногамъ бросаетъ Ламбергара. Ламбергаръ вмигъ ото сна воспрянулъ И, присъвъ на пышномъ, мягкомъ ложъ, Освниль крестомь чело и перси, И потомъ, вскочивши, такъ промолвилъ: «Слава Богу, отдохнуль я славно, И при этомъ видълъ сонъ отличный! Ужь заря румяная на небѣ Загоралась, ужь бладнають звазды — Ужь пора миѣ снаряжаться въ битву.» Надфваеть онь нарядь богатый, И береть въ сто центовъ въсомъ саблю, Кресть святой на шею надваеть, Покрываетъ голову шеломомъ, Не простымъ — изъ золота литого, Изъ дворца блестящаго выходитъ, На коня любимаго садится, Говорить коню — коню лихому: «Гей, Сфрко, мой вфрный конь-товарищь! Гдѣ найдти бойца, какъ твой хозяинъ? Гдф сыскать коня, какъ ты, мой вфрный? Ты семь лётъ стояль спокойно въ стойлё, Влъ одну румяную пшеницу, Пиль вино серебрянымь ушатомь, А теперь пора намъ въ путь-дорогу, Въ тяжкій бой съ чудовищемъ Пегамомъ. Если мы, Богъ дастъ, домой вернемся — Я тебъ подковы золотыя

И узду шелковую добуду, Подарю парчевую попону, Въ серебро велю обделать ясли, Принасу ведерко золотое.» И заржаль Сёрко подъ Ламбергаромь, Онъ заржалъ и такъ понесся быстро, Что земля и домы задрожали И въ окошкахъ стекла зазвенели. Сынлють искры звонкія подковы, Словно сталь на грузной наковальнъ Подъ кузпечнымъ молотомъ тяжолымъ. Онъ въ ворота провзжать не хочетъ — Скачеть онь чрезъ стѣну городскую. Всходить кесарь на балконъ высокій, А народъ — на стѣны городскія. Ламбергаръ три раза объёзжаетъ Вкругъ шатра негамова и громко Говорить проклятому Пегаму: «Выходи на лугъ, Пегамъ несытый! Ламбергаръ зоветь тебя на битву. Слышаль я на Савъ, въ Бъломъ-Камнъ, О твоей и дерзости и злобъ; Кровь твою я прохладить прівхаль.» И Пегамъ выскакиваетъ быстро, Словно звёрь ужасный трехголовый, И кричить: «Какъ разъ ты прибыль въ пору, Сумасбродъ, бродяга! славный завтракъ Изъ костей твоихъ я приготовлю И напьюсь твоей горячей крови!» И летить Пегамь на Ламбергара. Ламбергаръ махнуль булатной саблей, По рукѣ Петама онъ ударилъ — II летить рука та сажень двадцать; Только глядь — опять Пегамъ съ рукою, И въ рукъ сверкаетъ сабля снова. И вскричаль съ досадой храбрый витязь: «Хоть рука и выросла, но дв в рно, Голова не выростеть другая, Какъ ее на саблю я надѣну!» Налетель онь снова на Пегама, Словно валь морской на дикій камень, И булатной саблей замахнулся 🚅 Только гуль пронесся отъ размажа. Онъ ударъ по середней Головъ чудовища и разомъ Снесъ ее съ широкихъ плечъ Пегама И воткнуль на саблю боевую. Голова жельзными зубами На мечъ булатномъ скрежетала, А во прахъ поверженное техо На травѣ и билось и металось ...

Вмигъ другихъ головъ его не стало: Словно снътъ растаяли, исчезли. Льётся кровь ручьями изъ Пегама, Жжоть траву росистую, какъ пламя. Ламбергаръ идетъ равниной тихо, Съ головой Пегамовой на саблъ, Кажеть онь ее всему народу, Что смотрель на битву съ стень высокихъ, И потомъ въ Дунай ее кидаетъ — И вода, какъ кинятокъ, клокочетъ, Поглощая голову Пегама. Поднялись восторженные клики Къ небесамъ и отдаются долу. Острый мечь рашиль тоть спорь ужасный! Изъ-за горъ выходить ярко солнце, Льётъ лучи горячіе на Вѣну. Возвратись въ столицу послѣ боя, Ламбергаръ идетъ въ святую церковь, Чтобы тамъ благодаренье Богу Принести за славную побѣду. И гремять колокола повсюду, И «Te Deum» слышится во храмахъ. Кесарь пиръ устранваетъ въ замкъ И на пиръ зоветъ онъ Ламбергара, Приглашаетъ витязей почётныхъ,. И на тронъ, съ собой и съ Видой рядомъ, Ламбергара храбраго сажаеть; Угощаеть вплоть до поздней ночи, Наливаетъ въчесть его здравицы, Выдаеть за Ламбергара Виду, А за ней въ приданое три воза Золотой монеты назначаеть, Да еще на Савъ девять замковъ. И домой съ красавицей женою Ламбергаръ прівхаль въ Белий-Камень И себъ, и матери на радость. И теперь гусляръ, бродя вдоль Савы, Часто ифснь поёть подъ звуки гуслей, Песнь ноёть о славномъ Ламбергаре.

М. Петровскій.

- not. al. Anon Pr

## Л. ТОМАНЪ.

Лавръ Томанъ, хорутанскій писатель, родился въ 1827 году. Собраніе его стихотвореній, изданное подъ названіемъ «Родные Звуки», пользуется большою изв'єстностью въ хорутанской дитературъ. Выбранный въ 1861 году депутатомъ

въ палату представителей въ Вѣнѣ, онъ явился въ ней горячимъ защитникомъ интересовъ хорутанскаго народа. Въ 1870 году, недовольный дѣйствіями австрійскаго правительства, онъ оставилъ, вмѣстѣ съ поляками, палату, что и было причиной паденія министерства Гискры-Гербста-Гаснера. Въ настоящее время Томанъ занимается адвокатурой.

#### CABA.

Пумитъ, шумитъ серебряная Сава, Реветъ межь горъ, змѣится по лугамъ: Она сиѣшитъ къ славянскимъ городамъ, Родная дочь могучаго Триглава. О, Сава! ты волной своей поишь Своихъ сыновъ и вѣрныхъ и могучихъ, И въ ихъ сердцахъ воинственныхъ, кипучихъ Геройскій духъ питаешь и крѣпишь. Кто пьётъ твою серебряную воду, Тотъ жизнь свою всегда отдать готовъ За край родной, за славу и свободу, Въ того она вселяетъ духъ отцовъ И въ немъ любовь къ его отчизнѣ милой Горитъ огнемъ — и здѣсь и за могилой.

Н. Гервель.

# и. косескій.

Иванъ Косескій — лучшій изъ современныхъ хорутанскихъ поэтовъ послѣ Прешерна — пользуется огромною популярностью между хорутанами. Но если онъ уступаетъ Прешерну въ поэтическомъ дарованін, уто превосходить его тенденціозностью своего направленія. Поэзія Косескаго напоминаетъ нѣсколько панславистскія мечты геніальнаго Коллара, автора «Дочери Славы»: она дышеть любовью къ славянству и върою въ его великое будущее. Нъкоторыя изъ эническихъ его произведеній отличаются несомнѣнными достоинствами и ставятся критикою очень высоко, даже наравит съ «Смертью Ченгичь-аги», знаменитою поэмою Мажуранича. Кромѣ того, Косескому обязана хорутанская дитература многими прекрасными переводами съ языковъ русскаго и нѣмецкаго.

18 min much of by e. e.y

#### СЛОВЕНСКІЙ ОРАТАЙ.

Мой сосёдь муживь богатый: Много всяваго добра
У него среди двора,
Передъ хатой и за хатой.
Въ полё онъ по цёлымъ днямъ
Съ утра до ночи трудится;
Въ городъ выёдетъ — и тамъ
У сосёда все спорится.
Раздается всюду врикъ:
«Кто богатый тотъ мужикъ?»
Не узнали братья брата:
Это онъ, кто отъ пелёнъ
Не былъ къ нёгё пріучёнъ:
Онъ — словенскій нашъ оратай!

Слышны ль вамъ и громъ и клики? Льется кровь, трубитъ труба! На смерть страшная борьба Загорѣлась — бой великій! Словно лѣсъ пошолъ на лѣсъ, Строй на строй валитъ безъ страха, Подымая до небесъ Облака густыя праха. Кто же — весь гроза и гнѣвъ — Бъётся съ недругомъ, какъ левъ? Не узнали братья брата: Это онъ, кто отъ пелёнъ Къ битвѣ съ жизнью пріучёнъ: Онъ — словенскій нашъ оратай!

Скринъ возовъ, нылитъ дорога:
Выёзжають на базаръ
Продавать кунцы товаръ;
Жита всякаго тамъ много;
Съ нимъ сосёдъ мой за моря
Барку шлетъ и щедро платитъ;
Барышамъ благодаря,
Рудокопни всё захватитъ;
Замки, земли подъ конецъ.
Кто жь богатый тотъ кунецъ?
Не узнали братья брата:
Это онъ, кто отъ пелёнъ
Къ трудолюбью пріучёнъ,
Онъ — словенскій нашъ оратай!

Вотъ собраніе учоныхъ, Но одинъ блестить межь нихъ: Свътлымъ разумомъ постигъ Тъму языковъ онъ мудрёныхъ. Если онъ заговоритъ:
Какъ поэта вѣщимъ струнамъ,
Внемлютъ всѣ ему; гремитъ
Онъ на каоедрѣ перуномъ —
Рукоплещетъ весь народъ;
Кто же мужъ великій тотъ?
Не узнали братья брата:
Это онъ, кто отъ пелёнъ
Самой жизнью умудрёнъ,
Онъ — словенскій нашъ оратай!

Засёдаеть передъ нами Неумытный судія:
Знають всё его края,
Онь украшень орденами,
Славный гражданинь-герой;
Про него и кесарь знаеть
И къ себё его порой
На совёты призываеть —
Отрёшить отъ правды ложь.
Кто же это, братья, кто жь?
Не узнали развё брата:
Это онь, кто отъ пелёнь
Здраво мыслить пріучёнь,
Онь — словенскій нашь оратай!

Суету оставя свёта,
Кто возводить къ Небу взоръ,
Восклицая «Sursum cor»,
Служить Богу въ поздни лёта?
Въ Римё папа ни къ кому
Такъ не ласковъ: милымъ братомъ
Называетъ, шлетъ ему
Митру, дёлаетъ прелатомъ.
Для него покинуть свётъ
Никакого страха нётъ:
Въ Бозё тотъ почіетъ свято,
Кто съ пеленокъ пріучёнъ
Сердцемъ чтить святой законъ,
Какъ словенскій нашъ оратай.

Вогу преданность во взорѣ, На устахъ — Ему хвала, Хорошо ль пдутъ дѣла, Иль въ дому бѣда и горе, Будто все ему равно. Сердце жизнію суровой Точно сталь закалено, А въ лицѣ — загаръ здоровый. Такъ воскликнемъ же, друзья: Да хранитъ Господь края, Гдѣ, талантами богатый, Жизнь ироводить нашъ народъ, Гдѣ всему одинъ оплотъ: Онъ, словенскій нашъ оратай!

Н. Бергъ.

### м. вильхаръ.

Мирославъ Вильхаръ, современный хорутанскій поэтъ, изв'єстенъ бол'є какъ музыкантъ и композиторъ. Кром'є своихъ собственныхъ стихотвореній, онъ издалъ собраніе народныхъ хорутанскихъ п'єсенъ и къ нимъ мелодіи.

#### вогомила.

Такъ молила, говорила Молодая Богомила, Мать-старуху обнимая: «Не нуди меня, родная, Выходить за не милого, За Боговича сѣдого! Правда, онъ живетъ богато, Есть и серебро и злато, Много ранъ честныхъ на тѣлѣ, Храбрость выказаль на дёлё -Такъ, ни слова, да обидно И досадно мнѣ, и стыдно, Что ходиль онь въ тѣ сраженья Лътъ за тридцать до рожденья Моего, моя родная! Нѣтъ, ты лучше, дорогая, Мит позволь идти за Марка, Съ къмъ росла, кого такъ жарко, Такъ безумно полюбила, Кому сердце подарила!» Мать-старуха отвѣчала: «Дочка, знай, коли не знала, Что отецъ твой въ страшныхъ ранахъ Паль героемь на Балканахъ За свой домъ, за край родимый, За покой семьи любимой, И вельть мнь, умирая, Чтобы выдала тебя я За Боговича Вадима, Его друга, побратима.» За Боговича сѣдого Дочка вышла - и ни слова,

Да не долго горевала: Въ первый день ее не стало, На второй — ее отиѣли, А на третій — пожалѣли.

Н. Гербель.

## Ф. ЛЕВСТИКЪ.

Францъ Левстикъ, хорутанскій поэтъ и учоный, родился въ 1833 году въ Лащъ, въ Крайнъ. Несмотря на крайную бѣдность своихъ родителей, онъ прошолъ гимназію въ Люблянахъ и политехническій институть въ Віні. Затімь, нищета принудила его принять стипендію въ одпой изъ католическихъ семинарій; но изданіе имъ «Пѣсенъ», въ 1853 году, признанныхъ неблагочестивыми, возбудило противъ него начальство, которое кончило темь, что исключило его изъ заведенія и подвергло разнымь преследованіямь. Наконецъ ему удалось получить мъсто гувернера въ частномъ домѣ, а въ 1864 году онъ быль назначенъ секретаремъ Словенской Матицы въ Люблянахъ (Лейбахѣ). Его «Пѣсни» считаются одними изъ лучшихъ въ хорутанской литературъ; кромъ того, онъ написалъ много учоныхъ статей, посвященныхъ разработкъ «хорутанскаго языка въ грамматическомъ и лексическомъ отношеніи.

#### дъвушка и птица.

Красавица черпала воду ведромъ:
Ведро жестяное блестить серебромъ;
И глянула въ воду и видитъ свой ликъ —
Игривымъ румянцемъ зардълася вмигъ
И молвитъ: «красна и пригожа я вирямъ,
И за три я града красы не отдамъ!»
Веселая итичка въ сирени густой
Вдругъ пъсню запъла красавицъ той:
«Ахъ, если бъ явился тутъ смълый юнакъ,
Онъ взялъ бы красавицу, взялъ бы и такъ.»
— «Напрасно ты это поешь — говоришь!
По ймала бъ тебя я, но ты улетишь!»
— «Когда бы ты крылья имъла какъ я,
Умчалась бы живо въ иные края —
И кто бы ни встрълся — убогій, босой —

Коль это, красавица, суженый твой — Ему бы свою ты красу отдала И вт катт простой ст нимъ счастлива была!» Проитла то птичка — и порхъ вт небеса. Ей вслёдъ поглядёла дёвица-краса И молвитъ: «быть-можетъ случится и такъ, Что будетъ мит дорогъ убогій бёдиякъ: Летая вездё, ты, лёсной чародёй, Всего насмотрёлся и знаешь людей.»

Н. Бергъ.

## -А. НРАПРОТНИКЪ.

А. Прапротникъ, современный хорутанскій поэть, пользуется большою изв'єстностью въ своемъ крат, какт авторъ многихъ патріотическихъ стихотвореній, изъ которыхъ н'ъкоторыя вошли въ народъ и раси'тваются по всей Крайн'ъ какъ народныя. Въ настоящее время Прапротникъ занимаетъ скромное м'ъсто учителя въ городской школ'т въ Люблянахъ.

#### РОДИНЪ.

Отчизна! что за звукъ могучій! Ты мнѣ мила и безъ вѣнца; Ты въ сердцѣ тлѣешь искрой жгучей И будешь тлѣть тамъ до конца.

Твой свётъ мнё въ душу проникаетъ — И благодаренъ я судьбё; Но горе грудь мою терзаетъ, Когда я мыслю о тебе.

Ты хороша, какъ сердца грёзы!... Струна восторженно звучитъ — И капатъ радостныя слёзы Изъ глазъ и сердца на гранитъ.

О, солнце! ясными лучами Надъ милой родиной сіяй, И—всю покрытую цвѣтами— Ее и грѣй и освѣщай!

Н. Гербель.



# ЧЕШСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Если каждая литература отражаеть въ себф положение и историческия судьбы народа, то этоть отпечатокъ внёшнихъ обстоятельствъ едва ли обнаруживается гдф-либо явственифе, чемъ въ литературъ чешской. Передовой стражъ славянства на западъ, народъ чешскій въ продолженіе первыхъ въковъ своей исторіи (IX — XIV) видёль, какъ славянскія племена, стоявшія рядом ъ съ нимъ и покривавния его границы, мало-помалу уступали напору германской народности, какъони частью истреблялись германскимъ мечёмъ, прокладивавшимъ дорогу немецкимъ колонистамъ, частью добровольно перенимали намецкій языкъ и быть и превращались въ яростныхъ нъмцевъ; онь видёль, какъ кругомъ его земли осычалась, такъ сказать, славянская почва, заливаемая нъмецкою волною, и онъ, наконець, остался одинъ, окружонный и съ запада, и съ съвера, п съ юга, и отчасти даже съ востока намиами; онъ видаль, онь чувствоваль, какъ нёмцы стремились и на него, какъ имъ нужно стало покончить и съ нимъ, съ этимъ последнимъ славянскимъ клиномъ въ разросшемся тълъ Германіи. Борьба за существованіе сділалась главною историческою задачею чешскаго парода. Если онъ не палъ въ столь неравной борьбъ, то этимъ онъ обязанъ отчасти выгодамъ своего положенія въ страпъ, которой горы долгое время служили природною защитою, а еще болье тому, что начатки просвыщенія были имъ приняты съ славянскаго востока, а не съ германскаго запада. Но борьба за сохранение

своей славянской пародности должна была поглотить всё помыслы, всё живыя силы чеховъ, и подчинить себъ, какъ орудіе, ихъ литературу, также какъ она подчинила себъ ихъ общественную и политическую жизнь. Нътъ литературы, которая такъ мало соответствовала бы идеалу искусства для искусства. «Ich singe wie der Vogel singt» — этотъ девизъ менъе всъхъ идетъ къ чешской литературъ и поэзін. У чеховъ литература и поэзія есть служебное орудіе — въ настоящее время одно изъ важий имихъ, если не самое важное - орудіе великой народной мысли: удержать за славянствомъ центръ европейскаго материка, не сдаться нъмцамъ, покуда быть-можеть другіе славяне не приспъють на помощь и завершится тысячельтняя борьба.

Только на самомъ разсвътъ исторіи, когда опасность отъ Германіи не была такъ близка и славянству въ Чехіи жилось привольнье, мы находимъ тамъ поэзію, свободную отъ этихъ посторониихъ заботъ. Но и въ ней уже слышится такое живое сознаніе борьбы за народность, какого нельзя замътить нигдъ въ тогдашней Евронъ. «Не хвально намъ въ нъмцъхъ искать правду, у насъ правда по закону святу», говоритъ древнъйшая поэма чешская, «Любушинъ Судъ». «Пришолъ чужой насильственио въ вотчину и сталъ приказывать чужими словами, и какъ дълается въ чужой землъ съ утра до вечера, такъ пришлось дълать нашимъ дъткамъ и жонамъ» — этими словами описываетъ Забой нъмецкое иго,

призывая и вснью своих родичей возстать противъ н мецкаго полководца Людека, этого фраба надъ рабами короля». Съ восторгомъ пзображалъ чешскій п вецъ, какъ, благодаря Бенешу Германычу, «пришлось н взвить и пришлось н мещамъ улепетывать и было имъ побитіе!»

«Мужи! да не будеть оть вась скрыто» — говорить старый князь Залабскій, приглашая витязей на турнирь — «да не будеть оть вась скрыто, по какой причинт вы собрались. Храбрые мужи, я хочу узнать, которые изъ вась для меня пригодны. Во время мира мудро ждать войны: вездё намь сосёди нёмцы!»

Стихотворенія, въ которыхъ мы встрѣчаемъ столь ясное пониманіе рокового антагонизма съ нѣмцами, принадлежать къ древнѣйшему періоду чешской исторіи. Первыя изъ нихъ, «Любушинъ Судъ» и «Забой», относятся, если не по времени сочиненія, то по содержанію, къ ІХ вѣку; «Бенешъ Германычъ» и «Людиша и Люборъ» принадлежать къ XIII вѣку.

«Любушинъ Судъ» писанъ на пергаменной тетрадкъ, обличающей глубокую древность, такъ что многіе принисывають и самую рукопись ІХ-му пли Х-му вѣку. Тетрадка эта была найдена въ 1817 году Іосифомъ Коваржемъ, казначеемъ графа Коллоредо, въ архивъ замка сего послъдняго на Зеленой горф. «Забой», «Бенешъ Германычъ», «Людиша и Люборъ» (иначе «Турниръ»), витстт съ поэмами «Честиръ и Влаславъ», «Ольдрихъ и Болеславъ», «Збигонь», «Ярославъ» и нѣкоторыми небольшими стихотвореніями входять въ составъ мелко исписанной пергаменной рукописп, отысканной покойнымъ Ганкою въ 1818 году въ колокольнъ старой церкви въ Краледворъ, и потому извъстной подъ названіемъ «Краледворской Рукописи». Это сборникъ стихотвореній, писанный около 1280 года п котораго нумерація показываеть, что до насъ дошло меньє  $\frac{1}{7}$ его части. Это одно достаточно свидътельствуетъ о богатствъ поэзін, процвътавшей въ Чехін въ первую пору ея псторической жизни.

Во враждѣ своей къ чешской народности, не всегда разборчивые на средства нѣмцы старались набросить тѣнь подозрѣнія на подлинность и «Любушина Суда» и «Краледворской Рукописи». Сущность ихъ аргументовъ заключалась, собственно, въ одномъ: какъ-молъ могли славяне, народъ грубый и къ цивилизаціи неспособный, имѣть, да еще въ столь древнюю пору, такія превосходныя поэмы, которыя, пожалуй, лучше

нъмецкихъ твореній того времени! Но, какъ водится, аргументь этоть облекался въ разные учоные доводы. Труды Шафарика и Палацкаго, Томка и Иречка устранили всё эти злонамёренныя нападки и поставили подлинность «Любушина Суда» и «Краледворской Рукописи» выше всякаго сомнинія. Вирочемь, подобное сомниніе было столь же нельно, какъ раздававшіяся нькогда и у насъ возраженія противъ подлинности «Слова о полку Игоревѣ». Въ ту пору, когда найдены «Слово», также какъ «Любушинъ Судъ» и «Краледворская Руконись», свёдёнія о древнемъ языкъ и быть славянь были таковы, что для поддёлки подобныхъ произведеній требовался бы не только изумительный геній поэта, по и даръ провиденія открытій, сделанных наукою лишь въ последнія десятилетія.

«Любушинъ Судъ» и стихотворенія «Краледворской Рукописи» представляють много сходнаго съ народными эпическими пъснями, которыя и нынъ еще поются у сербовъ и болгаръ. Но мы едва ли можемъ причислить эти произведенія чешскаго эпоса непосредственно къ области такъ-называемой народной поэзіи. Ніть, они отпосятся къ тому періоду творчества, когда народная пъснь и поэзія художественная еще не отдълялись. Кто решить, принадлежать ли рапсодіи Гомера къ народной поэзіи или къ художественной литературь? Такъ точно и эти древнія чешскія творенія. Въ тѣ первобытныя эпохибыли у всѣхъ почти народовъ особые пъвцы по ремеслу (рапсоды, барды, скальды и т. д.). Ихъ потомковъ мы находимъ въ нынѣшнихъ сербскихъ иуслярахъ, малороссійскихь бандуристахь, сказителяхь нашего Сѣвера. Но между тѣми «соловьями стараго времени» и нынѣшними пѣвцами та громадная разница, что эти последние ограничены теснымъ кругомъ сельской жизни и, съ изсякновеніемъ творчества, большею частью только повторяють довольно плохо сохраняемые въ памяти остатки старинныхъ пъсенъ; а въ первобытныя эпохи рапсодъ быль спутникъ, нередко другъ и советникъ князя, представитель высшихъ общественныхъ интересовъ и высшей мудрости въ странъ. Что княжескіе півцы иміли нікогда и у славянь такое же значеніе, какъ въ первобытныя эпохи Греціи, Германіи, Скандинавін и т. д., на то есть достовфрныя указанія; и къ произведеніямъ этихъ-то певцовъ мы относимъ, какъ «Слово о Полку Игоревѣ», такъ и «Любушинъ Судъ» и стихотворенія «Краледворской Рукописи». Оттогото въ нихъ п совмѣщается характеръ непосредственной народной поэзіи съ несомнѣннымп признаками художественной отдѣлки.

«Любушинъ Судъ», «Забой» и «Честміръ и Влаславъ» переносять насъ въ эноху язычества. Въ первомъ изображается распря, бывшая поводомъ къ призванію на престоль Премысла, родоначальника первой династіи чешскихъ государей. «Забой» восивваеть побъду, освободившую Чехію отъ вторженія німецкихь войскъ при Карлъ Великомъ или одномъ изъ его преемниковъ. Въ поэмѣ «Честміръ и Влаславъ» описывается борьба пражскаго князя Неклана съ княземъ племени лучанъ (въ съверо-занадной части Чехін), Властиславомъ, борьба кончившаяся смертію Властислава и торжествомъ пражскаго государя надъ племенной усобицей. Эти три поэмы единственные литературные памятники до-христіанскаго времени у славянъ. О поэтическихъ красотахъ ихъ мы не будемъ распространяться; ихъ почувствуетъ всякій, кто прочтетъ эти стихотворенія, пом'єщонныя въ настоящей книгь целикомъ. Но чего нельзя передать въ переводѣ — это чудная простота и сила древняго поэтическаго языка, въ которомъ каждое слово отчеканено съ выразительностію и отчетливостью, какія можно найти только у величайшихъ художниковъ. Форма въ «Любушипомъ Судь» — 10-ти сложный эпическій стихъ, господствующій понынъ въ сербскомъ народномъ эпосъ; тотъ же размёръ преобладаеть и въ «Забоё» п въ «Честмірѣ и Влаславѣ», но мѣстами переходитъ въ вольный стихъ, уподобляющийся поэтической проэв «Слова о Полку Игоревв». Любопытно, что въ этихъ поэмахъ замътны слъды такъ-называемой алитераціи (созвучія), составляющей также особенность древнъйшей германской и скандинавской поэзіи \*).

Поэма «Ольдрих» и Болеславь», отъкоторой уцёлёль только конець, относится къ событію 1004 года: въ ней изображено освобожденіе Праги отъ войска Болеслава Храбраго; «Бенешь Германычь» описываеть побёду надь саксонцами, одержанную въ 1203 году, «Ярославъ» — освобожденіе Моравіц отъ нашествія татаръ въ 1241 году. Самая поэма «Ярославъ» сочинена въ копцъ XIII въка. Она есть нослъдній плодъ чистаго славянскаго эпоса въ Чехін. Рука сочинителя-художника здёсь особенно явственна. Въ «Ярославъ» мы видимъ уже полное господство христіанской стихін; но замічательно, что поэть относится къ христіанскому Богу почти въ тѣхъ же выраженіяхъ, какъ его предшественники къ богамъ языческимъ. Сравнимъ следующія два места: «Нужна жертва богамъ», говоритъ въ языческой поэмъ Честмірь въ отвъть Войміру, предлагавшему отложить жертвоприношение до конца битвы: «нужна жертва богамъ, мы и такъ имньче посибемъ па враговъ. Садись сейчасъ на быстрыхъ коней, пролети лъса оленьимъ скокомъ туда, въ дубраву. Тамъ въ сторонъ отъ дороги скала любезпая богамъ. На ея вершинъ принеси жертву богамъ, богамъ своимъ спасамъ, за побъду позади, за нобъду впереди. Пока... подымется солице надъ верхушками лёсными, придетъ и войско туда, гдѣ твоя жертва повѣетъ въ столпахъ дима, и поклонится все войско, идя мимо... Горъла жертва; и приближается войско, идуть одинь за однимъ, неся оружье. Каждый, идя кругомъ жертвы, возглашаль богамь славу...»

А въ «Ярославѣ» описывается, какъ христіане, окруженные татарами и умирая отъ жажды подъ налящимъ зноемъ, думали было о сдачъ. Но тутъ къ нимъ обращается Вратиславъ: «Постыдитесь, мужи, такихъ рѣчей. Если мы погибнемъ отъ жажды на этомъ холму, такая смерть будетъ Богомъ назначена, а сдадимся мечу нашихъ враговъ — сами совершимъ надъ собой убійство. Мерзость предъ Господомъ — рабство, грфхъ въ рабство отдать добровольно шею. За мной пойдите, мужи, кто такъ думаетъ, за мной къ престолу Матери Божіей». Идеть за нимъ множество къ святой часовић: «Встань, о Господи, въ своемъ гивъв и возвыси насъ надъ врагами. Услышь голоса, что къ тебъ взываютъ. Окружены мы лютыми врагами; освободи насъ отъ сътей свиръныхъ татаръ и дай влагу нашимъ утробамъ. Громогласную жертву мы тебф воздадимъ. Погубн въ земляхъ нашихъ врага, истреби его во въки, во вѣки вѣковъ!»

Въ этихъ словахъ Вратислава, объщающаго Богу *промогласную жертву*, намъ слышится отзвукъ той эпохи, когда славянинъ, идя вокругъ языческой жертвы, возглашалъ славу своимъ древ-

<sup>\*)</sup> Къ примърамъ аллитераціи, которые приводить г. Иреччекъ, прибавимъ слъдующіе стихи изъ «Честміра и Власлава»:

Bзрадова се Bоймиръ велевеле Bзвола съ скалы гласемъ въ лъсъ глучнымъ: Незъярьте се, бози, свему слузъ, Eжъ не пали объть въ днешивътъ слунци! и т. д.

нимъ богамъ: даже выраженія поэтовъ въ обоихъ случаяхъ один и тѣ же.

Поэма объ Ярославъ представляетъ еще любопытную черту. Ея сочинитель какъ бы не знаетъ различія церковнаго, уже отдълявшаго занадную Европу отъ восточной. Онъ говорить о великой победе татаръ надъ христіанами, о томъ, какъ послѣ этой побъды они «паложили на христіанъ дань великую, подчинили себѣ два царства, старый Кіевъ и Новгородъ пространный» \*). Читая это съ понятіями нашего въка, мы туть не паходимъ ничего особеннаго. Но надобно вспомнить, что это говориль чешскій поэть XIII стольтія, эпохи крестовыхъ походовъ и аногея римскаго владычества. Если бы вторжение татаръ въ Европу описываль въ XIII въкъ поэть изъ западныхъ народовъ, то онъ едва ли решился бы назвать русскихъ, наравит съ своими единовтрцами, просто-на-просто христіанами, ибо для западнаго человъка того времени послъдователи восточной церкви были — невърные, немногимъ лучше язычниковъ.

Съ «Ярославомъ» мы прощаемся съ самобытною славянскою ноэзіею въ Чехін и переходимъ въ періодъ подражанія. Подражательность проявляется и въ формѣ и въ содержаніи. Риемованныя строчки замѣняютъ народный славянскій стихъ, сюжеты средневѣковой западной литера-

туры, свётской и духовной, изгоняють родныя темы. Такова чешская литература XIV вѣка. Въ ней мы находимъ и мистеріи, въ родь тахъ, которыя игрались тогда на западъ, какъ «Мастичкарь», т. е. продавецъ мазей, и «Гробъ Божій», не безъ таланта передъланные на чешскій языкъ рыцарскіе романы въ стихахъ, какъ «Александріада», «Тристрамъ», «Тандаріасъ и Флорибелла» и даже оригинальный романъ въ прозѣ — «Ткадлечекъ», легенды въ стихахъ и прозъ, изъ которыхъ самая замъчательная, жизнь св. Екатерины, принадлежить еще къ XIII стольтію, басни, множество аллегорическихъ и правоучительныхъ стихотвореній. Вся эта довольно обширная литература представляется намъ теперь безжизненною и не имфеть уже интереса. Но не смотря на это подражаніе литературнымь образцамь современнаго занада, сознаніе славянской народности не умирало въ Чехін; напротивъ того, опо закинъло еще сильнее подъ тнетомъ иностранныхъ вліяній; отноръ пімецкому элементу сталь входить въ число прямыхъ задачъ литературной деятельности. Въ первый разъ задачу эту поставилъ себъ сознательно авторъ замъчательного произведенія, которое стоить па порог'в XIII и XIV въка. Это - хроника въ стихахъ, по недоразумънію получившая названіе Далимиловой. Авторъ ея, настоящее имя котораго неизвъстно, быль чешскій рыцарь; онъ писаль между 1282 п 1314 годомъ. До него лътописи нисались въ Чехін монахами на латпискомъ языкъ; онъ ръшился передать ихъ содержание по-чешски, дабы каждый могъ узнать прошлое своего народа и «прилежаль своему языку», имёя передъ глазами «честь своей земли и лесть ея непріятелей». Вся книга направлена противъ той пагубной для славянства политики, которая заставляла последнихъ чешскихъ королей изъ Премысловой династіи покровительствовать нёмецкимъ колоніямъ, давать имъ привиллегіи, ввёрять должности немцамъ и тымь вселять въ самихъ чехахъ охоту становиться пъмцами. Нами приведенъ выше извъстный стихъ «Любушина Суда»: «нехвально въ нъмцахъ некать правды». Послушаемъ теперь, какъ авторъ хроники парафразируетъ учение чешской пророчицы:

«Если вами владёть будеть чужеземець, то языкь вашь не долго продержится. Горько между чужими, а среди своихь утёшится и скорбящій. Чешское хотя и шершаво, однако не плёняйся чужеземнымь, чешская голова. Скорёе змёя со-

<sup>\*)</sup> Это упоминовение о Новгородъ дало поводъ къ довольно страпному толкованію. Защищая «Краледворскую Рукопись» отъ нъмецкихъ придирокъ, въ ней ничего не щадившихъ, г. Иречекъ зашолъвънастоящемъ случав слишкомъ далеко въ своемъ стараніи доказать ея историческую достовър ность. Его смутило то, что Новгородъ не былъ дарствомъ и нс быль покорсиь татарами, и потому онь съ восхищениемъ указываеть въ русской льтописи извъстіе о взятій татарами Новгорода-Волынскаго. «Вотъ, говоритъ онъ, тотъ Новгородъ, о которомъ упомянулъ сочинитель «Ярослава»: нашъ поэтъ втренъ исторической истипъ». Тутъ не принято во вниманіе только одно, что эпическая поэма не есть дппломатическій документъ. Очевидно, что поэтъ слышалъ о покореніи Руси татарами; а Русь того времени, какъ ему было извъстно, состояла изъ двухъ главныхъ частей: Кіевской и Новгородской. Воть онъ и говорить, что татары подчинили себъ старый Кіевъ п Новгородъ пространный. Последнее выраженіе указываеть прямо на то, что рёчь пдеть о великомъ Новгородъ, а не о такомъ ничтожномъ городъ, какъ Новгородъ-Волынскій. Поэтъ слышаль несомнённо этотъ титуль: великій Новгородъ, и не будучи знакомъ съ подробностями отношеній русскихъ городовъ, понялъ его, какъ видно, въ матеріальномъ смыслѣ величины его окружности или его владъній. Оттого-то онъ и нанисаль, съ тою точностью выраженій, какою отличается эпическій языкъ древнихъ чешскихъ поэмъ -Новгородъ пространный.

грѣется на льду, чѣмъ нѣмецъ пожелаетъ чеху добра. Гдѣ народъ единъ, тамъ онъ и славенъ!» Этотъ взглядъ проводится черезъ всю книгу.

Такъ, между прочимъ, разсказавъ о королъ Вячеславѣ II, что онъ дозволилъ панамъ творить насиліе и захватывать имінія сироть, авторь выставляеть, что Богь, въ кару за этоть грахъ, наслаль на него помрачение: «онъ сталь пускать въ свой совътъ нъмцевъ и ихъ во всемъ держаться. То было явное знаменіе великаго Божьяго гивва, что умъ его одурвль до такой степени, что онъ взяль себѣ въ друзья враговъ». Кончаетъ авторъ свою хронику совътами чешскимъ панамъ: «Совътую вамъ, будьте себъ на умъ, не пускайте въ землю иностранцевъ. Если вы не будете въ этомъ разсудительны, то самъ топоръ обтешетъ для себя топорище. Совътую вамъ, если дъло зайдеть о выборъ короля, не ходите сквозь лъсь за кривымъ деревомъ. Что я подъ этимъ разумфю, самъ пойми: выбирай своего, не бери изъ чужого народа. Помни, чему тебя учила Любуша, которая никогда не обманывалась въ своемъ словъ.»

Что трудъ чешскаго автора достигаль своей цълн въ средъ тогдашняго общества, тому лучшимъ доказательствомъ служитъ извлечение изъ его хроники, сдъланное прозою въ 1437 году, подъ заглавіемъ: «Краткая выборка изъ чешскихъ хроникъ, къ предостережению върныхъ чеховъ». Воть первыя слова этой «выборки»: «Чехи должны тщательно стараться и всемфрно остерегаться, чтобы не попасть подъ управление чужого народа и особливо немецкаго; ибо, какъ доказывають чешскія літописи, этоть пародь наизлійшій въ нанесеніи ударовъ языку \*) чешскому н славянскому. Со всевозможнымъ тщаніемъ опъ постоянно съ этою дълію работаеть и всякими способами и хитростями старается о томъ, какъ бы уничтожить этоть языкь, употребляя къ тому всякія средства и козни» и т. д.

Во второй половинѣ XIV вѣка представителемъ чешской поэзіи является Смилъ Фляшка изъ Пардубицъ, одинъ изъ знатнѣйшихъ членовъ чешскаго дворянства (ум. 1403). Онъ былъ авторомъ разныхъ аллегорическихъ и нравоучительныхъ стихотвореній. Этотъ родъ поэзіп, наименѣе поэтическій изъ всѣхъ, кажется особенно соотвѣтствовалъ тогдашнему настроенію умовъ въ Чехіи. Въ то время началъ выдвигать-

ся церковный вопросъ, вскорф поглотившій всф умственныя и общественныя силы чешскаго народа. Предвёстникомъ этой новой эпохи былъ Өома Щитный, замьчательныйшій чешскій писатель XIV въка, оставившій обширныя сочиненія религіознаго и философскаго содержанія (родился около 1330, умеръ около 1400 геда). Онъ первый рашился писать на народномъ языка о богословскихъ и философскихъ предметахъ, которые до того времени, будучи излагаемы не иначе какъ по латыни, оставались достояніемъ учонаго сословія. Подъ перомъ Щитнаго чешская проза достигла съ перваго разу замъчательной ясности и точности въ передачь отвлеченныхъ понятій, безъ насилія духу языка: въ этомъ отношенін Щитный можеть считаться писателемь образцовымъ. Нътъ сомнънія, что его сочиненія, популяризуя вопросы, въ ту пору всего болъе занимавшіе человъчество, способствовали религіозному движенію, которое всять затымь охватило Чехію.

Движение это извъстно подъ именемъ гуситскаго. Оно заключало въ себѣ и освобожденіе церкви отъ оковъ Рима и политическую революцію, избавившую чешскую народность отъ преобладанія германизма, постепенно, въ продолженіе XIII-го и XIV-го стольтій, всасывавшагося въ Чехію при пособін правительства и аристократін и грозившаго поглотить тамъ славянскую стихію, какъ это случилось въ сосёдней Сплезіи. Славная борьба, открытая на духовномъ полъ Гусомъ, ознаменованиая безпримърными побъдами Жижки и Прокопа надъ ополченіями всей католической Европы и завершонная блестящимъ царствованіемъ народнаго избранника Подфбрада, потребовала отъ чешскаго парода напряженія силь, умственныхъ и матеріальныхъ, какое едва ли приходилось испытать другому изъ европейскихъ народовъ. Трудно характеризовать спокойнымъ историческимъ слогомъ то настроеніе, которое овладъло тогда чехами и одно могло дать имъ устоять противъ всего запада. Намъ нужно обратиться къ намятнику того времени. Воть подлинныя слова изъ устава, принятаго чехами, которые, подъ предводительствомъ Жижки, ополчились на защиту своей страпы и своей вфры:

«Милостію и щедротою Отца и Господа Бога всемогущаго увёровавъ и пріявъ просвёщеніе истипной и непреложной правды и закона Божія... и будучи побуждаемы духомъ благимъ, зная и разумёя, что всё вещи

<sup>\*)</sup> Слово «языкъ» въ старинныхъ чешскихъ памятникахъ, какъ и у насъ, употреблялось въ смыслъ «народности».

міра сего преходящи и тлѣнны, но истина Госпола Інсуса Христа, Бога всемогущаго, остается во веки: того ради мы, брать Іоаннъ Жижка отъ Чаши \*) и прочіе гетманы, паны, рыцари, дворяне \*\*), бургомистры, городскіе сов'єтники и всв общины, панскія, рыцарскія, дворянскія и городскія, мы... намфреваемся, помощію Божіею и общественною, за всякіе безпорядки карать, бить и наказывать, свчь, убивать, рубить, ввшать, топить, жечь и мстить всякаго рода местью, каковыя кары подобають злымь по закону Божіему, не изъемля никого, какого бы сословія ни было, ни мужчины, ни женщины. Н если мы будемъ соблюдать вышеписанныя спасительныя правила, то Господь Богъ пособить намъ своею святою милостью и помощью. Ибо такъ надлежить делать для Божьяго боя и жить доброд тельно, по христіански, въ любви и страхѣ божіемъ, возлагая упованіе па Бога и ожидая отъ него вѣчной награды. И мы просимъ васъ, любезныя общины во всёхъ краяхъ, князей, нановъ, рыцарей, дворянъ, мѣщанъ, ремесленниковъ, работниковъ, поселянь и всякаго званія людей, а въ особенности върныхъ чеховъ, принять нашъ уставъ и помочь намъ его исполнить. А мы за-то хотимъ стоять и метить за васъ, ради Господа Бога и ради его святаго расиятія, для освобожденія нстины закона Божьяго и ея возвеличенія, для пособленія вфримь сынамь святой церкви, въ особенности изъ народа чешскаго и славянскаго, и всего христіанства, и для уничиженія еретиковъ, лицемфровъ и развратниковъ, дабы Господь Богъ всемогущій соизволиль дать намъ и вамъ свою помощь и одоление наль врагами своими и нашими и ратоваль бы за насъ съ вами своею мощію и не лишиль нась своей святой милости. Аминь.»

При такомъ настроеніи въ народѣ можетъ ли остаться мѣсто художественному творчеству, поэзіп? Поэзія чешская въ гуситскій періодъ ограничивалась церковнымъ гимномъ и военнымъ маршемъ. Иногда пэлагались стихами богословскія

маршемъ. Иногда излагались стихами богословскія

\*) Въ Чехів существоваль обычай принимать дворянскій титуль съ частицею эъ, соотвътствующею въмецкому von. Жижка замъниль свой титуль «зъ Троцнова», титуломъ «зъ Калиху», такъ-какъ чаша для причащенія была символомъ

гуситства.

пренія и историческіе эпизоды. Прозаическая литература нолучила большіе разміры; Гусь установиль правила чешскаго правописанія и грамматики, но вся литература эта служила исключительно интересамъ дня: проиовъди, масса сочиненій по богословской и юридической части, нсторическія записки, необходимыя для практическихъ целей книги о военномъ строе, о хирургіи и т. д., -- вотъ главное ея содержаніе. Она имфетъ высокое значение историческое, но никакого художественнаго. Важнейшие чешские писатели этого времени были: Гусъ (особенно замъчательны его письма), Янъ Прибрамъ, Янъ Рокицана, Петръ Хелчицкій (писатели богословскіе), Лаврентій Брезова (авторъ обширныхъ нсторическихъ сочиненій), Цтиборъ Товачовскій и Викторинъ Корнелій Вшегордъ (писатели юридическіе).

XVI стольтіе называется обывновенно «золотымъ вѣкомъ» чешской литературы. Если такое название заслуживается хорошимъ слогомъ и плодовитостью, то действительно этотъ періодъ можеть быть названь золотымь вокомь. Языкь чешскій достигь замічательной степени обработки; спокойствіе, наступившее послѣ гуситскихъ бурь, давало досугь заниматься литературой, а живой интересь къ вопросамъ религін и науки, завъщанный эпохою борьбы, которая велась за свободу въры, устремляль внимание чешскихъ инсателей на всё отрасли знанія, тому времени доступнаго. Но напряжение силь предъидущей поры явно истощило народъ чешскій: не смотря на досугъ, на высокую степень образованности, на ясное сознаніе народности, творчества въ немъ уже не было. Этотъ «золотой въкъ» Чехін не произвель ни одного памятника замфчательнаго. Вся тогдашняя литература можеть быть характеризована немногими словами: прекрасный языкъ, посредственность и скука.

Поэзія ограничивалась по прежнему переложеніемъ исалмовъ, церковными гимнами и пьесами дидактическаго содержанія. Лучшимъ стихотворцемъ этого времени признается Симеонъ Ломницкій. Изъ прозаическихъ писателей назовемъ главнъйшихъ: Бартошъ и Сикстъ изъ Оттерсдорфа, оба авторы мемуаровъ, Вячеславъ Гаекъ, составитель чешской хропики, Іоаннъ Благославъ, авторъ чешской грамматики и исторіи секты чешскихъ братій, Дапіилъ Велеславинъ, авторъ разныхъ историческихъ сочиненій, Матвъй Гозіусъ, переведшій на чешскій языкъ «Москов-

<sup>\*\*)</sup> Паны въ Чехіп означаля членовъ высшей аристократів, магнатовъ; мелкіе дворяне назывались: паноши; мы переводимъ это названіе словомъ — дворяне.

скую Хронику» Гваньина, Христофъ Гарантъ изъ Полчицъ, описавтий свое путетествие по святымъ мъстамъ, Адамъ Залужанский, авторъ сочинений по естественнымъ наукамъ и медицинъ.

XVII въкъ, при своемъ наступленіи, предвъщаль, казалось, чехамь дальнейшее развитие этой обильной литературною и научною ділтельностью энохи. Выдвинулись тогда писатели, какъ Карлъ Жеротинъ и Амосъ Коменскій, которые, по глубинь ума, а последній и по поэтическому таланту, превышали лучшихъ представителей такъ-называемаго «золотого въка». Вдругъ все это оборвалось. Слишкомъ истощенный борьбою гуситской эпохи, чешскій народь не въ силахъ быль вновь сопротивляться нахлынувшему на него ополченію западной Европы. Одна проигранная битва (1620 г.) ръшила теперь его судьбу. Онъ отдался побъдителю, и этотъ побъдитель — австріець — сділался палачемь. Мало было казни передовыхъ людей Чехін; мало было религіознаго насилія, заставившаго выселиться за границу целую треть ея населенія; мало было систематического опустошенія чешской земли; побъдитель захотёль лишить ее даже воспоминанія своей прежней жизни, даже возможности возрожденія. Началось неслыханное въ христіанскомъ міръ, сознательное и систематическое истребленіе цёлой инсьменности. Руководителями дёла былпіезунты, исполнителями—австрійскіе солдаты и полиція. Вотъ свидѣтельство человѣка, который принадлежаль самь къ іезунтскому ордену (Бальбина): «Было время, когда я быль ребенвомъ, вскоръ послъ бълогорской побъди, когда вст и всякаю рода книги, писанныя на четскомъ языкъ, по этому одному признавались за еретическія и сочиненныя еретиками, а потому онф безъ всякаго разбора, были ли то книги хорошія или дурныя, полезныя или безполезныя, отыскивались для преданія пламени. Вытащенныя изъ угловъ въ домахъ или вырванныя изърукъ, книги эти раздирали ь и бросались въ костры, въ разныхъ мъстах, устроенные (какъ, между прочимъ, я помню, что это было сделано въ Праге на площади). Хвалю усердіе къ религін; но не безъ мъры. Между тъмъ извъстно, какъ передавали мит самые участники дела, что почти всегда книги бросались въ огонь даже безъ того, чтобы въ нихъ заглянули. Такую же заботу прилагали и валлонскіе солдаты, въ особенности ть, которые состояли подъ начальствомъ Букоя, чтобы жечь всв книги, какія попадались имъ въ Богеміи».

Приводя эти слова іезуита, Добровскій (католическій аббать) прибавляеть: «Что бы сказаль Бальбинъ, если бы онъ видѣлъ тѣ неистовства, которыя творили его товарищи по ордену съ чешскими книгами послѣ его смерти! Индексы (списки осужденныхъ на истребленіе книгъ) 1729 и 1749 года, равно какъ пражскій индексъ 1767 года, суть краснорѣчивыя доказательства того, превосходящаго всякое воображеніе, певѣжества инквизиторовъ, въ продолженіе столькихъ лѣтъ старавшихся, хотя безилодно, задушить въ Чехін здравый человѣческій разумъ».

Это продолжалось даже послѣ уничтоженія ордена іезунтовъ (упраздненнаго въ 1773 году). Еще въ 1780 году жандармы отыскивали по всѣмъ краямъ Богеміи чешскія книги и предавали истребленію.

Въ продолжение этихъ ужасныхъ 160 лътъ никакая умственная деятельность на чешскомъ языкъ не была, разумъется, возможна. Чешскіе писатели прежняго времени, пережившіе бѣлогорскую битву и усивыше спастись за границу, продолжали, более изъ патріотизма, чемъ для практической пользы своихъ соотечественниковъ, писать и печатать книги по-чешски, но по неволь прибъгали чаще къ языку датинскому, на которомъ ихъ могла выслушивать Европа. Когда же умерь последній изь этихь писателей-эмигрантовъ, Коменскій (онъ скончался въ 1671 году), то некому было смѣнить это поколѣніе, такъкакъ въ самой Чехіп умственная жизнь была убита. Убитою казалась и самая народность чешская. Массы немецкихъ колонистовъ заняли опустошенную и покинутую туземцами страну. Конфискованныя у чеховъ-протестантовъ имфиія были розданы немцамъ и разнымъ иностранцамъ, служившимъ при австрійскомъ дворф. Чешскій языкъ наль на степень мужицкаго просторъчія. Когда, въ XVIII вѣкѣ, вновь пробудились въ Богемін умственные интересы, органомъ ихъ сталъ языкъ немецкій; во второй половине прошлаго столетія Прага считалась однимъ изъ центровъ нтмецкой интеллигенціи. Въ то же время рядъ законодательныхъ мфръ, принятыхъ между 1770 и 1780 годами, окончательно изгналь чешскій языкъ изъ присутственныхъ мъстъ и училищъ; безъ знанія нѣмецкаго языка нельзя было поступить даже въ ремесленный цехъ. Средства, принятыя тогда противъ чешскаго языка, были, по замѣчанію современника Пельцеля, почти тѣ же, какія употреблены были посль былогорской

битвы для обращенія чеховъ-протестантовъ въ католицизмъ, и которыя дѣйствительно привели къ тому, что въ 50 лѣтъ вся Богемія сдѣлалась католическою. «Изъ сего, прибавляетъ этотъ авторъ (должно замѣтить, что Пельцель былъ чехъпатріотъ), можно съ вѣроятностью заключить, что современемъ Богемія въ отношеніи къ языку будетъ находиться въ томъ же положеніи, въ какомъ находятся нынѣ Саксонія, Бранденбургія и Силезія, гдѣ въ настоящее время господствуетъ исключительно нѣмецкій языкъ и гдѣ отъ славянскаго языка ничего другого не осталось, какъ названія городовъ, деревень и рѣкъ.»

Пельцель писаль это въ 1790 году. Трудно опредёлить причины, по которымъ его пророчество не сбылось. Кажется, чешская народность обязана этимъ предшествовавшему гуситскому движенію и ужасу катастрофы, его завершившей. Все, что прошедшее Чехін имфло благороднаго н славнаго, было въ ней связано съ славянскимъ именемь; имя нъмецкое въ ея исторіи являлось символомъ обскурантизма и самой страшной тирапнін. Понятно, что все, сколько-нибудь свободомысленное и даровитое, переходило на сторону чешской народности, какъ только она обнаружила вновь признаки жизни. Этимъ объясияется, какимъ образомъ нёмецкій элементь, опираясь на всъ силы правительства, администраціи и школы и располагая цёлою массою природнаго германскаго населенія, въ короткое время устуинль въ Чехін, передъ горстію литераторовъ п учоныхъ, всв позиціи, завоеванныя полуторавьковою политикою Австрін.

Три года послѣ того, какъ австрійскіе жандармы вновь обыскивали села, чтобы жечь чешскія книги, именно въ 1783 году Карлъ-Генрихъ Тамъ напечаталъ «Оборону чешскаго языка» (Obrana gazyka czeskeho), и вътомъже году другой чешскій натріоть, Алонзій Ганке, издаль въ Брънт (Брюннт) въ Моравін по-нтмецки книгу, въ которой онъ убъждаль держаться родного языка (Empfehlung des böhmischen Sprache). Это были первые въстники возрожденія. Вскорт потомъ (1785) составилось въ Прагѣ общество молодыхъ людей, которые давали театральныя представленія по-чешски. Этимь чешскій языкь впервые заявиль о своихъ правахъ на существованіе въ образованномъ кругу и пріобрѣлъ нѣкоторую популярность. Тогда же пачалась деятельность Прохазки, предиринявшаго изданіе лучшихъ произведеній прежней литературы чешской, изслідователя чешской старины Пельцеля, Крамеріуса, который въ 1785 году основаль чешскую газету и въ теченіе 20 льть напечаталь 84 сочиненія на чешскомъ языкь, и наконець знаменитаго Добровскаго (род. 1753, ум. 1829).

Добровскій быль по преимуществу учоный. Онь писаль свои сочиненія частію по-латыни, частію по-нѣмецки; онъ даже не вѣриль въ возможность возрожденія чешскаго языка и народности. Тѣмъ пе менѣе, къ нему всего вѣрнѣе относятся слова нашего поэта, когда онъ говорить:

«Воть, среди сей ночи темной, Здѣсь, на Пражскихъ высотахъ Доблій мужъ рукою скромной Засвѣтилъ маякъ въ потьмахъ. О, какими вдругъ лучами Озарились всѣ края! Обличплась передъ нами Вся славянская земля!»

Значеніе Добровскаго дійствительно то, что онъ «засвітиль маякь въ потьмахь». Онъ опреділиль законы чешскаго языка, возстановиль его исторію и первый научнымь образомь уясниль связь всіхъ славянскихъ племенъ и нарічій. Успіхъ на ділі превзошоль ожиданія Добровскаго. Подъ конецъ своей жизни онъ увіроваль въ будущность чешской народности и началь самъ писать по-чешски.

Въ 1790 году умеръ императоръ Іосифъ II, котораго, съ голоса намцевъ, и мы привыкли прославлять какъ одну изъ свётлыхъ историческихъ личностей и который дёйствительно заслужиль признательность своихъ подданныхъ нѣкоторыми благод втельными м врами (облегчением в участи крипостныхъ крестьянъ и ослаблениемъ деспотизма римско-католической церкви), но вмёсть съ тъмъ быль ярый врагъ славянства и велъ къ систематическому истребленію всего славянскаго въ Австрін. Какъ только его не стало, чины чешскаго королевства обратились къ его преемнику съ просьбою допустить вновь преподаваніе на чешскомъ языкѣ въ училищахъ Богемін. Правительство отвічало на это разрішеніемъ учредить въ Пражскомъ университет водну канедру чешскаго языка и словеспости. Тогда нашлись люди, которые начали обучать чешскому языку безвозмездно въ гимназіяхъ и семинаріяхъ. Воть факть, который показываеть, какая преданность дёлу уже въ то время одушевляла сторонниковъ славянской народности въ Чехін.

Вслёдь за первыми деятелями возрожденія, имена которыхъ мы назвали выше, выступили Шнейдерь, Пухмайерь, два брата Невдлые, Гиввковскій, Полакъ и безсмертный своими заслугами Юнгманъ. Они стали отваживаться уже въ область поэзін; Шпейдеръ бросилъ писать нѣмецкіе стихи, доставившіе ему пікоторую пзвістность, и началь писать чешскія стихотворенія; но преобладающій характеръ литературы оставался учоный. Нужно было, такъ сказать, отрыть славянскую народность въ Чехін изъ-подъ груды развалинъ п возстановить передъ пробуждавшимся въ пародф сознаніемъ картину его прошлаго. Мпого способствовало этому дёлу учрежденіе, въ 1818 году, по иниціатив'є графа Коловрата, Чешскаго Музея, при которомъ возникло учоное общество, началь издаваться учоно-литературный журналь, а въ 1830 году учредилась Матица, то-есть общество для изданія полезныхъ чешскихъ книгъ. Обращенное на чешскую старину впимание повело къ открытію многихъ замівчательныхъ памятпиковъ, которые въ свою очередь действовали живительно на общество, почти забывшее языкъ н дела своихъ предковъ.

Этотъ періодъ научной по препмуществу работы обнимаетъ время до 1848 года. Умственная жизиь Чехін сосредоточивалась около учоныхъ, какъ Юнгманъ, который въ громадномъ, образцовомъ словарѣ собралъ всѣ литературныя богатства чешскаго языка, Ганка, открывшій «Краледворскую Рукопись» и издавній множество памятниковъ, Шафарикъ, творецъ славянскихъ древпостей, Палацкій, возсоздавшій исторію чешскаго народа. Къ этимъ именамъ нужно присоединить Челяковскаго, Эрбена, Воцеля, Томка и др. Но недостаточно было возстановить прошлое чешскаго народа; нужно было уяспить ему его связь сь великимъ славянскимъ міромъ: ибо безъ этой связи что значила бы горсть чеховь въ цептръ западной Европы? Эта пдея возпикала и въ людяхъ прежняго нокольнія. Добровскій изучаль церковно-славянскій языкъ и сравниваль славянскія нарічія; поэть Пухмайерь сочипиль русскую грамматику для чеховъ. Съдвадцатыхъ годовъ та же идея проникаетъ во всю литературу чешскую. Ее первый провозгласиль Колларь въ восторженной поэм'в своей «Дочь Славы», и потомъ развиль въ сочиненіи «О литературной взаимности между племенами и нарачіями славянскаго народа» (1837). Таже идея одушевляла общественную дѣятельность и учоныя изданія Ганки; она выразилась

наукообразно въ «Славянскихъ Древностяхъ» и «Славянской Народописи» Шафарика, въ «Сравнительной грамматикъ славянскихъ наръчій» Челяковскаго, въ его «Отголоскахъ славянскихъ иъсенъ» и т. д.; словомъ, опа не была чужда ни одному изъ чешскихъ писателей этого времени.

Другая отличительная черта этой эпохи заключалась въ крайнемъ разнообразіи работь тогдашнихъ чешскихъ писателей. Людей было мало, цёль была громадная и всёмъ общая, и потому никто не посвящаль себя исключительно тому нли другому роду литературы, а переходиль отъ одного къ другому, для пользы общаго дёла. Юнгманъ переводилъ «Потерянный Рай» Мильтона и составляль учонъйшій словарь; учоные по призванію, какъ Ганка, Шафарикъ, Палацкій, писали лирические стихи; поэты въ душф, какъ Коларъ и Челяковскій, трудились надъ древностями и филологіею, Эрбенъ писаль баллады и издаваль юридическіе документы, Воцель сочиняль эническія поэмы и разработываль археологію.

Возрождение чешской мысли шло съ такимъ усибхомъ, что въ 30-тыхъ и 40-выхъ годахъ за этими первостепенными вождями шла уже цёлая группа литераторовъ. То были поэты: Хмеленскій, Лангеръ, Кубекъ, Камаритъ, Винарицкій, а изъ младшихъ Маха, Яблонскій, Рубешъ, Небескій, Виллапи, Штульць, Фурхь; драматурги: Клицпера, Тыль, Миковецъ и др.; авторы романовъ и повъстей: тотъ же Тыль, Хохолушевъ, Марекъ, Сабина, Божена Немцова и т. д. Ихъ одушевляло одно стремление — будить въ чешскомъ народъ самосознание и славянское чувство. Вся эта литература не произвела, правда, ни одного первокласнаго художественнаго творенія; но она принесла огромную практическую пользу. Замфчательно, что едипственный изъ всёхъ названныхъ нами поэтовъ, котораго произведенія не служили общей патріотической цёли, а имёли чисто субъективный характерь, Маха, вовсе не ценился своими современниками, пе смотря на то, что художественными достоинствами превышаль многихь популярнайшихь тогда поэтовъ.

1848 годъ обнаружилъ, что усилія тружениковъ науки и литературныхъ дѣятелей били не безплодны. Чешскій народъ поднялъ голову и потребовалъ возвращенія принадлежащихъ ему правъ; онъ гласно заявилъ свою солидарность съ славянскимъ міромъ. Бомбардированіе Праги (12 іюня 1848) и осадное положеніе, провозглашонное австрійскимъ правительствомъ, иридушили на время этотъ голосъ - и наступило десятилътіе тяжелаго полицейскаго гнета. Политическая литература, которую создаль-было Гавличекъ, замолкла съ его ссылкою въ тирольскую кръпость; его поэтическія произведенія, отличавшіяся необыкновеннымъ остроуміемъ, оставались неизданными; замолкло и слово Ригера, открывшаго чешскому языку поле нолитического красноръчія. Но работа продолжалась, принявъ нъсколько другое направленіе. Вмѣсто созданія учоныхъ работъ, на первый планъ выступила популяризація знанія. Младшее покольніе произвело также замъчательныхъ учоныхъ: Иречка, Гануша, Гатталу, Вертятко и другихъ; но это не такіе крунные двигатели науки, какъ люди прежняго времени, Юнгманъ, Шафарикъ, Палацкій. Даже въ поэзіи и беллетристикъ мы находимъ менъе выдающихся именъ; можемъ назвать Пфлегера, Галека, Іосифа Эрбена, Каролину Светлу, переводчика Пушкина Бендля и др. Главное же содержаніе питературы составляеть масса работъ для иередачи чешскому народу результатовъ, достигнутыхъ во всёхъ отрасляхъ знанія. Продолжая самостоятельную разработку вопросовъ, касающихся непосредственно чешскаго края и отчасти всего славянского міра, чешскіе писатели въ послъднее двадцатильтие иоставили себъ, казалось бы, задачею - освободить чешскій народъ отъ подчиненности нѣмцамъ въ умственномъ отношении. И они этого достигли. Въ настоящее время нёмецкій языкъ пересталь быть необходимъ чеху, какъ образовательное средство; онъ ему нуженъ столько же, сколько иностранные языки нужны намъ русскимъ, т. е. для высшаго, такъ-называемаго университетскаго образованія; но чехъ можеть въ настоящее время, не зная ни слова ни на какомъ другомъ языкъ, кромъ чешскаго, получить общее образование по всъмъ предметамъ. Онъ имъетъ по-чешски всеобщую и австрійскую исторію въ книгахъ Томка и Сметаны, всеобщую географію въ изданіяхъ Зана и Палацкаго (сына), логику Марека, зоологію и ботанику Пресля, физику и астрономію

Сметаны, минералогію и геологію Крейчаго, химію Войтьха Шафарина, механику Майера, политическую экономію въ разныхъ сочиненіяхъ Ригера, действующие въ Австріи законы въ изданіи Шемберы и т. д. Онъ имфетъ спеціальные чешскіе журналы: «Живу» ио части естественныхъ наукъ, основанную знаменитымъ Пуркине, который въ ней популяризоваль свои изсленованія, «Правникъ» журналь юридическій, журналы: сельско-хозяйственный, педагогическій, медицинскій и др. Чехъ можеть прочесть на своемъ языкт въ прекрасныхъ переводахъ лучшихъ классиковъ древности, Шексиира и не мало другихъ великихъ инсателей. Наконецъ у него есть почешски превосходный энциклопедическій словарь, издаваемый Ригеромъ и почти уже оконченный. Умственная зависимость чешского народа пала; господство нъмецкаго языка держится теперь только принужденіемъ.

Результаты у насъ передъ глазами. Чешская народность, которую 50 лѣтъ тому назадъ лучшій ен представитель, Добровскій, считалъ умершею, стала политическою силою, съ которою начинаютъ считаться, а со временемъ вѣроятно будутъ считаться гораздо болѣе.

Палацый сказаль въ одномъ изъ своихъ сочиненій, что «славянскій народь въ Богеміи, не смотря на свою малочисленность, по-крайнеймъръ одинъ разъ въ продолжение своей истории получилъ, подобно голландцамъ и шведамъ, значеніе всемірное». Палацкій разумбеть эпоху Гуса. Быть-можеть, когда-нибудь скажуть, что и литература чешская, ири всей тъснотъ ен круга, совершила дёло всемірио-историческаго значенія. Она воскресила цёлый народъ славянскій въ срединъ западной Европы. Значение этого события едва ли подлежить оценке нашего времени; но, во всякомъ случат, дело, совершонное чешскою литературою, иричислится къ тъмъ, иротивъ всякаго чаннія и въронтія одержаннымъ, побъдамъ духа надъ матеріальною силою, которыя облагороживають человъческую природу и о которыхъ съ отрадою всиоминаетъ исторія.

А. Гильфердингъ.

Alama turnette

# ЧЕШСКІЕ ПОЭТЫ.

1. ГУСЪ.

Іоаннъ Гусь, велики проворебстникъ новаго ученія, названнаго его именемъ, родился 24-го іюня (6-го іюля) 1369 года въ мъстечкъ Гусинць, въ Чехін, Воспитывался онъ въ Пражскомъ университеть, гдь въ 1393 году окончиль курсъ, въ 1396 получилъ степень магистра, черезъ два года пазначенъ профессоромъ богословія н философіи и, наконець, въ 1402 году избрань въ ректоры и проповъдники при Виелеемской часовнъ. Послъдняя должность доставила ему вліяніе на народь, который слушаль его пропов'єди такъ же охотно, какъ и студенты. Когда великій расколь (shisma) сталь распространяться по западной Европъ, Гусъ энергически возсталь противъ заблужденій паны, особенно противъ индульгенцій, продававшихся въ это время въ Чехіи. Вследь за темь онь сталь опровергать многіе обряды католической церкви, называя ихъ несогласными съ духомъ христіанскаго ученія. Папа Александръ V потребовалъ Гуса въ Римъ, но онъ не явился туда. Затъмъ, соединившись съ Іеронимомъ Пражскимъ, онъ еще прасноръчивъе вооружился противъ панской власти, за что быль предань сначала проклятію, а въ 1414 году потребованъ на Констанцскій Соборъ. Заручившись императорской охранной граматой и объщаніемъ паны Іоанна XXIII, Гусь прибыль въ Констанцъ, гдф былъ вскорф арестованъ и заключенъ въ тюрьму, въ которой просидёлъ слишкомъ шесть мъсяцевъ. Наконецъ, въ публичномъ заседанін Собора, 6 іюня 1415 года, онъ

быль обуждень какъ еретикъ и присуждень къ

Въ назначенный день Гусъ быль выведент изъ тюрьмы къ ожидавшей его процессін, и, вмфеть съ ней, двинулся за городъ. Дошедши до мьста казни, где уже быль воздвигнуть костерь. Гусъ налъ ницъ и, поднявъ глаза и руки къ небу, среди торжественной тишины сталь молиться, Затёмь, уснокоенный молитвой, сказаль нёсколько разъ: «Господи! въ руцѣ Твои предан» духъ мой!» и, обращаясь къ предстоящимъ, просиль ихъ убъдительно не считать его еретикомъ, не върнть его обличителямъ. Народъ волновался. «Мы не знаемъ, въ чемъ онъ виновенъ», раздавались голоса: «знаемъ только, что онъ молится, что онь говорить какъ истинияй праведникъ». Иные предлагали сму псповъдаться: от въ надеждь, что убъжденія духовинка побудять его къ отречению и спасуть его отъ-мучительной смерти. Гусь съ радостью согласился на предложение народа; по когда призванный священникъ объявиль ему, что онъ согласенъ исповъдать и причастить его только подъ условіемъ его отреченія, то Гусь сказаль, что не имжеть особенной пужды въ исповеди, потомучто не знаетъ за собойни одного смертнаго гръха. Онъ хотъль говорить по этому случаю съ народомъ, по рфчи эти показались опасными католикамъ — и налачи получили приказапіе приступить къ казни. Они нодняли Гуса, все еще стоявшаго на колфиахъ. «Господи Інсусе Христе!» воскликнуль онь, вставая: «я смиренно переношу за Дебя страшную смерть; молюся

уТебь: отпусти врагамъ моимъ согрътения пхъ!» Получивъ позволение говорить со стражею, онъ благодариль ее за ласковое съ нъмъ обхожденіе п объявиль, что падфется царствовать съ Іисусомъ Христомъ, пострадавъ за Евангеліе. Но окончаніи этой річи, палачь сняль сь него платье и, скрутивъ руки назадъ, привязалъ мокрыми веревками къ столбу, глубоку вбитому въ землю. Замътивъ, что лицо его обращено на востокъ, служители казни нашли это неприличнымъ для еретика и поворотили его на западъ. Когда зажтли костеръ, Гусъ запълъ громкимъ голосомъ: «Христе, Сыне Бога живаго, помилуй мя гръщнаго!» Когда онъ въ третій разъ началь ту же молитву, отонь, раздуваемый вътромь, заглушиль его голось; но онь еще двигался въ облакахъ дыма и пламени столько времени, сколько нужно для троекратнаго чтенія молитвы Господней. Когда тело сторело до тла, собрали остатки костра, положили ихъ въ телету, вместе съ золой и пепломъ, и бросили въ Рейнъ, чтобъ ученики его не воздали имъ поклоненія. Но върные чехи сгребли священную для нихъ землю, напоенную кровью мученика, и съ благоговъніемъ отвезли ее въ Прагу, въ Виелеемскую церковь.

Такъ погибъ, на 46 году отъ рожденія, великій пропов'ядникъ чешскаго народа въ XV в'як'в. «Онъ шолъ на смерть, какъ па веселый пиръ», говоритъ о немъ суровый католикъ, Эней Сильвій: «ни одинъ вздохъ не вылет'ялъ изъ груди его; нигд'в не обнаружилъ онъ пи мал'яйшаго признака слабости. Среди пламени, онъ до посл'ядияго издыханія возносилъ молитву къ Отцу».

Большая часть чешскихъ сочиненій Гуса стоять въ более или менее близкомъ отношении къ его реформы отчасти посвященный объяснению св. писанія, отчасти политическія по разнымь вопросамъ реформы, отчасти нравоучительныя. Главнъйшія изъ нихъ слъдующія: «Постила, или объясненія на недѣльныя евангелія», «Десять пунктовъ или кусковъ золота», «Зерцало грѣшнаго человъка», «Ученье о тайной вечери», «Тройная вервь» и другія. Изъ учоныхъ трудовъ Гуса заслуживаетъ вниманія «Чешское правописаніе». Затьмь, важнымь памятникомь его литературной деятельности и пропаганды остались иногочисленныя письма, изъ которыхъ особенно извъстны его посланія къ друзьямъ, инсанныя изъ констанцской тюрьмы. Наконецъ,

Гусъ былъ авторомъ «Духовныхъ Пѣсенъ», положившихъ начало гуситской народной поэзіи, которая значительно развилась впослѣдствіи.

from second of no constants

fix copy of congress with the Ryca.

Господи Исусе, Царю милосердый, Со Отцемъ и съ Духомъ нашъ единый Боже! Твое милосердье — паше достоянье, По Твоей щедротъ.

Жилъ еси Ты въ мірѣ и за насъ, за грѣшныхъ, Потериѣлъ гоненья, Іудою преданъ, Принялъ муки, расиятъ за вся христіаны, По Твоей щедротѣ.

Господа Исуса доброта и милость Къ намъ, ко многогрѣшнымъ, велики, чрезмѣрны; Безконечно, Боже, насъ ты награждаешь, По Своей щедротѣ!

Далъ еси кровь тѣла на спасенье міра, Пить ее велѣлъ намъ, чтобы души наши Отъ геенны адской и отъ мукъ избавить, По Твоей щедротѣ.

Господи, во всемъ Тымилостивъ къ намъ грѣшнымь, Многими дарами насъ Ты осыпаешь, Насъ къ Себъ вознесъ Ты въ высоты Сіонски, По Своей щедротъ.

Мы Тобой причастны вѣчному спасенью, Ибо жизнь за насъ Ты, милосердый, отдаль, Смертію Своею нашу смерть поправши, По Своей щедротъ.

Вонстину, Боже, многою цѣною Искупиль насъ, грѣшныхъ, смерть за насъ пріявши; Отче, Своимъ дѣтямъ послужилъ дъ вѣрно, По Своей щедротъ.

Милости Господни къ намъ неистощимы; Горе, кто забудетъ о Тебъ Исусе, И въ иномъ спасенье обръсти помыслимъ, По Своей слъпотъ.

Братья христіане! отъ всякія скверны Да очистимъ духъ Свой и познаемъ благо, Данное намъ Богомъ, притечемъ къ Исусу

Ran observe on forma nous. da og.
Cerebena is cratima my cere blige
tourne don doutype in dez. in house

Мучениче Спасе, Господи Исусе! Ради насъ пріявшій смерть, позоръ и муки! Будь къ намъ, многогрёшнымъ, милостивъво-вёки, По Своей щедротъ!

Братья христіане, да поёмъ и славимъ Господа Исуса, смерть за насъ пріявша: Вѣчное спасенье чрезъ Него получимъ, По Его шедротѣ.

Всякаго избавить насъ Онъ искушенья, Надёлить въ избыть в всёмъ благимъ и доблимъ И сподобить грёшныхъ въ животъ внити вёчный, По Своей щедроте.

Нынѣ мы и присно Господа да славимъ, И Отца, и Сына, и Святаго Духа, Троицу Святую и единосущну, По той же щедротѣ!

Какъ была отвѣка, такъ да будетъ присно Славима и чтима Тропца Святая Нами, безъ болѣзни и безъ всякой скорби, Ио той же щедротѣ!

Н. БЕРГЪ.

# с. ломницкій.

Симонъ Ломницкій изъ Будча родился въ 1552 году въ Ломницъ, въ Чехіи. Окончивъ ученіе въ католическихъ школахъ, онъ въ 1580 году выступилъ на литературное поприщъ изданіемъ «Евангельскихъ Пфсенъ», въ следствіе чего снискаль себъ покровительство католической аристократін Чехіп, доставившей ему обезпеченное существование. Его сочинения довольно многочисленны и носять на себъ дидактическій и богословскій характерь того времени. Между прочимъ, онъ издалъ: «Поученіе молодому хозяицу», «Пренія между священникомъ и светскимъ человѣкомъ», «Стрѣла Купидонова» и многія другія сочиненія. Во время возстанія въ Чехіи, которымь открылась тридцатильтняя война, онъ сначала присоединился-было къ народной партіи, но тотчасъ послѣ битвы подъ Бѣлою Горою перешоль на сторону торжествующаго католицизма и написаль ругательное сочинение противъ казненныхъ австрійцами чешскихъ вождей. Тёмъ не

менте, онъ впалъ въ нищету. Въ 1622 году Ломницкій написалъ «Жалобную итснь о гибели и разореніи Земли Чешской» и нтсколько другихъ ироизведеній въ томъ же горькомъ тонт. Годъ его смерти неизвъстенъ.

#### мудрость.

Въ обыкновение вошло Считать, что мудрость - ремесло, Что всякій, кто лишь пи захочеть, Въ того она сейчасъ и вскочитъ. На самомъ дёлё то не такъ И научиться ей никакъ Нельзя въ гимназіп иль въ школі; Еще не слыхано поколь, Что люди только тв умны, Что были въ школахъ учены; Напротивъ, намъ видать случалось, Что тьма учоныхъ заблуждалась, Иль просто-на-просто въ просакъ Умъла попадать — да какъ! Какъ неучонымъ не случится. Нътъ, мудрости не научиться Въ гимназін изъ разныхъ книгъ! Кто думать пначе привыкъ, Тоть ошибается жестоко: Между людьми, по воль рока, Еще до школь она жила --И школы людямъ создала; Но не онъ, да и не годы Ее даютъ: нѣтъ! даръ природы Она въ семъ мірѣ, даръ боговъ, Дражайшій всёхь ниыхъ даровъ. А кто лишь фоліанты роеть -Ея во-вѣки не откроетъ, Коль съ нимъ она не родилась. Но для чего же учать насъ? Съизмала книгами обложать? Затемъ, что въ насъ оне умножать Дары природы, разовьютъ Нашъ умъ и блескъ ему дадутъ, Какъ грань искусная алмазу. Быть образованными сразу, Безъ книгъ, безъ всякаго труда, Нельзя намь тоже никогда; Но должно всёмъ имёть терпёнье Умовъ возвышенныхъ творенья Узнать, извъдать, изучить И словно нфкій даръ хранпть Для отдаленныхъ поколеній.

Что по себь оставиль геній — Высокій, имъ свершонный трудь Есть лучшій мудрости сосудт, И кто оттоль черпать любить, Природный даръ свой усугубить И будеть, при закать дней, И опытнье, и умпьй.

Н. Бергъ.

# - К. С. ШНЕЙДЕРЪ.

Карлъ Судиміръ Шпейдеръ, сынъ бургомистра города Крадева-Градца (Кенигегреца), родился въ 1766 году, учился сперва въ Чехін, я потомъ въ нъмецкихъ университетахъ. Его спеціальность составляли классическіе языки и юридическія науки. Начавъ службу на судебномъ поприщъ, онъ въ 1803 году перешоль на должность профессора эстетики и классической филологии въ Пражскомъ университетъ, Однако онъ не долго занималь эту канедру и снова перешолъ къ дъятельности адвоката и управляль имфніями знатнъйшихъ членовъ чешской аристократіи. Въ 1805 году, онъ напечаталь собрание своихъ стихотвореній на намецком языка, но впосладствін началь писать по-чешски. Несмотря на то, что онь самъ сознаваж, что слишкомъ поздно обратился отъ нѣмецкаго языка къ родному чет скому, онъ все-таки сделася однимъ изъ популярнъйшихъ чешскихъ поэтовъ. Его произведенія отличаются простотою и юморомъ. Лучшими изъ его произведеній считаются: «Пустынникъ», «Цыганка» и народная баллада «Янъ за борзую собаку данъ». Собраніе его стихотвореній издано въ 1823 и 1830 годахъ. Последніе годы своей жизин провель онъ въ званін управляющаго. Шнейдеръ умеръ въ 1835 году.

леведь.

Тянетъ лебедь отъ Дуная
Въ сторону Карпатъ;
Крылья арфою Эола
У него шумятъ.

Тянетъ къ озеру, гдѣ буки Густо разрослись; Съ высоты недостижимой Опустился внизъ. Опустившись, оглянулся
Три раза вокругь:
Невидать въ озёрномъ плёсѣ
Дорогихъ подругь!

И запѣлъ потомъ онъ пѣсню Грустно-таково, И умолкнулъ — и не стало Лебеля того.

Такъ пѣвецъ норою вѣщій, На закатѣ дней, Полонъ грусти, разстается Съ лирою своей;

Вседержителю вселенной Гимнъ поётъ святой — И на небо улетаетъ Чистою душой.

Н. Бергъ.

## -В. СТАХЪ.

Вячеславъ Стахъ родился въ 1768 году. Вступивъ въ духовное званіе, онъ получиль м'єсто профессора семипарін въ Градища (въ Моравін), находившейся подъ руководствомъ знаменитаго Добровскаго, откуда, по уничтожении семинарии, быль перемыщень преподавателемь настырскаго богословія въ Оломуцъ (Ольмюнь); затёмь, вышель въ отставку и поселился въ Вѣнѣ, въ которой прожиль до смерти, последовавшей въ 1836 году. Онъ вступиль очень рано въ ръдкіе еще въ то время ряды чешскихъ писателей, именно — въ 1785 году, т. е. нитя всего семнадцать лътъ. Большая часть его трудовъ — переводы въ стихахъ и прозъ; что же касается его оригинальных стихотвореній, то они были изданы имъ въ 1805 году отдёльной книжкой и имели значительный успѣхъ.

1.2

музъ.

Услышь мою, о муза, ты молитву: Не дай въ меня страстямъ проникнуть низкимъ, Но дай миѣ мощь спасти языкъ отчизны Отъ ренегата! Я не хочу брататься съ нимъ и знаться, И быть, какъ онъ, отечества позоромъ, Измѣнникомъ, презрѣвшимъ славу нашу — Народа славу!

Отъ племени онъ своего отрекся, Хулу на рѣчь родную изрыгаетъ, Чтобы добиться ласковаго слова И мзды отъ нѣмдевъ.

Карай его ты праведною карой:
Когда начнетъ пзмѣннически лгать онъ —
Смѣшай ему ты мысли, посмѣяньемъ
Народу сдѣлай!

Хвастливый шутъ! Пусть тамъ, гдѣ гордо хвасталъ, Нетопыря изобличатъ въ немъ люди, Иль чучело подъ перьями павлина—
И въ мракъ прогонятъ.

А ты, пѣвцовъ наставница благая, Ты просвѣти умы питомцевъ юныхъ, Да вникнутъ сердцемъ въ сладостные звуки • Родимыхъ пѣсепъ!

Н. БЕРГЪ.

11.

#### честь моя.

О, мой народъ возлюбленный и милый, Наследникъ славнихъ, благороднихъ предковъ, Что заняли въ дни оны эту землю И отражали нападенья нѣмцевъ, На-въки тронъ могучій созидая Во станѣ Маркомановъ. Есть туть люди, Что мыслять объ однихъ вонискихъ лаврахъ, Защитники земли своей и братьевъ; Другіе середи полей трудятся, Изъ тучныхъ жатвъ богатства извлекая, А третьи занимаются торговлей: Товары продають и нокупають — И прибыль украшаеть ихъ жилища. Тѣ въ ремеслахъ различныхъ искусились; Тѣ изучають въ лѣтописяхъ правду; Тѣ глубоко изследують природу, А тъ въ религіп спасенья ищуть. Страшитесь силь такихъ соединенья, Корыстные и алчные тевтоны! Какъ пламень лютый, грозны мы въ разливъ:

Отрадно мий отъ племени такого Происходить! Примите эту пйсню Съ любовію, возлюбленные братья, Какъ выраженіе любви отъ брата; Любовію мы всй должны держаться И счастье не измінить намь во-віки!

Н. Бергъ.

## А. Я. ПУХМАЙЕРЪ.

Антонинъ Прославъ Пухмайеръ родился въ 1769 году въ городъ Тынъ-на-Влетавъ, въ Чехіи. Нервоначальное воспитание получиль онъ въ мъстной школъ, продолжалъ его въ Будеёвицкой гимназіи и окончиль въ Пражскомъ университетъ. Затемь, онь вступиль въ духовное званіе, быль руконоложонъ въ священники и получиль приходъ въ одной изъ деревень близъ Будеёвицъ. Пухмайеръ, какъ и многіе изъ современныхъ ему чешскихъ писателей, выступиль на литературное поприщъ со стихами, написанными по-нъмецки. Но это предпочтение чуждаго языка родному продолжалось не долго: ознакомившись съ народною поэзіей страны, онъ полюбиль свой языкъ и сталь испытывать свои силы въ сочинени чешскихъ стиховъ, причемъ впервые началь употреблять, вмёсто силлабического, тоническій размёрь, указанный знаменитымъ Добровскимъ, какъ болье соотвытствующій чешскому языку. Поэтому Пухмайеръ можетъ быть по всей справедливости названъ отцомъ новой чешской поэзіи. Въ 1795 году онъ издалъ небольшое собрание своихъ стихотвореній впоследствін онь издаль еще трп другихъ собранія, подъ заглавіемъ «Новыя Стихотворенія». Но поэзія не была исключительнымь занятіемъ благодушнаго поэта: онъ находиль время и для другихъ занятій, не столь громкихъ, но не менве полезнихъ. Онъ издаль въ 1805 году чешское руководство для изученія русскаго языка, а въ 1820 году подробную русскую грамматику съ немецкимъ текстомъ. Кроме того, онъ запимался естественными науками, издаль ботанику и наставление по сельскому хозяйству. Что же касается его многочисленныхъ проповедей, то чешская критика отзывается о нихъ съ большою похвалою. Пухманеръ умеръ въ 1820 году.

### завистникъ и скупой.

Скупой съ завистливымъ пустилися въ дорогу, Покинувъ жонъ, отчизну п детей. При нихъ отправиться угодно было богу

Перуну самъ-третей. Когда жь они остановились: «Я Богь», Юпитерь имъ сказаль: «А чтобъ вы въ этомъ убѣдились: Чего бы кто ни пожелаль, Получить неизбѣжно. Обдумайте жь теперь прилежно, Чего просить вамъ у меня; Замѣчу только:

Что первому дамъ я, Другому дамъ того жь два раза столько». Туть сталь скупой завистника толкать Желанье первое сказать, Завистникъ же толкалъ скупова И оба не могли проговорить ни слова. Завистникъ наконецъ

Сказаль: «о, тварей всёхъ отецъ! Вели, чтобъ я на свътъ смотрълъ однимъ лишь глазомъ!»

> Свершилось разомъ: Онъ глазомъ сталъ смотръть однимъ. Легко понять, что сталось со скупымъ.

> > Н. БЕРГЪ.

# в. неъдлый.

Войтехъ Небдлый родился въ 1772 году въ Жебракъ, въ Чехіи. Отецъ его быль мясникъ. По окончаніи полнаго курса богословских наукъ, Невдлый быль рукоположонь въ священники, а впоследствии получиль место денана (благочиннаго) въ родномъ своемъ городкѣ, гдѣ и умеръ въ 1844 году. Небдлый принадлежить къ числу первыхъ деятелей возрождения чешской литературы. Онъ писалъ много — и въ стихахъ, п въ прозъ — но въ настоящее время его читаютъ мало, потому-что Невдлый находился подъ вліяніемъ французскаго лже-классицизма, господствовавшаго въ его время, и притомъ писалъ силлабическимъ размъромъ. Лучшимъ его произведеніемъ считается дидактическая поэма «Карлъ Четвертый». Кром'в того, онъ написаль три большихъ эпическихъноэмы: «Оттокаръ», «Владиславъ» и «Вячеславь». Кейдина бый упитемен чешого 1. John a serie, saper of oral com on opes Co Despote deserves un

John como o mon monsous type e y & Eurogen muly

y ance; premomento in columnia chous promotime toli
a near, some strat roughper a. On bashes Increased

( me or kain it had unopsee, acte con your some an

Elen mesone school most bie on on one one

## БЛАГОДАРНЫЙ СЫНЪ.

Днемъ и середь ночи У Збыслава очи Горькихъ слёзъ полны. «Мой отецъ въ неволѣ! Не вернется болъ Изъ чужой страны!

«Можеть, въ тяжкой мукѣ Воздымаетъ руки Онъ къ Творцу земли... Но его минуты Супостаты люты Ужь давно сочли!»

Съ родиной простплся Сынъ и въ путь пустился, Чтобъ помочь отцу; Горы, лёсь проходить, Наконецъ приходитъ Къ свътлому крыльцу,

Гдѣ паша могучій, Окружонный тучей Бунчуковъ и стрелъ, На коврѣ богатомъ, Весь сіяя златомъ, Сумраченъ сидѣлъ.

- «Ежели дотолѣ Мой отець въ неволъ --Смилуйся къ нему: Отпусти изъ илѣну И меня въ замѣну Заключи въ тюрьму!»

--- «Но какой виною Ты передо мною, Другъ мой, виноватъ? Кто тебя осудить? Нѣтъ! ему не будетъ Выходу назадъ!»

— «Скуй мои ты руки: Вытерплю всѣ муки Смѣло до конца; Брось меня хоть въ пламень, Иль разбей о камень, Лишь пусти отца!»

— «Въ ямѣ, полной смрадомъ, Въ пищу всякимъ гадамъ
Нынѣ брошенъ онъ:
Другъ мой, неужели
Хочешь въ-самомъ-дѣлѣ
Быть тамъ заключёнъ?»

— «Все перенесу я, Если тёмъ спасу я Свётъ моихъ очей: Будетъ смерть отрадна За отца мнё!» — «Ладно! Кликнуть налачей!»

Палачи явились; Страшно задымились Въ ихъ рукахъ огни: Каждое мгновенье Ждутъ лишь повелёнья Грознаго они —

Начинать расправу.
Но паша къ Збыславу
Дочь свою ведетъ:
Прячетъ ликъ, стыдится
Дѣвушка... Дивится
Весь кругомъ народъ.

— «Будь мнё милымь сыномь, Будь здёсь властелиномь, Храбрый удалець! Чисть и благородень Подвигь твой. Свободень Нынё твой отець!»

Н. БЕРГЪ.

## м. полакъ.

Матвъй Милота Здирадъ Полакъ родился въ 1788 году въ мъстечкъ Засмукахъ, въ Чехіи, Получивъ первоначальное образованіе, онъ быль нъкоторое время учителемъ; но въ 1808 году бросилъ евои мирныя занятія и поступилъ въ австрійскую армію, съ которой совершилъ всъ послъдующіе походы противъ Наполеона. Во время этихъ походовъ были написаны имъ первыя стихотворенія на чешскомъ языкъ. Въ 1812 году Полакъ былъ произведенъ въ офицеры. Въ 1813 году, квартируя съ полкомъ въ Вънъ, онъ

принималь дѣятельное участіе въ изданіи «Чешскаго Литературнаго Листка», въ которомъ номъщаль свои стихи. Въ 1815 году онъ, въ свитъ фельдмаршаль - лейтенанта барона Коллера, отправилен въ Италію, гдѣ пробылъ три года. Въ 1819 году, возвратившись съ Коллеромъ въ Чехію, онъ издаль свою большую поэму «Величіе Природы», которая, въ свое время, произвела сильное впечатлъніе на читающую публику и потомъ долго считалась лучшимъ произведеніемъ чешской поэзіп. Вносл'ядствіц онь быль еще разъ командированъ въ Италію, а въ 1827 году назначенъ преподавателемъ чешскаго языка въ военной академін въ Вѣнѣ, Въ 1830 году Полакт оставиль академію и снова поступиль въ строевую службу и дослужился до чина генераль-майора. Затемъ, въ 1849 году онъ вышелъ въ отставку и умеръ въ 1856 году. Заслуги его въ дёлё возрожденія чешской литературы — несомнѣнны; что же касается упомянутой нами поэмы «Величіе Природы», то ее можно смело назвать первымъ чешскимъ стихотворнымъ произведеніемъ, отличающимся дъйствительнымъ художественнымъ творчествомъ. Изъ прозаическихъ сочиненій Полака можно указать на «Путешествіе въ Италію». Собраніе его сочиненій напечатано въ Прагъ, въ 1862 году, въ двухъ томахъ. P. C. W. T. M. M. M.

#### соловьиная пъснь подъ вечеръ.

Утихли въ небесахъ громовые раскаты — Долины и леса спокойствиемъ объяты; Какъ на красавицу, на алую зарю Съ порога моего я весело смотрю И лирой, никому невъдомой и скромной, Ее привътствую и славлю весперъ томный. Ряды косцовъ идутъ сбирать съ луговъ дары: Ложатся подъ косой пушистые ковры, А дёвы, утонувъ въ тёхъ злакахъ по колёно, Благоуханное сгребають въ конны сфно. О, сладкій нізги чась! Півца живишь ты вновь И согрѣваешь въ немъ остынувшую кровь: Она кинить опять и сердце быется шибко. Ты ангель кротости: твой взорь, твоя улыбка О буряхъ жизнепныхъ велятъ мнѣ позабыть И, словно юношъ, и чувствовать, и жить... Межъ-тъмъ багровый шаръ потухшаго свътила Къ закату клонится; долины тьма покрыла, Лишь гордые верхи остроконечныхъ горъ Еще озарены, еще пленяють взоръ Своими розами; несется шаловливый

Оттоль вытерокъ, колыша спящей нивой; Колосья въ темнотѣ, качаяся, шумятъ; Последнимъ золотомъ одеть еще закать, Но мигь - и длинныя кругомъ спустились тени: Все погрузилось въ мракъ. На горныя ступени Восходить ночи царь, въ коронѣ золотой: Коснувшись ихъ вершинъ сверкающей пятой, Потекъ онъ по небу; на землю сыплеть злато; Все озарилось вновь съ востока до заката, Внизу и на холмахъ; но тихи тъ лучи, Иную будять жизнь: слышиви гремять ключи Межь скаль и пропастей, исполнены веселья; Воть быстрый нетопырь изъ темнаго ущелья Какъ молпья выпорхнуль; косцы идуть домой, За ними девушки игривою толпой.... Все тихо. Вдругъ оттоль, гдф сокори и буки Съ спренями сплелись — божественные звуки Рѣкою хлынули, по воздуху текутъ, То лѣсъ пропижутъ весь, то сладостно замрутъ (Знать, новыя пѣвецъ обдумываетъ трели) И воть изъ горлышка топчайшаго свирели Аккорды дивные разсыпаль онь опять, Затьмъ медлительно сталь снова затихать И нъжно перешолъ въ задумчивые топы, Въ уныло-страстные, таинственные стоны -И замеръ. Эхо лишь средь горъ и средь лѣсовъ Раскатамъ пъсепъ тъхъ, тъхъ трелей, голосовъ Далеко вторило. Все будто он вм вло И чудной прерывать гармопін не сміло; Зефиръ - и тотъ затихъ и не дерзалъ дохнуть, Травою, колосомъ, березкой шевельнуть; И даже лиліп, свернувшей злаки пышны, Благоуханія почившія не слышны...

Н. БЕРГЪ.

## В. ГАНКА.

Вячеславъ Ганка, знамешитый чешскій учоный и литераторъ, родился 29 мая (10 іюня) 1791 года въ селеньи Гориневчѣ, Кенигсгрецкаго округа въ Чехіи. Отецъ его былъ простой крестьянинъ, ремесломъ мясникъ, и потому нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ заставлялъ своего пятнадцатилѣтняго сына пасти стадо и помогать работникамъ въ полѣ. Только зимою Ганка ходилъ въ школу, что не мѣшало ему дѣлать большіе успѣхи. Старый «Пѣсенникъ» матери его первый пробудилъ въ немъ понятія о поэзін; страсть къ филологіи развилась въ немъ отъ за-

инсыванія всёхь незнакомыхь словь, какія ему удавалось слышать отъ квартировавшихъ солдать всёхь народностей, составляющихь разношорстую Австрійскую имперію. Боясь, чтобы его сына не завербовали въ солдаты, отецъ Ганки отвезъ его въ Кенигсгрецкую гимназію, потому-что тогда ученики гимназіи были свободны отъ военной службы. Такъ-какъ молодой Ганка быль очень слабъ въ немецкомъ языке, то профессора, по просъбъ старика отца, позволили ему отвъчать уроки по-чешски. Изъ гимназін Ганка перешоль въ Пражскій упиверситеть. Здёсь онъ запимался очень прилежно, быль любимцемъ Добровскаго и окончиль курсь однимь изъ первыхъ. Изъ Праги онъ перебхалъ въ Вфну, для изученія правов'єденія и редактированія двухъ газеть. По возвращенін въ Прагу, онъ издаль свои «Пфсни», которыя были приняты публикою весьма сочувственно. Въ 1817 году, путешествуя по Чехін, онъ совершенно случайно открыль въ Краледворъ знаменитый манускринтъ чешскихъ пфсенъ, возбудившій вниманіе всей Европы и получившій названіе «Краледворской Рукописи». Въ 1818 году основанъ былъ Чешскій Музей и Ганка назначень его библіотекаремъ. Съ этого времени Ганка посвятилъ всего себя Музею и сдёлался живымъ каталогомъ своей библіотеки и самою вірною справкою для каждой паходившейся въ пей книги. Въ 1848 году онъ былъ сдъланъ деканомъ Пражскаго университета и читаль въ немъ лекціп древне-славянской и русской литературы. Кром'в множества напечатанныхъ пмъ учоныхъ статей въ разныхъ чешскихъ повременныхъ издапіяхъ, онъ издаль древне-славянскую, русскую, польскую и чешскую грамматики, «Собраніе древне-чешскихъ литературныхъ памятниковъ», примфчанія къ «Слову о полку Игоревъ», изследованія къ Остромирову евангелію, «Далимилову чешскую хронику», «Изследованіе о евангеліи, служившемъ при коронованіи французскихъ королей», «Жизнь Карла IV» и любопытную книгу Іоаина Гуса «Путь ко спасенію». Последній его трудь о древне-чешскихъ монетахъ, къ сожаленію, только отчасти напечатанъ.

Ганка быль истипный патріоть, но безь малейшаго фанатизма и уважаль миенія каждаго. Даже когда, въ 1848 году, его выбрали въ депутаты, онъ отклониль отъ себя это званіе и приняль только президентство общества «Славянской Липы», которое и сохраниль до распу-



щенія этого общества, съ жаромъ поддерживая все, что могло клониться къ развитію отечественнаго элемента. Ганка умеръ 12 января 1861 года и погребенъ въ Вышеградъ, куда его проводило болье 30,000 его почитателей.

M. F.

Brown or no ugo are orner combiguous

### краледворъ.

Съ вершины славной той горы, Отъглучезарнаго востока, Гдѣ Доброславъ свои шатры Кругомъ раскидывалъ широко;

Гдѣ, вытекая изъ Кариатъ,
Веселія и жизни полны,
Въ Орлицу, словно водопадъ,
Несутся быстрой Лабы волны —

Оттоль примите нашъ привѣтъ И поздравленія живыя, Вы, Чехіи краса и цвѣтъ, Ея бойцы передовые!

Вы какъ святыню сберегли Отъ навожденія чужого Сокровища родной земли, Богатства языка родного,

Когда какимъ-то тяжкимъ сномъ Отягощались наши вѣжды И умирали съ каждимъ днемъ Въ сердцахъ послѣдиія надежды.

Какъ часто вешнею порой Едва поднявшееся жито, Въ долинъ пышной, подъ горой, Лежитъ, перупами убито:

Такъ, словно пластъ, лежали мы, Родная рѣчь въ устахъ пѣмѣла, Лежали средь кромѣшной тьмы — А небо въ молніяхъ гремѣло.

Прошли, умчались безъ слѣдовъ

Тѣ дни для впуковъ Славомила,
Когда велѣніе отцовъ

Единой властью въ краѣ было;

Давноминувшаго краса,
Забыли нынѣ Самопицы,
Что въ нихъ тотъ Само родился,
Отъ чьей карающей десницы

Бѣжалъ стронтивый супостать, Тѣлами поле устилая; Кто Карла смялъ среди Карпать И славу спасъ родного края.

И та пора давно прошла, Намъ приснопамятныя лъта, Когда сосъдкой памъ была Премудрая Елизавета.

На намять ей доныпѣ храмъ
У насъ, съ высокою оградой,
Чело возноситъ къ небесамъ
И сердце намъ живитъ отрадой.

Умолкъ и Ткадлечекъ, что былъ Минувшаго красой и славой; И въщій Неплахъ нашъ почилъ, Бытописатель величавый.

А было прежде и для насъ
Пное, счастливое время:
Звучалъ здъсь бардовъ нашихъ гласъ,
Росло воинственное племя;

И, хваловъ развернувши стягъ,
Оно съ тевтонами боролось —
И подъ его мечами врагъ
Ложился, будто зыбкій колосъ.

Среди равнипъ Высопкихъ стонъ Стоялъ и дрогнули равнины, Когда по нимъ король Оттонъ Погналъ Зигмунтовы дружины.

Тутъ Рокицана впереди
Стремплся яростпою бурей,
А послѣ выбрапъ былъ въ вожди
Отъ цѣлаго парода Юрій.

Оттолѣ гербъ его мы чтимъ, Прославлениый во время оно, И потому теперь падъ пимъ Сілетъ чешская коропа. Здёсь жили Выдра и Бальбинъ, И не одинъ отсюда воинъ И честный вышелъ гражданинъ, Кто присной памяти достоинъ.

Мы даже всё произошли
Изъ поколёнья Доброслава,
Кто былъ для Чешской всей Земли
Въ минувши годы честь и слава.

Отсюда и Добровскій тоть,

Чье имя чтится всёмь народомь
И къ дальнимъ внукамъ перейдетъ —
И онъ, и онъ отсюда родомъ!

Н. Бергъ.

11.

#### ФІАЛКА.

Нѣжная фіалка, Цвѣтикъ мой прелестный, Для чего ты скрыта Въ гущинѣ древесной?

Ты цвътешь въ убранствъ Хоть и небогатомъ, Да за-то полна ты Дивнимъ ароматомъ.

Чуть теплѣе станеть, Чуть пахнёть весною — Цѣлый борь зелёный Напоень тобою.

«Пусть-себѣ я прячусь, Укрываюсь въ чащѣ: Всякихъ ароматовъ Ароматъ мой слаще!

«Въ чащу понемногу Чрезъ холмы и долы Проторять дорогу Мотыльки и пчёлы.

«Проберись лишь въ рощу, А ужь въ самой рощѣ Отыскать фіалку Ничего нѣтъ проще.»

Н. БЕРГЪ.

111.

#### ОЖИДАНІЕ.

Тихо, тихо все вокругъ, Опустилась ночь; Приходи, мой милый другъ, Сонъ откинувъ прочь!

Выплываетъ надъ рѣкой Ясная луна... Страстной полонъ я тоской, Въ мысляхъ ты одна.

И терзаясь, и любя, Жду я... все молчить... Лишь гитары въ честь тебя Стройный гимнъ звучить.

Тщетно взоръ произаетъ тьму, Гдѣ жь ты? приходи! Крѣпко я тебя прижму Къ пламенной груди!

Ты одна — и нътъ другой У меня мечты! Что же, ангелъ дорогой, Что же медлишь ты?

Н. БЕРГЪ.

IV.

севъ.

Породила меня Моя матушка, Породила меня Въ красный вешній день—

Въ красный вешній день, Въ зеленомъ саду— Въ зеленомъ саду, Между розами—

Между розами Полноцвѣтными. Говорила мнѣ Мон матушка:

«Кабы знала я, Мое дитятко, Что ты выростешь Чехомъ доблестнымъ:

Обвила бъ тебя, Обернула бъ я Въ розы алыя, Благовонныя!

Кабы знала я, Мое дитятко, Что ты выростешь Злымъ измѣнникомъ:

Обвила бъ тебя Я рогожею — И въ колючіе Тёрны бросила!»

Н. Бергъ.

٧.

#### цвъты.

Видны разные цвѣтки Середи поляны: Розы, маки, васильки, Ландыши, тюльпаны;

И на темной зелени Будто сиѣтъ бѣлѣя, Укрывается въ тѣни Бѣлая лилея.

Я весь день бродить готовъ Посрединѣ луга; Но милѣй мнѣ всѣхъ цвѣтовъ Ты, моя подруга!

Ты, лилея всёхъ лилей,

Ты — живая роза!

Пусть цвёты среди полей

Сгибнуть оть мороза,

Пусть померкнетъ все вокругъ, Съ солнцемъ и луною, Лишь бы ты, мой милый другъ, Ты была со мною—

Восхитительна точь-въ-точь Какъ теперь, сегодня:

Яснымъ днемъ была бъ мий почь, Раемъ — преисподня!

Н. Бергъ.

VI.

#### ЛАБА.

Ты куда, скажи мив, Лаба, Лаба тихая плывёшь? Про кого свои ты пвсни, Мой соловушко, поёшь?

Про кого поёть ты пѣсни Въ темной рощѣ и въ лѣсу? Распѣвалъ и я, бывало, Про нее, мою красу!

Да недолго безиятежно Дни катилися мои, Что у Лабы серебристой Тиховодныя струи:

Разлучили вдругъ со мною Сердце — милую мою — Съ-той-поры я, сиротина, Звонкихъ пъсенъ пе пою.

Ты куда жь, скажи мнѣ, Лаба, Лаба тихая плывёшь? Про кого свои ты пѣсни, Мой соловушко, поёшь?

Н. Бергъ.

VII.

очи.

Очи, полныя огня,
Вы — мон мучители!
Для чего вы у меня
Миръ души похитили?

Веселюсь ли я съ толной,
Въ степи ли безлюдныя
Унесусь — и вы за мной,
Пламенныя, чудныя!

Всякій день и всякій част, Днемъ и въ ночь угрюмую, Только знаю, что про васъ Думушку я думаю!

Очи, полныя огня, Вы -- мон мучители! Для чего вы у меня Миръ души похитили?

Н. Бергъ.

#### И. КОЛЛАРЪ. 1 1852/ WAR

Иванъ Колларъ, самый знаменитый изъ чешскихъ поэтовъ и едва ли не самый горячій панслависть во всемь славянстве, родился въ 1793 году, въ Словацкой Земльм Онь уже въ ранней молодости обнаруживаль страстное влечение ко всему народному: изучаль народную поэзію, собираль словацкія и чешскія песни, записываль старинныя предапья и нословицы. Окончивъ съ полнымъ успъхомъ курсъ философскихъ и богословскихъ наукъ въ Бреславскомъ университетъ, онъ отправился въ Іену, и въ 1817 году, какъ іенскій студенть, приняль участіе въ знаменитомъ вартбургскомъ праздникъ, гдъ юная Германія заявила фантастическимъ ауто-да-фе свою ненависть къ реакціи и обскурантизму. Надо думать, что это настроеніе, господствовавшее тогда въ немецкой молодежи вообще и въ Іенскомъ университеть въ особенности, имъло сильное вліяніе на складъ патріотическихъ тенденцій Коллара. Они вызывались въ немъ и другими ббстоятельствами: Здёсь, на берегахъ Сали и Эльбы, обитали когда-то полабскіе славяне — п это историческое воспоминание возбудило въ Колларъ національное чувство, которое вскоръ соединилось съ нѣжнымъ чувствомъ къ Вильгельминь Шмидть, дочери ивмецкаго евангелическаго пастора, происходившаго отъ славянскихъ предковъ: Это двойное чувство дало содержаніе всей поэзін Коллара, въ которой онъ изливаетъ свои личныя радости и печали, воспъваетъ прошедшее и настоящее славянскаго міра и предсказываеть великую его будущность. Колларъ издалъ свое произведение подъ именемъ «Дочери Славы», подъ которой понимались и Син возлюбленная Мина и великое славянское отечество. «Дочь Славы» написана звучными и часто истинно-поэтическими сонетами, которыхъ насчитывается болье шести-соть, и вышло въ свыть

шестью выпусками въ 1821, 4824, 1832, 1845, 1852 и 1862 годахъ. Въ содержаніи «Дочери Славы» выразилась вся заду<del>шевность</del> панславистскаго направленія: это были или патріотическія элегін, вызванныя воспоминаніемъ о прежней славъ славянского отечества, или призывы братій къ единодушію, или обличеніе отступниковъ. Поэтическая діятельность Коллара ограничилась одной этой поэмой, такъ-какъ нфсколько пеболь-

шихъ стихотвореній иного содержанія, написанныя имъ въ молодости и не имъющія литера-

турнаго достоинства, не могуть идти въ расчотъ.

По возвращении изъ Існы въ Пешть, гдв нолучиль мъсто евангелического проповъдника, Колларъ принялся за сочинение проповедей, а также занимался славянской стариной и народной поэзіей. Затымь, опъ совершиль посколько путешествій для изученія остатковъ славянской древности въ Германіи, Италіп и Швейцаріи. Результатомъ этихъ пофздокъ былъ целый рядъ сочиненій по части этнографіи, именно: «Народныя пѣсни словаковъ въ Венгріи» (2 т., 1834—1835), «Изследование о происхождении, имени и древностяхъ славянъ» (1839); «Путешествіе» (1843), «Славянская Старо-Цталія» (1852) и другія. Когда начался венгерскій вопросъ, тяжело упавній на словаковъ, Колларъ горячо защищаль своихъ соотечественниковъ, но при началъ революціи удалился въ Вфну, гдф получилъ славянскую канедру въ университетв. Сете

- Чтобы заключить изложение литературной деятельности Коллара, мы должны упомянуть еще объ одномъ произведений его, которое въ свое время оставило сильное впечатление въ умахъ славянской публики. Мы говоримь о его нъмецкой брошюра: «О литературной взаимности между различными племенами и наръчіями славянскаго народа». Основная мысль бронюры заключается въ томъ, что славяне, не смотря на свои силы и способности, далеко отстали въ наукъ, искусствъ и литературъ отъ остальныхъ народовъ западной Европы и что причина этого печальпаго факта заключается въ раздробленіи и педостаткъ единства, и потому для утвержденія свонжь народныхъ стремленій славяне должны соединиться въ литературной взапиности. «Въ наше время» — говорить онь — «пе достаточно быть хорошимъ русскимъ, горячимъ полякомъ, совершеннымъ сербомъ, учонымъ чехомъ, и только псключительно, хотя бы и хорошо, говорить по русски, по польски, по сербски, по чешски. Уже

прошли односторонніе дітскіе годы славянскаго народа; духъ нынфшняго славянства налагаеть на насъ другую высшую обязанность, а именно: считать всёхъ славянъ братьями одной великой семьи и создавать великую всеславянскую литературу». Какъ на средство для достиженія такого результата, Колларъ указываеть на взаимное изучение славянскихъ нарфчій: онъ объясняеть, какая опасность грозить славянству оть его раздъленія и какъ необходимо духовное общение литературъ для выполнения исторической задачи славянского племени - вести далъе цивилизацію и просвъщеніе послъ германскихъ и романскихъ народовъ, которые должны теперь, уступить свое мёсто повому, свёжему народу. Брошюра имѣла огромный усиѣхъ, и о взаимности заговорили во всемъ славянскомъ мірф.

Колларъ скончался въ 1852 году. Полное собраніе его сочиненій въ четырехъ томахъ вышло въ Прагѣ въ 1862—63 годахъ. Въ нихъ напечатана и любопытная его автобіографія, обнимающая, къ сожалѣнію, только время его молодости.

изъ поэмы «дочь славы».

4

#### вступленів.

Здёсь предо мною земля знаменитаго нашего рода. Въ оные дни колибель, пын' могила его.

Слёзы роняя, гляжу: что ни шагь, то священное мьсто!

Стой, сынъ Татры! горъ взоры свои подыми, Иликъ еему преклонись величавому, старому дубу,

Съ конмъ доселъ свой споръ лютое время ведетъ. Но лютъй и ужасиъе тотъ, кто подъ скипетръ желъзный,

Славія, выю твою, зависти полонъ, согнулъ. Яростной брани подобенъ, свиржной грозви пожару Тотъ, кто противу своихъ местью и злобой кипитъ. Гдв ты, минувшее время? какъ почь позади распростерлась!

Слава, какъ дымъ, унеслась; образъ позора я зрю.

Вилоть от пзифичивой Лабы до пажитей Вислы коварной,

Сътихихъ Дуная бреговъ къ Балтики шумнымъ валамъ

Несся когда-то языкъ сладкозвучный, богатый и дивный,

Слово могучихъ славянъ - нынъ умолкло оно!

Кто жь совершиль святотатство, грабсжь, воиющій па небо?

Кто въ пародъ одномъ сонмы людей оскорбилъ? Скройся, бъги отъ стыда кровожадное племя тевтоновъ:

Ты совершило набѣгъ, про̀лило чистую кровь! Тотъ, кто свободы достоинъ—и въ чуждыхъ оцѣнитъ свободу;

Цѣпи кующій рабамъ— самъ есть певольникъ п рабъ.

Гдъ вы, любезные роды славянъ, въ семъ краю обитавшихъ?

Мирныхъ сорабовъ семья? вильцевъ могучая вътвь?

Гдѣ оботритовъ потомки? гдѣ виуки вопиственныхъ укровъ?

Тщетно ихъ ищетъ мой взоръ: въ Славін нѣту славянъ!

Дубъ, уцёлёвшій отъ-времени храмъ ихъ, гдё жертвы сжигали

Давнимъ они божествамъ, нынѣ повѣдай ты мнѣ: Гдѣ эти скрылись народы? Гдѣ грады ихъ, села и вѣси?

Кто на полуночи здёсь первую жизнь возбудиль? Бъдной Европъ одни ладіи принесли съ парусами, Дабы богатства свои за море слала она;

Звонкій металлъпаъ землидобывать научили другіе, Больше на почесть богамъ, нежели алчнымъ въ корысть;

Третын, измысливши илугъ, взбороздили имъ землю— и выросъ

Колосъ на ней золотой, житомъ одёлись иоля. Липы, священное древо славянъ, насаждалися ими Подлё дорогъ и стезей, чтобъ разстилалася тёнь. Старцы учили дѣтей созидать города и деревни, Жоны учились отъ жонъ тонкое ткать полотно. Гдё жь ты, учитель-народъ, и какую ты мзду за науку

Въ этихъ странахъ получилъ? Злобно твой попрапъ въпецъ!

Точно, какъ хищныя пчелы, въ чужой перебравшися улей,

Матку и дътокъ съкутъ простнымъ жаломъ своимъ,

Такъ и въ предѣлы славянъ чужеземные вторглись владыки:

Тяжкія цёни на нихълютый сосёдъ наложиль. Гдё среди рощей зеленыхъ веселая пёла славянка,

Нынѣ безмолвіе тамъ: пѣсень никто не поёть! Гдѣ возвышались чертоги гремящаго бога-Перупа, Чуждая сволочь теперь ставитъ хлѣва для коровъ Между разбитыми пышными сводами; тамъ, гдѣ Аркона

Въ прежніе годы цвѣла, Ретры блистало чело, Бродитъ суровый пришлецъ, попираетъ святые останки

Дерзкой стопою; гнѣздо всякая гадина вьёть. Славін сына, пришедшаго къ братіямъ въ оныя страны,

Часто чуждается брать, радостныхь рукь не простреть;

Чуждая ръчь поражаеть его; онъ глядить и не върптъ

Собственным в в в рамь: предъним в истый стопты славянинь.

Только изъустъ унего неславянская рфчь вылетаеть Ибо особый дала Славія дфтямъ своимъ

Обликъ: ни мѣсто, ни время его не изгладятъ во-вѣки! Такъ двѣрѣки, съединясь, вмѣстѣ порою бѣгутъ, Послѣ, разбившися врознь, опять два пути избираютъ,

Каждая къ морю свои пѣнныя волны несетъ. Точно такая жь борьба истомила и братніе роды: Бывши когда-то одно, врознь племена разошлись. Часто отступники-дѣти поносять родимую матерь; Часто лобзають они мачихи яростный бичъ.

Такть въ благодатныя страны Эллады проникли османы,

На величавый Олимпъ дерзкій бупчукъ вознеся; Такъ европеецъ корыстный разрушиль два міра индійцевъ,

Земли похитивъ у пихъ, доблесть, свободу и рѣчь. Тъмы поколѣній исчезли; низвергнуты храмы и боги;

Лишь неизмѣнно во-вѣкъ царство природыодной. Рѣки, лѣса, города сохранили славянское имя:

Только въ нихъ тѣло славянъ, духа жь славян-

Кто же придеть и могилы отъ въщей разбудить дремоты?

Гдѣ онъ, славянскихъ племенъ истый властитель и вождь?

Кто намъ укажетъ священное мѣсто, на коемъ издревле

Кровь за народъ проливалъ доблестный мужъ Милидухъ?

Кто въ честь героя воздвигнетъ тамъ памятникъ? Гдѣ, охранявшій

Прежнихъ временъ простоту, гдѣ онъ, воинственный Крукъ? Онъ, къ славянскимъ дружинамъ взывавшій въ бою по славянски?

Гдѣ Боеславъ удалой? Горе! пхъ болѣе нѣтъ! Можетъ, порой ненарокомъ ломаетъ геройскія кости

Плугъ селянина; встаютъ тъни бойцовъ изъ мо-

Грозпо взывая къ судьбѣ. О, холодно черствое сердце

Путника, если онъ тутъ горькой слезы не прольеть,

Словно надъ прахомъ возлюбленной! Смолкни, однако, и стихни,

Тяжкая скорбь, устремя очи пытливыя въ даль! Полно печалиться намъ и несчастья оплакивать

Станемъ бодрѣе глядѣть, силы прибудетъ у насъ! Слёзы плода не дадутъ, но десница могучая можетъ

Все, трудясь, измѣнить: злое направить къ добру. Если народъ заблудился, такъ міръ не собъётся съ дороги;

Часто ошибки однихъ служатъ на помощь другимъ.

Время цѣлитель всего и, рано ли, поздно ли, правда Яркимъ свѣтиломъ взойдетъ, насъ и другихъ озаритъ.

To, что пожрала въковъ безпощадныхъ несытая бездна,

Можетъ, по волѣ небесъ, мигомъ воскреснуть и жить!

Н. Бергъ.

пъснь і, сонвты 1-7.

Тамъ, гдѣ бѣжитъ излучистая Сала Широкою долиной, межь цвѣтовъ, Гдѣ Милидуха слава увѣнчала— Тамъ нѣкогда собрался сонмъ боговъ

Держать совѣть: зане возопіяла Къ нимъ Славія съ цвѣтущихъ береговъ И небеса благія умоляла О помощи противъ своихъ враговъ—

Задумались, толкуя о паградѣ... Вдругъ Милко тихо молвиль что-то Ладѣ — И передъ ними въ блескѣ и красѣ Явплась свётозарная дёвица, Всёхъ жонъ земныхъ црекрасная царица — И даже боги изумплись всё.

Иной, пожалуй, бросить взглядь пебрежный На вась, сонеты милые мои, Какъ на гетерь, за-то что, страсти нѣжной Не внемля, танцовать съ нимъ не пошли.

Коль стихь въ тебѣ огонь поры мятежной И побълъли волосы твои — Любовь передъ красотками таи: Нейдетъ веснъ уборъ полночи снъжной!

Но кто безъ предразсудковъ подойдетъ И просто къ вамъ, о милые сопеты, И къ пляскъ васъ славянской позоветъ —

Тому цвѣты, гирлянды и букеты, Тому рукопожатья и обѣты, Того зовите сами въ хороводъ!

Съпзмала свыкся съ жизнью я простою И, отъ соблазновъ ускользнуть успѣвъ, Боролся я съ житейской суетою, Съ тщеславьемъ, съ честолюбіємъ, какъ левъ;

Сіянье злата праздною мечтою Считаль, а игры мой будили гнѣвъ; Но прелесть бѣлокурыхъ жонъ и дѣвъ, Блистающихъ полуночной красою,

Я началь рано чувствовать вполнѣ И первыя отсель узналь тревоги. Инымь вь громахь, вь горащей купинѣ,

Въ пророческихъ видѣніяхъ во снѣ Являлись силы высшія, а мнѣ Красою жонъ съ небесъ вѣщали боги.

О скромность! всё въ ней доблести слиты! Она въ семъ свётё высшая есть сила; А взглядъ, въ которомъ кротость опочила, Есть выраженье высшей красоты: Воздвигни ей престоль лишь, сердце, ты — Она бы рай вездё распространила; Дай ей уста — о, этими усты Всёхъ риторовъ она бы разгромила!

Гдѣ свѣтишь нынѣ, кроткая звѣзда? И — полно — существуешь ли ты въ мірѣ? Иль не была ты смертной никогда

И съ неба не сходила къ намъ сюда? Нътъ! здъсь она! Гремите ей на лиръ, Моей обътованной навсегда!

Есть липа за широкою долиной, Богъ-въсть какія помнить времена, Давнымъ-давно стоить какъ-есть одна, Шумя своею темною вершиной:

Меня тамъ зрѣла каждая весна; Туда, туда съ моей тоской-кручнной И съ радостью — чѣмъ грудь была полна — Бѣжалъ я утромъ, хоть на мигъ единой;

И разъ, упавъ въ священныя кусты, Молился такъ: «о, лича! если бъ ты Покрыла наши скорби вѣчной тьмою!»

Вдругъ зашептали горніе листы, Потрясся стволь— и, въ блескѣ красоты, Дочь Славы появилась предо мною!

Идти ли мнѣ въ широкій этотъ свѣтъ, Или сидѣть? Кто дастъ на то отвѣтъ? Кто разрѣшитъ тревожныя сомнѣнья? Проложитъ путь, укажетъ вѣрный слѣдъ?

Блеснулъ передо мною дпвный свѣтъ — И я позналъ отрадныя мученья; Какой-то гость, кому названья нѣтъ, Ниспосылаетъ сердцу откровенья;

И вотъ — то веселъ я, то слёзы лью, То молчаливъ, то преданъ разговорамъ, Играю безмятежно и пою.

Терпънье, други! Вы жь, съмертвящимъ взоромъ, Повремените съ грознымъ приговоромъ, Оставъте грусть миъ сладкую мою!

Торжественно колокола святые Звучать; спішить на праздникь все село; Красавицы, вінками увитые, Идуть во храмь; сілеть ихь чело.

Вотъ и меня туда же повлекло; Вмѣшался я въ толим людей густыя, Не вѣдая, что Милко, какъ на зло, Еще сильнѣе въ цѣий зо́лотыя

Меня скусть. Едва вступиль во храмь — И вижу я: кольнопреклоненный, Въ одеждь бълой, нъкій ангель тамь

Молитвенно къ Зиждителю вселенной Стремится, взоръ подпявши къ небесамъ: Ахъ! это онъ былъ, образъ незабвенный!...

Н. БЕРГЪ.

3.

пъснь II, сонеты 137—142).

Краса всего полуночнаго края, Мать Руси всей, и сердце, и глава, Стоитъ золотоверхая Москва, Крестами храмовъ блеща и играя.

Вдругъ занялася пламенемъ она; Реветъ пожаръ отъ края и до края, Дома, чертоги, хаты пожирая— И запылалъ дворецъ Ростоичина...

Погибли созиданія стольтій!... Скажи, зачьмь ты свыточь сей зажгла? «Чтобы ясньй вселенная прочла

Исторію мою при этомъ свѣтѣ И зпала бъ, чѣмъ для Руси я была И каковы мои родныя дѣти!»

Славяне! Сладкій, благородный звукъ! Но вмѣстѣ слышно горькое въ немъ горе, Пучина искушеній, бѣдъ и мукъ, Горючихъ слёзъ клокочущее море.

Ураль и Татры! здёсь палящій Югъ, Тамь лютый Сёверь въ ледяномь уборё; Чего тамъ нѣтъ, какихъ богатствъ вокругъ! Живемъ-себъ широко на-просторъ...

Но тяжко дался этотъ намъ просторъ! Другимъ на розахъ постлапы постели, И соловьёвъ кругомъ разсыпанъ хоръ;

Намъ, вмѣсто розъ, колючій постланъ тёръ, Не соловьи, а вѣчный слышенъ споръ И бранныя свиръпствуютъ мятели...

Отъ скалъ Аоона вилоть до поморянъ, Отъ Песья поля до поля Косова, Отъ козаковъ къ землямъ дубровничанъ, Оттоль до града гордаго Петрова,

Отъ Балтики къ полудню до Азова, Отъ стънъ Китая до Полярныхъ странъ — Раскинулись владънія славянъ И слышно всъмъ намъ родственное слово.

Уралъ, Влетава, Волга — всѣ края, Вся наша необъятная семья, Обнимемся, раздоры всѣ отбросимъ,

Ни зависти, ни злобы не тая, И станемъ жить, какъ братья и друзья: Мы всѣ одно святое имя носимъ!

Все намъ благія дали небеса, Чтобъ стали мы со всей Европой рядомъ; Окиньте только земли наши взглядомъ: Чего тамъ нътъ: обиліе, краса;

Сребро и злато; пышнымъ вартоградомъ Глядитъ нашъ полдень; всюду чудеса; А по веселымъ въсямъ и по градамъ Гремятъ поэтовъ въщихъ голоса:

Высокіе, божественные звуки! И какъ у всѣхъ — плеча̀ у пасъ п руки, И сила есть могучая въ рукахъ;

Лишь дайте намъ согласье да науки — Взойдетъ другое солнце въ небесахъ И все предъ нимъ повергиется во прахъ!

Славяне, братья милые славяне!
Вы любите кровавый споръ да брани —
Скажите миѣ: какой въ тѣхъ браняхъ прокъ?
Возьмемъ отъ кучи угольевъ урокъ:

Въ одну семью съединены заранѣ, Онѣ горять и блещуть на таганѣ И къ верху искры мечутъ въ потолокъ; Но что жь одинъ бы сдѣлалъ уголёкъ?

Соединимся жь вст мы безъ изъятья:
Сербъ, русскій, чехъ, болгаръ, полякъ,
Одинъ къ другому кинемся въ объятья—

Одна хоругвь, одинь да будеть стягь; Забудемь все, что было; будемь братья— И дрогнеть сопротивный врагь!

Не сѣтуйте, что мы живемъ такъ мало, Что племя богатырское дремало До-сей-поры: ударитъ и для насъ Спасенія и пробужденья часъ;

Такое же по нашимъ нивамъ рало Пройдетъ, что всю вселенную взодрало, И прозвучитъ надъ нами тотъ же гласъ, Который ихъ, который старшихъ спасъ —

И какъ они, пойдемъ мы на работу; Покуда же благія небеса Намъ посылають сумракъ и дремоту;

Но вотъ и нашъ востокъ ужь занялся̀ Зарёй, и наша проситъ полоса Возвышеннаго бдѣнія и поту...

Н. БЕРГЪ.

4.

пъснь III, соняты 5, 7 в 110.

Сдается мнѣ: весь родъ славянь — большая Рѣка, что путь величественный свой Хоть медленно, но мощно совершая, Стремится плавно къ цѣли вѣковой;

И на пути громады горы встрычая, Ихъ та ръка обходить стороной, И льётся, въ рай пустыви превращая, Чрезъ города живительной волной.

Другіе жь шумно катятся народы, Какъ вздутыя напоромъ вешнимъ воды; Но сбылъ приливъ — и свётлый, злачный долъ

Трясиной сталь съ упадкомъ волнъ ихъ мутныхъ, Развалинами стали кровы сёлъ, А жители — сбродъ нищихъ безприотныхъ.

О, еслибъ всѣ славяне предо мной Металлами явились: ихъ собранье Я бъ сплавилъ, слилъ — и въ статуѣ одной Великое бъ представилъ изваянье!

И русскій бы узрёдся головой, А туловищемъ — ляхъ при томъ сліяньё; Изъ чеховъ вышли бъ руки, складъ плечной, Изъ сербовъ ноги: крёпкое стоянье!

Меньшія же всѣ отрасли славянъ Пошли бы въ одѣянье, въ складки, въ тѣни, Въ оружіе: воздвигся бъ великанъ—

И вся Европа, преклопивъ колѣни, Взирала бы! А онъ — превыше тучъ — Міръ попираль бы, грозенъ и могучъ!

Чрезъ сотию лѣтъ, о братья, что-то будетъ Изъ насъ, славянъ? Что будетъ въ свой черёдъ Съ Европою? Въ нашъ токъ воды прибудетъ — И жизнь славянъ не весь ли міръ зальётъ?

И нашъ языкъ, что нынѣ лживо судитъ Нѣмецкій судъ и рабскимъ вкривь зоветъ, Изъ устъ враговъ заслышится, разбудитъ Дворцовъ ихъ эхо — и гудѣть пойдетъ!

Славянскимъ русломъ знаніе польётся, И въ моду бытъ славянскій весь вполнѣ Надъ Сеною и Лабою введётся...

О, лучше бы тогда родиться мив И вольной жизни плыть по океану! Но — я тогда еще изъ гроба встану!

В. Бепедиктовъ.

## П. ШАФАРИКЪ.

Павель Іоспфъ Шафарикъ, знаменитъйшій изъ чешскихъ учопыхъ, родился 28-го апреля (10-го мая) 1795 года въ небольшой горной перевнъ въ верхней Венгріп, гдь отецъ его, родомъ словакъ, былъ евангелическимъ проповъдникомъ. До одиннадцати летъ молодой Шафарикъ не оставляль родительского дома, упражняясь въ чтеніи и письмі и пріобрітая первоначальныя знанья подъ руководствомъ отца. Въ 1805 году онъ былъ отданъ въ Разнавскую гимназію, по окончаніи курса въ которой быль переведень въ 1810 году въ одинъ евангелическій лицей въ верхней Венгрін, въ которомъ пробыль пять льть. Здесь-то совершенно случайно попалась ему въ руки статья Іосифа Юнгмана «О языкъ чешскомъ», напечатанная въ «Гласнинѣ» на 1803 годъ и написанная очень горячо. Статья эта сильно подъйствовала на Шафарика и, такъ сказать, решила его участь. Онъ ревностно принялся за изученіе славянской народности, и пермь плодомь этого изученія была его поэтическая попытка — «Tatranská Müza s lyrou Slovanskou». Вслъдъ за выходомъ въ свътъ названной книжки, напечатанной въ 1814 году, т. е. еще во время пребыванія его въ лицев, стихотворенія Шафарика стали появляться въ журнадахъ и многія изънихъбыли замічены публикою. Окончивъ курсъ въ лицей, Шафарикъ отправился, въ 1815 году, въ Генскій университеть, гдѣ пробылъ четыре года. Здѣсь, кромѣ обязательныхъ для него лекцій богословскихъ, онъ ревностно посъщаль лекцін филологін, исторіи и философіи. По выслушанін полнаго курса, Шафарикъ былъ удостоенъ, въ 1819 году, степени доктора философіи. Но и туть, не смотря на всю обширность своихъ занятій, Шафарикъ находиль время для служенія славянскимь музамь. Во время своего пребыванія въ Іень, онъ перевель «Облака» Аристофана и «Марію Стюарть» Шиллера. Но съ выходомъ изъ университета Шафарикъ окончательно распростился съ поэзіей и отдался исключительно учонымъ занятіемъ. Въ 1819 году Шафарикъ былъ приглашонъ въ Новый-Садъ, для занятія міста профессора и директора вновь открытой тамъ гимназіи. Эту должность занималь онъ до 1833 года. Затъмъ, онъ переселился въ Прагу, гдв съ 1842 года и до смерти оставался при университетской библіотекъ. Уже въ Новомъ-Садъ обнаружилъ Шафарикъ

пеобыкновенную даятельность изученія, которое обратилось на славянскій мірь, его прошедшее п настоящее. Въ 1826 году онъ издалъ свою «Всеславянскую исторію литературы»; затімь, вь 1828 году следуеть кинга «О происхожденіи славянъ», въ 1833, — книга «О сербскомъ языкъ», бросившая новый свъть па исторію славянскихъ нарфчій; въ 1837 онъ издаль свое знаменитейшее произведение: «Славянския древности», которое остается до-сихъ-норъ исходной точкой всёхъ трудовъ по изученію древпей славянской исторін; въ 1840 онъ, вийстй съ Палацкимъ, сдѣлаль образцовое изданіе «Древнѣйшихъ памятниковъ чешскаго языка»; въ 1842 издалъ новый нанславистскій трудь — «Этнографія славянскихъ илеменъ»; въ 1845 «Грамматику древне-чешскаго языка»; наконецъ въ последние годы — «Памятники южно-славянской письменности», «Памятники письменности глаголиче. ской», и т. д. Все это - произведенія первостепенной важности. Шафарикъ умеръ 14-го (26-го) іюня 1861 года.

#### COHETЪ.

Плыветь луна въ лазурномъ океанѣ, Средь хора лучезарнаго свѣтилъ, Какъ нѣкій царь въ своемъ военномъ станѣ, Какъ свѣтлый предводитель горнихъ силъ.

Почіеть лѣсъ въ серебряномъ туманѣ И быстрый ключъ свой бѣгъ остановилъ; Морозами окованный заранѣ, Онъ не бѣжитъ — дыханье притаилъ.

Какъ тихо все и въ небесахъ и въ полъ! Душа моя возносится горѣ — Готовъ огонь святой на алтарѣ...

Но взоръ поэта никнетъ по-неволъ: Кого любилъ — ея ужь нъту болъ: Какъ звъздочка погасла на заръ...

Н. БЕРГЪ.

# Ф. ПАЛАЦКІЙ.

Францъ Палацкій, знаменитый исторіографъ чешскаго королевства и отецъ новъйшей чешской исторіи, родился 2-го (14-го) іюня 1798 года въ

деревит Годславицахъ, Преровскаго округа на Моравъ. Окончивъ курсъ ученія въ Пресбургскомъ лицев и въ Венскомъ университетв, онъ издаль «Начатки чешской просодіи» — сочиненіе. предсказавшее вь немъ замінательнаго учонаго. Поселившись съ 1823 года въ Прагв, опъ употребиль всё свои усилія на то, чтобы убёдить своихъ соотечественииковъ въ возможности воскресить чешскую народность. Усилія его уввниались усивхомъ и Палацкій приняль редакцію журнала, основаннаго при Чешскомъ Музев, въ которомъ сталъ проводить свои взгляды. Вийстй съ тимъ онъ усердно изучалъ источники, разбросанные въ чешскихъ архивахъ и европейскихъ библіотекахъ Берлина, Мюнхена, Дрездена, Вѣны, Рима и другихъ. Историческія изследованія и монографіи, которыя онъ сталь помѣщать въ своемъ журналѣ, доставили ему вскорѣ громкую извѣстность — и онъ былъ облеченъ въ званіе чешскаго исторіографа, съ жалованіемъ въ 1000 гульденовъ — званіе, которое остается за нимъ до-сихъ-поръ. Литературная двятельность Палацкаго пачалась очень рано: въ 1828 году онъ издалъ «Старыя чешскія лѣтоппси», въ 1830-замѣчательное изслѣдованіе, подъ заглавіемъ: «Оцёнка древне-чешскихъ историческихъ писателей»; въ 1836 году появилось начало его обширной и знаменитой «Исторін чешскаго народа» — сначала на немецкомъ, нотомъ на чешскомъ языкъ — которую онъ продолжаеть до-сихъ-поръ. Кром того, съ 1840 по 1844 годъ опъ издавалъ «Чешскій Архивъ», куз вошло множество любопытныхъ историческихъ матеріаловъ, извлеченныхъ изъ чешскихъ и пностранныхъ архивовъ. Въ 1848 году Палацкій выступиль на политическое поприще, и быль самымъ вліятельнымъ представителемъ національной партін, которая настапвала на федераціи, направленной противъ нѣмецкихъ стремленій включить Чехію въ германское единство и противъ вънской централизаціи. Отказъ участвовать въ заседаніяхъ франкфуртского сейма навлекъ на Палацкаго вражду немецкой партін, которая озлобилась даже до того, что готовила ему насильственную смерть отъ руки наемнаго убійцы. Не смотря на всеобщее раздражение, австрійское правительство два раза предлагало Палацкому мѣсто министра просвѣщенія, но опъ каждый разъ отказывался, расходясь въ воззрѣніяхъ съ остальными членами министерства. Копецъ революцін удалиль Палацкаго съ политическаго

ноприща, на которомъ онъ действовалъ какъ членъ венскаго и кромержицкаго сеймовъ: новая конституція опять дала ему місто въ верхней вънской налать. Важньйшій литературный труль Палацкаго есть его «Исторія чешскаго народа», доведенная теперь, послё пёсколькихъ томовъ, до XVI столътія и которую онъ ведеть паралельно на немецкомъ и чешскомъ языкахъ. Книга Палацкаго паписана по всёмъ требованіямъ исторической критики, на основании общирнаго изученія источниковъ, и имъеть въ глазахъ чеховъ высокое національное значеніе. Что же касается самого изложенія, то оно обличаеть вт. авторѣ значительный литературный талантъ. Въ 1867 году Палацкій, вивств съ другими славянскими гостями, посттиль московскую этпографическую выставку, причемъ встретиль, какъ въ Петербургъ такъ и въ Москвъ, самый радушный пріемъ.

#### гора Радость.

Какъ Славія, владѣющая міромъ, Высоко вознеслась — и океаны У вѣчнаго шумять ея престола И сонмы преклоняются союзниць:

Такъ подымается высоко Радость, Свою главу съдую въ тучахъ кроя, А въ глубинъ земли свои основы, И царствуетъ достойно надъ горами.

Хвала тебѣ, гора! Карпатъ смпренно Склоняется, стопы твои цалуя; Склонились также сонмы горъ Судетскихъ... Цари межь нихъ со славою и мирно!

Когда чело твое мрачится гнѣвомъ — Съ высотъ твоихъ текутъ послушно тучи, Вооружась перунами, и стонетъ Земля внизу отъ края и до края.

О Радость! подыми свою корону, Алтарь славянъ и присной славы память Твой ликъ, смотрящій весело и ясно, Въ сердцахъ славянъ веселье пробуждаетъ.

Давно уже здёсь не дымятся жертвы Племенъ гостыпскихъ и въ священиой роще Не слышатся воззванья къ Радогостю: И храмъ, и жрецъ на-въки опёмъли. Лишь старый дубъ хранить святую тайну И въ души ослабъвшія потомковъ Влагаетъ силы ихъ отцовъ усопшихъ, Подъ тихій говоръ дремлющаго лъса.

Привътъ тебъ отъ грёзт моей весны, Достойная почтенія вершина! Какъ радостно душа къ тебъ стремится! Дай мнъ пріють въ тъни твоей святыни!

Здѣсь изъ живыхъ истоковъ я кочу Славянскія всечасно черпать силы, Чтобъ чистый звукъ моей славянской лиры Въ скалахъ Олимпа гордаго отдался!

Н. БЕРГЪ.

# Ф. Л. ЧЕЛЯКОВСКІЙ.

Францъ Ладиславъ Челяковскій, знаменитойшій изъ чешских поэтовь и восторженный панслависть, родился 23-го февраля (7-го марта) 1799 года въ Страконицахъ. Отецъ его былъ столяръ и смотрель на сына, какъ на своего преемника по ремеслу, хотя тоть не чувствоваль къ нему ни малейшаго призванія. По окончаніи гимназическаго курса, Челяковскій слушаль философію отчасти въ Линць, отчасти въ Прагь, гдв сошолся съ Камаритомъ, Хивленскимъ и Винарицкимъ, прославившимися впоследствіи какъ четские литераторы. Первыми печатными его произведеніями были «Разныя Стихотворенія» и «Славянскія Народныя Пісни», наданныя въ-1822 году. Затемъ последовали переводы: «Листки изъ Прошлаго» Гердера, «Сестры» Гёте и «Дѣва Озера» В. Скотта. Въ 1825 году онъ издаль альманахъ «Денница», а въ 1827 — «Литовскія Народныя Пѣсни». Но настоящая извѣстность Челяковскаго начинается съ 1829 года, когда онъ издаль свой «Отголосокъ Русскихъ Песенъ», въ которомъ ему удалось весьма мастерски передать характеръ русской народной поэзіп. Успѣхъ книги быль чрезвычайный, и чешская критика говорить до-сихъ-поръ, что «если бы Челяковскій не написаль ничего больше, то одинь «Отголосокъ» обезпечиль бы ему мѣсто между первыми поэтами». Его «Отголосокъ» не есть одно подражаніе русскимъ пъснямъ, не ограничивается по-

втореніемъ всёмъ извёстныхъ народныхъ мотивовъ, но умъетъ стать на народно-поэтическую точку зрвнія и приложить ее къ новому содержанію. Такой же трудь совершиль онь и относительно чешской народной поэзін въ «Отголоскѣ Чешскихъ Пѣсенъ», изданныхъ имъ въ 1840 году. Въ томъ же году вышла и его «Столистая Роза», которая, не смотря на свою космополитическую, отвлеченную и даже и сколько скучноватую поэзію, представляеть эпизоды весьма живые и интересные, гдф авторъ обращается къ своей національной д'вйствительности. Въ началъ тридцатыхъ годовъ Челяковскій задумаль-было отправиться въ Россію, въ надеждъ получить тамъ канедру славянскихъ языка и литературы; но дело не устранвалось и онъ, после долгихъ колебаній, остался въ-Чехіи, гдв ему,около этого времени, предложили мъсто адъюнкта при Пражскомъ университетъ, по канедръ чешскаго языка, которую онъ и принялъ. Въ 1834 году ему была ввърена редакція «Пражскихъ Новинъ». Во время польскаго возстанія 1831 года. Челяковскій горячо защищаль сторону русскихъ, но по усмиренін возстанія его мнѣнія измънились - и онъ сталь сочувствовать полякамъ. Эти симпатін перенесь онь и въ свою газету. Вмфшательство русскаго посольства въ Вфнф было причиной, что Челяковскій потеряль и профессуру, и редакторство. Несколько леть после того прожиль онь въ Прагѣ въ большой нуждѣ. Наконецъ, въ 1842 году, его пригласили занять

канедру въ Берлинскомъ университетъ. Здъсь провель онъ около семи лътъ; но въ 1849 году,

вследствіе изменившихся политическихь обстоя-

тельствъ, онъ оставилъ Берлинъ и занялъ ту же каоедру въ Прагъ. Съ этого времени славян-

ская филологія стала исключительнымъ его заня-

тіемь. Лучшимь сочиненіемь его по этой части

считается «Чтеніе о сравнительной славянской

грамматикъ», изданное въ 1852 году, уже по

смерти автора. Начиная съ первыхъ місяцевъ

1852 года, всякаго рода несчастья и непріятно-

сти стали стрясаться на впечатлительную голову

Челяковскаго и сильно пошатнули его здоровье

а внезапная смерть младшаго ребенка и, хотя

давно-ожиданная, но темь не мене тяжолая,

утрата любимой жены, умершей отъ чахотки, по-

вергин его въ глубокую меланхолію: онъ сталь.

гаснуть какъ свъча— и 5-го августа 1852 года, въ 6 часовъ вечера, Чехія потеряла одного изъ

знаменитъйшихъ своихъ сыновъ.

#### великая панихида.

То не градомъ побиты, не дождикомъ, Не ишеница лежить со гречихою: Полегло подъ Москвою, подъ матушкою, Много воинства храбраго русскаго, Много воинства тамъ и французскаго, Преклонясь головой ко сырой земль, Переколотаго, перебитаго, Что мечами, штыками и копьями, Что картечью, гранатами, пулями. Ой, вы дъти единыя матушки! Стороны ли родной вы защитнички, Мы за вашу любовь и за подвиги Панихиду свершили великую, Панихиду, какой не привидано, О какой никогда и не слыхано. Не достало свъчей воску яраго, Не хватило на каждаго ратника, Мы одну вамъ свёчу всёмъ затеплили, Въ храмъ Божьемъ, подъ синимъ подъ куполомъ: Мы зажгли вамъ свъчу — Москву-матушку, Милымъ дътушкамъ на спокой души И на диво, на страхъ — врагу лютому!

Н. БЕРГЪ.

11.

#### узникъ.

Какъ въ Азовъ то было въ славномъ городъ, Что у-моря ин у Азовскаго: Тамъ стоя і тюрьма, темна темница, Въ той темницъ сидъль добрый молодецъ, Доброй молодець - донской козакъ, Атаманъ лихой войска козацкаго. Нѣтъ у молодца друга-товарища, Только есть у него злые недруги, Злые недруги — раны смертельныя; Еще есть у него злой насмфшничекъ, Злой насмъшничекъ — свътёлъ мъсяцъ: Чрезъ окошко онъ круглое, косящетое Все заглядываеть въ тюрьму, усмѣхается, Надъ бъдою козака издъвается. Какъ возговоритъ донской козакъ, Говорить козакь ясну мъсяцу: «Гой ты, гой еси, ясёнъ мѣсяцъ! Что ты такъ надо мною насмъхаешься,

Надъ бъдой моей, невзгодой издъваешься! Кабы плаваль я по Дону по тихому, На байдаркъ моей бълопарусной И взошоль бы, показался ты на небъ, Отразился бы въ водяныхъ струяхъ: Я досталь бы тебя удалымь коньемь, Не копьемъ, такъ стрълами калёными. Я прогналь бы тебя съ неба спняго. Пригвоздиль бы тебя я ко дну реки — И лицо бы твое затуманилось, Помрачилось бы, какъ мое теперь! Ты не сталь бы впередь, мфсяць, тфшиться, Надъ невзгольемъ чужимъ насмѣхатися!» То сказавъ, провъщавши, донской козакъ. Атаманъ лихой войска козацкаго, Обнажиль свои раны глубокія: Потекла изъ нихъ кровь горячая. Преклонился козакъ головой на грудь, Изъ груди душу смёлую выпустиль, Душу смѣлую — козацкую. Туть померкли на небъ звъзды ясныя, Скрылся мфсяцъ за темными тучами, А тѣ тучи дождемь разразилися, Окропили слезами мать сыру землю.

Н. БЕРГЪ.

111.

#### Зим А.

На разсвътъ разъ, въ утро зимнее, Не соколь летель во чистомъ поле --На конъ лихомъ летълъ молодецъ. Онъ съ крутой горы, какъ стрела, летитъ: Отъ копыть коня его върнаго Только пылью снёгь къ облакамъ летить; Изъ ноздрей коня не огонь валить -Изъ ноздрей летять блестки инея. И примчался конь прежде времени На знакомый дворъ, имъ оставленный. Добрый конь заржаль громко, весело, Громкимъ голосомъ гикнулъ молодецъ. Во свътлицъ же красна дъвица У окна стоить у замерзшаго; Не признавши вдругъ коня борзаго, Не признавши вдругъ добра молодца, Но размысливши женскимъ разумомъ, • Про себя она такъ промолвила: «Что за старецъ тамъ, что за дѣдушка На дворѣ у насъ? Какъ отъ старости

Посёдёль его длинный усь и бровь! Какъ бълы его кари длинные!» Снова гикнуль такь добрый молодець, За узду коня привязаль къ кольцу И громчей вскричаль: «Гей, душа моя! Выходи встрѣчать меня, милый другь!» И узнала туть она милаго, И, узпавъ его, къ нему бросплась, Обвилась рукой бёлоснёжною Вокругъ ворота добра молодца... Глядь — съдыхъ кудрей словно не было: Такъ тепло она обняла его; Посмотрелася въ очи милаго — Почернила вдругь и сидая бровь, А къ устамъ его лишь прижалася -Почернель-стемнель богатырскій усъ.

М. Петровскій.

IV

#### всякому свое.

онъ.

Какъ хороша природа! утромъ вставъ, Я пью въ саду благоуханье травъ И слушаю, какъ на деревьяхъ птицы Поютъ привътъ явленію денницы. Межь-тъмъ волшебнымъ зеркаломъ волны Зеленые брега отражены, И лъсъ, п неба утренняго своды... Какъ хорошо мнъ посреди природы!

0 н А.

Да! много есть чудесь: и я, оть сна
Кофейникомъ моимъ пробуждена,
Встаю — и въ нѣгѣ сладкой и пріятной
Глотаю Мокки нектаръ ароматный;
А тутъ несетъ портниха мнѣ нарядъ,
И въ зеркало сиѣшу я бросить взглядъ,
Чтобъ видѣть — все ли въ мѣру и по модѣ...
Да! много есть прекраснаго въ природѣ!

онъ.

Пойдемъ, мой другъ, природы въ пышный храмъ, Пойдемъ бродить по бархатнымъ лугамъ, Гдв розы и лилеи негой дышутъ, Гдв ихъ зефиры сладостно колышутъ, И розанами теми и плющёмъ Себв чело и кудри мы увъёмъ,

Забывъ на мигъ житейскія невзгоды... Пойдемъ, мой другъ, скорѣе въ храмъ природы!

0 н А.

Нъть! лучше, другъ, пойдемъ мы въ магазинъ: Мит тамъ уборъ понравился одинъ; На немъ фіалки, розы и лилеи Мит настоящихъ краше и милъе; Не суждено имъ вовсе увядать, Зефиръ ихъ также будетъ колыхатъ Какъ па бульваръ отправлюсь я порою... Пойдемъ скоръе въ этотъ храмъ съ тобою!

Н. Бергъ.

٧

#### илья волжанинъ.

Ужь покрылась земля ночнымъ сумракомъ, Въ небъ звъздочки загорълися, И съ прогулки домой дъти малыя Къ матерямъ своимъ воротилися; Лишь одно дитя — молодой Илья, Сынъ честпой вдовы, Мароы Андреевны, Не пришоль домой къ своей матери. Залегла тоска въ сердце въщее Молодой вдовы Мареы Андреевны, Знать недоброе сердце ночуяло. Вотъ зоветъ она въ страхъ, въ горести Върныхъ слугъ своихъ и прислужниковъ, И ведеть имъ такую рѣчь: «Ой вы, слуги мои, слуги върные! Вы зажгите свечи воску яраго И подите всв въ разны стороны, И ищите вездъ, и спрошайте у всъхъ, Не видаль ли кто моего Ильи, Моего сынка ненагляднаго. Кто пайдеть его, приведеть ко мив, Тому дамъ въ награду сто рублей, Дамъ въ придачу шубу соболиную. Получивъ приказъ, слуги върные Разошлись поспѣшно по городу; Исходили его изъ конца въ конецъ, Въ поле чистое путь направили, Поперекъ и вдоль его избътали, Въ темный лёсъ пошли - никого не нашли, Лолго кликали — не докликались И домой безъ Ильи воротилися. Вотъ идетъ сама, закручинившись, Молода вдова Мареа Андреевна

Съ двумя слугами по городу, Воздыхаючи, будто пташечка, Будто горянца одинокая; Воть идетъ она горемычная, Изъ воротъ идетъ въ поле чистое, Переходитъ его до большой рѣки, До широкой рѣки Волги-матушки, На крутомъ берегу становится, Сама изачетъ — разливается.

Не цвъточекъ бълъетъ подъ кустикомъ: То сорочка лежить нолотняная, Та ль сорочка ея сына милаго. Какъ возговоритъ Мареа Андреевна, Горючьми слезами обливаяся: «Ты дитя мое безталанное, Мое дитятко пенаглядное! Не всегда ли я, мое дитятко, Зарвкала тебв крвико на крвико: Не ходи ты, дитя, къ Волгъ-ръкъ, Не купайся въ ней — унесеть тебя, Унесеть тебя на дно къ себъ, Вѣдь завистлива Волга-матушка: Не родилось у ней молодцовъ-сыновей, А родились у ней только дочери, Одит дочери — волны быстрыя, Вотъ и крадетъ она чужихъ сыновей, Выдаеть за нихъ своихъ дочерей, Сердце матери горемъ сокрушаючи!»

Да не слышить, не видить молодой Илья, Какъ тоскуетъ мать его родимая, Горемычная вдова Марфа Андреевна. Онъ гуляеть себѣ веселёхонекъ Подъ рекой внизу, подъ зеленой волной, Въ золотомъ дворцѣ Волги-матушки. Онъ смотритъ кругомъ — не насмотрится И на всѣ чудеса не надивуется: Потолки и ствны тамъ хрустальные, Изумрудами и алмазами, Будто звъздами, поусыпаны, А полы-то изъ чистаго золота, Изукрашены цвътами серебряными. Вотъ выходить Илья изъ воротъ дворца, Онъ выходить въ садъ Волги-матушки. Тамъ не яблоки цвътутъ, не смородина, А деревья какія-то чудесныя, Да кусты еще того чудеснъе; Кто не видель ихъ — не представить себе, Кто увидить ихъ — не повърпть очамъ: На деревьяхъ кругомъ, вмѣсто яблоковъ,

Дорогія висять все жемчужины; А кусты-то всѣ корольковые Съ изумрудными все листочками, Съ бирюзовыми все цвѣточками, И блестять они, какъ облитые Яркой радутой семицвѣтною.

Вотъ и ночь пришла — молодой Илья На постельку лёгь изъ рачной травы, Моху мягкаго, что лебяжій пухъ. Вдругъ не гусли запъли, не гудокъ загудълъ, Заиграла музыка диковинная: Будто стъпы всъ кругомъ съ потолкомъ Въ струны звонкія обратилися, И вев дочки Волги-матушки, Дочки развыя — струйки быстрыя, Прибъжали къ нимъ, заиграли на нихъ И заивли надъ пимъ пвсию чудную; II отъ пъсни той дрёма сладкая, Золотые сны павъваючи, Очи молодца подернула. Какъ проснется онъ, какъ захочеть онъ Пофсть, испить, позабавиться, Ему пищею — рыбки вкусныя, А питьемъ ему - янтарный мёдъ, А въ забаву, въ утъху дътскую -Нанесеть ему Волга-матушка Разныхъ дивъ речныхъ, цветныхъ раковинъ Изъ далекаго моря сипяго.

Такъ живетъ себъ во хрустальномъ дворцъ, Подъ рѣчной волной, молодой Илья, Илья Волжанинъ по прозванію; И живетъ ужь онъ — не годъ, не два -А ровнешенько двенадцать леть; Возмужаль, окрепь онь въ двенадцать летъ И почуяль свою сплу богатырскую; Но прискучило ему, одинокому, Безъ товарищей и безъ сверстниковъ, Захотълось ему на людей посмотръть, На людей посмотръть и себя показать, И онъ молвиль такъ Волгѣ-матушкѣ: «Гой, ты Волга-рѣка, мать названая! Отпусти ты меня, добра молодца, Погулять наверхъ, на зеленый лугъ, Полетать на немъ вольной пташкою: Подышу я тамъ свёжимъ воздухомъ, Полюбуюсь тамъ краснымъ солнышкомъ, Да порадуюсь на другихъ людей. Мит прискучило во дворцт твоемъ; Мит давнымъ-давно опостылтли

Яства сладкія, игры дётскія, Да и дочки твои бёлогрудыя. Дай коня ты миё черногриваго, Дай миё лукъ тугой, да булатный мечъ, Дай досиёхи миё богатырскіе, Да колчанъ со стрёлами калёными И, какъ мать сынка, снаряди меня Въ путь-дороженьку далекую.»

Но ни слова въ отвътъ ему Волга-ръка, Будто рѣчи его не разслышала: Не хотелось ей отпустить его. И разгиввался добрый молодець, Разгоралась въ немъ кровь богатырская, И промолвиль опъ слово грозное: «Слушай, Волга-ръка, не гнъви меня! Не вскормить тебф волка сфраго, Не взлельять орла сизокрылаго! Коль не пустишь меня вольной волею, Разобью въ конецъ твой хрустальный дворецъ, Поломаю деревья диковинныя, Лишь осколки оставлю да щепочки И насильно уйду на зеленый лугь!» И, промодвивъ, рукою могучею Какъ ударитъ въ сердцахъ Илья Волжанинъ По широкому столу, по хрустальному — Въ мелки дребезги разлетелся столъ, Будто искрами весь разсыпался. Испугалась тогда Волга-матушка И всв дочки ея разбъжалися. Снарядила она въ путь-дороженьку Своего сынка нареченнаго И простилася съ нимъ съ горькимъ ропотомъ, Волны чорныя воздымаючи, Корабли въ сердцахъ разбиваючи.

Какъ увидёлъ себя Илья Волжанинъ
На зеленомъ лугу, на муравчатомъ,
Какъ дохнулъ онъ внервой свёжимъ воздухомъ,
Такъ сердечко въ немъ и запрыгало,
Такъ но жилкамъ всёмъ какъ огонь нробёжалъ.
Видитъ молодецъ — ходитъ ио лугу,
Травку щиплючи, богатырскій конь:
Грива чорная до земли виситъ,
Очи ясныя какъ огни горятъ.
На конѣ сѣдельце черкасское,
У сѣдельца виситъ броня крѣпкая,
Дорогая броня, вся серебряная,
Съ золотою насѣчкой, съ разводами,
И булатный мечъ, и лукъ тугой,
И колчанъ со стрѣлами калёными.

Одъвается Илья Волжанинъ Въ тѣ доспѣхи богатырскіе: Грудь широкую, молодецкую Покрываеть броней со кольчугою, А шеломомъ златымъ — кудри русыя, Опоясаль стань булатнымь мечомь, Заложиль за плеча лукъ со стрелами И, садясь на коня черногриваго, Поклонился рёкё Волгё-матушкё За подарки ея драгоцвиные, Струйкамъ — дочкамъ ея — рукой махнулъ И стрелой полетель въ поле чистое. Воть и всномниль тогда Илья Волжанинь Про свою родимую матушку, Про богатую вдову Мареу Андреевну; Захотёлось ему повидаться съ ней, Повидаться съ ней, поклониться ей И сказать ей слово привътливое. И нрівхаль онь къ тому городу, Гдв жила она одинокая — И не можеть узнать своей родины, Измѣнилось все на святой Руси, Зпать не доброе съ нею нодвялось: Тамъ, где городъ стоялъ, где домъ матери, Груды кампей лежать ночеривлыя, Да столбы торчать обгорвлые; Гдѣ сады красовались тѣнистые, Тамъ разросся бурьянъ со крапивою; Гдф гуляль-ликоваль нравославный народь, Тамъ лишь змён шинять полосатыя. Закручинился младъ Илья Волжанинъ И промолвиль слово печальное: «Гой, ты городъ большой, моя родина! Ты поведай мие, добрый городъ мой, Какой недругъ злой разориль тебя, Сокрушиль твои стёпы крёпкія, Попалиль огнемь храмы Божін И хоромы твои величавыя, И родимый домъ моей матушки, Той разумной вдовы Мароы Андреевны? Гдь, скажи мнь, твой православный народъ И гдв матушка моя родимая?» И въ отвътъ ему голосъ невъдомый Изъ развалинъ сказалъ въсть недобрую: «Охъ! свиръпый врагь, супостать лихой Разорилъ меня, сокрушилъ меня; Гордый ханъ Угадай со своей ордой Налетълъ на меня безпощадной грозой И мечомъ норубилъ, и огнёмъ понадилъ Всѣ домы мои, стѣны крѣнкія, Храмы Божіи, златоверхіе,

И весь добрый мой православный народь, И родимую твою матушку, Ту богатую вдову Мароу Андреевну. Но послушай еще, что зателль врагь: Онъ зателять, злодей, все низовые спалить, Онъ затъялъ еще всю въ конецъ разорить Нашу родину — Русь православную!» Какъ больло тогда, надрывалося Сердие молодца отъ въсти той! Івь слезинки изъ глазъ его канули: И одна была въ память городу, А другая была въ намять матери. И на полдень, вздохнувъ, обратился онъ, И помчался опять въ поле чистое. Не орель летить по поднебесью, Скачетъ молодецъ на лихомъ конъ; Скачеть онъ черезъ доль, черезъ темный боръ, По высокимъ горамъ, но широкимъ ръкамъ, Видить сёла кругомъ разоренныя, Городовъ пепелища печальныя, Видитъ трупы повсюду гніющіе И по нимъ свой путь держитъ на полдень. Скачеть даль младь Илья Волжанинь, Скачетъ день и ночь безъ устали, И увидълъ онъ на четвертый день Поле чистое; на томъ на полф, Будто озеро пораскинулось, И блестить оно, и горить оно При дучахъ золотыхъ зари утренцей: То двухъ ратей броня вороненая И блестить, и горить на солнышкъ. И одна то изъ нихъ, небольшая рать, Наша русская, православная, А другая рать несмътная — То поганая рать татарская. И кипить межь ними кровавый бой, И густымъ столбомъ въётся ныль кругомъ, И щиты о щиты, и мечи объ мечи И звучать, и трещать, ударяяся, Стономъ стонетъ земля, колыхается... Но слабееть рать православная: Будто волны, Орда окаянная На нее набъгаетъ со всъхъ сторонъ; Пріуныли сердца русскихъ витязей.

Не стрѣла пролетѣла громовая Сквозь ряды татаръ супротивные: То ударилъ на нихъ Илья Волжанипъ, Распалясь богатырской отвагою; Гдѣ стрѣлу метнетъ, гдѣ мечомъ махнетъ, Такъ и валятся татары поганые, Какъ отъ вътра порой осенній листъ, Какъ трава подъ косой заострённою. И побиль онь ихъ, потопталь конемъ Да ни мало, ни много - двѣ тысячи. Вдругъ на встръчу ему богатырь летитъ, Молодой Багадуръ, Угадаевъ зять. Вотъ столенулись опи, какъ скала со скалой, Вотъ вступають они въ одиночный бой: Какъ взмахнутъ мечами булатными. Только искры дождемь съ брони сыилются, Да ни тотъ, ни другой не шелохнется. Тёмный боръ гудить оть ударовь мечей, Пъна клубомъ валить съ богатырскихъ коней И земля дрожить подъ копытами. Красно солнышко въ полудив стоитъ, А у витязей бой сильнъй кипить; Распаляется Илья Волжанинь, Распаляется Угадаевъ зять. Вотъ собралъ подъ конецъ силу-мощь свою Молодой Багадуръ и ударилъ Илью, И упаль подъ нимъ черногривый конь, Да и самъ Багадуръ подъ мечомъ Ильи На земь налъ съ коня, не шелохнется, Какъ утесь вѣковой, отъ горы родной Громомъ Божінмъ отсіченный.

Да и съ нимъ бѣда ириключилася, Съ молодымъ Ильею Волжаниномъ: Вѣдь не конь подъ нимъ черногривый палъ, А рѣчной песокъ разсыпался; Вѣдь не острый мечъ изъ руки скользнулъ, Щука-рыба скользнула проворная, Шлемъ и щитъ его, броня крѣикая Обратились всѣ въ черепахъ рѣчныхъ; Стрѣлы острыя, закалёныя Стали рыбками серебристыми. Такъ разсынались передъ нимъ во прахъ Всѣ подарки рѣки Волги-матушки! Такъ остался младъ Илья Волжанинъ Одинокъ, безъ коня, безъ оружія, Посреди враговъ многочисленныхъ!

Вотъ сбѣжались татары большой толной И, со всѣхъ сторонъ окруживъ его, Полонили они добра молодца И къ царю привели, къ хану грозному, Къ Угадаю тому Угадаевичу. И, велѣлъ его ханъ, горемычнаго, Запереть въ тюрьму подземную И за шею цѣиями желѣзными Къ двумъ столбамъ приковать крѣико на крѣико,

И вельль потомь лютой мукою Изнурять его тело белое, За татаръ своихъ, побитыхъ имъ, Ла за зятя своего любимаго. И на первый день его мучили: Твердо вынесь Илья муку страшную; На второй день опять его мучили, Да не дрогнуль Илья и отъ муки той; Воть на третій день самъ ханъ пришоль И другихъ съ собой палачей привелъ И такую рѣчь онъ къ Ильѣ повелъ: «Добрый молодець, Илья Волжанинь! Коли хочешь ты быть со мной за одно, Коли примешь нашу въру татарскую, Дамь награду теб' я великую, Дамь почеть тебъ и высокій сань, Своей милостью тебя пожалую И отдамъ за тебя дочь любимую, Молодую Кончаку Угадаевну. Коль откажешься, заупрямишься Ты исполнить мою волю царскую, Ужь тогда тебъ, добрый молодецъ, Не сносить своей буйной головушки: Я отдамъ тебя въ муку лютую, Изорву въ куски тело белое, Разниму его по суставчикамъ И голоднымъ псамъ на събденіе Размечу по полю широкому.»,

И смутился душой Илья Волжанинь, И впервой тогда онъ извъдаль страхъ. Онъ ни слова царю не сказаль въ отвъть, Лишь молитву послаль ко Всевышнему, Съ теплой вфрой молитву усердную: «Ты Создатель мой! Ты Заступникъ мой! Ниспошли Ты мнѣ избавленіе Изъ татарскихъ рукъ, невфримхъ рукъ, И спаси отъ конечной погибели Мою душу грѣшную, недостойную!» И услышаль Господь то моленіе И послаль Онъ ему избавление: Вдругь удариль громь сокрушительный Въ ту тюрьму, гдф сидфль Илья Волжанинъ, И убиль на поваль палачей его, Оглушилъ самого хана грознаго И разбиль кандалы-цёпи тяжкія, И одинъ невредимъ и свободенъ сталъ Чудомъ Божіимъ Илья Волжанинъ. И воспрянуль тогда добрый молодець, Вырваль мечь отъ бедра Угадаева, Распласталь мечомь врага на-полы,

Выстро вскинулся на коня его И назадъ, на сторонку родимую, Полетълъ стрълою пернатою. Какъ увидълъ опъ Землю Русскую, Свою родину православную, Соскочилъ съ коня и на землю палъ И молитву принесъ благодарную, Онъ Заступнику милосердому За чудесное свое избавление.

О. Мидлеръ.

## І. К. ХМЪДЕНСКІЙ.

Іоснфъ Красославъ Хмѣленскій родился въ 1800 году. Сынъ учителя, онь воспитывался въ гимназін, въ Будеёвицахъ, гдѣ подружился съ знаменитымъ внослѣдствін Челяковскомъ. Затѣмъ, по окончанін полнаго курса въ Пражскомъ университетѣ, онъ вступиль въ государственную службу, которой посвятиль всѣ свои силы. Хмѣленскій умеръ въ 1839 году, имѣя всего 39 лѣть отъ роду. Какъ поэтъ, онъ пользуется значительной нопулярностью среди чеховъ, благодаря легкости и изящной отдѣлкѣ своего стиха. Въ послѣдніе годы своей жизни онъ составилъ и издалъ сборникъ стихотвореній, подъ заглавіемъ: «Вѣнокъ Патріотическихъ Пѣсенъ», имѣвшій большой усиѣхъ.

#### пустынникъ.

Тишь; гроза угомонилась, Бури нёть ужь и слёда; Въ небё синемъ появилась Свётозарная звёзда;

А за ней и мѣсяцъ ясный Загорѣлся надъ рѣкой; Дышетъ вечеръ сладострастный Тайной иѣгой и тоской.

Лугь въ росѣ благоухаетъ. Какъ отрадно стало мпѣ! Сердце сладко отдыхаетъ Въ благодатной тишинѣ.

Я извъдаль бурь немало Въ жизнь мятежную мою,

Буря била и метала Подо мной мою ладью;

Но не сгинуль я по счастью Посреди пучинь лихихъ, Наступиль конець пенастью — И теперь мой вечеръ тихъ.

Н. Бергъ.

# ... ВИНАРИЦКІЙ.

Карль Винарицкій, писавшій въ /началь своего литературнаго поприща подъ исевдонимомъ Сланскій, родился 12 (24) января 1803 года въ городь Сланомъ. Окончивь тамь-гимназическій курсь, онь поступиль, въ 1818 году, въ Пражскій университеть, а въ 1820 году-въ Вінскій, откуда черезъ годъ снова воротился въ Прагу н поступиль на богословскій факультеть. По окончанін курса въ 1823 году, онъ быль, въ теченіе двухъ льтъ, учителемъ дътей графа Шлика. Въ сентябрь 1825 года онъ быль руконоложонь въ священники и нолучиль мъсто церемонарія при архіепископ'я пражскомъ, а въ 1829 году быль сделанъ секретаремъ при немъ же. Затемъ, онъ получиль приходъ въ деревнъ Кованъ, потомъмъсто декана съ Тынь-на-Влетавъ и, наконецъ, сявлань каноникомъ въ Вышеградъ, пражскомъ Кремль. Въ 1848 году Винарицкій быль депутатомъ отъ младо-болеславскато округа на рейхстагь въ Выны и Кромиржиць. Винарицкій умерь 12-го февраля 1869 года. Онъ инсалъ стихами и прозой, переводиль съ мертвыхъ и живыхъ языковъ, и составляль азбуки и хрестоматін. Изъ стихотворныхъ произведеній Винарицкаго лучшіе: «Сеймы Звѣрей» (1841), «Букеты, стихотворенія для дітей» (1842 и 1845), «Варито и Лира» (1843) «Король Янъ Сленой», трагедія (1847) и «Отечество» (1863); изъ переводныхъ: «Переводы изъ Виргилія» (1828), «Переводы избранныхъ сочиненій Богуслава изъ Лобковицъ», съ латинскаго (1836) и «Священныя Перлы Пыркера», съ ижмецкаго. Сверхъ того Винарицкій написаль много статей въ «Часописв Католическаго Духовенства», начиная съ 1860 года, тоесть со времени назначенія его редакторомъ этого журнала.

#### УМИРАЮЩЕЕ ДИТЯ.

Бѣдной матери не спится: День и почь она Надъ дитёй своимъ томится, Горькая, безъ сна; День она и почь Не отходитъ прочь.

А ребёнокъ, умирая, Кличетъ: «мать моя! Что мнъ, матушка родная, Не видать тебя? Вижу только лъсъ... Вотъ и онъ исчезъ...»

«Полно!» мать ему сквозь слёзы: «Полно, будь бодръй!
Сонъ и тягостныя грёзы
Прогони скоръй!
Не лъса, а мать
Предъ тобой опять!»

Вълной матери не спится, День и ночь она Нада дитёй своимъ томится, Горькая, безъ спа; День она и ночь Не отходить прочь.

Вновь ребёнокъ къ ней взываетъ:
«Матушка моя!
Кто-то тамъ, вдали, киваетъ
И зоветъ меня...
Крылья позади...
Матушка, гляди!

«Воть онь, воть онь у порога,
Въ ризѣ облаковъ,
И показываеть много
Райскихъ мнѣ садовъ...
Самъ какъ солице онъ...
То не сонъ, не сонъ!»

Мать береть ребёнка въ руки, Слушаеть, глядить... Но, увы! утихли звуки — Мальчикъ словно спить, И какъ лучъ погасъ Блескъ лазурныхъ глазъ...

Н. БЕРГЪ.

11.

#### молодой проволочникъ.

Мать выходить изъ Тренчина, Съ мальчикомъ-сироткой; Онъ въ большой, широкой шляить, Плащъ на немъ короткой.

Поднялись они на горку, Стала плакать мати: Сынъ идетъ отъ ней далеко Хлъбъ свой добывати.

— «Ахъ, не плачь, моя родная! Не о чемъ крушиться! Богъ къ намъ милостивъ: поможетъ Миъ Онъ воротиться!

«На Моравѣ, на Влетавѣ Хорошо вѣдь плотятъ; Люди добрые: къ работѣ Парня пріохотятъ.

«Не крушись, моя родная, Помолися Богу И потомъ благословенье Дай мнѣ на дорогу!»

Нѣжно матерь онъ цалуетъ, Устремляя взоры На Тенчинскія ущелья, На лѣса и горы.

Вотъ ужь онъ и на Моравѣ, Вотъ и на Влетавѣ; Все въ рукахъ его спорится — Онъ въ чести и славѣ.

Мать сиротку поджидаеть, Плачеть, Бога просить: Ей весною заработокъ Добрый сынъ приносить.

Н. БЕРГЪ.

## -Я. Г. ВОЦЕЛЬ.

noture 1863 20 Янъ Герасимъ Воцель подился 12-го (24-го) августа 1803 года въ Кутной Горь, въ Чехіи. Окончивъ курсъ въ мѣстной первоначальной школь, онь поступиль въ одну изъ гимназій въ Прагв; потомъ слушалъ курсъ философскихъ и юридическихъ наукъ въ Вѣнѣ, Съ 1824 по 1842 годъ онъ быль воспитателемъ дътей въ разныхъ аристократическихъ домахъ, жакъто - у маркиза Палавичини, у графа Штернберга, у князя Сальмъ-Сальма и, наконецъ, у извъстнаго чешскаго патріота, графа Гарраха, й прожиль это время въ южной Венгріи, Моравіи, верхней Австрін, Вестфаліп и Дрездень, причемъ сдылаль нѣсколько путешествій по Германін, Голландін, Бельгін и Галиціи. Въ 1842 году Водель возвратился въ Прагу и носвятиль себя исключительно дитературъ. Въ слъдующемъ году онъ билъ сдъланъ редакторомъ «Часониси» Чешскаго Народнаго Музея. Ватемь, онь быль избрань въ члены Чешскаго Учонаго Общества въ Прагъ, а въ 1844 году — въ секретари археологическаго отдела въ Ченскомъ Народномъ Музев.

Въ 1848 году Воцель принималъ участіе въ народномъ движеніи, бывъ избранъ депутатомъ отъ жителей Кутной Горы па чешскій сеймъ, а потомъ отъ-округа Поличскаго въ въпскій рейхстахъ. Въ 1850 году онъ быль приглашонъ занять канедру экстраординарнаго профессора чешской археологии и исторіи искусствъ въ Пражскомъ университетъ, вслъдствіе чего должень быль оставить редакторство «Часописи». Въ настоящее время онъ состоитъ ординарнымъ профессоромъ археологіи и исторіи искусства въ Пражскомъ университетъ. Вотъ главнъйшія изъ сочиненій Воцеля: «Арфа», трагедія (1825); «Премысловцы», поэма (1839); «Мечъ и Чаша», поэма (1843); «Исторія старочешскаго права наследства» (1861); «Первыя времена Чешской Земли» (1867) и другіе. Кром'в того, онъ напечаталь несколько повестей и множество статей археологическаго и историческаго содержанія въ разныхъ журналахъ.

изъ поэмы «мечъ и чаша».

Стоить на распутьи двухъ разныхъ дорогь Дубъ старый, повсюду изв'ястный:

Тамъ зрится подъ сѣнью зеленыхъ вѣтвей Икона Царицы Небесной.

Вкругъ дуба высокія сосны стоятъ И боръ покрываетъ дремучій

Долину и горы; для путника онъ Сдается синъющей тучей.

Склоняется тамъ предъ икопой святой И льётъ неутъшныя слёзы

Печальная мать; на коленяхъ при пей Две девочки — алыя розы;

А далѣ — служанка сидптъ на скалѣ
И кони въ ущельи глубокомъ
Пасутся; а стражъ ихъ глядитъ черезъ лѣсъ
Задумчивымъ, горестнымъ окомъ.

То витязь славянскій: такъ можеть лишь онь Глядёть на славянскія нивы, Туда, гдё широкимъ вёнцомъ изъ лёсовъ Тевтонъ окружилъ ихъ ревнивый.

Встревоженъ исчалью своей госпожи,
Вдругь витязь встаетъ — и, посившно
Закрывши могучею дланью лицо,
Рыдаеть, скорбить безутвшно.

А дёвочки мать обнимають свою И, въ кругъ съединившися тёсной, Тоскуютъ и плачутъ по дётски онё, И молятся Дёвё Небесной.

А мать ихъ, къ Спасителю міра воздѣвъ Глаза и дрожащія руки, Молитву читаетъ; стремятся изъ устъ За звуками жаркіе звуки...

Но солнце склонилось къ закату; весь міръ Во тьму погрузился густую — И витязь изъ рощи коня госпожѣ Ведетъ за узду золотую.

Поднялась она, озираясь дрожить, Исполнена тяжкой тоскою, Въ отечество чешское взоры стремить, А слёзы струятся рѣкою.

«Да будеть, о Господи, воля Твоя!» Рекла накопець королева: «Предстательствуй въ Небѣ за чеховь монхъ, Пречистая Матерь и Дѣва!»

Повхали; скрылись въ горахъ Шумовскихъ; Не слышно ни стуку, ни звона... Остался лишь дубъ въковъчный одинъ, Подъ дубомъ святая икона.

Н. БЕРГЪ.

## и. п. коубекъ.

Иванъ Православъ Коубекъ родился въ 1805 / 185 году въ Блатнъ, въ Чехін. Уже во время ученія въ гимназіи и въ Пражскомъ университеть сблизился онъ съ главными двигателями возрожденія чешской народности. Онъ готовился къ судебному поприщу, но предпочель остаться независимымъ отъ казенной службы, и получиль мфсто гувернера у одного зпатнаго землевладъльца въ Галицін, а затъмъ — секретаря у извъстнаго покровителя чешской литературы, графа Каспара Штернберга. Во время пребыванія въ Галиціи. онъ ознакомился съ литературами русскою и польскою и занялся переводами произведеній этихъ литературъ на чешскій языкъ. Въ 1839 голу-онъ быль назначень профессоромь чешскаго языка и литературы въ Пражскомъ университетъ и занималъ это мъсто до своей смерти, посявдовавшей въ 1854 году. Въ-теченіе своей тридцати-лътней литературной дъятельности Коубекъ написаль нъсколько поэмъ и множество мелкихъ стихотвореній и прозаическихъ статей, орригинальныхъ и переводныхъ, разбросанныхъ по всёмъ чешскимъ журналамъ того времени. Изъ поэтическихъ его произведеній пользуются особенной извъстностью три слъдующихъ: поэмы «Гробы славянскихъ поэтовъ» и «Три сестры», и юмористическое стихотвореніе «Странствованіе поэта въ адъ». Собраніе его сочиненій было издано въ 1858 году въ Прагѣ, въ четырехъ томахъ.

#### изъ поэмы «три сестры».

Славяне, славяне! экая вась сила! Плодная вась матерь на свъть породила; Сверху отъ Балтики внизъ къ Адріатикъ Живеть ваше племи и звучать языки;

Отъ Дона и Волги къ Шумавъ дубравной Широко раскинуть родь лихой и славный. Мириые селяне въ мирф и нокоф, Въ битвахъ съ супостатомъ — храбрые героп. Всв вы, что ни есть вась, всв вы безь изъятья Смотрите, славяне, какъ родные братья; Хоть отцовъ различныхъ — матери единой, Для чего жь не схожи вы своей судьбиной? Для чего стойте другь оть друга розно И подчасъ глядите другъ на друга грозно? Были бъ вы согласны, братія славяне — Были бъ вы что стралы въ единомъ колчана, Хмелемь бы вилися вкругь одной тычины, Раздёляя братски радость и кручины, Радость и кручины дёля другь со другомъ, Вмёстё въ ратномъ поле, вмёсте и за плугомъ, Смъясь общимъ смъхомъ, общею слезою Плача — были бъ, братья, міру вы грозою! Да! вы бъ одолели, съ целымъ міромъ споря: Вспомните: васъ, братья, что песку у моря! Вспомните: васъ, братья, что на липахъ цвъту! А какъ посчитаешь — такъ и счоту нѣту! Что роевъ на ичельникъ валить ино-время, Разропла Слава могучее племя; Что стойть колосьевь летомь въ целой Гане, Что валовъ гуляеть въ море-океанв, Что свътиль играеть по небу ночному -Воть вась, братья, сколько по лицу земному Разсынано, бродить ... кабы вамь да счастье, Кабы ссоры бросить да зажить въ соглась в!...

Н. Бергъ.

## І.-Я.-ЛАНГЕРЪ.

Іосифъ Ярославъ Лангеръ родился въ 1806 году въ Богданчѣ, въ Чехін. Учился онъ въ Пражскомъ университетѣ и рано обратилъ на себя вниманіе своимъ поэтическимъ дарованіемъ, въ слъдствіе чего первенствующіе чешскіе литераторы того времени приняли въ немъ участіе и выхлопотали ему небольшое содержаніе отъ графа Кинскаго. Въ 1830 году опъ запимался редакціею беллетристическаго изданія «Чехославъ» и издалъ сборникъ, подъ заглавіемъ «Селянки». Онъ напечаталъ также нѣсколько юмористическихъ стихотвореній и, опасаясь преслѣдованія за одно изъ нихъ, удалился на родину, гдѣ вскорѣ и умеръ. Полное собраніе его сочиненій напечатано въ Прагѣ, въ 1863 году, вь двухъ томахъ.

ЧЕШСКІЕ КРАКОВЯКИ.

Очи мои, очи, Ясныя вы очи! Что въ одну сторонку Вы смотръть охочи? Что ты, быстра ръчка, По камушкамъ скачешь? Кто еще не илакалъ: Полюби — поплачешь!

2

Ахъ, никто не знаетъ, Да и знать не можетъ, Что мив ретивое Такъ щемитъ и гложетъ: Въдь не каждый веселъ, Кто поётъ и скачетъ: Иногда тихонько Онъ въ углу поплачетъ!

3.

Давно ль я на свётё, А ужь знаю горе; Слёзь горючихъ пролиль Цёлое я море. Полетёла пчелка, Вьётся надъ черешней: И меня вёдь тянеть, Гдё мой прётпкъ вешній!

Очи! гдв набрались Силой вы такою, Что ни днемь, ни ночью Нъть отъ васъ покою! Много въ рощъ тёрну, Не вылъзть оттуда... Люби меня, люба, Чтобъ не было худа!

Одна отогнала, Одна разбранила, Но за-то ужь третья Сама поманила.

100

Три на свътъ вещи Лечатъ сердце: водка, Мошна золотая, Дъвица-красотка!

H. Britt.

## K. H. MAXA.

Карль Игнатій Маха родился въ 1810 году ъ Прагъ. Родители его, бъдные ремесленники, думали передать ему современемъ свое ремесло, но молодой Маха быль всегда далекь отъ мысли оправдать ихъ надежды на этотъ счотъ, выказывая совершение противуположные наклонности, и кончиль темъ, что убедиль своихъ родителей отдать его въ гимназію. Здёсь врожденныя наклонности мальчика обнаружились весьма скоро: онъ сталъ писать стихи. Первымъ его поэтическимъ произведениемъ былъ переводъ шиллеровой баллады на чешскій языкь: за нею послёдовали переводы другихъ стихотвореній Шиллера и балладъ Вальтеръ-Скотта, а наконецъ и орригинальныя стихотворенія. Лучшимъ произведеніемъ Махи считается лиро-эпическая поэма «Май», отрывокъ изъ которой помъщонъ въ нашемъ-изданіи. Поэзія его отличается восторженною фантазіей и некоторымь байронизмомь. Не смотря на то, что Маха умерь очень рано и нитературная его деятельность продолжалась всего семь-восемь льть, онь вполнъ заслуживаеть названіе одного изъ даровитъйшихъ чешскихъ поэтовъ. Собраніе его сочиненій издано въ 1836 году — въ годъ его смерти. Онъ умеръ на 27-мъ году.

#### май.

Быль поздній вечерь — первый май; Кругомь смотрёло все какь рай: Въ спрени голубь ворковаль, Къ любви голубку призываль И о любви дремучій борь Вель съ рощей тайный разговорь; Шепталь любовно сёрый мохь; То шелесть слышался, то вздохь Въ лѣсу; то тише, то живъй... И розу славиль соловей, И несь ему роскошный цвъть Благоуханіемь отвъть. Съ любовію равшина водъ Небесный отражала своль. Съ его звъздами и луной: Казалось, будто міръ иной Тамъ, въ безднахъ, искридся, игралъ И снизу на небо взираль, И тъхъ подземныхъ звъздъ лучи, Ярки и также горячи, На небо, ввысь стремились вновь, Куда манила ихъ любовь... Тумапно-блёдный ликъ луны, Увидя въ зеркалъ волны Неясный, зыбкій образь свой, Заныль, казалося, тоской ... Вдали тянулся длинный рядъ Веселыхъ домиковъ и хатъ: Одинъ ласкаясь къ одному, Они все болѣе во тьму Тонули, крылися — потомъ, Какъ бы обнявшись, съ домомъ домъ, Пропали въ сумракѣ густомъ. Дубъ къ дубу и сосна къ соснъ Склоняться стали въ тишинъ, И ластилась волна къ волнъ...

Н. БЕРГЪ.

## к. я. эрбенъ.

Карлъ Яромиръ Эрбенъ родился 26 октября (7-го ноября) 1811 года въ Милетинь / въ Чехін: Первоначальное свое воспитание получиль онъ на мѣстѣ своего рожденія; затѣмъ, въ 1825 году, поступиль въ Кралеградскую гимназію, по окончаній курса въ которой, перебхаль въ 1831 году въ Прагу, гдъ сталъ слушать философію. Здъсь онъ познакомился съ нъкоторыми молодыми чешскими писателями, въ томъ-числъ- и-съ Гавличкомъ, которые приняли его радушно въ свой кругъ. Около 1836 года Эрбенъ началъ собирать чешскія народныя пісни, причемь записываль ихъ напъвы. Въ 1837 году, по окончании курса, онъ поступиль на службу при уголовномъ судъ въ Праге и, вместе съ темъ, началь заниматься, подъ руководствомъ Палацкаго, разборомъ земскаго архива чешскаго, а въ 1851 году быль назначенъ архиваріусомъ города Праги/ М'єсто это онъ занималь до своей кончины, последовавшей 28-го октября (9-го ноября) 1870 года. Эрбепъ запяль рано одно изъ нервыхъ мъстъ въ чеш-

V1

ской литературф. Онъ соединяль въ себф качества добросовъстнаго учонаго, археолога и изслёдователя народнаго быта, съ талантомъ поэта. Въ 1842 году Эрбенъ издалъ свое собрание чешскихъ народныхъ песенъ, которыя онъ началь собирать еще будучи ученикомъ гимназіи. Мотивы народныхъ пъсенъ вдохновили его - и въ 1853 году онъ издаль свой «Вѣнокъ изъ Народныхъ Сказаній» — лучшее изъ орфигинальныхъ евоих произведеній. Эрбену принадлежить нъсколько изследованій по частп славянской миюологін п насколько учоных піданій, изъ которыхъ важневития: «Жизнь св. Екатерины», по рукоинси XIII въка, «Чешская историческая Хрестоматія», «Сборникъ древнихъ актовъ, касающихся Чехін и Моравін» и многія другія. Въ последніе годы своей жизни Эрбенъ издалъ «Славянскую Читанку», то-есть сборникъ лучшихъ народныхъ сказокъ на всёхъ славянскихъ нарёчіяхъ. Какъ археологь, Эрбень пользовался большою извъстностью не только между чехами, но и между всьми славинскими учоными этой спеціальности. Въ 1867 году Эрбенъ посвтилъ московскую этнографическую выставку которая произвела на него сильное внечативніе. Съ русскаго онъ перевель «Лътопись Нестора», «Слово о Полку Игоревъ» и «Сказаніе о Мамаевомъ побоищъ».

P. or ony soler и мер ers o erade.

1

Вечеръ. Озеро спокойно; Стройный тополь мирно спить; Водяного итснь нестройно Изъ-подъ тополя звучитъ: «Мъсяцъ будетъ мит свътить, Нитка живо станетъ шить.

«Я про сушу п пре воды Шью сапожки-скороходы: Мъ́сяцъ будетъ миъ́ свътить, Нитка живо станетъ шить.

«Скоро иятница начнётся И кафтанчикъ мой дошьётся: Мъсяцъ будетъ мнъ свътить, Нитка живо станетъ шить.

«Завтра, вырядясь красиво, Сватьбу справлю я на диво: Мѣсяцъ будетъ миѣ свѣтить, Нитка живо станетъ шить.»

2.

Съ разсвътомъ дочь тихонько встала, И въ узелокъ бъльё связала.

— «Куда идешь?» спроспла мать.

— «Да вотъ бъльё пду стирать.»

— «О, не ходи, моя родная! Здъсь безъ тебя умру одна я... Дурной мнъ снплся пынчъ сонъ: Несчастье намъ пророчитъ онъ!

«Сперва я жемчугъ выбпрала, Потомъ ты платье примѣряла, Бѣлѣе пѣны водяной. Останься, милая, со мной!

«Всегда все бълое — печали, А жемчую — слёзы предвъщали... Къ тому же иятница у насъ. Нътъ, ты напрасно собралась.»

Бѣдняжку-дочь томитъ истома: Ей не сидится больше дома, Ей дома мѣста нѣтъ нигдѣ— Все тянетъ бѣдную къ водѣ.

Ушла... Едва къ водё нагнулась, Какъ вдругъ доска подъ ней свернулась — И нътъ ея... и лишь на днё Валы векпита въ глубинт —

И, кверху вырвавшись клубами, Расилылись темными кругами. А водяной, у склона скаль, Въ тъни вътвей рукоилескаль.

3.

Печаленъ, непривътливъ Подводный этотъ міръ: Въ травъ однъмъ лишь рыбкамъ Раздолье тамъ и пиръ.

Не грѣетъ солнце, вѣтеръ Не вѣетъ тихо въ немъ: Тамъ тишина и холодъ, Какъ въ сердцѣ отжиломъ. Не весело, нечально Въ томъ царствѣ водяномъ; Ни свѣтъ, ни тьма: безслѣдно Тамъ день иде¢ъ за днемъ.

Дворецъ у водяного Обшпренъ и богатъ; Войдешь, а ужь оттуда Не вырвешься назадъ.

Въ кристальныя ворота Кто вступить разь на иядь, Того на бъломь свътъ Ужь больше не видать!

Въ воротахъ, важно сидя, Хозяинъ съть чинитъ, Хозяйка молодая Съ дитятею сидитъ.

— «Баю, баю, мой милый, Мой пежданный сынокь!
Ты весель... Если бъ горе Мое попять ты могь!

«Ты къ матери несчастной Такъ нѣжно льнёшь, а мать Твоя была бы рада Въ землѣ сырой лежать.

«Въ землъ, за той часовней, Гдъ видънъ чорный престъ, Лишь къ матушкъ поближе, Вблизи родимыхъ мъстъ.

«Баю, баю, сынпшка, Малютка водяной! О, какъ не вспоминать мнѣ О матушкѣ родной?

«Голубушка старалась Меня пристропть... Вдругь На долю мнъ достался Подводный мой супругь.

«Я вышла замужъ, вышла, Да вышла-то въдь какъ! Сватьями были — щука И ракъ, усатый ракъ. «На сушт всюду мокро, Гдт явится мой мужъ; Въ водт же, подъ горшками, Тиранитъ сотпи душъ.

«Мой водяной малютка, Баю, баю, баю! Не по любви пошла я Въ безвѣстную семью:

«Въ разставленныя сѣти Запуталася я... Лишь ты, малютка, радость Единая моя.»

— «Что тамъ, жена, поёшь ты? Не любъ мнѣ твой наиѣвъ; Во мнѣ опъ возбуждаетъ Досаду лишь, да гнѣвъ.

«Вся жолчь во мнѣ вскинаетъ! Не пой — я такъ хочу! Не то тебя, какъ прочихъ, Я въ рыбу превращу.»

— «И безъ того такъ грустно Идутъ за днями дни: Заброшенную розу Напрасно не кляни!

«Не самь ли ты подрѣзалъ Цвѣтокъ моей весны, Разрушивши па-вѣки Мои надежды, сны?

«Вѣдь я тебя молила О милости одной: Чтобъ ты, хоть на часочекъ, Пустиль меня къ родной.

«Ужь сколько слёзь, съ мольбами, Напрасно я лила, Чтобъ разъ лишь, на послѣдки, Проститься съ пей могла!

«Молила, на колѣни Склоняясь предъ тобой; Но не смягчилось сердце Твое мосй мольбой. «Не гнѣвайся напрасно, Супругъ мой водяной; Не то — пусть лучше будеть, Что ты сказаль, со мной!

«Ты хочешь, чтобъ, какъ рыба, Была я въкъ нъма: Я лучше буду камнемъ Безъ сердца, безъ ума!

«Такъ преврати же въ камень Меня, чтобъ въ этой мглѣ Не вспоминать мнѣ вѣчно О солнцѣ, о землѣ!»

— «Охотно бы я върцлъ, Жена, твоимъ словамъ; Но рыбка въ море: кто же Ее отыщетъ тамъ?

«И къ матери давно бы Сходила ты, жена, Да все боюсь — не будешь Словамъ своимъ върна.

«Пожалуй, я позволю Тебѣ взглянуть на свѣть; Но обѣщайся вѣрно Исполнить мой завѣть:

«Не заключай въ объятья И матери родной, Чтобы подземной страсти Не пасть передъ земной!

«Такъ помни жь — безъ объятій! Смотри, не позабудь! А предъ вечернимъ звономъ Сберись въ обратный путь.

«Съ заутрень до вечерень Тебъ даю я срокъ; А въ върности возврата — Ребенокъ миъ залогъ.»

Не бывать веснё безъ солнца, Ни цвёточкамъ безъ тепла! Лишь нерадостная встрёча Безъ объятій бы прошла! И покажется ли странно, Если, встрътившись нежданно, Дочь торопится обнять Обожаемую мать?

Незамѣтно день промчался Въ тихихъ, радостныхъ слезахъ. — «Время намъ разстаться: вечеръ На меня наводить страхъ!»

— «Полпо, полно, уснокойся И нечистаго не бойся: Не хочу, чтобъ надъ тобой Быль владыкой водяной.»

Свечерйло. Весь зелёный Кто-то ходить подъ окномь. Двери заперты засовомь; Мать и дочь сидять вдвоемь.

— « Что же такъ тебя тревожитъ? На землѣ вѣдь онъ не можетъ Повредить тебѣ ни въ чёмъ: Онъ не въ озерѣ своёмъ!»

Лишь вечерній звонь раздался, Стукъ послышался извиѣ: — «Гей, жена, домой скорѣе! Приготовь-ка ужинъ миѣ!»

— «Прочь иди съ своей отравой, Прочь, нечистый, прочь лукавый! Приготовишь ужинъ самъ: Жрн, что жралъ ты прежде тамъ!»

Только полночь наступила, Спова слышенъ стукъ извив: — «Гей, жена, домой скорбе: Постели постелю мив!»

— «Прочь иди съ своей отравой, Прочь, нечистый, прочь тукавый! Тоть, кто прежде стлаль, опять Пусть придеть тебъ постлать.»

Ужь забрезжилось — и снова <sup>1</sup> . Стукъ раздался за дверьми: — «Гей, жена, домой! сынишко Плачеть: грудью покорми.» — «Плачетъ? ... Я должна собраться: Сердце хочетъ разорваться! О, родимая, прости! Къ сыну, къ сыну отпусти!»

— «Врагъ хитеръ! остапься лучше, Ввърься здъсь своей судьбъ! Ты заботишься о сынъ — Я забочусь о тебъ.

«Въ омутъ, въ омутъ, врагъ проклятый! Дочь не выглянетъ изъ хаты; Плачетъ сынъ — такъ можешь самъ Принести малютку къ намъ.»

Буря озеро волнуеть; Въ буръ слышенъ дътскій крикъ: Дътскій вопль, произившій душу, Раздался и вдругь заникъ.

— «Нѣть, я, матушка, не въ сплахъ... Кровь хладѣетъ, стынетъ въ жилахъ; Я не знаю, что со мной... Върно это водяной!»

Вдругъ за дверью отъ паденья Стукъ глухой раздался вновь — И порогъ въ убогой хатѣ Оросила чъя-то кровь.

Мать молитву сотворила, Тихо двери отворила: Трупъ малютки здъсь и тамъ Быть раскиданъ по частямъ.

М. Петровскій.

# к. Е. ТУПЫ (Б. ЯБЛОНСКІЙ).

Карлъ Евгеній Туны, болье извыстный вытеменой литературы подь исевдонимомъ Болеслава Яблонскаго, родился въ 1813 году. По окончаніи курса въ Пражскомъ университеть, по философскому факультету, онъ встунилъ, въ 1834 году, въ монастырь ордена нремонстрановъ, въ 1838 произнесъ монашескій обыть, въ 1841 быль рукоположонъ въ священники и, наконецъ, въ 1843 году быль назначенъ приходскимъ настоятелемъ въ деревны Радоницахъ.

Вноследствіи онь быль сделань членомь консисторіи въ Кракове, и занимаеть это место по пыне. Яблонскій рапо пріобрель известность въ литературе изданіємь простонародной сказки въ стихахъ, подъ заглавіємь: «Три золотыхъ волоска». Затёмь, въ 1837 году онь издаль альманахъ «Веспа», а въ 1841—кишло собраніе его стихотвореній, которые вскоре пріобрели большую известность. Лучшимъ произведеніємъ Яблонскаго признаются его «Пёсни Любви», проникнутыя глубокимъ христіанскимъ чувствомъ.

I.

#### три поры.

Была пора, когда и имя чеха слыло Почетнымъ не въ одной родной землѣ своей: То имя славное и вся Европа чтила, Какъ прозвище царей, героевъ и вождей.

Была пора, когда гордился сиёло каждый, Что имя чешское весь родъ его посиль, Что онъ, какъ прадёды, святой сиёдаемъ жаждой, Полезнымъ былъ землё своей по мёрё силъ.

Была пора, когда живая рѣчь родная Звучала въ высотѣ у троновъ королей, И отдавалася гармонія святая Подь сводами палатъ — и все внимало ей.

Тогда и чехъ горѣлъ сыновнимъ соучастьемъ. Къ отчизнѣ, защищалъ своей родимой честь; Тогда землѣ родной не чуждо было счастье... Оно лишь ири любви къ отчизнѣ можетъ цвѣсть!

Прошли тъ времена! пришла пора пная! Ужасный, грозный день для Чехіп насталь: Духовный обморокъ пронесся въ край изъ края, И непреклонный чехъ рабомъ по духу сталь.

И ужь не любить нехъ святой своей отчизны, Гордиться пересталь онъ племенемъ своимъ, Въчесть прадъдовъ своихъ ужь не свершаетътризны И въ подвигахъ добра не подражаетъ имъ.

Съ пенатами отцовъ на-въки распрощался, Забылъ и родину, и правы, и языкъ; Отъ кровныхъ братій онъ безбожно отказался И къ чужеземному гопителю приникъ.

И солнце Чехін померкло и затьмилось, И геній, родины хранитель, отлетёль, Могучая страна со славою простилась, И свётлый храмъ искуствь затворень—опустёль...

О, какъ же зарыдаль падь раннею утратой Ты, другь отечества, народа своего—
О тъхъ великихъ дняхъ, протекшихъ безъ возврата, Смотря на жалкій гробъ великаго всего!

Но воть звучить труба посланника Христова: «Возстаньте изъгробовъ!» раздался гласъсъ небесъ, И всюду раздалось живительное слово: «Христосъ воскресъ! Христосъ воскресъ!»

И вотъ съ гнилыхъ гробовъ слетъли мигомъ крыши, Все долу падшее стремительно встаётъ, Все жизнью новою, все славной жизнью дышетъ, Все гимнъ торжественный Воскресшему поётъ.

Все оживилося какой-то дивной силой; И вдругь изъмертвыхъвсталь забытый духъ отцовъ. «Пора, пора вставать!» звучить отчизив милой Изъ смылыхъ усть ея восторженныхъ жрецовъ.

Пора! давно пора! Проснитесь, братья, вгляньте! Востокъ объятъ огнемъ! денница занялась! Запъли соловъи! Что жь медлите вы? встаньте! Да будетъ стыдъ и срамъ послъднему изъ васъ.

М. Петровскій.

11.

Сынъ мой, самообольщенье Въ мірѣ встрѣтишь за урядъ! Всѣ кричатъ о просвѣщеньи, Всѣ невѣжество бранятъ.

Кто невѣжество народа Лишь поносить, какъ чуму, Тотъ похожъ на сумасброда, Что руками гонитъ тъму.

Тьм'й противно дня явленье, Гопять ночь его лучи: Противъ мрака заблужденья Вичной истини учи.

М. ПЕТРОВСКІЙ.

111.

Много, сынъ мой, разныхъ книгь Завели себѣ народы; И въ поминѣ нѣтъ у нихъ Книги матери-природы.

Въ нихъ стоустая молва
Часто съ перьевъ каплетъ ложью:
Все людскія въ нихъ слова
Лишь въ природѣ слово Божье.

М. Петровскій.

IV

Звёзды всходять и заходять; Ежедневно, въ блескё дивномъ, Всходить солнце: во вселенной Все въ движеньи безпрерывномъ.

Вкругь звёзды звёзда другая Путь свершаеть безконечный; Все идеть своей чредою; Какь тенерь, такь будеть вёчно.

Мъсяцъ — вкругъ земли; вкругъ солнца Той указана дорога: Вейся сердцемъ вкругъ отчизны, А съ отчизною вкругъ Бога.

О. Миллеръ.

V.

Поздно лина расцейтаеть, Но душистый цейть даеть; Онь богать цёлебной силой И хранить янтарный медь:

Такъ и намъ, по волѣ Неба, Поздній цвѣтъ на долю данъ; Но за-то онъ обѣщаетъ Много благъ семьѣ славянъ.

Ө. Миллеръ.

Ф. Я. РУБЕШЪ.

Францъ Яроміръ Рубент, сынъ пивовара въ Чижковъ, въ Чехін, родилел въ 1814 году. Его готовили къ духовному званію и определили въ Пражскую семниарію, но онъ вышель изъ нея, быль ивкоторое время гувернеромь и кончинь тыл что ностунить въ Пражскій университеть на юридическій факультеть, по окончанін котораго служнить по судебной части. Нитературная его деятельность началась въ 1832 году. Рубешь признается однимь изъ лучшихъ чешскихъ поэтовъ, а какъ поэть юмористическій и простонародный занимаеть между ними первое мізсто. Въ 1837 году онъ напечаталъ первый вынускъ своихъ стихотвореній. Накоторыя изъ его произведеній, какъ, напримірь, пісня: «Я чехь!» имъли огромное вліяніе на возбужденіе чувства славянской народности въ Чехін. Рубешъ и Тыль быть-можеть болье всьхь содыствовали возбужденію народнаго духа въ чешскомъ населеніи. Онъ скончался въ 1853 году. Полное собрание его сочиненій вышло въ 1862 году въ Прагъ, въ 4-хъ томахъ.

Form both some est office on the contraction of the

Я чехъ!

Коди найдется межь народовъ всёхъ, Кто лучше - нусть открыто скажетъ И ясно это мив докажеть! Моя отчизна — Чешская Земля! Ея дубравы, рощи и поля — Ихъ видъть каждое мгновенье -Вотъ въ чемъ для чеха наслажденье! Не покидать родимый край --Воть истинный для чеха рай! Чему дивиться! — нату бола Межь горъ красивъе юдоли, Какъ Чехія; надълена Дарами всякими, она, Какъ брилліантъ, какъ перлъ безцённый, Сіяеть на груди вселенной. Селянъ веселые дворы, Благословенны щедрымъ Небомъ, Цвътуть; покрыты нивы хлабомь; Луговъ шелковые ковры Обильны злаками, широки; Большія ріки тамь и туть По нимъ излучието бёгутъ И вьются ръзвые потоки. И эта чудная земля, И эти горы и ноля --То наша Чехія родная,

Моя отчизна дорогая!

Мое веселье, торжество, Гдв въ рощахъ всв деревья святы, Подъ въткой каждой — божество, Преданья есть у всякой хаты, У камня всякого, у каждаго ходма; Свои хранять названья долы, Свон у каждой липы пчёлы, Пѣвцовъ у каждой розы тьма, И даже гробы п могилы Всв для кого-нибудь да милы: На нихъ лежатъ вънки изъ розъ, Сіяя перлами изъ слёзъ... Я не завидую ни мало Тому, что небо пъщамъ дало: Ихъ Рейна не дивлюсь красамъ; Я не завидую Авзона Лимоннымъ рощамъ и лѣсамъ, Ни всемь Эллады чудесамь, Ни даже злату Альбіона; Пускай изнъженный османъ Межь гурій дивныхъ, какъ въ эдемѣ, Въ своемъ блаженствуетъ гаремѣ! Что мнѣ до всѣхъ нодъ солнцемъ странъ, Когда съ сознаніемъ и твердо, Смотря на всёхъ спокойно, гордо, Миъ вымолвить не гръхъ:

Я чехы!

И въ чемъ еще мон утъха, Что днесь и въ прошлы времена Никто ни одного нятна Не видълъ на отчизнъ чеха. Мы свято добродътель чтимъ, Мы строги въ нравахъ, сердцемъ прямы; Богамъ лишь кроткимъ и благимъ Мы древле созидали храмы; Въ насъ (это скажетъ цълый свътъ) Ни лести, ни обмана нътъ; Не терпимъ ухищреній лживыхъ, Не ходимъ сонмищъ нечестивыхъ Мы на предательскій совѣтъ; Всегда свое мы держимъ слово; Нашь неотъемлемый девизь: «Не трогай ничего чужого, Но за свое какъ левъ дерпсь!» И вирямъ мы за свое стояли! Насъ врагь боялся и дрожаль... А если побъжденный налъ — Мы нальму мпра подавали, Випмая воилямъ и мольбамъ, Но никогда цѣней рабамъ

Рукой жестокой не ковали;
Изъ-за добычи нашъ солдатъ
Не въдалъ тягостныхъ походовъ —
Мы чисты и не тяготятъ
На насъ проклятія народовъ!
И глядя прямо въ очи всъхъ,
Я смъло вымолвлю: я чехъ!

У грековъ, римлянъ были боги
Повсюду разные; чертоги
Имъ воздвигалися, а чехъ
Чтилъ какъ боговъ нерѣдко тѣхъ,
Чъи героическія души
Спасали родину: Любуши,
Людмилы, Круки, Янъ, Люміръ —
И мало ль ихъ! Ихъ знаетъ міръ!
Мы н художниковъ имѣли:
Нашъ Брандель, Шкрета, Меиксъ, Кадликъ—
Еще ль не наши Рафаэли?
Всякъ чѣмъ-нибудь изъ нихъ великъ.

И въ музыкъ — и здъсь усиъхи
Мы также сдълали, и здъсь
Прославились далеко чехи:
Ихъ знаетъ свътъ широкій весь
За музыкантовъ; всъ привыкли
Намъ тотъ приписывать талантъ,
Что каждый чехъ — есть музыкантъ;
Мотивы чешскіе проинкли
Вездъ и если бъ во сто разъ
Міръ былъ пространнъе и шире —
И въ немъ, и въ этомъ новомъ міръ,
Разлиться въ звукахъ стало бъ насъ;
Для нашихъ арій, нашихъ пъсенъ
И онъ бы показался тъсенъ.
Такъ, въ добрый мы родились часъ!

А наши парни — что за хваты! Во всякомъ дълъ всякий лихъ; Подчасъ — ораторы изъ нихъ, Подчасъ выходятъ и солдаты, Чтобъ биться доблестно за тъхъ, Кого... душевно любитъ чехъ.

А чешская дівида красна— Другое солнце это ясно! Смиренья, скромности полна, Невинийй горлицы она, Стройній карпатской гордой лани; О, кто бы, кто восторговъ дани, Ее увидівь, не принесь!

Ея лицо, ея ланиты
Самой природой дивно слиты
Изъ бълыхъ и изъ алыхъ розъ;
Глаза — что синіе тюльпаны,
Уста какъ соты ичелъ медвяны:
Вотъ какова она собой!
Ея божественныя руки
Вѣнчаютъ мечъ идущихъ въ бой;
Въ ея устахъ родиме звуки
Насъ сводятъ по просту съ ума —
О, это музыка сама!

Что въ мірѣ наконецъ прелестнѣй Роскошныхъ, ифжимхъ чешскихъ пфсней? Что есть въ нихъ и чего въ нихъ нътъ? Для чеха ими красенъ свътъ; Онѣ - веселье и утѣха, И слёзы горькія для чеха. Въ нихъ чуткимъ ухомъ слышить онъ Былого отклики живые, Порою трубы боевыя, Порою погребальный звонь: Порою голоса изъ рая, Отъ предковъ, слышить замирая... Въ нихъ, въ нихъ сказался нашъ языкъ, И сладкозвучный, и могучій, Счастливыхъ слитіё созвучій -Богатъ, возвышенъ и великъ!-

Какъ на страдальческое ложе

Паду подъ бременемъ я лѣтъ,

Когда въ очахъ померкнетъ свѣтъ,

Скажу я: «милостивий Боже!

Пускай исполнится Твоя

Святая воля: ныпѣ я

Иду отсель; мое моленье

Въ сіе послѣднее мгновенье:

Дай, чтобъ изъ звуковъ чешскихъ всѣхъ,

Скрестивши передъ смертью руки,

Я вымолвилъ лишь эти звуки:

«Я жилъ и умеръ такъ какъ чехъ!»

Н. Бергъ.

## в. штульцъ.

Вячеславъ Штульцъ, сынъ каменьщика, родился 8-го (20-го) декабря 1814 года въ городъ Кладнъ, воспитывален въ одной изъ пражскихъ гимназій, гдъ сблизился съ нъсколькими молодыми людьми,

которые впоследствін пріобрели известность въ чешской литературь, и началь заниматься переводами съ польскаго и русскаго. Штульцъ отличался всегда особеннымъ сочувствіемъ къ полякамъ, й это направление въ немъ утвердилось еще болье въ следствие сближения съ княземъ Юріемъ Любомірскимъ, съ которымъ связала его самая твеная дружба. По окончанін университетскаго курса въ Прагв, Штульцъ вступиль въ семинарію и въ 1839 году быль руконоложонь въ священники Интульцъ стоитъ во главъ того направленія въ чешской литературь, которое старается соединить славянскій патріотизмъ съ ревностною, можно даже спазать фанатическою, преданностію католицизму. Этимъ духомъ проникнуты его многочисленныя сочиненія. Большая часть ихъ писана прозою и касается предметовъ духовнаго содержанія; но Штульцъ писаль и стихи, между которыми встръчаются весьма удачныя. Собраніе его стихотвореній, подъ заглавіемъ «Незабудки на тропинкахъ жизни», напечатано было въ 1845 году въ Прагъ. Въ 1847 году онъ началь издавать духовный журналъ «Благовъсть»; въ следующемь году назначенъ быль преподавателемъ закона Божія въ одной изъ пражскихъ гимназій, а въ 1860 году избранъ въ каноники Вышеградскаго собора. Мъсто это занимаетъ онъ и по настоящее время. Между последними сочиненіями Штульца еледуеть назвать: «Сіонскую Арру» и «Небесные Перлы», два сборника его стихотвореній, мотивы которыхь заимствованы изъ ветхаго и новаго

изъ «воспоминаній на пути жизни».

завѣта, и собраніе патріотическихъ "его «стихотвореній, нодъ названіемъ «Чешскія Думы».

1.

День угасъ; подъ кровомъ ночи Міръ уснулъ — кругомъ покой... Нѣтъ въ душѣ моей печали, Нѣтъ и радости живой.

Вновь зв'єзды моей угасшей Лучь отрадный вид'єнь мн'є— Будто ангела одежда. В'єєть въ св'єтлой вышинь.

«Не пзъ слёзъ — изъ прилежанья» — Слышенъ голосъ упованья — «Снова радость расцвѣтеть, Вновь отчизна оживеть!»

2.

Я на небо и на звѣзды Съ грустью тайною смотрю, И нависшей падо мною Чорной тучѣ говорю:

«Ахъ, когда жь оставить Капиъ Брата Авеля враждой?» И въ ствътъ на зовъ печали Слышу голосъ неземной:

«Близко время искупленья; Оть любви придеть цёленье— И любовь та мечъ и щитъ Въ сериъ и рало превратить.

3/

Пусть мрачится сводъ небесный, Пусть немолчно громъ гремить: Онъ во мнё надежды, вёры И любви не сокрушить.

Эта въра — на твердынъ, Какъ звъзда любовь горить, А надежду — Вожья правда И питаетъ, и живитъ.

Гнѣвъ, вражда и заблужденье — Все пройдетъ, всему забвенье. И опять святой народъ Въ божьей правдѣ оживетъ.

Ө. Миллеръ.

## СВ. ФУРХЪ.

Викентій Фурхъ родился въ 1817 году въ Красонинахъ, въ Моравіи. Отецъ его былъ нѣмецъ, а мать — славянка. Нервоначальное образованіе получилъ онъ въ школѣ въ Тельчи, гдѣ служилъ его отецъ; затѣмъ, учился въ Иглавской гимназіи, изучалъ философію въ Бриѣ (Брюнѣ) и право — въ Оломуцѣ (Ольмюцѣ). Еще будучи ребенкомъ полюбиль опъ свой родиой языкъ, и никакъ не могъ понять, почему языкъ цѣлаго народа находился въ такомъ пренебрежении, въ какомъ онъ былъ тогда, особенио въ Моравіи. Хотя въ гимназіи п университеть онь занимался чтеніемъ чешскихъ книгъ, однако только въ Оломуць удалось ему слушать лекціи чешскаго языка, нотому-что въ то время языкъ этотъ не преподавался ни въ какомъ другомъ заведении Моравін. Въ 1843 н. 1844 годахъ Фурхъ издаль свои стихотворенія въ двухъ томахъ; затімъ, въ 1848 году, ноявились въ печати его «Цвъта и Звуки», а въ 1850 — «Пфсии и баллады изъ венгерской войны». Вирочемъ, Фурхъ мало хлоноталь объ обнародованін своихъ сочиненій, и только небольшая часть ихъ явилась въ нечати. Нъкоторыя изъ его пъсенъ положены на музыку. Въ послъднее время Фуркт нанисалъ политическую драму изъ моравской исторіи, подъ заглавіемъ: «Славиборъ Штамбергъ».

#### , 9 X O.

Все вокругъ давно почило Подъ одеждой тёмной, Одного лишь только эхо Слышенъ голосъ томной.

Съ шаловливымъ этимъ эхомъ Духъ мой въ разговорѣ — И опо ему приноситъ Радость, либо горе.

«Или счастію возврата Нашему не будеть?» Изъ-за горъ протяжно эхо Отвъчаеть: «будеть!»

«Обновится ли народъ мой, Или изнеможеть?» Эхо голосомъ невърнымъ Отвъчаетъ: «можеть!»

«Кѣмъ и какъ зажжотся искра Въ племени убогомъ?» Эхо голосомъ могучимъ Загремѣло: «Богомъ!»

«Вуди ввѣкъ Творцу вселенной» — Я воскликнулъ — «слава!» Эхо громко и свободно Крпкнуло мнѣ: «слава!»

Н. БЕРГЪ.

### БАРОНЪ ВИЛЛАНИ.

Баронъ Драготинъ Марія Виллани родился 11-го (23-го) января 1818 года въ Сушинт, въ южной Чехін, Онт воснитывался въ военной академін въ Новонъ Мфстф, но окончанін курса въ которой поступиль, въ-1838 году, на службу въ австрійскую армію, въ 36-й півхотный полкъ. Въ 1848 году онъ былъ выбранъ въ начальники народной дружины Согласіе, зачто быль арестовань и посажень въ креность. Въ 1867 году Виллани-быль выбрань депутатомь на чешскій сеймъ въ Прагѣ, и въ томъ же году ѣздилъ, вмѣств съ другими представителями западнаго и южнаго славянства, на этнографическую выставку въ Москвъ. Стихотворенія барона Виллани были изданы два раза: въ первый разъ-въ 1844 году, подъ заглавіемъ «Лира и Мечъ», а во второй - Въ 1846 году, нодъ заглавіемъ: «Военныя Пѣсни и Декламаціи». Кромѣ того онъ нанисаль комедію «Сочельникъ» и участвоваль въ журналахъ: «Цвъты», «Пчела» и «Семейная Хроника», въ которыхъ номъстилъ, кромъ множества мелкихъ стихотвореній, яфсколько прозапческихъ статей. Въ настоящее время баронъ Виллани проживаеть или въ Праге или въ своихъ именіяхь въ южной Чехін.

5 МАЯ 1821 ГОДА.

Ипроко звуки разливая, Черезъ моря несется стонь, Но не труба то боевая, А похоронный, тихій звоиъ.

Того, предъ къмъ все тренетало, Чънмъ громкимъ именемъ полна Была вселенная — не стало: Нить дивной жизни порвана!

Гдѣ славныхъ браней громъ побѣдный? Онъ отгремѣль, на-вѣкъ затихъ! Лежитъ герой на ложѣ, блѣдный, Лежитъ безжизиененъ и тихъ.

Кругомъ друзья— ихт ликъ туманенъ, Застыли слёзы въ цужочахъ; У пзголовья англичанинъ Сидитъ, какъ воронъ на часахъ.

Cha weeking to a geneth of the grown of the same of the comment of the same of the comment of th

Врачь молвиль: «кесарь умираеть... Онь умерь... плачьте!» — Гудсонь-Ловъ Одинь сновойно новторяеть: «Скончался ровно въ шесть часовъ!»

Угасъ! минута роковая!... Затъмъ-то раздается звонъ, Черезъ моря перелетая... Угасъ, угасъ Наполеопъ!

Н. Бергъ.

П.

#### эмигрантъ.

Озари ты, солнце красно, Мракъ больной моей дупи, Отогръй ты холодъ сердца, Слёзъ потоки осуши!

Не кори меня, родная, Что бросаю милый край! Сыну дай благословенье, Сыномъ въкъ меня считай!

Рощи темныя, долины — Не увижу васъ опять! Ни друзей здъсь, ни подруги, Больше миъ пе обнимать!

Чешской рвчи, чешских и всень Не услышу! Грусть-тоска Мив одна лишь остается... Слёзы льются какъ рвка...

Н. БЕРГЪ.

## В. НЕБЕСКІЙ.

Вячеславъ Небескій родился въ 1818 году въ сель Новый Дворъ, въ Чехів, восинтывался въ Литомърицкой гимназін и Пражскомъ университеть, гдь зюбимымъ его занятіемъ било изученіе греческихъ классиковъ и философій. Онъ готовился одно время къ дътельности врача, но вскоръ, не чувствуя въ сеоъ призванія къ медицинской практикъ, оставилъ медицину и посвятилъ себя паукъ и литературъ. Начиная съ 1843 года, онъ написалъ и издалъ цълый рядъ замъчательныхъ изслъдованій о древнъйшихъ памят-

никахъ чешской письменности, въ томъ числѣ свои прекрасные разборы чешской «Александріады» («Часописъ», 1847) и «Граледворской Рукониси» (Прага, 1853). Кромѣ оригинальныхъ стихотвореній, пріобрѣвинхъ ему пѣкоторую изъвъстность, онъ неревель пѣсколько греческихъ трагедій, переводилъ испанскіе романсы, новогреческія народныя пѣсни и т. н. Въ 1851 году Небескій былъ назначенъ сепретаремъ Чешскаго Музел и редакторомъ журнала «Часописъ», пъдаваемаго этимъ музеемъ.

великая книга.

Какъ велика, какъ дивно-необъятна Божественная Библія небесъ, Какихъ нолна нев'єдомыхъ чудесъ! Была ты мн'є досель непонятна; Тенерь, когда въ недугахъ я лежу И въ книгу злато-зв'єздную гляжу, Все понялъ я, все в'єдаю и знаю И ясно строки св'єтлыя читаю.

Н. БЕРГЪ.

11.

#### весна любви.

Я не знаю, что со мною: Все, мнѣ кажется, цвѣтеть, Все играеть, какъ весною, Все ликуеть, все ноётъ! Словно нѣжное дыханье Свѣтозарныхъ майскихъ дней, Словно ихъ очарованье Разлито въ груди моей.

Мысли жаворонкомъ въются Въ небо, въ горніе края; Въ сердић будто раздаются Ифсии, трели соловья; Я готовъ проститься съ міромъ, Улетѣть певѣсть куда, Въ пебѣ розовымъ эопромъ Потеряться безъ слѣда.

То истомой сладострастной Полонъ я — и грустно мий; То опять — что полдень ясный, И блаженствую вполнй; Яркой радугой но небу Разлилась тоска моя, Звъздамъ, мъсяцу и Фебу Посылаю вздохи я.

Н. БЕРГЪ.

111.

#### COHATA.

Знаю я, почему Иногда соловей Улетаетъ во тьму, Подъ павѣсы вѣтвей: Мнѣ теперь самому Тяжело межь людей!

Никого мит не жаль; Безь тоски и безь слёзь Я умчался бы вдаль, На гранитный утесь— И злодъйку печаль « Я туда бы унесь!

Н. Бергъ.

## Ф. РИГЕРЪ.

Францъ Владиславъ Ригеръ родидся 28-го ноября (10-го декабря) 1818 года въ Семиляхъ, въ Чехін. Получивъ образованіе сперва въ Пражской академической гимпазін, потомъ въ Пражскомъ университетъ, гдъ поль въ одно и тоже время по юридическому и по философскому факультетамъ, Ригеръ принималъ дъятельное участіе въ литературномъ развитіи родного языка. Въ то же время, горячо любя все родное, онъ оскорблялся до глубины души равнодушіемъ своихъ соотечественчиковъ къ чешскому языку. Одни изъ нихъ употребляли нъмецкій языкъ, какъ языкъ высшаго общества, другіе, особенно чиновники, просто боялись говорить публично по-чешски, зная очень хорошо, что австрійское правительство такъ или пиаче, а отплатить темъ, которые не хотъли признавать главенства навязываемаго имъ пъмецкаго языка. Противъ этого Ригеръ возсталь всеми силами - и усплія его увенчались усибхомъ. Онъ основаль общество, но примъру котораго стали возникать и другія, подобныя, въ которыхъ члены принимались подъ усло-

віемъ употреблять только чешскій языкъ. Учрежденіе этихъ обществъ вызвало цалую бурю на голову Ригера; но борьба съ правительствомъ только закаляла его силы, и онъ ноставиль на своемь: общества не были уничтожены, чето добивалось правительство. Цотериввъ-поражение по делу обществъ австрійское министерство обвинило Ригера въ сношеніяхъ съ эмигрантами и изгнанными государственными преступниками н арестовало его. Однако онъ былъ оправданъ по суду и еще съ большею энергіей продолжаль свою пропаганду. Онъ заботился объ устройствъ народныхъ читалень, библіотекъ и народныхъ театровъ, а во время извъстнаго мартовскаго движенія въ Чехін, въ 1848 году, быль однимъ изъ депутатовъ, ходатайствовавшихъ у-министерства Питерсдорфа объ автономических учреждепілуь для Чехін. На созванномь въ это время славянскомъ съёздё въ Праге, Ригеръ быль лёятельнъйшимъ защитникомъ чешскихъ интересовъ. Когда окончились чешскія волненія, Ригеръ не могь оставаться спокойнымь: новый врагь вооружился противъ него. Мадьярская партія, недовольная увеличеніемъ политическаго значенія чеховъ и видившая въ Ригеръ причину этого, всячески старалась противодействовать его стремленіямъ. Ригеръ однако не уступалъ ни шагу, а, напротивъ, удвоплъ энергію и упичтожиль всв попытки мадьярской пархіц тімь, что вынудиль чешское правительство послать бану Елашичу помощь войскомъ и деньгами для усившнаго действія противъ мадьярскихъ инсургентовъ. Избраніе въ 1860 году Ригера членомъ чешскаго сейма и вънскаго рейхсрата расширило его дъятельность. Какъ писатель, Ригеръ пользуется заслуженною извъстностью. Изъ историческихъ его сочиненій замічательно изслідованіе «Объ историческомъ правѣ Чехіп» (1848), а пзъ политикоэкономическихъ — «О значеніи нематеріальнаго труда въ народномъ хозяйствѣ» (1850) и «Отношенія промышленности къ благосостоянію рабочаго класса» (1860). Поэтическія произведенія Ригера принадлежать его молодости. Въ 1867 году Рпгеръ посътиль московскую этнографическую выставку, во время которой произнесь нъсколько прекрасных рачей и, въ томъ числа, самую замвчательную (на обеде, данномъ городскимь обществомь), въ которой быль неосторожно тронуть вопрось объ отношеніяхь Россін къ Польшѣ, на которую такъ блистательно отвѣтилъ князь-В. А. Черкасскій.

Вота о по предвинения поэты.

#### пъснь кузнецовъ.

Нътъ ловчве молодца Чеха — чеха-кузнеца! Хотъ глядитъ простосерденно, Но что сдълаетъ, то — въчно: Дланъ его кръпка, върна И могучи рамена.

Бей съ размаху — Разъ-два-три! Да смотри: Не дай маху! Бей съ размаху — Разъ-два-три!

Нашъ кузнецъ — огонь и жаръ; Что ни слово, то — ударъ: Такъ подчасъ имъ ошеломитъ... Что не гиётся — миголъ сломитъ. И во всемъ хорошемъ такъ; На дурное жъ — не мастакъ.

Бей съ размаху — Разъ-два-три! Да смотри: Не дай маху! Бей съ размаху — Разъ-два-три!

Онъ не любитъ пустяковъ: Дъла другъ — не праздныхъ словъ; Лицемърье пезнакомо Для него: въ людяхъ и дома Онъ куетъ одно и то жь: Ръжетъ правду, а не ложъ.

Бей съ размаху — Разъ-два-три! Да смотри: Не дай маху! Бей съ размаху — Разъ-два-три!

Что за смётливый народь!
Всякъ изъ нихъ съ разслотомъ бъётъ
Чтобы паль ударъ незрящій
На металлъ, огнемъ горящій,
Въ дёло онъ пускаетъ мѣхъ—
Настоящій, добрый чехъ!

Бей съ размаху—
Разъ-два-три!
Да́ смотри:
Не дай маху!
Бей съ размаху—
Разъ-два-три!

Мпого, Чешская Земля, У тебя руды, угля— Воть оно, гдв наше знамя: Наша сталь и наше пламя! Жаръ сердецъ, огонь ума Верхъ одержитъ, а пе тьма!

> Братци, живо Сынь углей, Не жальй! Бей региво, Бей на диво, Весельй!

Чехъ, скажу вамъ наконецъ, Вылъ всегда лихой кузнецъ: Мечъ ли выковать, иль рало — Онъ задумывался мало: Молодецъ на то и сё! Вотъ и сиълъ я! Вотъ и все!

Братцы, живо Сынь углей, Не жальй! Бей ретиво, Бей на диво, Весельй!

Н. БЕРГЪ.

## к. гавличекъ.

Карлъ Гавличекъ (Havel Borovsky), извъстный чемскій поэтъ и журналисть, родился 19-го (31-го) октября 1821 года въ Боровъ, близь Нъмецкаго Брода. Сынъ тамошняго купца, Гавличекъ получиль первоначальное образованіе подъ- надзоромъ мъстнаго декана Брузска; затъмъ, на десятомъ году, былъ посланъ отцомъ въ Иглаву — учиться нъмецкому языку. Гимназическій курсъ прошоль онъ въ Нъмецкомъ Бродъ, нослъ чего, въ-1838 году, отправился въ Прагу, гдъ около двухъ лътъ слушалъ философію въ та-

мошнемъ университетъ. Въ 1840 году, по желанію отца, вступиль въ Пражскую архіепископскую семниарію, но вскорт своими остроумными выходками и сатирическими стимками заявиль себя такимъ плохимъ теологомъ, что долженъ быль оставить семинарію, ка удовельствію своему и своихъ наставниковъ. Впоследствии онъ отправился въ Москву, гдф прожиль два года въ качествъ гувернера/при дътяхъ профессора Шевырева. Здёсь онъ попаль въ кругь русскихъ славянофиловъ и вскоръ сощолся съ главиъйшими изъ нихъ: Хомяковымъ, Погодинымъ, Бодянскимъ и другими. Пребывание въ Россіи было для Гавдичка во многихъ отношеніяхъ весьма полезно, давъ ему возможность познакомитеся короче съ русскою жизнью, какъ въ высшемъ обществъ, такъ и въ народъ. Говорятъ, жизнь въ Москвъ оставила свой следъ на его развитии: критическій и опцозиціонный характеръ его ума опредълился здъсь еще болье; онъ лучше привыкъ понимать между-славянскія отношенія и сильнее пенавидъть насиліе и произволь. Въ 1845 году. онъ вернулся въ Прагу. Свою литературную делтельность онъ началь статьями и письмами о Россін, которыя въ первый разъ знакомили чешскихъ читателей съ настоящимъ положениемъ русской действительности. Въ 1846 году онъ еталь редакторомъ «Пражскихъ Новинъ» и «Пчелы», выходившей виъсть съ пими. Благодаря его таланту, популярность его съ этого времени стада увеличиваться все болье и болье, а вывств съ твив стало возростать и его вліяніе на публику. Австрійское правительство собиралось уже запретить его журпаль, когда мартовская революція совершенно развязала ему руки. Онъ припималь самое деятельное участие въ чешскихъ событіяхъ 1848 п 1849 годовъ. Едва в'єсть о событіяхь вь Віні достигла Праги, какь Гавличекъ уже хлопоталь объ изданіи поваго журнала — и вскоръ «Народныя Новины» появились за его подписью. Журналь этоть, имъвшій огромное вліяніе на чешское общество, см'ято можно назвать дучшимъ изъ славянскихъ политическихъ изданій, когда-либо выходившихъ въ Австріи. Въ своихъ политическихъ мифиіяхъ Гавличекъ держался нервой конституцін и программы Палацкаго, но въ этихъ пределахъ оне быль упорнымъ защитникомъ народнаго права отъ всякихъ враждебныхъ покушеній. Октоированная конституція 4-го мая 1849 года, заключавшая въ себъ съмяца последовавшей затемь реакціи, встретила

въ Гавличкъ самаго горячаго противника. Правительство потребовало его къ суду, но присяжные оправдали его. Затъмъ, пачались преслъдованія, завершившіеся въ 1850 году запрещеніемъ журнала. Гавличекъ перебхалъ въ Кутную-Гору, такъ-какъ въ Прагъ изданіе журнала было невозможно по ея осадному положенію, и сталъ издавать тамъ «Славянина»; но борьба была уже невозможна. Въ мартъ 1851 года Гавличку билъ запрещенъ въвздъ въ Прагу, потомъ запретили «Славянина» и успокоились только тогда, когда Гавличекъ былъ сосланъ въ крѣпость Бриксенъ, въ Тиролъ. Тамъ-го написалъ онъ свои знаменитыя «Тирольскія Элегіи». Это прекрасное стихотвореніе, исполненное поэзін и юмора, имбетьтри переведа на русскій языкъ (Гильфердині Минаева н Берга, пот которых последний сд лань для нашего изданія и помъщается здісь. первый разъ./ Въ ссылкъд постигла сто тяжк бользнь; ему нозволили вхать на чешскія минральныя воды, но въ Прагу онъ вернулся толь наканунь смерти, послъдовавшей 17-го (29-г іюля-1855 года. Послёднимъ трудомъ Гавличь напечатаннымъ при его жизни, были «Повъсти», переведенния изъ Вольтера. Кромф того, осталась ненапечатанною его юмористическая легенда изъ русской исторіи «Кресть св. Владиміра». «Гавличекъ — говоритъ Пышинъ — былъ несомнино большой таланть, и въ короткій періодъ своей деятельности онъ сделаль очень много для воспитанія общества въ томъ направленіи, къ которому оно было приготовлено всего меньше въ своихъ національнихъ заботахъ — въ направленін политическомъ. Его ясний умъ, простота пониманія и изложенія, остроуміе п юморъ давали ему большое вліяніе на массу, и д'ятельность Гавличка темъ замечательнее исторически, что въ его понимаціи было очень много здраваго практическаго смысла, который удаляль его отъ мечтательнаго фантазерства». Пот тр LAGALIER OPPLEASE

тирольский элегии по пере

Тускло въ небъ свътить мъсяцъ мо сселова Сквозь туманъ и мракъ.

Какъ тебъ сдается Вриксенъ?

Не сходи покамѣстъ съ неба, Не ложися спать: Дай съ тобой мнѣ, другъ мой мѣсяцъ, Слова два сказать.

H no subminist van no ptyn Santa A Mora Ta on no ptyn Santa 
2.

Я изъ края музыкантовъ:

Да игрой носто вънижних дамо в передиль.

Несе но сто туране

Чтобъ поснать порядкомъ послѣ Должностной возни, Разъ отправили жандарма Къ флейтиция они ...

Слышу, кто-то у постелна и и порами трень-брень, Въ два иль три часа поутру, Молвитъ: «Добрый день!»

А за нимъ народу куча — — Насти, кивера, Пышпо шитые мундиры, Сабли у бедра.

«Встэньте, господинъ редакторъ, Будетъ почивать! Но не бойтесь: мы хоть ночью, Но — не воровать!

«Мы — коммиссія. Вся Вѣна Кланяется вамь. Все ли въ добромъ вы здоровьѣ? Рады ли гостямъ?

«Вахъ въ особенности низко , Кланяться велёль; Можетъ, самъ бы къ вамъ пріёхаль: .Очень-много дёль!»

Я учтивъ при всякой встрвчи — Говорю: «сейчасъ! Я готовъ, коли угодно, рединать приказъ;

«Но позволить, meine herren, Прежде вы должны Мив падъть по-крайней-мъръ Галстукъ и штаны!»

Туть я началь одёваться... Только мой бульдогь Полицейской этой сцены Вынести не могь:

Завозившись подъ кроватью, Страшный подняль рыкъ: Къ «Corpus habeas» съ-измала Въ Англіп привыкъ.

Что съ проилятымь было дёлать?
Взяль я «Gesetzbuch»,
Томь увъсистый, огромный —
И въ бульдога — бухъ.

3

Туть я сталь читать бумагу: Добрый докторь Бахь Пишеть ижжное посланье Мић въ такихь словахь.

На, воть самъ прочти, коль въслогѣ Въ этомъ ты силёнъ, Что мна докторъ милый пишеть — Вотъ что пишеть онъ:

Пишеть, будто воздухь въ Прагѣ Не совсѣмъ здоровъ И совѣтуеть отвѣдать Миф иныхъ краёвъ;

Что за этимъ и карету
Онъ нарочно шлётъ,
Дабы могъ я прокатиться
На казенный счотъ.

А чтобъ вывхаль изъ Праги
Я того же дня —
Полицейский поручаеть . . .
Убъдить меня.

4.

Можеть-статься это глупо,
—Но ужь я привыкь
Слушать, если мит покажуть
— Сабдю или штыкъ.

Contract to

Торониль меня Дедёра,
Стой у дверей,
Чтобы съ нимъ я собирался
Бхать поскоръй.

Туть въ напутствіе совѣты Разные дапы, Конмь Баха паціенты Слѣдовать должны:

«Что пнкогнито-де вдемь; Чтобь съ собой отнюдь Ни ружья, ни пистолета Я-бы-не браль въ путь.»

И такъ даль, и такъ даль — Какъ Сирена ивлъ.
Я жь межь-тьмъ сюртукъ и шубу На себя надълъ.

У крыльца стояли конн — Я взглянуль на нихъ: «О, когда бъ еще немпого! Хоть единый мигъ...»

5.

Мѣсяцъ, мѣсяцъ, ты вѣдь знаешь Женщипу вполнѣ!
Что подчась намъ за обуза,
Что за крестъ онѣ!

Столько лётъ на эту землю Глядя съ высоты, Не одной разлуки тяжкой Былъ свидётель ты!

Тучше моднаго поэта.
Могъ бы разсказать...
Такъ и тутъ: вокругъ столиплись
Дочь, жена и мать—

Дочка Зденочка. Я, правда, Тертый ужь калачь, Но запаль мнъ кръпко въ душу Этотъ вопль и плачь.

her a

Carrenest,

Я падвинуль падпорадку—
Шапку на глаза,
Чтобы мив неизмънила
— Ни-одна слеза;

Чтобъ жандармы неузналн от дес Про мою печаль... Сълъ — карета покатилась Вдаль... куда-то вдаль.

Threstelly .

new from paper now

Рогь трубить, жандармы скачуть Сзади, по бокамь, Чтобь чего не обронилось... Вопь вь сторонкѣ храмь!

Это Боровская церковь,
Какъ звъзда, горитъ,
Словно-мит сквозъ лъсъ киваетъ,
Словно-говоритъ:

«Ты ли это мой голубчикъ, Дитятко моё? Иервыхъ дней твоихъ я помию Здъсь житьё-бытьё!

«Помню, какъ тебя крестили:
Всл твоя родня
Тутъ собралась... Добрый мальчикъ
Билъ ты у меня.

«Какъ прилежно ты учился, от постоя Какъ побрель ты въ свътъ— Помню все... тому ужь будетъ
Върныхъ тридцать лътъ Момес

«Какъ съ тобой мы распрощались Но скажи, мой другъ, // Для чего тенерь съ тобою Бдетъ столько слугъ?»

7

Подъёзжая подъ Иглаву, Снился Шпильбергъ мнь; А подъ Липцемъ, помню, видёль Я Куфштейнъ во снъ.

За Куфінтейномъ лишь пропали Сны такіе вст; Альны видълись, какъ Альны — Въ царственной краст.

Только глупо, братъ, какъ ѣдешь Ты невѣсть куда; Тутъ чертовски утомляетъ Самая взда —

Полны горькою насмѣшкой Почтарей рожки...

Просто, кажется разбиль бы Голову съ тоски!

Только видишь, другь мой мёсяць, Выль бы я не правъ, Еслибъ мы съ тобой забыли Горный телеграфъ:

Быль онъ очень акуратень, Не любиль дремать — И полиція усердно, Какъ родная мать,

Исчи намъ вездъ топила,
Зная наперёдъ,
Сколько гдъ съ дороги тяжкой
Иутникъ отдохнётъ.

Въ Будеёвицахъ Дедёра Странно поступилъ: Миъ совсъмъ не по-жандармски Онъ вина купилъ —

Да мельницкаго, родного!

То дь попуталь грѣхъ,

То ди кровь заговорила

Въ немъ (Дедёра — чехъ!)

Ужь не знаю! Или думаль:
Все, что я люблю,
Въ этой Летъ виноградной
Мигомъ утоплю.

Но мельницкое я выциль
И до мёстных винъ
Добрался — до итальянскихь:
Хиёль, какъ-есть, одинъ!

8.

Тонь элегін оставимь Міх теперь съ тобой, Ясный мъсяць! На минуту Перейдемь въ другой!

Мерзкій путь отъ Рейхенгалля До Вайдринга ты Знаешь, чай: овраги, скалы, Чортовы мосты;

Камни страшные — страшнёе Глупости людской; Бездны больше, тёмъ издержки Армін иной!

Сущимъ тартаромъ зіяютъ, Путнику грозя: Октонрскать указомъ Ихъ никакъ нельзя!

Ночь темна, какъ наша церковь Иль еще темньй. Ум истрания Всякій мигь кричить Дедёра: «Сдерживай коней!»

Да кому кричать? на козлахъ
Нъту ни души:
Съ жандармеріей одни мы
Среди скаль, въ глуши.

11:14 lite mille

Почтальонъ отсталь далеко
И въ потьмахъ исчезъ:
По-добру онъ по здорову
Съ козелъ раньше слъзъ.

Мы летимъ при свистѣ вѣтра, Рѣжутъ вихри слухъ; Сердце бъется поневолѣ, Замираетъ духъ:

Кручь — что лѣстница на башнѣ; Но люблю я страхъ Передрягу полицейскихъ И жандармовъ страхъ.

Я шепнуль имъ: «между нами / Видно гръшнивъ есть: Бросимъ жребій, кто отсюда Долженъ мигомъ слъзть

Очистительною жертвой, Какъ Іона». Глядь: Полицейскіе проворпо Начали скакать; Другь за дружкой изъ кареты Выскакали вонъ. Боже! точно ль это было? Или это соць?

Стража, въ шарфахъ, вверхъ ногами, Словно трупъ, лежитъ, А преступпикъ одиноко Подъ гору летитъ.

Хочень, Австрія, вести ты Всёхъ насъ по шнурку, А не справилась съ четверкой Коней на скаку!

Скаль и пропастей альнійских и Полный господинь,

Везъ возницы, въ тьмѣ кромешной,

Мчался я одинь,

И на станцін псиравно
Закусиль; потомь
Спаль какь праведникь; а стража
Все плелась таккомь;

Еле-еле дотащилась
Въ поздніе часы
И всю ночь себ'в чинила
Ф Ребра и носы;

Задъ себѣ арникой терла, А виномъ крестецъ... Тутъ, мой другъ, я ставлю точку: Странствіямъ конецъ!

Я ни капли не прибавиль:

Можеть — какъ ни глупъ —

Быть свидътелемъ почтмейстеръ

Въ Вайдрингъ Дальрупъ.

9.

Рано утромъ былъ доставленъ
Въ Бриксенъ музыкантъ
И квитанцію Дедёрѣ
Выдалъ комендантъ.

Клокъ бумаги комендантской Въ Чехію пошолъ, А меня здёсь держитъ крётко Габсбургскій орёлъ. Коменданта и жандармовъ Въ этой западнѣ, Вмѣсто ангеловъ небесныхъ, Дали стражей миѣ...

Н. БЕРГЪ.

# Г. НФЛЕГЕРЪ (МОРАВСКІЙ).

Густавъ Пфлегеръ (Моравскій), одинъ изъ лучшихъ современныхъ чешскихъ поэтовъ, родился въ 1833 году въ-деревиъ Карасейно, въ-Маравін. Бользнь помьшала ему поступить въ университеть, вследствие чего онь должень быль ограничить свое образование гимназическимъ курсомъ; затемъ, недостатокъ средствъ къжизии принудиль его поступить на службу въ чешскую сберегательную кассу въ Прагъ. Пфлегеръ началь писать стихи съ пятнадцати-лътняго возраста. Первыя его стихотворенія были наинсаны по-пъмецки, но, впослъдствін, онъ одумался, уничтожиль все, написанное имъ на чуждомъ языкъ и сталъ писать по-чешски. Въ 1858 и 1859 годахъ онъ написалъ и издалъ лучшее свое произведение - романъ въ стихахъ, подъ заглавіемъ «Панъ Вышинскій», отзывающійся вліяніемъ «Евгенія Опѣгина». Затѣмъ, опъ нанисалъ комедію «Она меня любить» и трагедію «Святополкъ», имфвшія также значительный успфхъ. Остальныя его произведенія — нѣсколько романовъ и драматическихъ пьесъ - хотя и слабъе исчисленныхъ выше сочиненій, но и они читаются съ удовольствіемъ.

#### пъсня.

Одинъ я одиноко
Подъ линою сижу
И въ бездну — въ глубь потока
Задумчиво гляжу.
Огромный камень старый
Въ потокъ тамъ дежалъ:
Потокъ сердитый, ярий
На камень пабъжалъ —
И камень въ бездну ринулъ...
И л, усталый, жду,
Чтобъ п ко мнѣ прихлынулъ
Потокъ — и въ бездну кинулъ
Меня въ свою чреду...

Н. Бергъ.

# СЛОВАЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Словаки причисляются обыкновенно къ чехоморавской вътви западно-славянскаго племени. Они занимають почти сплошной массой Тренчинскій, Турчанскій, Оравскій, Липтавскій и Зволенскій комитаты пли столицы съверовосточной Угрін; затьмъ, паселяють большую часть округовъ Нитранскаго, Спишскаго, Шарышскаго, Тековскаго, Землинскаго, Гемерскаго и Гонтскаго и меньшую часть округовъ Пресбургскаго, Новоградскаго и Абуйварскаго. Но отдельныя поселенія и колоніи словаковь выбѣгають далеко за предълы территорін, обнимаемой почисленными пятнадцатью комитатами: онъ встръчаются въ двадцати другихъ столицахъ Угорщины, вилоть до самой Савы, гдв онв уже соприкасаются съ этпографической территоріей сербовъ и хорватовъ. Такъ-какъ условія жизни въ горной подтатранской родиль словаковь не внолны лостаточны для пропитанія быстро возростающаго населенія, то непрерывный почти потокъ словацкой колонизаціи, по течепію пхъ рѣкъ Вага, Грона и Нитры, неудержимо стремится къ Дунаю, а по Бодрогу и Гернаду въ долину Тисы, въ то роскошное угорское дольноземье, которое нфкогда принадлежало, хотя не псключительно, прапрадъдамъ словаковъ и, быть-можетъ, еще станетъ со временемъ наслъдіемъ, хотя тоже не исплючительнымъ, ихъ правнуковъ.

Численность словацкой народности не можеть быть точно опредёлена по причинамь какъ соціальнымь, такъ и политическимь. Въ средё словаковъ существуеть съ одной стороны непримиримая рознь между дворянствомъ и народомъ: первое стыдится даже своего происхожденія и причисляеть себя къ мадьярамъ, подобно тому,

какъ западнорусское дворянство причисляетъ себя къ полякамъ. Съ другой стороны мадьярская администрація, озабоченная возвышеніемъ мадьярской народности надъ другими угорскими, особенно словацкою, въ смѣшанныхъ округахъ игнорируетъ показанія языка и причисляеть словаковъ къ мадьярскому илемени, что отражается и на статистическихъ данныхъ. Какъ бы то ни было, мы безонасно можемъ опредёлить минимумъ словацкаго населенія въ 3 милліона душъ. Но, какъ уже сказано, это население быстро возростаеть, несмотря на гнёть австрійскаго, особенно мадьярскаго правительства. Словацкая народность обладаеть значительною претворяющею силою: она расширяется особенно на счотъ мадьяръ. Но и нѣмцы въ средѣ словаковъ не могуть долго сохранять своей народности: такъ значительныя ихъ поселенія въ Спишской и Гемерской столицахъ совершенно ословачились.

Есть еще одно обстоятельство, которое увеличиваетъ значение этого свѣжаго, даровитаго и симпатичнаго племени. На территоріи словаковъ приходится этпографическая грань ифсколькихъ вътвей славянскаго племени: за ръкою Моравою п городомъ Суловою начинаются поселенія чехо-моравскія; за Дунайцемъ п Бескндамиживуть поляки; за Бодрогомъ пачипается Русь. На югъ, какъ сказано, отпрыски словаковъ соприкасаются съ крайними побъгами селеній юго-славянскихъ. Такимъ образомъ словаки представляють какъ бы этнографическій центръ славянства, что отражается п на ихъ языкъ. Опъ является какъ бы связующимъзвъномъ между юговосточной и съверозападной вытвями язычного дерева славянь. Незамытными переходами словацкое паръчіе сливается

на съверо-занадъ съ чешскимъ (говоръ нитранскій), на северо-восток в съ нольскимъ (говоръ оравскій, шарышскій и т. д.), а на юго-восток в съ русскимъ (говоръ гемерскій, сотацкій). Собственно же срединное словацкое нарѣчіе (говоры турчанскій, тренчинскій, липтавскій, зволенскій и т. л.) представляеть въ своемъ составъ и строъ тинь чрезвычайно замычательный по богатству словъ и формъ, но звуковой иолнотъ и цъльности, а во многихъ случаяхъ-но чертамъ старины самой отдаленной, праславянской. Это объясняется консерватизмомъ жизни народа замкнутаго въ мъстностяхъ горныхъ, глухихъ, недоступиыхъ для вившнихъ вліяній, и притомъ народа почти не имъвшаго еще самобытной исторической жизни, сохранившаго въ своемъ бытъ и нравахъ много младенческаго, первобытнаго. Съ другой стороны края подтатранскіе могуть быть названы колыбелью славянства въ Евроиф. Въ продолженіе можеть-быть двухь уже тысячельтій живуть здёсь славяне, въ недоступныхъ убёжищахъ народной свободы, въ этомъ центръ праславянской географической области, откуда вытекають множество ръкъ и притоковъ Вислы, Одры, Дивстра, Тисы и Дуная, следовательно у водораздёла морей Чорнаго и Балтійскаго. Воть ночему есть основание думать, что словацкая территорія и народность, языкъ и правы должны представлять неисчернаемый источникъ важныхъ открытій для славянскаго археолога, этнографа и филолога. Но для историка, особенно историка литературы, здёсь жатва очепь скромная, потому-что эта народность, какъ сказапо, находится еще на ступени развитія довольно младенческой и потому можеть иредставлять болье надеждъ въ будущемъ, чёмъ воспоминаній въ прошедшемъ. Въ этомъ отношении, какъ и во многихъ другихъ, словаки представляютъ аналогію со словенцами. Некогда они имели даже общую исторію, когда Паннонская долина была занята тремя родственными и дружественными державами: великоморавскою Ростислава и Святонолка, блатенскою Коцела и болгарскою Симеона. Но ударъ мадьярскаго нашествія, сокрушившій первую и вторую, оттолкнуль за Дунай третью. Съ-техъ-поръ словаки, составлявине зерно великоморавского царства и принявшіе ызъ рукь солунскихъ братьевъ семена славнискаго просвещения, оторваны отъ связей съ православнымъ югомъ, отодвинуты въ свои сумрачныя, но родныя татранскія голи и поляны; съ-техъ-

поръ они должны были делить судьбу угорскаго государства, основаннаго мадъярами въ Паинонской долинь, на развалинахъ государствъ славлискихъ. Нельзя одиако сказать, чтобы словаки были совершенно нассивными зрителями событій, разыгрывавшихся затёмъ въ угорскомъ государствъ. Можно даже доказать, что самое основание этого государства, его организація Ст фаномъ Святымъ, совершена была по темъ культуриымъ началамъ, которыя выработаны были въ непродолжительное, но блестящее существование славянскихъ придунайскихъ государствъ, особенно же великоморавскаго, т. е. словацкаго. Мадьяры не принесли съ собой никакихъ новыхъ культурныхъ началъ и потому должны были усвоить себъ ть, какія они встрытили въ странь новыхъ своихъ поселеній. Въ нервый арпадовскій періодъ угорской исторіи славянскія народности давали политическое направление государству; тоже продолжалось и въ последующие періоды, съ темъ лишь различіемъ, что Угрія все болье втягивалась въ кругъ интересовъ и ионятій евроиейскаго запада, постепенно отрываясь отъ началь, унаследованных было отъ славянского востока. Въ этомъ отношении исторія Угрін представляетъ замѣчательную наралдель съ исторіей Польши. Но главныя основы староугорской конституцін: административная децентрализація, мъстное (жуиное или комитатское) самоуиравленіс, равноправность народностей и свобода вфроисновфданія, унорно были поддерживаемы и въ поздивишие неріоды угорской исторін. Итакъ несомнѣнно, что и словаки принимали деятельное участие въ событіяхъ угорской исторін; но, по разнымъ причинамъ, они не усибли подчинить мадьяръ вліянію своей народности въ такой степени, какъ это случилось напримфръ съ ордою болгарскою въ странахъ балканскихъ. Единственнымъ политическимъ представителемъ словаковъ, какъ народности, быль знаменитый Матушь Тренчанскій (въ началѣ XIV вѣка); но его усилія привлечь Угрію въ союзь съ чехами не удались. На полѣ наукъ и искусствъ словаки произвели не мало замъчательныхъ дъятелей, но ихъ сочинения появились на томъ же латинскомъ языкъ, который съ XI до начала XIX въка былъ административпымъ и дииломатическимъ языкомъ угорскаго государства. Но за-то словаки два раза давали у себя иріють письменности своихъ чешскихъ соилеменниковъ. Разъ это было въ иоловинъ XV въка, когда гуситы изъ опустошонной Чехіи цѣлыми

массами переселялись въ гостепримную и либеральную Словачину (особенно въ Нитранскій, Новоградскій и Зволенскій комитаты). Другой разъ это случилось въ XVII вѣкѣ, нослѣ бѣлогорской битвы: на этоть разъ словаки пріютили у себя и знаменитаго основателя научной педагогики Амоса Коменскаго. Вмёстё съ гуситствомъ словаки приняли тогда отъ чеховъ ихъ литературныя произведенія и чешскій литературный языкъ. Можно даже сказать, что единственно благодаря чешскимъ писателямъ изъ словаковъ (какъ Траповскій, Кърманъ, Грушковичъ и другіе) поддержаны были литературныя преданія такъ называемаго золотого періода чешской письменности, въ полуторав вковую умственцую летаргію убаюканныхь іезунтами чеховь. Это пе мало облегчило литературное ихъ возрождение въ началъ нашего въка.

Первые опыты литературной обработки словацкаго паръчія пачинаются не рапье XVIII въка, слъдовательно въ этомъ отношении собственно словацкая литература новъе всякой другой славянской, не исключая и словенской или хорутанской, имъющей одинь памятникъ Х въка п нѣсколько XVI-го. Первое же крупное явленіе словацкой письменности составляють грамматическіе и лексикальные труды Бернолака († 1813 г.) и поэтическія произведенія Голаго († 1849 г.). Ихъ значеніе въ словацкой литературъ можетъ быть нъсколько уподоблено значенію въ литературѣ сербской филологическихъ трудовъ Вука и поэтическихъ опытовъ Милутпновича. Разница лишь въ томъ, что Вукъ обнялъ сербскій языкъ во всёхь его развётвленіяхъ и изъ ихъ сравненія извлекъ норму сербскаго литературнаго языка; между-темь, какъ Бернолакъ ограничился одной западной вътвые словациаго племени, вследствие чего его опыть вышель болъе одностороннимъ и недостаточнимъ. Голый проявиль въ своихъ эпическихъ произведеніяхъ большой таланть и одушевленіе; но онъ не свободенъ быль отъ пристрастія къ псевдо-классической напыщенности, некоторой ходульности и холодности, во вкуст нашего Хераскова или сербскаго Мушицкаго. Какъ бы то ни было, Голый даль первый толчокъ словацкой литературь, справедливо считающей его отцомъ и основателемъ. Можно предполагать, что н Колларъ, знаменитый авторъ «Дочери Славы» и первый пророкъ панславизма, не вполнъ былъ свободенъ оть вліянія автора «Святополка», «Кирилло-Ме-

өодіады» и «Слава». Впрочемъ, имя Ивапа Коллара лишь отчасти принадлежить словацкой литературь: главныя его произведенія написаны на чешскомъ нарфчін, равно какъ и произведенія другого знаменитаго словака, Павла Іосифа Шафарика, автора «Славянскихъ Древностей». Но содержание и направление произведений какъ того, такъ и другого болье имъетъ родства и въроятно - связи съ настроеніемъ и духомъ народа словацкаго, чёмъ чешскаго. Какъ бы то ни было, не должно представляться случайностью то, что первыми проповъдниками идеи славянской взапилести и папславизма являются сыновья словацкаго племени, уже самою своею природою и географическимъ положениемъ какъ бы призваннаго примирять противоположности разныхъ славянскихъ народностей и соединять ихъ въ сознаніи племенного единства и общности историческихъ задачъ.

Съ 40-хъ годовъ въ Словачинъ закипаетъ болье оживленная литературная дъятельность, являются новые деятели, новая литературная школа. Основателемъ ен быль знаменитый словакъ Людевить Штуръ, политикъ, поэтъ, учоный и публицисть. Первыя его заботы обращены были на установление нормы словацкаго литературнаго языка. Онъ осудилъ мысль Бернолака, поддержанную Голымъ, о возведеніи на степень литературнаго органа одного изъ мпогочисленныхъ окраинныхъ словацкихъ говоровъ. Литературный языкъ долженъ, по мнёнію Штура, пользоваться всёмъ разнообразіемъ народныхъ говоровъ, чтобы чернать лучшее изъ каждаго, особенно въ отношенін лексикальномъ. Что же касается стороны формальной, то предпочтение должно быть оказываемо темъ звукосочетаніямь и формамъ, которыя находять себъ наибольшее оправдание въ этимологін и исторіи славянскихъ языковъ и слѣдовательно напболѣе приближаются къ среднему или нормальному типу словацкаго наръчія. А такъ-какъ наиболъе чистый и цъльный звуковой и грамматическій типъ представляють говоры центральные, нагорные, то они и приняты Штуромъ за основу формъ паръчія литературнаго. Эта мысль была очень сочувственно принята словаками, особенно въ молодомъ покольпін, на которое Штуръ имѣль самое сильное и благодътельное вліяніе. Авторитеть его быль поддержань въ этомъ случав согласіемъ двухъ другихъ знаменитыхъ и вліятельныхъ членовъ словацкаго общества: Гурбана и Годжи. Ихъ

соединенными усиліями дёло установленія нормы словацкаго литературнаго языка было поведено очень усибшно. Реакція старочешской партін въ средъ словацкаго народа была сломана и литературный расколь словаковь совершился, повидимому, окончательно и безвозвратно. Словакъ Гаттала довершиль это дёло составленіемь прекрасной грамматики новаго словацкаго литературнаго языка. Въ средъ словаковъ нашлись значительные таланты поэтическіе, представившіе прекрасные образцы высокохудожественныхъ произведеній на словацкомъ языкѣ. На ряду съ названными тремя литературными корифеями штуровской школы (Штуромъ, Гурбаномъ и Годжей), мы должны назвать особенно два имени: Сладковича и Халунку. Ихъ значение въ литературъ словацкой можеть быть отчасти сравнено со значеніемь въ литературь чешской Челяковскаго и Эрбена, а въ сербской — Мажуранича и Нѣгоша.

Около этихъ корифеевъ словацкой литературы группируется цёлая плеяда другихъ болёе или менъе значительныхъ талантовъ. Назовемъ Заборскаго, Грайхмана, Желло, Полярика, Викторина, Іозефовича, Зоха, Кузмани и Павлини-Тота. Большая часть сюжетовъ словацкой поэзін заимствуется изъ народной жизни современной и прошлой, словацкой или общеславянской. Идея панславизма продолжаеть быть вдохновляющей музой словацкой литературы. Это пе измънилось даже послъ горькихъ разочарованій 48 и 49 годовъ, когда заря народнаго освобожденія, казалось, начинавшая уже брезжить, спова скрылась подъ тучами сначала баховскаго, а потомъ андрашіевскаго деспотизма и преслідованій. Исчезло одно покольніе народныхъ дьятелей (Штуръ, Гурбанъ, Годжа); но ихъ мъсто не осталось празднымъ: Францисци, Кузмани, Павлини-Тотъ, епископъ Мойзесъ и другіе снова взялись за дело народнаго пробужденія и возрожденія. Самымъ важнымъ событіемъ последпихъ десятильтій было учрежденіе въ 1863 году словацкой матицы, образовавшей центръ, вокругъ котораго собрадись всё лучнія силы страны и изъ котораго стала направляться просвътительная дъятельность патріотовъ на образованіе народныхъ массъ. И дело подвигается, пародъ просвъщается, развивается, хотя не съ такой быстротой, какт бы можно желать, но съ большей,

чёмь бы можно ожидать, имен вь виду многочисленность и значительность противодыйствующихъ условій и вліяній. Народъ бъденъ и одипокъ; опъ не имъетъ нигдъ поддержки, а напротивъ всюду встръчаетъ ненависть и презръніе: дома отъ своихъ дворянъ-ренегатовъ, въ странъ отъ мадыярскаго управленія, въ государстві отъ габсбургскаго правительства. Чехи довольно равподушны къ словакамъ за ихъ литературный расколь, произведенный во имя словацкой наролности съ одной стороны и иден панславизма (въ формѣ литературнаго единенія славянь) сь другой. Польскіе нолитики не благоволять къ словакамъ за ихъ демократизмъ, за ихъ панславизмъ, за ихъ дружбу къ Россіп. Но, несмотря на все это, словаки не унывають и не отчаяваются въ своей будущности. Они веселы и довольны, потому что добродушны и непритязательны; они пъвучи и смълы, иотому-что молоды и предпрінмчивы. Словаки вдвое намъ сочувственны какъ славяне и какъ друзья. Не только въ географическомъ, по и въ этнографическомъ смыслъ это самый близкій къ русскимъ изъ западныхъ народовъ, подобно тому какъ болгаре изъ южныхъ. Наука и литература словацкая, конечно, еще бъдна и едва только зарождается; но если можно о будущемъ судить по настоящему и прошедшему, то мы имжемь право возлагать самыя блестящія надежды на словацкихъ писателей и учоныхъ: такъ живо во всёхъ ихъ ироизведеніяхь отражаются черты могучаго таланта, широкой кисти, самобытнаго творчества и философскихъ порывовъ, нъсколько роднящихъ мыслителей словацкихъ — напримфръ Штура — съ русскими славянофильского направленія.

Въ заключение нашего бѣглаго обзора литературной истории словаковъ позволяемъ себѣ выразить убѣждение, что ближайшее ознакомление и тѣснѣйшее общение русскаго народа съ словацкимъ не осталосъ бы безъ важимът для иихъ послѣдствий, тѣмъ болѣе, что словакамъ предстоитъ, повидимому, играть не маловажную роль въ событияхъ, которыя въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ должны разыграться на склонахъ Карпатовъ и въ долинѣ средняго Дупая.

А. Будиловичъ.

# СЛОВАЦКІЕ-ПОЭТЫ.

# и. голый.

Иванъ Голый, котолическій священникъ и словацкій поэть, <del>родилен 12-го</del> (24-го) марта (1785) года, учился въ Скалиць, Пресбургь и Тернавь, а въ 1808 году получиль мъсто канелана въ Побъдимъ. Еще будучи клеркомъ въ Тернавъ, онъ перевель на словацкій языкъ «Эненду» и «Эклоги» Виргилія, «Сатиры» Горація, «Батрахоміомахію», отрывки изъ Өеокрита, Гомера, Овидія, Тиртея и другихъ греческихъ и римскихъ классиковъ. Что же касается его орригинальныхъ поэтическихъ произведеній - члучнато литературнаго результата бернолаковой школы, принявшей, по примъру извъстнаго словацкаго учонаго Бернолака, нитранское наржчіе, получившее, всябдствіе этого, названіе берналачиныто они складывались у него въ томъ же классическомъ вкусѣ; это были идиллін, элегін и оды. Кром'в того, онъ написаль три эпическія поэмы: «Святополкъ», «Кирилло-Менодіада» в «Славъ», которыя главнымъ образомъ составили ерфизвъстность, незаходившую впрочемъ дальше грапицъ словацкаго языка, темъ больше, что ихъ псевдоклассическая форма и обусловленная ею поэтическая манера, вынесенная Голымъ изъего восинтанія, уже мало соотв'єтствовали новымъ поэтическимъ вкусамъ и потребностямъ. Голый заключиль свое литературное поприще составленіемъ стихотворнаго сборника кателическихъ церковныхъ пъсенъ. 3-го мая 1843 года Голый едва не погибъ во время пожара, бывшаго въ томъ мъстечкъ новагской долини, гдъ опъ быль священникомь, и, только благодаря энергіи нъсколькихъ удальцовъ, онъ былъ вынесенъ изъ

горвышаго дома. Этоть случай окончательно разстроиль его и безъ того слабое здоровье и побудиль просить увольненія оть должности. Оставивь приходь и прострадавъ около шести льть, Голый скончался 2-го (14-го) апрыля 1849 года. Полное собраніе его сочиненій вышло въ 1841—42 годахь, изданное обществомь любителей словацкаго языка и литературы.

## голось татры.

Куда ты, Вагь, стремишься? Куда бѣжишь такъ быстро? Обрызганныя кровью Надбрежія крутыя И скаль седыхь обломки Передъ собою гонишь. Иль не-любо катиться Тебь русломь завытнымь Среди отчизны милой И подавать свой голось Вершинамъ поднебеснымъ, Въ твоемъ зеркальномъ лопъ Свой обликъ отразившимъ, Не-то лѣсамъ кудрявымъ? Иль не-любо весною Прислушиваться къ трелямъ, Къ раскатамъ соловьинымъ И къ ивсиямъ вилъ игривыхъ, Летящимъ черезъ рощи? Или порой вечерней Смотръть на ихъ забавы, На игры ихъ и пляски?

Зачёмь ты быстры воды Свергаешь съ горъ въ долины? Ты здёсь - и чисть, и яссиь -Сребристые потоки Въ свое пріемлешь лоно; Тамъ — отъ притоковъ мутныхъ И самъ ты весь мутишься. Здёсь царствуемь ты гордо Надъ мпогими реками; Тамъ - скипетръ обронивши -Въ волнахъ Дуная гибнешь. О родичи, о братья! Какъ Вагъ, и вы бъжите Съ высокихъ горъ въ долины Отъ матери любезной — И гибнете безследно Въ волнахъ иноплеменныхъ...

Н. Бергъ.

H.

### плохому стихотворцу.

Полно тебѣ какъ ворона въ часы непогодные каркать,

Полно по лютив глухой пальцами бить и стучать!

Кто съ удовожствіемъ слушаетъ скринъ неподмазаной оси,

Свистъ и визжанье пилы, либо лягушекъ концертъ?

Развѣ не хочешь постигнуть, что духу тебѣ пе хватаетъ

Ноты высокія брать: голось твой рвётся, дрожить;

Струны не слушають пальцевъ неловкихъ — н дикіе тоны

Слухъ намъ жестоко дерутъ, дыбомъ нодъемютъ власы.

Малыя дъти, заслыша далёко визгливый твой голось,

Къ нянькамъ бъгутъ подъ крыло: бука ты сущій для нихъ!

Даже и птицы боятся тебя и скрываются въ гиѣзды,

Если ты вълъсъ забредёшь и начинаешь тамъ выть.

Полно же каркать, а лучше разбей непокорную лютню,

Сдёлай тенета изъ струнъ, рябчиковъ жир-

Либо лѣсу смастери и, миногъ хитроумпыхъ наудивъ.

Лютию зажги и надъ ней вкусную рыбу изжарь.

Въ этомъ занятін все-таки, другъ мой, поболье толку:

Будешь ты новый Немвродъ, сладко и смачно повшь!

Если жь послушать не хочешь, дери свое горло пожалуй,

Въ струны безъ устали бей, пальцы объ нихъ обломай!

Будень полезень хоть тёмь, что подчась распугасиь на инвахъ

Галовъ, не-то воробьовъ, пль — съ винограда скворцовъ.

Н. Бергъ.

## С. ХАЛУПКА.

Самко Халупка, евангелическій священникъ и знаменит в шій изъ словацкихъ современныхъ поэтовъ, родился въ 1812 году въ Горныхъ Леготахъ, въ Венгрін, въ томъ самомъ мъстечкъ, гдь зв настоящее время проповъдуеть слово Божее своимъ землякамъ. Первоначальное образованіе получиль онь въ дом'в родительскомъ; потомъ учился въ Рознавъ, Кезмаркъ и Пресбургъ. По окончаніи полнаго курса богословія въ Пресбургскомъ университетъ, Халупка получилъ мъсто священника въ Ельзавскомъ Теплицъ, откуда, по смерти отца и по желанію прихожань, быль переведсиъ въ свои родныя Горныя Леготы, гдв проживаеть по настоящее время. Въ 1843-году онъ выступиль противъ сильно-распростаненной въ словацкомъ народѣ язвы пьянства! Для этой цёли онъ переработаль извъстное сочинение Ттоке «Brantvein pest» (Водочная чума), имъя въ виду примънится къ нравамъ и обычаямъ своихъ земляковъ, и издаль его въ Быстрицъ, подъ заглавіемъ: «Водка — отрава», и этымь много способствоваль учреждению обществъ трезвости между словаками. Имя Халупки пользуется огромною извёстностью среди словацкаго народа. Почти каждый словацкій журналь, альманахь, календарь и сборникь украшень его стихотвореніями. Независимо отъ поэзін, Халупка. занимается также изученіемъ славянской старины и историческими изысканіями.

Гонить волны быстръ Дупай, Разлился широко; Надъ Дунаемъ свътлый градъ На торѣ высокой. Становился римскій царь Станомъ передъ градомъ: Забълълися шатры, Рядъ стоить за рядомъ. На престолѣ царь сидить Подъ златой норфирой;

Вкругь престола — словно лъсъ — Конья и сфинры.

И съ престола римскій царь Говорить съ нослами:

Незнакомый людъ стоить Предъ его очами.

Молодецъ все въ молодцу: Кудри золотыя Густо вьются по илечамъ; Очи - голубыя; Словно всѣ въ одно лицо, Та жь краса и сила, Словно всёхъ-то ихъ одна Матерь породила. Породила жь ихъ одна Мать-земля родная, Что отъ Татры нодошла

Вплоть до волнъ Дуная, И за Татрою идетъ

На другое море, На полночь и на востокъ,

Гдъ въ святомъ просторъ

Уготовила поля,

Долы и дубравы --

Какъ святую колыбель Для великой славы!

Ихъ послаль славянскій родь, Положивъ совътомъ

Встрътить римскаго царя

Дружбой и привътомъ. Не лежать они челомъ

Передъ нимъ во прахѣ,

Не цалують ногъ его

Въ рабольнномъ страхъ;

Но подносять божій дарь — Хльбъ и соль родную,

И къ великому царю

Держать рычь такую:

«Весь народъ пашъ, старшины И князья послали Насъ, чтобъ мы тебф, о царь, Добрый день сказали. Ты нашъ гость, лишь достуниль Нашего норога. Мы — славяне. Край сей данъ Намъ въ удёль отъ Бога.

Щедро Имъ опъ падъленъ

Благодатью съ цеба:

Не поленишься — такъ всемъ Свой кусокъ есть хлѣба.

Много ль, мало ль, съ насъ того Будеть, что имфемъ —

Благо, свемъ на своемъ, Жнемь, что сами свемь.

И придеть ли странникъ къ намъ -Кто? зачъмъ? не спросимъ:

Съ Богомъ, дверь отворена! Милости, моль, просимь!

Будь онъ свой или чужой — Человькъ прохожій —

Про него всегда у насъ

На столь даръ божій. Вольно всемь здесь жить! зарокъ

Богомъ данъ славянамъ:

Грѣхъ великій — быть рабомъ, Вяще жь грахь — быть паномь!

И греховь техь неть у нась,

Нѣтъ во всемъ народѣ:

Всьмъ у насъ широкій путь Къ славъ и свободъ!

«Правда, какъ-весной сиъта Съ горъ крушатся на долъ, Лютый врагь на край нашь вдругь Словно съ неба падаль; Здёсь засёвь, ужь думаль вёкъ

Насъ держать въ неволъ,

Нами съять и пахать

И на нашемъ полъ Кобылнит своихт пасти...

Только — блажь пустая!

Подпималась вся земля

Съ края и до края — И спроси ты: гдъ же тъ,

Что намь цень ковали?

Гль? спроси ихъ. Мы стоимъ,

А они — пронали!

Положонъ ужь такъ зарокъ

Вфки пензифппый:

Кто бъ, откуда бъ не пришолъ
Врагъ иноилеменный,
Завладъй коть міромъ — здъсь
Бътъ свой остановишь,
Здъсь, въ землъ славянской, гробъ
Самъ себъ сготовишь!

«Ты теперь, о царь, стоишь Здесь у нашей грапи; Что жь несець съ собою къ памъ: Мечъ иль миръ во длани? Если мечь — то въдь мечи И у насъ есть тоже; А востры ль они — узнать И не дай ти Боже! Если жь къ намъ идешь какъ гость, Съ миромъ, съ доброй въстью — Ужь на славу угостимъ И проводимъ съ честью. Вотъ тебѣ отъ насъ хлѣбъ-соль — И принять ихъ просимъ Также честно, какъ тебв, Царь, мы ихъ приносимъ.»

Хлѣба-соли нѐ взяль царь,
Ликомь омрачился;
Ярый гнѣвъ въ его очахъ
Гордо засвѣтился,
И къ посламъ славянскимъ онъ
Съ трона золотого
Обратилъ, поднявъ главу,
Таковое слово:

«Солнце шествуеть въ пути, И — къ нему всѣ очи: Отъ него - вся жизнь и свъть, Безъ него — мракъ ночи. Съ нимъ у твари спора нфтъ, Ни переговоровъ. Для народовъ солнце — я, И со мной - нътъ споровъ! Какъ судьба, для всёхъ моя Власть неотразима: Повелитель міра — Римъ, Я жь — владыко Рима! Межь народовъ хоть одинъ Есть ли во вселенной, Кто бъ противиться ему Возмечтавъ — мгновенно До последняго бъ раба Не исчезъ со свъта?

Всф склоняются предъ нимъ, И живуть — чрезъ это. Преклонитесь же и вы! Я вашъ край устрою, Поселю здёсь римлянь; вась Выведу съ собою: Въ Римъ — старшинъ, а молодежь — Прямо въ легіоны. Покоритесь — будеть вамъ Миръ, ночетъ, законы; Нфтъ — васъ съ семьями къ себф Погоню гуртами; Въ плуги запрягу — пахать Землю буду вами; На цёпи, какъ псовъ, сидёть У воротъ заставлю; Буду тысячами васъ Львамъ кидать на травлю. Горе будеть, говорю, Дътямъ вашимъ, жопамъ! Бойтесь, если кликну я: «Горе побѣждённымъ!» Бойтесь! этоть римскій крикъ Пуще Божья грома... Я сказаль. Воть мой отвъть. Передайте дома!»

Рфчь окончиль римскій царь; Все кругомъ молчало. Какъ пежданный громъ, она На славянъ упала. На царя стремять они Взглядъ оторопелый... Вдругъ какъ-будто съ ихъ очей Заблистали стрвлы, И по лицамъ словно вдругъ Молніи мелькнули — Разомъ, взвизгнувши, мечи Изъ пожонъ сверкнули И у всёхъ единый кликъ Вырвался изъ груди: «Бей его!» Вокругъ царя Всполошились люди И поднять щиты едва Вкругъ него усивли... Самъ онъ мигомъ съ трона прочь... Трубы загремфли, Разомъ лагерь подпялся: Скачуть нумидійцы, Взводъ безсмертныхъ, взводъ пароянъ,

Галлы, иберійцы

И — коньё на перевѣсъ — Римская иѣхота: Окружили молодцовъ И пошла работа.

Что медвёдь лёсной въ кругу
Псовъ остервенёлыхъ,
Бьётся горсть богатырей
Противъ полчищъ цёлыхъ.
Съ шумомъ рушатся вкругъ ихъ
Всадпики и кони;

Конья ломятся; звенятъ Шишаки и брони...

Бьётся горсть богатырей, Но сама р'ядчеть...

Вотъ лишь трое ихъ: кругомъ Смерть надъ ними рѣетъ

Въ блескъ коній и мечей...
Вотъ всего лишь двое,

Вотъ одинъ... и этотъ палъ...
И вкругъ падшихъ въ бов

Побъдители стоятъ

Въ изумленът сами. Въ легіонахъ недочетъ:

тегонахъ недочеть имадами рядами

Мертвыхъ, раненныхъ кладутъ. Самъ, съ разиоилемённой

Свитой, кесарь подскакаль: Мрачный и смущённый,

Разглядёть желаеть онъ Варваровь, которымь

Показалась рачь его

Вдругъ такимъ позоромъ...

А той рѣчи — впемлетъ міръ, Всѣ цари земпые!

«Что жь за люди это тамъ» — Мыслить — «кто жь такіе?»

И задумчиво къ горамъ

Обратиль онь взоры:

Грозпо смотрять изъ подъ тучь Сумрачныя горы;

Стая темная орловъ

Изъ за нихъ несется;

Словно гуль какой оттоль Смутно раздается...

Смотрить царь — и вдругь велить Станъ снимать свой ратный

И полки переправлять За Дунай обратно.

А. Майковъ.

# -Л. ШТУРЪ.

Людевить Штурь родился 16-го (28-го) октября 1815 года въ Венгрін, въ Трекчанскомъ округь, въ Зай-Угрочь, гдь отець его управляль школою, въ которой обучались мальчики евангелического исповъданія. Здёсь началь учиться и Людевить Штурь. Затьмы оны быль неремьщень въ Раабскую гимназію. Тамошній преподаватель, Леопольдъ Пецъ, пе разъ указывалъ своимъ ученикамъ на яркія свётила славянскаго литературнаго міра, и тёмъ заронилъ въ сердце юноши первые искры любви къ своему народу, а насмѣшки теварищей надъ его славянскимъ происхожденіемъ воспламенили эту любовь. Пробывь въ Раабъ два года, опъ перешоль въ Пресбургскій евангелическій лицей, гдф вскорф вступиль членомъ въ Словацкое Литературное Общество, имъвшее огромиое зпачение для всей Словацкой Земли. По окончанін полнаго курса богословскихъ наукъ въ помянутомъ лицев, Штуръ, изъ любви къ молодымъ своимъ соотечественникамъ, остался въ Пресбургъ и взялся исправлять должность престарёлаго профессора словацкаго языка и литературы Георгія Палковича. Въ 1839 году онъ отправился въ Галле. Здесь онъ пробыть два года, занимаясь преимущественно историко - политическими науками, послъдчего воротился въ Пресбургъ, куда его привлекало Словацкое Литературное Общество, достигнее около того времени высшаго своего процватания. Въ 1844 году опъ издалъ два первыя свои сочиненія: «Жалобы и сфтованія словаковъ на притязанія мадьяровъ» и «Девятнадцатый въкъ и мадыярство». Въ 1845 году, послѣ долгихъ хлонотъ-и затрудненій, Штуръ добился нозволенія издавать политическую газету: «Народныя Словацкія Новины», им'ввшую отромное вліяніе на политическое возрожденіе словацкаго парода. Съ 1847 года начинается политическая д'вятельность Штура: онъ явлается на венгерскомъ сеймъ, какъ денутатъ отъ города Зволеня, и принимаеть деятельное участие вовстхъ значительныхъ препіяхъ, что крайне пе правится мадыярамь. Въ началъ мая 1848 года Штуръ, вивств съ другими представителями славянъ, населяющихъ Австрію, отправился въ Вѣпу для исходатайствованія повыхъ правъ для словаковъ. Здёсь онъ сощолся съ извёстнымъ баномъ Елашичемъ, Онъ представилъ ему несчастное положение своего народа чти возбу-

Добрани въ немъ сочувствие къ словакамъ и склопиль могущественнаго въ то время бана подать ему руку помощи. Затыть Штуръ позвратился на родину, по вскор'в должень быль б'вжать оттуда въ Прагу и нотомъ въ Вену, спасая свою жизнь отъ разсвирвиввшихъ мадьяровъ, не могшихъ простить ему его патріотическихъ/ стремленій къ-независимости. Въ Вънт опъ сформироваль отрядъ словацкихъ волонтеровъ въ 500 человекъ и въ главе ихъ-выступиль /17-го сентября изъ столицы и отправился на войну съ мадьярами во имя словацкой народности. Послъ смуть 1848 и 1849 годовъ Штуръ удалился отъ дёль и поселился въ Модрф, гдф посвятиль себя воснитанію сироть, оставшихся нослів старшаго брата! Виветь съ темъ опъ продолжалъ песвои литературныя занятія, какь о томь свидітельетвують дей изданных имъ въ 1853 году книги: «Запъвы и Пъсии» и «О пародныхъ пъсняхъ и былинахъ славянскихъ илеменъ» и третье сочиненіе, оставшееся после него неизданнымъ и явившееся въ нервый разъ въ печати въ 1867 году въ русскомъ переводъ В. И. Ламанскаго подъ слъдующимъ заглавіемь: «Славянство и мірь будущаго. Посланіе славянамъ съ береговъ Дуная, Людевита Штура. Переводъ неизданной итмецкой рукониси, съ примъчаніями В. Ламанскаго. Москва. 1867». Будучи ндеалистомъ, Штуръ страстно любилъ природум Не проходило дня, чтобы онь не уходиль погулять за города, въ состаній ятьсь, гдв иногда охотился. Носятапее развлечение стоило ему жизни. 12-го декабря-1856 года, желая перепрытнуть ровъ, онъ неосторожно оперся на ружьё, которое выстрелило и ранило его въ животъ. Рана оказалась смертельною — и 12-го января 1856 года Штура не стало. Вот одно см сталоноромо

пъснь святовоя.

Вы, буйные вѣтры, осенніе!
Пролетайте горами высокими,
Подипмайтеся вы ко подпебесью,
Ко престолу великому Божьему,
Тамъ сложите мои воздыханія,
Тамъ сложите мои слёзы горькія:
Погибаетъ народъ, Богу преданный,
Подъ ярмомъ печестивыхъ язычниковъ;
Опозорены храмы, поруганы:
Гдъ внимали мы слову Госноднему,

Снова жертвы курятся погапыя;
Въ злой неволь пароды свободные;
Паль ихъ царь, съ инмъ воителей тысячи.
Кто жь виновенъ въ толикихъ несчастіяхъ?
Это мой гръхъ, моя вина тяжкая,
Преступленіе брата Моймірова,
Сына горькаго славной Моравіи.
Не свътите вы, звъзды небесныя,
На лицо окаяннаго гръшника!
Ваши очи, что очи судейскія,
Проинцаютъ наскъозь душу бъдную.
Отвернитеся вы и погасиите,
А не-то въ облака вы сокройтеся,
Пусть кругомъ станетъ тёмно и сумрачио,
Пусть лица своего не увижу я!..

H. BEETS.

ૃતા

### пъснь овчара.

Чуть-лишь зорька брезжить На востокъ стала, Выгоняетъ пастырь Въ горы свое стадо; А какъ станетъ солнце Въ небѣ на срединѣ, Съ горъ стада сбетають, Чтобъ пастись въ долинъ. Горы мон, горы, Зеленыя нивы! Счастіе, богатство, Свътики мои вы! Вотъ ужь онъ и полдень! Долы тишь объемлеть; У потока стадо Прикурнувши дремлетъ; Самъ настухъ нодъ вишней, А не-то нодъ грушей... Вечеромъ пграетъ Снова рогь настушій. Овцы мон, овцы, Подымайтесь дружно! Дома, подъ застрѣхой, На ночь быть вамъ нужно.

Н. Бергъ.

## І. М. ГУРБАНЪ.

Іосифъ Милославъ Гурбанъ, слованкій поэтъ и натріотъ, родился 7-го (19-го) марта 1817 года въ Бецковъ, въ Съверной Венгріи, глъ отепъ его быль въ течени четверти стольтія евангелическимъ священникомъ. Онъ началъ свое ученіе въ Тенчипъ, затемъ пробыль десять леть въ Пресбургъ, гдъ прошолъ тимиазическій, философскій и богословскій курсы и быль съ 1836 по 1840 годъ однимъ изъ главныхъ столповъ словацкой народности. По окончании курса ученія въ 1840 году съ званісмъ кандидата, опъ быль назначень пасторомь въ Брезово, гдф началь свою дъятельность открытіемь воскресной тколы. Гурбанъ началъ свою литературную деятельность въ 1838 году чешскими сочиненіями, потомъ сталъ сотрудникомъ Штура въ его словацкомъ журналь. Въ 1839 году опъ сдълаль путешестве по Чехія и Моравіи съ литературными и патріотическими цілями, и описаль это путешествіе въ кпигь, изданной въ 1841 году въ Пештъ, подъ заглавіемъ: «Поъздка словака къ славянскимъ братьямъ на Моравѣ и въ Чехін». Съ 1842 по 1846 годъ опъ занимался изданіемъ своего альманаха «Нитра», котораго вышло иять частей, а съ 1848 года сталъ принимать самое дъятельное участіе въ «Словацкихъ Новинахъ» Штура. Гурбанъ, вивств съ литературными взглядами Штура, разделяль и политические его взгяды, а въ событіяхъ 1848—49 годовъ играль не менье замъчательную роль народнаго оратора и предводителя. Когда Колларъ и его друзья, утомленные притесненіями венгерскаго правительства, покинули народное дёло словаковъ, Гурбанъ вмёстё въ Штуромъ н Годжей стали въ главъ народа, на который пріобрали сильное вліяніе энергической защитой его интересовъ. Политическая программа Гурбана и его друзей заключалась въ томъ, что они, въ предвидении враждебнаго столкновенія венгровь съ царствующей династіей, вошли въ сношенія съ чешскими и южно-славянскими натріотами и организовали словацкое возстаніе въ смыслъ поддержанія габсбугскаго дома, въ належдъ пріобръсти тыть своему народу обезпеченіе его правъ и надіональной пезависимости, въ чемъ, какъ извъстно, жестоко ошиблись, такъкакъ династія, вмёсто того чтобы поддержать національныя стремленія словаковъ и другихъ союзныхъ съ ними славянскихъ илемёнъ, преда-

ла ихъ въ-концѣ-концовъ въ прежнее рабство мадьярамъ. Гурбанъ пріобрёлъ себё чрезвычайную и вполит заслуженную популярность между своими соотечественниками: это быль действительно человъкъ убъжденія и настоящій народный дъятель, для котораго національный вопросъ быль не отвлеченнымь умствованіемь, а живымь практическимъ дъломъ. По минованіи революціонныхъ треволиеній 1848 и 1849 годовъ, Гурбанъ снова вернулся въ свой приходъ, и съ 1851 года сталь продолжать свое небольное изданіе: «Словацкое Обозрѣніе», начатое еще въ 1846 году и потомъ прерванное революціей. Изъ чисто-литературныхъ произведеній Гурбана боле другихъ замечательны: «Святонолковцы», напечатанные въ «Цейтахъ» на 1844 голъ, «Готшалкъ», историческая нов'єсть XI стольтія, помѣщенная въ «Словацкой Бесѣдѣ» 1861 года, и собраніе его собственных стихотвореній, вышедшихъ въ Вънъ въ 1861 году, подъ заглавіемъ: «Современныя Пѣсии».

Then | 1000

#### НИТРА.

Нитра, Нитра паша! что съ тобою сталось? Гдѣ твое величье прежнее дѣвалось? Пышный градъ когда-то — нынѣ весью спрой Смотришь ты, что липа, ссѣченна сѣкирой! Иснытали много рухнувшія стѣны Всякихъ бѣдъ и горя—бури, перемѣны. Безъ тебя и дѣтямъ стало пе-подъ-силу: Скоро всѣ мы ляжемъ въ чорйую могилу!

«Полно вамъ крушиться, дорогія дѣти!
Поживемъ еще мы съ вами въ этомъ свѣтѣ!
У меня вы, дѣти, всѣ лихіе хваты:
Встаньте только дружно — дрогнутъ суностаты!
Встаньте только дружно — Славія пе сгинетъ,
Слёзы наши, горе—все пройдетъ и минетъ;
Возвратится снова золотое время,
Оживетъ, воскреснетъ доблестное племя!»

Н. Бергъ.

и. иоважье.

Только брону взоры По теченью Вага: Чувствуется въ жилахъ Сила и отвага!

Ретивое сердце И стучить, и бьётся; А кругомь, далеко, Все тебѣ смѣётся;

Все тебѣ смѣётся, И зоветъ, и манитъ... Хоть велико горе, Все жь тутъ легче станетъ!

А какъ взглянень кверху, Къ Срѣчнѣ отъ Житины: Ты услышинь голосъ Вѣковой кручины:

Это наши Татры Стонуть тамь и плачуть, Да и волны Вага Тамь сердитёй скачуть:

Тяжко имъ подъ пгомъ Чуждаго народа; Снится имъ былая Слава и свобода —

То, что дни иные Чтить намъ завѣщали: На скалахъ остались Дивныя скрижали!

Ахъ, Поважье наше! Кто хоть разъ тутъ будетъ, Никогда иро это Онъ пе позабудетъ!

Н. БЕРГЪ.

# А. БРАКСАТОРИСЪ (СЛАДКОВИЧЪ).

Андрей Браксаторись, знаменитий словацкій поэтъ, извъстный болье подь своимь псевдопимомь Сладковичь, родился 6-го (18-го) ноября 1820 года въ Крунинъ, Первоначальное образованіе нолучиль онъ въ Ставницахъ; затъмъ слушалъ философію въ Пресбургъ и богословіе въ Галль, посль чего (въ 1847 году) получиль мъсто проповъдника въ Грохоть, отвуда въ 1855 году биль

переведенъ въ Радванъ. Сладковичъ, какъ поэтъ, пользуется большою извъстностью и горячею любовью между своими соотечественниками, особенно въ средъ словацкой молодёжи. Стихотворенія его, разсѣянныя по всѣмъ словацкимъ журналамъ и сборникамъ, и только недавно собранныя въ одну книгу, извъстны каждому словаку. Въ настоящее время Сладковичъ трудится преимущественно на поирищъ духов питературы.

тъни пушкина.

Пѣвецъ Полуночи! ты братъ души моей, О геній, намъ родной и милый! Зачѣмъ безвременно нокинулъ кругъ друзей? Зачѣмъ такъ рано взятъ могилой?

Пѣвецъ Полуночи! люблю твой вѣщій гласъ, Гарема нгры и забавы, Люблю пылающій войною твой Кавказъ, Люблю я громъ твоей Полтавы;

Люблю *черкешенку* предестную твою;

Мнѣ миль и сумрачный *Евгеній*,
И грустный *Ленскій* твой: надъ нимъ я слёзы лью;
Во всемъ, во всемъ ты — дивный геній!

Угась — и сколько слёзь новсюду пролилось, Печальное настало время... Судьба! зачёмъ, скажи, ты насъ разбила врозь, Наславъ па чеховъ вражье илемя?...

Н. Бергъ.

11,

эхо.

Славянскій брать! родную мать Съ тобою я объемлю: Люби ее, славянскій брать, . Люби святую землю!

Люби безцѣнный этотъ перлъ
И съ нею горе мыкай!
Пусть тяжко памът но Богъ не дастъ
Пронасть семът великой!

Не помнить мірь, отколь она Взяла свое начало,

 Topona Sema " necessin und per ton de la monta de monta de monta de man de la mante de la materiale de la mate

Но помнить, какъ судьба на насъ Арпадовцевъ наслала:

Не нозабудуть въкъ они Великаго разгрома, Какой ихъ рати понесли
У башенъ Остригома.

Широко но свъту неслись Славянской славы звуки, Но доля горькая и намъ, И намъ сковала руки.

Кто хочетъ жить въ семъв славянъ, Подай другъ другу длани! Кто хочетъ жить — возстань и будь Готовъ къ великой брани!

За столько тяжкихъ, скорбныхъ лѣтъ, За столько мукъ и горя Мы суностату отомстимъ: Прольётся крови море.

Живъ Богъ, одинъ для всѣхъ людей: Онъ ихъ равно разсудить! Живъ Богъ: не вѣкъ торжествовать Неправда вражья будеть!

Живъ Богъ: Онъ нашимъ илеменамъ Исчезнуть не дозволитъ, Когда сто милліоновъ здѣсь Его объ этомъ молитъ.

Но если жилы у славянъ
Порвутся — міръ застонетъ —
Все человъчество въ крови
Славянъ тогда иотонетъ.

Кому онлакать, схоронить Тогда такую силу? Кто, братья, выконаетъ намъ Великую могилу?

Горв, къ Зимдителю міровъ Я влажний взоръ нодъемлю: Влагослови, славянскій брать, Свою святую землю!

Она — безцѣнний міра перль! Утѣшься — горе минеть: Богъ исинтанья намъ послалъ, Но Онъ насъ не покипеть!

Н. Бергъ.

## Л. ЖЕЛЛО.

изъ поэмы «паденіе милидуха».

Зачёмъ намъ Богъ тевтоновъ даль въ соседство? Зачёмъ сюда дружины ихъ запёсъ? Зачёмъ славянамъ присудилъ въ наследство Невзгоды, брань, нотоки горькихъ слёзъ? И славянинъ — то съ суностатомъ Враждуеть, ссорится, а то Тягается съ родимымъ братомъ — И море врови пролито. Какъ-будто нѣкій злобный геній, Враждебное славянамъ божество, Противу всёхъ ихъ ноколеній Ведеть войну — зачъмъ и для чего -Богъ въдаетъ! Взялись за умъ сорабы, Увидевши, что славный нашъ народъ, Что всѣ мы — несогласьемъ слабы, Что единенье лишь къ спасенью приведетъ -И кличуть кличь: стеклися лехи, Стеклись сорабовъ добліи князья, Стеклись отъ Одры, Лабы чехи И лутичей воинственныхъ семья, Чтобы рёшить, согласно общей волё, Кому на сербскомъ быть престоль, Стать повелителемь обширныя земли, Но долго произнесть решенья не могли, За номощью взывають къ Богу, Чтобъ Онъ рашиль, кто будеть царь: Курится жертвенный алтарь И жрецъ къ его склоинется норогу... Вдругь слышать — замираеть духь: «Царемъ да будетъ Милидухъ!»

Н. БЕРГЪ.

# ПОЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Польское илемя занимаеть равшинную область по теченію ріки Вислы, оть Бескийовь до Балтійскаго поморья и стъ Сяна и Буга до Варты и Одры, соприкасаясь на съверъ съ литовцами, на западъ съ нъмцами, на югъ съ мораванами и словаками, на востокъ съ русскими. Эта область обнимаеть: привислянскій край Россіи (кром'в восточной части губерній Августовской, Сёдлецкой и Люблинской), часть провинцій Пруссіи и Поморья (Помераціи), Познань и Силезію, область Краковскую и северозападную часть Галицін. Отдёльныя польскія колоніи раскинуты впрочемъ далеко за предълами очерченной нами этнографической площади, особенно же на востокъ отъ нея, въ Литвѣ, Бѣлой, Малой и Червонной Русяхъ, въ предълахъ бывшаго польскаго королевства. По числепности польская пародность превосходить всё другія славянскія, кромъ русской. Точную цифру числеппости поляковъ указать очень трудно, такъ-какъ въ большей части статистикъ ее либо преувеличиваютъ на счотъ русскихъ, либо уменьшаютъ на счотъ пъмцевъ. Мы не будемъ однако далеки отъ истины, если скажемъ, что поляковъ находится: въ Россіп 4 милліона съ небольшимъ, въ Пруссіп  $2\frac{1}{2}$  милліона, въ Австріи  $2\frac{1}{4}$  милліона, и того около-девяти милліоновъ. Чтобы видёть сословный составъ этого девяти-милліоннаго населенія, имьющій такое важное значеніе не только въ польской исторіи, но и литературів, мы укажемь продентное отношение разныхъ слоевъ паселенія русской Польши (по Молеру): кром'в значительнаго числа евреевъ  $(12^{0}/_{0})$  всего населенія)

и нѣмцевъ  $(5^0/_0)$ , въ ней считается  $75^0/_0$  сельскихъ кметовъ,  $7^1/_2^0/_0$  сельской и городской шляхты и  $^1/_2^0/_0$  крупной поземельной аристократіи. Если подобный масштабъ приложить къ сословнымъ отношеніямъ всей польской народности, то мы увидимъ, что въ 9-ти милліонной средѣ польскаго племени находится свыше 8-ми милліоповъ хлоповъ, до 800.000 шляхтичей и около 50.000 пановъ.

По языку поляки составляють самую крайнюю вѣтвь сѣверозападной отрасли славянскихъ нарѣчій. Наиболѣе близокъ польскій языкъ къ вымершему нарѣчію прибалтійскихъ славянъ и живущему—лужичанъ, чеховъ и словаковъ. Говоры польскаго языка: малопольскій (современный литературиый), великопольскій, мазовецкій и кашубскій. Послѣдній наиболѣе уклонился отъ общаго типа польскаго языка и составляетъ, кажется, переходную ступень къ нарѣчію ободритовъ, лютичей, полабовъ и другихъ прибалтійскихъ славянъ.

Образованіе польскаго государства совершилось одновременно почти съ великоморавскимъ, чешскимъ и русскимъ, и первоначальная ихъ псторія представляетъ много точекъ соприкосновенія и аналогій. Южныя подкарпатскія польскія земли входили даже въ составъ великоморавской державы, откуда распростравилась и на Польшу, какъ и на Чехію, славянская проповъдь св. Менодія, слъды которой долгое время удерживались въ малопольской особенно области. Ударъ, нанесенный сначала славянской церкви, а потомъ и государству въ Моравіи, отразился роковыми посл'ядствіями на судьбахъ какъ Чехін, такъ и Польши. Угры откололи славянскій западъ отъ южныхъ центровъ православія. Русь еще была темна и не могла служить онорой для него въ Чехін и Польш'ь.

Прежде нала Чехія, а потомъ изъ рукъ ея и Польша вкусила отъ древа латино-германскаго нросвъщенія и много свъта для нихъ помрачилось. Принятіе латинской вфры отразплось неизмъримыми послъдствіями на всей политической, соціальной и литературной жизни польскаго народа. Унія религіозная съ евронейскимъ западомъ была предтечей и виновникомъ дальнейшаго ему подчиненія во всёхъ культурныхъ отношеніяхь. Польша забываеть узы крови, связывающія ее со славянами балтійскаго поморья и новопросвъщенный католицизмомъ Мечиславъ І становится первымъ пособникомъ пфицевъ въ порабощении ими польскихъ сдиноплеменниковъ. Изъ всёхъ нольскихъ государей одинъ Болеславъ Храбрый понималь задачи польской, т. е. славянской политики на балтійскомъ поморьв, въ смыслѣ противодъйствія распространенію тамь германизма, но это направление не усвоено было его преемниками. Опп раболънствовали предъ германскимъ имиераторомъ, расточали свои силы въ братоубійственныхъ усобидахъ, равнодушно смотръли на гибель своихъ братьевъ на Лабъ, а нотомъ на Одръ и Вартъ и даже легкомысленно открывали свой домъ чуженлеменнику и врагу въ Поморът и Пруссін. Во все продолженіе своей политической жизни поляки равнодушно уступали свое кровное достояніе на западъ и съверъ, въ непрерывной погонт за расширениемъ своихъ границъ на востокъ и югъ. Эта роковая ошибка польской политики предала все балтійское побережье, отъ Лабы до Западной Двины, Германіи и быть-можеть уготовала польскому народу гробъ въ ея нѣдрахъ.

Въ жизни соціальной постененное распространеніе строя и порядковъ феодальной Европы отразилось постепеннымъ подавленіемъ славянской общины или гмины и выдёленіемъ изъ ея среды цёлаго привиллегированнаго сословія, до такой степени обособленнаго, сосредоточеннаго въ себё и ненріязненнаго подавленнымъ кметамъ, что современные польскіе историки не могли иначе объяснить себё этого соціальнаго переворота, какъ предноложеніемъ, что шляхта была пришлый изъ Скандипавін (Шайпоха), или Саксоніи (Мацёєвскій) чужеземный завосватель-

ный пародъ! По этой ипотезф Иольша основана завоеваніемъ, т. е. но образцу всфхъ государствъ германскихъ.

Что касается деятельности литературной, то, нодобно всемь другимь западно-европейскимь народамъ, поляки долго не имѣли даже инсьменности на народномъ языкъ. Какъ въ богослуженін, такъ и въ школь долгое время госполствоваль датинскій языкь, что не могло не содійствовать еще большему отдёленію классовъ образованныхъ или даже просто грамотныхъ отъ народа. Духовныя лица содержали школы почти исключительно для собственнаго, такъ-сказать, обихода, для удовлетворенія пуждъ церкви. Св'єтскія лица проходили ту же латинскую школу, но долгое время они пе припимали никакого участія въ скудной литературной деятельности, поддерживаемой членами бълаго и чорнаго духовенства. Неудивительно нотому, что всф произведенія польской исторіографін до конца XV вѣка писаны духовными лицами и по латынъ: хроиики Галла, Матвел Холевы, Кадлубка, Богуфала, Башко, Дэфржвы, Янка изъ Чарнкова и другихъ. Онъ имьють потому такое же почти отношение къ польской литературъ, какъ и хроники нъмца Дитмара, чеха Козьмы Пражскаго и русскаго Нестора, въ которыхъ тоже заключается не мало данныхъ для нольской исторіи, но ничего для литературы.

Кромѣ исторіографіи, польскіе монахи и канопики стряпали также религіозныя нѣсни, изъ коихъ нѣкоторыя составлены были на польскомъ языкѣ. Древнѣйшая изъ нихъ, «Пѣснь къ Богородицѣ», принисывается латинскому миссіонеру Чехіи и Польши св. Войтѣху. Съ пея обыкновенно начинають даже польскую литературу; но это едва ли основательно, такъ-какъ пѣсиь не пмѣетъ никакихъ поэтическихъ достоинствъ, да къ тому и сохранилась пе въ древнемъ видѣ, а въ редакціяхъ XV вѣка.

Для исторіи польскаго языка важны польскіе переводы нікоторыхь богослужебныхь книгь, напримітрь — псалтыри, сохранившіеся отчасти въ довольно древнихь спискахь (XIV віка); но для исторіи литературы это представляєть матеріаль очень скудный.

Болъе характеризовали бы пародный быть, взгляды и стенень развитія разные юридическіе акты и статуты, но и они были чужды польскому народу либо по содержанію (канопическое право и опредъленія сиподовь), либо по языку (даже

знаменитый вислицкій статуть 1347 года инсань по латыни).

Вотъ содержание трехсотлътней дъятельности польскаго государства, общества и церкви въ неріодъ предшествовавшій ся политическому сближенію съ государствомъ литовскимъ. Чёмъ же жиль, мыслиль и действоваль народь? Онь съ сожальніемь и печалью разставался со старымь, тихимъ, но вольнымъ своимъ бытомъ и пфсколькими отчаянными взрывами (1036 и 1077 гг.) заявиль свой протесть протпвъ навязываемой ему религін и панства. Но соединенныя усилія князей, духовенства и дяшской аристократін разбили неорганизованное сопротивление массъ и постепенно накрыли ихъ толстой корой, сквозь которую едва просвъчиваль на темный народь дучь солнца. Быть-можеть теплое дыханіе народныхъ массъ расилавило бы надъ собой эту ледяную кору, еслибъ не особенныя обстоятельства XIII вѣка. Народу удалось уже было ославянить самый ранній на польской почвѣ ордень бенедиктинцевъ. Въ XI-XII-мъ въкахъ мы находимъ еще имена епископовъ, и даже одного архіепискова, вышедшихь изъ кметской среды Но когда къ онустошеніямъ войнъ внутреннихъ, удёльныхъ князей, прибавился истребительный наваль монголовъ и опустёлые города и земли предоставлены были многочислепнымъ колонистамъ немецкимъ и еврейскимъ; когда къ притесненіямь пана и ксендза прибавилась еще эксплоатація кмета жидами и міжданами, одаренными разными льготами, то съ-тфхъ-норъ нольскій народъ окончательно быль придавлень, забить и въ продолжение въковъ онъ является лишь пассивнымъ дългелямъ исторін. Опъ забыль даже память о прошлой своей славянской свободь, силь и славъ.

Неудивительно, что въ польскомъ народѣ пе сохранилось не только устнаго эпоса, какой уцѣлѣлъ въ Россіи, Сербіи, Болгаріи, по и старониснаго, въ родѣ нашего «Слова о Полку Игоревѣ» или чешскихъ пѣсепь «Краледворской Рукописи». У польскихъ лѣтонисцевъ мы находимъ слѣды народныхъ преданій, можетъ-быть историческихъ пѣсень, по блѣдыне и разбитые.

Въ XIV въкъ въ польской исторіи происходить важный и знаменательный переломъ. Польша удёльная объедипяется. Въ малонольскомъ Краковъ она находитъ свой политическій и умственный центръ, вмъсто стараго великонольскаго Гифзна, слишкомъ уже угрожаемаго сосъд-

ними немцами. Польша анархическая устрояется, выработываеть себь, изъ соедпненія правъ мьстныхъ, общепольскій статуть, ставшій основою дальнъйшаго юридическаго развитія страны н боярская, панская Польша превращается въ Польшу шляхетскую, въ Рачь-Посполитую. Подъ смѣшаннымъ вліяніемъ понятій западнаго феодализма, античныхъ и новоптальянскихъ реснубликъ, а можетъ-бытъ и преданій старославянской общины, въ XIV и XV вѣкахъ слагается въ Польшъ могущественное сословіе, смываеть и переплавляетъ въ себя все, что было надънимъ и воплощаеть въ своей средъ попятіе государства. Можно обвинять польское шляхетство въ исключительности и кастовой обособленности отъ народа, въ эгонзив и подавлении массъ, въ религіозной нетерпимости и политическомъ легкомыслін; но пельзя отказать въ энергіи и силь, въ лихорадочной и безустанной дъятельности этой великой собирательной личности, аналогию которой действительно всего легче найти въ гражданской общинъ старой римской республи. ки. Съ другой стороны слабость и злоупотребленія шляхетскаго правительства и общества стали обпаруживаться и развиваться уже позже, когда шляхта опьяньла оть излишества своихъ правъ и пріобретеній, когда она подверглась растлевающему вліянію на характерь неограниченнаго господства и језунтскаго восинтанія.

Во всякомъ случав, относиться ли къ этому факту перерожденія Польши монархически-боярской въ шляхетскую съ одобреніемъ или порицаніемъ, нельзя его не признать, такъ-какъ имъ была определена вся последующая деятельность Польши. Сила и немощь этого оригипальнаго нолитическаго института лучше всего обнаружилась при соприкосновении Польши съ Литвою и Русью. Соціальныя отношенія странъ, соединившихся съ Польшею въ 1386 году, были устроены на совершенно другихъ началахъ. Почему же при возникшемъ взаимодействи Литва и Русь постепенно усвоили себъ польскіе шляхетскіе порядки, а не на обороть? Видно, что нолитическая діятельность Польши была сильное, многосторонное, напряженное, чомъ въ более монархической и боярской Литве.

Этимь объясняются также усивхи польскаго языка и вёры въ новоприсоединенныхъ земляхъ. Это вёрпый показатель силы и энергіи посителей польской культуры. Но если слёдить за ея судьбами въ названныхъ странахъ въ послёдующіе вёка,

то мы видимъ, что эта польская заносная культура не могла проникнуть въ глубь народныхъ массъ, что она легла на поверхности общества и потому должна была растаять при первомъ пробуждени и подъёмѣ этихъ самыхъ пренебрежопныхъ и забытыхъ просвѣтителями пародныхъ массъ.

Какъ бы то ни было, соединение Польши съ Литвой подъ Ягеллонами на первое время было очень для нея спасительно и благодѣтельно. Это обнаружилось въ 1410 году на поляхъ грюнвальдскихъ, гдѣ соединенными сплами двухъ государствъ нанесёнъ былъ тяжолый ударъ тевтонскому ордену, о призвани котораго въ Пруссію такъ жестоко сожалѣли теперь поляки. Къ сожалѣнію этотъ ударъ не былъ смертельнымъ и орденъ скоро воспрянулъ въ новой силѣ и алчности.

Но представилась Польшт еще другая возможность ея усиленія для борьбы съ Германіей. Втроятно судьба балтійскаго номорья была бы совершенно другая, еслибъ поляки не отвергли тогда дружественной руки гуситскихъ чеховъ, предлагавшихъ королю польско-литовскому чешскую корону. Усиліямъ Збигитва Олесницкаго съ его ультрамонтанской братіей удалось предотвратить на долгое время это политическое объединеніе стверозападныхъ славянъ, которое могло совершиться на почвт гуситства. Католициямъ глубоко укоренился въ Польшт, и ни Длугошть, ни даже Григорій изъ Санока не ртшинсь принять предлагаемой имъ чехами архіенисконской кафедры въ гуситской Прагт.

Однако давнія связи поляковъ съ чехами, посъщение Пражскаго университета, путешествія по Польшѣ и Литвѣ Іеронима Пражскаго, участіе въ польскихъ войнахъ чешскихъ ротъ, особенно же сильная распространенность въ Малой Польшт секты чешскихъ и моравскихъ братьевъ не могли не дъйствовать возбуждающимъ и соблазняющимъ образомъ на религіозное сознаніе поляковъ, между которыми въ XV въкъ оказалось множество приверженцевъ гуситскаго ученія. Унъльли даже стихи въ честь Виклефа подобнаго польскаго гусита Андрея Галки изъ Добчина. Быть-можеть не безъ связи съ этими ранними попытками редигіознаго обновленія стоять позднъйшія теоріи-напримъръ Остророга, а еще позже Модревскаго и другіе, о чемъ скажемъ ниже.

Кром' умственных возбужденій изъ Чехіи, на литературное развитіе польскаго общества могла еще оказывать полезное вліяніе Краковская ака-

демія, основанная еще Казиміромъ Великимъ въ 1367 году (ночти одновременно съ Пражскимъ университетомъ), но открытая паною лишь 30 лѣтъ спустя по ходатайству дорогой для католической церкви просвѣтительници Литвы, Адвиги. Дѣятельность Краковской академіи въ первый вѣкъ ея существованія была очень илодотворна. Быть-можетъ она обязана въ этомъ отчасти и тому просвѣтительному вліянію, которымъ повѣяло въ XV вѣкѣ изъ возродившейся Италіп.

Уже давно поляки, подобно далматинцамъ, привыкли искать высшаго образованія въ итальянскихъ университетахъ. Одинъ изъ нихъ, Ціолэкъ, еще въ XIII въкъ пріобръль себъ даже европейское имя, какъ основатель оптики. Кромф Италіи и Чехін поляки посфщали также Парижскій университеть, по образцу котораго основань и Краковскій. Подъёмъ наукъ въ Польшѣ XV вѣка лучше всего виденъ въ появленіи такого псторика, какъ Длугошь, такого филолога, какь Паркошь, такихь философовъ, какъ Григорій изъ Санока и Иванъ Глоговчикъ, такого политика, какъ Остророгъ и, наконедъ, такого мірового генія въ области астрономін, какъ Коперникъ. Длугошъ не только считается отцомъ польской исторіографіи, но и самъ представляетъ крупную историческую личность, которую можно упрекнуть развѣ за излишнее усердіе къ интересамъ Рима, въ чёмъ онъ былъ отчасти предшественникомъ Скарги. Паркошь замічателень не только, какъ первый законодатель польской ороографіи, но и какъ первый физіологь звуковь славянскаго языка, во многомъ предупредившій наше время. Григорій изъ Санока представляетъ тиническій образъ человъка и философа съ трезвымъ и сильнымъ умомъ, положительнымъ и независимымъ взглядомъ, обширный опытностью и пичемъ незаиятнаннымъ характеромъ. По философскому направленію онъ нѣсколько сродни чехамъ Штитному и Хельчицкому, и англичанину Бэкону. Глоговчикъ считается предшественникомъ Лафатера, какъ основателя науки физіономики. Остророгъ быль первый изъ политическихъ писателей Польши, который замётиль апомалію развивающихся въ ней соціальныхъ отношеній и возсталь противъ двухъ хроническихъ ея педуговъ, угрожавшихъ принять разм'тры столь обширные и губительные - противъ служенія Риму и отожествленія шляхты съ народомъ. Но въ тоть въкъ никто не хотблъ слушать или не могъ нонять

мудреца. Коперникъ быль человѣкъ, котораго, подобно Гусу, даже нѣмцы не отказывались пазывать сыномъ Германіи, ибо онъ быль одинмъ изъ величайшихъ гсніевъ человѣчества, пошатнувшимъ землю и остановившимъ солнце въ его мнимомъ теченіи. Правда, такіе люди не считались десятками въ Польшѣ XV и начала XVI вѣка; но и во всемірной исторіп подобные умы являются не дюжинами. Присутствіс въ странѣ генія дѣйствуетъ возвышающимъ образомъ на цѣлый народъ, даетъ впутреннюю силу и внѣшнее обалніс сго умственной дѣятельности.

Вотъ чемъ объясняются и политические успехи Польши того врсмени. Она не завоевала пи одной страны, но присосдинила къ себъ многія. Короны венгерская и чешская нѣсколько разъ покрывали голову Ягеллоновъ. Прусскій ордень, Литва, Русь, Молдавія, обширныя страны отъ Балтійскаго до Чорнаго морей, находились нодъ господствомъ, управленіемъ или вліяніемъ поляковъ. Сила Ръчн-Посполитой была столь внушительна, что могла сопсрыпчать съ имперіей Габсбурговъ и Османовъ. Но ядовитая струя уже свободно разливалась по жиламъ государственнаго организма и проницательные люди уже прозравали неустойчивость политического зданія, сооружоннаго на плечахъ одного сословія, затоптавшаго подъ собой народъ. Король уже быль политической куклой; весь починь въ дълахъ внутрепней и вившней политики исходиль отъ шляхетской посольской палаты. Замыслы, действительные или минмые, короля Ольбрахта на политическія льготы шляхты, въ возбужденін которыхъ иодозрѣвался знаменитый итальянецъ Каллимахъ (Буонарокси), еще болъе усилили ревнивую заботливость о себѣ шляхты и на рубежѣ XV и XVI въковъ совсршилось окончательное закръпощеніе крестьянь или хлоповь, какое пмя стало съ-тъхъ-поръ презрительнымъ и укоризненнымъ.

Въ первой половин XVI въка произошли въ Польшт событія, угрожавшія, казалось, ниспроверженіемъ многовъкового владичества надъстраной Рима и его слугь, въ чемъ, какъ мы видъли, не усиъло гуситство.

Вся почти Европа возстала тогда на свою духовную власть, которую въ продолжение въковъ сносила съ такой рабской покорностию. Это реформаціоннос движение не могло не отразиться на иольскомъ обществъ, находившемся въ давнихъ и очень тъсныхъ сношенияхъ съ Германией, Францией, Италией и другими западными страна-

ми. Замъчательно, однако, что наименъе удовлетворительной религіозной формой представлялось полякамь лютеранство. Этоть отвлечонный мистицизмъ могъ привиться лишь въ болве онвмеченныхъ приморскихъ краяхъ Польши. Болфе прозелитовъ нашолъ себъ французскій кальвинизмъ, особсино въ Всликой Польшъ и Литвъ. Но наибольшей распространенностію пользовалась церковь чешскихъ или моравскихъ братьевъ, быть-можеть напоминешихъ народу старое гуситство и еще болъе старое православіе, народную славянскую церковь. Главные центры братскихъ общинъ были въ Малой Польшъ. Съ теченіемъ времени, когда широкая въротериимость Сигизмунда I и особенно ІІ-го открыла Польшу настежь всёмъ гонимымъ западно-европейскимъ ерстикамъ, здёсь появляется множество мелкихъ секть, болбе или менбе радикальныхъ. Самал крайняя и распространенная изъ нихъ была раціоналистическая секта содиніанъ или аріанъ, иначе антитринитаріевъ и польскихъ братьевъ. Если припомнимъ еще многочисленное православное населсніе восточных земсль польскаго королевства, то предъ нами откроется поразительная картина религіознаго разделенія общества въ странѣ, извѣстной прежде и нослѣ XVI века своимъ архикатолицизмомъ. Но такъ-какъ это движение ограничивалось лишь верхними слоями общества и не спускалось ниже мъщанскаго населенія городовъ, то оно не могло быть ни глубокимъ, ни продолжительнымъ.

Но было бы несправедливо называть это диссидентское движение безплоднымъ и безследнымъ. Первымъ главнымъ его результатомъ было низверженіе съ народной мысли тяжолыхъ узъ латинскаго языка, безъ чего ея развитие не могло быть свободнымъ и оригипальнымъ, особенно въ области поэзін. Правда и въ XVI вѣкѣ мы находимъ въ Польшт много напрасныхъ усилій воскресить для народной поэзін мертвый языкъ классической Италін. Въ этомъ новинны не только школьные педанты въ родъ Павла изъ Кросна, Дантышка, Янпцкаго, но и такіе первостепенные таланты, какъ Кохановскій, Шимоновичь, Кленовичь. Польша произвела даже (хотя уже позже) одного поэта, удивившаго всю Европу чуднымъ датинскимъ стихомъ, отъ котораго не отказался бы самъ Горацій: это быль знаменитый Сарбевскій, латинскія стиходёлія котораго до-сихъ-поръ изучаются въ англійскихъ университетахъ, какъ образець классического стиля. Но подобныя зати

могугъ имъть значеніе лишь курьоза, безполезнаго для народной науки и литературы.

Еще дольше и больше употреблялся латинскій языкъ въ польской исторіографіи. Вспомнимъ Меховита, Кромера, Кояловича, Старовольскаго и другихъ. Но все это не мѣшаетъ утверждать, что распространеніе протестантизма вызвало въ Польшѣ, какъ и въ другихъ странахъ, употребленіе народнаго языка въ богослуженіи, школѣ, паукѣ и литературѣ.

Первымъ и главнымъ дѣломъ каждой секты въ Нольшѣ было изготовленіе польскаго перевода библіи въ духѣ своего ученія. Самыми знаменитыми изъ нихъ были: брестское изданіе польской библіи кальвинистовъ (Радзивиллъ) и несвижское социніанъ. Католики, вызванные на полемику съ протестантами, должны были обратиться къ тому же мощиому орудію народнаго слова, и издали свой переводъ библіи (Вуекъ). Тоже стремленіе вызвало русскій переводъ библіи Скорины и знаменитое острожское изданіе ея славянскаго текста.

Вследь за библіями появились безчисленныя полемическія сочиненія разныхъ сектъ, составляющія главный литературный балласть того времени. Представленія были въ большинств'є очепь смутны, доказательства и опроверженія нетверды и сомнительны; но увлеченія и страсти, пыль и усердіе неномфрны и неудержимы. Во всей массф брошюръ и книгъ серьознаго вниманія заслуживають сочиненія двухь особенно писателей: Орфховскаго и Модревскаго. Для характеристики времени важны не только ихъ сочиненія, но и самыя личности. Какъ тотъ, такъ и другой принадлежали къ числу даровитъйшихъ, учонъйшихъ и вліятельнѣйшихъ польскихъ инсателей половины XVI вѣка. Литературная извъстность того и другого простиралась далеко за предълы Польши, въ Германію и Италію. Но здёсь и оканчивается ихъ сходство и начинается глубокое и полное различіе. Модревскій можеть служить идеаломь умнаго, честнаго, гуманнаго поляка, въ родъ Остророга или Григорія изъ Санока, Онъ усомнился въ чистотъ католицизма и стремится къ его обновленію въ отношеніи догматическомъ и дисциплинарпомъ. Подобно Гусу въ Чехіи, онъ желаетъ для Польши независимой народной деркви, съ патріархомъ, польскимъ богослуженіемъ, чашей и бракомъ духовенства. Орфховскій тоже окунулся въ струю протестантизма, но онъ вынесъ изъ него единственио разрѣшеніе для своей совъсти отъ объта безбрачія. Во второмъ періодъ своей писательской дъятельности, онъ съ такних же легкомысліемъ бросилъ вызовъ свободѣ совѣсти, съ какимъ прежде опъ относился къ авторитету церкви.

Это быль умъсильный, но исковерканный, характерь дёятельный, но надломанный, какихъ съ теченіемъ времени, къ сожалёнію, все болёе и болёе начала рождать и восинтывать шляхетская Рёчь-Посиолитая.

Либерализмъ и вольнодумство распространились и на другія области литературной дівтельности сигизмундовской Польши. Въ невъріи упрекали историка Мартина Бъльскаго, педагога Марыцкаго, поэтовъ Рея, Кленовича и другихъ. Удивительно ли это, когда самъ король Сигизмундъ Августъ не скрываль своего равнодушія къ Риму и спинатій къ ндеямъ Модревскаго о національной польской церкви! Но въ средъ польскаго общества явился тогда новый деятель, который быстро возстановиль пошатнувшееся зданіе католицизма и вырылъ гробъ сначала врагамъ Рима, а нотомъ и самой Рѣчи-Посиолитой: въ 1564 году кардиналь Гозій пригласиль въ Польшу іезунтовъ... Но возвратимся назадъ къ столь прославляемому золотому сигизмундовскому періоду польской литературы.

Было бы ошибочно думать, что религіозная дъятельность составляла исключительное содержаніе польской исторической жизни: другая и можеть-быть большая половина наличныхъ общественныхъ силь была посвящена деятельности нолитической. На всемъ пространствъ Ръчи-Посполитой кишили увздные, воеводскіе, провипціальные и земскіе сеймики и сеймы, изръдка перемежаясь конфедераціями или рокотами, въ видъ политическихъ демонстрацій. Послъдній загоновый шляхтичь считаль своимь правомь п обязанностію управлять государствомъ, п действительно пифль свою долю вліянія на направленіе дёль чрезь посредство земскихь пословь нли депутатовъ, каждые два года выбираемыхъ на сеймъ. Политическія убъжденія и понятія шляхты были довольно опредёленны и положительны: паблюдать интересь своего сословія какъ въ коронв, такъ и въ Литвв; усилить первую на счоть второй; не давать поблажки хлонамъ и силы королямъ. Чрезъ меридіанъ своей политической силы и славы прошло польское государство, кажется, въ 1569 году - въ намятный годъ люблинской унін Польши, Пруссіи, Литвы и Руси. Съ-тъхъ-поръ начинается быстрый закатъ этого принаго, но холодиаго солнца.

Религія и нолитика такъ всеціло поглощали умъ и чувство представителей польскаго общества, что даже наука и ноэзія должны были подчиниться какой-нибудь религіозной пли нолитической тепдецціп. Литература не иміла въ Польші самостоятельнаго зпаченія; она была прислужницей церкви или государства. Вотъ ночему изо всіхъ отраслей науки прочно привилась въ Польші лишь псторіографія; а въ области ноэтической преобладаеть лишь лирика и сатира, т.е. поэзія самодовольствія или общественной критики.

Самый крупный историческій трудъ нольской литературы XVI вѣка есть хроника Стрыйковскаго, автора замѣчательнаго, вирочемъ, болѣе кропотливостію, трудолюбіемъ и неутомимостію, чѣмъ образовапіемъ и талантомъ. Замѣчательно, что мазовецкій авторъ провелъ въ этомъ трудѣ тенденцію радикально противоположную цѣлямъ люблинской уніи, являясь литовскимъ сепаратистомъ.

Болће впрочемъ удовлетворяли вкусу современниковъ геральдическія изследованія Папроцкаго, имевшія не археологическій, а животрепещущій интересъ въ стране, где все были номешаны на гербахъ, родовитости и чистоте шляхетской крови.

Одуряющую силу шляхетского воспитанія и степень госнодства надъ обществомъ этихъ сословныхъ предразсудковъ можно видъть изъ того, что такіе значительные таланты, какъ Рей и Кромеръ, казалось, вполнъ раздъляли мысль старика Аристотеля объ естественномъ и прирожденномъ различіи граждань и рабовь, шляхтичей и хлоновъ. Знаменитый Кромеръ никогда не могъ примириться съ той смертной обидой природы, какою онъ считалъ свое мъщанское происхождение. Рей же, отецъ польской ноэзіп, человъкъ замьчательныхъ дарованій, прошедшій уже диссидентскую школу и эманципировавшійся отъ многихъ наивныхъ вфрованій, въ своихъ сатирическихъ произведеніяхъ, нолныхъ безконечнаго юмора и практической мудрости, серьозно доказываеть, что шляхтичь есть совершенн в йшее нзъ созданій міра, что нолитическое устройство и соціальпыя отношенія Польши суть идеальныя и безукоризненныя. Даже шляхетское высокомъріе къ серьозному научному труду онъ хвалить, видя въ последнемъ уделъ нисшихъ классовъ и расъ, напримъръ нъмцевъ. У Кохановскаго, другого корибея польской поэзін XVI вѣка, нельзя найти нодобных указаній лишь потому, что онъ изображаль мысли, чувства и образы болѣе изъ міра античнаго, классическаго, или бралъ сюжеты и краски чуждые всякому времени и мѣсту, болѣе общечеловѣческіе, чѣмъ мѣстные и современные ему польскіе.

Третій знаменнтый писатель того же времени Горницкій, въ своемъ «Польскомъ дворянинѣ», отнесся, правда, съ легкой критикой къ шляхетству старой Польши, имѣя въ виду, быть-можетъ, идеалъ венеціанской олигархической республики; по и здѣсь критика облечена въ такую мягкую и невинную форму, образъ же польскаго дворянства представленъ въ такомъ лестномъ свѣтѣ, что могъ возбуждать скорѣе самодовольствіе, чѣмъ самоосужденіе въ шляхетномъ читателѣ.

Болфе рфзкій и сильный голось за права человъка, за нревосходство ума и знаній надъ родовитостію и гербами, возвысиль Кленовичь. М'вщанинъ по происхожденію, по человъкъ образованный и даже учоный, онъ могъ безпристрастнъе отпестись къ тъмъ общественнымъ аномаліямъ, которыхъ другіе не видъли по самообольщенію или невѣжеству. Онъ быль свидѣтелемъ борьбы монархизма со шляхетствомъ и желалъ усивха первому, олицетворяя носледнее вълице безпокойныхъ и насильственныхъ тптаповъ. Наряду съ Кленовичемъ, сочувственно отнесся къ забитому, но честпому и добродушному сельскому люду извъстный идилликъ Шимоновичъ (Simonides). Тѣ же убъжденія раздъляль и Модревскій, о которомъ мы уже сказали выше. Но эти одинокіе голоса вопіяли въпустынь: хлонъ быль закрѣнощонъ, лишонъ праза на землевладъніе, отданъ въ полную волю нана, почти изъять изъ покровительства законовъ (1573), въ чемъ польское право никогда не отказывало пе только нъмцамъ, но даже жидамъ и татарамъ!

Послѣ тенденцій политическихъ, существенную струну нольской поэзіп, особенно лирики, составляеть элементь религіозный. Видное мѣсто въ этомъ отпошеніи занимаеть переводъ нсалмовъ Кохановскаго, его же «Слёзы надъ гробомъ дочери» и нѣкоторыя другія. Но еще большей высоты и силы въ этомъ направленіи достигли Семпъ Шаржинскій и Мясковскій, изъ коихъ послѣдній былъ уже пѣвцомъ Сигизмунда III, тоесть XVII вѣка.

Общее значение поэтической школы Рея и Кохановскаго можеть быть сравнено со значениемъ

въ сербской литературѣ школы поэтовъ дубровницкихъ. Тутъ мало оригипальнаго народнаго творчества. Поэтическая мысль и ея выраженіе были скованы чудными образами и звуками поэзін староклассической, на которой развивались тогда всф западно-европейскія литературы. Напболье независимымь оть этихь образцовь быль Рей, чъмъ онъ быль обязанъ малому своему знакомству съ классической литературой. Наиболье же хлебнуль отъ этого кастальскаго ручья Кохановскій; но за-то онъ перепесь въ польскую литературу хрустальную прозрачность и классическую законченность вибшней стихотворной формы, которою съ такимъ мастерствомъ воспользовался нотомъ Мицкевичъ. Если сравнить Рея въ первой половинъ XVI въка съ Гроховскимь во второй, то изъ стилистическаго изящества носледняго въ сравнении съ первымъ можно видъть замъчательный успъхъ польскаго литературнаго языка въ нѣсколько десятилѣтій поэтической дългельности Кохановскаго и илеяды его сопровождавшей.

Чтобы опфинть все значение и размфры литературной делтельности этого періода въ сравненіп не только съ нредыдущею, но и посл'єдующею, мы приведемъ нъсколько данныхъ о числъ и состоянін типографій и школь того времени. Книгонечатаніе привилось въ Польш'є скор'є многихъ другихъ, даже западно-европейскихъ, странъ. Оно начинается здёсь съ 1465 года. Но нолный расцвыть печатной дыятельности относится къ половинф XVI вфка, то-есть ко времени ноднаго разгара борьбы диссидентовъ съ католицизмомъ. Не только въглавныхъ, но и во второстепенныхъ городахъ и мъстечкахъ Польши основывались типографіи, иногда кочевыя. Можно назвать въ Польше, до 100 лестностей, где выходили тогда польскія книги и въ которыхъ неребывало до 150 тинографій.

Тогда же и отъ тѣхъ же причинъ чрезвычайно размиожилось число школъ. Это было лучшее средство распространять новыя религіозныя понятія въ духѣ того или другого исновѣданія. Оттого каждая секта заводила извѣстное число школъ, которое бывало очень значительно напримѣръ у кальвинистовъ и чешскихъ братьевъ. Начальникомъ въ одной изъ нольскихъ школъ нослѣдней секты былъ знаменитый чехъ Амосъ Коменскій. Заправленіе католическими школами зависѣло тогда отъ Краковской академіи, которая, впрочемъ, бросивъ вызовъ духу реформъ и

замкнувшись въ косный ортодоксализмь, утратила въ XVI въкъ свою прежнюю жизнь и силу, п ногрузилась въ летаргическій сонъ, изъ котораго она воспрянула-было лишь для того, чтобы заявить протесть противъ посягательства на школьное дёло іезунтовъ и опять погрузиться въ дремоту. Въ концѣ XVI вѣка основаны двѣ новыя академін: знаменнтый гетмань Янь Замойскій основаль академію въ Замостьт, а не менте славный іезунть Петръ Скарга—въ Вильнь. Остаповимся на этихъ именахъ, связывающихъ Польшу XVI и XVII вѣковъ. Трудно сказать, которое изъ нихъ дороже, незабвеннъе для поляковъ. Первый представляется лучшимъ тиномъ польскаго государственнаго человѣка, а второй -вдохновеннаго миссіонера. Оба не неповинны въ ноздивишихъ удачахъ и несчастілхъ Польши. Замойскій даль нослёдній толчокь политик польскаго государства, а Скарга — польской церкви; и это направление обусловило судьбы Польши въ носледніе два века ея политического существованія. Замойскій думаль утвердить въ Польшт законы и понятія римской республики и придаль каждому шляхетскому послу священное значеніе римскаго трибуна, забывая, что трибунь быль покровителемъ нодавленныхъ противъ льготныхъ п что трибуновъ было 2, а не 200, какъ въ Польшъ. Скарга былъ проникнутъ такимъ же благогованіемъ къ ненограшимому авторитету римской церкви. Изъ закононоложеній Замойскаго выросло liberum veto (съ 1652 года); изъ религіозной нетериимости Скарги вышли законы, лишающіе диссидентовъ всякаго политическаго значенія и ночти нокровительства законовъ. Результаты того и другого были равно смертоубійственны для политического существованія Польши. Но едва ли можно винпть въ этомъ Замойскаго или Скаргу. Оба дъйствовали по убъждению и патріотизму, и повинны развѣ вътомъ, что не разсчитали нослёдствій радикальных мёръ, предложенныхъ ими для вящей славы церкви и государства.

Въ отношеніи къ Россіи Скарга памятень какъ виновникъ и главный дъятель брестскей уніи, долженствовавшей скрѣнить религіозными узами тѣ политическія связи, которыя, казалось, навсегда соединили Литву съ Польшей на люблинской уніи.

Кром'в своей церковно-политической д'ятельности по утвержденію въ Польш'в и развитію вліянія іезунтовъ, Скарга им'єть значеніе и какъ писатель, историкъ, богословъ и особенно проповѣдникъ. Правда, его стиль не свободенъ отъ латинскихъ оборотовъ, его исторія отъ басень, его богословіе отъ схоластики и его проповѣди отъ риторики; но при вссмъ томъ онъ считался однимъ изъ лучшихъ польскихъ прозаиковъ и вдохновеннѣйшихъ ораторовъ.

Нѣтъ сомивнія, что подобное дарованіе и подобный характеръ оказаль бы странв гораздо лучтую услугу, еслибъ его мысль и воля пе были порабощены служенію чужимъ цвлямъ и интересамъ, съ той энергіей, которая отличастъ фантастовъ и неофитовъ, и съ той исразборчивостію на средства, на которую могъ рвшиться лить ученикъ іезуптовъ.

Переходимъ къ исторіи паденія Польши. Что его предуготовило и ускорило? То, что, строя свое государственное зданіс, поляки проглядёли мелочь: не позаботились о фундаменть. Оно и обрушилось не отъ ветхости, не отъ внутрепней даже гнили, а оттого, что почва вдругъ раздалась и поглотила въ себѣ массивныя стѣны и колонны, а вѣтеръ размѣталъ по свѣту осколки шляхетскаго зданія. Чуткій слухъ давно уже слышалъ по временамъ глухой подземный гулъ, предтечу землетрясенія. Его слышалъ Остророгъ, Модревскій, Кленовичъ, даже вѣщій Скарга; но самодовольное общество веселилось и не тревожилось за будущее или не думало объ немъ, пока зсмля не задрожала подъ ногами.

Конецъ XVI и первая четверть или даже половина XVII въка еще не представляли никакихъ замътныхъ признаковъ государственнаго и литературнаго ослабленія Польши. Гетманы побъждали шведовъ, турокъ, москалей, и въ смутное время русской исторіи предъ Сигизмундомъ III открылись такіе политическіе виды, о какихъ не смълъ и мечтать Сигизмундъ I или II. Москва была у ногъ его и грозная Русь исходила кровію. Церковь тоже воевала и поб'яждала; проновъдники въ родъ Бирковскаго, Млодяновскаго, Верещинскаго гремели съ такимъ же красноржчіемъ и энтузіязмомъ, какъ прежде Скарга. Мясковскій, Гроховскій, Вацлавъ Потоцкій писали оды, сатиры, эпопеи съ изяществомъ и дарованіемъ дучшихъ писателей сигизмундовскаго круга. Сарбевскій удивляль мірь латинскимь стихомъ; Пясецкій, Коховскій, Кояловичь, Старовольскій составляли исторіи и хроники, ничемь не уступающія Кромеру и Ореховскому. Въ Замостской академіи процвътало право, въ Виленской — богословіе и даже Краковская на время какъ-будто проснулась и оживилась. Но вмѣстѣ съ тѣмъ въ странѣ стало душно и тѣсно. Габсбургско-испанское вліяніс все болѣе и болѣе связывало внѣшнюю политику страны.

Религіозная реакція становилась все насильственнѣе; воснитаніе въ рукахъ іезунтовъ все одностороннѣе. Одна за другой закрывались типографіи и диссидситскія школы; въ литературѣ воцарилась схоластика и мертвенная латынь.

Духовенство налагаеть свою руку нс только па воснитаніе, но и па нолитику, на управленіе. Правов'єрная мазовецкая Варшава становится новымь правительственнымь центромь этой новой іезунтской политики.

Шляхетское общество разделяется на две политическія партін: олигархическую и демократическую (въ условномъ шляхетскомъ смыслѣ). Завязывается борьба ихъ между собою и съ королемъ, который ищетъ самъ поддержки то въ магнатахъ, то въ шляхтъ. Въ странъ воцаряется замъшательство и анархія. А народъ оцъненъ поштучно, какъ вещь, и диссиденты потеряли вев политическія права! Въ эту-то пору возсталь Хмёльницкій потпаденіе Украйны было 🖢 псрвымъ подземнымъ ударомъ, отколовщимъ часть Ръчи-Посполитой. Несчастія посыпались на нее одно за другимъ, но опъ ничему не научили правителей. Люди становились все болье равнодушными къ интересамъ общественнымъ п потеряли всякій политическій смысль. Сеймы собирались по прежнему, но, со времсии введенія обычая ихъ срывать, они редко приходили къ какимъпибудь заключеніямъ. Оттого суетни было много, колеса государственной машины быстро вращались, но дела не выходило и возъ пятился назадъ. Короли быстро смфняются: Владиславъ, Янь, Казимірь, Вишневедкій, Собъскій, Саксы, Лещинскій, Понятовскій; но опи или безсильны, или равнодушны, или легкомысленны-и разложеніе быстро распространяется по всему государственному организму.

Литературная дёятельность второй половини XVII и первой XVIII вёка ограничивается почти одними мемуарами разныхъ общественныхъ и частныхъ лицъ, изъ которыхъ нёкоторые, какъ напримёръ Паска, Отвиповскаго, представляютъ самый животрепещущей интересъ, живо рисуя намъ изнанку того общества, котораго лицевая сторона слишкомъ подрумянена оффиціальными историками и нублицистами того времени.

Съ копца XVII и особенно въ XVIII въкъ казалось, повъяло новымъ духомъ на Польту изъ Франціи. Первымъ проводникомъ этого вліянія французскаго псевдоклассицизма на польскую литературу была семья Морштыновъ. Еще болъе усилились сношенія польскаго общества съ французскимъ при Лещинскомъ. Польскому эксъ-королю припадлежить даже планъ переустройства Ръчи - Поснолитой посредствомъ либеральныхъ реформъ, съ сохраненіемъ, впрочемъ, старопольской свободы, но съ устраненіемъ ел анархіи.

Более круинымъ и важнымъ проводникомъ въ польское общество либеральных в идей французской философіи, педагогики и политики быль знаменитый піаръ Конарскій. Онъ первый внесъ новый духъ въ общественное воспитание Польши, которое съ-тъхъ-поръ все болъе и болъе ускользаеть изърукь језуптовъ. Сътемь виесте Конарскій запёсь руку и на шляхетскія привиллегіи, но менъе въ этомъ усиълъ. Въ изданныхъ имъ съ Залускимъ «Volumina legum» польская шляхта нашла болье юридическія оспованія для своихъ притязаній, чемь матеріаль и мотивы для общественной реорганизаціп страны. Напрасно Жельзнявь и Гонта съ гайдамаками жгли и рызали своихъ шляхетныхъ угнетателей: оказалось, что лишь могила можеть выпрямить горбатагон въ 1772 году пачались раздёлы Польши. Еще 23 года продолжалась ея нолитическая агонія, окончившаяся въ 1795 году.

Въ послѣдніе годы своего существованія польское общество обнаружило лихорадочную дъятельность. Съ паденіемъ іезунтскаго ордена (1773 г.) общественное воспитание перешло въ другія руки и новое покольніе могло освободиться оть старой схоластики и рутины. Народное прошлое, основание и разгадка его настоящаго и будущаго, обратило на себя серьозное вниманіе -- и туть появляется въ Польшт въ первый еще разъ историческая критика въ трудахъ Лойко, Нарушевича и Чацкаго. Вибстб съ нодъёмомъ уровня исторического образованія возвышается достоинство политическихъ произведеній послёднихъ государственныхъ людей Польши, каковы: Коллонтай, Сташицъ, Нъмцевичъ и другіе. Послѣ долгаго нерерыва Польша производить даже замёчательныхь натуралистовь, папримёрь: астронома Почобута и химика Андрея Спядец-

Изъ той же станиславовской польской школы вышли и знаменитые слависты: Ивапъ Потоцкій

и Суроведкій, во многомъ предупредившіе Шафарика.

Уставы польской эдукаціонной коммиссіи послужили образцомъ и для русскаго министерства народнаго просвѣщенія. Варшавское общество любителей наукъ и Виленскій университетъ связываютъ уже XVIII вѣкъ съ XIX. По паденіи польскаго государства всѣ общественныя силы направились па развитіе школъ. Наука и литература остались единственной областію свободнаго дѣйствія и залогомъ народной жизни, иочему онѣ и возраждаются съ наибольшей силой уже послѣ паденія Рѣчи-Посполитой.

Мы должны коснуться еще поэзін станиславскаго времени, связывающей старую сигизмуидовскую съ новой школой Мицкевича. Въ въкъ политическаго и общественнаго разложенія, когда изжиты положительные идеалы старые и не образовались еще новые, когда любовь къ прошедшему и въра въ будущее пошатнулись, единственный возможный родъ поэзіп — сатира или беззаботная апакреонтическая лирика. Это мы и видимъ въ Польшѣ времени ея политическаго паденія. Нарушевичь оплакиваеть, а Красицкій, Трембецкій, Венгерскій осмінвають общественпыя язвы, народную в ру и нев ріе. Жолчный сарказмъ Нарушевича здёсь перемежается съ веселой и острой шуткой Красицкаго, беззастфичивой колкостію Трембецкаго и цинической выходкой Венгерскаго. А вирочемъ и строгій историкъ, и вольнодумный епископъ, и развязный придворный, и безалаберный пгрокъ не свободны оть усвоенныхъ изъ Франціи ходулей классическаго стиля, степенная важность котораго часто находится въ странномъ противоръчіи съ игривой легкостію и пустотой самаго обыденнаго содержанія.

Видно однако, что польское общество ие съ отчаяніемъ провожало въ гробъ свое королевство. Опо какъ-будто не вѣрило его смерти. Одинъ Нарушевичъ разбилъ свою лиру надъ гробомъ отечества и отказался даже отъ растравляющихъ восиоминаній славы старой ягеллоновской Польши. Другіе были хладиокровнѣе или легкомысленнѣе: Краснцкій, Каринскій, Богуславскій, Нѣмцевичъ продолжали свою веселую пѣсию. Два послѣдніе и знаменитый поэтъ-ораторъ Вороничъ нашли даже, можетъ-быть печаянио и неожиданио, повый родникъ ноэтическихъ образовъ и звуковъ, новыхъ мыслей и чувствъ, пезнакомыхъ Польшѣ старой шляхетъ-

ской и предвъстниковъ Польши повой, народной: это быль родникъ пародной поэзіп, глубокій п прозрачный, отъ живой воды котораго такую чудную и вдохновенную силу почерпнуль затъмъ Мицкевичъ.

Величайшее изъ золъ политическаго паденія Польши было ея раздёленіе между тремя государствами или, другими словами, предоставление польскихъ земель германскому илемени. Россія пе была опасна этнографическому существованію Польши; она не была враждебна даже политической ея пезависимости, что доказываетъ возстановленіе Александромь I такъ-называемой конгрессовой Польши. Отсюда, изъ Варшавы, изъ Литвы, изъ Украйны пачалось п вторичное возрожденіе польской литературы и науки, болже блестящей и оригинальной, чёмъ въ XVI и XVIII въкахъ Въ Вильнъ появились въ началъ двадцатыхъ годовъ два человека, изъ коихъ одинъ посправедливости считается высшимъ корифеемъ польской поэзіи и основателемъ новой поэтической школы, а второй имфеть такое же значение въ польской исторіографіц.

Мы говоримъ о Мицкевичѣ и Лелевелѣ. Опи не были безъ предшественниковъ на полѣ своей литературной дѣятельности. Кохановскій отчеканиль польскій стихъ; Краспцкій даль ему удивительную гибкость и легкость, а Нарушевичъ— силу и изобразительность. Бродзинскій разрушиль оковы французскаго исевдоклассицизма и открыль въ польскую поэзію доступъ съ одной стороны корифеямъ повогерманскаго романтизма, а съ другой — мотивамъ и сюжетамъ славянской народной поэзіи. Мицкевичу предстояло собрать разсѣянные лучи и преломить ихъ въ призмѣ своего гепія, чтобы затѣмъ звѣздою первой величины заблестѣть на горизонтѣ польской литературы.

Точно также не мало знаній, труда и талантовъ положено было предшественниками Лелевеля на сооружсніе зданія отечественной исторіи; но опъ первый обняль всё проявленія государственной, общественной и пародной жизни въ тысячелётній періодъ существованія Польши, указаль методы и способы обработки громаднаго историческаго матеріала, однимь словомь основаль историческую школу.

Эти два лица первенствують пе только по времени, по и по силѣ таланта и но размѣрамъ дѣятельности въ новопольской литературѣ и наукѣ. Надобно, впрочемъ, сказать, что, подобно лите-

ратурѣ и наукѣ сигизмундовскаго времени, новопольская не виолнѣ свободна отъ тенденцій политическихъ или религіозныхъ, и въ этомъ, бытьможетъ, не пеновинны ея основатели.

Мицкевичь быль великій поэть не только въ польской, но и въ общеевропейской литературъ. Кромф чудной прелести, гармопін и силы рфчи, чрезвычайно яркаго и блестящаго колорита образовъ, полныхъ нѣги, страсти и огня, его произведенія въ высокой степени оригинальны по содержанію и направленію. Можпо упрекать сто за чрезмфрное увлечение шляхетской стариной, за идеализацію старопольскаго быта, за очень опасную и двусмысленную политическую тепденцію и мораль имъ пропов'єдываемую; но нельзя отказать ему въ неотразимой силъ выраженія, широкомъ размахѣ мастерской кисти и чрезвычайномъ разпообразіи, богатстві и типпчности образовъ и картинъ, характеровъ и положеній. Въ Пушкинъ больше художественной мъры и классической простоты и законченности; Мицкевичь более образень, страстень, размащисть, по эксцентриченъ, парадоксаленъ и, такъ-сказать, стихіенъ.

Замбчательный поэтическій таланть обнаружили еще два поляка, которые, составляя школу Мицкевича, нередко подымались до одинаковой съ нимъ высоты: то были Красппскій и Словацкій. Ихъ дарованія были не столь разнообразны и дъятельность не столь широка и вліятельна; они только до крайности развили то самое паправленіе, которымъ шолъ Мицкевичъ; по при этомъ безконечно разошлись между собою. Красипскій взяль положительную сторону Мицкевича, его религіозное міросозерцаніе; Словадкій же — отрицательную, протестъ противъ существующаго, но во имя не нольскаго проилаго, какъ Мицкевичъ, а во имя правъ человъческаго разума. Красинскій писаль свои гимны, своего «Придіона» въ Рим'в и о Рим'в, по не безъ отношенія къ польскому прошлому, которое представлялось ему, какъ и Мицкевичу, въ радужимхъ краскахъ утраченнаго счастія. Словацкій тоже поэть эмиграціи; онъ только более другихь эманципировался отъ предразсудковъ и преданій польскаго прошлаго, но съ темъ вместе потеряль всякую въру въ рай и въ адъ, въ добро и зло, болве же всего въ идеалъ и мечтанія, надъ которыми онъ издевается съ сарказмомъ и жолчью Байропа и Гейне. Замѣчательна судьба этихъ трехъ корифеевъ польской литературы. Оторван-

ные отъ народной почвы, перенесённые въ среду хотя привычную ихъ мысли, но чуждую славянскому духу, измученные внутренней борьбой. они постепенно задыхаются въ этой иноземной атмосферѣ и впадають въ какой-то фантастическій и прачный мистицизмь, галлюцинаціи и полупомъшательство. Подобный конецъ постигалъ и многихъ другихъ польскихъ пъвцовъ изгнанія, поэтовъ эмиграцін. Самыми знаменитыми изъ пихъ были Гарчинскій и Гошинскій. Первый яркимъ метеоромъ промелькнулъ на горизонтъ польской поэзін, оставивь по себ'в одну блестящую поэму «Вацлавъ» и возбудивъ много несбывшихся надеждъ въ самомъ Мицкевичъ. Болье замычательных созданій осталось оть Гощинскаго, поэта украпискаго кружка, восифвинаго стараго козачину и грозную его борьбу со шляхетчиной. Видно, что онъ былъ воснитанъ на украинскихъ думахъ, откуда заимствовалъ много сильныхъ красокъ и острыхъ звуковъ.

Къ этому же кругу украинскихъ поэтовъ принадлежатъ Мальчевскій и Зальскій. Они стоять уже дальше отъ Мицкевича и, подобно Гощинскому, чериаютъ свои вдохновенія изъ народной ивсни, хотя въ ихъ шляхетскомъ сознаніи эта хлопская русская ивсня отражается довольно своеобразно — совершенно иначе, чъмъ, напримъръ, въ «Гайдамакахъ» Шевченки.

Здёсь можно бы было уномянуть еще о нёсколькихь польскихь поэтахъ галицкаго кружка, изъ которыхъ Бёлевскій, Семенскій и Ленартовичь относятся тоже къ числу писателей народнаго направленія; но по своему таланту они менёе значительны и оригинальны. Почти тоже должно сказать о литвинѣ Кондратовичѣ (Сырокомлѣ).

Вообще, съ конца 40-хъ годовъ поэтическая струя польской литературы постепенио сякиетъ и почти окончательно прекратилась въ наше время. Въ замѣнъ того развивается романъ и повѣсть—псторическая и бытооинсательная. Въ этой области создали себѣ литературное имя Берпатовичь, Корженевскій, Качковскій и, въ особенности, Крашевскій, польскій Дюма, написавшій болѣе 200 томовъ повѣстей, романовъ, этюдовъ литературныхъ и даже учоныхъ сочиненій. При чрезмѣрной производительности, онъ не могъ давать надлежащей отдѣлки своимъ издѣліямъ, представляющимъ, впрочемъ, важный матеріалъ для характеристики разныхъ слоевъ современнаго польскаго общества, которое Крашевскій изучилъ

такъ подробно и изобразилъ во многихъ случаяхъ такъ мастерски.

Переходя отъ литературы къ наукѣ мы замѣтимъ, что сила толчка, даннаго носледней Лелевелемъ, была столь значительна, что она увлекла всв почти учоныя силы страны па поприще исторіографін, въ самомъ обширномъ ел значепін, обнимающемъ исторію литературы, права, церкви, государства и т. д. Внѣ этого круга и довольно самостоятельно развился и действоваль только знаменитый польскій критикъ Мохнанкій, преемникъ Бродзинскаго, имфвийй въ польской литературъ почти такое значение, какъ у насъ Бѣлинскій. Съ легкой руки Лелевеля въ Польшѣ появилась какъ бы манія къ историческимъ изысканіямь. Главными ихъ центрами стали Львовь, Краковъ, Бреславль и Варшава, а отчасти Вильна п Петербургъ.

Крптицизмъ и серьозное отношение къ историческому матеріалу развивались, а съ нимъ и безпристрастіе въ оцѣпкѣ своего прошлаго. Главныя силы обращены были на изданіе историческихъ источниковъ и намятниковъ. Если сравнить правленныя изданія Рачинскаго съ добросовѣстными Дзялынскаго и Бѣлевскаго и учоными Гельцеля, то можно замѣтить значительный усиѣхъ въ этомъ отношеніи. Если нѣкоторые изслѣдователи и увлекаются еще предвзятыми теоріями и предразсудками политическими или религіозными, какъ, напримѣръ, Духинскій или Дзѣдушпцкій, то за-то другіе виолнѣ отъ нихъ свободны, какъ Іосифъ Лукашевичъ, Зубрицкій, Ярошевичъ и многіе другіе.

Въ лицъ Шайнохи польская исторіографія нашла наконець человѣка съ сильнымъ описательнымъ талантомъ, и хотя онъ нечуждъ нѣкоторой парадоксальности и поэзіи въ наукѣ, но за-то ея пріобрѣтенія и результаты становятся этимъ способомъ досгояніемъ всего читающаго общества, народа. Являлись опыты и цѣльнаго философскаго обзора фактовъ отечественной исторіи, напримѣръ Морачевскаго, по, повидимому, для подобныхъ трудовъ не присиѣло еще время, такъкакъ критическая разработка частностей всегда должна предпествовать философскому ихъ сцѣнленію и обобщенію.

Въ лицѣ, наконецъ, Мацѣевскаго и Малиновскаго современная польская наука имѣетъ людей, которые вышли за предѣлы польской литературы, изучая польское право и языкъ сравнительно со всѣми другими славлискими, подобно Суро-

вецкому и Лииде, что знаменуеть уже новую эпоху, когда литература польская сольётся съ общеславянскою.

Подведемъ итоги нашего обзора почти тысячельтней духовно-литературной деятельности поляковъ. Несомнъпно, что по своимъ размърамъ и внутреннему достоинству, польская наука и литература самая значительная между славянскими, за исключениемъ развѣ русской, которая можеть съ ней поснорить. Несомивнио и то, что эта литература, органически развиваясь изъ извъстныхъ началъ, въ опредъленномъ направленін, дошла до посл'єднихъ своихъ результатовъ, завершила полный кругь генетического развитія и представляеть собою законченное целос. Но въ природѣ физическей и духовной нѣтъ исчезновенія, а лишь прсображеніе, п въ непрерывной ивии органического развитія людей и народовъ конець одного звила перскрещивается съ началомь другого: завершила свой кругь и преставилась литература старая, католическо-шляхетская, по зарождается и начинаеть фазу новаго развитія литература пародпая, польско-славяиская литература будущаго. Нать сомнанія, что она будеть настолько оригинальные по содержанію, свободньс по выраженію, богаче и разнообразиће старой, насколько народъ сильиће, живучће, даровитће и, наконецъ, справедливће сословія или касты. Что теряла польская образованность, замыкаясь въ средъ одного сословія,

видпо изъ тѣхъ немногихъ, но блесгящихъ выскочекъ пекультурныхъ сословій, которые по временамъ пролагали себѣ путь въ среду шляхетскую силою своего дарованія и знаній. Изъмѣщапъ происходили Григорій изъ Сапока, Мѣховитъ, Кромеръ, Дантышекъ, Яницкій, Марыцкій, Шимоновичъ, Кленовичъ, Морштыны, Нессцкій, Сташицъ.

Если базой дальивйшаго развитія польской литературы и государства будеть вся девятимилліонная народная масса, вивсто восьми соть тысячь ея самозванныхъ представителей, то очень понятно, что эта культура будеть десять разъ устойчиве, продолжительне, богаче. Народь, привыкшій къ труду, не будеть съ такимъ высокомеріемь относиться къ черпорабочей учопой деятельности, къ усидчивому и настойчивому умственному труду, который шляхетскіе белоручки предпочитали предоставлять низшимъ расамъ, какъ-то немцамъ.

Новая польская культура, имфющая развиться на почвѣ народной, славянской, не можетъ быть въ противорѣчіи съ другими славянскими и первенствующею въ ихъ средѣ русскою. Итакъ обновленіе польскаго парода въ отношеніяхъ литературномъ, соціальномъ и политическомъ можетъ произойти единственно и исключительно на почвѣ народности и панславизма.

А. Будиловичъ.

# ПОЛЬСКІЕ ПОЭТЫ.

# Я. КОХАНОВСКІЙ.

Янъ Кохановскій, пращуръ нольской пѣсни п отецъ литературнаго польскаго языка, родплся въ 1530 году въ Сичинъ, въ Сандомирскомъ воеводствъ. Весь родъ Кохановскихъ отличался поэтическимъ дарованіемъ: родной брать его переводиль «Энепду» Виргилія, двоюродный писаль мелкія стихотворенія, а племянникъ перевель «Освобожденный Іерусалимъ» Тасса и «Неистоваго Орланда» Аріоста. Двадцати лътъ отъ-роду, Кохановскій отправился за-границу, гдѣ прожиль семь лътъ, преимущественно въ Италіи и Франціи, учился въ Падув, посвтиль Венецію, Римъ, долго жилъ въ Парижѣ, гдѣ подружился съ извъстнымъ французскимъ поэтомъ Ронсаромъ, и въ 1557 году возвратился въ Польшу. Король Сигизмундъ-Августъ пожаловалъ ему почетное званіе дворянина и почетный титуль королевскаго секретаря, а другь его, виде-канцлеръ Мышковскій, выхлоноталь ему нісколько церковныхъ бенефицій и прелатуру въ капитуль познанскомъ, сопряжопныя съ хорошимъ доходомъ; но, не смотря на всъ старанія Мышковскаго, Кохановскій не вступиль въ духовное званіе, не чувствуя къ тому никакого призванія, и предпочель блестящей карьеръ скромную, тихую жизнь частнаго человека. Онъ покинуль дворъ, отказался отъ бенефицій, женился п поселился въ родной вотчинъ своей Чернольсьъ. Когда, при Баторів, товаринів Кохановскаго по Падуанскому университету Замойскій предложиль Кохановскому одно изъ сенаторскихъ мъстъ -- кастелянію полинецкую — Кохановскій отклониль это предложение, сказавъ, что не желаетъ внускать

въ свой домъ надмѣннаго кастеляна, который растратитъ все то, что онъ, бѣдный шляхтичь, собралъ своими трудами.

Любовь современниковъ къ Кохановскому была безпредельна; онъ слылъ княземъ поэтовъ, н каждый полякъ быль твердо увфрень въ томъ, что Польша не имѣла никогда и не будетъ имъть равнаго ему поэта. Онъ писалъ много и во всёхъ родахъ. Изъ эпическихъ произведеній Кохановскаго лучшіе: «Шахматы», подражаніе итальянскому поэту Виду, «Сусанна», повъсть взятая изъ Библіп, «Зпамя» и «Походъ на Москву»; также весьма замѣчательна его драма «Отпускъ пословъ греческихъ», написанная имъ для Замойскаго, но случаю его сватьбы съ племянницею Баторія, п разыгранная въ 1578 году передъ королемъ Баторіемъ въ Уяздовъ, близь Варшавы. Но тотъ родъ поэзін, которымъ Кохановскій оказаль огромное вліяніе на современниковь и въ которомъ онъ достигъ совершенства и сдѣлался на два съ половиною стольтія образцомъ для последующихъ поэтовъ, была — лирика. Онъ сдёлаль полный нереводь псалмовъ (1578), лучшій ихъ всёхь, существующихь досихъ поръ, а также неревель песни Апакреона, Сафо п оды Горація. Къ замѣчательнѣйшимъ произведеніямъ Кохановскаго принадлежить собраніе его «Безд'ялокъ», изданное въ годъ его смерти. Копецъ жизии Кохановскаго омраченъ быль раннею смертью любимой дочери ноэта Урсулы, которую онь называль славянскою Сафо и которой онъ надвялся передать свою лиру въ наследство. Кохановскій скончался въ 1584 году и ногребень въ фамильномъ скленъ, въ Зволенъ.

Proceed 2

## не теряй надежды!

Въ мірѣ что ни дѣйся— Смертный все надѣйся! Солице не однажды сызнова взойдётъ; Послѣ непогоды ярче день блеснётъ.

Глянь: лѣса раздѣты До-нага; скелеты Отъ деревъ остались; не цвѣтутъ поля; Холодно; снѣгами кроется земля.

Тѣмъ еще утѣшнѣй
Будетъ праздпикъ вешній;
Вновь міръ будетъ скоро солнышкомъ согрѣтъ,
Радужно раскрашенъ, зеленью одѣтъ.

Грусть и утѣшенье
На землѣ — въ смѣшеньѣ;
Если жъ скорбь иль радость черезчуръ сильна —
Знай, что тѣмъ скорѣе перейдеть она.

Человѣкъ предъ всѣми
Гордъ въ благое время,
А какъ дастъ фортуна по носу щелчокъ—
Голову понурилъ онъ и изнемогъ.

Нѣтъ! ири всякомъ часѣ Духъ имѣй въ запасѣ И всегда будь ровенъ! Жребій въ свой черёдъ Пусть даетъ что хочетъ и назадъ берётъ!

Не вмѣняй въ утрату
Что̀ еще возврату
Можетъ быть доступно! Въ часъ и въ мигъ одинъ
Возвратить все можетъ горній Властелинъ.

В. Бенедиктовъ.

11.

изъ «БЕЗДВЛОКЪ».

1:

эпитафія собъху.

Здьсь спить златой телець, почтепный мужь Собъхь,

Тугой своей кисой любовь спискавшій всёхъ.

За-что, подумаешь, быль славень въ самомъ дѣлѣ! Не\онъ вѣдь деньгами, а деньги имъ владѣли.

2

### носастому пріятелю.

О ты, чей длинный нось—король между носами! Вудь солпечными намъ пожалуста часами: Разинь на солнцё ротъ — узнаемъ мы сейчасъ По тени на зубахъ твоихъ который часъ.

3

#### на гробъ хмълевскаго.

Борей и океант, свою натужа грудь, Со свъта бълаго меня ръшились сдуть — И точно сдунули: порвавъ въ клочки вътрило И мачту сокрушивъ, волна меня прибила Къ утесу голому на утлой лишь доскъ; Кругомъ — ни былія! Зарылся я въ пескъ И силю себъ... а ты, отважно въ океанъ Носящійся пловецъ, меня въ примъръ заранъ Возьми и паперёдъ себя ты пріучи Вдали распознавать волненья и смерчи.

4

## эпитафія пвтру.

Нам'всто надписи картину зд'всь охоты Вел'влъ я выр'взать: взглянувъ, всякъ знаетъ, кто ты,

Почившій вічнымъ спомъ подъ кампемъ хлад-

Но какъ, скажи мнѣ, Петръ, тебя мы воскресимъ, Коли придетъ сюда чесаться звѣрь безъ страха, Иль сядетъ на тебя невѣсть какая птаха?

> -5. На ной «бездылка», М

Найдешь «бездёлки» здёсь, мой другь, ты всякой масти,

Что кладка въ крѣпостяхъ: гранитъ въ передней части,

Которая слыветь у техниковь *редуть*; А далье кириичь съ булыжникомъ кладуть; Въ серёдкъ жь, по валамъ — тамъ мало ль что кладется:

Песчаникъ, известнякъ и мусоръ-что придется...

1. 100 11

6.

#### О ДОКТОРЬ ИСПАВИЬ.

Снать уходить докторъ, говорить, что ужиль Вреденъ для желудка и ему ненуженъ. Ладио, пусть уходить: мы вёдь и въ постели Доктора отыщемъ — и достигнемъ цёли. Только столь окончень — всею мы гурьбою Къ доктору-испанцу, взявъ вина съ собою, Высадили двери: «здравствуй, докторъ милый! Ней по доброй воль, иль заставимь силой!» Докторъ раскраснёлся, что твоя невёста, Говорить: «пожалуй, рюмкъ будеть мъсто!» Знаемъ мы натуру доктора тугую: Наливаемъ рюмку, налили другую, Налили и третью, налили четвёрту, А потомъ всѣ въ голосъ: «братья, счоты къ чорту»! Говорить намь докторь: что за случай странный: Лёгъ совсьмы я трезвый, всталь же точно пьяний!»

Н. Бергъ.

# с. шимоновичъ.

115547 13: Симонъ Шимоновичъ сынъ городского ратмана изъ Брезинъ, родился въ 1557 году. Онъ получиль воспитание въ Краковской академии, потомъ вздиль въ Италію и во Францію, гдв подружился съ знаменитымъ гуманистомъ Іосифомъ Скалигеромъ, котораго совъты имъли ръшительное вліяніе на его будущую литературную дъятельность. По возвращении изъ-заграници, Шимоновичь поступиль въ секретари къ канилеру Яну Замойскому и много содъйствоваль ему въ учрежденін академін въ Замостьв, за что тоть исходатайствоваль Шимоновичу шляхеттво и ночетный титуль королевского поэта. Інмоновичь ўмерь вы глубокой старости вы 1629 году. Его произведенія распадаются на два отдела: латинскія оды и польскія идиялін. Оставимъ всторонъ оды и обратимся въ идилліямъ. Изучивъ основательно папллін греческихъ и латинскихъ поэтовъ и весь проникнувшись ими, онъ началъ съ простыхъ переводовъ изъ Деокрпта, Виргилія и Овидія и съ такихъ передёлокъ и подражаній, въ которыхъ все содержаніе оставалось антично и только пастухамъ и настушкамъ давались славянскія имена. Но ІН-имоновичь

скоро заметные эту несообразность и сталь брать темой для своихъ идиллій правы льйствительные, а не воображаемые, идеализируя нхъно возможности; то-есть писать картины навсельскаго быта. Не смотря на важные недостатки идиллій Шимоновича, въ главь которыхъ стоитъ отсутствіе нанвиости и простоты, некоторыя сцены норажають своимь реализмомь, востроизведениемъ въ художественной формъ народникъ представленій и понятій, какъ напримірь, въидилліяху «Чары» и «Каравай», а жалобы, влагаемыя имъ въ уста простого парода на его горькую сульбу, какъ въ идилліяхъ «Пастухи», «Жницы» и другія, обнаруживають въ авторіз не только художника, по и человъка съ направленіень, мужественнаго гражданина.

processo lastrero

Жиницы. В положения

OJECA

Ужь полдень — мы все жнёмь съ разсвѣта, какъ очнулись!

Иль хочеть староста, чтобь здёсь мы растянулись? Голоднаго никакь, знать, сытый не поймёть! Ишь, съ плетью ходить онъ то взадь, а то вперёдь По нашимь бороздамь, не вёдая, что значить Въ зной жать согнувшися; вёдь и ворона скачеть За плугомь и плугарь тащится, а кому Тяжеле всёхь изъ нихь? — коню лишь одному! Такъ тяжести въ серив поболее чёмь въ плети.

#### нетрухна.

Оставить бы тебѣ, сестра, ученья эти:

Не-то услышить онь и съ илетью туть-какъ-тутъ.

Другія не ворча спокойно жнуть да жнуть И цѣлыя домой за-то упосять спины.

Что проку, посуди, быть битой безъ причины!

Воть я—такъ съ нимъ въ ладу: всегда его хвалю, А все изъ-за чего? — быть битой не люблю.

Дайлучше запоёмь! хоть иѣсня въ горлѣ стрянетъ, Да дѣлать нѐчего: авось добрѣй онъ станетъ.

«Ахъ, солнце-солнышко! Златое око дня!

Умнъй ты старосты лихова у меня:

Ты знаешь, солнышко, когда въ тебѣ потреба:
Уходишь почью спать, а днемъ намъ свѣтишь съ

Ему же мало дня: онъ хочеть, чтобъ и въ почь Свѣтило ты какъ днёмь, не уходило прочь. Й такъ весь день-деньской мы жнёмъ ему да нашемъ. He будень, староста, ты краспымь солнцемь нашимь!

Обиды отъ тебя мы всс-таки снесёмъ
И красную тебё дёницу принасёмъ:
Пусть будетъ ужь одна, чёмъ такь тебё слоияться
И разомъ за иятью красотками гоняться!»

#### CTAPOCTA.

Эй! жать тамъ, не зѣвать! Проворнѣй и спорѣй! За-то полудновать пущу васъ поскорѣй. Вы все болтаетс, Пструхпа п Олеся! Пой лучшс, нежели ворчать тамъ, носъ повѣся!

#### нетрухна.

«Ахъ, солпце-солнышко! Златос око дня!
Умиът ты старосты лихова у меня:
День за день, круглый годъ свое ведёшь ты дѣло —
Онъ хочетъ, чтобы все въ единый мигъ поспъло;
Ты, солнце, то печёшь, то вътру дашь дохнуть
И чола освъжить намъ жаркія и грудь —
А онъ не дастъ присъсть: весь день серпами ма-

Не будешь, староста, ты краснымъ солнцемъ нашимъ!

Мы знаемъ, староста, что у тебя болитъ, Но боли той никто изъ насъ пе утолитъ Тебѣ, котя бъ съумѣлъ; да не гляди такъ кисло! Ахъ, сслибъ у тебя кой-что какъ илеть повисло!»

### CTAPOCTA.

Эй, жать тамъ, не звать! Работать не ворча! И ты съ охотой бы другого курбача Отвъдала, я чай, Петрухна? Знаю, знаю... Работай! Нешутя тсбк напоминаю!

#### петрухна.

«Ахъ, солнце-солнышко! Златое око дня! Умнъй ты старосты лихова у меня: То въ тучу кросшься, то снова свътишь ярко— А намъ отъ старосты весь день какъ въ банъ жарко:

Весь день какъ туча онъ, съ зари и до зари, И въ очи страшныя ему не посмотри. Ты, солице ясное, служа небесъ красою, Даешь твоей землё упиться въ ночь росою; Поутру вновь росой намъ брызжешь съ небеси—А мы у старосты воды не принеси Ссбъ въ полдневный зной, ни каравая хлёба. Нс будешь, староста, ты солицемъ середь неба! И замужъ за тсбя молодка не пойдётъ:
Ославимъ мы тебя лихимъ на вссь народъ

И въ жоны старую дадимъ тебѣ мы бабу, Совсѣмъ беззубую, противную какъ жабу; Вотъ будетъ посмотрѣть, какъ ляжете вы спать И вздумаетъ тебя та баба цаловать!»

#### олеся.

Счастливъ, сестра, твой Богъ, что староста далёко И на другихъ теперь наводитъ злое око. Такія пъсни пъть ему ты не моги, Не-то на красные достанешь саноги, Иль пестряди такой задасть теб'в онъ въ спину... Смотри, какъ подчуетъ опъ бѣдную Марину, Хотя чуть-чуть жива: цёлёшенькую ночь Въ постелъ провела; работать ей не въ мочь, Да силой выгнали, не староста — хозяйка. И воть опять пошла гулять по ней нагайка, А всс за что, спроси: за длинный за языкъ: Марина любить всёмь отрёзать напрямикъ И зачастую въ споръ вступаеть съ госнодами; А лучше бъ язычёкъ держала за зубами. Плохія шутки туть, хоть ніть вины ни въчёмь! Ты слово старостъ, а онъ тебя бичёмъ -И будешь къ вечеру съ лихимъ магарычёмъ!

#### ПЕТРУХНА.

Ты правду говоришь, Олеся: ныньче шутить, А завтра онъ тебя опять согнёть и скрутить: Чась часу неровёнь! Но онъ бы ничего, Да воть хозяюшка — Богь съ нею — у него: Вертить имь такъ-и-сякъ и просто за носъ водить; На что ни поглядишь, всс по ея выходить; Сердита ль на кого — и онъ безъ дальнихъ словъ Давай того пушить: со свёту сжить готовъ.

#### олеся.

Да, подлинно! На дняхъ у нихъ мы лёнъ чесали; Двё огородницы со старостой болтали О чёмъ-то въ сторонё: она подслушай ихъ, Да вдругъ какъ налетитъ изъ сёнцевъ изъ своихъ И ну обёихъ бить. Онъ — прочь: ему нётъ дёла. Ужь такъ-то имъ она, бёднягой, овладёла! Побивъ порядкомъ тёхъ, накинулась на насъ И что твоя змёя шииёла цёлый часъ.

#### петрухна.

Отколь, подумаешь, взялось все это, Боже? Диви бы человёкъ: какъ мы, холопка тоже! Вдругъ стада что за фря! Старъе всёхъ старухъ, А внйдетъ на ссло, разрядится вся въ пухъ: И ленты алыя, и фартукъ съ фалборами... Изъ всёхъ хлопочетъ силъ туда жъ за господами

Съ ужимкой говорить — и хрючетъ какъ свинья. А паренёшища какая, мать моя: Всёхъ парней поёдомь, казалось бы, ноёла! Влюбилась въ одпого недавно, ошалёла Совсёмъ, хоть умирать: зпахарку позвала; Та съ угля ей воды нашоптанной дала Напиться, а не-то — подъ образа въ тужь пору. Что было на селё объ этомъ разговору! А староста? На все глядитъ сквозь пальцы онъ: То жь бабой этою какъ лёшимъ обойдёнъ... Гадаючи встаетъ она и спать лежится — Не вёришь? я тебё готова побожиться...

#### олеся.

Чего! Я видёла однажды и сама Ее совсёмъ нагой, хоть то была зима: На зорькё вылёзла она ползкомъ-изъ хаты — Отколе ни возьмись, самъ дьяволь тутъ рогатый... А гдё ввязался онъ, ужь тамъ добру не быть! Съ однимъ лишь Господомъ спокойно можно жить; Защитникъ намъ одинъ — Всевышній! А безъ Бога, Присловье говоритъ, не смёй и до порога!

#### петрухил.

А дьяволь на одни наводить лишь грёхи: Воть лётось падаль скоть, а ныньче пётухи Да куры дохнуть все, хоть крупь имь сыпь перловыхь;

Цыплять ни одного не выклюнулось повыхь — Все это отъ чего? Все дьяволь, все-то онъ! Въ хлѣвахъ и во дворѣ бѣда со всѣхъ сторонъ!

#### олеся.

Что онъ всему виной, я съ этимъ не согласна: По мнт такъ на него ссылаться тамъ напрасно, Гдѣ просто недосмотръ п лѣность. Совершай Все съ Богомъ, а сама однако жь не плошай! Что лътось падаль скоть, что не клюють цыпляты, Повърь: не дьяволь туть, а бабы виноваты. Коль вътромъ у иной набита голова — Какъ изъ пустыхъ хоройъ, оттуда лишь сова Наружу вылетить. Плохое это діло, Когда бы на печи пная все сидела, А въ печку заглянуть, корову подоить Самой, иль огурцовъ подъ осень пасолить -Куда! За-то въ корчму бѣжимъ мы что есть духу И въ танцахъ съ парнями летаемъ легче пуху: Привскочимъ-потолка чуть не достанемъ лбомъ; Распустимъ фолбары — по хатъ ныль столбомъ.

## петрухна.

я тоже думаю: хозяекъ добрыхъ мало;

Счастліва, муженька которая поймала:
Все въ руку будеть ей, и нс о чемь тужить;
А безъ дружка куда на свётё плохо жить!
При мужё — цёлый домъ, хозяйство все въ порядкё,

И жито съ полосы, и овощъ убрапъ съ грядки, И челядь во дворѣ, и курочка сыта, И гостю широко открыты ворота. Все у хозяюшки заботливой спорится, Затѣмъ-что Господа всякъ-часъ она бонтся; Кто жъ Господа забылъ, тотъ строитъ домъ на льду И быть ему потомъ у дъявола въ аду!

#### олеся.

Эге! Да мудрая какая вдругъ ты стала! Подобныхъ отъ тебя рѣчей я не слыхала: Что книга говоришь! Признайся: неужель Зазнобы и грѣха не знала ты досель?

## петрухна.

Инос дёло я, ппо — хозяйка дому! Мой грахъ одной лишь мнв надалаетъ погрому. А если тамъ подчасъ закрадется бъда... Но видишь: староста опять идеть сюда. Какъ воронъ смотрить онъ, нагайку грозно свъся, И слушаеть. Давай споемь ему, Олеся! «Ахъ, солнце-солнышко! Разсынь съ пебесъ лучи И старосту своимъ порядкамъ научи! Средь бѣлаго ты дня на міръ сіяень красной, Въ ночь тёмную лунь гулять даешь ты ясной; Богь въ жоны даль тебф красавицу-луну; Такую жь староста пускай найдёть жену: Какъ ясная луна, красавицу съ достаткомъ. Ахъ, солице, научи его своимъ порядкамъ! Какъ ты появишься, то звъздъ намъ не видать; Затеплится луна — горять онв опять. Такъ все хозянна въ дому нокорно волъ, А челядь слушаеть свою хозяйку боль. Ахъ, солице-солнишко! разсыпь съ исбесъ лучи И старосту своимъ порядкамъ научи! Ходя надъ нивами, долами и горами, Ты осыпаеть ихъ обильными дарами; Ты депь припосить памъ, когда жь уходишь

На пебё и землё тогда и мракъ, и почь: Такія жь старостё пошли о насъ заботы: Пусть во время почить даёть намь оть работы!»

## CTAPOCTA.

Ну, мастерица ты, Петрухна, пѣспи пѣть! Хотя къ тебъ моя п подбиралась плеть, Но вышла изъ воды, проказница, ты сухо. Идите полдничать! ступай и ты, воструха!

Н. БЕРГЪ.

# С. ТРЕМБЕЦКІЙ.

Станиславъ Трембецкій родинен въ 1730 году въ селеньи Ястребники, не далеко отъ Кракова. Въ 1752 году онъ вступилъ въ число студентовъ Краковской академіи, гдь профессоръ и поэтъ Томецкій иміль большое влінніе на развитіе его поэтическаго таланта. Но окончаніи курса, Трембецкій объйхаль Европу и заейль въ Парижі, гдь вскорі перезпакомился съ извістнійшими тогдашинми учоными и писателями французскими, не исключая и знаменитыхъ въ то время энциклопедистовъ, и кончиль тімь, что нашоль доступь къ двору Людовика XV. Продожительное пребываніе въ Парижі обошлось Трембецкому не дёшево, что, наконецъ, и побудило его возвратиться домой.

Трембецкій писаль бойко, имъль тонкій вкусь и быль хорошо знакомъ съ латинскими классиками и даже съ мало-читаемыми въ то время старинными польскими поэтами періода Сигизмундовъ. Ему принадлежитъ слава перваго въ свое время стилиста; услуги оказанныя имъ языку - огромны. Самъ Мицкевичъ считаль его первокласснымъ мастеромъ по отдёлкё стиха, и научился у него многому. Лучшимъ произведеніемъ Трембециаго считается его описательная поэма «Софіевка», восиввающая красоты сада графа Феликса Потоцкаго, устроеннаго этимъ магнатомъ близь Умани, уфзднаго города Кіевской губерніи, и стоившаго ему милліоны. Обожатель Станислава Августа, онъ сопровождаль этого элополучнаго короля по-всюдуй даже въ Петербургъ, куда, по смерти Екатерины, король быль вызванъ императоромъ Павломъ Здѣсь Трембецкій прожиль до смерти короля, последовавшей въ 1798 тоду, послѣ чего воротился домой. Послѣдніе годы своей жизни об'єдн'євшій Трембецкій проживаль то у Чарторыжскаго въ Грановъ, то у Шенснаго Потопкаго въ Софіевкъ, то у Яна Потодкаго въ Тульчинв. Трембецкій умерь 12-го декабря 1812 года и погребент въ тульчинскомъ монастыръ.

## воздушный шаръ.

Гдв только орёль быстрымь лётомъ своимъ

Птицъ робкихъ внезапно пугаетъ, И гифвиый Юпитеръ огнёмъ громовымъ Воздушную область произаетъ — Глядь — двое изъ смертныхъ летятъ! Побъды Задумавъ искуствомъ природу. И опыть Икара рёшась повторить, Взнеслись они къ горнему своду. Вздымаемый шаромъ раздутымъ, челнокъ Несётъ пхъ; пловцы не робфютъ. Рулёмъ управляетъ невѣдомый рокъ, А вътеръ командуетъ. Риютъ. Ужь дольныя зданья чуть видимы. Взглядъ Иныя встрфчаетъ картины И образы: вмёсто тёхъ стройныхъ громаль Въ туманъ мелькаютъ рунцы. Король и сенаторъ и нахарь простой У смелыхъ пловцовъ подъ ногами Смѣшались покрытые пылью густой, Всѣ ползаютъ тамъ червяками. Какъ мокраго дътскаго нальца слъдокъ Порой, на столь проведённый, Такъ Вислы могучій, шумливый потокъ Является имъ, измѣнёниый. Сбёгается къ рёдкой потёхё народъ — И сколько туть кликовь, вопросовь! Летящихъ чаруетъ успёшный полётъ: По своему мыслить философъ. Природа тройной хоть стѣпой оградись — Стремящійся въ даль понемногу И въ глубь человъческій разумъ и въ высь Пробьёть себъ всюду дорогу. Онъ дикую силу стихій превозмогъ, И — съ ихъ ломовымъ произволомъ Въ бореньи - отъ суши онъ воду отвлёкъ, Горамъ повелълъ онъ быть поломъ: Морямъ онъ свои поручилъ корабли: Средь волнъ, побъждающій бури, Сокровища вырыль изъ нѣдръ онъ земли И плавать сталь въ горней лазури. Плыви, вознесись благороднайшій чолны! Сплъ вражьихъ не бойся удара, Твой подвигъ славнъе средь жизненныхъ волнъ Чемь подвигь отважный Бланшара! В. Бенедиктовъ.

11.

### изъ поэмы «софіевка».

Край утёшный взору! Всё плоды земные! Молока да мёду — рёки разливныя! Для коней летучихъ пастбище открыто: Прядаютъ со ржаньемъ. А волы, волы-то! Сколько ихъ тутъ бродить! что за великаны! Здёсь свой хвостъ тяжолый тучные барапы Возятъ на колёсахъ. Почва плодотворна Такъ, что ей носёвомъ ввёренныя зёрна Быстро съ вавилонскимъ размиоженьемъ сиёютъ. На распашку взглянешь: нивы сплошь чернёютъ. Здёсь людскою кровью тукъ земли умноженъ И кусками труповъ щедро переложенъ: Опъ досёль, сохою взрытъ для жатвы новой, Въ знакъ персидскихъ шествій кажетъ клыкъ слоновый.

Азія встрічалась туть сь мечёмь Европы, Съ шляхтой многократно резались ходоны. Нивы золотыя въ степи обращались, Безъ покосу травы дикія стущались, Кроя родъ пиноновъ — гадинъ ядовитыхъ; А потомъ, хоть браней не было открытыхъ, Мучили Украйну — дщерь любви и нъти — То вторженья Свиг, то татаръ набъги. Длился миръ немирный; тамъ — торчали пики, Тамъ — свистели стрелы. Безпощадно-дики Были силы вражьи. Здыя эти силы, Да разбой, хищенье и сосъдъ немилый Жить въ глуши по-бдаль часто выпуждали Тъхъ, кто побогаче; въ люди попадали И тучнълп въ благахъ дерзкіе пришельцы, Челядь да жолнерство, а землевладъльцы Отъ своихъ доходовъ малыя лишь части Еле получали. Нынъ жь всюду власти Прочно утвердились, каждому открыты Право и законность, всякъ — не безъ защиты, Варварство исчезло, жизнь пошла иная, И въ довольствъ стала сторона родная Темъ, чемъ быть ей надо. Множество помчалось Кораблей всесвётныхъ по морю, что звалось Негостепримнымъ, чтобъ для всёхъ потребнымъ Запастись зерномъ туть сытнымъ, бёлохлёбнымъ. Сдернута, упала смертная завъса, И, возставъ изъ гроба, принялась Одесса Плодъ тотъ, землепашцевъ потомъ окропленный, Замѣнять блестящей выручкой червонной. Вызваны порядкомъ мудрымъ изъ забвенья — Глядь — преобразились бёдныя селенья,

И пустынный уголь населился — занять И все пуще новыхъ поселенцевъ манитъ...

В. Бенедиктовъ.

# А. НАРУШЕВИЧЪ.

Адамъ Нарушевичъ, епископъ Луцкій, поэтъ и историкъ польскій, родился въ 1733 году въ Шинскъ. Потомокъ древней, по объднъвшей литовской фамиліи, Нарушевичь съ-раннихъ льтъ вступиль въ орденъ іезунтовъ; затъмъ, посланний за границу, объёхаль Италію, Францію и Германію. послѣ чего получилъ канедру пінтики, сначала въ Виленской академін, а потомъ въ дворянской коллегін въ Варшавѣ. По упичтоженіи ордена іезуптовъ, вследствіе чего Нарушевичь остался безъ крова и хлѣба, онъ обратился къ королю съ риемованнымъ прошеніемъ, въ которомъ, перечисляя свои заслуги, выражаль надежду, что не будеть оставлень монаршею милостью. Король действительно не оставиль просьбы Нарушевича безъ вниманія и назначиль его коадьюторомъ епископа смоленскаго, затемъ - енискономъ смоленскимъ и, наконецъ, еъ-1790 году, епискономъ луцкимъ. Нарушевичъ знаменитъ и какъ поэтъ и какъ историкъ, Тезунтское восинтаніе пустило глубокіе корни, отъ которыхъ Нарушевичь никогда не могь освободиться. Отъ іезунтовъ переняль онъ напыщенный и шумноторжественный слогь своихъ высокопарныхъ одъ и другихъ лирическихъ стихотвореній, которыя только по языку стоять выше панегириковь XVII въка, но по содержанію могуть сміло съ ними состязаться. Нарушевичь плачеть надъ гробомъ Августа III, и радуется восшествію на польскій престоль Станислава Понятовскаго; славить своихъ благодътелей, князей Чарторыжскихъ, ихъ помъстья, даже сани жены Адама Чарторыжскаго, и пишетъ оды и гимны на бракосочетанія разныхъ магнатовъ, по случаю полученія часовъ или ордена отъ короля, или при поднесении ему чернильницы. И не смотря на все это, въ наимщенномъ нанегиристъ жила душа великаго и доблестнаго гражданина, что доказывають многія его сатиры, въ которыхъ опъ, какъ проповъдникъ и наставникъ народа, говоритъ правду просто, безъ прикрасъ и во-все-услышанье. Лучшими сатирами Нарушевича считаются: «Reduty», «Szlachetnosc», «Полякамъ стараго времени» и,

въ особенности, «Голосъ Мертвецовъ», въ которомъ онъ предрекаетъ смерть обществу.

Сильный таланть, выказанный Нарушевичемь въ сатирахъ, выдается еще редьефите въ его «Исторін Польскаго Народа», сочиненін весьма замфчательномъ какъ по плапу, такъ и по выполненію. Исполняя желаніе своего царственнаго друга, короля Стапислава Августа, предложившаго ему быть королевскимъ исторіографомъ Польши, Нарушевить покинуль въ 1774 году Варшаву и цёлыя шесть лёть прожиль въ глуши, среди полъсскихъ болоть, за кинами ветхихъ бумагъ. Наконецъ, въ концъ 1779 года Нарушевичь возвратился въ Варшаву съ готовыми первыми томами своей исторіи. Король пом'єстиль его во дворцѣ и лично слѣдиль за печатаніемъ этихъ томовъ. Всѣ семь томовъ «Исторіи Польскаго Народа», съ древитишихъ временъ до вступленія на престоль дома Ягеллоновь, были изданы въ теченіе следующихъ шести леть, начиная съ 1780 года. Главное достоинство этого капитальнаго труда Нарушевича заключается въ томъ, что онъ разсмотръль критически прошедшее Польши, отбросилъ сказочную сторону предацій и провъриль источники. Правдивый, полный содержанія разсказъ Нарушевича имѣль для Польши точно такое значеніе, какое для русской исторіи цовъствование Карамзина. Печатая свой седьмой томъ, авторъ не подозрѣвалъ, что этотъ томъ будеть последнимъ. Началась политическая сумятица, наступиль четырехлетній сеймь, въ которомъ долженъ былъ заседать и Нарушевичь, какъ епископъ луцкій: гдь туть было заниматься сочиненіемъ исторіи! Въ последній разъ Нарушевичь имъль свидание съ королемъ въ Семятичахъ, въ декабръ 1793 года, когда король возвращался съ Гродненскаго сейма: король совътоваль ему продолжать начатый историческій трудъ; Нарушевичъ съ негодованіемъ замѣтилъ, что ему не для кого писать, и потому онъ пе возьметь пера въ руки. Нравственныя страданія окончательно разстроили здоровье Нарушевича и ускорили его кончину, которая последовала въ 1796 году.

### изъ поэмы «голосъ мертвецовъ».

A property of the first

Расторгнувъ связь любви и мира, какъ дитя — Тъхъ благъ, что подъ щитомъ верховной власти слиты — Вы разб'вжались врознь, какъ стадо безъ вождя, Лишонные всего --- и крова и защиты. Не бъются въ васъ сердца для общаго добра: Настала клеветы и подлости пора.

Не знаемъ мы утъхъ ни мира, ни войны Съ-тъхъ-поръкакъ отъглавы всъ члены отдълились; Өемида острый мечъ свой спрятала въ ножны, Торговля умерла, работы прекратились, Солдатъ забылъ войну, король—свой долгъ и сапъ, Напъ на крестьянъ налёгъ, священникъ на карманъ.

Сокровища страны и прежнихъ королей Растрачены въ тиши изъ подлаго тщеславья; Въ дворцъ спуютъ толиы разряженныхъ вралей, Влачащихъ жалкій въкъ подъбременемъ безславья; Коронное добро разсѣялось, какъ дымъ, И вътеръ лишь свистить по замкамъ пежилимъ.

Подъ скипетромъ однимъ ведомые полки Несмѣтностью своей народы изумляли. Для пихъ свои дары сплавляли двѣ рѣки И земли двухъ морей предъ ними тренетали. Теперь нѣтъ ни бойцовъ, ни славы боевой; За-то вождей въ чипахъ конецъ пепочатой.

Когда на рой птенцовь разящею стрѣлой Спускается орёль съ разверстыми когтями, Весь этотъ шумный рой у матери одной Скрывается, шумя, подъ тёплыми крылами — И эти перья вы рѣшились оборвать; Но чѣмъ же васъ теперь прикроетъ эта мать?

Правленія нигді во-вікть не увидать Такого, какъ у насъ, съ такими чудесами. Зачімь монаршему величію сіять, Когда подъ маской той безсилье передъ нами? Зачімь искать владыкъ ціною дорогой, Когда всі короли пылають къ намъ враждой?

Когда король — отець, чего жь его корять? Когда король — монархъ, то гдѣ же подчинённость? Когда — верховный вождь, чего жь онь безъ солдать? Когда король — судья, гдѣ жь правда и законность? Безумна та страна, что тамъ ни говори, Гдѣ вѣнцепосцы лишь по имени цари.

Блуждающій табунь гербовыхь голышей! Склоняяся во прахъ предъ хитрыми вождями, Не знаешь ты, какъ зло надъ простотой твоей Смѣются хитрецы, и сеймики годами Срывають и клеять — и въ выгодѣ одни. Свободы ищешь ты: свободны жь лишь опи.

Ты за стаканъ впиа, за вѣжливый поклонъ Спокойно продаёшь отцовскую свободу; Охрипнувъ отъ рѣчей, направленныхъ на тропъ, Ты выбираешь въсеймъ пословъ, вождямъ въ угоду. Не для тебя опи удатъ твоей удой; Теперь ты пашешь самъ: начиутъ пахать тобой.

Н. ГЕРБЕЛЬ.

11.

# совътъ звърей.

Слышно, что гдё-то въ краю отдалённомъ, нустын-

Въ Африкѣ, въ царствѣ звѣриномъ, Между когтистыхъ звѣрей и обутыхъ въ копыта Сладилась Рѣчь-Посполита.

Всё у ихъ мосцей при самомъ правленья начаткъ Шло въ надлежащемъ порядкъ;

Жили всѣ мирно; дѣла всѣ рѣшались правдиво— Такъ-что и людямъ на диво.

Волкъ па добычу не шолъ, пробираясь сквозь лозы: Цълы и овцы и козы!

Грызться сперва челов вкъ съ челов вкомъ пустился:
Зв връ у него научился.

Но недостатокъ въ казић оказался однажды:
«Взпосомъ поможетъ пусть каждый!»

Общество требуетъ. Тамъ, гдѣ всё шло полюбовно, Подать илатили всѣ ровно;

Слабыхъ, убогихъ стѣснять воспрещали законы: Тотъ, кто имѣлъ милліоны,

Вровень платиль съ бъдиякомъ и свой голосъ Каждый имъль, и боролось

Мнѣніе съ мнѣньемъ на сеймѣ. Въ собраньѣ

Слонъ теперь началь воззванье:

«Граждане! къ вамъ моя ръчь здъсь въ публичной бесъдъ,

Къ вамъ, о козлы и медвёди, Свиньи, волы и ослы! Именитые звёри Въ полной величія мёрё!

Всёмъ чтобъ равно помогать намъ пришлось безъ уклонокъ,

Всякъ, будь-то левъ иль ягнёнокъ, Въ случав кривды мальйшей, закону противной, Скарбу нусть жертвуетъ гривной!

Деньги большія въ казну черезъ это внесутся, Страсти жь дурныя — уймутся.» «Это прекрасно!» сказала лисица сѣдая,
 Рыжій свой квостъ выправляя.
 «Но, миѣ сдаётся, что больше окажется сбору,
 Ежели всякъ безъ разбору,
 Послѣ различныхъ достоинствъ своихъ перечёту
 Съ каждаго дастъ хоть по злоту:
 Всѣ вѣдь охотно свои выставляютъ заслуги,

А на повипную — туги.»

В. Бенедиктовъ.

# и. красицкій.

Игнатій Красицкій, епископь вармійскій и славный польскій писатель, родился въ 1735 году въ мъстечкъ Дубецкъ, въ Галиціи. Будучи старшимъ сыномъ и любимцемъ набожной матери, онъ предпазначался къ духовному званію, и нотому еще ребёнкомъ быль отданъ на воспитаніе іезунтамъ въ Львовъ. По смерти отца, онъ былъ отправленъ своимъ опекуномъ въ Римъ для дальнъйшаго образованія. Вернувшись на родину нодъ конецъ царствованія Августа III, Красицкій сталь быстро подпиматься по ступенямь церковной іерархін. Въ Варшав Краснцкій подружился съ молодымъ стольникомъ литовскимъ. Станиславомъ Понятовскимъ, которому дяди его Чарторыжскіе прочили польскій престоль. Сдёлавшись королёмъ, Понятовскій назначиль Красицкаго президентомъ малопольскаго суда. Съ 1766 года Краснцкій началь испытывать свои силы и на литературномъ поприщъ, помъщая статьи въ журналь «Мониторъ». Но всего болье онъ отличался на литературныхъ вечерахъ, у себя въ домф, куда собиралась вся знать и гдф бываль самъ король.

По смерти енископа вармійскаго, тридцатилітній Красицкій получиль это богатое енископство, съ прибавленіемъ кпяжескаго титула. Молодой князь-епископъ поселплся въ Варшавѣ и предался со страстью любимому своему запятію — литературѣ, хотя время не вполнѣ благопріятствовало литературнымъ трудамъ — время барской конфедераціи. Смуты улеглись съ первымъ раздѣломъ Польши, при которомъ Вармія отошла къ Пруссіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ окончилась и политическая дѣятельность Красицкаго, и онъ тѣмъ съ большимъ рвеніемъ посвятиль всего себя литературѣ. Его басни, сатиры, посланія и по-

971

въсти расходились по рукамъ и читались публикою съ величайшею жадностью. Обыкновенно онь жиль въ Гейльсбергв, откуда навзжаль иногда въ Берлинъ и Санъ-Суси, куда приглашалъ его Фридрихъ Великій, который любилъ собирать вокругъ себя литераторовъ и учоныхъ, причёмъ отводиль ему комнаты Вольтера, говоря, что воспоминаніе о последнемь должно возбудить въ нёмъ поэтическое воодушевленіе: и действительно Красицкій написаль здёсь свою знаменитую поэму «Монахоманія, или война монаховъ», сочиненіе весьма остроумное и колкое, вызвавшее, съ одной стороны, ненависть монаховъ, съ другой — реформу монастырей. Поэма эта была отпечатана и выпущена въ свътъ въ 1775 году. Въ томъ же году издаль онъ другую сатирическую поэму «Мышенсъ», основанную на преданіи о сказочномъ царѣ польскомъ Попелѣ, съѣденномъ мышами. Въ позднейшихъ своихъ произведеніяхъ Красицкій, тяготясь ритмомъ, избраль болье свободную форму романа съ тепденціей. Таковы его «Исторія», «Приключенія Николая Досвятчинскаго» и «Панъ Подстолій». Его «Исторія» есть злая насмѣшка надъ исторіографами, родъ мемуаровъ, написанныхъ неумирающимъ человъкомъ. «Приключенія Досвятчинскаго» осмѣиваютъ модное воспитаніе, страсть къ заграничнымъ путешествіямъ, расточительность, крючкотворство адвокатовъ, продажность судей и политическія партін. Въ романь «Панъ Подстолій» Красицкій изобразиль идеальный типь польскаго гражданина, какимъ онъ долженъ быть по его мивнію.

Подъ конецъ жизни Красицкій уже не писаль болье. Получивъ отъ новаго прусскаго короля санъ архіепископа гньзненскаго, онъ съ грустью покинулъ Гейльсбергъ и въ 1801 году, отправлясь по дъламъ митрополіи въ Берлинъ, умеръ тамъ 14-го марта того же года, на 66-мъ году отъ рожденія. Полное собраніе сочиненій Красицкаго было издано въ Варшавъ, въ 10 томахъ.

#### къ григорію.

Всюду, на-суши и въ морѣ, Другъ-Григорій, горе, горе! Вешній пиръ — златая младость: Тутъ любовь, веселье, радость; Но въ цвѣтахъ шиновъ есть много; Радъ скакать, да смотрятъ строго. Мужемъ сталъ — насъ въ годы эти Бременятъ семейство, дѣти; Сколько тутъ заботъ домашнихъ! Думай о лѣсахъ, о пашняхъ; Нѣтъ покоя: тамъ — медвѣди, Тамъ — недобрые сосѣди.

Дальше — старость, время хлада: Выть другимь въ примъръ туть надо; Жребій намъ и худшій въдомъ Наконецъ, какъ станешь дъдомъ. Всюду, на-сушъ и въ моръ, Другъ-Григорій, горе, горе!

В. Бенедиктовъ.

# к. венгерскій.

Каэтанъ Венгерскій родился—въ 1755 году. Сынъ незнатныхъ родителей, одарённый блестящимъ поэтическимъ талангомъ, онъ служилъ нѣ-которое время при дворѣ Станислава-Августа, въ званіи камергера, но вскорѣ нажилъ безчисленное множество враговъ, благодаря злому и острому языку, который не спускалъ даже самому королю, какъ это видно изъ слѣдующей остроумной эниграммы, сказанной имъ по случаю сооруженія этимъ послѣдиимъ памятника Яну Собѣскому:

Мильонъ на монументъ! Я бъ этотъ кушъ помножилъ, Чтобъ Стась окаментъть, а Янъ Собъскій ожилъ.

Наконецъ, въ 1779 году, вслъдствіе пасквиля па нъкоторыхъ высокопоставленныхъ дамъ, Венгерскій долженъ былъ оставить дворъ. Онъ отправился за границу, вёлъ жизнь очень весёлую, къ чему давала ему средства счастливая карточная пгра, посътилъ Италію, Францію, Англію, Америку, и, наконецъ, истощивъ свои силы всевозможными излишествами, умеръ въ 1787 году отъ чахотки въ Марсели, будучи всего тридце трехъ лътъ отъ роду.

«Венгерскій — говорить Спасовичь — смотрі на жизнь какъ на шумпую оргію, какъ на непрерывающійся маскарадь; онъ быль эпикуреець и восивваль одну только философію наслажденія. Мастерь острить, въ остротахъ онъ всего болье подходиль къ Вольтеру. Венгерскій осмываеть священныйшіе предметы, муза его любить не-

Le do pa micantion of pome Chinging Villing on the pome Ching in

скромные, сладострастные разсказы, наконець онъ доходить до крайнихь предвловь цинизма во множестев грязныхъ стихотвореній, которые ходили въ рукописи по рукамъ, остались неизданными и могуть соперничать съ знаменитвйшими французскими произведеніями подобнаго свойства изъ последней четверти восемнадцатаго въка.»

#### ФИЛОСОФЪ.

Есть ли деньги, нѣту ль денегъ — И здоровъ и веселъ я. Миѣ — когда я не мошенинкъ — Нагота не въ стыдь моя.

Если какъ-пибудь живётся, То фортунь и поклопъ! Часомъ тонко — такъ-что рвётся: Я и тъмъ не возмущёнъ.

Мнѣ и въ кодѣ самомъ тѣсномъ Межь препятствій — не бѣда: До того, чтобъ стать безчестнымъ, Я не скорчусь пикогда.

Велний ль моя потреба? Обхожусь въ голодный часъ И безъ бълаго я хлъба И безъ сочныхъ, дънныхъ мясъ.

Для значенья передъ свётомъ, Чтобъ спискать его поклопъ, Я не жажду быть одётымъ Въ злато, бархатъ и виссонъ.

Гдѣ нужна для дружбы трата Денегъ — прочь я отъ связей: Не хочу цѣпою злата Покупать себѣ друзей.

Если дружба еле длится И до чорпаго лишь дия Угощеньями крѣпится — Дружба та не для меня!

Такъ, несклонный къ дальнимъ тратамъ, Самъ-большой въ своёмъ дому, Я кажусь себѣ богатымъ, Коль не долженъ пикому.

В. Бенедиктовъ.

# ю. у. нъмцевичъ.

Юліанъ Устинъ Нъмцевичъ родился 4-го (16-го) февраля 1758 года, въ мъстечкъ Скокахъ, на самой границъ Польши и Литвы. До двънадцати лътъонъ-восинтывался дома, подъ надзоромъ отца и богобоязпенной матери, Въ 1776 году его опредълили въ Варшавскій кадетскій корпусь. По окопчанін курса въ этомъ заведенін, Чарторыжскій взяль его кь себ' вь альютанти. 1783 — 1787 года онъ провёль за границею, причомъ побываль въ Римѣ, Парижѣ и Лондонѣ, познакомился съ многими знаменитыми людьми и въ 1788 году воротился въ Польшу. Затемъ, во время возстанія 1794 года, онъ быль адъютантомъ у Костюшки, вивств съ нимъ попался въ ильнь подъ Маціевцами и вивсть съ нимь быль выпущенъ, по повельнію императора Павла, пзъ плѣпа на честное слово. Получивъ свободу, Нѣмцевичь убхаль въ Америку и прожиль тамъ нбсколько лёть. Возвратившись оттуда, онь быль при Александр'в I секретарёмъ сепата въ Варшавъ и предсъдателемъ Общества Любителей Наукъ. Въ 1830 году онъ принималъ дъятельное участіе въ польскомъ возстаніи, по усмиреніи котораго долженъ быль бъжать за границу. Долго странствоваль онъ по разнымъ европейскимъ государствамъ, паконецъ поселился въ Парижъ, гдъ и умеръ 21-го мая 1843 года, на 83 году жизни. Нъмцевичъ началъ писать очень рано и пробоваль свои силы во всёхь родахь: онь нисаль басни, сатиры, баллады, драмы, романы и повъсти, но ни въ одномъ изъ своихъ произведеній не съункль возвиситься надъ уровнемь посредственности. Темъ не мене опъ быль человъть живой, затрогнваль всъ животрепещущіе современные вопросы и постоянио ударяль въ чувствительную струну патріотизма. Не смотря на всю слабость его «Историческихъ Пѣсенъ», послужившихъ образцомъ для «Думъ» Рылъева, въ которыхъ Нтмцевичъ хоттль изобразить польскую исторію въ картинахъ, пёсни эти въ свое время заучивались публикою наизустъ.

ı.

#### лешекъ вълый.

Покинута всёми, одёта небрежно, Елена жмёть къ сердцу печальному нёжно Любезнаго сына, крушится о нёмь: То Лешекъ, чго *Бълымъ* быль прозванъ потомъ. «Ты весель», промольная, «птенчикъ невинный; Своей ты не въдаешь горькой судьбины: Я стала вдовицей, ты сталь сиротой; Вельможные наны, зло-козненно глядя На насъ, какъ настроиль ихъ хитрый твой дядя, Готовять погибель тебъ, мой родной.

«Рождённый на свёть для короны и царства, Ты, бёдный, ставь жертвой людского коварства, Всё въ мірё утратиль! Въ своёмь же краю, Лишь матери скорбной къ родимому лопу, Скиталець, ты голову клонишь свою: Гдё сыщешь пиую еще оборопу?»

«Сдержи, королева, слёзъ горькихъ потокъ!» Еленъ сказалъ престарълый Говорокъ: «Отцу я служилъ до конца, сколько могъ — И сынъ его будетъ до гроба мнъ дорогъ: Доколь еще въ силахъ владъть я мечёмъ — Не будетъ терпъть опъ обиды ни въ чёмъ.»

Шли годы. Росъ Лешекъ, по прозвищу Билый, Подъ старца надзоромъ, и доблести въ пёмъ Росли, развивались. Правдивый и смёлый, Онъ шествовалъ Пястовъ достойнымъ путёмъ, Искусенъ былъ въ рыцарскихъ ратныхъ забавахъ И счастливо дёйствовалъ въ битвахъ кровавыхъ.

Говорокъ сердечной своей прямотой Развиль къ себъ пепависть въ сферъ придворныхъ. Завистники къ Лешку приходятъ толиой И просятъ отъ имени гражданъ покорныхъ, Чтобъ Лешекъ Говорка изгналъ отъ двора: «Тогда надъвай и корону! ура!»

Смиренная въ комнате скромной сидела
Тогда королева въ наряде простомъ,
Где золота даже она пе ниела
Ни блёстки единой — и Лешекъ притомъ
Былъ тутъ же, сиделъ погружонъ въ размышленье:
Его удивило пословъ предложенье.

Молчаніе длилось. Говорокъ возсталь: «Прими», онъ смущонному Лешку сказаль, «И властвуй! Народъ тебѣ тропъ предлагаеть: И такъ — я дождался желаннаго для! Пусть край нашъ родной отъ того не страдаеть, Что зависть преслѣдуетъ злобно меня!

«Я старець: земной непрельщаемый властью, Уйду въ уголокъ родовой и земли И буду доволенъ изгнанинка частью; Ты жь смуты смири, мятежи удали И всякое зло отъ родимаго края, Правдиво и доблестно имъ управляя!

«Когда жь я услышу, дасть Богь, что того, Кого я усердно восинтываль смлада, Возлюбить народь, какъ отца своего, Пошлётся и мнѣ еще въ мірѣ отрада: Изъ ссылки на тронь твой я взоръ возведу И, сладко утѣшенъ, въ могилу сойду.»

Въ слезакъ королева внимала, слезами И всѣ заливались; а тронутый князь На рѣчь ту отвѣтилъ такими словами: «Нѣтъ, Лешекъ по самый послѣдній свой часъ Не сможетъ забыть (долгъ тутъ сердцемъ указанъ) Чѣмъ краю, себѣ и Говорку обязанъ.

«Нѣтъ, я не кочу, чтобы тоть человѣкъ, Кто призрѣлъ меня, безпокровнаго, въ мірѣ, Безвѣстнымъ пзгнанинкомъ кончилъ свой вѣкъ, И сколько бы ни было блеска въ порфирѣ, Въ коронѣ и скипетрѣ — для моего Для сердца другъ вѣрный дороже всего.»

И чувствъ благороднихъ младой возвъститель Наградою взысканъ отъ Господа былъ: Князь Польши, могучій въ бояхъ побъдитель, Самъ вскорѣ корону себѣ возвратилъ, И старый Говорокъ при жизненномъ склонѣ Въ душевной отрадѣ зрѣлъ Лешка въ коронъ.

В. Бенедиктовъ.

11

#### дума о стефанъ потоцкомъ.

Слухъ къ моей пѣснѣ склонп, молодёжь!
Пѣсня моя — не къ забавѣ:
Нѣтъ, моя пѣсня — къ тому, да найдёшь
Въ пей ты призваніе къ славѣ!
Слушай, какъ славы блестящій вѣнецъ
Передъ воинственнымъ строемъ
Въ битвѣ стяжалъ себѣ юный боецъ,
Павъ за отчизну героемъ.

Взрыты Подолін злачной поля Грозной Хмфльницкаго ратью;

Полнится стономъ и воемъ земля;
Нивы своей благодатью
Пахарь не тъшится: бросилъ свой илугъ;
Плънницъ песчастную долю
Пастырн дълятъ; съ подругою другъ
Вмъстъ сдаётся въ неволю.

Счастіемъ, славой и старостью сытъ, Вождь-Николай горе чуетъ

И о напасти всеобщей скорбитъ: Чѣмъ онъ тенерь уврачуетъ

Боли отечества? Старецъ вздохнулъ — Взмокли слезами морщины:

Славное прошлое онъ всиомянулъ, Полнъ безъисходной кручины.

Дъйствовать радъ бы, да хиль ужь — съдой, Мечъ выпадаеть изъ длани; Есть у него только сынъ молодой, Годный на подвиги брани. Юный Потоцкій Стефанъ съединялъ Съ ликомъ илъпительнымъ силу И при разсказахъ о битвахъ дрожалъ, Преданъ воинскому пылу.

«Смнъ!» старый гетманъ сказалъ ему: «глянь! Нуженъ отечеству воинъ, Воинъ могучій: за родину стань! Будь своихъ предковъ достопиъ! Благо отчизны имъй лишь въ виду! Ты ей въ ограду поставленъ; Я же счастливцемъ въ могилу сойду, Если ты будешь прославленъ.

«Съ Богомъ!» И рыцарь отцомъ-старикомъ
Обнятъ. Родительскій голосъ
Сладокъ ему. Увѣнчалъ шишакомъ
Онъ чорно-кудрый свой волосъ.
Съ милой разстаться готовъ онъ: съ рѣсиццъ
Брызжетъ слеза при поклонѣ,
Только её между дамъ и дѣвицъ
Онъ усмотрѣлъ на балконѣ.

Елизавета прекрасна, чиста,
Всёмъ обожаема свётомъ;
Розы — лапиты, коралы — уста;
Вёрность священнымъ обётамъ
Въ сердцё она своёмъ юномъ хранитъ:
Ею владёть будеть внравё
Тотъ лишь, кто явно себя отличитъ
Вёрностью чувству и славё.

Рыцарь отважный, готовый къ борьбѣ,
Въ панцырѣ, въ шлемѣ — предъ нею:
«Всѣмъ», говоритъ, «я обязанъ тебѣ
Въ жизни сладчайшимъ, и всею
Этою жизнью я — твой. Призывать
Буду я въ битвѣ кровавой
Имя твоё и враговъ поражатъ...
Если жъ наду, то — со славой!»

Рѣчь у него на устахъ замерла;

Елизавета жь, рыдая,

Вѣлую ленту съ себя сорвала

И, на него надѣвая,

Молвила: «бейся! Да всё возвратимъ

То, что утрачено нами!

Столько жь будь счастливъ ты, сколько любимъ,

И торжествуй надъ врагами!»

Трубъ раздаётся вониственный громъ;
Рыцари въ сборѣ тѣснятся;
Панцыри, шлеми сверкаютъ кругомъ;
Пыльные вихри крутятся.
Людъ любонытный и съ крышъ и съ воротъ
Смотритъ: всё вдругъ встрепенулось;
Мостъ нередъ замкомъ онущенъ — и вотъ
Войско на бой потянулось.

Цёлую ночь оно шло вноимхахь:

Воть ужь и Жолтыя-Воды!
Солнце въ кровавыхъ взошло облакахъ,
Предзнаменуя невзгоды.
Войска ряды за рядами Богданъ
Въ полѣ шпроко раскинулъ;
Неустрашаясь числомъ ихъ, Стефанъ
Горсть своихъ ратниковъ двинулъ.

Бой заварился мгновенно. Огии,
Смерть разносящіе, рыщуть;
Падають племы, куда ни взгляни;
Стрѣлы перпатыя свищуть.
Вдругь, гдѣ опаснѣе, жарче быль бой,
Вождь съ юнымъ пыломъ сердечнымъ,
Въ грудь поражонный враждебной стрѣлой,
Никиетъ, объятый сномъ вѣчнымъ.

Смертью младого вождя потрясёнь, Духъ его рати — въ унадкъ; Кликъ боевой обращается въ стопъ; Къ праху его въ безпорядкъ Скорбные воины сиъшпо идутъ, Кровь его ранъ отпраютъ И на щитахъ своихъ тѣло несутъ: «Сгибла надежда!» взываютъ...

И схоронивши вождя своего,
Близко къ его изголовью
Шлемъ привязали пернатый его
Лентой, забрызганной кровью.
Тамъ злополучная плачетъ одна
Въ темно-зеленой дубравѣ,
Плачетъ и стонетъ — до гроба вѣрна
Вѣрному милой и славъ.

Сші, юный рыцарь, подъ сёнью древесь!
Пусть надъ могилой твоею
Мёсяцъ пріязненно свётить съ небесъ!
Прочіе жь воины, ею
Пусть вдохновляясь къ отважной борьбё,
Мчатся въ пылъ битвы кровавой
И со врагами, подобно тебё,
Бьются н гибнутъ со славой!

В. Бенедиктовъ.

# к. бродзинскій.

Казиміръ Бродзинскій родилея 24-го февраля (8-го марта) 1791 года въ Кролевцъ, близъ Бохни, въ Галиціи. Сынъ беднаго шляхтича, онъ вдоволь натериблся въ молодости отъ злой мачихи, которая его ненавидёла, и отъ сельскаго учителя, который его больше биль, чёмь училь. Запуганный и висчатлительный мальчикъ бъгаль изъ дому къ крестьянамъ, которые не разъ его отогрѣвали и кормили, и съ бытомъ которыхъ онъ сроднился съ малолетства. Окончивъ курсъ въ тарновскомъ немецкомъ училище, осьмнадцатильтній Бродзинскій вступиль, въ 1809 году, въряды польскаго войска; затфиъ, въ 1812 году, въ чинъ поручика, участвовалъ въ походъ Наполеона въ Москву, исныталъ всъ ужасы бъгства великой армін изъ Россін, а въ 1813 году, въ сраженін подъ Лейпцигомъ, былъ взять въ плёнъ пруссаками, которые отнустили его на честное слово. Этимъ и окончилась его военная дъятельность. Въ 1814 году онъ поселился въ Краковѣ, въ 1818 — перетхалъ въ Варшаву, а въ 1822 получиль канедру польской литературы въ-Александровскомъ Варшавскомъ университетъ и издаль два томика своихъ стихотвореній. Спустя

годъ, Бродзинскій написаль лучшее свое произведеніе: «Всеславъ, краковская идиллія», сюжеть которой взять имь изь воспоминаній молодости и представляетъ картину деревенской сватьбы по обычаю краковскихъ крестьянъ. Въ 1826 году Бродзинскій фадиль, для поправленія разстроеннаго здоровья, за границу, причемъ побываль въ Италіи, Швейцаріи и Парижѣ. По закрытін, въ-1832 году, Варшавскаго университета, онъ, съ растерзаннымъ сердцемъ и удручённый бользнею, снова отправился за границу, на чешскія минеральныя воды; затёмъ поселился въ Дрезденъ, гдъ и умеръ 10-го октября 1835 года. Егосоотечественники поставили скромный мраморный памятникъ на его могиль, на Фридрихштадскомъ кладбищѣ. «Полное собраніе сочиненій К. Бродзинскаго» пздано въ 1842-44 годахъ въ Вильне, въ 10 томахъ. Кроме оригинальныхъ его сочиненій, здфсь помфщены и его переводы «Краледворской Рукописи», «Дѣвы Орлеанской» Шиллера, «Вертера» Гёте и другісь Россия вы сарысти converser,;

ЗАСЛАВЪ.

Птичка пѣсию лишь запѣла — Грянуль выстрѣль: омертвѣла И упала; пышный кусть Безъ нея сталь пѣмъ и пустъ; Тщетны всѣ ея усилья: На-всегда поникли крылья.

Молода и такъ мила — Вдругъ дъвица умерла: Въ міръ нездъщий, съ красотою, Съ чудной сердца добротою, Въ день одинъ, въ единый часъ Лёгьой тънью вознеслась.

Не смягчишь судебъ устава: Жребій бъднаго Заслава — Въчно слёзы проливать, Безотрадно изнывать. Въ ночь надъ тихою могилой Слышенъ стонъ его унылый:

«Не видать ужь мий тебя! Безъ тебя, несчастный, я Не наплачусь въ дютомъ горф, Тфнь возлюбленная! Вскорф Ключъ изсякиетъ слёзъ моихъ: Оскудфлъ источникъ ихъ.

«Здѣсь, лишась на-вѣки милой, Взятой хладною мотилой, Я скитаюсь ночь и день — И живая ходить тѣнь За моею мёртвой тѣнью, Присуждённою къ томленью.

«Съ недоступной высоты
На меня взираешь ты
Изъ селеній свътлыхъ рая,
Изъ безоблачнато края:
Въ міръ твой, смертью ставъ летучь,
Я прорвусь сквозь область тучъ.

«Смерть! иди же — прямо, смёло! Преврати ты это тёло Въ прахъ презрённый! дай конецъ! Попечительный отецъ, Мий открывъ земли утробу, Да ведётъ меня ко гробу!

«И при пѣны тробовомъ Вольный духъ, взмахнувъ крыломъ, Да взнесётся къ ториимъ безднамъ И утонетъ въ морѣ звѣздномъ, Гдѣ съ возлюбленною онъ Будетъ вѣчно съединёнъ!»

Глядь! вверху, въ энпрв чистомъ, Блещетъ поясомъ лучистымъ, Высшей прелести полна, Ненатлядная — она, И слетаетъ въ лѣсъ, свѣтлѣя, А въ рукъ у ней лилея.

Стеблемъ бѣлаго цвѣтка
Къ труди милато слегка
Прикоснулась: «все земное
Брось!» — сказала — «и за мною
На блаженство улетай
Въ тотъ высокій, свѣтлый край!»

П миновенно прахомъ стало Это тёло, тдё вигало Столько свётлаго въ тёни, И, какъ ангелы, они, Иыль стряхнувъ съ себя земную, Полетёли въ высь родную.

В. Бенедиктовъ.

# А. МАЛЬЧЕВСКІЙ.

Антонъ Мальчевскій, сынъ польскаго тенерала и польскій поэть, родплся въ 1792 году въ городъ Дубнъ, на Волини, гдъ получилъ блистательное аристократическое воспитание во французскомъ духѣ въ домъ родителей. Побывавъ ижноторое время въ Кременецкомъ лицев, онъ вступиль въ 1811 году въ нольскую службу охотникомъ, въ которой прослужилъ до 1815 тода; потомъ пять лёть пространствоваль за границею, прожиль все свое состояніе, насладился всёми благами свътской и роскошной жизни, причёмъ познамомился съ лучшими представителями западно-европейскаго общества, съ литераторами, учоными и артистами. Нервный и раздражительный, онь бользненно страдаль отъ всякой неудачи, отъ каждаго неудовлетворённаго желанія. Близкое знакомство съ Байрономъ, съ которымъ онъ сошолся въ Венецін, только усилили въ нёмъ эту наклонность къ постояннымъ сътованіямъ на судьбу. Геверять, что разсказъ Мальчевскаго о Мазенъ вдохновилъ Байрона и послужилъ ему темою для поэмы. Съ другой стороны Мальчевскій поддался вліянію неупротимой натуры півца «Чайльдъ-Гарольда» -- и сдёлался его подражателемъ въ поэзін. Если у Байрона разочарованіе жизнью выражалось ненавистью и презрѣніемъ къ людямъ и осмъяніемъ всего святото для человъка, 🕾 то у Мальчевскаго то же пресыщенье жизнью выражалось въ сибдающей его тоскт. «Я мното ть горькихь, отравленныхь яствь», товорить польскій поэть: «на моёмъ увядшемъ лиць зажилась бледность, потому-что изъ моей одичалой души искоренена радость».

Мальчевскій принадлежить къ небольшому кружку польско-украинскихъ поэтовъ, которые, ночти въ одно время и безъ всякаго между собою соглашенія, стали воспѣвать пеобозримую ширь южно-русскихъ степей, подвиги ихъ обитателей — украинскихъ козаковъ, ихъ борьбу съ польскимъ шляхетствомъ, и вдохновляться чудными мотивами ивсенъ малорусского парода, его повърьями и обычаями. Мальчевскій, какъ поэтъ, быль вовсе не извъстень при жизни, и единственное его произведение, небольшая поэма «Марія», напечатанная въ 1825 году въ Варшавъ, пе имъла ин малъйшаго усиъха и даже не окунила издержекъ изданія, й только много лѣтъ спустя, когда авторъ давно лежалъ въ мотилъ, саблалась самымъ популярнымъ поэтическимъ

State or a come a te Man ong a choos report to a greater.

The comment of both so for a due nodde prance & more and proposed to the proposed of the proposed o

произведениемъ въ Польшь. Мальчевский умеръ въ 1826 году. и стамови соблиц весина вы

## «КІЧАМ» НИСОП ЕВИ

Скажи миф, куда ты, козакъ черноокой, Куда ты нееёшьея по етепи широкой? Томимый тоекою, объятый природой, Быть-можеть, ты хочешь униться евободой? Пль, етепп родимой вев въдая тайны, Ты хочешь помфриться еъ вътромъ Украйны? Иль милая ждёть ередь желтьющей нивы — И къ ней ты стремишьея вееёлый, ечастливый? Ты взглядомъ орлинымъ окрестность оквнулъ — И бросиль поводья, и шанку надвинуль... Какъ облако, пыль за собой нодымая, Поёть ты про елаву родимаго края... Твой конь черногривый хозянна знаетъ: Онъ вътеръ могучій въ етепи обгоняетъ... Бъти, черноморецъ, съ тельтой екринучей — Сынъ етепи нагрянеть громовою тучей Н еоль твою вихремъ размвчеть по полю: Онъ полонъ отваги и любить лишь волю. О, лаеточка! быстро ты въ небъ летаешь, Ты многое видела, многое знаешь! Быть-можеть, ты хочешь, кружась и летая, Ему что повъдать? Снъши, дорогая, Съ нимъ тайной завѣтной евоей подѣлитьея: Ты круга не кончишь — козакъ ужь промчится.

П. Козловъ.

# И. ХОДЗЬКО.

Игнатій Ходзько родилен въ 1795 году. Первоначальное воепитаніе получиль онъ у базпліань, откуда поетупиль, въ 1811 году, въ Виленскій универептеть на философскій факультеть. Здѣсь дружба съ нѣкоторыми польскими литераторами и покровительство родного дяди, Яна Ходзько, побудили его ветупить на литературное поприще. Онъ быль судьею въ Виленскомъ уѣздѣ, а потомъ ппенекторомъ тамошнихъ училищъ.

Ходзько извъетенъ въ польской литературъ какъ хорошій ноэть, а еще болье, какъ авторъ прелестныхь «Литовекихъ Картинъ» — цълаго ряда разсказовъ и повъстей, взятыхъ изъ евъмихъ преданій и изъ собственныхъ военоминаній разекащика. Лучшіе изъ этихъ разеказовъ: «До-

микъ моего дѣда», «Берега Впліп», «Юбилей», «Авторъ сватомъ», «Домъ на Антоколѣ» и «Два разеказа изъ прошлаго». Разсказы эти, раздѣлённые на двѣ части и иять еерій, быль бтиечатаны въ Впльнѣ въ 1852—1857 годахъ. Ходзько умеръ въ Вильнѣ въ 1861 году.

# молодецъ.

Съ конца въ конецъ мой конь гонецъ Обрыекалъ свътъ:

P3 10 2 19 21 2 1 5

Гдѣ я леталь, мой врагь пропаль — И слѣду пѣть...

Въ Литвѣ, въ Руен людей епроеп, Кто вѣдалъ бой: Чей рогъ звучитъ, чей конь бѣжитъ Вотъ такъ, какъ мой?

Монхъ коровъ ередп луговъ
Взошла трава;
На нивѣ рожь волиитея еплошь;
Хмѣль — дерева.

Да и въ дому найдёмъ кому
Припрятать еотъ:
Мон красна — что день лена —
Красотка ткётъ.

Взяль на лету я пташку ту
Съ чужихъ полей:
«Воть клътка — ной; простись еъ родной,
Да елёзъ не лей!

«Проетись съ отцомъ: за молодцомъ
Въ лѣса — дубнякъ!
Литвина знай — не знай — ласкай:
У насъ вѣдь такъ!»

Л. Мей.

11.

пъсня.

Еели хочешь видёть лёто, На еебя взгляни, мой ангель: Взоръ твой блещеть ярче еолица, Вёеть розою диханье, Очи евётятся лазурью. Если жь хочешь видёть осепь, Загляни ко миё на сердце: Въ нёмъ порывы — вихри бури, Степь заглохшая — надежды, Мысли — тучи дождевыя.

О, пусть только бъ взглядъ твой нѣжный Мнѣ блеснулъ лучомъ падежды — Бурный вихрь повѣетъ розой, Степь покроется цвѣтами, Мысль заблещетъ яркимъ солнцемъ.

Если жь я напрасно буду
На призывь искать отвёта —
Мракъ падёть ко мив на очи,
Въ сердив холодъ разольётся,
Улетить душа во вздохахъ...

С. Дуровъ.

# А. МИЦКЕВИЧЪ.

Адамъ Мицкевичъ, величайшій изъ польскихъ ноэтовъ, родился наканунъ Рождества 1798 года, въ старинной столицѣ Миндовга Новогрудкѣ, Минской губернін. Родители его принадлежали къ числу небогатыхъ мелкихъ помъщиковъ и жили въ стъснениомъ положении, обремененные довольно значительнымъ семействомъ. Отецъ его быль адвокать. Первопачальное восинтание Мицкевичь получиль въ домишиканскомъ училище въ Новогрудьт, откуда перешоль въ Минскую гимназію и, наконець, въ 1815 году, въ Виленскій университеть, гдф слушаль Лелевеля, познакомился съ нёмецкою критикою въ примёненіи къ классической филологіи, много читаль и даже порывался писать, находя горячее сочувствіе и поддержку въ кружкъ своихъ университетскихъ товарищей. Первые опыты молодого поэта не объщали ничего особеннаго. По окончаніи университетского курса, Мицкевичь сначала хотельбыло посвятить себя изученію химін, по потомъ увлёкся литературой и опредёлёнь учителемь латипскаго и польскаго языковъ въ уфздное училище въ Ковић. Первое время въ Ковић онъ жиль уединённо, мрачнымъ нелюдимомъ, но потомъ снова принялся за перо и написалъ двъ первыя большія свон поэмы: «Поминки» и «Гражину», которыя пздаль въ свъть, вмъстъ съ мелкими своими стихотвореніями, въ 1822 и 1823

годахъ, въ двухъ пебольшихъ томахъ. Эти два томика упрочили славу Мицкевича и поставили его въ мнфиін общества на ряду съ первыми польскими поэтами. Правда, въ его стихахъ было замътно вліяніе романтизма Гёте и Байрона, по и сквозь этотъ чужеземный туманъ ярко проглядывала оригинальность славянского поэта. Въ 1823 году онъ оставиль Ковио и окончательно поселился въ Вильнъ. Здъсь, окружонный любовью и довфріемъ своихъ старыхъ товарищей и встхъ знавшихъ его, поэтъ охотно импровизироваль на шумныхъ сборищахъ, при звукъ музыки, за бокаломъ шампанскаго. Это была самая счастливая пора его жизни. Ее прервало событіе, которое сильно потрясло его, дало новый строй его чувствамъ, и его мыслямъ новое направленіе, которому онь остался въренъ до конца жизпи. За участіе въ одномъ пзъ виленскихъ тайныхъ обществъ, онъ былъ арестованъ въ поябрѣ 1823 года и выслань въ Петербургъ, гдв прожиль одиннадцать мъсяцевъ. Затъмъ, Мицкевичъ былъ отправлень, по собственному желанію, въ Одессу, для определенія профессоромь въ Ришельевскій лицей, но этотъ проэктъ пе осуществился, по неимънію вакантныхъ канедръ. Онъ пробыль безъ всякихъ запятій девять мѣсяцевъ въ Одессь, побываль въ Крыму, оттуда вывезь впечатленія для своихъ «Крымскихъ Сонетовъ» и «Фариса». Изъ Одессы опъ быль переведенъ въ концѣ 1825 года въ Москву, гдф и зачисленъ на службу въ канцелярію военнаго генераль-губернатора. Въ 1828 году Мицкевичь переёхаль въ Петербургь, гдё подружился съ Пушкинымъ и нашолъ самый радушный пріемь въ аристократическихъ салопахъ и у поляковъ, осъдлыхъ въ столиць. Здъсь опъ познакомился съ семействомъ знаменитой ціанистки Марін Шимановской, на дочери которой, Сэлинь, въ то время малютив, опъ и женился иятнадцать лать спустя. Здась же напечаталь онъ свою знаменитую ноэму «Копрадъ Валенродъ», паписанную имъ во время странствованій по Россіи. Основная мысль поэмы не могла остаться тайною для многихъ и потому дальпейшее пребывание въ Петербургъ сдълалось для поэта не совсемъ удобнымъ и даже не ловкимъ. Онъ добыль себъ, ири номощи друзей, заграничпый паспорть и 25-го іюня 1829 года отплыль изъ Кропштадта, чтобы пикогда уже пе возвратиться въ Россію.

Въ Германіи опъ посѣтилъ Гёте, потомъ, черезъ Швейцарію и Альпы, пробрался въ Италію—

въ Римъ, гдф вдохновляясь и восторгаясь памятниками прошедшаго, прислушивался чуткимъ ухомъ къ польскому движенію 1831 года. Передъ самымъ концомъ польскаго возстанія, Мицкевичъ внезапно оставиль Римъ и отправился въ Польшу; но, не доъзжая границы, узнавъ, что борьба окончилась, удалился въ Дрезденъ, тдф написаль третью часть «Поминокъ», отличающуюся энергіею, мистицизмомъ и странными идеями, отвергаемыми разсудкомъ. Опъ описываетъ сцены своего заключенія въ Петропавловской крипости, потомъ-ни съ того, ни съ сего-помъщаетъ какія-то странныя заклинанія и волхвованія, не представляющія даже ничего поэтическаго. Жоржъ Зандъ почему-то ставитъ названную поэму выше «Фауста» и «Манфреда», тогда-какъ она не только не можеть идти въ сравнение съ этими образцовыми произведеніями двухь величайшихъ поэтовъ Германіи и Англіи, но даже гораздо пиже «Конрада Валенрода». Въ третьей части «Поминокъ» Мицкевичь даже перестаеть быть католикомъ: передъ нимъ носится образъ библейскаго личнаго Бога, окружоннаго мпріадами безплотпыхъ духовъ, и протестъ его противъ сущаго во имя чувства, оскорбляемого слезами и кровью, несправедливостью и страданіями милліоновъ людей, доходить до богохульства. Въ 1832 году Мицкевичь написаль и пздаль въ Авиньонъ «Книгу польскаго инлигримства», родъ эмигрантскаго евангелія. Въ этомъ крайне-слабомъ произведенін онъ даже отказывается отъ самой поэзім и начинаеть пропов'ядывать своимъ соотечественникамъ библейскою и народною прозою о назначенін Польши въ будущемъ. Друзья Мицкевича стали безпоконться, видя его мистическое настроеніе; даже сами католики не одобряли его «Пплигримовъ».

Еще во время своего пребыванія въ Римѣ, въ 1831 году, Мицкевичъ сошолся съ извѣстнымъ польскимъ писателемъ, графомъ Генрихомъ Ржевуцкимъ, который по своимъ фамильнымъ связямъ и по своей обширной памяти служилъ, такъсказать, живою лѣтоинсью лицъ и событій старой Польши, которыя онъ описывалъ и разсказывалъ съ поразительнымъ талантомъ. Сближеніе обоихъ этихъ писателей подѣйствовало илодотворно на каждаго изъ нихъ. Ржевуцкій, по совъту Мицкевича, взялся за перо и написалъ свои «Записки Соплицы», въ которыхъ прошедшее представилось Мицкевичу съ новой стороны: онъ убѣдился, что для исторической поэмы не-зачѣмъ

рыться въ старо-литовскихъ хроникахъ, что достаточно посмотръть сквозь призму лътъ издалека на свои собственныя юношескія воспоминанія, взять за основу шляхетское прошлое, слишкомъ презпраемое и оклеветанное за-то именно, за что бы его следовало хвалить, а не порицать - однимъ словомъ, снять съ этого прошедшаго заслоняющую его кору буржуазныхъ воззрѣній, наслонвшихся въ восемиадцатомъ стольтін. Подъ вліяніемъ этой мысли, Мицкевичь написаль лучшее свое поэти оское произведение, свой знаменитый эпось в адцати книгахъ «Панъ Тадеушъ», изобр литовскихъ губерий до да 181 кевичъ началъ свою поэму ь онъ посътиль осенью 1831 года 1834 въ Парижѣ, гдѣ онъ поселился редъ тѣмъ.

Удаленіе изъ отечества оказало свое обы. дурное вліяніе на творчество поэта, лишивъ его освѣжающей наблюдательности за перемѣнами, происходящими въ средъ общества на родной почвъ. Къ тоскъ по родинъ ирисоединились еще семейныя хлопоты. Слыша похвалы дфвицф Сэлинъ Шимановской, которую онъ оставиль ребёнкомъ въ Петербургѣ, Мицкевичъ проговорился передъ друзьями, что онъ охотно бы на ней женился. Друзья устроили дёло: вызвали Сэлину въ Парижъ и въ августъ 1835 года отпраздиовали свадьбу; за свадьбою пошли дети, заботы о насущиомъ хлъбъ. Въ 1839 году Лозанская академія предложила Мицкевичу канедру латинской словесности. Курсъ его имѣлъ большой успѣхъ. Въ это время министръ народнаго просвъщенія во Францін, Кузенъ, задумаль учредить въ Соllége de France канедру славянскихъ литературъ и предложиль ее Мицкевичу. Поэть приняль предложение министра — и курсъ открынся въ 1840 году. Исторія этого курса есть вмість съ темь и исторія умственнаго паденія Мицкевича. Здъсь-то развились и созръли въ пёмъ тъ задатки мистицизма, которые существовали въ нёмъ всегда и коренились въ особенностяхъ его исихической организаціи. Къ довершенію несчастія, около этого времени появился въ Парижѣ нѣкто Товянскій, странная личность: полушарлатанъ, мистикъ съ религіознымъ ученіемъ, которое во многомъ отклонялось отъ преданій католической церкви. Славянскіе курсы приняли странное направленіе. Сдёлавшись ревностнымъ послёдователемъ ученія Товянскаго, Мицкевичъ изъ про-

фессора превратился въ проповъдника и прорицателя, изъ канедры сдёлаль орудіе религіозной пропаганды, сталь предсказывать скорое пришествіе Мессін, предтечею котораго, по его мивнію, быль Наполеонъ І. Французское правительство нашлось вынужденнымъ закрыть курсы славянскихъ литературъ, естественнымъ следствіемъ чего была потеря Мицкевичемъ канедры въ Collége de France. Въ 1848 году Мицкевичъ отправился въ Италію, гдф Пій IX приняль его очень ласково; затемъ, онъ вернулся въ Парижъ и получиль мъсто помощника библіотекаря въ арсеналь. Съ восшествіемъ Наполеона III на французскій престоль, въ Мицкевичъ ожили всъ давнишнія надежды, которыя онь возлагаль на Францію, печальнымъ доказательствомъ чего служитъ жалкая ода поэта въ честь этого государя, и повздка его въ Константинополь съ поручениемъ отъ французскаго правительства содъйствовать образованію польскихъ легіоновъ въ Турціи. Труды перевзда и всякаго рода лишенія разстроили здоровье Мицкевича, и онъ умеръ вскорт по прибытін въ Константинополь, 28-го ноября 1855 года, на пятьдесять седьмомъ году. Тёло его было перевезено обратно во Францію и похоронено въ Монморанси, близъ Парижа.

1.

#### воевода.

Поздно ночью изъ похода Воротился воевода. Онъ слугамъ велитъ молчать; Въ спальну кинулся къ постелѣ— Дернулъ пологъ: въ самомъ дѣлѣ— Никого: пуста кровать.

И — мрачиве чорной ночи — Онъ потупплъ грозны очи, Сталъ крутить свой сивый усъ; Рукава назадъ закинулъ, Вышелъ вонъ, замокъ задвипулъ: «Гей, ты, кликнулъ, чортовъ кусъ!

«А зачёмь нёть у забора Ни собаки, ин затвора? Я вась, хамы!.. Дай ружьё; Приготовь мёшокь, верёвку, Да сними съ гвоздя винтовку. Ну, за мною!.. Я жь её!» Панъ и хлопецъ подъ заборомъ
Тихимъ крадутся дозоромъ,
Входятъ въ садъ и — сквозь вѣтвей —
На скамейкѣ у фонтана
Въ бѣломъ платъѣ, видятъ, панна —
И мужчина передъ ней.

Говоритъ онъ: «всё пронало, Чёмъ лишь только я, бывало, Наслаждался, что любилъ: Вёлой груди воздыханье, Нёжиой ручки пожиманье — Воевода всё купплъ.

«Сколько лѣтъ тобой страдалъ я, Сколько лѣтъ тебя искалъ я! Отъ меия ты отперлась. Не искалъ онъ, не страдалъ онъ, Серебромъ лишь побряцалъ онъ — II ему ты отдалась.

«Я скакаль во мракѣ ночи Милой панны видѣть очи, Руку нѣжную пожать, Пожелать для повоселья Много лѣть ей и веселья И потомъ на-вѣкъ бѣжать.»

Панна плачеть и тоскуеть; Онь колёна ей цалуеть; А сквозь вётви тё глядять — Ружья на земь опустили, По патрону откусили, Вбили шомполомь зарядь.

Подступили осторожно. «Панъ мой, цёлить мнё пе можно», Вёдный хлопецъ прошепталь: «Вётеръ что ли, плачутъ очи, Дрожь берёть; въ рукахъ нёть мочи, Порохъ въ полку не попаль.»

«Тише ты, гайдучье племя!
Будешь плакать, дай мит время!
Сыпь на полку... Наводи...
Цёль ей въ лобъ, лёвье... выше.
Съ паномъ справлюсь самъ. Потише —
Прежде я; ты погоди.»

Выстрѣль по саду раздался. Хлопець пана не дождался;

Воевода запричаль, Воевода пошатнулся... Хлопецъ видно промахнулся: Прямо въ лобъ ему нопаль.

А. Пушкинъ.

11.

#### БУДРЫСЪ И ЕГО СЫНОВЬЯ.

Три у Будрыса сына, какъ и онъ, три литвина.
Онъ пришолъ толковать съ молодцами.
«Дъти, съдла чините, лошадей проводите,
Да точите мечи съ бердышами.

«Справедлива въсть эта: на три стороны свъта Три замышлены въ Вильнъ похода: Назъ пдётъ на поляковъ, а Ольгердъ на прусаковъ, А на русскихъ — Кестутъ-воевода.

«Люди вы молодые, силачи удалые—
(Да хранять вась литовскіе боги!)
Нынче самь я не ѣду, вась я шлю на побѣду:
Трое вась— воть и трп вамь дороги.

«Будетъвсвив по наградв: пусть одинъвъ Новвградв Поживится отъ русскихъ добычей. Жоны ихъ, какъ въ окладахъ, въ драгоцвиныхъ парядахъ;

Домы полны; богать ихъ обычай.

«А другой отъ прусаковъ, отъ проклятыхъ крыжаковъ,

Можеть много достать дорогого: Денегь съ цёлаго свёта, суконь яркаго цвёта, Янтарю — что песку тамъ морского.

«Третій съ Пазомъ на ляха пусть ударить безъ страха:

Въ Польшѣ мало богатства и блеску; Сабель взять тамъ не худо; но ужь вѣрно оттуда Привезётъ онъ миѣ па̀ домъ невѣстку.

«Нѣтъ на свътѣ царицы краше польской дѣвицы: Весела — что котёнокъ у печки, И какъ роза румяна, а бѣла — что сметана; Очи свѣтятся будто двѣ свѣчки.

«Былъя, дѣти, моложе, въ Польшу съѣздилъ я тоже, И оттуда привёзъ себѣ жонку; Вотъ и вѣкъ доживаю, а всегда всиоминаю Про неё, какъ гляжу въ ту сторонку.»

Сыновья съ пимъ простились и въ дорогу пустились. Ждётъ-пождётъ ихъ старикъ домовитый — Дпи за днями проводить: ин одинъ не приходитъ. Будрысъ думалъ: «ужь видно убиты!»

Сивтъ на землю валится, сынъ дорогою мчится, И подь буркою ноша большая.

«Чѣмъ тебя надѣлили? что тамъ? Ге — пе рубли ли?»

-- «Нѣтъ, отецъ мой, полячка младая.»

Снъть пушистый валится, всадникъ съ пошею мчится,

Чорной буркой её покрывая. «Что подъ буркой такое? Не сукно ли цвѣтное?» — «Нѣтъ, отецъ мой, полячка младая.»

Снѣгъ на землю валится, третій съ ношею мчится, Чорной буркой её прикрываетъ. Старый Будрысъ хлопочетъ, и спросить ужь не хочетъ,

А гостей на три свадьбы сзываеть.

А. Пушкинъ.

111.

#### СВИТЕЗЯНКА.

Кто этотъ молодецъ статный, краснымъ? Что за дѣвица съ нимъ, краснымъ? Вдоль по прибрежью Свитези бурливой Идутъ при мѣсяцѣ ясномъ.

Оба малины набрали въ кошницы, Вьютъ по вѣнку себѣ оба: Знать, онъ — желанный красотки-дѣвицы, Знать, она парня зазноба.

Каждую полночь въ тѣни осокори
Онъ ее здѣсь поджидаетъ:
Мо̀лодецъ — ловчій въ сосѣдственномъ борѣ,
Дъ̀вица... кто ее знаетъ!

Богъ въсть — когда и откуда приходить, Богъ въсть — куда исчезаетъ! Мокрой былинкой надъ озеромъ всходитъ, Искрой ночной пропадаетъ. — « Голно танться со мной, дорогая!
Вимолви слово, для Бога:
Гдѣ твоя хата и семья родпая,
Кавъ къ тебѣ иуть и дорога?

«Мінуло літо, листочки валітся; Холодно въ політ просторномъ... Али всегда мит тебя дожидаться Здісь на прибрежьй озёрномъ?

«Али всегда ты, какъ тънь гробовая, Бродишь полночной порою? Лучше ко миъ приходи, дорогая, Лучше остапься со мною!

«Вотъ и избёнка моя не далечко, Видишь — гдѣ въ чащѣ лощина... Будетъ у насъ съ тобой лавка и печка, Будетъ и хлѣбъ, и дичѝна.»

«Париямъ не вѣрю я, чтобы пи иѣли,
 Знаю я всѣ ихъ уловки:
 Въ голосѣ ихъ — соловьиныя трели,
 Въ сердцѣ ихъ — лисьи снаровки.

«Ты насмѣёшься потомъ надо мною, Кинешь меня и загубишь. Я тебѣ тайну, пожалуй, открою, Только... ты вправду ли любишь?»

Молодецъ клялся у ногъ своей милой, Землю сырую бралъ въ руку; Бралъ, заклинаяся тёмною силой, На душу въчную муку.

— «Будь же ты върень въ священномъ обътъ:
Если кто клятву забудетъ —
Горе ему и на нынъшъемъ свътъ,
Горе и тамъ ему будетъ!»

Молвила строгое слово дѣвица, Молвивъ, вѣнокъ падѣвастъ, Парию махнула рукой— п, какъ птица, Въ тёмныхъ кустахъ исчезаетъ.

Слёдомъ за ней, по кустамъ и по кочкамъ, Гонится ловчій — задаромъ! Стибла, умчалась изъ глазъ вётерочкомъ, Тонкимъ разсёялась паромъ.

Воть онь остался одинь надь водою...

Нёть ни слёда, ни троиннки;
Тихо кругомъ него, лишь подъ ногою
Кой-гдё хрустять хворостинки.

Онъ надъ стремниной пдётъ торошливо, Робко поводитъ очами... Вихорь проиёсся дубравой сонливой; Озеро вздулось волнами—

Вздулось, вскинёло до дна котловины...
Въявь, или грёза почная?
Тамъ, падъ Свитезью, неъ тёмной пучины
Всиледа праса молодая.

Личико чище лилен прибрежной, Всирыспутой свёжей росою; Лёгкою тканію станъ бёлоснёжный Обвить, какъ лёгкою мглою.

—«Парень пригожій мой, нарень красивый!» Молвила дівнца страстно:
«Кто ты? зачімь падь Свитёзью бурливой Бродишь порою непастной?

«Полно жальть тебь пташки отлётной, Глупой и вътренной дъвки: Ты по ней сохиешь, а ей, перемётной, Только смъшки да пздъвки.

«Полно вздыхать тебѣ, полно томиться, Няньчиться съ думой печальной: Бросься къ памъ въ волны, и будемъ кружиться Вмѣстѣ по зыби хрустальной.

«Хочешь, мой милый — и ласточкой шибкой Будешь падъ озеромь мчаться, Али здоровой, весёлою рыбкой - Цёлый день въ струйкахъ илескаться.

«На почь, на ложе волны серебристой Ландышей мы набросаемъ, Сладко задремлемъ подъ сѣвью струнстой, Дивныя грёзы узнаемъ.»

Смолкпула. Вѣтеръ покровъ ей колынетъ, Млечную грудь открывая... Нарень, хоть смотрить не смотритъ, а слышитъ— Близко краса молодая: То надъ водою въ кругахъ прихотливыхъ Мчится, воды не касаясь, То заиграетъ въ волнахъ говорливыхъ, Жемчугомъ брызгъ осыпаясь.

Ловчій смутился душой, подбѣтаетъ Къ самому краю стремнины, Хочетъ спрыгнуть — и назадъ отступаетъ: Милы, но страшны пучины.

Вдругъ къ нему въ ноги волна подкатилась, Плещетъ, ласкается, манитъ... Сердце въ нёмъ замерло, кровь расходилась — Память и мысли туманитъ.

И позабыль онь про прежнюю любу, Клятвою презрёль святою: Кипулся въ волны на вёрную стубу Слёдомъ за новой красою.

Вотъ надъ волнами несётся онъ смѣло, Смѣло очами поводитъ... Берегъ изъ глазъ у пего то и дѣло Дальше и дальше уходитъ.

Ловчій къ дѣвицѣ плывётъ что есть мочи, Доплылъ и обвилъ руками, Смотрится ей въ ненаглядныя очи, Льнётъ къ ея губкамъ устами.

Въ этотъ мигъ мѣсяцъ надъ тучею чорной Вспыхнулъ сквозь темень ночную: Ловчій взглянулъ и въ красоткѣ озёрной Призналъ подругу лѣсную.

— «Такъ-то ты въренъ въ священномъ обътъ?
Если кто клятву забудетъ —
Горе ему и на нынъшнемъ свътъ,
Горе и тамъ ему будетъ!

«Нѣтъ, не тебѣ надъ холодной струёю Рыбкой весёлой плескаться: Тѣло твоё роспадётся землёю, Очи пескомъ засорятся.

«А за измѣну душа проклята́я '
Вѣчно при той осокори
Будетъ томиться, въ тоскѣ пзнывая...
Горе измѣннику, горе!»

Слушаетъ ловчій, плывётъ торопливо, Робко поводитъ очами...
Вихорь пронёсся дубравой сонливой; Озеро вздулось волнами —

Вздулось, вскипѣло до дна котловины, Пѣнится, плещетъ и стонетъ... Вотъ разступились сѣдыя пучины: Дѣвица съ мололцомъ тонетъ.

Волны доселё вздымаются въ пѣнѣ; Ночью, при мѣсяцѣ ясномъ, Бродятъ доселѣ двѣ блѣдныя тѣни— Дѣвица съ молодцомъ краснымъ.

Молодецъ стонетъ въ тъни осокори, Дъвица въ плёсъ играетъ... Молодецъ ловчимъ когда-то былъ въ боръ, Дъвица... кто ее знаетъ!

Л. Мей.

I٧.

## РЕНЕГАТЪ.

О томъ, что недавно случилось въ Иранѣ, Повѣдаю я передъ всѣми: Сидѣлъ на цвѣтно̀мъ кашемирскомъ диванѣ Паша трехбупчужный въ гаремѣ.

Гречанки, лезгинки поють и играють,
Подъ пѣсни пхъ пляшутъ киргизки:
Здѣсь небо, тамъ тѣни Эвлиса мелькаютъ
Въ обѣтныхъ глазахъ одалиски.

Пата ихъ не видитъ, пата ихъ не слышитъ; Надвинувъ чалму, недвижимо И молча онъ куритъ — и вътеръ колышетъ Вокругъ его облако дима.

Вдругъ шумъ до *порога блаженства* доходитъ — Рабы разступились толпою: Кизляръ-ага повую плѣнницу вводитъ И молвитъ, склонясь предъ пашою:

«Эффенди! твои свътозарныя очи Горять межь звъздами дивана, Какъ въ яркихъ алмазахъ, на ризахъ полночи, Самъ пламенникъ Альдеборана. «Блесни же мив свыше, свытило дивана! Слуга твой, въ усерды горячемъ, Принёсъ тебы высти, что вытръ Ляхистана Даритъ тебя новымъ харачемъ.

«Въ Стамбулѣ сады падишаха едва ли Такою красуются розой...
Она — уроженка холодной той дали, Куда ты уносишься грёзой.»

Тутъ съ илѣнницы снялъ онъ покровъ горделиво — И ахнулъ весь дворъ и смутился...
Паша на красавицу глянулъ лѣпиво — И медленно на бокъ склонился.

Чубукъ и чалма у него упадають; Дремотой смежилися вѣки, Уста посинѣли... Къ нему подбѣгаютъ: Уснулъ ренегатъ... и на-вѣки.

Л. Мей.

٧.

#### крымскіе сонеты.

4.

## акерманскія степи.

Въ просторъ зелёнаго вплываю океана; Телега, какъ ладья въ разливѣ свѣтлыхъ водъ, Въ волнахъ шумящихъ травъ, среди цвѣтовъ плывётъ,

Минуя острова колючаго бурьяна.

Темнветь; впереди — ни знака, ни кургана. Ввъряясь лишь звъздамъ, я двигаюсь вперёдъ... Но что тамъ? облако ль? денницы ли восходъ? Тамъ Ливстръ: блеснулъ маякъ, ламиада Акериана.

Стой!... Боже, журавлей на неб'є слышень лёть, А ихъ — и сокола бъ не уловило око! Былину мотылёкъ колеблеть; вотъ ползётъ

Украдкой скользкій ужъ, шурта въ травѣ высокой. Такая тишина, что зовъ съ Литвы бъ далёкой Былъ слышенъ... Только нѣтъ, ни кто не позовётъ!

А. Майковъ.

2.

#### МОРСКАЯ ТЯШЬ.

По флагамъ вътерокъ, скользя едва, играетъ; Какъ перси нъжныя, вздымается волна: Такъ обручённая, счастливыхъ грёзъ полна, Проснётся, чуть вздохнётъ п снова засыпаетъ.

Подобно знаменамъ, гдъ брани шумъ затихъ, Повисли паруса на мачтъ обнажонной; Колышется корабль, какъ цъпью пригвождённый; Матросъ вздохнулъ легко: насталъ веселья мигъ!

О, море! есть среди живыхъ твоихъ созданій Чудовище, что синтъ подъ стоны бурь на днѣ И грозно рамена подъемлетъ въ тишинѣ.

О, мысль! въ тебѣ живётъ змѣя воспоминаній, Что спитъ въ дни грозныхъ бѣдъ, тревожныхъ ожиданій, А въ дни покоя въ грудь вонзаетъ когти мнѣ.

Н. С — въ.

3.

#### плаваніе.

Ужасный шумъ! Кишатъ страшилища морей, Матросъ взбѣжалъ на верхъ: пора, готовътесь, дѣти! Взбѣжалъ, раскинулся, повисъ въ воздушной сѣти, Какъ у сплка паукъ, надъ петлею своей.

По вѣтру сорвался корабль съ узды насилья, Въ сугробахъ пѣнпстыхъ вознёсъ хребетъ, исчезъ, Возникъ, стопталъ волну, несётся въ даль небесъ И рѣжетъ облака, вбирая вѣтеръ въ крылья.

И вырывается у насъ невольный крикъ... Какъ мачта, носится мой духъ среди пучины; Взвилась фантазія, какъ космы парусовъ.

И руки я простёръ, и къ кораблю приникъ, Какъ-будто придаю полётъ ему орлиный: Миъ любо и легко быть птицей облаковъ.

Н. С — въ.

4.

# Буря.

Ужь свёрнуть парусь; вой, гроза, трещить кормило; Шумъ громкій голосовъ и помиъ зловѣщій стукъ; Канаты у людей ужь вырвались изъ рукъ; Надежды нѣтъ: зашло кровавое свѣтило.

Побъдно вихрь завылъ — и на хребетъ волны, Съ ступени на ступень, средь общаго смятенья, Изъ безднъ подъемлется къпамъ геній разрушенья, Какъ воинъ, лъзущій на штурмъ въпроломъ стъны.

Кто за-мертво лежить, кто руки воздѣваеть, Кто падаеть, крестясь, въ объятія друзей, Кто молится, чтобъ смерть сокрылась отъ очей.

Въмолчанъп, всёмъ чужой, одинълишь помышляетъ: Счастливъ, кто чувства всё утратилъ для скорбей, Кто съ вёрою знакомъ, кто друга обнимаетъ.

Н. С-въ.

5.

# видъ горъ изъ степей козлова.

#### Пилигримъ.

Аллахъ ин тамъ, среди пустыни
Застывшихъ волнъ, воздвигъ твердыни,
Притоны ангеламъ своимъ?
Иль дивы, словомъ роковимъ,
Стѣной умѣли такъ высоко
Громады скалъ нагромоздить,
Чтобъ путь на сѣверъ заградить
Звѣздамъ, кочующимъ съ востока?
Вотъ свѣтъ всё небо озарилъ:
То не пожаръ ли Цареграда?
Иль Богъ ко сводамъ пригвоздилъ
Тебя, полночная лампада,
Маякъ спасительный, отрада
Плывущихъ по морю свѣтилъ?

#### Мирза.

Тамъ былъ я: тамъ со дня созданья Бушуетъ вѣчная мятель; Потоковъ видѣлъ колыбель, Дохнулъ — и мёрзнулъ паръ дыханья. Я проложилъ мой смѣлый слѣдъ, Гдѣ для орловъ дороги нѣтъ И дремлетъ громъ надъ глубиною, И тамъ, гдѣ надъ моей чалмою Одна сверкала лишь звѣзда — То Чатырдагъ былъ!...

Пилигримъ.

A! ...

М. Лермонтовъ.

6

# БАХЧИСАРАЙСКІЙ ДВОРЕЦЪ.

Дворецъ Гирея пустъ; средь залъ его сгаринныхъ, По окнамъ, по софамъ, въ преддверіяхъ пустынныхъ,

Гдѣ нѣкогда паши сметали пыль челомъ, Тантся саранча и въётся змѣй кольцомъ.

Въ окно пробрался илющь, заткалъ собою своды И гроздьями повисъ: онъ — именемъ природы — Пріемлетъ трудъ людской и пишетъ на стънахъ, Какъ въ валтасаровъ часъ: «развалина и прахъ!»

Въ углу одной изъ залъ видивется сосудъ: Фонтанъ играетъ въ нёмъ; струи его бътутъ, Роняя перлы слёзъ, и шепчутъ средь пустыни:

Что сталось съ вами—власть, и слава и любовь? Вымниливъчно жить; ключь билъ и падалъ вновь... Увы! не стало васъ; а ключь журчитъ по-нынъ.

Н. Гербель.

7.

#### БАХЧИСАРАЙ НОЧЬЮ.

Темнѣетъ. Изъ джами расходятся суниты; Умолкъ изана звукъ и гулъ людскихъ рѣчей; Зардѣлись у зари рубинами ланиты; Спѣшитъ къ любовницѣ сребристый царь ночей.

Гаремы на небѣ огнями звѣздъ залиты, И тучка чистая плывётъ межь тѣхъ огней, Какъ лебедь, дремлющій на озерѣ: у ней Обводы золотомъ, грудь жемчугомъ увиты.

Здѣсь тѣнь отбросили вершины кипариса, Вдали чернѣются громады скалъ толпой, Какъ стая дъяволовъ въ дизанѣ у Эвлиса, Подъмглистымъ пологомъ. Съ вершины скалъ порой, Проснувшись, молнія летить быстръй Фариса И тонетъ въ синевъ бездонной и нъмой.

Н. Луговской.

Les 10 83 th Car with

#### могила потоцкой.

Въ странѣ весны, какъ роза молодая, На утренней зарѣ увяла ты, Въ далёкую отчизну посылая Послѣдній вздохъ, послѣднія мечты!

Тамъ, къ сѣверу, брильянтами играя, Потоки звѣздъ по небу разлиты: Не твой ли взоръ оставилъ тамъ слѣды, На родину стремясь и догорая?

О, полька, здёсь, покинувъ свой народъ, Паду и я, забытый міромъ странникъ; Когда-нибудь соотчичъ-патріотъ,

Нодобно мнѣ, блуждающій изгнанникъ, Къ тебѣ на гробъ задумчиво придёть — И пѣсню намъ родимую сноёть!

Н. Бвргъ.

9.

#### могилы гарена.

#### Мпрза.

Съ разсадника любви Аллахъ пріялъ до срока Здѣсь гроздья нѣжныя. Гробъ, вѣчности челнокъ, Изъ моря радости безвременно увлёкъ Отъ свѣта въ царство тъмы жемчужины востока.

Забвенія на нихъ простерта пелена, Надъними, какъбунчукънадъсонмомъпривидѣній, Холодная чалма, и врѣзалъ на ступени Гяуръ чуть видныя на камнѣ пмена.

О, розы райскія! о, дѣвы безъ порока! Дни ваши отцвѣли подъ листьями стыда, Сокрытыя отъ глазъ невѣрныхъ навсегда.

Но взоръ чужой проникъ. Смягчится ль гнѣвъ пророка, Что прахъ вашъ осквернёнь. Я странника сюда Ввёль самъ, зане слезой его затьмилось око.

Н. С-въ.

10.

#### БАЙДАРСКАЯ ДОЛОНА.

Скачу какъ бъ́меный на бъ́меномъ конъ́. Долины, скалы, лъ́съ мелькаютъ предо мною, Смъ́няясь какъ волна въ потокъ́ за волною... Тъ́мъ вихремъ о̀бразовъ упиться — любо мнъ́!

Но обезсилиль конь. На землю тихо льётся Таннственная мгла съ темнѣющихъ небесъ, А предъ усталыми очами всё несётся Тотъ вихорь образовъ — долины, скалы, лѣсъ...

Все спить, не спится мив — и къ морю я сбъгаю; Воть съ шумомъ чорный валь несётся; жадно я Къ нему склоняюся и руки простираю...

Всилеснуль, закрылся онь; хаось повлёкь меня— И я, какь въ бездив чолнь, крушимий, ожидаю Что вкусить хоть на мигь забвенья мысль моя.

А. Майковъ.

-11.

#### АЛУШТА ДИЕМЪ.

Предъ солнцемъ гребень горъ снимаетъ свой покровъ; Сившитъ свершить намазъ свой нива золотая, И шелохнулся лъсъ, съ кудрей своихъ роняя, Какъ съ ханскихъ чётокъ, дождь камней и жемчуговъ.

Долина вся въ цвѣтахъ. Надъ этими цвѣтами Рой пёстрыхъ бабочекъ—цвѣтовъ летучихъ рой—Что пологъ зыблется алмазными волнами; А выше — саранча вздымаетъ за̀вѣсъ свой.

Надъ бездною морской стоитъ скала нагая. Бурунъ къ ногамъ ея летитъ и, раздробясь И ивною, какъ тигръ глазами, весь сверкая,

28\*

Уходить съ мыслію пагрянуть въ тотъ же часъ; Но море синее спокойно — чайки р'єють, Гудяють лебеди п корабли б'ёл'єють.

А. Майковъ.

12.

#### АЛУШТА НОЧЬЮ.

Тижолый лётній зпой остужень вётерками; Упаль на Чатырдагь свётильникь всёхь міровь, Змёнтся пурпуромь надь склонами хребтовь И гаснеть. Ночь царить въ горахь и за горами.

Сталь робче пѣшеходь. Чу! слышень звонь ручьёвь; На ложѣ сладенхь грёзь, увитомь васильками, Струнтся аромать, какъ музыка цвѣтовь, И сердцу говорить беззвучными рѣчами.

Смыкаеть сонъ мон усталые глаза... Вдругъ метеоръ сверкнуль: въ одно мгновенье ока Онъ облилъ золотомъ и долъ, и небеса...

О ночь восточная! Какъ гурія востока, Едва навъешь сонъ ты нѣгою своей, Какъ будишь къ нъгъ вновь сверканіемъ очей.

Н. Луговской.

13.

#### чатырдагъ.

#### Мпрза.

Дрожа, твою стопу цалуеть сынъ пророка; Какъ мачты корабля, великій Чатырдагь, Ушоль ты по скаламъ въ туманный міръ далёкій. О, минареть земли! о, горный падишахъ!

Какъ грозний Гавріиль, стрегущій двери рая, Сидишь ты одинокъ у врать небесъ святыхъ. Твой плащь— дремучій лёсъ; чалма жь, изъ тучь

Струями заткана потоковъ огневыхъ.

Томитъли зной дневной, спадётъли мракъглубовій, На жатвъ ль саранча, глуръ идётъ войной— Всегда недвижимъ, глухъ ты, Чатырдагъ высокій! И, словно драгоманъ межь небомъ и землёй, Подъ ноги подославъ и громы и народы, Ты внемлешь лишь словамъ Творца среди природы.

Н. Луговской.

44.

#### пилиграмъ.

Роскошныя поля кругомъ меня лежать; Играетъ надо мной лучь радостной денницы; Любовью дышутъ здёсь плёнительныя лицы; Но думы далеко къ минувшему летятъ.

Напъвомъ милымъ мив дубравы тамъ шумятъ... Байдары соловей, салгирскія дъвицы, Огнистый ананасъ и яхонтъ шелковицы— Твоихъ зелёныхъ тундръ, Литва, не замънятъ!

Въ краю роскошномъ я брожу съ душой унылой: Хоть всё меня манитъ, въ тоскъ стремлюся къ той, Которую любилъ порою молодой.

Онъ отнять у меня, мой отчій край; но милой О другь всё твердить въ родимой сторопь — Тамъ живъмой следъ: скажи, ты помнишь обо мнь?

И. Козловъ.

15.

дорога надъ пропастью въ чуфутъ-кале.

Мирза.

Молитву! стой! не шевели браздами, Ногамъ коня ввёряя разумъ свой: Онъ самъ пойдёть, глубь мёряя очами И скользкій путь пытаючи ногой.

И вотъ повисъ! Внизу зіяетъ бездна: На дно ея ты взора не бросай, Не указуй рукою безполезно И мыслію проникнуть не дерзай!

Твой взоръ до дна той бездны не достанетъ, Крыла рукъ безсильной не дало, А мысль твоя, какъ якорь, вдругъ утяпетъ Твой утлый чолнъ на илистое дно. пплигримъ.

А я взглянуль! Испуганному глазу Почудилось... По смерти разскажу: Иной языкъ мив нуженъ для разсказу; Здвсь, на землв, я словъ не нахожу.

Н. БЕРГЪ.

16.

#### гора кикиненсъ.

Мирза.

Взгляни на небеса, лежащія внизу—
То море! А надъ нимъ, какъ завъса тумана,
Какъ чорное крыло у итицы-великана:
То мчатся облака, несущія грозу.

Подобно островамъ, плывутъ опи надъ нами, Увлаживая долъ серебряной росой; Вдали невърный блескъ играетъ временами И ръжетъ небеса огнистой полосой —

То молнія! Смотри: я кинусь черезъ бездну; За ней, на той скаль, ищи меня съ конёмь; Но если предъ тобой внезаино я исчезну, То знай, что никому не вздить тымь путёмь.

Н. Бергъ.

17

# РАЗВАЛИНЫ ЗАМКА ВЪ БАЛАКЛАВЪ.

Твердыня, бывшая на мѣстѣ этихъ грудъ Неблагодарный Крымъ, была твоя ограда; Теперь же въ черепахъ гигантскихъ здѣсъ живутъ Лишъ гады подлые и людъ — подлѣе гада.

Взойдёмъ на башню, вверхъ. Ищу слѣда гербовъ: Вотъ въ этой надиисѣ, въ забвеньи—думать надо— Покоится герой, гроза и страхъ полковѣ, Какъ червь, окутанный въ листочекъ винограда.

Здёсь грекъваяль въстёнахъкарнизъаннекій свой, Авзонецъ укрощаль отсель татаръ цёнями И набожный хаджи иёвалъ намазъ святой.

Теперь лишь коршуны летають надь гробами, Какъ въ мѣстѣ, гдѣ чума всё обратила въ прахъ: На-вѣки водружонъ на башняхъ чорный флагъ.

Н. Луговской.

18.

#### АЮДАГЪ.

Люблю, облокотись на скалы Аюдага, Глядёть, какъ борется волна съ сёдой волной, Какъ, пёнясь и дробясь, буптующая влага Горитъ алмазами и радугой живой.

Вотъ, словно рать китовъ, ихъ буйная ватага Бросается — берётъ оплотъ береговой И, возвращаясь всиять, роняетъ, вмѣсто стяга, Коралы яркіе и жемчугъ дорогой.

Такъ и на грудь твою горячую, иввець, Невзгоды тайныя и бури набытають; Но арфу ты берёшь — и горестямъ конець.

Онѣ, тревожныя, мгновенно псчезають И пѣсни дивныя въ побѣгѣ оставляютъ: Изъ пѣсенъ тѣхъ вѣка плетутъ тебѣ вѣнецъ.

С. Дуровъ.

٧I.

#### РАЗГОВОРЪ.

Мойдругъ, для насъчто могутъ разговорызначить? Что я такъ чувствую — къ чему мнѣ говорить? Когда нельзя всю душу въ душу перелить — Къ чему въ словахъ её дробить и тратить? Еще до слуха и до сердца не касаясь, Слова уже остынутъ, съ устъ моихъ сдыхаясь.

Люблю, люблю тебя! сто разъ я повторяю; Ты сердишся и хочешь ты бранить Меня, что я любви моей совсёмъ не знаю Ни высказать, ни выразить, ни въ иёснь излить, И, будто въ летаргіи, не имёю силу Иной дать признакъ жизни, какъ сойти въ могилу.

Мой другъ, уста скучаютъ тщетнымъ изліяньемъ, А я хочу мои уста съ твоими слить, Хочу съ тобой біеньемъ сердца говорить, Да вздохомъ только, да лобзаньемъ; И такъ проговорю часы и дни, п лѣта, И до скончанія и по скончаньи свѣта.

Н. ОГАРЕВЪ.

VII.

сонъ.

Когда меня ты будешь покидать, Не говори «прощай» мнё на прощаньё: Я не хочу въ послёдній мигь страдать И разставаясь знать о разставаньё.

Въ послѣдній часъ— и весель, и счастливъ— У ногъ твоихъ, волшебница, я сяду И, вѣчное «люблю» проговоривъ, Изъ рукъ твоихъ приму я каплю яду—

И головой склонившися моей Къ тебѣ на грудь, подруга молодая, Засну, глядясь въ лазурь твоихъ очей И сладкія уста твои лобзая.

И такъ просилю до страшнаго суда... Ты въ оный часъ о другѣ не забудешь: Съ небесъ сойдёшь ты ангеломъ сюда И легкою рукой меня разбудишь:

Вновь на груди владычицы моей Проснусь тогда, роскошливо мечтая, Что я дремаль, глядясь въ лазурь очей И сладкія уста твои лобзая!

Н. Бергъ.

VIII.

#### въ альбомъ.

Два розныхъ жребія намъ вынуты судьбою; Какъ въ морѣ двѣ ладьи, мы встрѣтились съ тобою: Твоя, блестя кормой, подъ всѣми парусами Увѣренно плывётъ, гонимая волнами; Моя жь — пзбитая, по волѣ злыхъ вѣтровъ, Безъ вёсель и руля, кружитъ среди валовъ, И я — когда судьба пророчитъ ей невзгоду И червь ей точитъ грудь — компасъ кидаю въ воду. Разстаться мы должны! Увидимся ль опять? Искать не станешь ты, я не могу пскать!

Н. Гербель.

IX.

#### моя баловнина.

Когда въ часъ весёлый откроешь ты губки И инт ты воркуешь нёжнее голубки —

Я съ трепетомъ внемлю, я весь внѣ себя, Боюсь проронить хоть единое слово, Молчу, не желаю блаженства иного — Всё слушалъ бы, слушалъ, всё слушалъ тебя.

Но глазки сверкнули живѣе кристаловъ, Жемчужные зу́бки блестять средь кораловъ, Румянецъ въ ланитахъ ужь началъ играть — Теперь я смѣлѣе смотрю тебѣ въ очи, Уста приближаю и слушать нѣтъ мочи: Хочу цаловать, цаловать, цаловать!

Князь М. Голицынъ.

X.

сонеты.

1.

# BOCHOMHHAHIE.

Лаура милая! проносится ль порою Предъ памятью твоей блаженство прошлыхъдней, Когда наединъ, въ бесъдъ межь собою, Мы забывали міръ и чуждыхъ намъ людей?

Въ бесёдке изъ цветовъ, подъ зеленью живою, Где вьётся по лугу, журча легко, ручей, Не разъ ночь крыла насъ любовной пеленою Въ часы таинственныхъ желаній и речей.

А мѣсяцъ озарялъ сквозь облако украдкой Грудь снѣжную твою и золото кудрей, Придавъ красу небесъ красѣ земной твоей...

Тогда сердца у насъ смолкали въ нѣгѣ сладкой, Встрѣчалися уста, во взорѣ взоръ тонулъ, Лилась слеза къ слезѣ и вздохъ ко вздоху льнулъ.

Н. Луговской.

2

# КЪ ЛАУРЪ.

На жизненномъ пути задумчивый прохожій, Лишь встрѣтилъ я тебя — смятеніе и страхъ Я въ сердцѣ ощутилъ и слёзы на глазахъ... Нельзя милѣе быть, и чище, и пригожѣй!

Безмолвно и стояль, ища въ твоихъ чертахъ Забитий идеаль, тотъ образъ, дивио схожій... Заговорила ты и словно ангелъ Божій По имени меня окликиуль въ небесахъ.

Съ-тѣхъ-поръя ожилъвдругъ и вѣрю въ избавленье; Пріятнѣй стало мнѣ и легче съ-этихъ-поръ; Пускай мірскихъ судебъ суровый приговоръ

Готовитъ для тебя съ другимъ соединенье — Я помню краткій мигъ, я помню ясный взоръ И встръчу нашихъ душъ хотя и на мгновенье.

Н. Бергъ.

Кавъ ты проста во всёмъ, любви моей безумной Упрямая мечта, мой ангелъ, нѣжный другъ, И радость, и печаль, предметь блаженства, мукъ, Предметь заботь моихъ, кручины мпогодумной!

Вчера толна твоихъ ровесницъ и подругъ Надъ чьей-то шуткою смѣялись остроумной, Но тихо ты вошла — и всѣ умолкли вдругъ... Такъ разъ на вечеру, въ часы бесѣды шумной,

Когда разскащика-поэта гласъ гремёль, Кружокъ собравшихся внезапно онёмёль, Не вёдая, зачёмъ всё разомь замолчали;

Но тайну дивную поэтъ уразумёлъ — Бесёдё говоритъ: здёсь ангелъ пролетёлъ; Почтили всё его, не всё его узнали.

Н. Бергъ.

14.

# СВИДАНІЕ ВЪ ЛЪСУ.

—Ты ль это? такъ ноздно? — «Я сбился въ потёмкахъ съ дороги.

При мѣсяцѣ тускломъ тропа обманула лѣсная. Грустила? меня вспоминала?» — Скажи мнѣ, могла я

О чёмъ постороннемъ подумать, любимецъ мой строгій?

«О, дай же мић руку! Позволь цаловать эти ноги. Дрожишь; что съ тобою?» — Не знаю; въ лѣсу я, гуляя,

Пугаюсь, чуть листь зашумить, или итица почная. Ахъ! знать мы преступны, коль сердце такъ полно тревоги!

«Взгляни-ко миѣ въ очи, въ лицо. Никогда не бывала

Вина такъ смѣла и тревога съ улыбкой такою. Уже ль ты преступна, что быть мнѣ съ тобой позволяла?

«Сижу я далёко; любуюсь съ отрадай нѣмою... И такъ я, мой ангелъ земной, наслаждаюсь тобою, Какъ-будто ты духомъ, какъ будто ты ангеломъ стала.»

А. ФЕТЪ.

-.5.

О, милая моя! нигдѣ подъ небесами Невозмутимаго блаженства не сыскать; На всёмъ невѣрнаго сомнѣнія печать; Смотрю я на тебя открытыми очами,

А ты смущаешься; бёгу я прочь опять; При встрёчахъ всякій разъ не вёдаемъ мы сами, Что мыслить, говорить, что дёлается съ нами И какъ намъ чувства тё по имени назвать.

Скажи, когда твои лобзая страстно руки, Ловлю я нѣжныхъ устъ трепещущіе звуки И замираю самъ — ужели это муки?

Когда жь и день и ночь тобой одной живу, Томить любви тоска во сий и на яву — Ужели счастіемь я это назову?

Н. Бергъ.

6.

#### УТРО В ВЕЧЕРЪ.

Въ вънцъ багряномъ Фебъ всилываетъ мадъ землёй; Печальный ликъ луны блъдньетъ, погасаетъ. Фіалка клонитъ взоръ подъ утренией росой И роза лепестки къ свътилу простираетъ.

Лаура у окна. Смѣясь, она ласкаеть Густыя пряди кось трепещущей рукой: «О чемь такъ рано вы грустите»—восклицаеть— «Фіалка и луна, и ты, о милый мой?»

Промчался знойный депь; вновь полная луна Плывёть среди небесь, румяна и ясна; Фіалка вновь цевтёть, исполнепа надежды;

Опять моя любовь явилась у окна, Съ сіяющимъ лицомъ, въ сіяющей одеждѣ: А я... я всё томлюсь, печальний какъ и прежде.

Н. Гербель.

~7.

#### нъманъ.

О, Нѣманъ, ты моя родимая рѣка! Какъ намятна ты мнѣ! Раздольная, не ты ли Вкругъ дѣтскаго играла челнока, Когда мы по тебѣ однажды съ милой плыли?

Сильнёй кипёла кровь, сильнёе мы любили, И глядя, какъ въ волнахъ качались облака, То весело смёнлись, то слегка Слёзами счастія струи твои мутили.

О, Нѣманъ! гдѣ же тѣ счастливыя струп, Надежды прежнія, восторги, ожиданья? Гдѣ годы юные и свѣжіе моп?

Гдё милая моя? гдё съ ней мои свиданья? Всё, всё давно прошло! Стою какъ въ забытьи... Когда жь пройдете вы, души моей страданья?

Н. БЕРГЪ.

8.

#### БЛАГОСЛОВЕНІЕ.

Благословенъ годъ, мѣсяцъ и седмица, Благословенъ и день и самый часъ, И даже мигъ, когда моя царица Передо мной явилась въ первый разъ!

И будь ея благословенно око; И ты стрёла благословенна будь, Что навсегда вонзилася глубоко Иёвцу въ страдальческую грудь!

Благословляю первое свиданье Моей души, святую пѣсню ту, Гдѣ высказалъ я первое страданье, Гдѣ я воспѣлъ Лауры красоту. Благославляю перья, что въ чужбинѣ Писали мнѣ про милую мою; Благославляю сердце, гдѣ донынѣ Всѣхъ чувствъ моихъ владычицу таю.

Н. Бергъ.

9

#### прощанье.

Ни взора нѣжнаго, ни ласковаго слова Въ отвѣтъ на всю любовь безумную мою! За что? пль бѣденъ я п злата не даю; Но ты и безъ него любить была готова.

Не златомъ я купплъ привязанность твою, А на въсъ горькихъ слёзъ... и нынъ слёзы лью... Сокровище души тебъ я отдалъ снова; Но ты, не внемля мнъ, зовешь къ себъ другова.

Ужели мало жертвъ? о, нѣтъ, я угадалъ: Ты хочешь звонкихъ риемъ, ничтожный дымъ похвалъ!

Для пѣспи соловья играешь ты душою —

И тѣшишься моимъ страданьемъ и тоскою; Но знай, что гордыхъ музъ никто не покупалъ! Для женской прихоти я лиры не настрою.

Н. БЕРГЪ.

XI.

изъ поэмы «конрадъ валленродъ».

1.

#### вступление.

Сто лёть минуло какъ тевтонъ Въ крови невёрныхъ окупался; Страной полночной правилъ онъ. Уже прусакъ въ окови вдался, Илѝ сокрылся — и въ Литву Понёсъ изгнаниую главу. Между враждебными брегами Струился Нёманъ: на одномъ Еще надъ древними стёнами Сіяли башни и кругомъ Шумёли рощи вёковыя, Духовъ пристанища святыя.

Символь германца на другомь, Кресть вёры, въ небо возносящій Своп объятія грозящи, Казалось, свыше захватить Хотёль всю область Налемона И илемя чуждаго закона Къ своей подошев привлачить.

11 12 1 2 11

Съ медвъжьей кожей на плечахъ, Въ косматой рысьей шанкъ, съ пукомъ Калёныхъ стрёль и съ вёрнымъ лукомъ, Литовцы юные, въ толнахъ, Со стороны одной бродили И зорко недруга следнии. Съ другой, покрытый шишакомъ, Въ бронъ закованный, верхомъ, На стражѣ нѣмецъ, за врагами Недвижно слёдуя глазами, Пищаль съ молитвой заряжаль. Всякъ переправу охранялъ: Токъ Нѣмана гостепріимной, Свидътель ихъ вражды взаимной, Сталь прагомъ въчности для нихъ; Сношеній дружныхъ гласъ утихъ, И всякъ, переступившій воды, Лишонъ былъ жизни иль свободы. Лишь хмёль литовскихъ береговъ, Нфмецкой тополью илфиенцый, Черезъ реку, межь тростниковъ, Переправлялся дерзновенный, Бреговъ противныхъ достигалъ И друга нѣжно обнималъ. Лишь соловые дубравъ и горъ По старинъ вражды не знали, И въ островъ, общій съ давнихъ поръ, Другь къ другу въ гости прилетали.

А. Пушкинъ.

2.

вилія.

У нашей Вилін, потоковъ царицы, Дно чисто, а волны румянёй денницы; ў биой литвинки, царицы изъ паней, Еще чище сердце, лапиты румянёй.

Вилія но ковенскимъ милымъ полянамъ Струится въ парцисахъ, бѣжитъ по тульпанамъ; Въ ногахъ у литвинки весь цвѣтъ молодёжи, Красивѣй тульпановъ, нарцисовъ пригоже.

Виліп не любы цвёточки долины: Не ихъ — она Нёмана ищеть родного; Литвинке не любы и скучны литвины: Не ихъ — она молодца любить чужого.

Поднявши Вилію къ себѣ на рамёна, Несётся въ даль Нѣманъ на дикомъ просторѣ, И держитъ подругу у влажнаго лопа, И гибнетъ съ ней вмѣстѣ въ невѣдомомъ морѣ.

Какъ Нѣманъ Вилію, тебя, о литвинка, Похитилъ пришлецъ изъ родного селенья— И ты, моя бѣдпая, ты, спротинка, Погибнешь тосхливо въ пучииѣ забвенья.

Ни ръчки, ни сердца никто не догонитъ — Вилія струптся, а дъвица любитъ: Вилія въ возлюбленномъ Нъманъ тонетъ, А дъвица въ кельъ лип юные губитъ...

Л. Мей.

1 3:--

пъснь вайделота.

«Идёть зараза на Литву, Лія тлетворное дыханье. Внимай народную молву ---Услышншь чудное сказанье: Среди холмовъ, среди полей Стонть дъвица моровая; Кровавый плать въ рукахъ у ней; Кровавымъ платомъ повѣвая, Она живое всё мертвить — И страшенъ всемъ заразы видъ. Разящій взоръ въ пустыняхъ блещеть; Чуму завидя въ далекъ, На башив замка стражь трепещеть, Копьё дрожить въ его рукѣ; Привратный пёсь протяжно воеть, И, чуя смерть, онъ землю ростъ. Зараза блёдная идёть — И нъть спасенья и пощады: Гдѣ только плать ея мелькиётъ — Пустфють сёла, замки, грады. И воть ужь целая страна Вокругъ чумой поражена... Однако всв страшились боль, Когда, мечёмъ грозя Литвѣ, Являлся латникъ въ дальнемъ полъ, Съ высокимъ шлемомъ на главъ.

«Подобный страшному видёнью, Гдё онъ прошоль грозящей тёнью, Пылала брань, струилась кровь. Пойдёмь, о юноша, со мною, Кто сохраниль еще любовь Къ своей отчизнё, кто душою Донынё истиный литвинь! Пойдёмь — среди нустыхъ долинъ, Надъ скорбною Литвы судьбою — Пойдёмъ, поплачемъ мы съ тобою! Кручину въ сердцё затаимъ, А духъ истерзанный и хилый Живою иёснью папоимъ, Преданьями отчизны милой.

«О, пъсня! ты святой ковчегь, Куда народъ во дин нечали Кладёть свой рыцарскій доспёхь, И мечъ, и славныхъ дней скрижали. Ты гласомъ въщимъ говоришь, Изъ въка въ въкъ переходящимъ, И чудодъйственно миришь Былое наше съ настоящимъ. Сгарають, тлёють письмена, Могучихъ геніевъ творенья, Лишь ты уходишь отъ забвенья, Какимъ-то чудомъ спасена! Всегда жива, одна и та же, О, пъсня, ты стоишь на стражъ Съ мечёмъ архангела у вратъ Намъ дорогихъ восноминаній! О, пъсня, ты священный кладъ, Ты цвёть пародныхъ достояній! Когда же суетный народъ, Тебя услышавь, не поймёть -Бѣжишь ты, пѣсня, и хоропишь Свою завѣтную красу Въ ущельяхъ мрачныхъ и въ лъсу, Или среди развалинъ стонешь... Такъ съ крыши, объятой огнёмъ, Слетаетъ птичка по-неволъ, Покинувъ гитздышко и домъ, Наль нимъ повьётся и потомъ Она летить въ лѣса и въ поле — И тамъ пріють себѣ найдёть И пъсни прежнія поёть.

«Я пѣсни слушиваль, бывало, Когда столѣтній земледѣль, Съ полей родныхъ влекущій рало, О дияхъ былыхъ мнѣ грустно пѣль И вспоминалъ минувши бои И вась, могучіе бойцы, Давнозабытые герои, Отцы... бездітные отцы! Неудержимые бѣжали Потоки слёзъ изъ глазъ монхъ, А пѣсни тѣ, въ поляхъ родныхъ, Еще сильние поражали: Одинъ-однимъ я слушалъ ихъ! Какъ въ оный часъ трубою судной Господь воздвигнеть мертвецовъ, Такъ мив, при звукахъ пвсии чудной, Являлись призраки отцовъ, Вставали арки и колонны И пробуждались воды сонны, Шумя подъ вёслами гребцовъ... Рѣчамъ былого внемля жадно, Бываль я духомъ возмущонъ; Мечталь и грезиль такъ отрадно ---И такъ жестоко пробуждёнъ!

«Исчезли вы, лѣса и сёлы, Въ очахъ моихъ густая мгла; Замолкли вѣщіе глаголы И лютия грустно замерла. Брожу одинъ въ намой пустына, Но искры стараго огня Не тухнутъ въ сердцѣ у меня, И неожиданно по-нынъ, Порой, сквозь сумракъ тёмныхъ тучъ, Незанный всимхиваетъ лучъ И въ сердце мит лість отраду... Такъ въ драгоцвиную дамиаду, Стряхнувъ съ нея съдую пыль, Становять иноки фитиль — И светочь сей, пленяя взоры Разьбой и гранью дорогой, Раскинеть по ствив нагой Великол виные узоры ...

«О, еслибъ въ васъ пролить я могъ Огонь, что пасъ палилъ и жогъ, Тогда бы, можетъ, ваши силы Воскресли снова изъ могилы, И, славы громъ издалека Почуя духомъ, всякій ожилъ И хоть одну бъ минуту прожилъ, Какъ дѣды прожили вѣка.»

Н. Бергъ.



4.

#### АЛЬПУХАРЫ.

Свершилось — въ развалинахъ веси и грады, Народъ мавританскій въ цёпяхъ... Еще защищаются стёны Гренады, Но злая зараза въ стёнахъ.

Еще Альманзорт защищаеть съ вождями Вершины родныхъ Альпухаръ. Испанецъ свой стягъ водрузилъ подъ стѣпами: Заутра — послѣдній ударъ.

И вотъ загремѣли орудья съ разсвѣтомъ:
Обрушились стѣны и валъ,
Блеснули кресты надъ большимъ минаретомъ —
И замокъ разрушенный палъ.

Одинъ Альманзоръ, когда всё въ оборонѣ Погибло, легло головой, Давъ смѣлый отпоръ настигавшей погонѣ, Прорвался сквозь вражескій строй.

Ватага испанцевъ, побъдой надмънныхъ, Межь труповъ въ чертогъ пустомъ Пируетъ и дълитъ добычу и плънныхъ, Купаясь въ випъ дорогомъ.

Вошедшій привратникъ собранью доноситъ, Что рыдарь далёкихъ сторонъ Вождей о свиданьъ немедленномъ проситъ, Что съ важною тайною онъ.

То быль Альманзорь, властелинь мавританцевъ: Покинувъ пріють боевой, Онъ самъ предаваль себя въ руки испанцевъ, Моля ихъ о жизни одной.

«Испанцы!» сказаль онь: «во прахъ у порога Челомъ я склониться пришолъ; Пришоль я увѣровать въ вашего Бога, Услышать священный глаголъ.

«Весь мірь да узна́еть, что честнымь булатомь Низложенный царь и герой Своихъ побъдителей хочеть быть братомь, Вассаломь короны чужой!»

Испанцы геройство всегда уважали:

Едва онъ былъ узнанъ вождёмъ,

Какъ тотъ его обнялъ — и всѣ обпимали,

Его лобызали потомъ.

Властитель, на ласки вождей отвёчая, Всёхъ пламеннёй главнаго скалъ Въ объятьяхъ своихъ и, за шею хватая, Къ устамъ его крёнко приналъ.

Затѣмъ ослабѣлъ, на колѣпп склонился; Но всё еще, слабой рукой Держась за одежду, за пимъ опъ влачился, Обматывалъ ноги чалмой.

Взглянулъ, приподнялся — и всё изумились: Такъ блёденъ и страшенъ опъ былъ, Такъ страшно глаза его кровью налились И смёхъ его ротъ искривилъ.

«Смотрите — я блёдень, презрённые гады! Узнайте же — кто я такой! Я вась обмануль: возвратясь изъ Грепады, Заразу принёсь я сь собой!

«Я влилъ въ васъ заразу своимъ лобызаньемъ — И ласки тѣ яда полны! Смотрите на корчи, внимайте стенаньямъ: Такъ всѣ умереть вы должны!»

Онъ мечется, рвётся— какъ-будто бы хочеть, Тоскою предсмертной томимъ, Обнять всёхъ испанцевъ— и страшно хохочеть, Хохочеть онъ смёхомъ глухимъ...

И умеръ. Еще не сомкнулися вѣки

II холодъ не тронулъ лица,

А демопскій смѣхъ уже замеръ на-вѣки

На блѣдныхъ устахъ мертвеца.

Напрасно пспанцы уйдти торопились — Зараза пе знаетъ преградъ: Еще съ Альпухаръ ихъ войска пе спустились, Какъ палъ ихъ послъдній отрядъ.

Н. Гервель.

XII.

# панъ тадеушъ.

поэма.

#### вступление.

Какіе туть сберёшь поэзіи цвёти?
О чёмь туть будешь пёть, средь вёчной суеты Парижскихь мостовыхь, лжи, грязи и проклятій, Неистощимыхъ слёзь и воплей меньшихъ братій?
О горе, горе намь, что изъ родной земли Мы головы свон въ чужбину занесли,
На-вёкъ покинули родимые пороги!
Что въ чужё мы нашли? Такіл же тревоги!
И здёсь намъ не везёть, и здёсь вёдь, что ни-шагь, Какъ и на родинё, шиіонъ, измённикъ, врагь, И здёсь мы всякому своей бёдою чужды,
И здёсь до нашихъ слёзь Европё мало нужды.

Изъ Польши между-тѣмъ, да и со всѣхъ сторонъ, Летитъ за вѣстью вѣсть, какъ погребальный звонъ, А добрые друзья еще спльнѣй трезвонятъ И утѣшаются, что скоро всѣхъ схоронятъ, Что всѣмъ пе долго житъ; какъ враны на часахъ, Сидятъ; падежды нѣтъ нигдѣ и . . . въ небесахъ. Не диво жъ, если мы средь мукъ и стоновъ вѣчныхъ, Обмановъ, низостей, сердецъ безчеловѣчныхъ, Озлобились на всѣхъ, сзываемъ рать на рать — И стали, наконецъ, другъ друга пожиратъ . . . Я, иташка малая, размахомъ слабыхъ крылій Я не стремлюся въ міръ страдальческихъ усилій, Борьбы, тревогъ, крамолъ и бурныхъ непогодъ: Въ иной, счастливый край мечта меня зовётъ, Гдѣ духъ мой свилъ гнѣздо, гдѣ мысль моя живётъ.

Лѣта младенчества! Блаженъ пзъ насъ, кто можетъ Забыть хотя на мигъ, что дразнитъ и тревожитъ Неугомоиныя надежды поляка — Съ избранною семьёй присѣсть у камелька И незатѣйливо, въ пріятельской бесѣдѣ, Рѣчь тихую повесть ... хотя бъ о старомъ дѣдѣ, Иль нопросту о тѣхъ, о лучшихъ временахъ — И серддемъ утонуть въ блаженныхъ этихъ снахъ. Но о слезахъ твоихъ, безсмысленно пролитыхъ, И о страданіяхъ, напрасно пережитыхъ, О славѣ прошлаго, той славѣ, коей гулъ Доселѣ слышится, доселѣ не уснулъ — О, Польша милая! — найду ль слова и звуки?... Нѣтъ, опускаются пѣмѣющія руки!

Ты, Польша, такъ еще свѣжо погребена, Что пѣть тебя нѣтъ силъ, и не моя вина, Коли молчу теперь, какъ-будто опѣмѣлый; И Богъ-вѣсть кто изъ насъ, чей геній слишкомъ

Разбудитъ мрачное молчаніе могиль:

Нѣтъ, видно часъ еще великій не пробилъ,

Не заиграло намъ сіяніе денницы

И польскіе орлы у Храбраго границы

Нобѣдной стаею еще не собрались

И кровію враговъ еще не напились;

Но вѣрю: станется! Святая битва грянетъ —

И наша родина торжественно воспрянетъ

Для новыхъ лучшихъ дней. Тогда кто будетъ живъ,

Тѣ витязи, мечи побѣдные сложивъ,

На славныхъ рубежахъ пространныхъ пашихъ граней,

Вънчанны лаврами, послушають сказаній Пъвца счастливаго, поплачуть: та слеза Лица не исказить, не выжжеть намь глаза! А пынъ, горькіе, па собственномъ погостъ, Что будемъ пъть, нигдъ непрошенные гости? И край, гдъ легче мнъ забыть свою тоску, Гдъ есть хоть малая отрада поляку — То край невинныхъ лътъ! Воображенье наше Не знаетъ ничего плъпительнъй и крашъ, И будеть намъ всегда казаться чистымъ онъ, Какъ первая любовь, какъ юной дъвы сонъ.

Тотъ край, гдѣ весело игралось мнѣ бывало, Гдѣ рѣдко я грустилъ и илакалъ очень мало — Какъ дѣвственъ предо мной и свѣтелъ онъ лежитъ: По бархату луговъ тропа къ нему бѣжитъ, Пестро покрытая одними лишь цвѣтами. Мнѣ любо въ этотъ край перелетать мечтами: Всё тамъ кругомъ—моё, что ни завидитъ глазъ, Отъ лины, что въ саду широко разрослась, До ближняго ручья; а дальныя границы — Гдѣ начинаются сосѣднія свѣтлицы.

И только тёхъ друзей, что жили въ томъ краю, Я неизмёнными друзьями признаю: Они одни въ душё группируются тёсно; Смотрю я, какъ теперь, на всёхъ на нихъ... Извёстно,

Кто были тѣ друзья: сосѣди, братья, мать. Какъ приходилося кого-нибудь терять, Какъ сѣтовали мы, какъ долго говорилось О нёмъ: какъ будто бы Богъ знаетъ, что случилось.

И добрые друзья поэту помогли,

Кабъ тѣ, извѣстиме по сказкѣ, журавли,
Что разъ надъ молодцомъ заклятымъ пролетали
И перышковъ ему, оѣднягѣ, накидали:
Онъ крыльями взмахнулъ — и живо улетѣлъ
Къ себѣ на родину, въ отеческій предѣлъ.
О, боги! доживу-ль до тѣхъ времёнъ счастливыхъ,
Когда собраніе сихъ строфъ неприхотливыхъ
Достигиетъ до Литвы, до нашихъ сельскихъ дѣвъ,
И дѣвы юныя, за прялкою, пропѣвъ
О той красавицѣ, что такъ играть любила,
Что всѣхъ своихъ гуськовъ, играя, погубила;
О сиротинкѣ той, стыдливой какъ заря,
Что съ кралемъ уплыла за синія моря —
Дойдутъ и до моихъ простыхъ и бѣдныхъ пѣсенъ
И будетъ мой разсказъ имъ также интересенъ.

· top or de P. Topona

Такъ, помню, на травѣ, подъ липою, не разъ Мы, дѣти, слушали заманчивый разсказъ О злой волшебинцѣ и нѣкоемъ Веславѣ, По книгѣ, что была у насъ въ великой славѣ. Вокругъ читавшаго сбирался цѣлый домъ; Подсаживался къ намъ порой и экономъ И важнымъ голосомъ, внушнтельно и внятно, Ребятамъ объяснялъ, что было непонятно.

И какъ завидоваль я славё тёхъ пёвцовь, Хотя невёдомыхь, хотя и безъ вёнцовъ, Которые даёть надменный Капптолій, Но, безъ сомнёнія, своей довольныхъ долей; Для нихъ, увёренъ я, желаній всёхъ конецъ, Быль поднесенный въ даръ подругою вёнецъ, Рукою дёвственной и чистой заплетённый Изъ синихъ васильковъ, да изъ руты зелёной...

## Пъснь І.

Отчизна милая! подобна ты здоровью:
Тотъ истиниой къ тебѣ исполнится любовью,
Кто потерялъ себя... Въ страданьяхъ и борьбѣ,
Отчизна милая, я плачу но тебѣ!
Мать Богородица, что бодрствуешь надъ Вильной
Своей опекою, щедротами обильной!
Мать Ченстоховская, на Ясной что Горѣ:
Какъ умирающій лежаль я на одрѣ,
Устами жаркими хвалу тебѣ читая —
И ты спасла меня, заступница святая:
Такъ благостынею божественныхъ щедротъ
Спасешь когда-нибудь отверженный народъ.
Теперь неси мой духъ скорбящій и унылый
Къ далёкимъ небесамъ моей отчизны милой,
Къ ея задумчивымъ пустынямъ и лугамь,

Къ зелёнымъ Нѣмана и Виліи брегамъ, Съ ихъ Бѣловѣжскою непроходимой иущей, Благоуханною, роскошною, цвѣтущей, Къ полямъ, исполиейнымъ певѣдомыхъ красотъ, Гдѣ жито всякое въ обиліи растётъ, Пшеница-золото, серебряная греча, Медвяный запахъ свой несущая далеча; А тамъ — густой ячмень, и просо, и овёсъ; И гдѣ, па рубежахъ, межь ветелъ и берёзъ, Увидишь тихую, задумчивую грушу:...
Туда песи мою тоскующую душу!

Среди такихъ луговъ, въ затишьѣ, надъ прудомъ, Во дни минувміе, стоялъ шляхетскій домъ, Весь чисто выбѣленъ; свѣтились ярко доски; Вокругъ него росли кудрявия берёзки, А къ пруду низомъ шла аллея тополѐй, Поза̀ди — борозды раснаханныхъ полей, Густыя залежи и наръ изъ черпозёму, Съ гумномъ, которое подходить близко къ дому. Гдѣ жолтыя скирды, поставленныя въ рядъ, Шатрамъ подобныя, безмольно говорятъ, Что царствуетъ въ дому порядокъ и довольство, И ждётъ пріѣзжаго привѣтъ и хлѣбосольство: Приземистая дверь ему не заперта И настежъ широко раскрыты ворота.

Воть къ домику тому подъбхаль кто-то въ бричкв; Лошадки бодрыя, хотя и невелички, Вбъжали въ ворота исправною рысцой; Изъ брички выпрыгнуль проворно молодой Папычъ, не кличетъ слугъ, а прямо — въ двери дома, Какъ-будто всё ему давнымъ-давно знакомо; Не затрудняяся, по комнатамъ бѣжитъ. Всё то же вкругъ него, всё тотъ же самый видъ: Не измѣнилися ни мебель, ни обои, Лишь только сдёлались иоменте покон, Чёмь были въ старину, для отроческихъ лёть. Въ гостиной, на стѣнѣ, висѣдъ еще портретъ, Изображающій Тадеуша Костюшку, Въ чамаркъ и плащъ; ногою ставъ на пушку И очи вверхъ поднявъ, клянётся небесамъ Спасти отечество, иль пасть геройски самъ. А далье - Корсакъ и съ пимъ Ясинскій рядомъ Пружины польскія окидывають взглядомь; Кипить горячій бой, валятся москали, А Прага занялась ужь пламенемъ вдали... А воть, въ одномъ углу, на-ліво, за Костюшкой, Куранты старые, какъ водится, съ кукушкой; Шкапъ длинный подпираль подъ самый потолокъ Прівзжій увидаль протянутый шнурокь —

Давай его тащить — и, сѣвши на печурку, Прослушалъ старую Домбровскаго мазурку.

Гость бросился потомъ осматривать нокой, Гдф, восемь лфть назадь, онъ жиль еще дитёй. Всё измѣнилось тамъ: стояли фортепьяны, Кушетки, канапе, широкіе диваны; Въ углу, на столикъ, лежали кучи нотъ И книжки. Кто же здёсь, подумаль онь, живёть? Мой дядя... развѣ онъ обзавелся женою? А тётка въ Петербургъ увхала весною... На мебель и на всё еще взглянуль онъ разъ, Въ соображенія и въ думы погрузясь... Приблизился къ окну: садъ маленькій въ порядкь: Цвътами пестрыми покрыты были грядки И видно, кто-то ихъ лелбетъ всякій день. Кругомъ окинутъ былъ заботливо плетень И рядомъ съ нимъ вилась красивая аллея... Но гдф жь садовница, таинственная фея, Невѣдомо отколь спорхнувшая сюда? Напрасно юноша искаль ея следа: Не видно никого, лишь только за калиткой Дрожали лопухи, задёты ножкой прыткой.

Прівзжій, опершись плечёмь о верею, Стояль и воздуха прохладную струю, Съблагоуханьемъ травъ, винвалъ шпрокой грудью, Дивясь такому сну фольварка и безлюдью. Никто къ нему нейдеть. Прівзжій вновь къ окну И садикъ маленькій въ длину и ширину Еще-разъ объжалъ пытливыми глазами, Потомъ взглянулъ въ кусты—и что же? за кустами Увидель девушку, всю ясную какъ день: Върна обычаю литовскихъ деревень, Подъ-вечеръ, въ чёмъ была, въсвой садъ она сбъжала, Вскочила на плетень, не думая нимало, Что сзади кто-нибудь её примфтить могь; Забыла на плеча набросить хоть платокъ; Вкругь шейки бѣлая сорочка отдувалась И грудь высокая оттуда выбивалась, А кудри, отданы вътрамъ на произволъ, Свътлълись по краямъ, какъ нъкій ореолъ — Но не видать лица. Она смотрела въ поле, Какь-будто бы кого ждала къ себъ оттоль, Узрѣла — и стрѣлой съ плетня спустилась вмигь, Какъ серна легкая прыгнула чрезъ цвътникъ И, словно позабывъ, что сбоку есть дорожка, Поруд на завалинку, съ завалинки - въ окошко. Всё это видель гость; стоить ни мёртвь, пи живь, Диханье бурпое невольно притаивъ, Не смёл тронуться, мигнуть не смёл глазомъ —

Вдругъ «ахъ!» и вспыхнули какъ иламень оба разомъ. Такъ облачный туманъ зардъется порой, Лишь повстръчается съ румяною зарей. Смущенный страшно гость словъ ищетъ извиниться, Едва, едва съумълъ пеловко поклониться, Приподнялъ голову, глядитъ: ея ужь нътъ! Какъ-видно, скрылася въ сосъдній кабинетъ И тамъ задвижкою проворно затворилась. Онъ всё стоялъ, смотрълъ, а сердце билось, билось.

Въ то время разнеслась ужь по фольварку въсть, Межь дворни и людей, что въ домъ кто-то есть: Вмигъ кони панскіе привязаны къ колодъ И заданъ имъ овёсъ. Хозяинъ новой модъ Не следоваль: коней чужихь не отсылаль Кормиться у жидовь, а дома кормъ держаль. Хотя и не сифшать заботливые слуги Усердно предложить прівзжему услуги — Не думай, что они балованный народъ; Нътъ, такъ заведено: покамъстъ не придётъ Панъ-войскій 🔊 изъ своей особенной свътлицы-Далёкій родственникъ хозяина, Соплицы, И другь, который всёмь завёдываль въ дому -Дотоль не начинать занятій никому. Панъ-войскій шоль уже тихонько на фольваровъ, Отчасти — заглянуть на стрянанье кухарокъ, А главное - смёнить свой ткацкій пудермань, Надъть проворнъе кунтушъ, или жупанъ — Встрфчать пріфзжаго получше нужно платье — Вдругъ гостя увидалъ - и бросился въ объятья.

«Тадеушъ!» И затѣмъ посыпались слова, Хотя и громкія, но внятныя едва. Неуловимыя, отрывочныя фразы, Вопросы быстрые и бѣглые разсказы, А послѣ — повыя объятія опять. «Тадеушъ!» (Такъ отецъ велѣлъ его назвать, Затѣмъ, что родился во времена Костюшки, Когда гремѣвшія литвиновъ нашихъ пушки Напоминали всѣмъ народнаго вождя) «Тадеушъ! мы съ тобой немпого погодя», Такъ войскій продолжалъ, «пойдемъ судъѣ на встрѣчу:

Онъ вышель поглядёль, какъ убпрають гречу, И гости вмёстё съ нимъ. Народу много тутъ. Нагрянули толной. Наряженъ, видишь, судъ: На мёстё разобрать, какъ слёдуеть, границы:

int of aprobabasion only y sprage . Combings.

<sup>(10\*)</sup> Войскій— во время всеобщаго возстанія опекупъ шляхетских жонъ п дътей.

Есть стародавній споръ у графа и Соплицы Объ замкъ. Этотъ споръ поросъ уже травой, Какъ замокъ. Здёсь теперь асессоръ \*), становой И подкоморій \*\*) самъ, съ женой и дочерями; Паненки въ лъсъ пошли на ужинъ за грибами; А панство-молодежь охотится съ ружьёмъ. Пойдемъ же.» И они отправились вдвоёмъ. Дорогой не могли они наговориться. А солнце въ западу ужь начало клониться, Горя, какъ пахаря румяное лицо, Когда, придя съ работъ, онъ ступитъ на крыльцо, Садится ужинать — и послѣ спить до свѣту; А тамъ вставай опять - и угомону нѣту. Сверкавшій зеленью на горизонтъ боръ, Покуда падали лучи ему въ упоръ, Сталъ видимо темнъть, подобясь спней тучъ; Вокругь, съ болоть и ръкъ, подиялся паръ летучій; Ужь солнце скрылося; лишь только сквозь вершинъ Порой проръжется горящій лучь одинь, Какъ пламя отъ свъчи сквозь оконныя щели. Погасло. Въ полѣ мракъ. Телеги заскрипѣли: Везутъ хозяину въ амбаръ и на гумно Овсяные снопы, гречиху и ишено.

Летять пернатыя на гнѣзда, подъ повѣти ...
Идёть домой судья; съ кормилицею дѣти
Бѣгуть напереди; потомъ хозяннъ самъ
Съ подкомориною и, обокъ прочихъ дамъ,
Солидно шествуетъ вельможный подкоморій.
Позади—молодежь. Кто въ шлянѣ несъ цыкорій,
Кто — бѣлые грибы; что въ полѣ ни нашли,
На ужинъ годнаго, въ рукахъ съ собой несли,
Заботясь старшему отдать почётъ дорогой:
Судья во всёмъ любилъ обычай дѣдовъ строгой,
Увѣренъ, что пока обычай этотъ живъ —
И домы держатся и весь народъ счастливъ;
А если старина уступитъ новымъ модамъ —
Прощай тогда Литва со всѣмъ своимъ народомъ.

Свиданье первое Тадеуна съ судьёй Недолго длилося: судья отёръ полой Горячую слезу, окинулъ гостя взглядомъ, Потомъ поцаловалъ — и путь держали рядомъ. Какъ гостю, былъ ему особенный почотъ: Что вмѣстѣ съ дамами дошолъ онъ до воротъ.

\*) Асессоръ — начальникъ земской полиціи, родъ нашего исправника.

Вслёдь за хозяйская проглядывала воля:
Взвиваясь, щелкаеть пастушій звонкій кнуть И овцы, пыль поднявь, гурьбой въ село б'туть; За ними тучныя тирольскія коровы, Звонками брякая, влекутся изъ дубровы; Тамь кони, ржа, летять со скошенныхъ луговъ; Влеяніе овець, весёлый звонъ роговь И топоть лошадей слимся въ гуль единый. Тадеушь сельскою, забытой имъ, картиной Не налюбуется и смотрить, какъ стада Спѣшать, гдѣ изъ бады студеная вода Въ колоды длинныя блестящимъ токомъ льётся И машеть колезо большое у колодца.

Судья, хоть и усталь, а всё-таки соблюль Обычай: въ закрома къ скотинъ заглянуль. А войскій между-тьмъ въ съняхъсъ Брехальскимъ вознымъ

Соображеніямъ предалиля серьознымъ: Въ отсутствін судьи Брехальскій, подъ шумокъ, Всю мебель изъ дому, какую только могъ, Вельль перенести прислугь въ замовъ древній, Который ветхою руиной подъ деревней Стояль насупившись. «Къ чему переносить?» Хотель-было судья у войскаго спросить, Но войскій ускользаль и не даваль отвѣта Определеннаго, зачемъ тревогу эту Онъ поднялъ. Наконецъ, собравшися пошли Гурьбой къ развалинамъ, чернъющимъ вдали, Чтобъ тамъ отъуживать. Лишь тутъ хозяивъ строгой Лознадся кое-какъ отъ войскаго дорогой, Что въ доме места неть: такая теснота — Не поворотишься; развалина же та Глядить развалиной лишь издали, снаружи, А близко никакихъ хоромъ она не хуже, Хотя и треснула внутри одна стѣна. За-то уже просторъ, раздолье, ширина; Къ тому жь и погреба, наследственныя вины... Но были, сверхъ того, особыя причины.

Шаговъ на тысячу отъ дома, на холмѣ, Какъ привидѣніе возникшее во тьмѣ, Торчало зданіе — жестокая насмѣшка Надъ славой прошлыхъ лѣтъ. Хозяниъ, графъ Горешка,

Погибъ въ часы лихихъ усобиць и войны; Имѣнія его тотчась же розданы Наслѣдникамъ, не-то въ секвестръ казною взяты, Лишь замка никому ненужныя палаты Одни осталися пока еще ничьи,

<sup>\*\*)</sup> Подкоморій — старшій чинъ въ повътъ, родъ нашего предводителя дворянства. Одно время подкоморіямъ было предоставлено разбирать тяжбы помъщиковъ о границахъ.

Сидя на рубежахъ Горешки и судън, И древней суетой своею пе смущали Покамъстъ пикого: наслъдники смъкали, Что реставрація поглотитъ много суммъ, Которыя, подчась, важнъй, чъмъ славы шумъ.

ВдругъприбылъродственникъГорешки отдаленный, Графъ, странникъ и поэтъ. Объ хавъ полвселенной, Онъ думаль у себя въ помѣстьяхъ отдохнуть, На счоты своего прикащика взглянуть, Немного освёжить свой духъ въ глуши пустынной И, сразу поражонъ развалиной старинной, На замовъ предъявиль права свои - тогда жь Принала и судь такая точна блажь: Затьяли процессь въ судь, потомъ въ налать, Потомъ онять въ судъ и, наконець, въ сенатъ. Три года дёло то разсматриваль сенать, Покуда, послё ссоръ и всякихъ новыхъ тратъ, Процессь не повернуль дорогою обычной На разбирательство управы пограничной. Всё это въдая, знатокъ статей и правъ, Брехальскій находиль, что замокь тоть занявь, Опи практически и дѣльно поступили: Заль быль какь рефектарь; въ боку покон были Для канцеляріи. У оконъ и дверей Кудрявые рога и головы зв рей Напоминали всёмъ про дедовскій обычай Чертоги украшать охотинчьей добычей; И даже надписи виднелися везде, Гласившія о томъ, когда, и кімъ, и гді Убить такой-то звфрь; и явственно дотолф Сіяль Горешки гербь: коза въ зелёномъ ноль.

При факслахь вошли и стали по мёстамь; Для подкоморія — по званью и лётамь — Вверху почётный стуль; хозяннъ посрединё. Ксёндзъ-квестарь прочиталь молитву по-латыни. Туть, водки выпивши, усёлись наконець, И живо стали ёсть литовскій холодець. Тадеушъ хоть и быль лётами всёхъ моложе, Однако помёщёнь въ углу почётномъ тоже, Какъ вновь прибывшій гость. Межь дядей и межь

Остался лишь одинъ приборъ незанятымъ И ждалъ, казалося, прибытія кого-то. Судья поглядывалъ съ тревогой и заботой То на дверь, то на стулъ; и гость смотрѣлъ туда И, коть была его сосѣдка молода, Дочь подкоморія, и короша собою, Но непонятною какою-то судьбою Ни слова съ нею онъ не выропилъ изъ устъ

И всё посматриваль туда, гдф стуль быль пусть. Черты прелестныя въ умѣ его сновали И видимо ему покоя не давали. Такъ на болотъ въ дождь играютъ пузыри, Колебля лопухи, тростпикъ и купыри, Вдругь лилія озёрь ихъ сѣти пробиваеть И наверхъ царственно и пышно выилываетъ. Ужь третье кушанье на столь принесено. Туть кь старшей дочери придвинувши вино, А младшей огурцы подавши и цикорій, Замѣтиль съ тайною досадой подкоморій: «Впервые довелось мей нынче, старику, Для дамъ прислуживать; ин разу на въку Я не видалъ еще... но времена не схожи; Что дёлать, ежели никто изъ молодёжи Не догадается!» Тогда рвапулись вдругь Со всёхъ концовъ стола десятки дюжихъ рукъ. Судья — Тадеуша, сидъвшаго съ нимъ рядомъ, Сердитымъ съ головы до ногь окинувъвзглядомъ-Сказаль: «Мы, старики, заботимся о томъ, Чтобъ восинтать ребять и ихъ въ столицы шлёмъ; Не спорю: молодежь учонъе оттуда Къ намъ возвращается, но только вотъ что худо: Науку-знать людей, приличья, формы, свътъ-На это канедры теперь, какъ видно, нфтъ. Въ дни наши молодёжь незнатная, бывало, Въ домахъ зажиточныхъ магнатовъ проживала; Я самъ вотъ у его у милости въ дому, У подкоморія воспитань» — туть къ нему Припаль почтительно и обняль за колвии — «И не престану въкъ ко Господу моленій За всё его добро и ласки возносить, Хотя бы могь еще и болье просить: Иной, черезъ него, по службѣ удостоенъ... Но я пе жалуюсь; доволень и покоень, Что дедовскіе всё порядки соблюдать Съизмала научёнъ. Да, не мѣшаетъ знать: Учтивость истинио великая наука И не сейчась даётся намь. Не штука Расшаркнуться ногой, пристукнуть каблукомъ, Проворно въ воздухѣ вертнуть своимъ носкомъ, Не-то заговорить съ пріятелемъ развязно; Нѣтъ! штука поступать со всякимъ сообразно Его значенію, сословію, лѣтамъ. На-что отець съдътьми, съженою мужь-и тамъ Свои оттёнки ёсть, особый сорть приличій. Таковъ, по крайности, прадедовскій обычай. А разговорь о чёмь? Дёянья прошлихь лёть; Но задевають туть нередко и поветь, Чтобъ показать инымъ, что знаютъ повсемъстно Проказы ихъ; что всё про нихъ давно извѣстно.

Такъ искони у насъ въ обычат велось И бытъ тъмъ кръпокъ былъ; теперь всё лтзетъ врозь; Случается, что нанъ приходитъ въ гости къ нану, Какъ деньги къ древнему въ карманъ Веснасіану, Который не любилъ распросовъ, говорятъ, Откуда, что и какъ, а былъ даянью радъ,»

Сказавши то судья и крякнувъ напоследокъ, Обвёль глазами всёхь сосёдей и сосёдокь, Затемь, что хоть всегда искусно речь держаль, Но, темь не мене, но оныту онь зналь, Что нынче молодёжь куда нетеривлива П какъ бы кто ни вёль своей беседы живо, Чуть призатянется — ужь и начнуть зъвать — И надобно её пе кончивъ перервать. Теперь всв слушали въ молчаніи глубокомъ. На нодкоморія ораторъ вскинуль окомъ: Тотъ одобрительно отвѣтилъ головой. Тогда, наполнивши бокаль его и свой, Ораторъ продолжалъ: «Да, подлинно, учтивость Наука важная, и та въ ней особливость, Что темъ кто боле ту науку познаёть, Вникаетъ въ правила, которыя народъ Отъ дедовъ сохранилъ и чтитъ еще дотоле --Тотъ въсу въ обществъ пріобрътаеть боль. Такъ, если собственный узнать ты хочешь въсъ, Вели, чтобъ кто-нибудь въ другую чашу влѣзъ. За этимъ уважать я вамъ рекомендую Учтивость. Если жь кто сосёдку молодую За транезой своимъ вниманьемъ обойдёть И не услужить ей, я думаю, что тоть...» При сёмъ илемянника онъ смфрилъ грознымъ окомъ, Готовясь выступить съ крутымъ ему урокомъ. Тадеушъ поблёднёль, но подкоморій вдругь, Всю залу взорами окинувши вокругъ, Легонько пальцами удариль въ табакерку И молвилъ: «Такъ-то-такъ, но если на новърку Начнёмъ всё взвъшпвать и всё соображать: Нельзя намъ молодёжь свою не уважать. На намяти моей гораздо хуже было, Когда заморскаго народу навалило Сюда, хоть прудъ пруди: намъ изъ чужой земли Обычаевъ они и моды навезли, А наши юноши сейчась, по ихъ примфру, Забывь отечество, родной языкь и вфру, Въ наставникахъ своихъ не чая и души, Надолго бросили чамарки, кунтуши, Лавай по ихнему кафтаны шить кургузы --И стали всв на видъ какъ истые французы, Ну такъ, что иногда нельзя и разобрать. Коли кого Госнодь захочетъ нокарать,

Разсудокъ онъ затьмитъ у тѣхъ: объ эту нору Не думали давать и старшіе отпору Той басурманщинѣ; новсюду былъ разладъ, Повсюду — будто бы на сырной маскарадъ, Покуда не иришла совсѣмъ иная доля: Во слѣдъ за сырною, великій постъ — неволя!»

«Лѣтъ пятьдесятъ тому, въ новѣтъ Ошмянскій къ памъ,

Я помню, зайзжать любиль по временамь Подчашичь, первый, кто у нась кафтань французскій

Надель; гонялись всё за этой трясогузкой, И даже лицамъ темъ завидоваль весь светь, У чынкъ воротъ стоялъ его кабріолеть. А кучеръ у него въ чулкахъ ходиль; ботинки Носиль онь съ пряжками, а ноги какъ тычинки. На козлахъ, рядомъ съ нимъ, сиделъ косматый песъ, Котораго съ собой изъ-за моря привёзъ Подчашичъ. А народъ, увидя ту карету, Твердиль, что вздиль въней немецкий чорть но свету, И всякій осфинть сифшиль себя крестомь. Какъ одъвался самъ Подчашичъ, я о томъ, Во всъхъ подробностяхъ описывать не стану, Скажу лишь, что нохожь онь быль на обезьяну. Отъ подражанія ему предостеречь Могли бы старшіе, но сдерживали рѣчь, Чтобъ шуму не поднять, чтобъ судын наши строги Не вздумали кричать, что не даёмъ дороги Мы просвъщению. Подчашичь говориль, Что за моремъ народъ вопросовъ тьму решиль, Что всв между собой равны тамъ люди стали; Хоть мы о томъ давно въ писаніи читали И проновъдують въ костёлахъ всякій день Ксендзы; но ежели французскій бюллетень Не подтвердиль: законь не можеть быть закономь! Подчашичы прі взжаль въто время кънамъ барономъ, Затемь-что за моремь быль вы моде титуль тоть. Когда же титулы во Франціи народъ И привиллегіи магнатовъ уничтожиль — Сталь демократомъ онъ; а еслибъ дольше ножиль, Богъ знаетъ прозвище какое бъ изобрѣлъ. Вѣкъ этихъ обезьянствъ, но счастію, прошолъ И нынче иопрекнуть нельзя намъ молодёжи, Что вздить за море она - менять одёжи, Иль, Госноди прости, коверкать свой языкъ. Призваніе своё французь тенерь постигь: Ихъ кесарь, Бонапартъ, толкуетъ не о модахъ, А объ оружін, о царствахъ, о народахъ; По манію его, сбираются полки — И славиы по свёту вновь стали поляки.

Но... время тянется, гостей мы ждёмъ напрасно И ко Всевышнему взываемъ ежечасно: Москаль, но прежнему, бёльмо намъ на глазу. А что», вполголоса сосъду онъ ксендзу Сказаль, «не слышно ли тамь, отче, о французъ Чего-нибудь у васъ? о нашемъ съ нимъ союзѣ? И можно ль ждать конца желаннаго тому?» - «Не слышно ничего», на это ксёндзъ ему: «Да и зачёмъ теперь такіе разговоры?» Сказаль и опустиль свои въ тарелку взоры, Потомъ приподнялъ ихъ и быстро поглядёлъ Въ ту сторону стола, где межь гостей сиделъ Армейскій канитань, Ивань Никитичь Рыковь, Неотличавшійся познаніемъ языковъ, Хоть онъ Богь знаеть гдф съ полкомъ перебываль; По польски всё жь таки кой-какъ мароковалъ И, услыхавши вдругъ намёкъ о Бонапартъ, Сказаль: «Эй, вы, паны! Что вы въ такомъ азарть? Ксёндзъ-пробощъ бернардинъ, вельможный панъ судья

И подкоморій нанъ! По польски знаю я! Вамъ о французахъ всё! Денеши изъ Варшавы! Отчизна! Знаю я: вамъ хочется расправы Съ Москвой! Я не шиюнъ, а знаю всё какъ есть. Покамъсть можемъ мы по братски пить и ъсть. Бывало чуть у насъ съ французомъ мировая: Веф обнимаются другь съ другомъ, понивая Шампанское ... трубять: опять ура въ штыки! У насъ пословицу сложили старики: Коль любишь, такъ пбьёшь. Но будетъ драка снова, Ей Богу! Вотъ вчера я быль у Жигунова, Майора: говорить, объявлень вишь походь; Но безъ Суворова пожалуй насъ побъётъ Проклятый Бонапартъ. Нашъ батюшка Суворовъ Быль оборотень: разъ, безъ дальнихъ разговоровъ, Оборотился онъ въ борзого кобеля И за французомъ ну чесать черезъ поля, А Бонапартъ (п онъ былъ оборотень тоже) Прикинулся лисой — п... что туть было, Боже!»

Въ ту пору скрппнула приземистая дверь:
Особа новая глазамъ гостей теперь
Предстала; рядышкомъ съ Тадеушемъ на стулѣ
Садится; на неё всѣ гости вразъ взглянули:
Была она собой пригожа, молода;
Цвѣтистымъ вѣеромъ махалась пногда,
Хоть вовсе не было въ покояхъ замка жарко.
Всё, сверху до низу, на ней смотрѣло ярко;
Весьма короткіе у платья рукава;
Повсюду ленточки, фестоны, кружева,
Хитро сплетённыя гирлянды и букеты

И, наконець, брильянть въ хвость косы-кометы Сіяль звіздой. Была какь-будто убрана На баль. Когда жь за столь садилася она, Легонько на плечо соседа оперлася, Учтиво передъ нимъ одпако извиняся, Но ровно ничего не тла; втеръ свой Крутила; брилліянть подчась надъ головой Рукою нухлою и бёлой поправляла, Да взорами въ мужчинъ убійственно стрѣляла. Такъ на минуту быль перерванъ разговоръ. Межь-темь, въ другомъ конце завязывался споръ, Сперва умфренный, чемъ доле темъ задорней, О томъ, чей борзый пёсь быль лучше и проворный. Шли въ очередь Тузы, Салтаны, Соколы. Асессоръ выставляль достоинство Стрелы, Пса редкой нрыткости, и красоты, и жара; А становой стояль за славу Янычара, Дотоль будто бы невиданнаго иса — И толковаль о нёмь навёрно полчаса.

Не принимая въ томъ участья въ разговорѣ, Въ другомъ концѣ стола судья и подкоморій О политическихъ дѣлахъ трактатъ вели И вмѣстѣ — о судьбахъ родной своей земли.

Тадеушъ между-тёмъ въ раздумьй быль глубокомъ, На гостью новую ноглядывая бокомъ, А сердце билося сильне и сильней ... И такъ, онъ угадалъ: тотъ стулъ— онъ былъ для ней! Для той, кого въ саду онъ видель на разсвете, Но та какъ бы въ иномъ ему мелькнула свътъ И ростомъ, кажется, поменье была; А можеть, видь иной одежда ей дала; Одежда многое въ глазахъ у насъ мѣпяетъ: Чего недостаётъ — одежда пополняетъ. Какъ-будто бы другой у этой цвётъ волосъ... Лица и глазъ у той ему не довелось Увидъть по утру, но горя въ этомъ мало: Воображение ему нарпсовало Мгновенно: ясный взоръ, румяныя уста, Ланиты свёжія, всё, словомъ, до чиста, Что нужно юности, чтобъ сномъ любви забыться, Чтобъ сердце начало живей и шибче биться, А тамъ — брюнетка ли, блондинка ли она, Дитя ль воздушное, иль нъсколько полна — Влюблённый въ метрику заглядывать не будеть И сердцемъ обо всёмъ по своему разсудить.

Хотя Тадеушу ужь было двадцать лётъ И въ Вильнё видёль онъ немного жизнь и свёть, Но — отдань строгому ксендзу на восинтанье —

Умель хранить отцовь онь строгія преданья: Вдали отъ всякихъ бурь, какъ свёжій тополь, взросъ И душу чистую на родину привёзъ Въ могучемъ тёлё онъ, теперь лишь замышляя Отведать кой чего среди родного края. Вкусить досель еще невъдомыхъ плодовъ. Онъ быль собой пригожь, и крепокь и здоровь, Имель въ родню, въ Соплицъ, военныя ухватки, Еще дитей играль съ ребятами въ лошадки, А въ школе по ружью и сабле тосковаль И надъ грамматикой отчаянно зевалъ. Науки не дались ему: онъ зналъ заранъ, Что быть ему въбояхъ, служить въвоенномъ станъ, Учись, иль не учись — одинъ тебъ конецъ! Что такъ ужь завъщаль покойный пань-отець. Вдругъ получаеть онъ отъ дяди разрѣшенье Оставить домъ ксепдза, отправиться въ пивнье, Начать хозяйничать, забывь пока войну, И потихохоньку высматривать жену; А что до всякихъ благъ: не будетъ онъ въ накладъ, Лишь жиль бы въ простотъ и не перечиль дядъ.

Сосёдка это всё съумёла вмигъ смёкнуть; Взглянула на плеча Тадеуша, на грудь, Во всёмъ замётила и силу, и здоровье: Что—кровь быль съ молокомъ, какъ говоритъ присловье.

Первоначальное смущеніе прошло; Свободное отъ думъ, высокое чело Однимъ младенческимъ спокойствіемъ сіяло: Сосѣдку созерцалъ ужь не боясь нимало, О томъ же, кто она, вопросъ давно рѣша — И счастіемъ была полна его душа.

Сосёдка первая нарушила молчанье: Желая выказать учоность и познанья, Спросила, много ли онъ книгъ съ собой привёзъ? И за вопросомъ тутъ послёдовалъ вопросъ, Какъ волны за волной, когда взыграетъ море; Всего коснулася въ кипучемъ разговорё: Новёйшихъ авторовъ, архитектуры, модъ, И рисованія, и музыки, и нотъ: Что книга сыпала словами, что газета. Тадеушъ онёмёлъ, всё выслушавши это, Какъ предъ инспекторомъ сробёвшій гимназисть, Къ тому жъ и вообще онъ былъ не такъ рёчисть.

Примътя то, она предмътъ перемънила: О деревенскомъ съ нимъ житъ заговорила, Чъмъ надо завестись, хозяиномъ чтобъ стать, Какъ время на селъ удобиъй коротать —

И шла часъ отъ часу бесъда ихъ живъе: Тадеушъ дёлался часъ отъ часу смёлёе, Ужь началь возражать... Перель конномь стола Она три шарика сосъду подала, На выборъ: указаль онъ тотъ, который съ краю Лежаль, шепнувши ей: «я этоть выбираю!» На то надулася сосъдка ихъ одна, Дочь подкоморія. Другая сторона Вела между собой иные разговоры: Въ ходъ были пущены охота, псы да своры: Асессоръ съ партіей своею спасоваль И становой теперь надъ нимъ торжествоваль. Покинувши мъста и всей гурьбою стоя, Два билось лагеря, какъ два лихихъ героя: Немпого впереди заядлый становой (Онъ быль звонкоголось и человъкъ живой: Когда разсказываль, особыя движенья Рукамъ для пущаго давалъ онъ выраженья) Всё красноръчіе теперь на свъть явиль. Два пальца выдвинувъ, а оба локтя втылъ Откинувъ и прижавъ, чтобы върпъй двъ своры Представить тёмъ. «Ату! пошли чрезъ косогоры Два пущенные пса, примътя русака, Точь въ точь какъ две стреды изъ одного лука. Не-то два выстрела вдругъ изъ одной двустволки. Ату его, ату!... Между псарями толки Тихонько начались: чья въ ту пору возьмёть? Русакъ, не дуренъ будь, къ опушкъ, на уходъ, И сразу отсадиль сажени на четыре — И ну давать круги размашистъй и шире. Мой Янычаръ къ нему! ату его, ату! Воть, кажется, насёль, повиснуль на хвосту, Того гляди возьмёть! да нёть, не туть то было: Изъ-подъ носу у исовъ добыча уходила; Они за нимъ — ату! Онъ вправо далъ козла; Туть налегла къ нему асессора Стрвла — Онъ влево, влево исы — и долго рядомъ пара Держалась: пи Стрела вперёдь оть Янычара, Ни онъ отъ ней! Неслись какъ бы одинъ, но вдругъ Мой выдался и цапъ!» Какъ выстрель этоть звукъ По залѣ раздался — дрогнули своды залы. Тадеушъ ръчь прерваль; вълиць румянецъ алый Зардёлся у пего: онъ что-то говориль Соседке передъ темъ, сменися и шутилъ, Ища подъ скатертью рукою шаловливой Сосъдкиной руки. Такъ вътерокъ игривый Порою пташекъ двухъ печаянно вспугиётъ, Иль, вътку отъ ствола откинувъ, колыхиётъ И долго въ воздухф дрожить, качаясь, вфтка: Такъ нѣсколько минутъ Тадеушъ и сосѣдка Сидели, смущены темъ звукомъ; но потомъ

Тадеушъ ободрясь сказаль: «все дёло въ томъ, Чей пёсь опередиль; не можеть быть туть спору, Особенно, когда псари спустили свору Единовременно, въ одинъ и тоть же мигъ.»

Асессоръ, слыша то, наморщиль гивный ликъ И на Тадеушъ остановился взглядомъ, Которой полонъ былъ и горечью, и ядомъ. Асессоръ менве въ движеніяхъ быль живъ, Чъмъ лютый врагь его, и менъе крикливъ; За-то на рауть, на сеймь, середь бала Боялись всв его: языкъ его, какъ жало, Язвиль и колкости умёль пускать острёй, Чёмь добавленія пныхъ календарей. Когла-то человъкъ съ значеньемъ и богатый, Провёль онъ молодость азартно, мотовато, На събздахъ, въ сеймикахъ, по ярмаркамъ кутилъ И всё отновское имъніе спустиль. Тенерь же поступиль на службу изъ разсчоту, Чтобъ въсъ какой-нибудь имъть; любиль охоту Для развлеченія, а частью потому, Что громкій звукъ роговъ напомпналь ему Потехи прежнихъ летъ, охотничьи забавы Съ огромной псарнею, весёлыя облавы И пиршества среди наслѣдственныхъ лѣсовъ. Отъ псарни той едва осталась пара псовъ, На утвшеніе ему — и смвть теперь позорить Главнъйшаго изъ нихъ! смъяться, дерзко спорить! И кто жь! молокососъ! столичный неучъ, гость!... Съ трудомъ скрывая гнфвъ, волнение и злость, Асессоръ выступилъ и, бакенбарды гладя, Сказаль Тадеушу: «Когда бы панскій дядя, Или хоть тётушка вмѣшались въ этотъ споръ: Они, живя въ селъ, видали больше своръ И замечанья ихъ, пожалуй, были бъ сильны; Но панъ, всего лишь день вернувшійся изъ Вильны, Едва ли можеть быть судьёю выбранъ здёсь!» Тадеушъ, услыхавъ тъ ръчи, вспыхнулъ весь, Привсталъ изъ-за стола — асессору бы горе! Но въ табакерку вдругь ударилъ подкоморій, Понюхаль и чихнуль — всв крикнули впвать! А онъ имъ после такъ: «летъ подъ сорокъ назадъ, Въ дни наши, братія, панове добродъи, Всв этп разныя охотничы затви, Вст споры шумные кончались межь дубравъ; Поэтому нашъ гость едва ли будетъ правъ, Теперь, за ужиномъ, вопросъ такой рѣшая. Но учреждается охота здёсь большая На завтра: завтра мы всё споры разрёшимъ; А нынь, съ вечера, панове, поспышимъ Приготовленьями какъ следуетъ заняться;

И графъ съ охотою своею, можетъ-статься, Пожалуетъ; и васъ мы просимъ, панъ-судья, И дамъ, и паненъ всѣхъ; на старость лѣтъ и я Попробую: гурьбой всѣ двинемся мы вмѣстѣ; Я, чай, и войскій нашъ не усидитъ на мѣстѣ!»

А войскій на другомъ сидёлъ концё стола И словно не слыхалъ, что объ охотё шла Бесёда ярая. Всё споры проклиная И въ пальцахъ табаку щепоть переминая, Онъ, наконецъ, его отчаянно нюхнулъ И громко посреди компаніи чихнулъ; Чиханье войскаго откликнулося эхомъ Подъ сводами; а онъ такъ началъ съ горькимъ смё-

хомъ: «Дивить меня, ей-ей, вашь спорь о парѣ псовь, Съ такою яростью и въ столько голосовъ! Что если бы въ гробахъ онъ мёртвыхъ растревожиль, Когда бы нашъ Рейтанъ опять межь нами ожилъ И споръ услышаль тоть: онь вынести бъ не могь, Вернулся бъ на погостъ п вновь въмогилу лёгь! Иль Неселовскій нашъ, охотникъ первый въ свёть, Какихъ ужь боль ньтъ и первый панъ въ повъть, Въ пмѣнін своёмъ до сихъ живущій поръ, И держущій псарей по пански цілый дворъ И сто возовъ сътей медвъжьихъ. Онъ ужь нынъ Не вздить полевать; отшельникомъ въ пустынв Сидитъ среди своихъ отеческихъ дубравъ, Бялопетровичу и то разъ отказавъ! И пусть сидять себъ ужь лучше бирюками, Чфиъ фодить этакимъ панамъ — за русаками! Въ дни наши: туръ, медвъдь, кабанъ, олень и лось — Вотъ настоящими зверями что звалось, Что любить чащу, глушь, да камыши, да топи; А звъря безъ когтей травили лишь холопи; Паны же нехотя вели о томъ и рѣчь. Ружьё, въ которое набита не картечь, А дробь, считалося на-вѣки осквернённымъ, И пану взять его - поступкомъ незаконнымъ И непростительнымъ. А, впрочемъ, и борзыхъ Держали для того: когда съ охотъ лёсныхъ Случалось но полямъ, по степи возвращаться, Чтобъ было чёмъ подчасъ ребятамъ забавляться И протравить шутя пного русака; А старшіе, смотря на нихъ издалека, Смёялись. Потому и мий прошу дозволить Остаться и меня на этоть разъ уволить Отъ полеванія въ степяхъ на русаковъ; Что дёлать: у меня обычай ужь таковъ! Гречеха я зовусь: еще отъ круля Леха На зайцевъ ни одинъ не полевалъ Гречеха!»

Всѣ въ смѣхъ ударились и, вставъ изъ-за стола, Изъ замка медленно компанія пошла. Сначала выступиль преважно подкоморій: Замѣтно по лицу, что въ добромъ былъ юморѣ; Идя, привѣтливо онъ кланялся гостямъ; Съ подкомориною хозяннъ шолъ, а тамъ Попарно прочіе. Асессоръ шолъ съ Крайчанкой, А становой, въ концѣ, съ Варварой Гречешанкой.

Тадеушъ забрался дремать на сѣновалъ. Въ воображеніи у юноши сновалъ Тоть вечерь. Болѣе всего звонило въ ухо Ему, какъ бы ичела проклятая, піль муха, Названье «тётушка». Хотѣлъ потолковать Объ этомъ съ вознымъ онъ—не могъ его поймать. Запропастился тожь куда-то съ нимъ и войскій. Тадеушъ помечталъ— и быстро сонъ геройскій, Сонъ крѣпкой юности спустился на него: Заснулъ какъ богатырь, не видя ничего.

Чрезъ полчаса вездѣ такая тишь настала, Какъбы въмонастырѣ: всё сномъ невинныхъспало, Какъ въ сёлахъ водится; лишь сторожъ въ доску билъ.

Ла въ комнатъ суды огонь еще свътилъ: Хозяннъ быль за всёхъ въ тревоге и заботе И съ вознымъ говорилъ о завтрашней охотъ: Хотфлось всё ему какъ-надо снарядить И соотвътственный порядокъ учредить. За этимъ, времени не тратя по пустому, Приказы отдаваль онь войтамь, эконому, Лфсинчимъ; наконецъ сказалъ, что хочетъ спать II возный должень быль его разоблачать: Сначала поясь сняль онь слуцкій, златолитый, Въ узоры пёстрые шелками весь расшитый, Съ кистями по концамъ, двуличневый: одна Была у пояса цвѣтная сторона, Другая чорная; носили то узорной Наружу стороной, то траурною, чорной, Во дни печальные; и такъ, какъ надо быть, Брехальскій поясь тоть умёль всегда сложить.

Окончивши во всёмъ порядкё раздёванье,
Онъ отпустиль судьё такое замёчанье:
«А что дурного туть, что ужинь въ замкё дань:
Убытку никому, за-то вельможный панъ
Изволить выпграть, пожалуй, этакъ дёло.
Другая сторона немного проглядёла
И ей, какъ кажется, совсёмъ и не въ домёкъ,
Что тоть, кто пригласить гостей на ужинъ могъ
Въ домъ,въ замокъ, иль куда, имъетъзначитъ право,

По силѣ тысячи второй статьи устава, На оныя мѣста; лишь стоитъ намъ присѣсть И написать о томъ; свидѣтели же есть...»

Хотёль было еще прибавить два онъ слова На заключеніе, но проку никакова Не вышло бъ изъ того: судья уже храпёль! Туть возный выбрался, въ сёняхъ къ огню присёль И вынуль книжечку: Вокандой Трибунальской Звалась она; её носиль съ собой Брехальскій Какъ бы молитвенникъ, Олтарикъ Золотой; Всё было для него въ немудрой книжкѣ той И съ нею никогда онъ ввёкъ не разставался, Съ ней спаль, и ёлъ, и иилъ, и въ дальній путь нускался.

Всѣ тяжбы, пски всѣ туда занесены, Что были нѣкогда въ повѣтѣ ведены, О коихъ позыви несилъ опъ лицамъ разнымъ. Иному книжка та казалась только празднымъ Перечисленіемъ фамилій, а ему Являла кучи дѣлъ и приключеній тьму. И такъ, присѣвъ, читалъ: Огипскій съ Высогирдомъ, Квилецкій съ Рымшею, князь Радзивилъ съ Выж-

Гедройцъ съ Мицкевичемъ, съ Почобутами Занъ, Бялопетровичи противъ доминиканъ, Юрага съ Купсцями; затѣмъ другія лица, А въ заключеніе: Горешка и Соилица. Читая строки тѣ, онъ живо вспоминалъ Процессы, нартін, высокій трибуналь, И самого себя предъ этимъ трибуналомъ, Въ жупанѣ, а не-то подчасъ въ кунтушѣ аломъ, При саблѣ — словомъ, какъ ходили въ тѣ года; Онъ громко восклицалъ: «вниманье, господа!..» Такъ разсуждаючи, заснулъ мало по малу Послѣдній на Литвѣ глашатый трибуналу.

Такія-то велись забавы и дёла Среди спокойнаго литовскаго села, Межь-тёмъ, какъ громъ побёдъ гремёлъ въ Европё цёлой

И дивный оный вождь, богъ брани, геній смёлый, Звёздою на челё безчисленныхъ полковъ Сіяль, съ златыми въ рядъ серебряныхъ орловъ Въ побёдопосную запрягши колесницу — И запосиль уже грозящую десинцу Надъ сёверомъ. Его хоругви, знамена Вёнчанны славою носили пмена: Маренго, Абукиръ, равиним Аустерлица, Ульмъ, Таборъ... Съ ужасомъ полночная столица Слёдила всё его движенья и шаги:

Единый мигъ еще — и встрътятся враги!
Въ Литвъ ужь начали кружить порою въсти
О близости войны. Вернувшись съ поля чести,
Толкался по селу подчасъ легіонеръ
Калъкой въ рубищъ, и если офицеръ
Московской арміи оттуда быль далёко —
Распространялся онъ соотчичамъ широко
О разныхъ чудесахъ. Какъ жались всъ къ нему!
И что спасителю внимали своему,
Неръдко жаркими слезами обливаясь!
Онъ братьямъ говорилъ, что, по свъту скитаясь,
Слыхалъ онъ, будто бы Домбровскій генералъ
Дружины воиновъ несчотныя сбиралъ
Въ Ломбардіи, затъмъ, чтобъ устремиться къ
Польшъ;

Что полчища его ростуть всё больше, больше И что Князевичь шлёть оттуда жь имъ поклонь; Что побъдителемъ вошолъ недавно онъ Въ столицу кесарей, къ ногамъ Наполеона Опровавлённыя повергнувши знамёна — Сто семьдесять знамёнь! Что, наконець, лихой Яблонскій кътропикамъштандартъзабросиль свой, Въ горючіе пески: знать, тамъ привольней сердцу, Гдъ сахаръ топится на солнцъ, рощи перцу Ростутъ, и надо всѣмъ — какъ яхонтъ небеса! По своему народъ всѣ эти чудеса Тихонько объясняль; разсказь изъ каты въ кату Бъжаль; всь върпли разскащику-солдату. А молодёжь, порой, услыма про войну, Бросала подъ шумокъ родимую страну, Вооружаяся дреколіемь, косами, И пробиралась вдаль дремучими лъсами, Туда, где строплись на Немане полки И ждали братію-литвиновъ поляки. Скрипъла по ночамъ литовская телега; Когда жь являлся брать: «да здравствуеть колега!» Кричали всё ему; привётствія неслись... Такъ въ Польшу изъ Литвы за Нѣманъ пробрались: Горецкій, Гедеминъ, Петровскій, Обуховичь, Рожицкій, Пацъ, Гедройцъ, Броховскій, Бернатовичь,

И мало ль ихъ еще, чьи вёчно имена, Какъ бы священныя, чтить будеть вся страна.

Порой прибывшаго къ литвинамъ издалече Видали квестаря: онъ вёлъ тихонько рѣчи О томъ, что про войну и про французовъ зналъ; Нерѣдко подъ полой показывалъ журналъ, Гдѣ были веѣ полки росписаны, какъ надо, Всѣ имена вождей, пазваніе отряда, Въ которомъ состоялъ иной легіонеръ;

Гдё отличился кто, солдать иль офицерь, Гдё паль; когда о томь въ семействё узнавали Покойнаго — сейчась же траурь надёвали, Бояся говорить — по комь онь, отчего. Такъ тихая печаль въ семьё, иль торжество На лицахь, можеть-бить, подчась съ иной при-

Красноръчивою служили всъмъ газетой. Подобнымъ квестаремъ былъ Робакъ бернардинъ. Нередко по ночамъ онъ спживалъ одинъ Съ судьёй, бесёдуя о чёмъ-то втихомолку; Порой до ивтуховъ другъ съ другомъ безъ умолку Секретный разговоръ запальчиво вели — И после всякій разь въ повете толки шли Межь шляхты и нановъ: какая-либо новость Кружила по дворамъ. Всегдашняя суровость Ксендза и самый видъ фигуры и лица, Гдф рфзко значились широкихъ два рубца, Какъ будто сабли следъ, иль, можетъ, рана пикой, Служили для иныхъ таинственной удикой. Что не всегда сидёль загадочный монахъ Въ тиши монастыря, въглухихъ своихъ ствнахъ, Смиренно бормоча обычныя молитвы, Напротивъ: видълъ свътъ а, можетъ, зналъ п битвы.

Случалося, когда народъ его словамъ Внималь почтительно и онъ въщаль: миръ вамъ! И послѣ шликсендзы и причетъ другъ за другомъ — Онъ делаль повороть какъ бы налево кругомъ, По приказанію вождя, середь дружинь. Не-то, на паперти моляся, бернардинъ Провозглашаль аминь такимь суровымь тономь, Какъ бы командовалъ въ то время эскадрономъ. Въ политикъ же быль гораздо онъ сильнъй, Чёмъ възнаны тропарей, каноновъ и Миней. Когда же объезжаль за квестою деревни, Подчасъ заглядываль въ убогія харчевип, Гдв письма отъ жидовъ секретно отбиралъ, Но при людяхъ чужихъ тёхъ писемъ не читаль; Имѣлъ таинственныхъ агептовъ по приходамъ, Бесёдоваль въкорчиахъ со шляхтой и съ народомъ; Твердиль, что кто-то кънимъ придёть беде помочь. Теперь же бернардинъ къ судъв явился въ ночь, Имѣя важныя, повидимому, вѣсти — А тотъ уже храпаль со всей деревней вмаста.

## пъснь ІІ.

Кто лётъ не помнитъ тёхъ, когда въ счастливой долё
Онъ юношею быль; ходиль отважно въ полё,

Закинувъ меткую виптовку на плечо. А бъщеная кровь кипъла горячо? Какъ птица воленъ былъ, среди дубравъ широкихъ Бродиль по всёмь путямь и въ небесахъ далёкихъ Заранъ, какъ пророкъ, онъ бури узнавалъ; Порой, какъ чародъй, къ землъ онъ принадалъ: Она, безмолвная для прочихъ, какъ могила, Тапиственную рѣчь съ нимъ тихо заводила. Воть, утренній віщунь, задергаль карастель, Вспорхнуль-и вновь упаль въ зеленую постель: Его не сыщешь тамъ; вонъ жаворонокъ вьётся, Звенитъ — и пъснь его далёко раздаётся. Порой, въ выси небесъ, нокажется орёль, Очами зоркими окидывая доль; Иль ястребъ, просвистввъ крыломъ подъ облаками, Повиснеть въ воздухѣ надъ тёмными лѣсами, И вдругъ на голубя, спорхнувшаго съ гивада, Онъ падаетъ съ высотъ небесныхъ, какъ звъзда.

О, милый сердцу край! Когда жь дозволять боги Узрѣть мнѣ отчихъ хатъ знакомые пороги? Удастся ли опять въ Литвѣ моей пожить И въ конницѣ исарей по прежнему служить, Не зная битвъ иныхъ, окромѣ лишь охоты, И вмѣсто всякихъ книгъ слѣдя бурмистра счоты?

Ты вновь приснился мий, полей монхъ просторъ: Вотъ солнце медленно выходитъ изъ-за горъ, И върощу, сквозь вътвей, бътутъ лучи денницы, Какъ ленты изъ косы души моей дівицы; Заглядывають въ садъ, на жолтое гумно И будять сонную красавицу давно: На тёмней муравъ лежить она; ланиты Пылають розами; уста полуоткрыты И грудь высокая вздымается слегка, И беложнежная откинута рука... Проснись! уже пора: чу, хлопнувши крылами, Ужь лебедь началь пъть надъ сопными водами Свой гимнъ торжественный, привътствие заръ, И гусь загоготаль съ гусыней на дворѣ; Какъ эхо, на прудв имъ утки отвечали; По кровлямъ воробын, скача, защебетали; На пастбища бътутъ весёлыя стада И звонкій рогь трубить въ долинахъ иногда.

Охотники давно проснулись въ Соилицовъ; Движенье, суета; все въ сборъ, наготовъ Въ отъъзжее летъть. Визжатъ и скачутъ исы, Полны особенной и жизпи, и красы, Быть-можетъ, одному охотнику понятной; На сворку просятся: то знакъ благопріятный.

Выходить пань-судья, компанію прося — И шумно двинулась за пимъ охота вся. Воть поле сфрое предъ ловчими открыто, Гдё только-что вечоръ жпецы убрали жито: Кочкарь и борозды бъгутъ, пестръя, въ даль, Туда, гдф синяя небесь видпа эмаль, Слегка дрожащая отъ утренняго пара. Высокія межи, подобіе бульвара, Повсюду поросли косматою травой: Пахучимъ донникомъ, репьями, лебедой, И всё, и весь ландшафть широкій, необъятный, Всё въеть свъжестью, охотнику пріятной — И бодро конь его, и пёсь его бѣжитъ... Вдругъ тихо раздалось протяжное: «лежить!» Которое съ седла выводить доезжачій, Поднявъ арапникъ вверхъ: все стихло — визгъ собачій

Н всей охотничьей аравы тонотня. Тадеушь удержаль ретиваго коия, Привсталь на стременахь и ждёть, что заяць вскочить,

Глядить вперёдь себя; но тщетно онь хлоночеть: Не видить ничего охотникь молодой, Лишь только борозда бёжить за бороздой И въ безкопечности теряется далёко. Чтобъ видёть русака, привычий нужно око; Тадеушь отъ полей давно уже отвыкъ, А заяцъ, съёжившись, за кочкою приникъ Какъ-разъ противъ него, прижался и таится, Почуялъ борзыхъ псовъ и выскочить боится. Но воть ужь у него аранникъ на хвосту; Русакъ вскочилъ, пошолъ — «ату его, ату!» Задорные ловцы всё разомъ закричали И мигомъ, имль поднявъ, въ клубахъ ея пропали.

Въ то время подъёзжаль къ охоте сбоку графъ Рысцой, какъ водится, на травлю опоздавъ. Ни разу отроду онъ не вставаль до свёту. Шотландскій мэкинтошь гороховаго цв ту Полами длинными съ зефирами пгралъ, Межь-тымь какъ всадинкь нашь охоту озираль. За пимъ — одътые по апглійски лакен, Которые звались въ дому его «жокеи». Вдругъ замокъ передъ пимъ изърощи возстаётъ. Графъ смотритъ и никакъ его не узпаётъ, Затемъ-что поутру поналъ туда впервые. Исчезли старыхъ степъ морщины вековыя, И нанесёпная стольтіями мгла, При утреппихъ лучахъ, съ гранитнаго чела Скатилась: улетёль куда-то мракъ всегдашій — И замокъ весь сіяль, съ его красивой башией.

Далёкой травли гуль, крикъ столькихъ голосовъ, По вътру донеслись къ нему изъ-за лъсовъ; Ихъ шумъ дремавшія развалины встревожилъ: Казалось, замокъ вновь, народомъ полонъ, ожилъ.

Картиной поражонь, графь лошадь осадиль, Затемь, что всякую нечаянность любиль, Оригинальныя, массивныя строенья, Съ печатью старины, преданій и забвенья, Напоминавшія далёкіе года. Графъ былъ большой чудакъ: видали пногда, Какъ онъ, забхавши охотиться въ дубраву, Внезапно покидаль охотничью араву И молча гдф-нибудь садился надъ ручьёмъ. Порою безъ толку бродилъ одинъ съ ружьёмъ: Дичь видить, а не бьёть: богь-въсть о чемъ забота. Твердили, что ему не достаётъ чего-то; Что не совсемъ его въ порядке голова; Но всякъ его любилъ и знала вся Литва, Что тихо онъ живёть, не судить и не рядить О ближнемъ; что его и прадедъ, и прапрадедъ Такими жь графами окончили свой въкъ; Что, напоследокъ, онъ хорошій человекъ: Хотя обременёнъ огромными долгами, Но къ бъднымъ милостивъ и ласковъ со слугами; Что гостю всякому во всякій чась онъ радъ И даже для жидовъ не гордъ и тароватъ.

Такъ точно и теперь съ охотой онъ простился, Повхаль въ сторону, предъ замкомъ очутился, На ствны посмотрвль, подумалъ — и тогда жь Досталь изъ-подъ свдла портфель и карандашъ И ну чертить ландшафтъ. Вдругъ видитъ: кто-то сбоку

Подкрался и стопть оттоль неподалёку, Весь въ созерцапін, спокоенъ, недвижимъ, Казалось, тёмъ же быль недугомъ одержимъ: Въ разрушенныхъ стёнахъ разглядываль каменья, Какъ-будто въ нихъ искаль предметъ для вдохно-

Замѣтивъ пришлеца и свой портфель убравъ, Тихонько на конѣ къ нему подъѣхалъ графъ, Вглядѣлся пристально, окликнувши три раза — И только тутъ узиалъ онъ ключника Герваза. То старый шляхтичъ былъ, давно какъ лунь сѣдой, Съ огромной лысиной, съ небритой бородой, Съ физіономіей угрюмой и суровой, Остатокъ жалостный отъ челяди дворовой Горешки; въ оны дни отчаяниый буянъ, Гуляка, балагуръ; когда жь вельможный панъ Горешка въ битвѣ палъ — Гервазъ перемѣнился:

Ходиль насупившись, не спориль, не бранился, Утихъ и присмирелъ — и вотъ ужь много летъ На сватьбахъ, на пирахъ простылъ его и слъдъ; Ни шутки отъ него не слышно, пи усмъшки Не видно на устахъ. Последняго Горешки Носиль ливрею онъ изъ сппяго сукна, Гдѣ были на бортахъ остатки галуна И шитый графскій гербъ — коза въ зелёномъ поль: Отъ этого козой зовуть его дотоль, Мопанкомъ пногда зовутъ и, наконецъ, Что лысина въ рубцахъ, зовуть его Рубецъ. На счоть его гербовъ... Но видно онъ гербами Своими пренебрёгь: весь вёкъ ходиль съ ключами И ключникомъ себя смиренно называлъ, Хоть замокъ съ давнихъ поръ въ развалинахъ стоялъ,

Безъ оконъ и дверей—въ томъ не было потери— Но ключникъ отыскать какія-то двѣ двери И възамкѣихъвоздвигъ на собственный свой счотъ. Съ-тѣхъ-поръ въ одпой изъ залъ спокойно опъ живётъ,

По комнатамъ пустымъ одинъ-себѣ гуляетъ И двери всякій день преважно отпираетъ — И этимъ сытъ. Чудакъ у графа жить бы могъ, Нашолся бъ для него и хлѣба тамъ кусокъ, Но ключникъ, безъ своихъ горешковскихъ развалинъ,

Безъ замка своего, быль болень и печалень.

Лишь-только вдалект онъ графа увидаль, Горешку кровнаго — проворно шапку снялъ И, низменный поклонъ отвёсивши глубоко, Вдругъ лысину открылъ, свътнвшую далёко, Браздами взрытую и вдоль и поперёгь, Потомъ приблизился, опять до панскихъ ногъ Припаль, какъ следуеть, и поклонился пизко, И робко началь такь: «Мопанку мой, паниско! Прости такую рёчь слугё ты своему! «Мопанку» говорилъ — да будетъ миръ ему! — Последній стольникъ нашъ, Горешка. Ясный пане, Мопанку! правду ли болтаютъ поселяне, Что бросиль ты процессь и старый замокъ свой Соплицамъ отдаёшь? Скажи: то слухъ пустой, Мопанку, или всё, что лають — справедливо?» А самъ поглядывалъ на замокъ боязливо.

— «По мив туть ничего особеннаго ивть», Сказаль небрежно графь: «процессу много лвть! Напрасно тратимся! и дорого, и скучно! Пора покончить спорь, простить великодушно Другь друга и задать на примпрены пирь!»

— «Покончить?» крикнуль тоть: «простить? съ Соплицей мирь?»

И это говоря, онъ страшно искривился
И собственнымь словамь не вёриль и дивился.
«О, нёть! ты шутишь, нань! нокончить, уступить!
Не вёрю ни за что! Во-вёкъ тому не быть!
Пустыя выдумки, напраслина, насмёшки!
Монанку! замокъ нашъ, наслёдіе Горешки,
Сонлицамъ уступить? Съ Сонлицей миръ? Ни-ни!
Пожалуй, слёзь съ коня, будь милостивъ, взгляни
На замокъ: ну, а тамъ пусть судитъ Богъ и время!»
И ключникъ придержалъ ему рукою стремя.

Вошли. «Вотъ здѣсь, въ сѣняхъ, старинные паны», Такъ началъ ключникъ рѣчь: «дворомъ окружены, Сидѣли на скамьяхъ, по транезѣ вечерней. Панъ стольникъ разрѣшалъ отсюда споры черни, Повѣтскихъ поселянъ; когда же въ духѣ былъ, Гостямъ исторіи разсказывать любилъ, Иль самъ выслушивалъ ихъ шутки и бесѣды. Порой на молодёжь носматривали дѣды — На пгры въ бары, въ мячъ; кто крѣпче и сильнѣй, Тотъ панскихъ объѣзжалъ здѣсь по двору коней.»

Прошли еще нокой. «А какъ о томъ разсудитъ Мой панъ», сказалъ Гервазъ: «и камней тутъ не будетъ,

Что винныхъ бочекъ здесь разбито въ оны дни: Рядами по стънамъ тутъ ставились они, На крепкихъ поясахъ изъ погреба добыты Честною шляхтою, на праздникъ знаменитый, Не-то на сельскій сеймь собравшейся сюда. На хорахъ музыка пграла пногда; Органы до утра весь замокъ оглашали; Когда жь заздравные виваты возглашали -Трубили трубы здёсь, какъ-будто въ судный день, И пъли пъвчие окрестныхъ деревень. Виваты рядомъ шли: сначала нили гости Здоровье короля, его крулевской мости, Потомъ за здравіе примаса, а потомъ Шоль тость уже за весь за королевскій домь; А тамъ за здравіе всей шляхты именитой, А тамъ ужь, наконецъ, всей Ръчи-Посполитой, Потомъ «Kochajmy się!» — тутъ свѣжихъ бочки три. Последній тостъ гремель до утренней зари; Межь-тымь, по стросому наказу воеводы, Гостямъ готовились и цуги и подводы.»

Прошли въ молчаніи еще покол два. По сводамъ, кое-гдѣ, вилась уже трава. Гервазъ не говорилъ, но, будто сномъ объятый,

Оглядываль кругомь знакомыя налаты, Насунивъ безъ того угрюмое чело, Казалось, выражаль молчаньемь: «все прошло!» Здёсь жалостно виваль, а тамъ махаль рукою. Потомъ они пришли къ обширному покою, Который прежде весь быль убрань вы зеркалахь, А нынѣ рамы лишь виднѣлись на стѣнахъ, Безъ стёколь; выбиты глядели все окошки; Насупротивъ въ травѣ протоптанной дорожки Нависло ветхое, убогое крыльцо. Ступивши на него, старикъ закрылъ лицо И долго простояль; когда же отняль руки — Въ очахъ, на всёмъ челѣ такъ много было муки, Что графъ, хоть и не зналъ покуда ничего, Глядель съ сочувствиемъ и грустью на него. Молчанье перервавъ, Гервазъ поднялъ десницу: «Нѣтъ», молвилъ, «никогда Горешковъ и Соилицу Нельзя соединить! Монанку, и въ тебъ Течётъ Горешки кровь: не уступай въ борьбъ! Ты стольнику родня по матери Ловчинѣ; Узнай же про него исторію ты нынѣ; Внимательно следи разсказъ мой до конца: Всё это было здёсь, у этого крыльца!

«Покойный стольникъ мой быль первый панъ въ повётё,

Богачь; имѣль онъ дочь всего одну на свѣтѣ, Красавицу, тогда шестнадцати годовъ. Отбою не было у насъ отъ жениховъ. Межь шляхты быль одинь, не изъ большого рода, Соплица, прозванный для шутки воевода: Весь округь у себя держаль на сторонъ, Про всё, что захотёль, приказываль роднё, И сотней ихъ шаровъ командоваль заранъ, Какъ-булто у него лежатъ они въ карманъ; Хоть самъ имълъ земли съ четыре полосы, Да саблю у боку, да длинные усы — И только. Стольникъ-панъ до этого пароду Быль ласковь, принималь почасту воеводу И въ замкъ угощалъ. Соплица мой (туда жь Зальзеть въ голову такая дрянь и блажь!) Монанку, выдумаль, какь-будто бы на ровив, Посватать-попытать на нашей стольниковив! Непрошенный сюда къ Горешкамъ зачастиль, Какъ дома у себя, у насъ и флъ, и пилъ: Токаю одного пошло не въсть что дюжинъ... Но вдругъ ему гарбузъ мы нодали на ужинъ. А панна видно то жь, немного, знать, того... Однако никому объ этомь ничего.

«Довольно лътъ тому: дъла времёнъ Костюшки!

Панъшляхту собиралъ; сходились другъ ко дружкъ, | Конфедерацію почуявши вдали; Вдругъ, въ ночь, нагрянули на замокъ москали; Изъ пушки выпалить едва осталось время, Всъ двери запереть и хворосту беремя Позади навалить; а въ замев - я, да панъ, Да двое поварять; кухмистерь, хоть и пьянь, А тоже взяль ружьё; стволы во всё окошки... Глядимъ, а москали, карабкаясь, какъ кошки, Ужь лёзуть на заборь; мы залиь имь прямо вь лобь: Кто на илетив повисъ, кто сверху на земь хлопъ -Разсвялись - и туть пошоль огонь батальный, Гремя безъ устали, какъ въ битвъ генеральной. Пятнадцать на полу лежало ружей туть: Пали изъ одного, другое подають; Ксёндзь-пробощь заряжаль и стольничиха-пани: Всё было мастерски обдумано зарань. Градъ пуль изъ-за плетня пустили москали И, нечего сказать, порядкомь насъ дошли; Проклятый супостать быль вчетверо сильные, Но, видно, сверху мы удачивй и ввриве Накаливать могли: врагь трижды напираль, Но кто-нибудь всегда вверхъ ноги задиралъ И по лугу кашкеть его катился чорный. До самаго утра киивль здёсь бой упорный. Всего-то пять стрълковъ, а задали мы жаръ! Подъ утро москали бъжали за амбаръ И тамъ столпились всъ: пришло имъ больно худо. Панъ вышелъ на крыльцо и ну налить оттуда: Чуть голову какой высовываль холопъ --Панъ-стольникъ за ружьё: бабахъ! и прямо въ лобъ. Мы также рядомъ сънимъ огонь открыли меткій, И подлинно, отъ насъ украдывался редкій Пъхура за амбаръ. Тутъ битвъ бъ и шабашъ: На штурмъ хотъли мы; панъ выхватилъ палашъ: «За мной, Гервазъ, за мной!» Вдругъ выстраль съ боку грянулъ-

Панъ-стольникъ поблёднёль, шатнулся потпрянуль Назадь; я носмотрёль: понала пуля въ грудь. Хотёль онъ говорить, лишь могъ рукой махнуть, И пальцемъ показаль на крайнюю свётлицу — Узналь я, угадаль разбойника Сонлицу По росту и усамъ — и сердце миё моё Сказало. Онъ стояль, держа въ рукахъ ружьё, Насупротивъ, и дымъ еще струплся бёлый. Я вмигъ прицёлился — онъ сталь какъ помертвёлый; Я дважды выстрёлиль и дважды промахъ далъ, Съ досады, съ горя ли. Тутъ крикъ я услыхаль: Сбёжались пзъ домуксёндзь-пробощъ, панна, пани, Потомъ и москали... Но это какъ въ туманё Я помню... Такъ погибъ, такой имёль конець

Нашъ стольникъ, шляхты братъ, селянамъ панъотецъ!

Носиль онь булаву, а не оставиль сына, Кто могь бы отомстить. Но слуги господина Живутъ еще: спискаль онъ лаской ихъ любовь; И ключникъ живъ еще! Въ струящуюся кровь Тогда же омочиль я прадедовскій, длинный, Завътный мой палашь, мой ножикь-перочинный, Какъ вст его зовутъ. Чай, панъ слыхаль о нёмъ? На сеймахъ и вездъ, по ярмаркамъ кругомъ, Давно извѣстенъ онъ. Я даль себѣ присягу Весь вѣкъ Соплицамъ мстпть, пока въ могилу лягу. И вотъ ужь сколько летъ преследую я ихъ: Въ Варшавъ посадилъ на ноживъ мой троихъ, Четвертаго поймаль въ Кореличахъ на рынкъ, Двоихъ подъ Краковомъ убилъ на поединкъ, Во Львов одного; общариль целый светь; А что ушей посѣкъ — о, имъ и счоту нѣтъ! Остался лишь одинъ и живъ, и цълъ на свътъ-Тому Соплицѣ братъ, уваженный въ повѣтѣ, Богачь, тебъ сосъдь, Соплица панъ-судья... И замокъ нашъ ему? Нътъ, графъ, не върю я, Не върю, чтобы смъль сюда занесть онъ ногу, Кровь стольника стереть съ высокаго порогу Нечистымъ сапогомъ! Нѣтъ, этому не быть! Покамъсть я могу хоть пальцемъ шевелить Идвигать свой налашъ, свой ноживъ-перочинный — Не будеть паномь здёсь Соплица ни единый!»

— «Да, подлинно», сказаль, прослушавь повъсть, графь:

«Преданье хоть куда! Ты въ-самомъ-дѣлѣ правъ: Мы за̀мокъ отстоимъ; я чтилъ его не даромъ, Любилъ руины тѣ», онъ такъ добавилъ съ жаромъ: «Хоть и не зналъ, что здѣсь, межь самыхъ этихъ стѣнъ,

Случилось столько битвъ и драматичныхъ сценъ. Гервазъ! когда права на замокъ мы докажемъ, Ты будеть мой мурграфъ, ты будеть замка стражемъ.

И буду защищать мою родную крышу Съоружіемъ върукахъ! Такъ, будетъ сабель звонъ!» Сказалъ — и, медленно шагая, вышелъ вонъ. За нимъ послъдовалъ Гервазъ печальный сзади. Графъ прыгнулъ на коня и, при послъднемъ взглядъ На замокъ, проворчалъ тихонько: «право жаль, Что нътъ наслъдницы: пошло бы это вдаль, Соилица началъ бы упорствовать упрямо, Я тоже — и какъ-разъ могла бы выйти драма: Здъсь—давняя вражда, вендетта, кровь за кровь, А тутъ — поэзія, восторги и любовь!»

Такъ, шенча про-себя, коню даётъ онъ шпоры И скачетъ по полямъ. Вдали завидевъ своры, Охотниковъ, коней, собакъ со всёхъ сторонъ — Несётся прямо къ нимъ: любилъ охоту онъ; Но волю давъ затемъ блуждающему взгляду, Цвётущій огородъ увидёлъ сквозь ограду.

На правильныхъ грядахъ, какъ въ рамѣ, за травой, Капуста лысою качала головой, Широкій сморщивъ листь, какъ бы насуня брови, Казалось, о судьбахъ задумалась моркови. За ней, вдали, горохъ, бобовнику родня, Рядами круглыхъ глазъ мигалъ промежъ плетня И живописною гирляндой черезъ сучья Развѣшиваль свои темнозелёны стручья; Здёсь яркій нопушой вытягиваль свой стань И въ воздухѣ ходилъ златой его султанъ, А даль, наконець, изъ зелени кудрявой Выкатываль арбузь свой корпусь величавый И дынъ на ушко нашоптываль норой... Тамъ тёмныхъ коноплей видифися ровный строй: Качались на грядахъ они, какъ лъсъ дремучій, Пугая гусениць изъ зелени пахучей; За ними маковъ шла цвътущая гряда: Какъ-будто мотыльковъ игривыя стада Усълись, трепеща, на стебляхъ чуть замътныхъ И блеща искрами каменьевь самоцветныхъ.

Межь тёхъ пушистыхъ грядъ дёвица шла, не шла, А, точно по волнамъ, по зелени плыла; Косынка на илечахъ; простое илатье било; Рукой отъ солнышка тихонько заслонила Она свое лицо; глаза спустила внизъ; Двѣ ленты алыя за косами вились. Вотъ наклонилася, какъ-будто что-то ловитъ Рукою на грядахъ; вдругъ взоры остановитъ И быстро побѣжитъ. Всё это видѣлъ графъ; Дыханье затанвъ, па стремяна привставъ, Коня остановилъ и чудное видѣнье

Безмолвно созерцаль; вдругъслышитъ онъ движенье И шелестъ позади: то былъ отецъ-плебанъ, Кзёндзъ Робавъ. «Огурцовъ», спросилъ онъ, «хочешь панъ?

Иль такъ, о чёмъ другомъ мечтаешь на свободѣ? Нѣтъ овощу про васъ на этомъ огородѣ!» И, нальцемъ погрозивъ, пошолъ-себѣ опять.

Слегка смущонный графъ сталъ снова наблюдать, Со смѣхомъ и въ сердцахъ; но были пусты гряды, Лишь пара алыхъ лентъ мельенула у ограды, Да чуть еще вдали сверкнуло чрезъ окно Какъ снѣгъ блестящее сорочки полотно, Да ио лугу еще, гдѣ пробѣжали ножки, Едва замѣтныя виднѣлись двѣ дорожки, Тихонько подлѣ нихъ качалися кусты И что-то межь собой шептали ихъ листы; Да позабытая корзинка тамъ осталась И тихо на травѣ зелёной колыхалась.

### пъснь III.

Звонокъ: часъ ужина. Толпа шумитъ какъ море. Всъхъ выше, внереди, садится подкоморій, Какъ следуетъ ему по званью и летамъ: Садясь, онъ кланялся привътливо гостямъ. Тадеушъ на концѣ; судья посерединѣ. Ксёндзь Робакъ прочиталь молитву по-латынь. Прислуга съ водкою подходить наконецъ И ставить на столь литовскій холодець; За инмъ являются цыплята, раки, зразы. Бдять. Межь блюдами кипять у нихъ разсказы. **Бдятъ**. Бес**Б**дуютъ. Вдругъ ужинъ прервался, Утихъ тарелокъ звонъ и смолкли голоса, Предъ тъмъ хвалившіе наштеть изъмельой дичи. Ввалился въ комнату измученный лесничій, Забывь, что ужинь шоль-хотя ужь и къкопцу. Всѣ смотрятъ на него и видятъ по лицу, Что нѣчто важное изъ устъ его готово Потокомъ нобъжать, но . . . вышло только слово: «Медведь, отци мон!» - «Какь? Что? Какой медвфль?»

Вев новставали съ мъстъ — куда тутъ усидъть! Ну, точно поднялъ ихъ волшебствомъ нъкій демонъ. Вмигъ поняли, что звёрь изъ дальнихъ пущъ за Нъманъ

Прорвался, приманёнт на насёки въ луга; Что надо всей гурьбой ударить на врага, Облаву снарядить, готовиться заранёй. Посыпалася тьма различныхъ приказаній, Вопросовъ, мелкихъ фразъ, полупонятныхъсловъИ всякій хоть сейчась на звѣря быль готовъ.
— «Эй, сотника сюда! Пошлите на деревню!»
Кричаль слугамь судья. «Нѣть дома, такъ въ
харчевню:

Навърно тамъ сидитъ. Скажите отъ меня:
Кто явится съ ружьёмъ, изъ барщины три дня
Я вычту у того!»—«Эй, Томашъ! Эй, Григорій!»
Приказывалъ своей прислугъ подкоморій:
«Мордашекъ миъ сюда. Да, слышишь, не забудь
Ошейники на нихъ другіе пристягиуть!
А что за мордаши! мы ихъ, для смъху, кличемъ
Квартальнымъ одного, другого Городничимъ—
И кличка подлинно имъ ио шерсти дана.
Не правда ль, господа, лихія имена?»

— «Эй, Ванька!» становой скомандоваль по-русски:
«Готовь оружіе, снаряды и закуски!
А паче у меня, смотри, не позабудь
Кинжаль персидскій мой на брусь потянуть;
А также осмотрьть мою сагаласовку:
Ту, знаешь, на крюкь, особую винтовку:
Не видно ль ржавчины въ стволь и у краёвь?
Да живо парубить картечи, жеребьёвь,
Да оглядьть кремень въ съдельномъ пистолеть!»
— «Да сбъгать по ксендза! сказать, чтобъ на разсвъть

Была бы у него» — добавиль нанъ судья — «Въ часовић Губерта святая литія!» Утихли наконець и шумъ, и восклицанья; Всѣ думаютъ, среди глубокаго молчанья: Кому они вручатъ охоты булаву? И разомъ очи ихъ унали на главу, Всю убѣлённую годами и заботой: Пусть войскій — рѣшено — командуетъ охотой! Старикъ желаніе комианіи смекнулъ: Серебряный шнурокъ тихонько потянулъ И вытащилъ часы: «въ четвёртомъ, въ половинѣ Всѣмъ, братья, въ сборѣ быть на Щуровой долинѣ!» Потомъ лѣсничему далъ знакъ глазами онъ — И оба толковать о чёмъ-то вышли вонъ.

Такъ китрые вожди, приготовляясь къ бою, Заранъе ведуть бесъду межь-собою, Въ тиши, подъ сънію широкого шатра, А ратникъ сиитъ-себъ спокойно до утра, Безпеченъ и пока ни для кого не нуженъ; Не-то на вертелъ готовитъ скудный ужинъ.

Ровесники князей воинственной Литвы, Дремучіе л'яса! всё т'я же дь нынче вы? Всё также дь д'явственны, благоуханно-св'яжи Вы, рощи Свитези и нущи Бѣловѣжи? Среди чужихъ полей, я всиомнилъ ныньче васъ, Чъл царственная тѣнь ложилася не разъ На думную главу великаго Миндовы; Гдѣ часто Гедиминъ, среди своей дубровы, Удачно совершивъ благопріятный ловъ, Перуну приносилъ барановъ и воловъ, И, лёжа у костра, внималъ, подъ шумъ Вилейки, Заманчивымъ рѣчамъ маститаго Лиздейки, Любя его живыхъ разсказовъ благодатъ; Дремалъ и въ вѣщихъ снахъ онъ думалъ градъ создать,

И, жертвуя потомъ Перуну изобильно, Среди завѣтныхъ нущъ, построилъ городъ Вильпо, Столицу всей Литвы — и грозно встали тутъ, Въ защиту родины и Ольгердъ, и Кейстутъ, Равно счастливые и славные въ ловитвѣ За дикими звѣрьми и съ недругами въ битвѣ. Въ тѣ рощи наѣзжалъ съ облавой иногда Лихой монархъ-ловецъ, въ преклонные года, Любимый нашъ король, наслѣдникъ Ягеллону, Послѣдий, кто посилъ витольдову корону.

Лѣса родимые! случится ли опять, Хотя подъстарость лътъ, мит взоромъ васъ обнять? Придётся ль встрётиться съ родимой стороною, Гдъ свътъ увидълъ я, гдъ нолзалъ я дитёю По мягкой муравь, среди косматыхъ иней, Гдф ифлъ и гдф любилъ на утрф лучшихъ дней? Стоить ли ныив тамь, надь Росью серебристой, Могучій Баублись, широкій и вътвистый, Въ съни котораго, какъ-будто нодъ шатромъ, Двѣнадцать человѣкъ садилось за столомъ? И липа старая, предъ домомъ Головинскихъ, Свидътель мирныхъ битвъ и подвиговъ воинскихъ, Гдъ прежніе вожди сходились искони О замыслахъ своихъ беседовать въ тени, И гдѣ, не такъ давно, при Августѣ, бывало, Сто бравыхъ молодцовъ мазурку танцовало.

Давно знакомые душѣ моей лѣса! Я вижу васъ опять: угрюмая краса И сумракъ чудиый вашъ вновь живы предо мною: Изъ края чуждаго я къ вамъ несусь мечтою, лѣса родимые, лѣса моей Литвы! Всё также ли, какъ встарь, величественны вы, Невозмутимые? Всё также ль горделиво Ростёте въ облака и, смертному на диво, Стопте, крѣпкіе, съ пебесною грозой И съ бурями земли выдерживая бой? Всё таже ль тишина подъ вашими вѣтвями?

Любимы ль также вы пернатыми пѣвцами? Поють ли тамъ они, какъ въ прежніе года? Иль безпощадная прокрадася нужда Въ обитель тихую торжественнаго мира — И тамъ звенить теперь тяжолая сѣкира По вѣтвямъ вѣковымъ, гоня перпатыхъ вонъ?

Былое предо мной мелькаетъ будто сонъ! Лѣса родимые, отеческія сѣни! О, сколько чудныхъ думъ и сладкихъ сновиденій Вы мнв наввяли! какъ часто отъ друзей Я въ вашу глушь бѣжаль; подъ сумракомъ вѣтвей Задумывался я и было мив отрадно, Какъ чуткимъ ухомъ я прислушивался жадно Къ невнятнымъ голосамъ ленечущихъ листовъ. Здёсь повёсть чудную, преданія вёковъ, Мит дубъ разсказываль, челомь разрезавь тучи И три стольтія на рамена могучи Поднявъ. Тамъ, издали замътная едва, Берёза плакала, какъ скорбная вдова, Иль матерь нёжная, утратившая сына. Вакханка юная, румяная рябина, Стояла близъ нея, съ пылающимъ лицомъ. А далъе росла раскидистымъ кустомъ, Вся въ перлы убрана, красавица лесная, Орфшина, своей вершиною кивая Черешив молодой, которую внизу Ужь обвиль буйный хмёль и гибкую лозу Забросиль далье, какъ юноша отважный.

Порою пробъгаль надъ нами гуль протяжный И вихорь тёмныя вершины колебаль: Казалось, тамъ прошоль бурливый моря валь — И всё стихало вновь. Лишь израдка, высоко, Въ дубъ дятелъ клёвомъ билъ и улеталъ далёко; Иль векша хитрая качалась на вътвяхъ, Поднявъ пушистый хвость, ор вхъ держа въ зубахъ; Вдругъ, гостя чуждаго замътнвъ зоркимъ окомъ, Стреляла въ глушь лесовъ и въ сумраке глубокомъ Терялась. Тихо всё. Воть вътви затряслись, Чуть-слишные шаги по рощ' раздались -И, словно солнца лучь, иль яркая денинца, Мелькнула вдалекъ, подъ липами, дъвица, Стыдливая дубравъ родимыхъ красота, Идя за ягодой, румяной какъ уста. Вонъ юноша близь ней: предъ дѣвой оробѣлой Онъ вътви кръпкія рукой сгибаеть смълой. Чу! рогъ вдали трубитъ и слышенъ тонъ коней; Собаки залились, почуявши звфрей. Вмигь дева съ юношей, исполнены тревоги, Исчезли въ глубиић, какъ рощей тёмныхъ боги.

На псарий у судьи чёмъ-свётъ брехапье исовъ, Тревога, суета, смёшенье голосовъ. Вотъ позывъ въ рогъ даётъ охотё доёзжачій. Однако же ни рогъ, ни звонкій лай собачій Встревожить не могли Тадеуша никакъ: Залёзъ на сёновалъ, хранитъ онъ какъ байбакъ, Забытый братьею. Съ утра охотой занятъ, Всякъ думалъ, что панычъ и такъ захочетъ-встанетъ.

Воть сёли на коней; а онь себё лежить. Депницы ясный лучь будить его бёжить — И, въщельпрорёзавшись, сверкнула сквозь окошко По сёну тёмному огипстая дорожка, Скользнула по глазамъ, добралась до чела И кудри свётлыя какъ пламенемъ зажгла; А онъ по прежнему храпить во снё глубокомъ, Оть яркаго луча отворотившись бокомъ. Вдругъ кто-то въ ставень стукъ: проснулся! какъ легко!

Какъ весело, свѣжо! и сонъ ужь далеко.
Тадеушъ вспомянулъ вчерашнія проказы
И глазки Зосины, что свѣтлые алмазы;
Какъ онъ подсматриваль изъ тёмпаго куста...
Улыбка просится счастливду на уста
И вспыхнулъ на щекахъ румянецъ пурпуровый.
Взглянулъ наставень онъ: что это? призракъ новый:
Два глаза ясные пригрезились ему,
Съ тревогой, торопко глядящіе во тьму,
Сквозь ставень, въ мѣстѣ томъ, гдѣ вырѣзано сердце;

И ручка нѣжная, повиснувши на дверца, Просунулась къ нему, лишь пальчики порой Горѣли по краямъ рубиновой зарёй.

Тадеушъ трётъ глаза, вскочилъ; но призракъ ясный Исчезъ — куда? богъ-въсть. Къ окошку: трудъ напрасный!

Тадеушъ внизъ обжитъ, заглядываетъ въ садъ: Лишь билки лебеды, качаяся, дрожатъ — Кто знаетъ — тронуты ль ногою шаловливой, Иль, можетъ, пробъжалъ по пимъ зефиръ пгривый.

Тадеушъ, опершись рукою о илетень, Стоялъ, едва дыша. На небъ яркій день И по двору давно расхаживають куры: Гремя, тяжолыя куда-то ъдуть фуры: Я чай, съ провизіей для псовъ и стерей. Тадеушъ бросился изъ сада поскоръй, Схватиль ружьё, кинжаль; сшибъ съ поть въ съняхъ старуху; Берёть себѣ коня и мчится, что есть духу, Къ корчмамъ, которыя виднѣлися вдали. Одна изъ нихъ, едва поднявшись отъ земли, Стояла, прислонясь къ горешковской границѣ; Другая, новая, была корчмой Соилицы. Несхожія ни въ чёмъ — затѣмъ и тамъ, и тутъ Неодинаковый кутить сходился людъ: Въ одной господствовалъ Горешки ключникъ грозный;

Въ другой витійствоваль всегда Брехальскій-возный.

Послѣдняя была какъ всѣ корчмы на видъ; Другая жь, старая, прохожаго дивитъ Необычайною своей архитектурой, Нигдѣ невиданной, печальной и понурой. Ея отечество, какъ слышио, древній Тиръ, Отколѣ образцы жиды на цѣлый міръ Когда-то разнесли, всё далѣе и далѣ, А тамъ уже и мы её въ наслѣдство взяли.

Какъ Ноя праотца вмъстительный ковчегъ, Корчма напереди; тамъ видишь тварей всёхъ: Собаки, лошади, коровы, гуси, куры; Но сзади образець иной архитектуры: Особенный чертогъ, что соломоновъ храмъ; Колонки хрупкія бёлёють по угламь, Немного на боку, точь-въ-точь какъ башни въ Пизъ; Рѣзная капитель на окнахъ и карнизѣ, Простая, грубая, но дёло туть не въ томъ: Ръзцомъ ли ръзана, долблёна ль долотомъ, Была бы лишь рёзьба. Повёть весьма плохая, Въ дырахъ, подобіе живое малахая Жидовскаго; на ней двѣ тонкія трубы, Какъ шен анстовъ. Внизу, кругомъ, столбы: Идёть зигзагами, съ навъсомъ, галлерея; А вмёстё вся корчма походить па еврея, Когда онъ молится, кивая бородой И на лобъ нацыиннь кудрявый цыцесъ свой.

Внутри являются двѣ разныхъ половины:
Въ одной всё женщины, въ другой—одни мужчины.
Мужской компаніи въ корчмѣ отведена
Пошире комната и вся запружена
Столами, стульями, старинными скамьями,
Что втиснулись туда обильными семьями;
Въ срединѣ комнаты особый, круглый столъ
Стояль, какъ пань-отецъ и будто рѣчи вёль.

Довольно въ этотъ день натискалось народу Въ корчму, различнаго и званія, и роду. Отслушавъ поутру въ часовнъ литію, Селяне порцію обычную свою Пришли потребовать — и вотъ сверкнула чарка, И вкругъ забъгала проворная шинкарка. Въ срединъ-арендарь, жидъ Янкель, въ сюртукъ Почти до самыхъ пятъ, въ ермолев и шлыкв; Рука за поясомъ, межь-темъ какъ онъ другою Водиль по бородь, кивая головою Входящимъ шляхтичамъ; то лясы имъ точилъ, Но пе прислуживаль, а такъ-себъ ходиль И только раздаваль прислугь приказанья, Стараясь упредить гостей своихъ желанья. Со всёми Янкель жиль въ пріязни и въ ладу, Всь знали Янкеля; всь къ Янкелю-жиду Ходили бражничать, хотя не очень имино; Но жалобъ никогда на Янкеля не слышно: Онъ самъ окрестное шляхетство уважаль, Вино псправное, безъ примфси, держалъ, Въ разсчотахъ честень быль и не теривлъ обмана; Гостей угащиваль не слишкомъ, а въ-полиьяна; Забавы разныя и музыку любиль, Поэтому народъ къ пему валма-валиль, Съ утра до вечера, всемъ міромъ, всемъ селеньемъ; Особенно жь ходиль въ корчму по воскресеньямъ, Когда у Янкеля гремела всякій разъ Базетля и гудокъ и шолъ жестокій плясъ.

Жидъ самъ когда-то былъ извъстнымъ музыкантомъ И слыль по всей Литвъ искусствомъ и талантомъ, Бродя съ цымбалами, послушать ихъ прося — И скоро про него узнала Польша вся. Жидъ Янкель быль поэтъ и чувствоваль онъ живо Очарованіе пародпаго мотива; Въ Литву варшавскія мазурки приносиль И первый къ намъзанёсь, какъ слухъ о томъходилъ, Ту пъсню славную, что послъ для Авзоновъ Съиграли польскіе тромпеты легіоновъ. Даръ музыки въ Литвъ какъ-разъ обогатитъ: Такъ, скоро капиталъ себъ составилъ жидъ И къ шляхтъ пересталь заглядывать на балы; Повъсиль па стънъ умолкшіе цимбалы И боль не играль на нихь ужь никому, Самъ даже для себя; завёль себъ корчму, Забился подъ неё, какъ итахъ какой подъ кровлю, И вёль-себѣ тишкомъ корчемную торговлю.

Всѣ чтили Янкеля; нерѣдко ярый споръ Мприлъ онъ въ двухъ корчмахъ, вмѣшавшись въ разговоръ То межь сторонниковъ Горешки, то Соплицы;

То межь сторонниковъ Горешки, то Соилицы; И даже главныя предъ нимъ смирялись лицы:

Языкъ свой унималь Брехальскій Бальтазаръ, И въ ключникъ стихаль упрямый гитвь и жаръ.

Въ ту пору не было Герваза: на охоту Спѣшиль за графомь онь. Объ нёмъ свою заботу И попеченія онъ вѣчно прилагаль И въ битву одного пикакъ не отпускаль. На мѣстѣ ключника, противу двери, прямо, Въ покутъѣ попросту, забившись въ уголъ самой, Сидѣлъ отецъ-илебанъ; самъ Янкель посадилъ Ксендза на мѣстѣ томъ, и часто подходилъ Къ нему, лишь замѣчалъ его пустую чарку, Усердно кланялся и подзывалъ шинкарку, Чтобъ ликиу принесла. Ходилъ разсказъ о томъ, Что Янкель съ квестаремъ давно уже знакомъ, Еще съ чужихъ краёвъ, что съ нимъ онъ дружбу водитъ,

Что квестарь къ Янкелю, зачёмъ богъ-знаетъ, ходить;

Что часто до свъту о чёмъ-то споръ ведутъ — И розно толковаль объ этомъ сельскій людъ.

Едва ксёндзъ Робакъ сѣлъ—къ нему склонились взоры

Всей шляхты; но не вдругъ повёлъ онъ разговоры, Порою табакомъ компанію прося—
И точно изъ мортиръ чихала шляхта вся.

- «Reverendissime!» сказаль, чихнувь, Сколуба: «Воть подлинно табакъ! Хватило ажь до чуба! Съ-тѣхъ-поръ, какъ двигаю по бѣлу свѣту посъ, Такого табаку нюхнуть не довелось Ни разу!» Тутъ чихнуль. «Я чай, изъ Ковна родомъ, Что славится давно и табакомъ, и мёдомъ?»
- «Во здравье братін и всёхъ честныхъ людей!» Ксёндзъ молвилъ. «Мой табакъ, Сколуба добродъй, Пріёхалъ къ намъ сюда изъ мёста Ченстохова, И можно утверждать, что нётъ нигдѣ такова!»
- «Изъ Ченстохова онъ?» замътилъ Вильбикъ тутъ; Нюхнулъ, потомъ чихалъ не меньше трёкъ минутъ: «Вилъ въ Ченстоховъ я. А правда ли, что въмартъ Туда пожалуетъ великій Бонапарте — И всъ костёлы прочь? Объ этомъ, видишь, есть Въ «Курьеръ Виленскомъ?»—«Вольно «Курьеру» плесть!»

Ксёндзъ Робакъ возразилъ. «Не всякому курьеру, Панъ Вильбикъ добродъй, давай ты ныньче въру: Курьеры часто лгутъ. А панъ Наполеонъ Католикъ, какъ и мы: у насъ одинъ законъ.

Что брали серебро и мѣдь изъ Чепстохова На войско — это такъ, объ этомъ я ни слова! Господня воля тутъ. Святая Дѣва мать Не разъ, во дни войны, кормила нашу рать: Такъ ныпѣ, чрезъ неё жь народныя дружины Ростутъ иа Нѣманѣ, поляки да литвины: Кому же, какъ не вамъ послать имъ вдовій грошъ? Подушныя въ казну пебось вѣдь отдаёшь?»

— «Да!» Вильбикъ проворчалъ. «Не дашь, возьмутъ и силой!»

—«Э! что вамъ! пе бѣда! вотъ намъ, пріятель милой», Вступился за себя какой то хлопецъ тутъ: «Вотъ съ пасъ такъ подлинно три шкуры въ годъ дерутъ!

Достались, говорить пословица, на лыка!»

— «Э! племя хамово! вы штука не велика!» Сколуба вставиль рѣчь. «Вась, сидоровыхь козъ, Вѣкъ драли, какъ теперь; а намъ за что пришлось, Вельможнымъ господамъ, намъ, шляхтѣ благородпой,

Терийть? Вишь, выдали законь какой-то модими Бумагу изводить, доказывать права! Да, стану я тебй копаться, чорта съ два! Бумажный дворянинь!» — «Вамь что!» сказаль Юрага:

«Вашъ дѣдъ холопомъ былъ, какой-то побродяга, А я вотъ изъ князей: Ягелло нашъ родня! И спрашивать теперь патенты у меня!»

«Ты князь, а обо мнѣ», сказаль опять Сколуба:
 «Пусть въ лѣсъ пдётъ москаль и спроситъ тамъ у дуба,

Кто даль ему патенть ветлу перерости, Матёрымь дубомь быть, вездё въ такой чести?» — «А мы ведёмь свой родь», сказаль Бирбашь-Канарскій:

«Нашъ пра-пра-прадёдъ быль какой-то графъ татарскій,

Въ гербъ — корабль и крестъ!» — «У пасъ корабль и щитъ!»

Мицкевичъ возразиль: «Стрыйковскій говорить: Корабль— гербъ княжескій!» Подиялся шумъ и споры.

Чтобъ къ дѣлу обратить пустые разговоры, Ксёндзъ Робакъ табаку бесѣдѣ всей поднёсъ — Носы понюхали и громко каждый носъ Чихнулъ. Молчаніе. — «Пзвѣстно панству буди, Большіе съ табаку того чихали люди.» Такъ началь ксёндзъ опять: «Домбровскій гепераль, Когда у пруссаковъ онъ Данцигъ отбиралъ, Нюхнулъ, повърите ль, заразъ раза четыре!»

— «Домбровскій», крикнули, «о, это первый въ мірѣ Великій богатырь!»— «Боясь, чтобъ какъ-нибудь», Ксёндзъ Робакъ продолжаль, «предъ битвой не заснуть —

Спросилъ онъ табаку, сказавши: слушай, Робакъ, Ксенжина бернардинъ! Я вижу, ти не робокъ! Быть-можетъ, черезъ годъ я буду на Литвъ: Такого табаку дадимъ нюхнуть Москвъ — Не прочихаются, хоть сколько бъ ни чихали! Скажи моимъ поклопъ, чтобъ поминли и ждали!»

Тутъ шумъ по всей корчив пгвалтъ пошолъ кругомъ: «Поклонъ Домбровскаго! Рубиться со врагомъ! «Ура, Домбровскій нашъ! табакъ изъ Ченстохова!» Давай въ объятіяхъ душить одинъ другова: Забывши разницу и силу давнихъ правъ, Ягелло съ кораблёмъ, съ крестомъ татарскій графъ, Всё перепуталось, всё стало вдругъ Литвою — И всякій былъ готовъ коть въ омутъ головою. Потомъ запъли всъ. Ксёндзъ слушалъ въ уголку— И вдругъ въ мелодію подсыпалъ табаку: Носы понюхали и снова зачихали; А ксёндзъ тъмъ временемъ повёлъ бесъду далъ; Всъ молча на него уставили глаза, Слегка разинувъ ротъ — и слушали ксендза.

— «Табакъ хвалили мой, панове добродѣн!» Онъ молвиль: «А теперь, смотрите поскорее.» Туть кънимь онъ повернуль отъ табакерки дно: «Здёсь нарисовано сражение одно: Воть это — армія; солдаты, конп — съ муху; А этотъ, словно жукъ, несётся что есть духу: Смотрите — руку онъ къ лицу себъ поднёсъ, Какъ-будто табаку набить желаетъ въ носъ — Узнайте, это кто?» Всв вглядываться стали, Судя, какъ всякій зналь, о крошкъ-генераль. «То кесарь-кесарей, то самъ Наполеонъ», Ксёндзь Робакъ объясниль: «да, братья, это онъ!» - «То кесарь! на, поди! А посмотрите, братья», Подгайскій возразиль: «совсьмь простое платье, Сюртукъ! У москалей, такъ что ни генералъ — Весь свътится въ звъздахъ, все небо обобраль!»

— «Великіе вожди не схожи другь на дружку», Вступплся Рымша туть: «я съ молоду Костюшку Видаль: великій вождь носиль кафтань простой, Чамарку сърую!» — «Чамарку? ты постой — Чамарка», молвиль Зань, «иначе тарататка?»

— «Нѣтъ, та съ нашивками, а это просто гладко!» Мицкевичъ объяснилъ. Тутъ споры безъ конца На счотъ различиаго чамарокъ образца.

Замътивъ это, ксёндзъ за табакерку снова — Чиханье — и внимать компанія готова: - «Когда Наполеонъ въ сраженін нюхнёть, То значить — хорошо сражение идёть. Французы эдакъ вотъ подъ Іеною стояли, А нёмцы противъ нихъ отсюда напирали. Онъ всё па бой глядълъ. Французы какъ махнутъ-Такъ улицей предъ нимъ враговъ и покладутъ. Онъ всё глядить себѣ, не смигивая глазомъ; Вдругъ лихо табаку понюхалъ разъ за разомъ; Потомъ еще на бой глазкомъ однимъ взглянулъ-Чихъ-чихъ! захохоталъ и пальцы отряхнулъ. Глядять: а нёмчура по холмамъ и долинамъ Улизывать пошла маршъ-маршемъ журавлинымъ! Такъ вотъ, кому изъ васъ у кесаря служить Придётся — мой разсказъ тотъ вспомнитъ можетъ-

— «Эхъ, отче! молвиль Занъ: «не такъ ли насъ тревожать?

Что праздниковъ въ году, французовъ намъ ворожатъ!

А ближе поглядишь — всё басни, всё то вздоръ! А насъмоскалькакъбилъ, такъбьёть до этихъ поръ; На всё тебѣ запретъ: пить, ѣсть, и въѣздъ, и выѣздъ! Пока взойдетъ заря, роса намъ очи выѣстъ!»

— «Не слъдъ вамъ, шляхтичамъ, по бабъему роптать»,

Замѣтиль ксёндзъ на то», «и по-жидовски ждать, да руки, какъ жиды, закладывать за поясъ, Глазѣя у окна п мало безпокоясь, Придётъ ли гость, пль нѣтъ. Теперь Наполеонъ Прусса̀камъ носъ утёръ п швабамъ задалъ звонъ; Вотъ скоро и Москву придётъ—отъ сна разбудитъ. Что жь? вы тутъ на коней, какъ биться не съ кѣмъ будетъ?

«Эхъ, скажетъ, молодцы! покончилъ я безъ васъ! Авиступайте спать: вотъ весь вамъ, братци, сказъ!» Когда жь, какъ слёдуетъ, принять кого хотите, Вы комнату свою заранѣ подметите, За двери всякій соръ! Потомъ во всѣ углы Разставьте поживѣй приборы и столы, И, гостя чествуя, усердно угощайте!» Затѣмъ, взлянувъвъ окно, сказалъ: «пока прощайте! Нѣтъ времени теперь, а послѣ я приду И съ вами разговоръ обширнѣй поведу!»

— «Когда по близости случитесь Негримова, Прошу не обойти: для гостя для такова Къ услугамъ цёлый домъ, лишь сдёлали бы честь!» Хорунжій приглашаль. «Кътому жь присловье есть: Счастливый человёкъ, какъ квестарь въ Негримовё!»

-«И къ намъ прошу, отецъ, какъ будете въ Зубковѣ»,

Зубковскій говориль: «веселье — сторона! Найдётся для ксендза полштуки полотна, Коровка и барань. Попомни только слово: Счастливый человѣкь, кто трафиль до Зубкова!» — «И къ намъ!» Сколуба то жь. «И къ намъ!» добавиль Занъ. —

Такъ всѣ наперерывъ, такъ всѣми былъ онъ званъ, И каждый обѣщалъ подарокъ небогатый, По мѣрѣ силъ своихъ; но ксёндзъужь былъ за хатой.

Еще сидя въ корчмѣ, увидѣлъ онъ вдали Тадеуша, верхомъ летящаго въ пыли, Безъ шаики, въ попыхахъ, туда, гдѣ лѣсъ дремучій, И хмурясь, и грозя, нависнулъ чорной тучей, Всегда заманчивый для смѣлыхъ егерей: Туда направился ксёндзъ Робакъ поскорѣй.

## пъснь іу.

Кто свёдаль глубину литовскихъ тёмныхъ пущей? Проникнуль въ сердце ихъ, до твари тамъживущей? Рыбакъ, въ своей ладъв, снуётъ у береговъ, Не смѣя средь морей затѣять дерзкій ловъ; Охотникъ по лъсамъ съ опушки только кружитъ И тайнъ глубокихъ ихъ во-въкъ не обнаружитъ. Лишь басня тёмная бъжить подъ-чась въ народъ, Что есть въ срединъ пущъ тапиственный оплотъ Изъ вала старыхъ пней, изъ кряжей и каменьевъ, Изъ груды мховъ съдыхъ, разросшихся кореньевъ; А далье идуть трясины п ручы, Гдъ искони, въ дуплахъ, кишатъ шмелей рои, По зыбкимъ тростникамъ шипятъ и вьются гады. Когда жь настойчиво пробьёть сіи преграды И взглянешь издали во глубь лёсныхъ пучинъ: Тамъ, въ чащъ, что ни шагъ, нарыта тьма сурчинъ И волчынхъ и другихъ; какъ мракъ чернъють норы, А около идуть болоты и озёры, Заросшія травой окошки, бочаги, Чтобъ далъе не шли упрямые враги. Потокъ зловонія, вокругь болоть смердящій, Мертвить и губить льсь, вблизи отъ нихъ стоящій: Деревья, сгорбившись, пристли до земли

И вѣтви тёмными сѣтями заплели Непроницаемо и, мхомъ колтуноваты, Въгрибахънвъболонахъ, согнулись, сномъ объяты, Какъ вѣдьмы старыя, когда, усѣвшись въ рядъ, Онѣ себѣ въ котлѣ на ужинъ трупъ варятъ.

За эти бочаги не смъй взглянуть и окомъ: Глухая пуща спить въ молчаніи глубокомъ И неподвижная, синфющая мгла На-въки въчные тамъ тяжко залегла. За нею, наконецъ, какъ по преданью слышно, Равнина злачная раскинулася пышно, Благоуханная, цвътущая страна, Гдъ скрыты всъхъ деревъ и зелій съмяна; И тамъ живутъ звърей съдые патріархи, Самодержавные лѣсовъ своихъ монархи: Туть древній, дикій зубръ и царственный медвідь. Кругомъ, на деревахъ, приказано сидъть То рыси дерзостной, то алчной россомахъ И шляхту мелкую держать въ обычномъ страхъ. А далье живуть, разгуливая врозь, Вассалы вфрные: кабанъ, олень п лось. Вверху, въ сѣни вѣтвей, уставя очи быстры, Орлы и соколы, какъ бодрые министры, Оглядывають даль и озирають вкругь, Всегда готовые монархамъ для услугъ. Такъ, въ чащъ скрытые, невидимые свътомъ, Владыки царствують зимой, весной и льтомъ, Изъ пущъ не выходя, пе жертвуя собой, И только молодёжь къ опушкъ шлють на бой, Далёко отъ своихъ заповёдныхъ жилищей, Границы наблюдать и пробавляться пищей. Монарховъ не разить ни пуля, ни стрѣла; Когда жь почувствують, что смерть уже пришла Неотразимая: заматеръвши, сами Идуть почить въ глуши, укрытые лъсами. Медвъдь-какъ зубы съъсть, рога собъеть одень И, ноги чуть влача, шатается какъ тънь; Когда у кречета внезапно кровь окрупнеть; Какъ воронъ станетъ съдъ, и соколь вдругь ослъп-

Идуть па кладбище, гдѣ борь еще густѣй — И оттого-то мы не видимь ихъ костей. И даже малый звѣрь, почуявъ пламень раны, Бѣжитъ почить домой, въ отеческія страпы. Ни что не возмутить завѣтныхъ пущъ красу: Правленье тихое и мирпое въ лѣсу; Исполненъ простоты наслѣдственный обычай: Какъ дѣды не гнались за чуждою добычей, Не зарились въ раю на роскошь братнихъ блюдъ, Такъ нынѣ внуки ихъ въ согласіи живутъ;

И даже человѣкъ, проникши бозоружный Въ средину тварей тѣхъ, привѣтъ нашолъ бы дружный:

Гляділи бъ, выразивъ тревогу и иснугъ, Какъ въ ений день шестой, когда узріли вдругъ Ихъ прародители создіннаго Адама. Но різдко и ловець, настойчиво-упрямо Владіющій собой, достигнеть этихъ містъ. Лишь только иногда, охотяся окрестъ, Бросаетъ гончихъ онъ въ трущобу мглы дремучей, Но исы назадъ бізуть, къ нему ласкаясь кучей, Поднявъ протяжный стонъ и жалкій вой и гамъ, Сиішать, дрожа какъ листъ, прилечь къ его ногамъ. Ті зановідныя, таннственныя пущи, Гді лісь всегда ростёть непроходимій, гуще, Гді звіри старые безвыходно живуть, Крепями въ языкі охотниковь слывуть.

Медвѣдь!сидѣль бы ты въкреняхъ своихъ глубокихъ, Никто бы на тебя изъ ловчихъ быстроокихъ Во-вѣки не напалъ, не зналъ твои слѣды И жилъ бы ты себѣ безъ горя и бѣды! Но, знать, медвянаго благоуханье сота, Иль къ стаду буйволовъ обычная охота Взманили вонъ тебя, на край, гдѣ рѣже лѣсъ — И тутъ-то-на тебя панъ войскій и налѣзъ! Теперь тебя слѣдятъ; проникнули въ дубраву И хитрую вокругъ раскинули облаву.

Тадеушъ, прискакавъ, узналъ, что ужь давно Охоту начинать ловцами решено. Всё тихо. Напряглось внимательное ухо Охотника: стоять и слушають — все глухо! Лишь музыка лёсовъ играетъ иногда. Вотъ гончихъ брошена завзятая орда: Пошли себъ нырять и шмыгать безъ умолку; А бодрые стрелки, уставя въ лесъ двустволку, Глядять на войскаго: склонился до земли И гончихъ слушаетъ: вотъ къ звѣрю натекли! Хотя еще молчать, но для него ужь ясно. Другіе слушають, принали — все напрасно: Не слышуть ничего! Вдругь отозвался нёсь, Другой, тамъ два еще, тамъ нять отозвалось, Воть довалились всф, воть звфря узирають — И громко залились, какъ музыка играють, Перекликаются; вотъ стихли всѣ на мигъ; Потомъ отрывистый удариль въ уши крикъ: Насъли! Рявкнуль звърь, обороняться началь И когти вострые на гончихъ обозначилъ.

Стрелки безмоденые недвижимо стоять,

Подавшись нанерёдь и въ лѣсъ внеряя взглядъ; Не выдержали вдругь — и бросились въ дубраву. Чтобъ раньше выстрёломъ стяжать и честь и славу: Хоть Войскій нередъ темь ихъ всёхь остерегаль, Молиль, упрашиваль, а посль объщаль Тому, кто двинется, смычокъ надъть на шею, Ясновельможному, равно какъ и лакею. Напрасны всв мольбы, угрозы и смычки: Широко по лесу разсыпались стрелки, Три выстрёла гремять, нотомь - огонь батальный, Затъмъ медвъдя рыкъ и чей-то визгъ нечальный. Спѣшитъ на выстрѣлы охотниковъ гурьба. Лай исовъ, медвъдя рёвъ, трескучая труба — Всё нерепуталось; всѣ думали: ловитвѣ Конецъ, и ужь усивхъ предсказывали битвв, Лишь войскій говориль, что сбилися... И воть Звёрь точно новалиль оть ловчихь на-уходь, Взяль въ сторону, собакъ отбросивши по-свойски, Полѣзъ, гдѣ графъ стоялъ съ Тадеушемъ и войскій.

Туть лѣсь норѣже быль; нзъ чащи и кустовь, Рыча, нагрянуль звѣрь, какъ громъ изъ облаковь, Всталь на ноги, валить; а сзади, слѣдомъ, стая То ирочь откинется, то, разомъ налетая, Хватаетъ и дерёть; звѣрь ломитъ черезъ ини Въ ту сторону, гдѣ графъ съ Тадеушемъ одни, Отбившись ото всѣхъ, стоятъ и выжидаютъ. И вотъ предъ нимионъ! Глаза какъжаръблистаютъ, Разинутъ страшный зѣвъ, уставились клыки, Ревётъ: не дрогнули отважные стрѣлки, Нацѣлились въ него, пришурясь лѣвымъ глазомъ, Еще единый мигъ — и выстрѣлили разомъ; Но промахъ. Звѣрь валитъ; предъ ними тутъ какъ

Прочь ружья! молодцы рогатину беруть, Заснорили... А онъ не ждёть и прямо ломить На нихь; того и жди, что лаиой ошеломить, Иль черень, что колнакъ, подниметь съ головы. Бѣгуть... А ноги ихъ межь кочекъ и травы Скользять, сгибаются... Медвѣдь ужь недалёко... Вотъ, кажется, насѣль... Еще мгновенье ока — И когти страшныя на части разорвуть Сробѣвшаго стрѣлка... все кончено... Но туть, Откуда ни возьмись, ксёндзъ съ ключникомъ Гервазомъ,

Асессоръ, становой — всё выстрёлили разомъ: Медвёдь откинулся, вертнулся колесомъ, Протяжно заревёлъ и въ землю ткнулся лбомъ. Тогда вцёнились исм, ириномнивъ свой обычай: Квартальный въ лёвый бокъ, а въ правый — Городничій.

Туть войскій ухватиль широкою рукой Свой буйволовый рогь, изогнутый змёёй, Прижаль его къ устамъ, надулся, подъ лобъ очи Немного закатиль, сталь дуть, что было мочи -И грянуль звонкій рогь раскатомъ къ небесамъ И музыка пошла по рощамъ и лѣсамъ. Утихли всё кругомъ, заслыша гуль призывный И наслаждаяся гармоніею дивной. Старикъ давно въ лъсахъ своимъ искусствомъ слылъ. Тенерь, въ последній разъ, имъ ловчихъ оживиль, Наполниль звуками широкую дубраву, Какъ-будто бы въ неё пустиль борзыхъ араву, За гончими во следъ — и травлю началъ вдругъ. Имъть особое значенье каждый звукъ: Сначала позывъ въ рогъ, потомъ слышнъе тоны: Завыли голосовъ собачыхъ милліоны. Ведутъ по красному; вотъ стихли, а потомъ Звукъ резкій — выстрела раздавшагося громъ.

Умолкъ, но всё трубитъ — охотникамъ казалось, А это по лѣсамъ лишь эхо отдавалось. Опять задулъ артистъ. Казалось, будто рогъ Мѣняетъ образы: то длиненъ и широкъ, Ревётъ медвѣдемъ онъ, то вдругъ завоетъ волкомъ, То пробирается въ дубравѣ тихомолкомъ, Какъ хитрая лиса; вдругъ взвылъ какъ ураганъ И рявкнулъ вдалекѣ, какъ раненый кабанъ.

Умолкъ, но всё трубитъ — охотникамъ казалось, А это по лѣсамъ лишь эхо отдавалось. За звукомъ улеталъ, переливаясь, звукъ, Дубъ дубу повторялъ, клёнъ клёнамъ, буку букъ. Вдругъ войскій къ небесамъ уставилъ рогъ могучій Игимнъ торжественный тріумфомъ грянульвъ тучи, Вопиственный финалъ, громоподобный гласъ — И музыка въ лѣса далёко понеслась.

Умолкъ, но всё трубитъ — охотникамъ казалась, А это по лѣсамъ лишь эхо отдавалось. Что лѣсу, то роговъ, играютъ и поютъ, И иѣсию дивную другимъ передаютъ; И долго шла пгра отъ края и до края, Переливаяся, слабѣя, замирая, Покуда гдѣ-то тамъ погасла въ пебесахъ.

Настала тишина въ дубравахъ и лѣсахъ. Художникъ, бросивъ рогъ и опустивши руки, Ловилъ послѣдніе, стихающіе звуки И, вдохновенія вкушая торжество, Стоялъ, пылая весь. Межь-тѣмъ вокругъ него Сошлись охотники въ восторгѣ удивленья, И долго слышался ихъ крикъ и поздравленья. Лишь смолкъ послёдній звукъ послёдняго «ура», Всё глянули назадъ, гдё точно какъ гора Лежалъ косматый звёрь, когтями землю роя, А злые мордаши терзали грудь героя. Но войскій оттащить велёль свирёныхъ исовъ—И снова загремёль «вивать» среди лёсовъ.

«А!» крикнуль становой, «воть это значить ловко: Что, братцы, какова моя сагаласовка! Асессорь говорить, что вверхь она берёть; Нѣть, я теперь сошлюсь на весь честной народь, На всёхъ охотниковь: чего еще хотите? Какова выстр±ла? Подите, посмотрите, Что за сокровище!... Бѣгу сквозь лѣсъ густой, А войскій сзади мнѣ: «куда? постой! постой!» Чего ужь туть стоять, какъ звѣрь уходить въ поле! Бѣгу... едва дышу... усталь... пѣть силы болѣ... Смотрю, а онъ ужь туть! я взяль, навёль и хлонъ! Покончиль разомъ всё: должно-быть, прямо въ лобъ.»

— «Да, точно!» возразиль асессорь, «только сбоку Я прежде выстрёлиль: я туть неподалёку Стояль за деревомь и не замётиль вась. Звёрь вышель на меня—я въ лобъ ему какъ разъ.» «Нёть!» крикнуль становой, вертя своей винтовкой: «Нёть, туть вёдь не процессь! ишь вздумаль, парень ловкой!»

Шумъ, крикъ! Межь-тѣмъ Гервазъ медвѣдю пасть разжалъ

И, всунувъ глубоко широкій свой кинжаль, Разсекъ звериный зевъ, картечь оттуда вынуль И живо по стволамъ охотниковъ прикинулъ. «Эхъ», молвилъ, «госиода, сыграли вы въ ничью: Картечь по моему приходится ружью. Смотрите: въ самый разъ, и нъту здъсь обмана; Но выстрель быль не мой, а квестаря-илебана; Мит было въ этотъ часъ совстмъ не до того: Страхъ всиоминть! звърь насъль на нана моего, На пана моего, последняго Горешку — Хоть съженской стороны! Я сталь на тужестежку; «Владычица моя! Господь Ісусь Христось!» Взмолился я: и что жь? Богъ милостивъ, принёсъ На выручку ксендза, лихова бернардина; Онъ всъхъ насъ пристыдилъ-и точно: хватъ ксенжина!

Когда я трясся весь, собачки не нашоль, Онъ хвать моё ружьё, прицёлился, павёль — И бадъ! какъ пить поднёсь! въ башку промежь зубами! Монанку, сто шаговъ! и между головами Двоихъ охотниковъ! Который годъ живу; Какихъ видалъ стрёдковъ; обрыскалъ всю Литву, А только одного охотника такова Я встрётилъ; истинно; да вотъ—ксендза другова. Тотъ, Яцекъ именемъ, а по просту Усачъ; На всё затён былъ отъявленный лихачъ; Не мало каблуковъ у женскихъ сбилъ ботинковъ, Не мало на-вёку настроилъ поединковъ... Теперь, я чай, въ аду по самые усы Сидитъ на угольяхъ — и точно злые исы Хлопочутъ вкругъ него и Вельзевулъ, и черти... Сиасибо, право, ксёндъв! Двоихъ ты спасъ отъ смерти,

А можеть и троихь: я хвастать не хочу, Но если бы медвёдь сняль черень нанычу, Послёднему въ роду — и я бы къ звёрю въ глотку Полёзъ! Пойдёмъ же, ксёндзъ, изъ торбы вынемъ водку

Лихую, гданскую, присядемъ и вдвоёмъ Здоровье графское и ваше разопьёмъ!»

Но не было ксендза: напрасно проискали Охотники его; лишь только разъузнали, Что, послѣ выстрѣла, окинуль взоромь онъ Окрестность, видитъ: графъ съ Тадеушемъ спасёнъ, Взглянулъ на небеса, тихонько помолплся, Надвинуль свой каптуръ и въ чащѣ тёмной скрылся.

### Пъснь V.

На ужинъ въ замокъ всёхъ Соплица пригласилъ. Готово — и народъ толною повалилъ, Шумя, какъ вётрами волнуемое море. Всёхъ выше, впереди, садится подкоморій, Какъ слёдуетъ ему по званью и лётамъ; Садясь, онъ кланялся привётливо гостямъ. На мёсто квестаря хозяинъ сёлъ въ срединѣ, Прочтя короткую молитву по-латынѣ; Потомъ благословилъ трапезующій столъ — И ужинъ чередой, какъ водится, пошолъ. Сначала холодецъ, тамъ раки и шпараги, Между бутылками токая и малаги.

Но тихо всё жують. Молчаніе кругомь; Лишь вилки брякають. Навёрно въ замкё томь, Котораго въ огняхъ сіявшія палаты Слыхали нёкогда столь громкіе виваты И рёчи бурныя, кипёвшія рёкой, Ни разу не было компанін такой: Какъ-будто нёкій духъ заворожиль всю братью И всё уста сковаль безмолвія печатью. Причина, почему затихла молодёжь, Скрывалась въвыстрёлё; всякъ думаль: «каково жь! Не дался никому медвёдь изъ братьи нашей, И вдругь какой-то ксёндзъ, какой-то шлыкъ мо-

Побёду выхватиль изъ-подъ носу у всёхъ! Не срамъ ли, господа? вёдь это курамъ смёхъ! Позоръ отъявленный! ложися въ гробъ заранѣ! Вотъ будетъ похвальбы и въ Лидѣ, и въ Ошмянѣ, Панове братія! и неужели имъ Мы пальму первенства въ охотѣ отдадимъ?»

Но пуще войскому молчанье то маркотно: Провёль онь молодость бурдиво, беззаботно, На сеймахь, гульбищахь, у шляхты на пирахь, Въ охотничьемь кругу, на шумныхь вечерахь, Гдѣ старопольскіе побрякивали кубки; Затѣмь онь быль врагомъ молчанія и — трубки, Которую, вишь, чорть оть нѣмцевь къ намъ занёсь, Чтобъ Польшѣ всей молчать, куря табакъвъ засосъ: Такъ войскій объясняль. Онъ спаль, иль думалъ

думу, Когда вокругъ него довольно было шуму, А если замолчать - проснётся и бъда! Такъ мельникъ тихо спитъ, урчи кругомъ вода; Пусть ходить шестерня и мельница пусть мелеть: Она ему постель знакомымъ шумомъ стелетъ; Но стали жернова — проснулся вдругь и онъ, Глядитъ, оторопевъ... и где ты, сладей сонъ? Такъ войскій, пробуждёнъ трапезой молчаливой, Всталь, подкоморію откланялся учтиво, Потомъ въ хозяйскому коснулся кунтушу; Кивнули головой, что значило: «прошу» — И войскій началь такь: «Панове! ньть причины Намъ модча ужинать; вёдь мы не капуцины! Молчать, припрятывать за транезою рѣчь, Всё то же, что зарядъ въ ружьт своемъ беречь: Зарядъ заржавъетъ и послъ не годится. Не следь охотнику, какъ девице, стыдиться! За-то болтливую люблю я старину, Охочую всегда къ беседе и къ вину. Въ дни наши, кончивъ ловъ, компанія, бывало, Безъ умолку всю ночь пила и толковала, Что въ голову придётъ, какой бы ни быль ловъ; Огонь — не разговоръ; шумящій ливень словъ— Волна, охотничье ласкающая ухо... Теперь — безмолвіе: услышишь, если муха По замку пролетить. Э, вижу я сейчась, Откуда буря вся на небѣ собралась: Изъ-подъ монашьяго нависнула каптура!

И воть съ чего теперь глядите всѣ понуро: Стыдитесь промаховъ. Да кто жь ихъ не даваль! Я много на-вѣку охотниковъ знавалъ, Какихъ! не вамъ чета — а тоже пуделяли; И самъ я пуделялъ, да не было печали. Покойникъ панъ Рейтанъ, на что ужь былъ стрѣлокъ,

И тотъ безъ промаховъ охотиться не могъ. Пословица живёть: на всякую старуху Хотя единый разъ пошлёть Господь проруху. А то, что съ поля графъ ударился бъжать Съ Тадеушемъ — никто не станетъ осуждать. Когда бъ безъ выстрела пустились вы отъ зверя, То, значить, струсили, сробъли, а теперя Вы оба дали залиъ и бой лицомъ къ лицу Безъ страха приняли, какъ следуетъ бойцу — И вамъ почотная осталась ретирада: Вы вправъ отступить; но вотъ что помнить надо: Всёхъ одинаково хочу я остеречь ---Зарядъ не выпускать изъ дула, а беречь До самаго конца, покуда звърь нагрянеть; А издали зарядъ не бъётъ, а только ранитъ. Да воть еще о чёмь хочу предупредить: Другъ-друга не сбивать, вперёдъ не заходить, И разомъ по одной не тѣшиться дичинѣ!»

Асессоръ проворчалъ вполголоса: «дѣвчинѣ!» Всѣ въ хохотъ: угодилъ асессоръ, знать, на всѣхъ, И долго за столомъ не унимался смѣхъ. «Да!» войскій продолжалъ, «оказін перѣдки: Вываетъ, что въ такой капканъ влетите, дѣтки...» — «Къ кокеткѣ!» проворчалъ асессоръ подъ шумокъ И грозно выстрѣлилъ глазами въ потолокъ.

Вновь на смѣхъ подняли асессорскую шутку, А войскій новую готовиль прибаутку; Венгерскимъ до краёвъ наполниль свой бокаль, Отпилъ, прокашлялся и снова продолжаль:

«Неспорно, ксёндзъ-плебанъ стрѣляетъ очень мѣтко:

Такіе лихачи-стрѣлки бывають рѣдко, И ключникъ говорить, что зналь лишь одного, Кто могъ такъ выстрѣлить, и больше никого. Я жь на своемъ вѣку знаваль еще другого Подобнаго стрѣлка, хорунжаго простого: Онъ также выстрѣломъ двоихъ отъ смерти спасъ. Объ этомъ случаѣ пойдёть теперь разсказъ.

«Разъ въ Налибоцкія ударились мы рощи — И туть-то кънамъ кабанъ какъкуръ попался во щи.

Тадеушъ панъ Рейтанъ — и ужасъ, и гроза Окрестной дичи всей...» — «За здравіе ксендза!» Воскликнулъ панъ судья: «теперь черёдъ за вами, Панъ войскій!» И наливъ тутъ въ уровень съ краями

Бокаль венгерскаго, сосёду подаёть. Бокалы чокнулись; панъ войскій залиомъ пьётъ. — «А жаль, сказаль судья: подарка никакова Не приметь ксёндзъ-плебапъ; за-то, честное слово, За порохъ, за труды, на кляшторъ я внесу Стипендію: такъ звёрь, застрёленный въ лёсу Сегодня, черезъ годъ свою оплатитъ шкуру; Но шкуры не отдамъ; готовъ, пожалуй, фуру Доставить соболей, а шкуру — погоди! О шкурѣ, братія, рѣчь будетъ впереди. Честь выстрёла — ксендзу. Теперь, по уговорѣ, Награду первую яснѣйшій подкоморій Присудитъ пусть тому, кто болѣ заслужилъ!»

Пошоль межь шляхтой спорь, и всякій выводиль Свои отличія, ихъ взвѣсивь и размѣря: Одинь, что на собакъ поставиль первый звѣря; Тоть—въ рукопашную свалился первый съ нимъ; Асессорь въ ярый споръ вступиль со становымъ: Одинь о цѣнности толкуя сангушковки, Другой о добротѣ своей сагаласовки; И нескончаемо трактать объ этомъ шоль...

Но подкоморій рѣчь къ собранію повёль — И всѣ утихнули: «Сосѣди и собратья! Заслуги всѣхъ равны, и всѣ вы безъ изъятья Достойны высшую паграду получить; Но, братія, судьбѣ угодно отличить Особымъ знаменьемъ двоихъ изъ васъ сегодня: Тадеушъ и панъ графъ — на нихъ рука Господня. Тадеушъ, поручусь, откажется отъ правъ: Такъ, spolia opima получитъ нынѣ графъ; Пустъ шкуру по стѣпѣ развѣситъ кабинета — По ней воспоминать онъ будетъ прежни лѣта, Горѣть вопиственнымъ охотника огнёмъ, И пылкій духъ отцовъ не ослабѣетъ въ пёмъ!»

Умолкъ и думалъ: графъ доволенъ будетъ рѣчью; Но графъ былъ холоденъ къ такому краснорѣчью, И, взоръ на потолокъ нечалино поднявъ, Увидѣлъ тамъ слѣды охотничьихъ забавъ, Наслѣдіе вѣковъ, добычу поколѣній: Кудрявые рога сохатыхъ и оленей, Силетаясь межь-собой, пависли точно лѣсъ; А далѣ, подъ шатромъ истлѣвшихъ запавѣсъ, Портреты прадѣдовъ, ихъ облики угрюмы...

Всё въ графѣ старыя расшевелило думы, Давно умолкшую и ненависть, и злость... Владѣлецъ этихъ стѣнъ межь ними точно гость! Горешки стольника единственный наслѣдникъ — На пирѣ у враговъ и другъ, и собесѣдникъ! Волненіе и гнѣвъ съ трудомъ въ себѣ сдержавъ, Съ усмѣшкой горькою судъѣ отвѣтилъ графъ: «Благодарю я васъ за даръ и за обычай; Но тѣсный уголъ мой столь пышною добычей Покуда украшать я вовсе не хочу, А лучше съ замкомъ тѣмъ всё вмѣстѣ получу!»

Смекнувъ, куда пошло, чтобъ избѣжать исторій, Скорбе посибшиль вступиться подкоморій: «Достопнь похвалы, сосёдь мой молодой: За выгоды свои стоишь и за ѣдой; Не такъ, какъ молодёжь въ теперешніе годы Живёть, не думая щадить свои доходы, Отъ всякихъ лишнихъ тратъ себя предостеречь. На счоть недвижимых теперь имфній рфчь: Меня давно уже вопросъ сей занимаетъ; Признаться, эта часть у насъ еще хромаетъ, Но мёры приняты...» Тутъ началь выводить Порядкомъ цёлый планъ, пошолъ судить, рядить, Администраціи высказывая тайны, Занёсся высоко; вдругь шумъ необычайный Послышался въ углу; всѣ головы туда Оборотилися. Такъ вътеръ иногда Колосья тонкіе нагнёть по произволу, И зыблются они, склоняясь тихо долу.

Въ углу, гдё стольника иокойнаго портретъ Висёлъ, подъ копотью и прахомъ многихъ лётъ, Открылась, скрыпнувъ, дверь, и въэтоже мгновенье Фигура длинная, какъ нёкое видёнье, Явилась въ комнатё: то ключникъ былъ Гервазъ; Узнали всё его по блеску гнёвныхъ глазъ, По росту и усамъ, еще того скорёе По форменной его горешковской ливреё. Онъ шолъ, не шевелясь, какъ точно не живой, Не думая кивнуть собранью головой, И даже не смотря и шаики не ломая. Въ рукахъ его ключи; одинъ изъ нихъ, блистая, Предлинный, спереди воинственно торчалъ, И будто ятаганъ, иль мечъ обозначалъ.

Фигура движется и стала противъ шкафа, Гдѣ старые часы, съ гербомъ Горешки графа, Мигали за стекломъ, давно ужь, на бѣду, Со всей природою и съ солндемъ не въ ладу. Гервазъ не поправлялъ — и что ему за дѣло! —

Лишь только бъ шли часы да музыка гудела, Курантовъ лондонскихъ трескучая игра. Въ то время заводить какъ-разъ пришла пора. Рѣчь подкоморія илавнѣе всё и шире Потоками лилась — тутъ ключникъ дёрнулъ гири И зубья ржавые скрипнули въ колесъ: Разскащикъ замолчаль, и оглянулись всъ. «Эхъ, брать, оставь пока! и какъ тебъ не тошно!» Замътиль пань судья; но ключникь, какь нарошно, Дёргъ шнуръ еще сильнъй: кукушка на верху, Припрыгнувъ, понесла такую ченуху, Пищала, каркала, чёмъ далёе, тёмъ хуже И, кончивъ арію, бралась за пъсню ту же. Всь гости хохотать, но подкоморій вдругь: «Эй, ключникъ, берегись: я врагъ подобныхъ штукъ! Кто самъ хорошъ со мной, того я не затрону, Но выпутну какъ-разъ докучную ворону!»

Ни мало не смущонъ, стоитъ себъ Гервазъ, Рукою на часы свои облокотясь, И такъ отвътствуетъ: «Слыхалъ я эти шутки! Нътъ, выпугнуть меня, шалишь, мопанку, дудки! Каковъ ни естъ теперь на свътъ воробей, А дома у себя не трусь и не робъй: Найдётся про него и корму, и соломы! А какъ ворона вотъ да не въ свои хоромы Затешется, тогда изъ этихъ изъ хоромъ Какъ-разъ её метлой поиросятъ не-добромъ!»

— «Вонъ! за двери его! Эй, Томашъ! Эй, Григорій!» Затопавъ, закричалъ сердито подкоморій. «Вотъ видите, панъ графъ, куда уже пошло!» Озвался ключникъ тутъ: «Имъ мало, что на зло Залёзли въ замокъ нашъ, въ домъ стольника Горешки:

Имъ мало, что теперь мы терпимъ ихъ насмъшки, Что панъ пожаловалъ на ужинъ ко врагу, Давай еще кричать на нанскаго слугу, Смёнться мнё въ глаза, чиновнику Гервазу, И даже выгонять изъ дому, какъ заразу!» Туть возный возгласиль: «Вниманье, господа! Всѣ, кто приглашены въ собраніе сюда! Я, возный, Бальтазаръ, фамилія Брехальскій, Иначе генераль когда-то трибунальскій: По сил'в данныхъ мн в потенціи и правъ, Обязанъ нахожусь, свидътелей собравъ, Дознаніе чинить по поводу Соплицы: Сирвчь инкурсіи, набъть на границы; А то, что панъ-судья владетель оныхъ мёсть, Тому свидетельство, что онъ въ сёмъ замке ѣстъ!»

— «Воть я тебѣ, брехачь, заткну твое брехало!» И, взявь свои ключи, не думая ни мало, Гервазь пускаеть ихъ въ него какъ изъ пращи. Всѣ повскакали съ мѣстъ: «держи его! тащи!» И шляхта ринулась шумящею волною, Межь лавкой, стульями, столами и стѣною; Но графъ, имъ креслами дорогу заградивъ И слабый шанецъ свой въ томъ мѣстѣ утвердивъ: «Стой! здѣсь безчинствовать», сказалъ, «я не позволю!

Напрасно, панъ судья, даёшь ты хлопцамъ волю, И гдѣ жъ? въ чужомъ дому! чужихъ позоришь слугъ И цѣлую ведёшь араву противъ двухъ! Какъ это доблестно! какъ это благородно! Хозяннъ на лицо, и тотъ, кому угодно, Мию можетъ высказать претензію свою; А трогать слугъ моихъ я въ замкѣ не даю!»

— «Безъ вашей милости рѣшимъ мы это вскорѣ», Сказалъ, изъ-подъ бровей взглянувши, подкоморій: «Раненько здѣсь себя хозяиномъ зовёшь! Когда меня, всѣхъ насъ не ставишь ни во грошъ, Когда тебѣ ничто ни сѣдина, ни лѣта, Уважь хоть первое ты званіе повѣта, Послушайся меня безирекословно, сядь!»

— «Ни лѣтъ, ни званія нельзя мнѣ уважать, Когда отъ нихъ терплю себѣ я оскорбленья», Отвѣтилъ графъ ему. «Здѣсь домъ мой и владѣнья, Наслѣдіе отцовъ. Довольно и того, Что съ вами, середи помѣстья моего, Пришолъ я бражничать, терплю всё это пьянство, Кутёжъ, и наконецъ позоръ и грубіянство. Ужо, какъ выспитесь, отчётъ спрошу у васъ. Такъ — до свиданія! За мною, мой Гервазъ!»

Никакъ не ожидалъ подобнаго отвѣта Старикъ, отецъ семьи и первый чинъ повѣта. Въто время наполнялъ венгерскимъ кубокъ онъ, Вдругъ рѣчью грубою, какъ громомъ, поражонъ, Совсѣмъ остолбенѣлъ, въ нёмъ нравъ проснулся пылкой:

Старикъ, какъ былъ тогда съ поднятой вверхъ бутылкой,

Такъ замеръ, грозные глаза остановивъ
На графѣ и уста широко отворивъ,
И налитой бокалъ сжимая, что есть мочи,
Покамѣстъ лопнулъ онъ—вино плеснуло въ очи,
На скатертъ черепки посынались звеня;
Казалось, брызгами подбавило огня
Лицу и головѣ: зардѣлся лобъ широкой

И яркой молніей заискрилося око.

Хотёль онь говорить, но долго всё жеваль,
Вдругь прыснули слова: «Ахъ, неучь! Ахъ, нахаль!
Эй, Томашь, саблю мнё! Воть я тебя, графёнокь,
Иначе вышколю; певёжа, поросёнокь!
Ни въ грошь ему чины! не можеть слышать, слабь!
Какая нёженка! заморскихь пёстунь бабъ!
Откуда выскочиль? Эй, Томашь! вшисци дьябли!
Дай саблю, говорю, и примемь ихъ мы въ сабли!»

Туть къ подкоморію придвинулись друзья, Готовы защищать; но за руку судья Сосёда ухватиль: «Ясновельможный пане! Оставьте это памь! Здёсь дёло всё въ буянё, Въ мальчишкё: пусть же съ нимъ п кончить молодёжь!

Тадеушъ, рѣчи ты съ нахаломъ поведёшь! За оскорбленіе и гвалтъ противъ сосѣдей По-своему плясать заставишь ты медвѣдей!» Тадеушъ выступилъ: «а, вашець панъ буянъ! Посмотримъ завтра мы, кто пьянъ п кто не пьянъ! Ты вздумалъ оскорбить здѣсь первый чинъ въ повътъ.

Ужо поговоримъ объ этомъ на разсвѣтѣ! Теперь же уходи, покамѣстъ живъ и цѣлъ!»

То быль совёть благой: едва сказать успёль Тадеушь рёчь свою, какь прыснули бутылки Въ Герваза-ключника, потомъ ножи п вилки. Графъ началь отступать; оторопёль Гервазь... Колеблется... Толпа пахлынула, ярясь, И наступленіе отвсюду началося. По счастью, въ этотъ мигъ въ дверяхъ явплась Зося И, ручки нёжныя и очи вверхъ нодиявъ, Молила ими всёхъ: тогда Гервазъ и графъ, Межь-тёмъ какъ сдержанъ былъ напоръ толим бурливой,

Направились къ сѣнямъ, ловя моментъ счастливый. Глядь: ключникъ вдругъ исчезъ, юркнувъ подъ длинный столъ,

Какую-то скамью за пимь, въ углу, нашоль И, вверхъ её поднявъ могучею десницей, Какъ мельница крыломъ махпулъ — и вереницей Назадъ отхлынула шумящая толпа; Иные сыпались на землю какъ крупа, Вставали и опять кидалися, грозяся, Но осаждённые, скамейкой заслоняся, Ужь были далеко; вотъ стали на порогъ, Минута — и Гервазъ уйти бы съ графомъ могъ, Но ключинкъ всё еще на мигъ остановился, Держа скамью въ рукахъ; ирисълъ, изноровился:

Нельзя ли счастія въ сражень попытать, Ударить на враговь, ломить и наступать? Уже занёсь скамью, чтобы пробить дорогу, Но, войскаго узрѣвь, почувствоваль тревогу.

А войскій, между-тімь, спокойно въ стороні Спдёль, безъ всякаго участія въ войнё. Сначала трапезы, вътотъ мигъ, какъ были въспоръ, Соплица панъ-судья, Гервазъ и подкоморій, Панъ войскій вслушался, казалось, въ этоть споръ, Понюхаль табаку, очки свои протёрь, Затёмъ опять утихъ, не внемля крикамъ, шуму, И погружаяся, повидимому, въ думу. Соплица быль родня неблизкая ему; Но такъ-какъ войскій жилъ давно въ его дому, То вѣчно о судьѣ заботился немало. Увидевъ, что толпа на графа напирала И съ нею быль судья: старикъ себъ опять Сталь молча, подъ шумокъ, за битвой наблюдать И, ножикъ положивъ тихопько на ладони, Онъ приготовился, какъ должно, къ оборонъ.

Искусство страшное метанія ножей Въ то время вывелось въ Велико-Польшѣ всей И даже на Литвѣ; лишь кое-кто изъ старыхъ Его употреблялъ подчасъ при битвахъ ярыхъ. Зналъ ключникъ хорошо, чѣмъ пахнетъ этотъ ножъ. Движенья войскаго, быть-можетъ, молодёжь И не примѣтила, но ключникъ всё примѣтилъ И видѣлъ онъ, въ кого старикъ ножомъ намѣтилъ: Скамъёй послѣдняго Горешку заслонивъ, Гервазъ нырпулъ за дверь, и графъ остался живъ.

Такъ волкъ, когда его собакъ настигнетъ стая, Вдругъ ощетинится, присядетъ и, блистая Клыками страшными, пріемлетъ ярый бой — И стая отъ него посыплется гурьбой. Но, чу! звенитъ курокъ—и волкъ, поднявши ухо, Со страхомъ слушаетъ знакомый щолкъ, и, глухо Ворча и хвостъ поджавъ, уходитъ въ добрый часъ, А стая, вновь за нимъ съ тріумфомъ навалясь, Хватаетъ за бока и космы въ воздухъ мечетъ; На мигъ присядетъ волкъ, иса хваткой искалечитъ И снова на утёкъ: такъ точно и Гервазъ Искусно отступалъ, скамъёю заслонясь, Грозя движеньями, посматривая въ оба — И въ тёмный коридоръ укрылись съ графомъ оба.

«Держи!» но ключникъ былъ на хорахъ, наверху, Ломалъ уже органъ — и быть бы тутъ грѣху, Когда бы мѣдныя посыпалися трубы И затрещали вдругъ пановъ и шляхты чубы. По счастію, толпа спѣшила изъ дверей, А хлопцы, захвативъ посуду поскорѣй — Огромные котлы изъ серебра и мѣди — Бѣжали также вонъ, оставя только снѣди.

Посл'єдній отступиль Брехальскій Бальтазарь: Не могши укротить въ себ'є возненскій жарь, До самаго конца чиниль свое дозпанье, Достаточно явивъ различныхъ пунктовъ знанье, Крючковъ, параграфовъ, указовъ и статей; Окончиль — и пошоль всл'єдь шляхты и гостей.

По счастью, не было увѣчныхъ и потери, Но стульевъ и скамей попадало у двери Довольно: самый столъ, подшибенъ наконецъ, Палъ на полъ, улитый венгерскимъ, какъ боецъ, На обагрённые доспѣхи супостата. Вкругъ мёртвыя тѣла: индѣйки, поросята, Съ ножами, вилками, натыкапными въ бокъ...

И вотъ опять заспуль разбуженный чертогь, И мракъ надъ нимъ повисъ, какъ тёмная завѣса; Лишь мѣсяцъ, выкравшись тихонько изъ-за лѣса, Скользилъ по комнатамъ обманчивымъ лучомъ, Какъ-будто нѣкій тать въ затишьѣ гробовомъ, Иль грѣшная душа, летящая на Дзяды. Вотъ крысы заскребли — полакомиться рады... Вдругъ хлопнула бутыль, духамъзаздравный тостъ, И крысы прячутся, поджавъ проворно хвостъ.

На хорахъ, въ залѣтой, что прозвана зеркальной— Хотя и безъ зеркалъ — разгуливалъ печальный Наслѣдникъ стольника, отъ жару снявъ сюртукъ, Однакоже его не выпускалъ изъ рукъ И, имъ воинственно и ловко дранируясь, Какъ рыцарскимъ плащомъ, и такъ-себѣ рисуясь, Онъ вышелъ на балконъ, на ветхое крыльцо, Чтобъ вѣтръ ему пахнулъ въ горящее лицо; А тамъ ужь былъ Гервазъ — и начали бесѣду. «Всѣхъ, всѣхъ зови на бой! Ступайкъотцу икъ дѣду!» Графъ молвилъ. «Всѣхъ сюда, всѣхъ до одной души! Живѣе снаряжай рапиры, палаши!...» — «Да, точно!» тотъ сказалъ. «Коль хочешь быть покоенъ,

Всё грабь и всё бери, и будь вѣкъ цѣлый воинъ. Какойтамъшутъпроцессь! Всё яснотутъ какъ день: Горешки — панами всѣхъ этихъ деревень Лѣтъ были тысячу; межь-тѣмъ, какъ панъ Соплица Ни грома не имѣлъ; вдругъ эта Тарговица

Нагрянула на насъ, какъ на голову снѣгъ — П вотъ мой панъ лишонъ своихъ владѣній всѣхъ, За что и почему — кто знаетъ, непзвѣстно! Тутъ гдѣ процессомъ взять и дожидаться честно: Набъёшь оскомину, не стерпишь, надоѣстъ. Давно я говорю: махнёмъ на нихъ въ наѣздъ! Какъ было въстарину въ Литвѣ, въ Велико-Польшѣ: Тотъ правъ себѣ и панъ, кто могъ паграбить больше; Кто въ полѣ взялъ, возьмётъ навѣрно и въ суду! А если я въ Добжинъ за помощью пойду, Къ Матвѣю проторю знакомую дорожку, Такъ, вѣрь миѣ, пзъ Соплицъ мы сдѣлаемъ окрошку!»

-«Брависимо! идетъ!» воскликнулъ громко графъ: «Давай, Гервазъ, искать своихъ сарматскихъ правъ! Такой подымемъ шумъ, какой и въ прежни леты На ръдкость быль въ Литвъ. Журналы и газеты Вездѣ начнутъ трубить объ насъ наперерывъ. Гервазъ! ты подлинно на выдумки счастливъ! Ура! намъ предстоптъ прекрасная забава: Оружья грянеть звонь, а тамь—вѣнець и слава! Два года кисну здёсь, какъ звёрь какой сижу; Всё развлечение — посноришь за межу Съ холономъ; а ужь туть не этимъ вовсе пахнетъ.» — «Да, ежели Гервазъ ранирой тарарахнеть...» Вступился-было тоть; но графъ остановиль: - «Я, знаешь ли, Гервазь, однажды удивиль Сицилію, свершивъ удачно нападенье На шайку цѣлую разбойниковъ. Сраженье Поутру началось и кончилося въ ночь. Я лично трехъ убилъ, и княжескую дочь, Красою ангела, освободиль изъ ильна. Въ объятія мон прекрасная Елена Упала, плакала — поймешь ли это ты? Въйзжаю въ городъ - ну, какъ водится, цвиты; Коврами пышными увъшаны балконы, Валить тьма тмущая народу, милліоны, Вивать et caetera... Потомь одинъ поэтъ Удачно сочинилъ стихи на сей предметъ, Назвавши: Польскій графг, иначе приключенья Въ скалахъ Бирбанте-Рокъ. Съ-тъхъ-норъ во миъ влеченье

Къ сраженіямъ, огонь вопиственный въ кровп... Ступай, Гервазъ! ступай, кличъ кликай и зови, Вассаловъ собирай, вооружай жокеевъ!» — «Какъ? Боже сохрани вооружать лакеевъ!» Гервазъ отозвался. «Съ лакеями наёздъ! Монанку нѐ жилъ здёсь, не знаетъ нашихъ мёстъ, Обычаевъ; наёздъ сбирается въ застянкахъ: Въ Добжинѣ, въ Тетычахъ, въ Стулновицѣ, въ Рубанкахъ,

Гдѣ шияхта истая, народь — головорѣзь, Ребята важные, въ Литвѣ имѣютъ вѣсъ, Горешкамъ преданы и недруги Соплицамъ. Монанку, вотъкуда, вотъ къэтимъсамымъ итицамъ, Миѣ нужно залетѣть, покамѣстъ не блеснулъ Разсвѣтъ на небесахъ. А панъбы лёгъ—уснуль; Ужь поздно: пѣтухи вдругорядь прокричали!» Затѣмъ Гервазъ утихъ, и оба замолчали.

Съ балкона видитъ графъ горящіе огни Въ хоромахъ у судъп. «Не спятъ еще они!» Сказалъ онъ про себя. «Что жъ, дѣло! тѣшътесь этимъ,

Пока мы фейзерокъ пной вамъ не засвътимь!» А ключникъ на земь съль, прижавшися въ углу. Лучъ мъсяца скользилъ по лысому челу И ръзче отдъляль глубокія морщины. Гервазу начали мерещиться картины Навздовъ и резни, военная гроза... А сонъ, межь-тъмъ, смежалъ усталые глаза. Гервазъ хотель прочесть вечернія молитвы И ими разогнать виденія и битвы, Но между «Вѣрую» и между «Отче нашь» Вдругь какъ-то зазвенить то выстрёль, то палашь, И грёзы странныя являются въ туманъ. Воть, грозно опершись на тяжкомъ буздыганъ, Стоить сёдой литвинь, покручивая усь; Другой острить кинжаль иззубренный о брусь... Чу! музыка гремить, чертогь сверкнуль огнями-И, между разными знакомыми тенями, Вдругь образъ стольника покойнаго мелькнуль, Кровь брызнула... Гервазъ очнулся и вздрогнуль, Крестится... Но дрема опять его объемлеть... Навздь! Военный кличь и трубы. Ключникь внемлетъ,

Глядить: Кореличи и Рымша на чель!
Сверкаеть молніей оружіе во міль...
Затьмь смьшалось все: Литва и гайдамаки...
Воть самь Гервазь летить на дикомь аргамакь,
Вылёты кунтуша на вътерь распустиль,
Лицо его горить и шанка сбилась въ тыль;
Воть, воть она: узръль знакомую свътлицу —
Туда! — и онь поджогь разбойника Соплицу;
Огонь бъжить ръкой; ударили въ набать;
Объяты пламенемь, селенія горять
И сыплются кругомь, сверкая, головешки...
И такь заснуль слуга посльдняго Горешки.

# ПѣСНЬ VI.

Тихонько, крадучись, на небо выходиль Застёнчивый разсвёть и дремлющихь будиль, Но быль онъ нѐ весель: съ лица его румяны Спахнуло сёрой мглой и, глядя на поляны, Не могь онъ, какъ всегда, зарёю заалёть. Кругомъ висёль туманъ, какъ старая повёть Надъ бёдной хижиной убогаго литвина.

Стада воловъ и козъ, съ природой заедино, Проснулись и пошли на настбище позднѣй, Пугая русаковъ изъ мягкихъ зеленей. Догадливый звѣрокъ имѣлъ обычай рапѣ Въ дубраву уходить; тенерь дремалъ въ туманѣ, Таясь за кочками, на воздухѣ сыромъ, Подъ каплями росы, блиставшей серебромъ.

И въ рощахъ тишина: еще пъвецъ крылатый, Забившися въ листы и подъ мохъ бородатый, Дремалъ, повъся носъ, и ждалъ зари восходъ. Лягушки квакали среди своихъ болотъ, Да бучней слышались отрывочные стоны, Да каркали порой зловъщія вороны, Ненастье и дожди селянамъ ворожа.

Чу! пъсня раздалась, и звукъ ея, дрожа Уныло, а подчасъ и вовсе замирая, Пронёсся по полямъ отъ края и до края: То вышли изъ села на ниву жинцъ толиы; Сверинули острые на нажитяхъ серпы; Работая, поютъ молоден русокосы. Вотъ къ нимъ идутъ косцы, на плечи вскинувъ косы, И начали косить отаву; скосять рядь, Всв остановятся и косы поострять Брускомъ; потомъ оиять движенье на полянъ: Валитъ косцовъ толна, чуть видная въ туманъ, Лишь изредка свистить и хряскаеть коса, Да вътеръ пъвуновъ приноситъ голоса. Въ срединъ, между жницъ, оглядывая жито, И временемъ ворча и хмуряся сердито, Гуляетъ пасмурный и мрачный экономъ И дремлеть на ходу, еще объятый сномь. Межь-темь, большія всё и малыя дороги Наполнены людьми: несутся брички, дроги, Кибитки польскія, гонцы туды, сюды; Нередко шмыгають проворные жиды; Порою взапуски промчатся верховые, Какъ-будто развозя извъстія живыя. Волненье, топотня, колёсь трескучій громъ. Очнулся и глядить угрюмый экономь, Кричить, зовёть: куда! лихія брички мимо Летять, проносятся, какъ вихрь, неудержимо. Порой послышится бряцанье палаша: Солдаты! Замерла отъ радости душа —

И старый экономъ, о снё и о пшеницё Забывъ, бёжить бёгомъ къ хозянну Соплицё, Всё въ точности ему повёдать, разсказать... Въ то время начали ужь вёсти прилетать Въ Литву на счотъ войны; въ сердцахъ была тревога —

И всякій ждаль гостей-французовь, точно Бога.

Судья сидёль съ утра, замкнувшися въ избъ, Сердитый, сумрачный, и всё писаль-себь; А возный, между-тёмь, у пана за порогомь, Стояль на вытяжку и ждаль въ молчань строгомь, Что будеть. Наконець написань быль позывь, Гдѣ, жалобу свою на графа изложивъ За оскорбленіе его судейской чести, За дерзкія слова, за гвалть и грубость вмісті, Соплица требоваль съ отвътчика взыскать Убытки, протори: ни іоты пропускать Онъ въ просъбахъ не любилъ, писалъ замысловато; А возный должень быль сегодня жь, до заката, Тотъ позывъ огласить у графа на дому, Допрежь не говоря ни слова никому. Едва лишь онъ узрѣлъ знакомую бумагу, Почувствоваль въ себъ и бодрость, и отвату, Прппрыгнуль, на двадцать годовь помолодель-И гордо на судью и весело глядълъ. Такъ, въ битвахъ проведя всю жизнь, маститый

Лежить въ госпиталь, задумчивъ и спокоень; Вдругь слышить барабань и, духь свой веселя, Припрыгнеть и кричить: «рубите москаля!» И долго тышится, и улыбаясь плачеть, И, бросивь свой костыль, какъмальчикъ малый скачеть.

Брехальскій, позыва взява, собраться ва путь сиб-

На это у него кафтанъ особый сшитъ — Не кунтушъ, не жупанъ: они идутъ въ парадѣ; На позывъ возные совсѣмъ въ иномъ нарядѣ Пускаются: подъ пизъ широкіе штаты; У куртки два угла слегка подобраны, Но можно отстегнуть, откинувъ только пряжки; Съ ушами малахай, а уши тѣ на стяжкѣ: Коль дождикъ, возный ихъ спустить пожалуй могъ, А вёдро — подтянуть повыше на шнурокъ. Одѣвшись и потомъ взявъ въ руки посохъ длинной, Брехальскій выступилъ торжественно и чиню, Пѣшкомъ, не на конѣ. Когда идётъ процессъ, То возный, точно волкъ, гляди почаще въ лѣсъ.

Брехальскій, опытный и расторопный малый,

Повсюду знаемый, во всёхъ краяхъ бывалый, На идзвахъ зубы съёлъ. Какъ осторожный лисъ, Боясь, чтобы за нимъ вдругъ исы не иогнались, Въ курятникъ не сиёша и не задорясь входитъ, А прежде издали внимательно обводитъ Глазами острыми гумно, и садъ, и дворъ: Такъвозный, вълопухахъ прокравшисъ подъзаборъ, Всё въ щели высмотрёлъ, на случай ретирады; Не видитъ никого, выходитъ изъ засады, Поближе; по стёнё вскочилъ на сёновалъ — И въ тёмныхъ конопляхъ таинственно пропалъ.

Въ ихъ зелени густой, высокой и пахучей, И звёрь, и человёкъ отъ смерти неминучей Скрываются подчасъ. Туда бёжить русакъ, Въ капустъ поднятый, надъясь, что никакъ Его по коноплямъ ищейка не разъищетъ. Напрасно выжелицъ и мечется, и рыщетъ: Лодыги крѣпкіе въ глаза и въ морду бьють И выслёдить ему добычу не дають. Туда же прячется пной холопъ дворовый Отъ грозныхъ батоговъ, покуда панъ суровый Утихнетъ. То жь, когда рекрутчина придётъ, Вездъ по коноилямъ скрывается народъ. Затемь, во дни войны, наездовь и возстаній. Стараются вожди тактически, зараньй, Занять дремучій боръ господскихъ копоплей. Который, защитясь оградой отъ полей, Всегда соединёнъ съ другою рощей - хмѣлемъ, Ихъ стратегическимъ служить способенъ цёдямъ, Отъ вражескихъ атакъ оберегая тылъ.

Брехальскій, хоть не трусь и въ передёлкахъ быль, Однакоже сробъль: знакомый зелья запахъ Напомниль вмигь ему о разныхь жосткихь лапахь, О приключеніяхъ съ панами прежнихъ льтъ: Такъ, разъ, одинъ усачъ, уперши пистолетъ, Загналь его подъ столь, кругомъ народъ поставиль Съ дубъёмъ и съ саблями, и вознаго заставилъ Вдругъ по собачьему свой отзывъ отбрехать — Пришлося въ конопли оттуда утекать. Потомъ, еще другой, съ задорными руками, Въкъ-въчный окружонъ своими гайдуками, Который ни во что не ставиль трибуналь, Увидъвъ позывъ въ судъ, въ клочки его порвалъ, И возному, грозя надъ нимъ подъятой шпагой, Вельль позавтракать искрошенной бумагой. Что делать, началь ёсть, глядя на гайдуковь, А послъ въ конопли, въ окно — и быль таковъ.

Всё это вспомнивши, Брехальскій коноплями

Тихопько крадется, разводить ихъ руками, Кавъ-будто рыболовъ ныряющій плывёть. Воть подняль голову, глядить назадь, вперёдь: Все тихо. По двору протоптана дорожка — Онъ вышель на неё, украдкой подъ окошко Подползъ: безмолвіе! онъ голову въ окно — Въ покояхъ та же тишь и всё растворено, Всѣ двери; онъ смѣлѣй; поднялся на ступени Крыльца господскаго, но не безъ страха въ съни Вошоль и, позывъ свой изъ пазухи доставъ, Сталь громко возглашать. Все тихо. Видно графъ Отбыль куда-нибудь со всей своею дворпей, Предъ тѣмъ вооружась исправнѣй и проворнѣй. Кругомъ накидано вопискаго добра: Рапиры старыя, фузеи, штуцера, Отбитые курки и безъ курковъ пищали: Изъ хламу этого, какъ видно, выбирали Оружье; но куда направили свой путь? Брехальскій распросить хотёль кого-нибудь — Напрасны поиски; покон пусты, глухи; Ужь послѣ на дворѣ попались двѣ старухи, Сказавъ, что, кажется, вельможный господинъ Со всею дворнею отправился въ Добжипъ.

#### Пъснь VII.

Широко по Литве Добжинскій слыль застянокь Отвагой шляхтичей и красотой шляхтянокъ, Въ дин оные могучъ. Когда Собесскій Янъ Готовился грозой идти на мусульманъ И кликнуль кличь въ народъ, изъ одного Добжина Пришла къ нему тогда несметная дружина. Иной головорёзъ, бывало, во дворё У пана знатнаго пьёть, ъсть на серебрь, Не-то, такъ въ лагеръ живётъ-себъ при войскъ: Чуть кликнуть-онъ готовъ и рубится геройски. Теперь уже не-то: застяпокъ объдняль, Остепенились всв и всякъ работать сталь; Но всё еще народъ и гордъ, и полнъ отваги; Межь бёдныхъ шляхтичей пе встрётишьты сермяги, А всякій сшить жупань иль кунтушь норовить. Шляхтянка, самая убогая на видъ, Глядишь: то въ миткаль, а то и въ колепкорь, А въ праздникъ каждая въ корсетв и въ уборв.

И нравомъ разпились добживцы ото всёхъ:
То были — присягнуть во истинну не грёхъ — Всё родовитые и чистые литвины,
Всё безпардонныя, воинственныя мины:
Окатистые лбы, орлиные носы,
Прямой и смёлый взглядъ, аршинише усы,

Жупаны былые, не-то кунтуши смуры, А говорили вст какъ истые мазуры, Отъ нихъ обычаи и нравы захватя: Такъ, ежели Матвъй крестиль свое дитя, То вѣчно называль его Варооломеемь; Варооломеевъ сынъ навърно былъ Матвъемъ; А женщинъ Кахнами да Марьями велось Въ Добжинъ называть; но, дабы сей хаосъ Не спуталь всёхь и всё, условились заранёй Давать, при именахъ, тьму-тьмущую прозваній, По праву, случаю какому, по страстямъ. Соседи стали тожь, добжинскихъ по следамъ, Изъ неразумнаго, пустого подражанья, Безъ цёли и нужды выдумывать прозванья. Такъ, скоро въ именахъ литовскій цёлый край Смѣшался — и теперь какъ хочешь разбирай, И радко знаетъ кто, отколь взялся обычай Давать такую тьму прозваній и отличій. Въ Добжинъ проживалъ Матвъй, что кроликъ бълъ, Отсюда Кролика прозвание имѣлъ, А послѣ Флюгеромъ прослыль онь на Костёль. Когда же, наконецъ, явился въ ратномъ полѣ — То было въ восемьсотъ-шестомъ еще году -Любиль за левый бокъ хвататься на ходу, Лишь только москаля подстерегаль далёко: Отсюда получиль прозвание Забока. Какъ самъ стоялъ у всёхъ добжинскихъ на челё, Такъ точно домъ его слылъ первый на сель, Промежь корчны жида и божія костёла. Но было всё кругомъ запущено и голо: Ограда безъ воротъ; обломанный плетень; Берёзки жидкую на дворъ кидали тъпь. Позади — огородъ; однакожь гряды пусты, Лишь только кое-гдё глядить вилокъ капусты, А всё жь фольварокъ тотъ казистъй всъхъ на видъ, Хоть богъ-въсть сколько льть построень и стоить. Въ боку, какъ водится, конюшня и амбары, Сушильня и овинь: немного тоже стары, Однако держатся, пригнувшись до земли. Вев крыши, будто лугъ, травою поросли И мохомъ, отъ трубы до самого до краю; Крапива, лебеда, лодыги молочаю, Деванны золотой волнистые хвосты, Въ разбивку между нихъ цыкорія цвёты Желтьють въ муравь, какъ огненныя звызды. Въ повъти и въ кустахъ-повсюду птичьи гитезды; Надъ кровлею чета домашнихъ голубей; Въ съняхъ чирикаетъ веселый воробей, И любитъ ласточка порхать туда нередко. Ну, словомъ, дворъ смотрелъ какъ-будто птичья клѣтка.

А прежде замкомъ былъ: досель вездѣ слѣды Давнишнихъ бурь и битвъ; какъ видно, что сюды Тевтонъ, или москаль заглядывалъ когда-то; На память той поры лежитъ въ травѣ граната, Давно забытая; а глянь поди въ кусты: Увидишь рядъ могилъ и ветхіе кресты — Подъ ними тихимъ сномъ почіютъ непробудно, Зарыты наскоро, а кто? добиться трудно! Въ дому, въ иномъ бревнѣ, засѣвшее ядро Увидишь, а стѣна усѣяна пестро Какъ-будто роемъ ичёлъ; вглядишься: это пули Богъ-знаетъ сколько лѣтъ въ тѣ брусья затонули.

Войдёшь ли внутрь хоромъ: задвижки и крюки Имфють на себф надрфзы и значки; У многихъ начисто поссечены головки: Знать, проба тесака, иль сабли зигмунтовки. Надъ самыми дверьми старинные гербы Добжинскихъ: но — увы! тамъ сущатся грибы, А въ пышныхъ завиткахъ воинской арматуры Оставили следы индейки, либо куры. Въ сарай арсеналь: въ одномъ углу стоитъ Фузея ржавая, въ другомъ — пробитый щитъ, А даль: дротики, мечи, рушницы, кубки, Кольчуги, шишаки — въ иномъ гивздо голубки; Изъ шлема древняго хозяинъ кормитъ козъ, А въ нанцырь задаетъ конямъ своимъ овёсъ; А старыхъ бунчуковъ на древки бородаты Кухаркъ отдаетъ насаживать ухваты. Такъ, вмѣсто марсова угрюмаго чела Цереры свътлая улыбка разцвъла, И, житомъ полныя, заколосились гумна Подъ мириымъ скипертомъ Помоны и Вертумна; Но Марсъ идётъ опять, гоня Цедеру прочь.

ВъДобжинъ, невъстьотколь, гонецъпрівхальвъночь. Едва услышали — собрались шляхта-братья, Бъжитъ и старъ и малъ, всё кучей безъ изъятья; Шумитъ и движется по улиць толиа, Глядятъ — зажглись огни въ илебаніи попа И тьма народу тамъ; толкуютъ безъ умолку, А всё пе ладится и не выходитъ толку. Тутъ хоромъ всё идти ръшили наконецъ Къ Матвъю-кролику; за ними и гонецъ.

Матвъй, доступный всъмъ, жилъ скромно, тихо, просто
И въ тъ поры считалъ себъ ужь девяносто.
Хоть ростомъ не великъ, но кръпокъ былъ и дюжъ, И первымъ слылъ вездъ рубакою къ тому жь;

А саблю вострую, которой честь и славу

Далёко чтили всь, онь розгой зваль, въ забаву. Сначала въ Барѣ онъ конфедератомъ былъ. Потомъ за короля враговъ его рубилъ; Когда жь желанный миръ быль конченъ Тарговицей, Матвъй опять ушолъ и скрылся за границей. Отселѣ «Флюгеромъ» ославили его. Зачемъ переходиль, и какъ и отчего -Кто знаеть? можеть, духъ имъль онь безпокойный. И тешили его сраженія да войны, Безъ дела быть не могъ, и только лишь одна Стихала партія, свернувши знамена, Къ другой онъ приставаль и тамъ опять рубился, Иль, родину любя, всегда за правду бился И чуяль далеко, кто правъ, кто виноватъ --Богъ въсть! но только всъ согласно говорятъ, Что быль душой онъ прямъ, и что, награды ради, За деньги, почести, во-въкъ не сдълаль ияди, Что немца не териель, равно и москаля, Что блага всв его — родимая земля. Въ носледній разъ пошоль съ Огинскимъ онъ подъ Вильно

И лихо бился тамъ. Тъснили нашихъ сильно. Полковникъ панъ Поцей одинъ вскочилъ въредутъ; Откуда ни возьмись, Добжинскій туть-какъ-туть-За нимъ, на выручку Поцея легче пуху! И долго не было ни слуху и ни духу О нихъ; воротятся, иль нътъ — не зналъ никто; Пришли, исколоты какъ-будто решето! Поцей, богатыя владенія имея, Хотель вознаградить убогаго Матвея: Фольварокъ предлагаль на свой построить счоть И злотыхъ тысячу въ пожизненный доходъ. Матвъй же отвъчаль: «Ясновельможный нане! Хоть у Добжинского куда легко въ карманъ, Но не Поцей ему пусть въ намяти людей, А онъ останется Поцею добродъй!» И такъ отделался отъ злотыхъ и фольварку, Оставшись темъ, чемъ быль; быковъ гоняль на барку,

Долбиль улы для ичёль, лекарства продаваль, Да за дичиною по рощамь полеваль И жиль сполагоря, тихохонько. Вь Добжинь Людь разный быль: иной умёль и по-латынь; Въ Палестре нахваталь другой всего изъ книгь, На память святцы зналь; но больше всёхъ изъ нихъ Уважень быль Матвей, не какъ рубака грозный, А какъ дёлець и мужъ бывалый и серьозный, Который, опытомь столётнимь научонь, Въ дёлахъ житейскихъ быль и свёдущь и мудрёнъ: Хозяйство разумёль и всякіе предметы, Составы, снадобья, охотничьи секреты —

На всё равно маставъ; а въ небо посмотря, Погоду могъ узнать вфрнфй календаря. Не диво же теперь, что и зимой и летомъ Ходили многіе къ Матвѣю за совѣтомъ: Посъвъ ли, нахоту ль, уборку ль начинать, Съ горохомъ барки ли по Нфману силавлять — Сейчась бътуть къ нему. Короче и прямъе: Ничто не делалось въ Добжине безъ Матвея. Однакожь самъ Матвъй всемърно избъгалъ Извъстности; ни въ комъ ни разу не искаль, И часто, отказавъ совъть подать иному, Онъ выпроваживаль толчкомъ его изъ дому; Во-вѣки о себѣ не думалъ высоко, А если говориль — два слова, коротко, Но знаменательно и съ толкомъ. Такъ и нынъ, Лишь только сходбище случилося въ Добжинъ, Рѣшили всѣ идти къ Матвѣю на совѣтъ, Сиросить, иотолковать; къ тому же быль предметь Знакомый смолоду ему: судите сами, Матвъю ли не знать, какъ биться съ москалями! -

Матвъй ходиль въ саду, всё на небо смотря, И и всию «Занялась румяная заря» Насвистываль-себъ и весело, и бодро. Смъкнувъ примъты всъ, онъ зналъ, что будетъ вёдро. И точно: солнышко вставало хоть во мглѣ, Но мгла не къ верху шла, а стлалась но земль, Что скатерть бълая; межь-тъмъ зефиръ игривый Струями ткалъ но ней рисунокъ прихотливый И, съ номощью въ утокъ проникшаго луча, Творилась дивная, богатая парча, Золототканная отъ края и до края, Огнёмъ, брильянтами и звъздами играя. Такъ златолитые ткуть въ Слуцей нояса: Два мастера снують, а дъвица-краса, Какъ солнце ясное, утокъ ведётъ изъ шолку И гонить подъ него блестящую иголку; Тёмь часомь подаёть стоящій подлё ткачь Ей сверху золото, стеклярусъ и кумачъ... Такъ вътеръ разостлаль основу мглы волицстой, А солнце вирыснуло въ неё утокъ огнистый.

Матвъй, невинная и чистая душа, Молитву Господу святую соверша, Взялълистьевъптравы,присълъптромко свистиулъ: Рой кроликовъ къ нему невъсть откуда прыснулъ; Сверкнули уши ихъ, блестящъй и бълъй Разбросанныхъ въ травъ нарцисовъ и лилей; Глаза, какъ яхонты, когда они нашиты На зелень бархата, иль тёмны аксамиты. Вътутъ, ласкаются, играя и скача

Къ кормильцу своему въ колфии, на илеча И на спину подчась. Любиль старикь дебълый Игривыхъ прыгуновъ и самъ, какъ кроликъ бълый, Усвышись на лугу, ихъ гладилъ и ласкалъ Морщинистой рукой и за уши таскаль, И заставляль служить, и ивжно браль за лапки; Межь-темь другой рукой бросаль ячмень изъ шанки: Чприкая къ нему слетались воробы — И быль онь какь отець среди своей семьи. Вдругъ птицы прыснуди проворно подъ застръху, А кролики — въ траву: такую имъ помѣху Пришельцы новые съ собою принесли, Что быстро по двору къ фольфарку прямо шли, Подковками стуча и саблями блистая: — «Да славится Исусъ и Дѣва пресвятая!» - «На-вѣки вѣчные, аминь!» сказаль Матвѣй, И туть же распросиль внимательно гостей: Зачемь къ нему и какъ и, услыхавъ о деле, Просиль въ хоромы ихъ. Вошли, по лавкамъ сели И ръчи повели. А тутъ ужь и народъ — Едва не весь Добжинъ — столиился у воротъ (Отчасти были тамъ и прочіе застянки), Гремять со всёхь сторонь лппейки, натычанки; Къ берёзамъ конюхи спфшатъ вязать коней, Валить толпа къ избъ, всё гуще и плотнъй. «Здорово, панъ-отецъ!» — «Исусъ-Марія съ вами!» И густо втиснулись въ окошки головами.

#### ПѣСНЬ VIII.

Сначала рёчь повёль сёдой Вареоломей, По прозвищу пруссакь, затёмь, что для вёстей Крулевець посёщаль, заглядываль къ пруссакамъ И слухи тайные посиль оттоль полякамъ. Довольно кой-чего видаль онъ на вёку. Всё уваженіе имёли къ старику, Охотно слушая подъ-часъ его разсказы Про битвы давнія, про всякія проказы. Теперь къ собранію бесёдоваль онъ такъ:

«Нѣтъ, панъ-отецъ Матвѣй, та помощь не пустякъ! Когда бы видѣлъ ты ихъ армію да пушкп! По истинѣ сказать: со времени Костюшки Такого генія не видано нигдѣ, каковъ Наполеонъ. Я, знаешь, былъ вездѣ, А въ восемьсотъ-шестомъ подъ Данцигомъ у дяди На мызѣ проживалъ. Родня — другъ другу ради! Охотой онъ меня почасту угощалъ. Въ то время нашъ фольваркъ нерѣдко навѣщалъ Извѣстный человѣкъ, помѣщикъ панъ Грабовскій, Что нынѣ генералъ въ милщіи литовской;

А быль въ ту пору миръ. Разъ, вдругъ Грабовскій къ намъ: «Ура!» кричить, «ликуй! Французы пруссакамь Трезвону задали — разбили въ пухъ подъ Іеной! Ура, Наполеонъ!» Я, ставши на колено, Молитву Господу поспѣшно сотворилъ И — живо на коня! гоню, что было силь! Подъёхаль къ Данцигу, гляжу: бёгуть гофраты, Ландраты прусскіе и всякіе псу-браты, И — въ поясъ мив. А я, какъ-будто ничего, И началь стороной распрашивать, того, О разпыхъ пустякахъ: не слышно ль перемѣны? Какія въсти, моль, пришли къ вамъ изъ-подъ Іены? Гляжу: а рожи ихъ коробитъ и ведётъ, Кричать по своему: «О веймирь! о мейнь Готь!» Повъсили носы, да и давай Богъ ноги. Воть было посмотръть! Всъ нъмцами дороги Запружены! Кишать вездё какь муравы! Забыли взять съ собой кофейники свои, Кисеты съ табакомъ: всё это растеряли; Ужь, знать, не до того; и такъ-то удирали! А мы, не будь дурны, скорве на коня, Да въ шею ихъ долбить... Была-таки возня! Гофратовъ за чубы, а геровъ-офицеровъ За букли, за тупей... и мало ль тамъ манеровъ! Такъ внутрь немечины втурили мы ихъ всёхъ,

Хоть только поглядёть, обшарь все государство! Въ аптект бъ не нашоль ты нтмца на лекарство! Такъ, еслибъ и теперь намъ феферу задать! Что скажешь, панъ Матвей?» — «А что тебт сказать?»

Всю сволочь, всю какъ есть. Нетъ немца, какъ

на смѣхъ,

Такъ началъ Кроликъ рёчь, по краткому молчанью: Всё ждутъ.» Но измёниль онъ братьевъ ожиданью И снова замолчаль, всёмъ тёломъ трепеща И за бокъ ухватясь, какъ-будто бы ища Отъ сабли рукоять: извёстно, что Забокомъ Отсюда онъ прослыль; въ молчаніи глубокомъ Обвёль глазами всёхъ и повториль опять Тё жь самыя слова: «А что тебё сказать? Французи! Гдё жь опи? въ какомъ забились мёстё? И сколько ихъ идёть? И кто принёсь тё вёсти? Кто скажетъ: миръ теперь? война ли начата?»

Молчить кругомъ толна. Замкнулись всё уста. — «Жаль, нёть плебана здёсь», пруссакъ заводить снова,

«Плебана Робака: сказаль бы намь онь слово: Все знаеть... А пока иніоповь разослать По всей Галиціи, подслушать, разузнать,

Межь-тѣмъ готовиться, сбирать, свозить спаряды, Чтобъ не было потомъ, какъ грянемъ, ретирады!»

— «Годить, судить, рядить, руками разводить!» Сказаль другой Матвъй: «по моему, кропить, Тремъ-бремъ!»И тутъмахнульвокругънадъголовою Огромной палицей, саженной булавою, Которою всегда по имени честиль Кропиломъ и отсель кропителемъ прослыль: «Я въ Пруссахъ не бываль; въдь разумъ крулевецкій,

Хорошъ для пруссаковъ, у насъже умъ шляхетскій. На что тутъ мнѣ плебанъ? Крестить, иль хоронить? Кого? А если бой, такъ падобно кропить! Шашъ-махъ! Къ чему еще какіе-то шпіоны, Развѣдчики? Тремъ-бремъ! Ужь больно вы мудрёны! Судить, рядить, годить, а тутъ—вдругъ москали... И значитъ: лежни вы! и значитъ: кисели! Годить и проводить! Затѣмъ и бьютъ васъ часто! А вотъ, по-мо̀ему: кропиломъ плюскъ—и баста!»

Взяль сторону его другой Вареоломей, Званъ Бритвою; затёмъ еще одинъ Матвёй, Прозваніемъ Горшокъ, что бралъ всегда фузею Шпрокую на бой и часто въ битвё ею, Какъ-будто изъ горшка, картечей лилъ потокъ. «Ура, Кропитель нашъ! да здравствуетъ Горшокъ!» Пруссакъ хотёлъ опять — кричатъ: «Э, къ чорту пруссы!

Ступай въ Нѣмечину, точи себѣ турусы!»

Тутъ Кроликъ началъ вновь и шумъ сейчасъ затихъ. «Плебанъ, сказали вы: ой, смиренъ онъ и тихъ; Но я сейчасъ узналь ту птицу по полёту, Откулова она! Ему бы лучше роту Себъ въ команду взять противъ нъмецкихъ силъ. О, этотъ червячокъ ортшекъ раскусиль Побольше вашего! Взглянуль однимь я глазомь-И всё сообразиль, въ минуту поняль разомъ. Онъ пальше отъ меня, боясь, чтобъ я, того, Къ себъ не потянулъ на исповъдь его. Напрасно ждать его: не будеть бернардина! Коль въсть та отъ него — о, это бъсъ-ксенжина! Кто знаеть, какъ и что, какая мысль и цёль? Тревога вздорная! Что жь, только? Неужель Нѣтъ боль ничего?» - «А боль? воть что боль», Вст разомъ крикнули: «идти и биться въ полт!» «Зачьмь? противь кого?» спросиль у нихь Матвей. -«За родину! Тремъ-бремъ, противу москалей!» Кропитель отвёчаль. Туть спова голось тонкій Раздался Пруссака, пронзительный и звонкій:

«И я хочу свою раппру подтяпуть;
Но, Господи Христе, какой тутъ будетъ путь?
Какая, съ къмъ война? Скажите, паны-браты,
Куда, зачъмъ пдти? и гдъ у пасъ солдати?
А биться безъ солдатъ, безъ войска, безъ гроша...
Не заготовлено у насъ въдь ни шиша,
Ни синя пороха! А развъ этакъ въ Польшъ
Бывало въ старину? Да вотъ, чего же больше:
Давно ли пруссаковъ побилъ Наполеопъ
Подъ Іеной? Что же мы? Сошлись со всъхъ сторонъ—

Совътъ! Готовы всъ, набрали гайдамаковъ Такихъ, что только ну! и—гай же на пруссаковъ!»

-«Позвольте рѣчь держать!» вифшался чередой Панъ Бухманъ, человъкъ довольно-молодой, Въ нёмецкомъ сюртукт, пристойный и опрятный. Смотрыть онь вообще какъ нымець аккуратный, Однакожь быль полякъ. Откуда родомъ онъ, О томъ не зналъ никто, но, такъ-какъ былъ учонъ, Какой-то панъ держаль его за эконома; Съ-техъ-поръ онъ проживаль у пана точно дома; Хозяйствомъ у него въ имфньи заправляль, Съ нимъ о политикѣ порою трактовалъ, И взяль его дътей къ себъ на попеченье Чему-то тамъ учить. Умель онъ, въ заключенье, Бесьду поддержать, красно ноговорить, И даже пногда, въ веселый часъ, съострить. «Позвольте, господа!» промоленль онъ учтиво, Откашлялся и такъ повёль велерфчиво:

«Товарищи мон, тѣ, кон предо мной Сейчась держали рычь, коспулись стороной Существенно всего, всёхъ главныхъ основаній. За силой данныхъ тёхъ, указанныхъ заранёй, Къ единой цёли всё осталось привести: Итакъ, собратія, пойдемъ но ихъ пути! Сперва, сообразивъ внимательние дило, Мы вилимъ двъ статьи, два главные отдъла, Одинь: къ чему сіе повстанье поведёть? Какая мысль его? намфрснье? И вотъ Объ этомъ мы должны беседовать сначала. Другой отдёль таковь: положимь, Польша встала-Откуда жь взять тсперь финансы и войска? Оружіе? За симъ косиёмся мы слегка Исторіи о томъ, какъ первые пароды И общества сошлись. То были просто сброды, Организаціи незнавшіе; вссь в'якъ По рощамъ и лъсамъ скитался человъкъ, Какъ звѣрь. Но вдругъ война! Не-то, что мы въ сраженье

Вступаемъ съ тактикой: то было нападенье Безъ правилъ; такъ орда валила на орду. Воть, видя, чувствуя погибель и бъду, Народъ держать совътъ: вотъ первое вамъ въче, Первоначальный сеймъ!» — «Эге, да какъ далече Занёсся ты, Бухманъ!» сказаль ему Матвъй: «Не видно и конца! А ты решай живей! Туть дёло не о томь, что не было печали — Присловье говоритъ — да черти накачали. Нѣтъ, ты вотъ объясни, какъ горю пособить?» -«Какъ горю пособить? по моему - кропить! Плюскъ-пляскъ, и кончено!» Кропитель отозвался: «Кого бы я махнуль, ужь тоть бы не поднялся На сеймъ и никуда; кого я свисну въ лобъ, Хоть цёлый годъ молись объ нёмъ соборный попъ-Шалишь, не воскресить! Задамъ такого перцу... Такъ, папъ Бухманъ, кропить! мив ваша рвчь по сердцу,

Сказали хорошо на поученье всёмъ. Кропить! вотъ сила гдё, мачугою тремъ-бремъ!»

— «Такъ, подлинно, что такъ!» замѣтилъ тихо Бритва

Пискливымъ голоскомъ: «начинся только битва— И я сейчасъ какъ тутъ, на вашей сторонѣ, Стою за родину; мигните только мнѣ— Иду, сейчасъ готовъ къ Матвъю подъ начальство!»

«Начальство»,перерваль Кропитель, «генеральство, Капральство и тому подобное канальство! Всё это хорошо въ парадѣ, на плацу, Для разныхъ фокусовъ, а намъ, братъ, не къ лицу! У насъ, какъ я служилъ, для всякаго солдата Команда коротка была да узловата: Катай-валяй-стрѣляй по ребрамъ, по усамъ, Шахъ-махъ, коли-руби, не поддавайся самъ!» — «Вотъ лихо, вотъ люблю! не уступай ни шагу!» Вновь Бритва рѣчь ввернулъ. «Зачѣмъ марать бумагу,

Чернила изводить, писать большой статуть: Руби, коли, стрёляй — и вся наука туть! Я складно говорить, панове, не умёю, Но прямо отдаюсь Матвёвев всёхъ Матвёю!» «Да здравствуеть Матвёй! Ура, Варооломей! Вивать, Кропитель нашь! ура компаньё всей!...»

Поднялся гамъ и крикъ, всё зашумёло въ хатъ; На партіп пошло. «Позвольте, пане брате!» Пруссакъ заговорилъ: «Я партій не хочу!» — «И мнъ», сказалъ Горшокъ, «онъ не по плечу!» «Позвольте мнъ сказать!» вмъшался голосъ грубый

Новоприбывшаго оратора Сколубы:
«Что? какъ? о чёмъ идётъ? Что жь мы исключены?
Зачёмъ, спрошу, одной держаться стороны?
Къ чему жь насъ рушили изъ нашего застянку?
А рушилъ ключникъ насъ, Румбайло, званъ Мопанку:

Сказалъ, что обсудить преважный есть предметъ. Тутъ не въ Добжинъ толкъ, а цълый тутъ повътъ! Вся шляхта-братія не всё же изъ Добжина... И тоже бернардинъ брехалъ Робакъ ксенжина, Да выражался онъ, по своему, темно... Теперь конецъ-концовъ: сказали, ръшено, Чтобъ съъхаться сюда; мы съъхались—и что же? Насъ по боку; долой; чуть-чуть не бьютъ по рожъ. Нътъ этакъ не пойдётъ! Добжинцы не один— Насъ цълый здъсь повътъ! Коли хотятъ они Маршалка выбирать: у всъхъ на то есть баллы, у каждаго свой шаръ! Чъмъ мы гръшны и малы? Пусть будетъ равенство!»—«Такъ! равенство! виватъ!»

Два Тераевича хватили какъ въ набатъ:

— «Долой маршалковъ всёхъ! Concordia! согласье!
Рёчь-Посполитая и общее участье!
Виватъ Сколуба нашъ! виватъ сто тысячъ разъ!»

— «Э», завернулъ Горшокъ, «пробъёмся и безъ васъ
И дѣло порёшить по своему съумѣемъ.
Ура, Кропитель нашъ! виватъ Матвѣй Матвѣямъ!
А кто не за него — вотъ Богъ, а вотъ порогъ!»

— «Какъ? шляхту выгонять? въ умѣ ль ты, скоморохъ?»

Сколуба зашумѣлъ: «мы сами васъ уволимъ!» «Стой! кто-то закричалъ: «стой! veto! не позволимъ!» Тъ: veto! тъ шумятъ, о голосъ прося — И на двъ партіп разбилась шляхта вся.

Матвъй сидъль въ углу, угрюмъ и неподвиженъ, Какъ-будто спорами и крикомъ былъ обиженъ. Кропптель близь пего, насупротивъ какъ разъ, Стоялъ, на палицу свою облокотясь, На шумъ не обращалъ вниманія нисколько, Кропило шевелилъ и тихо подъ носъ только Ворчалъ себъ: «Куда? ни шагу уступить! Скоръе наступить, топить, лупить, кропить!» А Бритва подвижной, средь шума и средь давки, Сповалъ, какъ въстанъ чолнъ, отъ лавки и до лавки. Горшокъ, то съ этими, то съ тъми говоря, Ходилъ, двъ партін между собой миря.

Вдругъ въ двери всунулся палашъ пятнаршинный И молніей блеснулъ, такой предлинный-длинный, Остро-отточенный на оба лезвея.

Всѣ смолкди и глядять: «Панове, это я! Совѣты о войнѣ? воть подлинно приманка!» Сказаль — узнали всѣ туть ключника Монанка, И хоромъ крикнули: «Да здравствуетъ Рубецъ! Монанку! Сцызорикъ! Румбайло молодецъ!» Гервазъ! (былъ это онъ) протискался къ Матвѣю И въ воздухѣ мигнувъ рапирою своею, Вдругъ передъ Кроликомъ её остановилъ, Какъ бы салютуя, и этимъ заявилъ Ему почтеніе. «Добжинцы, паны-братья!» Такъ началъ ключникъ рѣчь: «вся шляхта безъ изъятья!

Васъ, братья, не учить пришоль сюда Гервазъ, А только вамъ сказать, зачёмъ онъ собраль васъ. Объ этомъ толковать мы будемъ ныньче съ вами; Но, думаю, давно вы знаете и сами, Что затъвается теперь такой курьёзь... Чай, знаете вы всё?» — «Всё знаемъ!» раздалось. — «Всѣ знаемъ!» тѣ и тѣ, какъ эхо, отвѣчали. -«Ну, ладно! поведёмъ мы, значить, дёло далё. Пріятно трактовать съ разумными людьми. Но мы трактуемъ тутъ — а тамъ ужь, чортъ возьми, Французы! Кесарь ихъ, великій Бонапарте, Спдитъ, по-своему выводитъ на ландкартъ — Что русскимъ, что ему. И такъ теперь война! Французъ на москаля, на сторону страна! Царь съ императоромъ, князьки себъ съ князьками! Какъ изстари велось всегда межь королями. А мы? Что жь намъ сидъть и ждать, уставя лбы? Когда большой съ большимъ, мы малыхъ за чубы, Кто подъ руку попаль: всё дале да больше — И выметемъ, какъ соръ, шельмовство всё изъ Польши!

Не такъ ли?»—«Подлинно! какъ книга говорить!» Кропитель отвъчалъ: «кропиломъ плюскъ — и квить!»

«А я», сказаль Горшокъ, «набью бобовъ въ фузею— Друмъ-брумъ!»— «А я зара́зъ какъ бритвою обръ́ю!»

Вступился Бритва туть.— «Позвольте, господа», Заговориль Бухмань: «когда же и куда Мы двинемся? Гдѣ цѣль и провіанть готовий? Я вижу, вы предметь берёте сь точки новой!»

— «Погудка новая на старый только ладъ!» Панъ ключникъ отвъчалъ. «Тамъ кесарь, тамъ сенатъ!

Король и сеймъ нускай толкують о расправѣ Съ Москвою и царёмъ не здѣсь, а тамъ, въ Варшавѣ:

На то Варшава есть! а мы въ своей избъ...

Конфедераціи не нишуть на трубі Лучиной, а на то чернила есть, атраменть И не бумага туть простая, а пергаменть; И много всякихь есть коронныхь ппсарей, Подъячихь на Литві, крючковь, секретарей, Какь было въ старину; а наше, братья, діло: Рапирой махь-п-трахь, кого бы ни заділа!» — «А я», сказаль Горшокь, «изь моего горшка!» — «Я шиломь суну въ бокъ врага изподтишка!» Сказаль Вареоломей, что быль прозваньемъ Шило. «А якропиломь плюскы!» сказаль Матвій Кропило.

— «Теперь въ свидътели беру я, братья, васъ», Вновь ключникт продолжалъ: «Плебанъ твердилъ не разъ:

Пока отворимъ дверь Наполеону-хвату — Заранѣе убрать и выместь надо хату. А? понимаете, что значитъ «выместь» тутъ? Какой-такой тутъ соръ? кому задать капутъ? Кто главный душегубъ? Кто первый притѣснитель? Соплица, братія!» — «Тремъ-бремъ» сказалъ Кропитель:

«Разбойникъ! висѣльникъ! мошенникъ! сущій воръ! Кропить его, лупить — и весь туть разговоръ!»

Вдругъ голосъ Пруссака раздался средь свътлицы, И, видимо, берёть онь сторону Соплицы: «Панове! можно ли? Сошлюсь на васъ на всёхъ: Намъ, братья, на судью пожаловаться гръхъ! Чёмъ онъ, его семья предъ нами виновата? Не тымь ли, что имыль такого бестью брата? Такъ за него карать? Да есть ли съ вами Богъ? Что слышимъ про судью? Тамъ шляхтичу номогь, Тамъ выручилъ! Судья разбойникъ, притеснитель-Въ умѣ ли вы: скорѣй отецъ нашъ, покровитель! Онь первый запретиль, чтобь кланялись ему Холопы до земли; обиды — никому Не слышно отъ него; по праздникамъ простую Съ собой сажаетъ чернь и вносить зачастую Подушныя въ казпу за бъдныхъ поселянъ. Чай, въ Клецкъ, тамъ не такъ у васъ, камратъ Бухманъ?

Судья Соплица воръ? Я зналь его съизмала, Воть зналь еще какимъ; съ-тѣхъ-поръ судья инмало, Ничуть не погордѣлъ: какъ былъ, таковъ и есть, И надобно отдать ему за это честь. Что объщаетъ — въръ: на-рѣдкость крѣнокъ въ

словъ;

Къ тому же — говоря по правдѣ — въ Соплицовѣ Старопольщизны центръ: какъ попадёшь туда — Вся чужеземщина что съ гуся, братъ, вода!

Какъ-будто оживёшь; рукою точно сниметь! Судья жь привътливъ такъ! Какъ обласкаетъ, приметъ!

Я вамъ, добжинци, братъ, а нашего судью, Ужь какъ хотите тамъ, въ обиду не даю. Не такъ, собратія, въ Велико-Польшѣ было: Не всякое могло въ совѣтъ соваться рыло И въ дѣло пустяки и всякій вздоръ мѣшать!» — «Совсѣмъ не пустяки съ ворами порѣшать!» Вмѣшался ключникъ въ рѣчь. Опять поднялись споры,

Волненье, кутерьма, задоръ и разговоры. «Позвольте!» Янкель-жидь о голосв просиль, На лавку взгромоздясь, крича, что было силь, И лисьимъ колпакомъ надъ шляхтою махая, Ажь вътеръ по избъ пошоль отъ малахая Жидовскаго. Толпа утихла наконецъ. «Добжинцы-господа! Хозяннъ панъ-отецъ!» Жидъ началъ, кашлянувъ и кланяяся пизко: «Добжинцы-господа! Я такъ-себъ, жидиско; Соплица мнъ ни сватъ, ни братъ, а панъ-судья; Соплицу почитать привыкъ съизмала я, Равно добжинских всёхъ, Матвевь, Бартломеевъ, Честную шляхту всю, всёхъ пановъ-добродёевъ; Но, думаю себъ, коли пошло на то, Чтобъ сдёлать гвалть судьё, ни за что, ни про что, Вы только на себя накличете невзгоду; Чай знаете, что тамъ всегда содомъ народу: Асессоръ, становой, солдаты-москали; Чуть свистнеть нань-судья — заразъ какъ изъ земли Повыростуть, заразь къ пему примарширують (Они жь по близости, въ деревив, квартпрують), Придуть съ багнетами, при шабляхъ, тесакахъ! У-у! А кто хоть разъ бываль у нихъ въ рукахъ, До новыхъ вѣпиковъ, панове, не забудетъ! Зачыть же твалть теперь? Ей-ей, добра не будеты! А что твердять теперь? что къ намъ идёть французъ; Что съ ними заключёнъ какой-то тамъ союзъ... А я, хотя и жидъ, скажу: долги тъ пъсни! Чекайте, господа! быть-можеть, развъ къ весиъ... Всю осень надо ждать; потомъ еще зима... А домъ Соплицы вамъ, панове, не корчма, Не будка крамаря, что разберёшь да примешь, Не коробъ у жида: рукою не подымешь! А какъ стоялъ-себъ, такъ будетъ до весны Стоять. А вы теперь, шановные паны, Ступайте по домамъ. Какіе гвалты! свара! А воть, коль милость есть, моя старуха Сара Янкелька малаго сегодня повила: Сойдутся кое-кто изъ мъста, изъ села, Цимбали, музыка, базетля, будутъ танци —

Прошу не отказать! Какіе тамъ повстанцы! Какой Наполеонъ! Вогъ съ ними! Панъ Матвѣй, Вы липецъ любите: велю достать живѣй; Старинный липецъ есть, и новые кадрили Съ мазурками мои хлопьята смастерили.» Рѣчь Янкеля равно всю шляхту забрала: Любили Янкеля. Толна было-пошла О пирѣ толковать, о музыкѣ; шумѣла За дверью, на дворѣ. Чтобы поправить дѣло, Гервазъ рапирою нацѣлился въ жида — Жидъ съ лавки шмыгъ въ толиу, вилять туда-сюда, И былъ таковъ, ушолъ. «Счастливъ твой богъ, жидина!»

Гервазъ проговорилъ: «здѣсь видно, всё едино Что жидъ, что шляхтичь-панъ, всѣхъ слушаютъ равно!

А ты, Пруссакъ, никакъ съ Соплицей заодно? Что барками его на Нѣманѣ торгуешь, Такъ вотъ и горло драть, сейчасъ ужь и ратуешь! Барчонки двв иль три! Мопанку, позабыль, Какъ вашъ родной отецъ до самыхъ Пруссъ ходилъ На баркахъ стольника? На память тяжеленекъ! А мало ль вы тогда нацанали тамъ денегъ? Не ты одинъ, а всё, что тутъ честныхъ людей-Затемь, что стольникь быль вашь пань и добродей, Поистинъ сказать, отецъ всего Добжина. Онъ всякаго любилъ, какъ бы родного сына: Послать куда зачёмь — добжинскаго! кому Повфрить на кредить — добжинскому! Въ дому Кто чаще всёхъ въ гостяхъ? добжинскіе всёхъ чаще, Какъ-будто бы ему пилось и влось слаще Съ добжинскими. За чън процессы по судамъ Приплачивался онъ и зачастую самъ Персоною своей въ варшавскомъ трибуналѣ Усердно хлопоталъ? Чыкъ хлопцовъ помъщали Въ ученье на его одеждъ и кошту? Всь знають, цылый свыть такую доброту Отца Горешки къ вамъ. А всё отколь взялося? Что быль онь вамь сосёдь — отсюда началося. Теперь сидить судья на пажитяхъ его! Что сдълаль онъ для васъ, панове?»—«Ничего!» Сказаль Матвей Горшокъ: «однажды на крестины Его я пригласиль, не-то на именины: Фу, Боже, нось дерёть! Мы подчивать судью: «Нѣтъ, хлопцы, говоритъ: ужь я давно не пью; Вамъ, шляхтъ, ни почёмъ, мнъ вредно!» Стой, другь милый,

Шалишь! подумаль я, да и вкатили силой Въ него почти ушать. Мнѣ вредно, вишь! не нью! Дай срокъ, еще не такъ я въ брюхо те волью!» — «Разбойникъ! вотъ ужо и я его огрѣю!»

Кропитель подхватиль: «Господь послаль на шею Сынка мнв, такъ-себв; теперь совсвмъ дуракъ, II прозывается у насъ за это Сакъ: Сталь словно какъ шальной; а дело было такъ: Когда ни погляжу, мой парень въ Соплицово Всё шмыгъ да шмыгъ. Эге! тутъ вижу, нездорово. Какой тамъ бъсъ ему мерещится въ глаза? Разъ какъ-то я поймаль и даль ему туза Кропиломъ; говорю: вперёдъ не попадайся --На мъстъ пришибу! А онъ и догадайся: Не улицею шмыгъ, а въ садъ, по коноплямъ. Еще поймаль — онять кропиломъ по усамъ. «Хоть до смерти убей», кричить. «Да что те тамь?» «Жениться», говорить, «умру... паненка Зося!» Такъ вотъ откуда всё шельмовство завелося! Что делать? маршъ къ судье! толкую: такъ-и-такъ, Помилуй, говорю: мой сынъ, такой простакъ, Влюбился; у тебя, вишь, есть въ дому дъвица, Какъ слышно, спрота... Что жь, думаешь, Соплица? Бацъ сразу мив отказъ, безъ всякаго стыда! Тремъ-бремъ! Что Зося, вишь, покамъстъ молода, А тамъ поговоримъ... Но у него въ примътъ Давно ужь есть женихь, какой-то пань въ повътъ, Князь, графъ, чортъ-знаетъ кто... Все это чепуха! Вотъ доберуся я ужо до жениха — «Да плюскъ!» — «И этотъ воръ великимъ будетъ паномъ»,

Румбайло продолжаль: «п будеть по карманамь Къ намь дазить, въ замокъ нашь забравшись безь стида?

Гдѣ жь судьи правые и гдѣ искать суда? Куда единственный наследникъ головою Приклонится, нашъ графъ Горешко? Высъ Москвою Хотите воевать, а страшно вамъ судьи! Война? Тутъ не война — у васъ права своп! Я васъ въ на вздъ зову, къ честному шляхты бою, Совсёмъ не къ грабежу, иль подлому разбою: Мы не разбойники такіе жь какъ судья! Графъ вынгралъ процессъ, всё кончено — п я Хочу ввести его въ законное владънье. Что жь дёлать, если туть нельзя безъ нападенья? Вы сами знаете, панове, какъ Добжинъ Отсюда посылаль тьму тьмущую дружинъ Для исполненія решеній трибунала — И вотъ съ которыхъ поръ Литва его узнала! Подъ Мыскимъ, помните, подъ Бродами навздъ? А чы войска? отколь? Всё шляхта здёшнихъмъсть! Припомните, когда нагряпуль Войниловичь И другъ его, полякъ, папъ Волкъ изъ Логомовичъ: Какого задали мы феферу туть имъ! Скорфе въ запуски къ границамъ ко своимъ!

А Волкъ попался въ плѣнъ; капуть хотѣли Волку Задать: на матицъ новъсить втихомолку — Да хлопцы глупые возьми и пожалѣй! А быль для нихь тирань и руку москалей Тянуль — и не было бъ, ей-ей, гръха повъсить! А помпите еще другихъ навздовъ съ десять, Съ вознагражденіемъ законнымъ за труды, Со славою... По мит туть вовсе итть былы: Графъ вынгралъ процессъ — и въ исполненье смѣло Декретътотъ привести мы можемъ: вотъвъчёмъдѣло! Ужель, добжинцы, вы теперь уже не тъ, И въ помощи своей сосёду-спроть Откажете? Ужель изо всего застянку Защитникъ у него одинъ Рубецъ-Мопанку, Да этотъ сцызоривъ?» — «Кропило позабылъ!» Кропптель вставиль рачь. «Ты вачно есть и быль Мой закадычный другь и верный мой пріятель, Панъ ключникъ, Сцызорикъ, Румбайло! такъ ужь

Теперь пдти намъ врозь? Я буду шахъ и махъ, А ты раппрою своею тарарахъ!» - «И Бритвъ дайте ходъ, мопанку добродъю: Что вы намылите, я мигомъ чисто сбръю!» - «И я», сказаль Горшокъ, «на что-нибудь авось Пригоденъ. Выбрать намъ Матвъя не далось, Найдутся, можетъ-быть, другіе генералы, Другіе и шары, и выборные балы!» Туть вынуль пуль мёшокъ и, ими нозвепя, Сказаль: «А воть они, воть балы у меня!» - «Тамъ, гдъ трещатъ пановъвзъерошенные чубы, Не обходилося ни разу безъ Сколубы!» Сколуба проворчаль. — «А гдѣ Сколуба нашь», Подковичь возгласиль, поднявши свой палашь, «Туда идёмъ и мы!» И шумъ на всю свътлицу Раздался изъ угловъ: «Ну, гай же на Соплицу!» Такъ шляхту всю Гервазъ къ себъ поворотилъ. У каждаго своё, и каждый находиль, За что карать судью, какъ водится въ сосъдствь: Тоть, яко-бы, за-то, что ложно о наследстве Процессъ его решиль; тоть за лесной порубъ, А третій говориль: «Соплица гордъ и грубъ!» Одни по низкому и мелкому злорадству, Другіе, попросту, изъ зависти къ богатству — Шумять, волнуются, въ одинь сливаясь хоръ.

Сидъвшій въ сторонъ, въ углу, до-этихъ-поръ, Матвъй приподнялся, на середину входитъ, Подпёрши руки въ бокъ, глазами всъхъ обводитъ, П, слово каждое въ разбивъ произпося, Такъ началъ говорить — внимала шляхта вся: «Ахъ, черти! ахъ ослы! Собрали васъ па раду

О Польшѣ трактовать: ни складу туть, ни ладу! Когда постановить пришлось вамь приговоръ О благѣ родины — у васъ раздоръ да споръ! Ни толку нѣтъ, ослы, ни смыслу, ни порядку! Вдругъ дъявольскій наѣздъ: тутъ нѣтъ ужь недостатку

Въ согласъи — каждый чортъ на это грамотъй! Прочь, прочь отсюда всъ! сто тысячъ вамъ чертей!» Умолкъ и всъ молчатъ, поражены какъ громомъ. Вдругъ страшный гвалтъ и шумъ послышался за домомъ:

Во дворь торжественно въёзжаль со свитой графь, Поводья у коня лихого подобравъ. Быль въ чорномь весь, въ илащё не польскаго

иокрою,
И въ шляпѣ съ перьями. Салютуя рукою
Всю шляхту и народъ, привѣтливо взглянулъ—
И, вынувъ свой палашъ, имъ въ воздухѣ махнулъ.

«Ура! да здравствуеть!» всё разомъ загудѣло. Вся шляхта изъ избы въ окошки поглядела — И ну къ дверямъ ломить за ключникомъ живъй. Всѣ къ графу хлынули. Оставшійся Матвѣй Последнихъ вытолкалъ, засовомъ заперъ двери, И крикпуль вследь: «Ослы! безмозглые тетери!» Гервазъ, какъ водится, сейчасъ къ жиду въ корчму; Застяновъ весь за нимъ, а онъ кричитъ ему: «Команда! пояса! тащи три бочки мёду, Двѣ пива и вина — на пиръ всему народу!» И вотъ шибнула въ носъ разымчиво-остро Струя какъ золото, струя, какъ серебро, А третья — алая, п, ивнисто пграя, Сто кубковъ жестяныхъ наполнила до края. Жидъ Янкель наутёкъ; Пруссакъ тихонько тожъ, Но кто-то увидаль и крикнуль: «Не уйдёшь! Лови его, держи! въ погоню! стой! измѣна!» Мицкевичъ въ коноили-въ него летитъ полъно; Войницей получиль уже съ десятовъ ранъ; На выручку бъгуть два Чечета и Занъ. Волнуется толпа, сбпраясь вкругь Герваза И графа — ждуть отъ нихъ решенья и приказа; Беруть оружіе, садятся на коней; Тревога, споры, шумъ всё громче и сильнъй -И вотъ, въ огромную собравшись вереницу, Всѣ двинулись, крича: «Ну, гай же на Соилицу!»

### пъснь іх.

Предъ бурею всегда бываетъ тишина — Всё смолкнетъ и замрётъ... Но туча ужь видиа: Нависнетъ и грозитъ, пустивъ на вътеръ гриву, Хоть вихрей яростныхь могучему порыву Свободы не даёть; лишь изрёдка порой Послышится раскать неясный за горой, Да ид небу мелькнёть невёрный лучь зарницы. Такая тишина была въ дому Соилицы.

Поужинавъ, судья и гости всё идутъ
Прохладой подышать на нѣсколько минутъ
И по развалинамъ, обросшимъ муравою,
Разсѣлись, весело толкуя межь собою
И глядя въ небеса, которыя вдали,
Какъ будто опустясь въ объятія земли,
Чуть слышнымъ говоромъ и шопотомъ неяснымъ
Во мракѣ предались бесѣдамъ сладострастнымъ—
И музыка у нихъ вечерняя пошла.

Сначала, на концѣ уснувшаго села,
Пустушка крикнула, усѣвшися на крышѣ;
Вослѣдъ за ней сова откликнулась потише,
Протяжно огласивъ любимый свой пустыръ;
Вотъ крыльями шепнулъ проворный нетопыръ;
Ночныя бабочки изъ сада налетѣли,
Віясь, гдѣ Зосины глаза во тьмѣ блестѣли,
Какъ ясные огни; а въ воздухѣ надъ ней
Запѣли комары, всё громче и сильнѣй;
Но въ тонкихъ голосахъ угадывало ухо,
Когда, забнвшись къ нимъ, жужжала басомъ муха.
На нивахъ запгралъ отрывисто дергачъ;
Тамъ бучень подхватилъ, полуночи трубачъ,
Потомъ взвился бекасъ, чутъ видимая пташка,
И въ воздухѣ звенитъ блеяніемъ барашка.

Межь-тёмь, съ той музыкой сливаясь иногда, За рощей свой концерть заводять два пруда, Какъ тё заклятыя кавказскія озёры, Что ночью межь собой вступають въ разговоры. Одинь, широкій прудь, серебряной трубой Свободно загремёль изъ перси голубой; Другой, болотными задавленный травами, На вызовъ отвёчаль чуть слышными словами; Одинь изъ глубины невозмутимыхъ водъ Трубитъ фортиссимо, тотъ жалобно поётъ; Въ обоихъ слышны жабъ безчисленныя орды, Два хора, слитые въ согласные аккорды.

Такъ тёмные пруды, пграя чередой,
Таниственно вели бесёду межь собой,
Среди дремотою охваченнаго дола,
Какъ арфы стройныя и звучныя Эола.
А мракъ въ поляхъ густёлъ; лишь около рёки
Мелькали кое-гдё рыбачыи огоньки,

Нграя и дробясь въ струяхъ лазури чистой. Вотъ мѣсяцъ, наконецъ, надъ рощею тѣнистой Затеилилъ свой фонарь и матовымъ лучомъ Всё небо озарилъ и землю всю кругомъ, Дремавшія давно въ объятіяхъ другъ друга.

Воть подле луннаго златого полукруга Сверкнула звездочка, что пскорка одна; А вонь, за ней, еще; а тамъ еще видна; А вонь и Близиеци, безсменные доселе: У нашихъ праотцовь вы Леле и Полеле Въ дни оные звались, а ныньче въ Польше вы Слывете звездами Короны и Литвы. А дале, на югь, повешени две Чаши, И слышно, что Господь, создавъ планеты наши, Повесиль ихъ на те воздушные Весы, Покуда не пришли урочные часы И міру каждому Зиждителемъ вселенной Начертанъ не быль путь, въ пространстве неизменный.

А тамъ, къ полуночи, горитъ на небѣ Крестъ И около него плеяда яркихъ звѣздъ, Что попросту зовутъ селяне наши: Сито, Твердя, что сквозъ него намъ Богъ просыпалъжито. Такъ люди старые толкуютъ о звѣздахъ. Но болѣе всего разсѣявала страхъ Тогда на западѣ сіявшая комета: Багровой полосой разлившись на полсвѣта, Вся въ блескѣ и въ лучахъ, но холодно-свѣтла, Она къ полуночи стремительно текла И, звѣзды по пути захватывая въ кучу, Пророчила Литвѣ погибель неминучу.

Съ невыразимою тревогою народъ
Глядитъ на небеса и всё чего-то ждётъ,
Пугаяся хвоста зловъщаго кометы.
И кромъ разныя видънья и примъты
Мутили поселянъ и въ нихъ вселяли страхъ:
Сбирались воронья на нивахъ и поляхъ
И глухо каркали, какъ будто предъ добычей.
А тамъ, какъ бы въотвътъ на стонъ иговоръптичій,
Порой по деревнямъ протяжно выли исы.
Лъсные сторожа, въ полночные часы,
Видали, говорятъ, какъ Дпва Моровая,
Вся въ бъломъ, лишь платкомъ кровавымъ повъвая,
Мелькала межъ деревъ. Различныя о томъ
Вёлъ разглагольствія съ судьёю экономъ,
Ему свои счета представя на повърку.

Но подкоморій вдругь удариль въ табакерку — Знакъ, что къ собранію онъ кочеть говорить —

Нюхнулъ и началъ такъ: «Изволишь ты судить О небѣ и звѣздахъ, держась методы модиой, Тадеушъ милый мой, а я такъ гласъ народный Люблю подслушивать, хоть тоже въ школѣ былъ И въ Вильнѣ разныя науки проходилъ, Гдѣ на нокунку книгъ, машинъ и телесконовъ Князъ Мірскій подарилъ деревию въ двѣсти хлоновъ;

А ксёндзъ Почобутъ намъ разсказывалъ тогда, Что значить каждая планета и звъзда... Учоный человъкъ! А ректоръ нашъ Сняденкій Быль тоже человекь учоный, хоть и светскій. Съ ксендзомъ Почобутомъ я близко былъ знакомъ. Тенерь насчота кометь: толкуеть астрономь, Глядя на небеса, про всякую комету, Точь-въ-точь какъ мѣщанинъ, увидѣвши карету: Замътили, куда проъхала она, А кто въ каретъ былъ и чъмъ нагружена — Туть нась они! Когда въ своей кареть въ Яссы Браницкій выёхаль и двинулися массы За нимъторговичанъ: народъ, какъ ни былъ простъ, А тотчасъ угадаль, что значить этоть хвость, И прозваль онь его, какъ говорять, метлою, Затемъ, что милліонъ, чай, вымель за собою.» На это войскій такъ: «Ясповельможный панъ Позволить кое-что изъ дедовскихъ времянъ Наноменть: было мев тогда годовъ не болв Десятка; прибыль къ намъ, не номню, какъ, отколъ,

Поручикъ нанцерный, ясновельможный князь Сапега, что потомъ, на службъ отличась, Въ маршалки къ королю попалъ при Понятовскомъ И послъканциеромь онъвъ Княжествъ Литовскомъ Скончался, будучи ста-двадцати-трехъ лътъ. Съ Сапегой самымъ темъ служилъ еще мой дедъ, При Янт королт, въ хоругви у гетмана Яблонскаго. Такъ онъ разсказывалъ про Яна: Въ тотъ мигъ, какъ на коня король садиться сталъ И папскій пунціусь его благословляль, Австрійскій же носоль придерживаль за стремя И ногу цаловаль, король сказаль въ то время: «Смотрите, на небъ какія чудеса!» Взглянули — краспая надъ ними полоса: Въ той самой сторонв зловвщая комета, Откуда нолчища тянулись Магомета! Объ этомъ, номнится, и сочиненье есть «Янина» титуломъ: тамъ можете прочесть. И Верещага ксёндзъ писаль на эту тему, «Orientis Fulmina» назвавъ свою ноэму, Глѣ ясно, въ точности изложенъ весь ноходъ; Внизу стоить шестьсоть-восьмидесятый годъ

И нарисованы хоругви Магомета, А сверху — по небу идущая комета!»

-- «Аминь!» сказаль судья: «пусть такъ тому и быть!

Устами вашими, панъ войскій, мёдь намъ пить: Комета къ намъ пришла, придёть Янъ Третій тоже!»

А подкоморій имъ на это: «Дай-то Боже!» А войскій имъ опять: «Всё это, панство, такъ; Однакожь всячески толкують этотъ знакъ: Междоусобія и моръ подчасъ ворожить Комета! А меня особенно тревожить, Что гостья та, Богъ съ ней, явилась тутъ у насъ, Надъ самой головой, въ недобрый, можетъ, часъ. Асессоръ вызываль поутру становова; Вчера чуть не война вскипть была готова За ужиномъ у насъ. Я панству говорилъ, Что споръ тотъ примпрю, и верно бъ примирилъ, Когда бъ хозяева на-то мнѣ дали волю. Однажды я пгралъ такую жь точно ролю, Первъйшихъ примиривъ между собой стрълковъ, Извъстныхъ всей Литвъ. Тотъ случай быль таковъ: Ясновельможный графъ Потоцкій изъ Волини Въ Варшаву провзжалъ. Такихъ магнатовъ нынв. Каковъ быль этотъ графъ, ужь мало. На пути, Чтобъ болве любви себв пріобрвсти, А можеть, частію, и развлеченья ради, Онъ шляхту посъщаль; конечно, были ради: Сейчась, какъ водится, охотой угощать На жубровъ, медвѣдѐй. Изволилъ заѣзжать Такимъ же побытомъ въ то время графъ и къ пану Блаженной памяти покойному Рейтану, У коего въ дому я съ малолетства взросъ. По случаю того прівзда собралось Къ Рейтану нашему гостей тогда немало; Былъ даже и театръ, и музыка играла. Веселье длилося три ночи напролёть: Панъ Кашичъ, что теперь въ Стулповицахъживётъ, Богатый фейверокъ задалъ; а Тизенгаузъ, Что после быль посломь въ Новгороде, и Штраусъ, Изъ Гродно коммиссаръ, прислали певчихъ хоръ. Ну, словомъ, пиръ такой, что и до-этихъ-поръ Всв помнять. Панъ же графъ, хотя они отъ Пяста Ведуть свой славный родь, заглядываль не часто Въ дубравы и лѣса, а болѣе любилъ Театръ и музыку: доволенъ пиромъ былъ Какъ болве нельзя. Свой вкусъ у чужеземцевъ Воспитываль. Быль съ нимъ въ то время князь изъ нѣмцевъ

Де-Нассау; объ нёмъ составилась молва,

Что гдв-то въ Спрін онъ тигра или льва Сразиль, одинь какъ есть, обороняясь пикой. Изъ тигра этого быль шумъ у насъ великой; Насилу кое-какъ свели мы двухъ пановъ. Охотились тогда въ лъсахъ на кабановъ: Рейтанъ изъ штуцера подръзалъ матеруху Съ большой опасностью. У нёмца стало духу Сказать, что хитрость туть еще невелика: При помощи другихъ, свалить издалека; Что славы более въ оружін холодномъ, Глазъ-на-глазъ, и въбою открытомъ, благородномъ; И началь толковать о Спріп своей, О полеваніи за львами средь степей, И туть же о себъ разсказъ привёль некстати. Тогда, по сабельной ударивъ рукояти, Рейтанъ скалалъ ему: «по мнъ такъ, мосьци панъ, Что въ Спрін твой тигръ, то здёсь у насъ кабанъ; А если ты илетёшь такую небылицу...» Вдругъ, слышутъ, раздалось: «ну, гайже на Соплицу!» Шумъ, топотъ на мосту, звонъ сабель, шляхты крикъ: Несутся на ура! Дворъ штурмомъ взяли вмигъ; Потомъ, ища враговъ, хотятъ ломить въ хорому; Но, къ счастью, графъ успёль поставить стражу къ дому,

Жокеевь, болве послушныя войска...
Толпа отражена! Въда невелика:
Разсыпались вездъ, по цълому фольварку,
На кухню, гдъ нашли за печкой лишь кухарку.
Но апетитный видъ и запахъ свъжихъ блюдъ
Обезоружили мгновенно ратный людъ,
Смирили бранный пылъ, на милость гнъвъ смънили
И, можетъ, многимъ лбы отъ сабель охранили.
Притомъ же армія на сеймъ провела
Весь день и закусить весьма не прочь была.
«Ъсть, ѣсть!» раздался крикъ; «пить, пить!» хватила втора—

И вмигъ составились воинскіе два хора:
Одни кричали «пить», тѣ требовали «ѣсть».
Всѣмъ храбрымъ сонмищемъ забыта брань и месть, И вдругъ изъ рядовыхъ всѣ стали фуражиры. Лишь ключникъ не влагалъ въ ножны своей раширы И, также отъ дому слугами отражонъ, Наѣзда главный пунктъ сиѣшитъ исполнить онъ, Какъ надо ожидать отъ воина-юриста:
Хотѣлъ онъ завершить дѣла порядкомъ, чисто, И не простой набѣгъ безъ смысла произвесть, Но графа, вмѣстѣ съ тѣмъ, и во владѣнье ввесть Имѣньемъ: потому съ мечёмъ гонялся грознымъ По саду и гумну за Бальтазаромъ вознымъ И гдѣ-то наконецъ поймалъ за воротникъ:
Нацѣливши въ него свой страшный сцызорикъ,

Сказаль: «Панъ возный, графъ просить васпана сиветъ

Предъ шляхтой огласить, что нынь графъ имъетъ Вступить во всё свои владёнія вполнё, Включая: замокъ, дворъ, хлъбъ въ полъ, хлъбъ

въ гумнъ,

Cum boris, melnicis, prudis, graniciebus, Kmetonibus, scultetis et omnibus rebus, Et quibusdam aliis... какъ знаешь, такъ и лай! Но только ничего, смотри, пе прозвай! При вводахъ я бывалъ и знаю эти штуки!» А возный, заложивъ свои за поясъ руки, Спокойно отвѣчаль на ключникову рѣчь: «Панъ ключникъ, я готовъ, но долженъ остеречь: Акть, вынужденный въ ночь, есть форма безъ значенья.»

- «Какъ вынужденъ? ничуть тутъ нъту принужденья!

А если тёмно вамъ, такъ, васпанъ, извини: Такіе засвѣчу во лбу твоемъ огни, Какихъ и въ десяти костёлахъ не бываеть!» «Э, полно, панъ, Гервазъ!» Брехальскій отвічаеть: «Къчему весь этотъ шумъ? Самъзпаешь ты законъ: Не возный пишеть акть - то дело двухъ сторонъ. По сплв восемьсоть-седьмой статьи устава, Всякъ возный есть носоль и не имъетъ права Отказывать пи той, ни этой сторонь, А потому, прошу, приказывайте мив: Я тотчась на письмѣ изображу тѣ рѣчи, Но только безъ огня не видно - нужны свѣчи; Не то велите дать фонарчикъ хоть сюда. Затьмъ — уймитеся! Вниманье, господа!»

Чтобълучие возглашать, на хворостъ онъвзобрался: Какъ видно, къ коноплямъ поближе подбирался; Вдругъ — бухъ черезъ плетень: ну точно вихрь смахнуль!

Потомъ ужь далеко, въ крыжовникъ, мелькнулъ, Какъ голубь, бѣлою сверкнувъ конфедераткой; Горшовъ по нёмъ даль залпъ, но тотъ прилёгъ за грядкой,

Затемъ въ капусту шмыгъ, а после — въ лебеду И въ частый батарникъ, который росъ въ саду, По краю, близь плетия—и кануль въ тьму густую, Три раза прокричавъ: «панове, протестую!» За протестаціей, что громко раздалась — Какъ-будто съ крипости трубы побидный гласъ, Лишь вскочить рать на валь съ кровавыми шты-

камп —

Пошла ръзня телять, испанскій бой съ быками: Кропптель-матадоръ троихъ ужь закропплъ,

А Бритва саблю имъ во чревъ утопилъ, И Шило действоваль проворно и въ порядке, Свиней и поросять шпигуя подъ лопатки; А тамъ и до гусей чреда своя дошла: Напрасно птица та, что древній Римъ спасла, Вопить о помощи: не Маплія-Торквата Узрѣла предъ собой, но, ужасомъ объята, Взираетъ на Горшка; шпинтъ нной гусакъ, А воинъ хвать его — и тотчасъ за кушакъ. Утыканъ птицами и весь покрытый пухомъ, ОнъХохликомъглядёль, почиымънечистымъдухомъ.

Хоть крику менте, но болте ртзни Въ курятинкъ было средь куръ и ихъ родни: Туда Добжинскій Сакъ, кропителево чадо, Забрался и крошилъ испуганное стадо Шурпатыхъ, редкихъ куръ, краспетимихъ собой, Что были вскормлены перловою крупой. Откуда, Сакъ, въ тебъ такое зло взялося? Во-вѣки не проститъ тебя за это Зося! А ключникъ, вспомнивши былыя времепа, Добыль на поясахъ изъ погреба вина И старки дедовской; добрался и до пива — И шляхта бочки три опорожнила живо, Да въ замокъ двъ снесла, и въ нёмъ, какъ въ оны дни, Сверкають яркіе, весёлые огнп, И гнутся и трещать столы отъ тучныхъ брашенъ. Но воть и апетить и жажды пыль угашень; Пошли позёвывать; за глазомъ меркнеть глазъ; Киваютъ головы. Всёхъ долёе Гервазъ Держался, но и онъ надъ пѣнистою чарой Склонился, дысиной своей сіяя старой. И воть поднялся храпь, какъ будто полкъ трубиль: То побъдителей, брать смерти, сонъ сразиль.

## пъснь х.

О, годъ двъпадцатый! Тебя воображаю На родинѣ моей: ты годомъ урожаю Слывёшь у насъ досель и чтить тебя народь, И пъспи про тебя слагаетъ и поётъ. Забытый гдё-нибудь, доселё старый вонпъ, Услышавъ про тебя, пе можетъ быть покоенъ, Невольно тесака хватаетъ рукоять — И кровь его кипить, и молодъ онъ опять.

Благословенный годъ самими пебесами! Ты быль особыми означень чудесами, Явяся въ знаменьяхъ, въ обиліи, въ красѣ — И серпнемь мы тебя предчувствовали всь, И что-то дивное съ литвинами творилось:

Какъ-будто небо имъ въ то время растворилось! Едва луга травой подёрнула весна, Скотина, хоть была тоща и голодна, Однакоже въ поля проворно не бѣжала, Но долго по дворамъ и выгонамъ лежала, Жуя свой зимній кормъ и головы склоня, И медленно потомъ пошла на зеленя.

Равно и жители, распахивая гряды,
Какъ-будто не были возврату солнца рады:
Лѣниво и соху, и борону влекутъ,
И пѣсенъ про весну обычныхъ не поютъ;
Смиряютъ, что ни шагъ, быковъ своихъ дорогой
И къ западу глядятъ съ волненьемъ и тревогой,
Какъ-будто ждутъ оттоль невѣдомыхъ чудесъ,
И раннихъ птицъ слѣдятъ, гурьбой летящихъ въ
лѣсъ.

Уже кричить айсть, ища знакомыхь сёней, Раскинувь крылія — штандарть поры весенней; И быстрыхь ласточекь игривые полки Стадятся и снують проворно вдоль рёки; А вечеромь слука надь пажитями тянеть И хриплымь голосомь кь любви подругу манить; Гогочеть дикій гусь и нитями вдали Илывуть по небесамь высоко журавли. Безвременныхь гостей привётствуя какь чудо, Встревожень селянинь, не вёдая, откуда Между пернатыми такая суета, И что пригнало ихь такь рапо вь тё мёста.

А вотъ, за ними вслѣдъ, пернатые пные — Летятъ полки уланъ, знакомме, родные; А тамъ пѣхоты строй, хоругвей пышныхъ рядъ; Родимые орлы какъ солнышко горятъ, Маня къ себѣ сердца и радостные взоры — Покрыли всё собой: равнины, долы, горы; Куда ни поглядишь, вездѣ полки, полки, И льются, какъ рѣка, блестящіе штыки; Гремятъ, колышутся, во время дня и ночи, И грозно тянутся рядами къ полуночи.

Ура! Война, война! И не было угла
Въ Литвъ, куда бъ громовъ опа не занесла;
Лъсные сторожа, въ своёмъ убогомъ домъ
Во-въки о земномъ неслышавшіе громъ,
Лишь молнын изръдка сверкали имъ въ глаза:
Теперь на небесахъ всю ночь для нихъ гроза,
Иылаетъ зарево и слышится изъ хаты
Совсъмъ иныхъ громовъ тяжолые раскаты —
Побъдоносный гулъ отъ утра до утра.
Порой, въ лъсной глуши, раздастся свистъ ядра,

Не то гранаты взрывъ, иль бомбы ревъ и скрежетъ, Которая подчась деревъ вершины рѣжетъ И, щелкая по пнямъ, летитъ въ глухую дебрь. Уходить съ логова, поднявъ щетины, вепрь; Встаёть косматый зубрь, иль, ужасомь объятый, Изъ пущи выскочить встревоженный сохатый. Глазами водить вкругь, всёмь тёломь трепеща, И мчится далье, пріють себь ища. Годъ приснопамятный, великій и единый! Останешься въ Литве священной ты годиной! Ты, урожайная красавица-весна, Въкъ будешь сниться намъ, обильна и красна Густыми злаками и вонновъ одеждой, Громами славныхъ битвъ и ясною надеждой! Досель, перепосясь въ минувшіе года, Тебя, какъ сладкій сонъ, я вижу пногда, И, скорбію новить, лью слёзы и тоскую... Увы, я въ жизни зналъ одну весну такую!

Отъ Немана идёть къ Литве Геронимъ, Король Вестфаліи, и нашъ Іоспфъ \*) съ нимъ; А далье вожди: Князевичь и Грабовскій, Зайончикъ, Яшвель, Пацъ, Гедройцъ и Малаховскій. Идуть со штабами, явились средь села; Сѣнь соплицовская радушно приняла Дружины братнія, къ услугамъ ихъ готова: По счастью, на пути лежало Соплицово. Пришли ужь подъ-вечеръ. Начальники сибшатъ Разставить по избамъ измученныхъ солдатъ. Усталыя войска тотчась глаза сомкнули. Всё спить; лишь движутся, какъ призраки, патрули, Да слышится порой протяжное «слушай!» Но войскій спать нейдёть — ему ты не мѣшай: Задумаль думу онь для праздника такова На-вѣки вѣчные прославить Соплицово; Задать своимъ гостямъ неслыханный объдъ, Какого никогда и не было и неть, Пиръ, соотвътственный великой той минуть, Чтобъ было чёмъ её и послё помянути.

Сначала поваровъ сосѣднихъ онъ зовётъ: Собралось цѣлыхъ шесть, самъвойскій—коноводъ, Словоохотливый, бурливый и рѣчистый; Колпакъ на головѣ, на брюхѣ фартукъ чистый; Вездѣ готовъ, поспѣлъ; вездѣ одинъ за двухъ; Припасы пробуетъ, отмахиваетъ мухъ, Смпряетъ поварятъ неугомонный говоръ И книгу достаётъ, названье — Модный Поваръ: По ней въ Италіи обѣдъ Тычинскимъ данъ,

<sup>\*)</sup> Іосифъ Домбровскій.

Который похвалиль и папа самь Урбань; По ней Ржевуцкій графъ извъстенъ сталь въ Парижѣ,

По ней же, наконецъ, въ дому своемъ въ Нссвижъ, Намфстникъ впленскій, Коханку-Радзивилъ Объдомъ всю Литву и Польшу удивилъ, Какъ пиръ для короля давалъ онъ Станислава, Тотъ пиръ, котораго жива понынъ слава, Котораго красу, и блескъ, и роскошь блюдъ Донынъ пъснями литовскій славить людь.

Работа началась. Лишь только войскій глянеть-Полсотни у него ножей забарабанить. Кухмистры, засучивъ по локоть рукава: Тотъ дуеть на огонь, тоть въ печь кладёть дрова, А третій, хлопоча, чтобъ пламя не угасло, Плескаетъ на него растопленное масло. Котораго всегда достаточно въ дому; Иные въ коноти, и въ сажѣ, и въ дыму, Ворочаютъ рожны съ дичиною различной: Оденей, кабановъ, съ приправою обычной; Дерутъ индвекъ, куръ — и пуху облака, За лёгкимъ паромъ вслёдъ, летять до потолка. Но куръ не достаётъ; съ-тъхъ-поръ, какъ Сакъ Добжинскій,

Мстя Зось, расточиль на нихъ свой пыль воинскій, Онъ попрежнему еще не развелись; За-то тетерева въ обилін нашлись, Сивки, баранчики — и много всякой дичи Набиль для войскаго догадливый лъспичій.

Лучами яспыми и тихими горя, На небъ занялась стыдливая заря -И сумракъ утренній прощается съ землёю; Лишь облако одно, съ золоченной каймою, И бълое, какъ снъгъ, илыло-себъ вдали, Подобно ангелу-хранителю земли, Что нашей утренней молитвой умиленный, Еще не отлетьль къ Зиждителю вселсиной.

Воть скрылось и оно безъ знака и следа; Померкнула въ выси последняя звезда. Не видно ничего на всей небесъ равнинъ, Которая слегка блёднееть въ середине; А темносинюю полиочную эмаль, Какъ свитокъ, къ занаду укатываетъ вдаль; Межь-тъмъ огнистое, пылающее око Намъ открывается привѣтливо-широко; Воть на окраинъ блеснуль струями свъть И брызнули лучи, какъ тысячи ракетъ; Но, жмурясь и дрожа, сіяеть глазь денницы; Какъ-будто хочетъ сонъ стряхнуть съ своей ръсницы. И вст свои цвта соединяеть вдругь: Санфиръ, потомъ рубинъ, тутъ матовий жемчугъ-

И брилліантами чистьйшаго кристала Свътило паконецъ по небу заблистало.

Хотя въ каплицѣ мша еще не началась, Однакожь тьма уже народу собралась; Никто не усидъль въ тотъ день великій дома: Отчасти праздинкомъ толна была влекома, Но болье маниль тогда простыхъ людей Величественный видъ героевъ и вождей, Военачальниковъ народныхъ легіоновъ, Которыхъ чтили всё какъ бы своихъ патроновъ, Которыхъ бъдствія, въ теченьи столькихъ льть, Побъды, славою наполнившія свъть, Скитальческая жизнь съ изгнаніемъ суровымъ-Служили поляку евангеліемъ повымъ. Иные вонны къ часовит подошли. Вы ль это, ратники отеческой земли? Глядить на нихъ народъ, глазами робко мфритъ-И собственнымъ глазамъ отъ радости не въритъ: Такъ точно-нашъ мундиръ, что всемъ сердцамъ знакомъ.

И польскимъ говорять жолнеры языкомъ! Волнуется толпа; нылають дівы-розы И ронять на траву серебряныя слёзы.

Раздался колоколь, Объдня началась. Звучить священника миротворящій глась, П съ умиленіемъ ему крестьянинъ внемлетъ. Канлица малая не всёхъ въ стёнахъ объемлеть; Иные на лугу — едва не всё село — Склонились, обнаживъ предъ Господомъ чело, Смиренно молятся. Литвиновъ русый волосъ На солнышк блестить, какъ жита зредый колось; Мфстами дфвицы-красавицы платокъ Горить, что куколя румянаго цв токъ; Порой, послушныя священному глаголу, Всь чёла клонятся какъ бы колосья долу.

Селяне въ этотъ разъ въ каплицу нанесли Пвётовъ — весенній даръ отеческой зсмли — И ихъ разсынали обильно у подножья Святого алтаря, падъ конмъ Матерь Божья Сіяла кроткая, въ каменьяхъ и лучахъ, Съ невыразимою любовію въ очахъ; Потомъ и паперть всю, и самыя ступсии, Гаф становилися міряпе на колфии, Вънками пышными устяли кругомъ.

Такъ, изукрашенный цвѣтами, Божій домъ Во облаченіи сіялъ своёмъ богатомъ, Благоухая весь небеснымъ ароматомъ.

Объдня наконецъ въ каплицъ отошла. Ксёндзъ проповъдь сказалъ. Но шляхта всё не шла Изъ церкви; всё еще селяне были въ сборф: На паперть вышель къ нимъ маршалокъ-подкоморій (Конфедераціи маршалкомъ онъ ужь быль); Жупанъ его сребромъ и золотомъ свътилъ, А сверху дорогой кунтушъ изъ аксамита, Съ алмазной пряжкою и поясь златолитый; У сабли въ камняхъ весь и въ золотъ ремень, И шапка бълая, надъта на бекрень; На ней блестить султань, украшенный богато, Гдъ каждое перо цънилось въ три дуката. Такъ пышно убранный, къ народу ко всему Маршаловъ выступилъ - всф двинулись къ нему; Онъ пачаль: «Братія! вамъ сказано съ амвона, Что вольною землёй объявлена Корона, А нынъ кесарь нашъ далъ вольность и Литвъ, Затемь, чтобъ вместе съ нимъ мы тропулись къ Москвъ,

Какъ върные его сподвижники-вассалы. Уже на вальный сеймъ зовутъ универсалы; А я хочу теперь, собратія мон, Сказать вамъ слова два касательно семын Извъстныхъ всей Литвъ владъльцевъ Соплицова. Что Яцекъ натвориль, вамь это ужь не ново; Но, если чы гръхи поставимъ мы на видъ, По правдѣ помянуть и доблесть надлежитъ, Вев добрыя двла, отличія, заслуги И принесённыя отечеству услуги: Такъ отдадимъ ему заслуженную честь! Тотъ Яцекъ жилъ еще, когда бродила въсть, Что онъ, монашество пріявъ, скончался въ Римъ; Онъ только измѣнилъ одежду, санъ и имя, И всё, чёмъ Богу быль и людямъ виновать, Примфрной жизнію загладиль во ето крать. Подъ Гогенлинденомъ, въ той битвъ знаменитой, Гдв началь отступать уже Ришпансь разбитый, Не знавъ, что у врага Князевичъ былъ въ тылу... Объ этомъ Яцекъ нашъ, сраженія въ пылу, Ришпансу въсть принёсь: тоть приняль бой кровавый---

И наши витязи вѣнчались громкой славой. Потомъ, въ Испаніи, какъ брали Алькантаръ, Онъ съ гренадерами на приступъ, въ самый жаръ, Пошолъ—и рапенъбылътри раза при Камовскомъ. Съ-тѣхъ-поръ, скитаяся то въ Кияжествѣ Литов--

То за границею, онъ въсти разносилъ, Предвидя общее возстанье нашихъ силъ, И въ мигъ, когда уже всё было на готовъ, Смертельно раненый скончался въ Соплицовъ. Едва лишь въсть о нёмъ, про славныя дъла, До милости его, до кесаря дошла: Въ награду подвиговъ, рукой Наполеона Ему назначенъ крестъ почётный легіона.

«Да будеть же для всёхъ и каждаго равно Отнынё вёдомо, что Яцекъ смылъ пятно, Лежавшее досель на имени Соплицы; И всё теперь въ Литвё сословія и лицы, Кто братомъ вздумаетъ Соплицу попрекнуть, Иль недостойное объ нёмъ упомянуть, Тотъ graves maculas несётъ по уложенью. Примите жь, братія, сіе къ соображенью! А что касается до славнаго креста — Хотя не во время пришла награда та, И Яцекъ пе былъ ей въ послёдній мигь утёшенъ—Пусть будетъ этотъ крестъ на гробъ его пов'ємень И три дви провисить! Затёмъ въ каплицё той, Какъ votum, сложится для Дѣвы пресвятой!»

Сказалъ и вынулъ крестъ почётный легіона:
Сіяла въ золотѣ огнистая корона
И лента алая съ кокардою надъ ней.
Звѣздоподобный крестъ и ярче, и виднѣй
Сверкнулъ на сумрачномъ возглавіи гробницы—
Послѣдній славы лучъ надъ именемъ Сонлицы.
Народъ же повторялъ, склоняясь надъ доской:
«Со духи праведны Господь его покой!»

Въ то время у избы друзья сидёли наши, Брехальскій и Гервазъ. Побрякивали чаши, Межь-тёмъ какъ старики поглядывали въ садъ, Гдё воинъ молодой и дёвица стоятъ: Онъ — какъ подсолнечникъ; шишакъ на нёмъ злачёный;

Она, одётая въ корсажь темнозелёный, Смотрёла весело, какъ ясная рута; Глаза — что васильки, что розаны — уста. Ихъ рёчи, полныя любовью и мольбою, Текли, какъ два ручья, сливаясь межь собою. А старцы, въ разговоръ пріятельскій вступивъ, Другъ друга подчують медкомъ наперерывъ; Брехальскій говорить: «Вотъ такъ-то, Гервазеньку!» Гервазъ ему на то: «Вотъ такъ-то, Протазеньку!» «Вотъ такъ-то! такъ-то вотъ!» сказали оба въразъ, И тутъ, какъ надо быть, бесёда началась.

— «И такъ-прощай, процессь!» сказаль Гервазу возный:

«Тыму помню я такихъ; особенно жь курьёзный У Чарторыжского съ Будревичемъ процессъ; Потомъ у Лопаса съ Почобутомъ за лъсъ; У Паца съ Кунсцями, съ Квилецкими у Турна, У Лейки съ Занами. Начнётся въчно дурно, Тамъ, глядь: явилась дочь, тутъ сынъ, а здёсь вдова ---И кончено! Воть такъ Корона и Литва Тягались сколько лътъ; взялась за умъ Ядвига-И разомъ безъ судовъ окончена интрига! Да, хорошо, какъ есть у тяжущихся дочь, Иль сынь: не трудно туть бъдъ лихой помочь! А вотъ, когда процессъ пойдетъ между ксендзами-Бъда! коть прочь бъги съ закрытыми глазами! Еще коль близкое увяжется родство... Вотъ ляхи съ руссами тягались отчего? Что были Руссъ и Ляхъ два брата. Это дъло Тянулось двёсти лёть — да выиграль Ягелло. Такъ съ Обуховичемъ судился Одынецъ; Съ ксендзами Дымшами у Римши наконецъ Pendebat долго споръ ... но выиграли Дымши, И вышло, что панъ Богь спльне пана Рымши. А мёдъ по моему сильный, чымь сцызорикь!»

Туть чокнулись. «Такъ! такъ!» сказаль другой старикъ,

Той рѣчью тронутый: «такъ, дивною судьбою Корона и Литва сближались межь-собою, Какъ нъкая чета: самъ Богъ связалъ её! Да видно, Богъ своё, а дьяволы своё! Ахъ, брате! точно ли глаза-то видять наши, Что къ намъ опять сюда пришли короніаши! Эхъ! чтобы стольнику дожить до-этихъ-поръ!» Тутъ ключникъ подъ-шумокъ полой слезу отёръ И тихо покачаль сёдою головою: «Но, полно плакаться! Корона вновь съ Литвою!»

-«Да!» возный рёчь повёль, «теперь объ Зосё воть!» «О паниъ Софіи», его поправиль тоть: «Она ужь не дитя, невъста: воть въ чёмъ штука, Притомъ, вельможная: Горешкъ будетъ внука!» — «Ну, панна Софія! пожалуй хоть и такъ!» Вновь возный продолжаль: «быль, видишь, съ неба знакъ,

Какъ бы явленіе, назадъ тому съ полгода. Разъ въ праздникъ набралось довольно тутъ народа: Кухмистры, кое-кто изъ челяди, да я; Вдругь изъ-нодъ крыши пырь два старыхъ воробья И въ драку: ажно пыль клубами вверхъ пустили. Мы смотримъ: чья возьмётъ? и тутъ же порфшили: А старцы головы межь тфиъ поворотили

Пусть чорный будеть графъ, а тотъ, что посъръй, Соплица. Сърый сбить: «поправься, брать, скоръй!» Кричимъ; а сёрыйвзялъ: «да здравствуютъ Соплицы!» Туть Зося сжалилась, прыгнула изъ свътлицы И нѣжной ручкою бойцовъ накрыла вдругъ; Но бились и въ рукъ. Тогда между старухъ Пошоль объ этомъ толкъ, что видио паниа Зося Два дома примиритъ — и вотъ оно сбылося! Въ очью свершается! Знать, божья воля туть! Однако же тогда о графъ думалъ людъ; Не о Тадеушъ.» На это ключникъ старый Сказаль: «Да, подлинно, глядять такою парой, Что любо-дорого! Тряхнувши стариной, И я тебѣ скажу, что было и со мной Необъяснимое. Ты знаешь, милый друже, Что некогда Соплиць я утопиль бы въ луже, А хлонда этого, не знаю почему, Я съ разу полюбиль. Бывало, радъ ему, Какъ въ замокъ прибъжить; сейчасъ рапиру въ руки: Рубись! Да и гораздъ онъ былъ на эти штуки! Бѣда! Съ ребятами ль возьмутся за чубы — Не можеть ни одинь: трещать лишь только лбы, Когда пойдёть косить. Взобраться на одонье, Омёлу съ дуба снять, стащить гниздо воронье-Какъ есть на всё гораздъ, на всяки чудеса! «Ну, видно, ты, панычь, въ сорочкъ родился», Замътиль я себъ: «жаль только, что Соилица!» И вотъ... подумаень, какая небылица! Кто въдаль, кто гадаль, на что ему талань Данъ всякій Господомъ? Теперь онъ здёшній панъ, Мужъ панны Софін, вельможной пани нашей!» Умолкли тоть и тоть, задумавшись надь чашей; Лишь послё нёсколько послышалося разъ: «Такъ, папе возный, такъ!» — «Да, такъ-то, панъ Гервазъ!»

А кухня возлё нихъ стояла. Облакъ пара Изъ оконъ вылеталъ, какъ дымъ въ часи пожара. Кухмистеръ набольшій, съ кастрюлькою въ рукѣ, Подвязанъ фартукомъ и въ бъломъ колпакъ, Душой и мыслію весь преданный объду, Усивль однакоже подслушать ихъ бесвду, И только лишь они устали говорить, Бисквитовъ подалъ имъ, чтобъ липецъ закусить. «А я вамъ разскажу исторію про пана, Блаженной памяти покойнаго Рейтана. Разъ въ налибоцкіе пустились мы лѣса...» Вдругъ сзади раздались кухмистровъ голоса — И вознаго разсказъ на томъ оборвался...

Туда, гдф молодець и дфва говорили; Но не было ужь ихъ: давно покинувъ садъ, Ушли они въ покой, гдф восемь летъ назадъ Тадеушъ-отрокъ жилъ. Теперь же, въ этомъ мъстъ, Счастливецъ становой услуживалъ невъстъ И въ разные углы со всёхъ кидался ногъ: То шпильки подаваль, то вверь, то платокь, Разнообразные флакончики, помаду — Ну, словомъ, хлопоталъ и бился до упаду; Хоть бёдный лобъ его порядочно взопрёль, Однаво становой торжественно смотрёль На свътлое чело имъ избранной подруги И ровно ни во что считалъ свои услуги. Подруга же его, окончивъ туалетъ, Держала съ зеркаломъ таннственный совътъ — Задумалась... Межь-тыт служанки боевыя, Двицы вострыя, проворныя, живыя, Съ горячимъ утюгомъ припавши на полу, Спѣшили распрямить у платья фалбалу.

Тогда-какъ становой быль дёломь этимъ занять, Глядить: его въ окно рукою кто-то манить: Кухмистеръ русака въ капустъ подстерёгъ. Изъ лёсу вынугнуть, русакъ въ саду залёгь, Скрываясь тамъ весь день отъ ловчихъ и отъ жара. Асессоръ вёлъ уже на своркъ Янычара, А воть и становой Стрилу свою зовёть; Поставили рядкомъ. Панъ войскій въ садъ пдётъ, Свистить и хлопаеть, посматривая въ гряды; Межь-темь охотники, въ него уставя взгляды, Тихонько пальцами показываютъ псамъ, Гдв заяць — а ужь онь летель къ своимъ лесамъ. «Ату его, ату!» пошла лихая пара! Тоть смотрить на Стрелу, другой на Янычара: Псы ближе -- ближе -- вотъ на шагъ отъ русака --И оба вдругъ его схватили подъ бока; Минута-онъ лежитъ педвижимъ, кверху брюхомъ, Зелёную траву покрывши бѣлымъ пухомъ. Глядять охотники — на лицахъ торжество! А войскій, зайца взявъ, отпазончиль его И молвилъ: «Конченъ споръ, соперники мирятся! Палаца стоить Паць! Достоинь палаць Паца! Я, вами избранный въ сёмъ дѣлѣ за судью, Заклады цвнные обратно отдаю: Другъ другу вы равны и выиграли оба; Отнынъ заключить союзъ должны до гроба!» Охотники сошлись, весёлые — и вмигъ Ихъ руки съединилъ ликующій старикъ.

Туть молвиль становой: «Собратья, передъ споромъ, Вы помните: коня поставиль я съ приборомъ

И перстень объщаль въ Salarium сложить Тому, кто давній споръ поможеть намь рішнть. Обратно возвращать заклады — незаконно! И я надъюся: панъ войскій благосклонно На память перстень тотъ потрудится принять — Онъ можеть выръзать на нёмъ свою печать, Что въчно при часахъ висъла у него бы, А золото на ней одиннадцатой пробы. Уланамъ отдалъ я ретиваго коня, Но весь его приборъ остался у меня, Чтобъ долже служить набытамъ молодециимъ. Арчакъ — смѣшеніе козацкаго съ турецкимъ; Въ камняхъ передняя и задияя лука; Шелками вышита подушка чапрака, А сядешь на неё — качаеть точно зыбка; А тронь коня въгалопъ, не очень только шибко, А исподволь, труся...» При этомъ становой, Любившій мимикой разсказъ украсить свой, Вдругъ выступилъ вперёдъ и ноги врозь разставиль, Потомъ, какъ скачетъ конь, охотникамъ представилъ...

«А тронь коня въ галопъ, то кажется, что конь Весь залить въ золото, въ брильянты и въ огонь: Сіяніе и блескъ струями всё, струями...
Тотъ рѣдкостный приборъ, съ уздечкой, съ мундштуками,

Ну, словомъ, осъдлать какъ надобно коня, Прошу асессора на память отъ меня Принять и позабыть, что было въ прежни лъта!» Асессоръ, поклонясь, ответствоваль на это: «Я ставиль подъ закладъ ошейники для псовъ, Когда-то бывшіе красою всёхъ лёсовъ, Отейники, что мнв пожертвоваль Сангушка И сворку изъ шелковъ (не сворка, а игрушка — Вся шпта золотомъ, вся въ редкостныхъ камняхъ, На солнышкѣ горитъ и блещетъ какъ въ огняхъ) И смычь изъ ящера, котораго илетенье Приводить знатока въ восторгь и удивленье: Всё это пану въ даръ я нынче приношу И давній споръ забыть, какъ милости, прошу, Споръ, нынѣ конченный со славою по счастью, И сердце обратить къ пріязни и согласью!» Такъ бойко завершивъ орацію свою, Охотипки пошли обрадовать судью.

Ходили черезъ годъ по Соплицову слухи (Проговорилися какія-то старухи), Что войскій, загодя вскормивши русака На кухнѣ, въ садъ его пустилъ изподтишка И старую вражду чрезъ то покончилъ разомъ. Однакоже никто не вѣрилъ тѣмъ разсказамъ:

Молва пріятелей поссорить не могла — И дружба между нихъ пезыблемо цвѣла.

Уже вокругъ стола собравшіеся гости Бесъдують и ждуть прихода его мости Хозяпна. Идётъ, Тадеуша держа Съ невъстой за руку. Румяна и свъжа, Какъ утро майское, глядя на всёхъ не смёло, Она собранію почтительно присёла. На ней — вёнокъ живыхъ колосьевъ золотой, Съ серебрянымъ серпомъ: была въ одеждъ той, Въ которой поутру молилася Пречистой. Тѣ жь ленты алыя въ струяхъ косы волнистой, Такіе же цвёты на дёвственной груди: Дарила ихъ вождямъ, и старые вожди Изъ ручекъ у нея букеты принимали И ручки нёжныя въ восторте цаловали; Невъста кланялась, зарёю заальвъ. Князевичь, на чель ея напечатльвъ Отцовскій поцалуй, еще краснёть заставиль, Потомъ, поднявши вверхъ, на столъ её поставилъ-И всь, въ единый глась, воскликнули «вивать!» Невъсты прасота, простой ея нарядъ, Точь-въ-точь какъ у селянъ-литвинки образъ чпстый.

П дѣвственный вѣнокъ, и этотъ серпъ лучистый, Припомнили вождямъ совсѣмъ другіе сны И невозвратную зарю иной весны, Потомъ изгнаніе, съ борьбою и грозами... И вотъ, приблизившись, смотрѣли со слезами На дѣву юную, тѣсиились вкругъ стола, Прося, чтобъ очи вверхъ она приподняла, Чтобъ обернулась къ нимъ и глянула бы смѣло: Невѣста, какъ заря, какъ маковъ цвѣтъ, алѣла.

Затёмъ вождямъ еще представилась чета. Всё заняли свои обычныя мёста: Вчера слуга царя, теперь — Нанолеона, Асессоръ, командпръ жандармовъ легіона, Въ мундпрё выступалъ, подковками звеня, Съ нимъ рядомъ, голову стыдливо наклоня, Шла вёрная его подруга и коханка, Дочь пана войскаго, Варвара Гречешанка.

Но третья нарочка сбирается не вдругъ; Судья не вытеривлъ, послалъ за нею слугъ: Узнали, что чета въ тревогв п въ заботв: Неловкій становой, на утрепней охотв, Погнавши русака, свой перстень потерялъ И но лугу его съ людьми теперь искалъ; А наречённая невъста становова Еще не собралась — пемного неготова: Какой-то бантъ у пей на платье пе нашитъ, Еще чего-то нѣтъ... однакоже спѣшитъ, И, безъ сомнѣпія, часа въ четире будетъ, Надѣясь, что судья сестрицу не осудитъ.

#### ПѣСНЬ ХІ.

Дверь съ шумомъ наконецъ открылася — и вотъ Маршалокъ пиршества, панъ войскій предстаётъ, Въ беретѣ съ перьями. Маршалковскою тростью Учтиво каждаго, какъ гостя, такъ и гостью, Разводитъ по мъстамъ. Всёхъ выше, впереди, Панъ подкоморій сёлъ, а о бокъ съ нимъ вожди, По разнымъ сторонамъ: по правую Домбровскій, По лѣвую Гедройцъ, Князевичъ, Малаховскій И дамы; далѣе — шляхетство; каждый гость Садится, гдѣ ему велитъ маршалка трость.

Хозяннъ на дворѣ, гдѣ столъ длиной въ два стая Раскинутъ для селянъ. Сошлась толна густая, На пиръ приглашена. Садятся: панъ-отецъ, Хозяинъ — на концѣ, а на другой конецъ Садится ксёндзъ-плебанъ. Тадеушъ и невѣста Ходили вкругъ стола, оставшися безъ мѣста: Обычай сёлъ таковъ, что новые паны, Созвавъ къ себѣ селянъ, служитъ для пихъ должны. А шляхта и вожди, собравшіеся въ залѣ, На рѣдкостный сервизъ вниманье обращали, Что всѣхъ работою и цѣнностью дивитъ. Преданье говоритъ, что будто Радзивилъ Богатый тотъ сервизъ привёзъ изъ-за границы; Потомъ, въ часы войны, попалъ онъ въ домъ Соплицы,

Богъ-въсть какимъ путёмъ. Теперь, столовъ краса, Онъ, на подобіе большого колеса, Разлегся и сіялъ. Въ его златыя стѣнки Влиты изъ сахару серебряныя пѣнки, Блестѣвшія какъ спѣгъ, сѣдой зимы уборъ; Въ срединѣ, изъ конфетъ, чернѣлъ дремучій боръ, Видиѣлись пнеемъ подернутыя хаты, Искусства дивиаго плоды замысловаты, Повсюду въ глыбахъ снѣгъ и въ искрахъ спиій лёдъ. А съ краю, подлѣ хатъ, разгуливалъ народъ, Великолѣпныя фигурки изъ фарфору, Что только пе вели съ гостями разговору, А то, какъ есть во всёмъ, живыя до-чиста, И били по глазамъ нарядовъ ихъ цвѣта.

Что значили опъ? Панъ войскій разрѣшенье Готовить, испросивь у панства позволенье:

«Персоны, коими украшень тоть сервизь — Коль соизволите — на сеймикь собрались. Воть эта, въ сторонь стоящая, особо, Какъ надо полагать, високая особа — Заранье къ себъ шляхетство созвала; Извольте посмотръть: стоять вокругь стола Большими группами и въ каждой посрединъ — Ораторъ. По его движеньямъ и по минъ, По разсуждающимъ, подъятымъ вверхъ рукамъ — Замътно: жаркую онъ держитъ ръчь къ гостямъ, А шляхта слушаетъ, почтеніемъ объята — И каждый своего готовитъ кандидата.

«А этотъ, важный панъ, такъ весело глядитъ, Рука за полсомъ, другою усъ крутитъ: Знать, балы подобравъ, со шляхтой кончилъ дёло И на избраніе разсчитываетъ смёло.

«А.здѣсь не ладятся, какъ видно, голоса:
Ораторъ наровитъ поймать за пояса
Не такъ сговорчивыхъ, но рвутся и уходятъ,
Бесѣды межь собой сварливыя заводятъ,
И врозь по сторонамъ разбился весь народъ.
Вотъ этотъ началъ рѣчь — ему зажали ротъ;
А тотъ кричитъ «виватъ», раскрывъ уста широко,
А тутъ ужъ, кажется, до сабель недалёко.

«Одинъ межь группами задумавшись стоить; Куда дѣвать свой шаръ, никакъ не разрѣшитъ, Гадаетъ пальцами: попалъ — аффирмативу, А если не попалъ — положитъ негативу.

«А здёсь монастыря представлень рефектарь, Гдё выборы у насъ производились встарь. Стекается толиа. Воть шляхтичь любопытный Въ серёдку заглянуль, гдё маршаль неумытный Считаеть голоса и вознымь отдаёть О тёхь, кто избраны, провозгласить въ народь.

«Но воть, на сторонѣ, какой-то несогласный Съ избраніемъ, готовъ затѣять споръ опасный: Раскрылъ шпроко ротъ, задумываетъ месть И цѣлый рефектарь какъ будто хочетъ съѣсть. Не трудно угадать, что онъ ужь гаркнулъ: veto! Вся шляхта на него накинулась за это; Еще едипый мигъ — сойдутся межь собой, Скрестивъ оружіе, и вспыхнетъ ярый бой!

«Но къ нимъ святой пріоръ Sanctissimum выносить, А послушникъ, звоня, ихъ разстушться просить: Тутъ, дёлать нечего, вложивъ мечи въ ножни,

Всё пали, молятся — и кончить спорь должны. И такъ на выборахъ случалось зачастую...» Но въ табакерку тутъ щелкнувши золотую, Замѣтилъ войскому ианъ подкоморій вдругъ: «Хоть сеймикъ твой хорошъ, однако кливни слугъ Да ѣсть вели давать! Ты вѣрно не откажешь — И послѣ памъ свою исторію доскажешь!» А войскій, до земли свою склоняя трость: «Всемилостивый панъ, ясновельможный гость! Разсказъ кончается. Вотъ, выигравши балы, Маршалокъ пзбранный выносится изъ залы Всей шляхтой на рукахъ; разскрыли рты — виватъ! Выходятъ весело п шанки вверхъ летятъ, Другіе на бокъ ихъ заламываютъ лихо...

«А здёсь, наобороть, выходить скромно, тихо Вабалтированный; крутить въ раздумьи усъ, Сердито на брови надвинувъ свой картузъ. Идёть опъ... а его супруга и не чаетъ Вёды себё такой: съ улыбкою встрёчаеть; Вдругь—ахъ! и на рукахъ служанки замерла... Ясновельможною она бы вёдь была! А ныньче — Господи, да развё это можно! — Она попрежнему осталась лишь — вельможна!»

Тутъ войскій замолчаль — и пиръ-себѣ пошоль. Сначала холодець литовскій и разсоль, Тамъ королевскій борщь, а то, что было далѣ Тѣхъ яствій и во снѣ мы съ вами не видали! Блемасы, помухли, душопыя мяса, Ингредіенціи, былыхъ пировъ враса; А рыбы: стерляди, севрюга, осетрина, Кариъ-шляхтичъ, кариъ-холопъ, морская лососина И блюдо хитрое — затѣя не проста — Бѣлуга цѣликомъ — поджарена съ хвоста, Въ серёдкѣ варена, а спереди пуста И смачнымъ соусомъ искусно полита.

Но жаль: не распросиль о блюдѣ знаменитомъ Никто, а ѣлп всѣ съ солдатскимъ апетитомъ, И кубки, полные венгерскаго вина, Вмигъ осушалися воинственно до дна.

Межь-тьмь, за полчаса снытами убыленный, Сервизь одылся вдругь травой темнозелёной: Весь иней сахарный растаяль самь собой. Пахнуло на гостей весеннею порой И жито разное на пажитяхь явилось: Пустиль усы ячмень и рожь заколосилась, Благоуханіе черёмха разлила И шоколадная гречиха зацвыла.

Вожди сившать весной воспользоваться красной; Но лёто близится — и осенью ненастной Повёвлю. Сервизь еще отъ теплоты Растаяль: жолтыми становятся листы И падають; на пихь какъ-будто вётерь вёеть; Всё измёняется, природа вся мертвёеть; За мигь цвётущія, древа обнажены, Остался только лавръ, подобіе сосны, Усёянь зёрнами коричневыми тмину, Какъ-будто шишками. Дивуясь на картину, Пирующій народь деревья сталь срывать И усладительнымъ токаемъ занивать, Другь нередь дружкою усердствуя отважно. А войскій вкругь стола прохаживался важно.

Тогда сказаль ему Домбровскій генераль:
«Откуда пань своё искусство переняль?
Иль дивной магіи учился у Пинети?
Давно ли на Литвь у вась волшебства эти?
Вездь ль по деревнямь въ родимой сторонь
Такь чествують гостей? Прошу, повъдай миж!
Стольдолго врозьживя съродимимънашимъкраемъ,
Не мудрость, коль его обычаевъ не знаемъ!»

А войскій такъ ему: «Ясновельможный нанъ! По старой старинъ объдъ вамъ этотъ данъ; Какъ было у отцовъ у нашихъ и у дъдовъ, Во дин счастливые. Теперь такихъ объдовъ Не водится: они на редкость и въ Литве. Мы стали подражать французамъ, да Москвъ, Забыли про токай и пьёмъ чужія вина Заморскихъ погребовъ, гдё русскихъ половина; Иной богатый пань живёть какь сущій жидь, Скунится на ниры, венгерскимъ дорожитъ — И туть же, поглядишь, съ безумнаго азарту, Вдругъ полъ имънія становить онъ на карту, Несметный капиталь, которымь десять льть Могь прокормиться бы застянокъ иль повъть, И было бъ вышито токаю чуть не море. Да вотъ не далеко ... Яснъйшій подкоморій, Прошу не гифваться на искренность мою: Что на сердцв ни есть, всв тайны выдаю... Когда нриготовляль сервизь я для пирушки, Нашли, что онъ нохожъ на детскія прушки, Махина старая; что нужно нопростый, Что только насмъщить вельможныхь онъ гостей. А вотъ не насмъшилъ! И я теперь покоенъ, Увидя, что сервизъ вниманьемъ удостоенъ Такихъ высокихъ лицъ. Увы, уже Богъ-вфсть, Достанется ль ему еще такая честь; Подчасъ и у меня, признаться, замирала

Душа... тенерь прошу я пана-генерала
Ту книжечку принять па память отъ меня:
Панъ вѣрпо доживётъ до радостнаго дня,
Когда свободные литвины и Корона
Для найясиѣйшаго отца-Наполеона
Дадутъ по-истинѣ па удивленье пиръ,
Какъ будутъ праздновать Европы цѣлой миръ:
Въ то время нризови на помощь книгу эту,
Секреты дивные, невѣдомые свѣту;
Я жь наиству разскажу подробно и внолиѣ,
Откуда, гдѣ и какъ она досталась мнѣ.
То книжка рѣдкая, какихъ пе иншутъ болѣ...»

Вдругъ крикнули: «вивать пашь Флюгерь на Костёдь!»

И цѣлая толиа ввалилась, а предъ пей Судья, а вслѣдъ за нимъ — Матвѣямъ всѣмъ Матвѣй!

Хозяинъ усадилъ его между вождями, Сказавъ: «Эхъ, панъ Матвъй! знать пану скучно съ пами:

Такъ поздно жалуешь, а близкій вѣдь сосѣдъ!»
— «Тѣмъ лучше!» молвилъ тотъ: «я здѣсь не про
обѣдъ,

«Матвъй, что Кроликомъ и Розгою зовутъ, Костюшки нашего сподвижникъ разудалый! Какой еще кръпышъ, васанъ! скажи пожалуй! А вотъ меня совсъмъ скрутила, братъ, война; Да и Князевича прошибла съдпна: Всъ сбрендили; а ты, но милосердью божью, Еще потянешься долгонько съ молодёжью! И Розга, чай, цвътётъ, какъ въ оны времена! Недавио москалей пощупала она, Я слышалъ. Хватъ, братъ, хватъ! А гдъ жъ твои собратъя?

Желаль бы отъ души и прочихь новидать я, Всёхъ этихъ молодцовъ; ты всёхъ мнё нокажи, Пусть Перочиниме и всякіе Ножи На сцену явятся, Кропитсли и Бритвы, И стародавиія собой наномиять битвы!»

— «Всѣ этн лихачи», замѣтиль пань-судья, «Разбивши москалей, въ различные края

Попрятались, боясь подвергнуться отвѣту; Богъ-знаетъ, гдѣ теперь скитаются по свѣту; Быть-можетъ, гдѣ въ полкахъ!» — «У насъ вотъ, напримѣръ,

Въ полку», вижшался вържчь какой-то офицеръ, «Есть совершенное страшилище съ усами, Котораго подчасъ пугаемся мы сами: Кропитель; мы его прозвали Медвадёмь; Когда прикажете, въ минуту приведёмъ!» - «Есть разные еще!» вступился голось новый: «Я знаю одного: на видъ такой суровый; Зовуть его Горшкомъ; поставленъ въ первый рангъ. Когда случается послать его во флангъ, Онъ въчно вытдеть съ какой-то медной пушкой И мечеть артикуль онь ею какъ пгрушкой.» На это генераль: «Хотёль бы я скорёй Увидеть старшаго изъ техъ богатырей, Что заповедаль намь, какъ чудо, векъ старинный: Гдъ этотъ великанъ, вашъ Ножикъ Перочинный, О коемь я слыхаль такія чудеса?» - «Онъ также уходиль въ дремучіе лѣса», Хозяпнъ отвъчалъ. «Боялся: въ судъ потянутъ За тоть проклятый бой, допытываться стануть, А послѣ и въ острогъ, пожалуй, упекутъ. Всю зиму странствоваль; теперь онь снова туть. Да воть онъ налицо является предъ вами!» Взглянули — а въ свняхъ, надъ всвин головами, Какъ мъсяцъ, лысина огромная въ рубцахъ Сіяла; сунулся, опять застряль въ дверяхъ И съ шумомъ, наконецъ, какъ пушка или фура, По залѣ двинулась массивная фигура.

«Ясновельможный вождь! коропный гетмань, пань! А можеть генераль. Но какь бы ни названь », Такь началь ключникь рёчь, «едино всё для міра! На вызовь моего отца и командира Являюсь нынё съ тёмъ моимъ сцизорикомъ, Который, ежели панамъ уже знакомъ, Какую ни-на-есть себё добывши славу, То не за надписи и то не за оправу, А то за подвиги: пришолся по рукё. Наслышана Литва о томъ сцизорике Давно изъ края въ край; по милости господней, Мы были съ нимъ вездё, чуть-чуть не въ препсиодней!

Онъ стоптъ, чтобъ его я няньчилъ какъ дитю: Такъ писарю перо не сръзать на ногтю, Какъ съкъ онъ головы, гуляючи по свъту; А что носовъ, ушей... о, пмъ и счоту нъту! Но всё жъ позорныхъ дълъ не зналъ онъ за собой: Всегда ходили мы въ одинъ открытый бой,

Разъ только москаля безъ бою порѣшоно, И то — pro publica utilitate bona!»

- «А, ну-ка покажи!» сказаль Сцызорику Домбровскій. «Важный мечь! да это хоть быку Отрежеть голову, хоть жубру: неть сомненья! Да! нечего сказать, достоинъ удивленья!» И сталь онь сцызорикь осматривать кругомъ, Вертёль, приподнималь, смёялся; а потомъ Собрались вкругь вождя иные офицеры И страшный этоть мечь, необычайной мёры, Тожъ силились поднять, но мало въ этотъ мигъ Нашлося, кто бы могь какь надо сцызорикь Взнести надъголовой. Одинъ майоръ Дверницкій, Да эскадрона шефъ, штабъ-ротмистръ Голубицкій, Приподняли его. Тутъ, выступя вперёдъ, Князевичь сильною десищею берёть Мечь неподатливый — и во мгновенье ока, Какъ шпагу легкую, взмахнуль его высоко, Провёль по воздуху легонько два раза, Вдругъ молніей блеснуль пирующимъ въ глаза И, фехтовальные припомнивши секреты, Какими щеголяль еще въ былыя лъты, Свободно выводить онъ сталь надъ головой: Крестовку, мельницу, ударь прямой, кривой.

Гервазъ внимательно слёдилъ за нимъ глазами—
И вдругъ не выдержалъ... и залился слезами.
«Такъ! такъ, родной отецъ! великій генералъ!»
Воскликнулъ, весь въ слезахъ, и на колёни палъ:
«Брависсимо! знатъ, ианъ служилъ конфедератомъ,
Ходилъ на москалей со шляхтой,сънашимъбратомъ!
Панъ дёльно рубится, какъ истипный жолнеръ!
Вотъ Радултовскихъ взмахъ! вотъ Савича манеръ!
Ударъ Пулавскаго! А такъ, отставя ногу,
Рубился Высогирдъ! А это, панъ, ей-богу,
Я выдумалъ! ей-ей, то выдумка моя!
И гдѣ ты это взялъ, Господъ тебѣ судъя?
Извѣстенъ тотъ манеръ лишъ нашему застянку
И называется по мнѣ — ударъ-мопанку!»

Всталь и, Князевича въ объятія схвативъ, Сказалъ: «Теперь умру спокоенъ и счастливъ: Нашолся, кто рубить по-моему умфетъ, Кто дѣтище моё родимое пригрѣетъ! Давно и день и ночь болѣю сердцемъ я, Чтобъ не заржавѣла рапира та моя, Когда состарѣюсь, когда въ могилу лягу... Теперъ же есть кому носить такую шпагу. Эхъ, панъ, прости меня; покиньте вы рожны Нѣмецкіе! къ-чему годны они, нужны?

Для насъ, для шляхтича десницы благородной; Есть сабля польская, пристоенъ мечъ народный! Мой милий сцызорикъ кладу у нанскихъ потъ: Прими его! вотъ всё, что въ жизни я сберёгь, Что блюлъ я и хранилъ, что миѣ всего дороже, Что пѣстовалъ весь день и отходя на ложе; Не разлучались мы: всю жизнь онъ былъ со мной; Жены я не пмѣлъ — онъ былъ моей жепой И дѣтищемъ! Но вотъ и мнѣ онъ не подъ силу; Сбирался вмѣстѣ съ нимъ я лечь уже въ могилу, Почить, и что же? вдругъ, благодаря судьбѣ, Нашолъ наслѣдника — нусть служитъ онъ тебѣ!»

Князевичь, тронутый такою простотою, Сказаль: «Но какъ же ты, коллега, спротою Останешься, отдавь столь вёрнаго слугу, Жену и дётище? Скажи мий, чёмь могу Тебя вознаградить за даръ такой безцённый?» — «Эхъ, панъ!» Гервазъ на то замётилъ, удивленный:

«Да нешто я могу продать такой палашь? Цыбульскій проиграль жену свою въ марьяжь, А я, коль отдаю — не иначе, какъ даромъ! Довольно мий того», прибавиль ключникъ съ жаромъ,

«Довольно, что нашлась достойная рука... Но помни: отпускай побольше темляка И наискось маши отъ лѣваго отъ уха: Такъ можно развалить отъ головы до брюха!»

Князевичъ взялъ палашъ, но, знать, не въ мѣру онъ Пришолся и затѣмъ положенъ былъ въ фургонъ. Что сталось съ нимъ потомъ и биться довелось ли Попрежнему — никто не могъ узнать опослѣ.

Матвѣю Кролику Домбровскій туть сказаль:
«А ты, коллега, что? Совсѣмъ, братъ, сплошалъ!
Костюшкинъ славный маршъ играютъ наши трубы,
А ты нахмурился, молчишь, развѣся губы!
Неужли гордый видъ залётныхъ тѣхъ орловъ
Не въ силахъ пробудить въ тебѣ весёлыхъ сновъ?
Я думалъ, панъ Матвѣй, что выпьешь ты побольше
За здравье кесаря и за надежды Польши,
А ты ... передъ тобой бокалъ, я вижу, пустъ,
И ты не замочилъ своихъ ни разу устъ!»

— «Такъ, панъ», сказалъ Матвѣй, «да вы-то что въ тревогѣ?
Два звѣря не живутъ никакъ въ одной берлогѣ, А милость кесаря подбита вѣтеркомъ.
Что кесарь человѣкъ великій, что намъ въ томъ!

Какой намъ будеть толкъ отъ этого союза? Для Польши поляка давай, а не француза! Дружины польскія! Нёть, это, братци, вздорь: Что слышу? гренадерь, каноніерь, сапёрь... Поляки? — просто сбродь, ни на что пепохожій, Полъ-иса и полъ-козы, народъ ни къ чорту гожій! Родная армія, Литва!... а главный штабъ, Самъ видълъ я не разъ, по сёламъ ловитъ бабъ. Идёте на Москву? Счастливая дорога! Но, если кесарь вашь безъ вфры и безъ Бога Затъяль тъ дъла, пе будеть проку въ нихъ!» И туть, нахмурившись, Матвфй опять затихь. Не по сердцу пришлись хозяину тѣ рѣчи. По-счастью, публика готовилась ко встрёчё Еще одной четы: быль это становой; Но что случилось съ нимъ? гдф видъ его живой, Неугомонныя движенія и жесты? По приказанію блажной своей невъсты, Отрекшись кунтуша, надъль французскій фракъ И мфрно выступаль, краснфя точно ракь. Когда бы въдали, какія нёсь онъ муки! Совался и не зналъ, куда запрятать руки: То вверхъ ихъ поднималь, то книзу опускаль, То, позабывшися, онъ пояса искаль; Не зная самъ чему, преглупо улыбался... Вдругъ Мацька увидалъ — и вовсе растерялся.

Матвъй со становымъ давно ужь быль знакомъ И даже дружбу вёлъ, какъ съ добрымъ полякомъ; Но, озадаченный теперь его нарядомъ, Измърплъ онъ его такимъ сердитымъ взглядомъ, Какъ варомъ обварилъ, и вымолвилъ: «дуракъ!» Матвъя до того взбъсилъ французскій фракъ, Что онъ, не поклонясь и не сказавъ ни слова, Уъхалъ. Между-тъмъ невъста становова Сиъшила поразить всё воинство Литви: Уборъ изящнъйшій отъ ногъ до головы! Цвътовъ, брильянтовъ, блондъ—разсъяно обильно; А платье... Но, увы! перо мое не сильно Всего изобразитъ, а развъ кисть одна — И та, я думаю, была бы не сильна.

#### Пъснь XII.

Весёлый сельскій людь о музыкѣ хлопочеть, Окончиль транезу и вы илясь пуститься хочеть; Зовуть Тадеуша — но опь, на сторонѣ, О чёмъ-то будущей нашоптываль женѣ: «Я долженъ, Софія, по важному предмету Бесѣдовать съ тобой и твоего совѣту Спросить по совѣсти. Значительная часть

Имъній на тебя должна по праву пасть; Твоими хлопы тв становятся рабами — И я располагать не смъю ихъ судьбами. Теперь, когда у пихъ своя отчизна есть, Ужель еще должны ярмо неволи песть? Что ныньче, что вчера — не всё ль для нихъ едино? Лишь только новаго получать господина. Нътъ спору, что у насъ народъ не угнетёнъ, Но въ смерти, въ животъ-ты знаешь, Богъ волёнъ; Я-вопнъ... послѣ пасъ кто имп будетъ править? И воть, поэтому, имъ волю предоставить Хотель бы ныне я: отрезать имъ земли Участокъ, гдв они родились и росли — Земли, увлаженной слезами ихъ и потомъ... Не это ль истиннымъ быть значить патріотомъ? Свободенъ - и другимъ свободу возврати! Цвътешь — и пизшему тебя позволь цвъсти! Могучъ, коли могу вдругь цёлому пароду Судьбу перемѣнить! А ежели доходу Убавится у нась — что жь? я не прихотникъ И въ малому углу съ младенчества привыкъ. Но ты, мой милый другь, но ты, мой ангель Зося, Скажи по правдѣ мнѣ, когда бы намъ пришлося Закабалить себя въ деревию на всегда, Ты не соскучиться? Ты, юные года Съ родными знатными прожившая въ столицъ, Не будеть попрекать Тадеуту Соплиць?»

А Зося такъ ему отвътила на-то: «Я женщина — входить въ мужское ни во что Не смію; дать совіть — мні также очень рано; Готова всей душой исполнить волю пана. Чего желаетъ онъ, на всё согласна я; Гдъ воля есть его, тамъ воля и моя. А что касается до зпати, до столицы: Я помню только то, что я въ дому Соплицы Росла, воспитана и замужъ отдана. Върь: Соплидово мнъ родная сторона! Скучать мив трудно туть: всв эти куры, утки Милье были мив, чемь тетушкины шутки И розсказни ея про Питеръ и Москву. Люблю хозяйничать и столько здёсь живу, Что вое въ чёмъ уже набила-таки руку И скоро влючника возьму въ себъ въ науку!»

А ключникъ на поминъ легокъ, какъ тутъ и былъ, Немного сумрачный: «Судья намъ говорилъ Объ этой вольности, да только я пе чаю, Что много проку тутъ п счастія для краю. Чтобы на русскій то, иль на нёмецкій ладъ Не вышло! а тогда на кой имъ вольность лядъ? Конечно, сказано, что всё мы отъ Адама, Что хлопы, видишь ли, произошли отъ Хама; Жидамъ начало даль сынъ Ноя, Іафетъ; Отъ Сима шляхта вся, а выше оной — нётъ. Затёмъ мы прочими командуемъ и правимъ, А случай выпадетъ — пожалуй, и придавимъ! Хоть ксёндзъ не то твердитъ, какъ выйдетъ на амвонъ —

Толкуеть, видите: то ветхій быль законь; Когда жь Исусь Христось, хоть царскаго быль роду, А въ ясляхъ родился, средь чорнаго народу, То этимъ всёхъ людей сравняль между собой. Быть такъ, когда ужь такъ назначено судьбой И пани хочеть такъ моя ясновельможна — Аминь! Но буде мнѣ позволено и можно Пановъ предостеречь: скажу вамъ, что боюсь, Не стала бъ спова туть распоряжаться Русь, Хозяйничать опять — и вольные селяне Вдругъ не нонали бы въ казённые крестьяне. А сделать шляхтой ихъ, дать волю, и притомъ Сказать, что вмѣстѣ съ тѣмъ и гербъ мы имъ даёмъ: Пусть нани удёлить козу въ зелёномъ поль, А панъ свою луну съ подковой: этой волъ Народъ поклонится до самой до земли ---И тутъ ужь не возьмуть ни чорта москали! А что до вашего, паны мон, дохода — Богъ милостивъ, авось! Не изъ такова рода Ясновельможная сенаторша моя, Чтобъ ручки допустиль её мозолить я. А вотъ, прошу мою усердно господыню Принять завътную горешковскую скрыню Съ краями полную наслёдственнымъ добромъ, Камиями разными, и златомъ, и сребромъ, Сокровищь стольника безчисленные склады: Златые поставцы, оружіе, оклады, Убранства древнія, что я берёгь, какъ глазь, Отъ алчныхъ москалей, а частью и отъ васъ -Прошу пе гнѣваться — панове Соплицове! Да есть еще у насъ въ запасѣ на готовѣ Кубышка собственныхъ старинныхъ талеровъ. Отъ панскихъ милостей, щедроты и даровъ. Я думаль: доживу до лучшей перемѣны — И деньги тъ сложу въ горешковскія стъны, Чтобъ замокъ старый нашъ какъ прежде заблисталъ. Теперь, Соплица панъ, твоимъ слугой я сталь: Позволь мнъ у тебя на милостивомъ хлъбъ Остаться навсегда, въ какой ни есть потребъ! Какъ няньку старую въ дътямъ твоимъ возьми! Мнъжь не учиться стать, какъ пяньчиться съдътьми: Авося выняньчимъ Горешеовъ третье племя! Богъ дастъ тебъ сынка; тенерь такое время —

Война, а говорять, что будто въ часъ войны Всегда пе дочери родятся, а сыны. Такъ върпо будетъ сыпъ, боецъ на диво міру! Ты мнѣ ужь предоставь вправлять его въ раппру!»

Едва окончиль онъ — ужь возный направляль Къ пимъ важно шествіе — раскланялся, досталъ Какой-то страшный листь изъ своего кармана: То вирши нъжныя для пани и для пана Пінта, армін фельдфебель, сочиниль. Съ полсотни тёхъ стиховъ ужь возный возгласиль, Порядкомъ надовнъ; когда жь дошоль до места: О ты, звъзда любви! изъ всъхъ невъстъ невъста! Чьи взоры ясные и дивный блескъ лица Върнъе мъткихъ стрълъ разять людей сердца: Оть взгляда твоего и мановенья длани Смолкають громы вст и утихають брани — Тадеушъ поспѣшиль скорфй рукоплескать, Затъмъ-чтобъ далъе тъхъ виршей не слыхать; А ксёндзъ, взойдя на столъ и, обратясь къ народу, Панами данную провозгласиль свободу.

Едва въ толиу крестьянъ проникла эта вѣсть, Привѣтъ свой госножѣ сиѣшатъ они принесть, Унасть къ ея ногамъ, ея коснуться платья:
«Да здравствуютъ паны!» — «Да здравствуютъ собратья!»

Тадеушъ имъ въ отвѣтъ: «у насъ один права: Да будутъ вольными Корона и Литва!» И въ войско попеслись тф сладкія слова.

Одинъ лишь панъ Бухманъ хотёлъ перепначить Проектъ, коммиссію особую пазначить; Но такъ-какъ времени на это не нашлось, То нёмецъ отошоль, повёся молча носъ. А туть ужь, на лугу, давно стояли пары: Съ народомъ поноламъ, уланы и гусары; Съ жупанами крестьянъ мѣшался эполетъ. Всѣ жлали трубачей; судья же, подошедъ Къ Ломбровскому, шепнулъ: «Сегодня обрученье Племянниковъ моихъ, и оттого стеченье Народу, со всего повъта поселянъ; Покамъсть свой оркестрь, ясновельможный панъ, Вели остановить. Стыдливыя давицы И парни сельскіе привыкли подъ скрипицы Свой танецъ начинать: такъ будетъ имъ ловчъй; А послѣ позовёмъ и вашихъ трубачей.»

Далъ знакъ — весёлая вперёдъ выходитъ скрипка, Смычокъ выплясывать она пускаетъ шибко, Разорванный рукавъ по локоть засучивъ,

Прижавши бородой подставку, стиспувъ грифъ, Казалось, кобзаря звала на ноединокъ, А онъ ужь туть-какъ-тутъ ппара съпимъ волынокъ: Какъ началъ онъ трубить, а тъ за нимъ дудъть, Сказаль бы, что хотять на воздухь улетьть, Борея стараго пузатымъ мальчуганамъ Подобны. Стихли вдругъ. Цымбаловъ поселянамъ Хотелось; но пикто не смёль играть на пихъ При Янкель, а онъ укрылся и притихъ, Какъ-будто нътъ его. Нашли; усердно просятъ И даже инструменть художнику выпосять; Но кланяется жидъ и самъ уходить прочь, Сказавъ, что пыньче опъ до нихъ ужь не охочъ, Что огрубфвий, окрфинувшія руки Послушно вызывать утраченные звуки Не могуть болье. Туть, съ ясностью чела, Невъста къ Янкелю проворно подошла И, ручкой нёжною артисту подавая Цымбаловъ молотки, свѣжа, какъ утро мая, Она промолвила: «Пожалуста сыграй! Ты знаешь ныньче что: собрался цёлый край Повътскихъ поселянъ ко мнъ на обрученье; Къ тому же этотъ день особое зпаченье Имфеть: здёсь у насъ народные вожди, А ты упрямишься; ну, самъ ты носуди И всиомии, что давно играть мит объщался На свадьбѣ!» Янкель-жидъ на это засмѣялся И въ знакъ согласія красавицѣ кивнулъ Сѣдою бородой, сѣлъ, нейсами тряхнулъ И съ гордостью вокругъ весёлыми глазами Повёль, какъ ветерань, покрытый сединами, Когда зовуть его опять па поле съчъ И внуки подають ему тяжолый мечь: Смъётся дъдъ съдой, поднявъ его рукою И чул, что рука не измѣнитъ герою.

Молчанье. Инструменть недвижимо лежить Передь художникомь. Поднявши руки, жидь На мигь оцепенть, слегка глаза прищуря, Спустиль — и грянула могучихь звуковь буря, Какъ-будто шумный дождь по струнамь пролился И вихрей острые иромчались голоса. Далися диву всё, но то была лишь проба — И снова молотки онъ кверху подняль оба.

Затъмъ опять спустиль. Едва звенить струна; Небесно-тихая гармонія слышна; Цымбалы замерли, поють и стонуть глухо, Какъ-будто по струнамъ крыломъ звонила муха. Взглянувъ на пебеса, художникъ вдругъ утихъ И вдохновенія просиль себъ у нихъ.

Затъмъ, свой инструментъ измъривъ мъткимъ глазомъ,

Приподняль молотки и грянуль ими разомъ.

Слетель съ весёлыхъ струнь живой и резкій звукъ, Казалося, оркестръ военный грянулъ вдругъ, Со всёми ложками, тарелками, звонками --И славный польскій тоть, столь чтимый поляками, Что мая третьяго въ Варшавъ раздался, Торжественно гремить; рокочуть голоса И сердце шевелять, и слухь ласкають вмёстё. Смъётся молодёжь, едва стоя на мъстъ, А думы стариковъ въ минувшее летятъ, Въ тѣ дни, какъ въ ратушѣ собравшійся сенатъ, Назначивъ короля, угоднаго народу, Полякамъ возвъщалъ равенство и свободу. Художникъ налегать на струны сталъ свои, Усилиль голоса — и вдругь, какъ свисть змън, Какъ дребезжание стекла, аккордъ фальшивый Морозомъ проняль всёхъ, и ропотъ боязливый Прошоль по всей толив: всв думали, что онъ Испортиль инструменть, иль взяль невфриый тонь. Не ошибался жидъ! Разрушиль онъ нарошно Гармонію, дотоль звучавшую роскошно, И долго по одной и той же биль струнъ Произительно, пока стоявшій въ сторонъ Гервазъ не понялъ всё: закрывъ лицо десницей, «Ахъ!» молвилъ, «знаю я: то миръ подъ Тарговицей!» И, жалобно запѣвъ, вдругъ лопнула струна. Всѣ замерли кругомъ. Толпа поражена. А музыка гремить тревожной чась оть часу, Съ басовъ на дисканты и вновь съ дискантовъ къ басу.

Всё громче и сильнъй по струнамъ бъётъ артистъ. Чу! маршъ, атака, штурмъ, громъ пушекъ, ядеръ свистъ.

Крикъженщинъ, плачъ дётей такъ выразились живо, Что дёвы юныя дрожали боязливо, А вмёстё и народъ припомнилъ старину И песни грустныя про битвы и войну, Про ихъ соотчичей безплодную отвагу, Въ слезахъ и пламени потопленную Прагу — И рады, что артистъ внезапно укротилъ Тё звуки страшные, какъ-будто въ землю вбилъ.

Едва пришли въ себя — ужь музыка звучала Опять; сиокойная и тихая сначала, Какъ-будто вырвавшись изъ сътки паука, Мухъ нъсколько поётъ. Но вотъ уже слегка Густьетъ каждый звукъ, слышнъй и ръзче тоны,

Соединяются аккордовъ легіоны, Всё прибываетъ ихъ, всё болѣ всякій часъ — И иѣсня старая мгновенно раздалась, Знакома каждому мелодіею пышной: «Удалый богатырь, скиталецъ горемышный, Кому родимаго пріюта нѣтъ нигдѣ И вѣки-вѣчные онъ въ горѣ и въ бѣдѣ, Свалился наконецъ и молвитъ черезъ-силу: Копай, мой вѣрный конь, копытомъ мнѣ могилу!» Узнали пѣсню ту, былые впомнивъ дни, Когда, похоронивъ отечество, они Пошли Богъ-вѣсть куда, на край далёкій свѣта, И тѣшила солдатъ въ чужбинѣ пѣсня эта; Всякъ вспомниль, гдѣ онъ былъ, что свѣдалъ перенёсъ,

Какъ много о землъ родимой пролилъ слёзъ — И такъ стояли всъ, чело свое понуря...

Вдругъ подняли его: встаётъ аккордовъ буря: Походъ! Согласно въ тактъ колышутся мечи И въ трубы мѣдныя пграютъ трубачи; Послышался раскатъ, какъ-будго выстрѣлъ дальный,

И вдругъ удариль маршъ завѣтный, тріумфальный: «Несгинетъ Польша ввѣкъ, покуда мы живёмъ!» То маршъ Домбровскаго, раздавшійся какъ громъ И всѣхъ исполнившій невѣдомою силой: Войска подъ этотъ маршъ пришликъ отчизнѣмилой!

Художникъ вдругъ умолкъ, дивяся будто самъ Темъ оживляющимъ, могучимъ голосамъ; Упали молотки, свалился шлыкъ на плечи, Уста невнятныя нашоптывали рѣчи, Ланиты всиыхнули румянцемъ и огнёмъ: Всё вдохновительно преобразилось въ нёмъ; Когда жь, спустивъ глаза, увидель генерала Домбровскаго, сильней въ нёмъ сердце заиграло, Не выдержаль старикь и громко зарыдаль: «Великій генераль!» воскликнуль: «долго ждаль Тебя литовскій край, кань ны жиды мессію! Живи, нашъ славный вождь, иди, громи Россію, Взыграй мечёмъ своимъ, творящимъ чудеса! Отець!» И жидь опять слезами залился: Онъ родину любилъ. Душой его высокой Домбровскій тронуть быль: десницею шировой Взяль за руку жида — тоть на колени сталь И руку у вождя рыдая цаловаль...

Чась польскій начинать! Народь шумить какь море. Воть къ Зось подошоль учтиво подкоморій, Крутя свой спвый усь, ей руку подаёть,

Прося на полонезъ; вотъ выступиль вперёдъ; Тромбоновъ ръзкіе послышались удары — И живописныя группируются пары.

Пошли, раскинувшись въ обширные круги. На солнцъ алые сверкають сапоги; Бьёть съ сабель яркій блескь; нграеть поясь литый; А онг какъ нехотя вступаетъ въ бой открытый, Но выразителень танцора каждый шагь, Движенье всякое имбеть смысль и знакъ: Воть сталь и пылкіе бросасть дам' взоры: Вотъ, голову склонивъ, заводитъ разговоры: Но та не слушаеть привътовъ и ръчей. Конфедератку снявь, онь кланяется ей, Вниманія прося учтиво и покорно. Взглянула на него, но всё молчить упорно. Онъ шагъ укоротиль, сердитый бросиль взглядъ-И засмѣялся вдругъ, ея отвѣту радъ. Воть двинулся быстрей, размашисто, отважно-И на соперниковъ посматриваетъ важно; Вылёты кунтуша закидываеть въ тыль, А шапку па бекрень — и усъ свой закрутиль: Идеть; но сзади рой соперпиковъ унрямой — Онъ далее от нихъ хотель бы скрыться съ дамой; Остановился вдругь и просить, чтобы шли; Толна проносится, а опъ одинъ вдали; Задумаль обмануть соперниковь: напрасно! Они преследують восторженно и страстно, Бътутъ — за саблю онъ хватается тогда, Какъ-будто говоря: завистникамъ бъда! И самъ идёть въ толиу настойчиво и смёло; Толпа раздвинулась — противиться не смёла: Группируются вновь, опять за нимъ летять. Тогда межь зрителей послышался «вивать»; Тихонько про ссбя шентался строй передній: «Пусть смотрить молодёжь: быть-можеть, то последній,

Который полонезъ умфетъ такъ водить!»

И долго по лугу нестрѣющая нить Живыхъ, весёлыхъ паръ кружилась и ходила И тысячи фигуръ затѣйныхъ выводила, Віясь по муравѣ какъ псполинскій змѣй. Сверкали воины одеждою своей, Бряцая шпорами и звякая мечами — А солнце, заходя, метало въ нихъ лучами.

Одинъ лишь не пошолъ, капралъ Добжнискій Сакъ: Стоялъ и всё глядёлъ, припоминвин, б'ёднякъ, Какъ сонъ мелькиувшіе, ребяческіе годы, Густыя конопли, плетии и огороды, И Зосю милую; какъ прятался въ кусты; Какъ подъ вечеръ носиль ей изъ поля двёты; Порой подсматриваль, какъ куръ она кормила. А сколько за неё досталось отъ Кропила! Неблагодарная, забыла дочиста! И съ горя резаться пошоль опъ въ три-листа, Намфреваяся потомъ пуститься въ пьянство: Такъ было велико капрала постоянство! А Зося весело танцуетъ посреди Обширнаго двора; хотя и впереди, Неуловимая, однакоже, для взгляда Отъ яркаго, рутѣ подобнаго паряда, Въ роскошные цвъты и въ лепты убрана, Послушною толной танцующихъ она Предводить на лугу своёмь темнозелёномь. Какъангель звёздь ночных блестящим растоном в На темноголубомъ раздолін небесъ. Безсменно вкругь нея толна густа, какъ лесъ. Всѣ мѣсто подлѣ ней ревниво охраняютъ И подкоморія отъ танцевъ оттёсняють. Домбровскій подошоль — и опъ недолго быль Близь Зоси: вмигъ её другому уступилъ, Тотъ третьему... но вотъ она уже устада; Увидъвъ жениха, въ мпнуту перестала Плясать; пошла къ гостямъ, за нею и женихъ.

А вечеръ догоралъ нсвозмутимо-тихъ,
Подобенъ ясностью воскреснувшему краю
Короны и Литвы. Лишь бѣлый облакъ съ краю,
Пророча свѣтлый день, румянцемъ пламенѣлъ
И таялъ медленно. Востокъ уже темиѣлъ
И тучки мелкія, чуть видиыя для взгляда,
Какъ по лугу овецъ разсыпанное стадо,
Мелькали въ томъ углу, порой смыкаясь въ рядъ.
Вотъ пламенемъ силошнымъ обълься весь закатъ;
Прощаясь, солнышко еще лучомъ блеспуло,
Склонило голову и за лѣсъ потенуло.

Но шляхта и въ почи пеугомонно пьётъ
За здравье кесаря, за шляхту, за пародъ,
Потомъ за жениха съ невъстою, а далъ
За всъхъ, кого добромъ въ Литвъ припоминали.

И я на томъ пнру пилъ пиво и вино; Что слышалъ, видълътамъ—предъ вами, вотъ оио!

Н. БЕРГЪ.

# **І.** МАССАЛЬСКІЙ.

Іосифъ Массальскій родился въ первыхъ гопахъ нашего стольтія въ Игуменскомъ увзды, Минской губерніи. По окончаніп курса въ мѣстной гимназіи, онъ поступиль въ Виленскій университеть, въ которомъ занимался преимущественно литературой. Пъсни и басни - были вестия любимъйшею формою, въ которую онъ облекаль свои поэтическія произведенія. Еще до окончанія курса въ унпверситеть, онъ быль впезапно арестованъ и увезёнъ въ Варшаву, гдъ быль определень въодинь изъ квартировавшихъ тамъ полковъ рядовымъ. Носились слухи, что причиной его арестованія было какое-то письмо, написанное имъ на имя великаго князя Константина Павловича. Впоследствии, уволенный изъ военной службы, Массальскій поселился въ Водынской губерніи и тамъ женился. Стихотворенія его были пзданы въ двухъ томахъ въ Вильнь, еще во время его студенчества. Инсаль ли онъ послъ - неизвъстно. Массальскій умеръ на Волыни нёсколько лёть тому назадъ.

#### право маменькъ скажу.

Что такое это значить: Какъ одна я съ нимъ сижу, Всё тоскуеть онъ и плачеть? Право, маменькѣ скажу!

Я ему одна забота, Но въ душѣ моей, впшь, лёдь, И глаза мон за что-то Онъ кинжалами зовёть.

Вишь, рѣзва я, пепослушна, Ни на мигъ не посижу... Ираво мнѣ ужь это скушно, Право, маменькѣ скажу!

Подъ окномъ монмъ всё бродитъ, Самъ съ собою говоритъ; Какъ одна — онъ глазъ не сводитъ, А при людяхъ — не глядитъ.

Но порой, какъ съ нимъ бываю, И сама я вся дрожу, И смущаюсь, и пылаю... Право, маменькъ скажу! Пусть она о томъ разсудить; Воть ужо я погляжу, Что-то съ нимъ, съ бъдняжкой будеть? Нъть, ужь лучше не скажу!

Н. Бергъ.

# Б. ЗАЛЪСКІЙ.

Богданъ Зальскій родился 2-го (14-го) февраля 1802 года въ деревит Богатыркт, Кіевской губериін, Восиптывался онъ въ городе Умани съ 1815 по 1819 годъ, послъ чего отправился, вмъсть съ своимъ землякомъ и ровесникомъ Гощипскимъ, въ Варшаву. Затемъ-Залескій быль воспитателень дътей въ нфевольникъ польскихъ помыщичьих домахь, между-прочимь вы домы генерала Шембека Какъ поэть, Зальскій пользуется большою извёстностью между поляками. Въ-поэтической отдёлей стиха онь не имбеть соперниковъ въ польской лирикъ XIX стольтія. Предметь его стихотвореній — Украйна; матеріаль-козацкая дума, малорусская пѣсня. «Нѣтъ ни одного польскаго писателя», говорить к Сиасовичь, «который бы въ такой степени приближался къ идеалу объективной поэзіи, какъ Зальскій, который бы такъ мало вносиль въ эту поэзію своего собственнаго, личнаго: можно сказать, что онъ не господствуетъ надъ матеріаломъ. но находится въ такомъ подчинении этому матеріалу, какъ зеркало или эолова арфа, изъ которой каждое дуновеніе вътра извлекаетъ чудные звуки.» Къ сожалѣнію, недостатокъ широкаго фипософскаго образованія, лишаль его всякой возможности выйдти изъ этого заколдованнаго круга чисто украинскихъ представленій, въ следствіе чего онъ не создаль ни одного великаго и цельнаго произведенія. Въ своей поэм'в «Духъ Степей» Зальскій видимо силился создать ньчто более грандіозное, хотель представить всю исторію человічества й даже закончиль своє повіствованіе предсказаніемъ будущаго, тъмъ не менъе поэма вышла не удачна по бъдпости содержанія, не смотря на превосходные подробности. Первое издание стихотворений Залискаго было напечатано въ 1841 году въ Парижъ, въ слъдующемъ-году» вышли его «Думы и Думки», въ Познани, а въ 1845 году-въ Львовъ; въ 1847 году Броктаузъ издаль въ Лейнцигъ его поэму «Духъ Степей», а въ 1851 году вышло въ Петербургѣ полное собраніе его стихотвореній въ 4-хъ томахъ. Последнее издание стихотворений Залъскаго, подъ заглавіемъ «Вѣщій ораторіумъ въ Думахъ и Думкахъ», вышелъ въ 1866 году въ Познани. В прина, в прина

ледащая.

Ахъ, крикунъ мой ийтухъ, чтобъ взяло тебя лихо! Не сидится тебъ на насъсточкъ тихо. Аль не знаешь, что бёдной мнё ночь коротка, Что мив хочется спать, а постеля жестка?

Такъ-вотъ вдругъ, на заръ, я горошкомъ и встала! Не за-то ль, что вчера цёлый день работала? Будто впрямь работать велика мнв нужда — Какъ не такъ! Я сама пригожа, молода.

А вчера меня мать спозаранокъ гоняетъ: \ «Шла бы жито полоть: вишь-оно посивваеть!» Не полола я жита — совствы не могла: Хоть ушла изъ избы, да въ бороздку легла.

Тамъ мив въ руки давалися сами цветочки, И свивалися сами въ такіе вѣночки, Что хотълося только взглянуть и надъть, Да подумала: долго ли такъ загоръть?

Я вернулася. Мать всё хлопочеть, хлопочеть По избъ: накормить дочку милую хочетъ За работу, за-то, что вернулась домой Ужь такая усталая — Боже Ты мой —

Что лица ифтъ на пей. Улеглась я на лавку И кота поманила къ себъ на забавку: Жмурюсь, жмурюсь и вижу, чтокъпрялкъ ужь мать Три кудели несёть — и опять работать!

Только солнышко къ низу-какъ гляну я бодро, Какъ вскочу, какъ схвачу коромысло и вёдра, Какъ порхну изъ избы удалей воробья, Потому — ужь куда черноброва-то я!

И ужь то на душт моей горя-заботы, Да охочей чужой и повольной работы, Что не ставлю въ укоръ нариямъ я молодымъ, Коли вёдра спесуть мив къ воротамъ самимъ.

И бранить меня мать съ тёмной ночки до свъта, За мои молодыя и глуныя лъта;

И не знаю, за что всё сосёди корять, И «ледащая» прямо въ глаза говорятъ.

Пусть бранятся, на сколько имъ станетъ охоты, А ужь встать не могу я съ вечерней работы: Вёдь не знають, какъ бёдной мнё ночь коротка, И какъ хочется спать, а постеля жестка.

Л. Мей.

### ДВЪ СМЕРТИ.

Годъ они любились — на-въкъ разлучились, И сердца обоихъ въ дребезги разбились.

Дъвица томится во свътлиць новой, А козакъ удоженъ мать-сырой-дубровой.

Девица поникла къ пуху-изголовью, А козакъ къ жупану, облитому кровью.

Дъвичьи лъкарства — мёды-вареницы, А козакъ... хоть каплю бъ подади водицы!

Дъвицу вся семья съ плачемъ обнимаетъ, А козакъ... ужь воропъ каркнуль и слетаетъ...

Оба отстрадали; грудь сожгло обоимъ --И заснули оба вѣчнымъ сномъ-покоемъ.

Дъвицу со звономъ, съ литіей зароють, А козакъ... надъ бъднымъ только волки воютъ...

Девичью могилку холять и лелеють, А козачьи кости ид-ватру быльють.

Л. Мей.

111.

### CTEHL.

Травы, травы и бурьянъ Зеленфють, шума полны: Это — стень. Въ дали курганъ; За курганомъ словно волны: Это — взрытый, мпогомоденый Твой, Украйна, океанъ, Гдв козакъ пыряль, таплея, Плаваль въ зелени и бился.

Здравствуй, славный рядь гробовы! Сердце шлёть тебѣ привѣты! Здѣсь лилась родная кровь; Гуль стояль на всѣ повѣты... Табунамь твоимь — пѣть смѣты, Не сочтёшь твоихь воловь; Воль же каждый, тукомь пронять, Въ благовонномь морѣ тонеть.

Надъ тобой — лазурный сводь; Рѣсть въ нёмъ весь міръ крылатый: Воть — орёль-знамёнщикъ! воть И соколь, боецъ пернатый! Тутъ и силой небогатый Но пѣвучій родъ ведётъ Свой наиввъ тысяче-клирный, Что звучить молитвой мирной.

Степи, степи! — мы срослись! Мать одна у насъ вдовица — Мы вёдь кровные. Всмотрись: Сходно-думны наши лица, Да и дума — намъ сестрица: Тѣ же ей черты дались, Что съ тапиствепностью грустной Дышуть рѣчью неизустной.

Слухъ за музыкой слёдитъ: Гуслевая, разсынная — Не ноймёшь, отколь гудитъ; Томность, дикость въ ней стенная; Эта музыка родная Замогильно говоритъ. Эти ноты въ гулѣ, въ шумѣ — Не подъ ладъ ли нашей думѣ?

Дума, дума! — ты жива! Здѣсь такъ вольно, такъ раздольно, Что въ разлётъ летятъ слова; Головѣ же что-то больно... Натериѣлись мы довольно: Освѣжится ль голова? Дума! пусть бы намъ съ тобою Степь дана была судьбою!

В. Бенедиктовъ.

IV.

### къ цъвницъ.

Товарищъ лѣтъ первоначальныхъ, Живой повърепный души, Дрожащимъ звукомъ струнъ печальныхъ Ты вздохъ и стопъ мой заглуши!

Пусть ропоть твой съ моимъ сліянный, Какъ сонъ, недугь мой усыпить; Пусть отголосокъ твой желанный Миѣ сердце бѣдное смягчитъ.

Разлейся въ слёзы, звукъ летучій, Чаруя сердце, нѣжа слухъ, Въ одной душѣ ищи отзвучій—
Пусть цѣлый міръ пребудетъ глухъ!

Приманка счастья не касалась, Порой падеждь, къ моей весич; Душа страдала, волновалась И не надъялась вполич.

Такъ за минутой шла минута... Такъ вянутъ лѣтије цвѣты! Когда жь послѣдняго пріюта Дождёшься, праздный странникъ, ты?

Ахъ, въчность встрътить не опасно Тому, кто жизнью запоздаль: Тамъ ясныхъ дней не ждутъ напрасно, Какихъ я въ мірѣ ожидаль!

Товарищь л'єть первоначальныхь, Живой пов'єренный души, Дрожащимь звукомъ струнь печальныхь Ты вздохъ и стонь мой заглуши!

Е. Шахова.

V

#### люборъ.

Войско на отдыхѣ. Люборъ отважный, Вождь сѣдовласый дружинъ, Ночью глухой, на конѣ черногривомъ По лѣсу ѣдетъ одинъ. Вѣтеръ хоругви вдали развиваетъ — Гнутся онѣ и трещатъ; Дичь разгоняя въ урочищахъ тёмныхъ, Въ лагерѣ пѣсни звучатъ. ѣдетъ онъ, юность свою всиоминая; Удаль сверкаетъ въ глазахъ; Гордо побѣды свои опъ считаетъ, Мыслитъ о новыхъ бояхъ.

Вдеть опъ — вдругь нодлё стараго дуба
Конь какъ бы вкойаный сталь:
Люборъ русалокъ, при луиномъ сіяньи,
Въ чащё густой увидаль.
Вьются онё передъ нимъ и кружатся;
Въ очи имъ свётитъ луна;
И обращается съ рёчью такою
Къ стариу-герою одна:
«Люборъ воинственный, долго ли будешь
Въ сёчи стремиться душой?
Старецъ, пора и о смерти подумать!
Отарецъ, пора на покой!
Многіе рыцари пали до срока,
Въ юныхъ погибли годахъ:

Матери стонуть и чахнуть невѣсты, Вѣкъ доживая въ слезахъ. Ты же поль-вѣка въ бояхъ отличался;

Крови потоки текли...

Или въ кольчугу нетлѣнную боги

Любора грудь облекли?
Скоро умрёшь ты — и свётлыя очи
В'ёчнымъ закроются сномъ!»
Смолкла — и съ хохотомъ громкимъ русалки

Скрылись во мракт ночномъ.

Снова въ лѣсу воцарилось молчанье.
Вождь сѣдовласый дружинъ,
Люборъ отважный, по тёмному лѣсу
ѣдетъ въ раздумьи одинъ;
ѣдетъ и слышитъ — потокъ недалёко

Бурной волною шумить.

Люборъ къ нему: непонятная жажда Грудь его жжотъ и томитъ.

Вотъ и потокъ; онъ клокочетъ и злится, Илачетъ и стоиетъ вода...

Люборъ напился и лёгъ утомлённый, Лёгъ — и уснуль навсегда.

Конь богатырскій всё поняль — стрілою Въ лагерь назадь поскакаль,

Ржаньемъ упылымъ о смерти героя Върнымъ войскамъ разсказалъ.

Рыцари въ лъсъ понеслися толною. Небо блеснуло зарёй.

Рыцари ищуть вождя дорогого, Ищуть съ глубокой тоской.

Долго искали они, но средь лѣса Тѣла его не нашли;

Грустную пъсню запъли и скрылись, Скрылись въ туманной дали.

Точно изваянь изъ мраморной глыбы, Люборъ недвижно лежить; Подля него заростають травою

Шлемъ богатырскій и щитъ.

Но лишь нослышится шумъ непогоды
Въ полночь, средь чащи лѣсной,
Люборъ отважный встаётъ; у потока
Ждётъ его конь вороной.

Онъ на коня вороного садится,
Вождь сѣдовласый дружинъ,
И межь деревьевъ, по тёмному лѣсу
ѣдетъ въ раздумьн одинъ.

П. Козловъ.

# э. одынецъ.

Эдуардь Антоній Одынець родился въ 1804 году въ деревнъ Гейстунахъ, Виленской губерпін, воспитывался въ м'єстпой гимназіи (1814-20) и потомъ въ Виленскомъ университетъ (1820-23). гдв сошолся и подружился съ знаменитымъ Мицкевичемъ. По окончанін курса, Одинецъ жиль въ Варшавъ, затъмъ, въ 1827 году, уъхалъ заграницу, гдф путешествоваль, вмфстф съ Мицкевичемъ, по Германіи, Италін и Швейцарін, а позднее - по Франціи и Англіи. Въ 1837 году онъ возвратился въ Вильну и приняль на себя редакцію «Весобщей Энциклонедін» (1838—39) и «Виленскаго Курьера». Стихотворенія Одынца были нанечатаны въ двухъ частяхъ (Вильно, 1825-26). Въ 1829 году вышла въ свътъ его драма «Изора». Затёмь онь издаль цёлый рядь пространныхъ поэмъ изъ эпохи романтизма, въ польскомъ переводъ, именно: «Пъсни послъдняго минестредя» — В. Скотта, «Невъсту Абидосскую», «Корсара» и «Мазену» — дорда Байрона», «Огнепоклонниковъ» и «Пери и рай» — Томаса Мура, трагедію Шиллера «Діва Орлеанская» и романь В. Скотта «Дѣва Озера». Онъ также пытался еоздать историческую драму; но написапныя имъ драматическія произведенія—«Felicyta», «Barbara Radziwillawna», «Jerzy Lubomirski» и другія не имъли ни малъйшаго усиъха.

дъвушка и голубь.

Ахъ ты, милый-миленькій, Ахъ ты, мой дружочекъ! Ахъ ты, непризнательный Вълый голубочекъ!

A. 3 34

Еслибъ съ къмъ миѣ вздумалось Такъ расцаловаться, Развѣ бъ онъ изъ рукъ моихъ Сталъ тревожно рваться?

Али б'ёднымъ д'ёвицамъ Ждать-пождать напрасно, Чтобъ любили молодци Беззав'ётно-страстно?

Богъ въсть! — только па сердць, Что ин день, больнье... Чъмъ онъ горделивъе, Тъмъ мит и милъе.

Богъ съ нимъ! Пусть голубинкъ мой Голубину мучитъ! Пусть ему и тёнлое Гиъздышко наскучитъ!

О, теперь по виточку Доберусь къ клубочку; И за-то «спасибо» я Молвлю голубочку.

Кто ко мий привитливий, Съ тимъ я буду строже: Пусть меня полюбить онъ Беззавитно тоже.

Только пусть не вёдаеть Тотъ, кому прискучить, Что дёвину строгости Голубочекъ учить.

Л. Мей.

11.

### парень и дъвица.

Дъвка въ чистомъ полъ Игодки сбираетъ, Вдругъ невъсть отколъ Парень подъъзжаетъ.

И пригожъ и молодъ, Будто маковъ цвётикъ: «Гдё тутъ ёздятъ въ городъ, Покажи, мой свётикъ? «Насъ въ сторонку эту Занесла охота; Глядь: пробъда ибту — Топи да болота.»

Запылала дѣва,

Будто розанъ алый:

— «Вотъ сюда налѣво
Поѣзжай пожалуй.

«Нѣтъ дороги проще: Видишь лѣсъ кудрявой —-Прямо къ этой рощѣ, А оттуда вираво.

«Гдё илетень, заборьсать, Мельница и рёчка, Ужь оттоль и городъ Будеть недалечка.»

Свистнуль онъ, дрогнула Степь съ конца до краю... Дѣвица вздохнула, Отчего — не знаю.

Тёмная дуброва— Дѣвка тамъ гуляетъ; Къ ней всё тотъ же снова Парень подъѣзжаетъ:

— «Вашему народу Чуть поддайся спросту— Не найдешь ни броду, Никакова мосту.

«Воть повёрь разсказамь! Этакъ я съ тобою Угодилъ бы разомъ Въ омуть головою.»

— «Ну, ступай, коль кочешь, Вонъ гдѣ, видишь, нива: Ножки не замочишь И доѣдешь живо.»

— «Ладно, попытаю!» Молодца не видно... Знаю-перезнаю, Что ей стало стыдно. Дъвида по нивамъ Цвътики сбираетъ, На конъ ретивомъ Парень подътзжаетъ —

И кричить далёко:

— «Дѣвка, ну-те къ Богу!
Тамъ оврагъ глубокой:
Вотъ нашла дорогу!

«Я усталь до смерти! Этими путями Вздять развѣ черти Ночью за дровами.

«Эдакъ не годится — Пропадешь пожалуй!» Вспыхнула дѣвица, Будто розанъ алый.

Запылаль онь взглядомь, Прыгь съ коня... подходить, Съ ней садится рядомъ, Разговоръ заводить.

Такъ шентались мило За полночь далече... Жаль: за вътромъ было Не слыхать ихъ ръчи.

Какъ-то понемногу Разобралъ я только, Что ужь про дорогу Не было п толку.

Н. Бергъ.

" III.

СЛЕЗЫ.

Если велёньемь судьбы или долга
Бьётъ намъ разлуки минута,
Если бросаемъ, быть-можетъ, надолго,
Уголъ родного пріюта—
Жаркія слёзы въ часы разставанья
Жгутъ, словно пламень, ланиты:
Только послёднее наше свиданье,
Милый мой другъ, вспомяни ты!

И для меня на далёкой чужбинѣ Солнце родное затымилось. Наше грядущес въ этой пустынѣ Мглой непроглядной закрылось; А на былое смотрю я сквозь слёзы: Сладостны слёзы съ мольбою! Всѣ мои чувства, всѣ мысли, всѣ грёзы Полны теперь лишь тобою.

Если же Богъ наградить ожиданья Любящихь, върнихъ до гроба — О, какъ при этомъ желаниомъ свиданьи Сладко наплачутся оба! Что, что сравнится съ такими слезами, Съ этимъ живительнымъ илачемъ! Скоро ли, другъ ненаглядный, мы сами Такъ при свиданьи заплачемъ?

М. Петровскій.

## -В. ПОЛЬ.

Викентій Поль, одинъ изъ самыхъ изв'єстивишихъ современныхъ нольскихъ ноэтовъ, родился 20-го апреля 1807 года, близь города Люблина. Первые года своего датства провёль онъ въ Люблинь, гдь отець его служиль и владыль домомъ. Затемъ онъ поступилъ въ Виленскій университеть; въ 1830 году окончиль курсъ и вслёдъ затымь отправился за границу, познакомился въ Дрездень съ Мицкевичемъ, прожиль ибноторое время на берегахъ Рейпа, гдф ознакомился съ музой Беранже, полюбиль его простыя, задушевныя ифени и рфинися едфлаться для ноляковъ тьмь, чымь быль Беранже для французовь. Воротясь на родину, Поль поселился въ Галицін, и нервымъ плодомъ его воображенія, возбуждённаго родными картинами, была «Пѣсиь о нашей землъ», исполненная поэзін, блестящая но языку. Затемь онь издаль свои «Картины изъ жизни и путешествій» и написаль рыдарскую новму «Могортъ», которую можно признать за предисловіе къ «Нану Тадеушу» Мицкевича. За «Могортомъ» последоваль цёлый рядь поэмь и стихотворныхъ разсказовъ изъ шляхетскаго быта, матеріаль для которыхъ у него быль подъ рукою, такъ-какъ Галиція менте встхъ остальныхъ частей прежней Польши подвергалась изміненіямь со времени паденія Ричи Поснолитой, вслідствіе чего правы ея сохранили еще множество чрезвычайно характерныхъ особенностей. Лучије изъ этихъ разсказовъ: «Приключенія нана Венедикта Вилинц-

каго», «Сенаторское согласіе», «Вить Створжь», «Тётушка» и «Гетманскій хлопець». Въ 1848 году Поль получиль мёсто профессора въ Краковскомъ университеть, которое запимаеть до-сихъ-поръ. Затымь ему было поручено Галициимь сеймомь изследование Галиции въ географическомъ и естественно-историческомъ отношенін. Изданный имъ въ 1864 году сборшикъ стихотвореній, подъ названіемъ «П'єсни Януша», им'єли большой усивхъ. Во время последняго польскаго возстанія, Поль читаль въ Львовъ публичныя лекціи о польской литературф. Курсъ этоть быль папечатань въ 1865 году. Кром' вышеуномянутых сочиненій, Поль написаль ивсколько прекрасныхь балладь, легендь и тому подобных стихотвореній, пользующихся большою извёстностью въ современной польской литературь. Полное собрание его сочиненій было издано въ Вінь въ четырёхъ томахъ.

### УКРАЙНА.

Какъ волынскій край оставишь, Да къ востоку путь направишь -Развернётся предъ тобой Шпрь Украйны золотой. Стень-весь міръ какъ на ладони... Что за исы тамъ! что за кони! И кругомъ — просторъ, просторъ: Всюду вольно рыщеть взоръ. Воть — распутье! Стой телега! Вътеръ съ моря: то-то нъта! Кровь играеть; весь - огонь, Чутко ухомъ водить конь. Путь свой, въ бездну эту пряпувъ, Измёряй числомъ кургановъ! Сталь козацкаго конья Искрой быёть, какь лучь сквозь тучи. Пыломъ юности кишучей, Степь, клокочеть жизиь твоя! Къ Понту, къ морю-великану, Къ тихо-шумному Лиману Дивирь торонится, бежить; На вершинъ величавой Лавра блешеть Божьей славой: Всё туть сердцу говорить! Водный путь здёсь полнъ тревоги: Здесь — Дивировскіе пороги; Отъ пороговъ черезъ долъ Мчится по вътру орёль; Въ камышахъ, во мракъ ночи, Ярко блещуть волчьи очи...

Чуть пагрянеть урагань — Серна мигомъ притантся, И лукавая лисица Робко прячется въ бурьянъ...

В. Бенедиктовъ.

# и. головинскій.

Игнатій Головинскій, изв'єстный польскій литераторъ и переводчикъ Шексиира, родился въ 1807 году прошоль курсь теологіи, быль профессоромъ университета св. Владиміра, въ Кіевъ, ректоромъ духовной римско-католической академін въ Петербургъ, архіенискономъ могилёвскимъ и, наконецъ, митрополитомъ встхъ римско-католическихъ церквей въ Россіи. Во время своего пребыванія въ Кіевь, Головинскій быль душою шляхетского и ультра-котолического литературнаго кружка, собиравшагося вокругъ извъстнаго польскаго писателя Михапла Грабовскаго. Съ переъздомъ Головинскаго въ Петербургъ и прівздомъ туда талантинваго польскаго романиста графа Ржевуцкаго, вокругъ Головинскаго составился въ сороковыхъ годахъ цёлый кружокъ польскихъ писателей, имѣвшій своимъ органомъ «Tygodnik-Petersburski». Головинскій изв'єстень въ польской литературь какъ авторъ мелкихъ стихотвореній, правоучительнаго содержанія, нісколькихъ богословскихъ сочиненій, изъ которыхъ лучшія — «Пилигримка» и «Пропов'єди», но всего болье, какъ переводчикъ драмъ Шексинра: «Гамлеть», «Ромео и Джульетта», «Сонъ въ Иванову ночь», «Макбетъ», «Король Лиръ» и «Буря», изданныхь въ двухъ томахъ въ Вильнъ, въ 1840 году. Головинскій умерь 19-го октября 1855 года въ Петербургъ. / 🗥 🗥

### легенда.

Lande Baran -

Нѣкто неправдою кладъ захватиль, Всыналь въ горшокъ и подъ печкой Спряталь сокровище, пепломъ закрыль И ни кому— ни словечка.

Хищникъ, при смерти виезапной своей, Знать и женв о томь не даль. Тайны хищенья ни кто изъ людей Даже и близкихъ не ведаль.

other dr. in a

y sin .

Странникъ однажды вошоль въ этотъ домъ, Бёдный, усталый, несытый, Проситъ даянья — склонился челомъ, Рубищемъ жалкимъ прикрытый.

Тамъ всёхъ родныхъ усадивши въ кружокъ, Пиръ задавала хозяйка, Для бъдняка жь изъ-подъ печки горшокъ Вынула: «на, попрошайка!»

Нищій съ молитвою взядъ и побрёдъ: Всяко даяніе — благо! И за смиренье во мзду пріобрёль Золота груду бъдняга.

Такъ въковая легенда гласитъ:

Пусть де злой разумъ надменныхъ

трасой насмъщкой другихъ пе язвитъ!

Богъ награждаетъ смиренныхъ.

В. Бенедиктовъ.

# ю. словацкій.

Юлій Словацкій, сынъ Евренія Словацкаго, профессора словесности въ Виленскомъ университетѣ, родился 11-го (23-го) августа 1809 года въ г. Кременцъ, Волынской губернии. Онъ съ самой ранней молодости сталь обнаруживать необыкновенныя способности, а восьми лътъ уже читаль латинскихъ и греческихъ классиковъ въ нодлинникъ. Въ 1824 году Словацкій поступиль въ Виленскій университеть, окончиль въ нёмъ полный курсь и въ 1829 году вступиль въ государственную службу по министерству финансовъ. Около этого времени онъ написаль свои двѣ первыя трагедіи, «Марія Стюартъ» и «Миндовъ», и повъсть изъ временъ тевтонскихъ войнъ «Гуго». Всё это было напечатано уже послѣ польской революцін 1831 года, въ Парижѣ; но ни трагедіи, ни повъсть не имъли успъха, такъ-какъ первая сильно напоминала Шиллера, а «Миндовъ» и «Гуго» были ни что иное, какъ рабское подражаніе «Гражинъ» и «Конраду Валенроду» Мицкевича. Затемъ, Словацкій принималь деятельное участіе въ польской революціи 1831 года, но окончанін которой поселился въ Парижѣ и посвятиль всего себя литературь. Последоваль цьлый рядь поэмь, написанныхъ имь отчасти во-

время революціи, отчасти уже въ Парижь. Это были: эническая ноэма «Янъ Бълсцкій», отрывокъ изъ которой, въ перевод Козлова, помъщонь въ нашемъ изданіи, стпхотворная пов'єсть «Змѣя», «Ламбро», разсказь въ стихахъ, взятый изъ жизни греческих корсаровъ, и, накопецъ, новъсти «Арабъ» и «Монахъ», отрывокъ изъ которой, въ русскомъ переводъ, также номъщёнъ суст въ нашемъ изданіи. Въ 1836 году онъ персехаль" въ Швейцарію, гдъ написаль свою драматическую поэму «Кордіянь», имівшую большой усибхь. Затымь, Словацкій носытиль Италію, Египеть и Іерусалимь, а въ 1838 году всриулся въ Парижъ, гдъ прожиль цълыхь три года безвыездно. Эти годы можно назвать самыми илодотворными въ его жизни. Не исчисляя всего имъ написаннаго въ это время, довольно будетъ сказать, что онъ въ эти три года создаль три з<del>наме</del>нитейтия свои произведенія, упрочившія его славу: трагедін «Мазена» и «Балладина» и неоконченный эносъ «Беньовскій», въ родъ Байроновскаго «Донъ-Жуана». Вообще, Словацкій имфеть почти такое же значеніе въ литератур' польской, какое Гейне въ нъмецкой и Байропъ въ европейской. Онъ быль одарёнь огненнымь и въ высшей степени подвижнымъ воображеніемъ, способнымъ создать пдеалы, и фденмъ остроуміемъ, никого и ничего не щадившимъ, съ которымъ онъ осмфивалъ всф пдеалы и кумиры, вст произведенія собственной фантазін, а наконець и самого себя. Въ 1842 году опъ вступиль въ политико-религіозную секту нолусьумасшедшаго мистика Товянскаго, къ которой уже принадлежаль Мицкевичь, Гощинскій и многіе другіе изв'єстные люди. Иден, усвоенныя Словациимъ въ этомъ мистическомъ кружкъ повреждённых людей, выразились въ изданной имъ въ следующемъ году драме «Киязь Марекъ». Въ 1848 году онъ написаль одно изъ лучшихъ своихъ стихотвореній «Автору трехъ псалмовъ», направленное противъ Красинскаго. Затемъ, пользуясь революціоннымъ движеніемъ въ Берлинь, онь отправился въ Вратиславъ, къ своей матери, съ которой не видался слишкомъ двенаднать льть. Въ началь 1849 года онъ возвратился въ Парижь, гдв и умерь 3-го апрвия того же-гола. Словацкій похоронёнь па Монмартрскомь кладбищь, гдь мать поставила надънимь прекрасний намятникъ. Полное собрание сочинений Словацкаго было издано въ Парижћ, въ 16 томахъ, а нотомъ въ Лейпцигъ, въ издавасмой Брокгаузомъ «Библіотскѣ Польскихъ Писатслей» (1862, 4 т.).

### изъ поэмы «янъ велецкій».

4.

Въ Брежанахъ шумный длится балъ; Всё тёшить слухь, плёняеть око... Иль Сигизмундъ изъ гроба всталь? Или Венеціп далёкой Шумить весёлый карнаваль? Забыты праздпики и балы Съ-тъхъ-поръ какъ царствуетъ Стефанъ, Тогда-какъ ярко блещутъ залы Дворца роскошнаго Брежанъ. По вол' грознаго магната Воскресь забытый маскарадь; Парчёй и золотомъ богато Чертоги пышные горять; Вокругъ струятся волны свъта. Въ костюмы пышные одъта, Веселье общее дъля, Проходить свита короля. Но гдѣ же Бона молодая? Иль ядь, угрюма и блёдна, Варварѣ бѣдной льётъ она? По заламь движется густая Толпа народа; всёхъ времёнъ И странъ видифются костюмы: Здёсь ходить, въ думы погружонь, Испанецъ гордый и угрюмый. Святымъ крестомъ украшенъ онъ; На нёмъ одежда дорогая; Тяжолый мечь его блестить; Въ рукахъ испанца, замирая, Гитара томная звучить. Тамь діва юная проходить; Вуалью скрытая густой. Съ ней обожатель молодой; Онъ чорныхъ глазъ съ нея не сводитъ. На деве розовый венокь: Она — Неаполя цвѣтокъ; Его жь ласкали, нети полны, Адріатическія волны. Онъ съ грустью имъ «прости» сказалъ — И съ милой родиной разстался: Какъ дожъ, онъ съ моремъ обвѣнчался, Какъ Тассъ — и плакалъ и страдалъ. Но вдругъ пришолъ въ волненье балъ: Лія волшебное сіянье, Явилась маска — царства фей Святое, чистое созданье:

И мракъ и свётъ сливались въ ней. Всё любоваться ею с али:
Къ ней всё влечётъ, я нарядъ Изъ драгоцённой сдёлагъ шали; Алмазы крупные горятъ, Ея одежду осыная, И нити жемчуга, сіля, Въ волнахъ кудрей ея дрожатъ.

2.

Звучить набать; со всёхь сторонь Стремятся дикіе татары; Ложатся трупы, слышень стонь; Алъетъ зарево пожара. Но вто ихъ грозный атаманъ? Кто ихъ паша, ихъ предводитель? И какъ онъ могъ изъ дальнихъ странъ Попасть въ далёкую обитель? И на грабёжь и въ грозный бой Ихъ неустанно направляетъ Какой-то витязь молодой Въ чалмъ съ серебряной луной. Вокругь всё рушится, пылаеть, Кровь льётся — всюду смерть и адъ, А мечь вождя — литой булать — Своихъ ножонъ не попидаетъ; Лишь взорь искрится, какъ кинжаль, И просить крови. Въ светлый заль Ворвался вътеръ: гаснутъ свъчи, Лишь въ лампахъ тусклый свёть дрожитъ. Съ брежанскимъ паномъ ищетъ встрфчи Татарскій вождь — и вотъ стопть Онъ передъ нимъ, мечёмъ сверкая. О, небо! этотъ мечь не разъ Сверкаль въ тяжолый битвы часъ, Поля родныя защищая. На нёмъ, въ насъчкъ золотой, Пречистой Дѣвы ликъ святой И гербъ видивется богатый, Наследство славной старины: Звёзда и свётлый рогь луны, А надъ луною шлемъ пернатый. Блеснула сталь — и панъ упалъ Въ крови. Татаринъ засмѣялся: Тоской и злобою звучаль Ужасный смѣхъ и повторялся Протяжнымь эхомь ряда заль. И незпакомка услыхала Тоть смёхь произительный, какь жало: Раздался стонь, тяжолый стонь -

Тоски и мукъ былъ и тонъ онъ -И на поль бъдная упала, Какъ бы сражонная грозой; Въ пей жизнь, казалось, перестала Играть. Татаринъ молодой Упаль предъ нею на кольна. Онъ хочетъ жизнь въ пеё вдохнуть Дыханьемъ пламеннымъ: изъ плъна Освободиль младую грудь, Цалуеть страстно очи милой, Зовёть её, но зовъ унылый Не слышенъ ей: предъ нимъ она Лежить, какъ статуя, бледна; Коса распущена густая, Разорвань розовый вёнокъ; Чело волнами покрывая, Душистыхъ доконовъ потокъ Скользить по ней; закрыты очи... Но что за шумъ? Кругомъ горитъ..., И онъ поднять её сифшить -И исчезаеть въ мракѣ ночи...

3.

Она очнулась. Боже, гдв опа? Предъ ней встаётъ прошедшаго видънье... Вокругъ нея и мракъ и тишина; Она на всё глядить въ недоумъны. Въ часовић замка бледная луна Бросаеть свъть печальный и унылый. Темно и страшно. «Ты ли это, милый, По-прежнему стоишь передо мной? Твой лобь закрыть турецкою чалмой: Сними её, и дай мив въ упоеньи Взглянуть хоть разъ на милыя черты!» Онъ сняль чалму. Тяжолое мгновенье! «О. милый мой! какъ страшенъ, бледенъ ты!» Онъ засмъялся; грудь рвалась отъ мукн; Тяжолый смёхъ молчанье пробудиль — И простональ опъ: «да, я измѣниль: Я ренегать!» И трижды эти звуки, Отчаянья и ужаса полны, Съ насмъшкой злой были повторены Дрожащимъ эхомъ, другомъ разрушенья. «Когла сіяло счастье надо мной», Онъ продолжалъ, исполненный волненья: «Я быль инымъ — п сердцемъ п душой; А нынъ мнъ всё шенчеть объ измънъ И отверженья страшнаго печать Лежить на мнв. Ужели мнв сіять, Когда встають страдальческія тіни,

Когда, поправъ сыновнюю любовь Къ земль родной, я лью святую провь И слышу дишь проклятія и стопы? Взгляни вокругь: старинныя иконы Пугають взорь; луной освѣщены, Они теперь и блёдны и темпы, Но только день, сіля падъ полями, Ихъ осънить весёлыми лучами, Они опять зажгутся, заблестять. Такъ п лицо прожитый нами рядъ Счастливыхъ дней блаженствомъ озаряетъ; Но чуть по нёмъ страданья лучь скользнёть, Оно блёднёть и гаснуть начинаеть, Тоска какъ флёръ снускается — и вотъ Могильный склень собой напоминаеть. Безцѣнный другъ! покинь родимый край! Не покидай, мой другъ, не покидай Несчастнаго! взгляни, какъ онъ страдаеть! Сограй его хладающую грудь, Дай бёдняку забыться и заснуть: Въ его душъ безмолвное мученье; Склони къ нему сілющій твой взоръ, Чтобъ онъ забыль, хотя бы на мгновенье, Отчаянье, несчастье и позоръ; Открой ему горячія объятья, Страданья свъй съ нечальнаго лица...» — «А мой отецъ?» — «Покинь, забудь отца! Пускай онъ шлётъ тебъ свои проклятья! Пускай клянуть отечество и братья! Чего дрожать? Провлятье — звукъ пустой. Есть чудный край: бёги туда со мной! Тамъ ты найдёшь роскошныя налаты, Въ садахъ тънистыхъ волны ароматовъ... Друзей пайдёшь... тамъ ярче солнца свътъ... Тамъ всё, тамъ всё — одной отчизны нъть!»

П. Козловъ.

11.

изъ ноэмы «монахъ».

4.

псповъль.

«Подъ рясой чорной, въ кельй душной, Кончаю я тяжолый путь И нокндаю свёть бездушный. Слабеть духь, мятётся грудь... Подъ головой моею камень — На нёмъ усну. Вокругь меня

Темнъстъ — гаснетъ жизни нламень; Какъ пальма стеин вяну я. Съ душою полною гордини, Когда-то, грозенъ и могучь, Я былъ вождёмъ сыновъ пустыни; Меня лелъяль счастья лучъ. Внимая голосу свободы, Глядя на неба звъздими рой, Я забывалъ тоску невзгоды, Мирился съ горькой нищетой...

«Разъ, погружонный въ размышленье, Я ѣхалъ — возлѣ пи кого — Какъ вдругъ плѣнительное пѣнье Коснулось слуха моего.
Тревожа сопъ степи безлюдной, Тотъ гимнъ божественный въ горахъ Звучалъ торжественно и чудно И на землѣ и въ небесахъ.
Къ нему восторженно я мчался — И вотъ всё ближе, громче онъ: То тихій колокола звопъ Во мракѣ почи раздавался.

«Молились иноки... Во храмъ Вошоль я въ страхв и смятеньи... Горфли свѣчи; лилось пѣнье; Кругомъ носился виміамъ. На стенахъ звёзды золотыя Горвли въ отблескахъ зори; Волнами свъта облитые, Блестели ярко алтари; Какъ пальны горъ, колонны храма Видиблись, золотомъ горя... Вдругъ въ свътлыхъ волнахъ опміама Небесный ликъ увидёль я. То ангель быль! Одёть лучами, По храму тихо онъ летълъ И лучезарными глазами Мив въ душу тёмную глядвлъ. Творя горячія моленья, Суля надежду, онъ парилъ... Я паль во прахъ... Съ того мгновенья Я въръ предковъ пзмънилъ!...»

9

тънь зары.

«Ты услыхаль мой стонь унылый! Златые сны минувшихь дней Въ тебѣ воскресли съ новой силой — И образъ свѣтлый, образъ милый Душѣ представился твоей!

«Ты позабыль стихи корана, Пророка гийва не боясь... Не измёняй сынамь Ирана; Храни святыню талисмана, Вонми пророку въ смертный часъ!

Припомни: пламенныхъ явленій Пустыпя свётлая полна; Надъ ней несётся рядъ видёній: Я въ нихъ живу, какъ эти тёни, Неуловима п блёдна.

«Я на лучь дрожащемь свыта
Къ тебы примчалась въ часъ ночной;
Любовью грудь моя согрыта;
Лицо, съ улыбкою привыта,
Сіяеть прежней красотой.

«Холоднымъ призракомъ могилы Я не пришла тебя пугать... Свътла, какъ ангелъ легкокрылый, Хочу по прежнему, мой милый, Тебя лелъять п ласкать.

«Желаньемъ нравиться объята, Я очи всирыснула росой, Лицо горитъ лучомъ заката и кудри полны аромата, Какъ розы раннія весной.

«Ужь близовъ часъ послѣдней муки, А близь тебя монахъ сидитъ И крестъ твои сжимаетъ руки: Онъ намъ сулитъ тоску разлуки, Разлукой вѣчпою грозитъ.

«Забудь его — падёть преграда И ты со мной сойдёться вновь Въ странѣ, гдѣ нѣга и прохлада, Гдѣ мирно царствуеть отрада, Гдѣ счастье вѣчно, какъ любовь.

«Тамъ зеленѣютъ кущи рая, Иного солнца грѣетъ лучъ, Сіяетъ тамъ луна иная, Цвѣты цвѣтутъ не увядая, Потокъ прозраченъ и иѣвучъ. «Презрѣвъ людское самовластье, Мы улетимъ въ страну тѣней, И тамъ, вкушая сладострастье, Узнаемъ истинное счастье, Вдали отъ свѣта и людей!

«Твой чась насталь... слабёють силы... Мой милый, смерть тебя зовёть, А ты молчишь... Прости, мой милый! И на землё и за могилой Разлука вёчная нась ждёть!...

П. Козловъ.

# графъ С. Красинскій.

Графъ Сигизмундъ Красинскій родился въ 1812 году-въ Парижѣ, откуда, на третьемъ году, былъ привезёнъ матерью въ Варшаву. Въ 1829 годуонъ снова вибхаль за-границу так пробыль около трехъ лътъ, путешествуя по Германіи, Италіи, Швейцаріи. Въ Италіи онъ встрѣтился съ Мицкевичемъ и подружился съ нимъ. Въ 1832 году онъ вернулся, по желанію отца, въ Варшаву, побываль въ Петербургъ и снова ужхаль за-грапицу. 1833 и 34 года онъ провёль въ Вънъ, потомъ жилъ въ Италіи и въ Римѣ, гдѣ написаль своего «Иридіона». Познакомившись съ съумасшедшимъ мистикомъ Товянскимъ, онъ было увлёкся его ученіемъ, но скоро одумался и прскратилъ съ нимъ всѣ сношенія. Затѣмъ, до самой своей смерти, онъ безпрестанно перевзжаль изъ одного города въ другой, изъ одного государства въ другое, и скончался въ 1859 году въ Парижѣ въ то самое время, когда, получивь телеграмму изъ Варшавы о смерти своего отца, собирался вхать въ Польшу. Аристократь и римскій католикъ, онъ быль всёмъ сердцемъ привязанъ къ политическимъ и религіознымъ идеаламъ прошедшаго, но уможь понималь, что эти идеалы разбиты и что вырабатывающійся новый міръ никогда къ нимъ не возвратится. «Поэтъ развалинъ», говоритъ т. Спасовичъ, «онъ выразилъ свою трагическую скорбь о прошедшемъ и изобразилъ борьбу непривлекательнаго новаго съ великимъ, но омертвъвшимъ прошлымъ въ цъломъ рядъ философско-символическихъ драмъ на манеръ Каульбаховой живописи, изъ которыхъ самыя замъчательныя двъ: «Ирпдіонъ» и «Небожественная комедія». Въ драмѣ «Иридіонъ», взятой изъ рим-

ской жизни, времёнь Реліогобала, основная мысль та же, что и въ «Конрадъ Валленродъ» Мицкевича, но задача разрешается иначе. Иридіонь, сынь мести, погибаеть самь, не будучи въ силахъ разрушить ненавистный ему Римъ, и на развалинахъ Рима торжествуеть не онь, а христіанство. Въ «Небожественной Комедіи» онисывается кровавая нобъда черни, совершающей соціальную революцію во имя насущнаго хліба и устрояющей государство по своему, безъ дворцовъ и церквей, безъ заботь о другихъ потребностяхъ человъка, кромъ матеріальныхъ. Страдая въ ожиданін соціальной революціи, Красинскій находиль успокоеніе въ мистической въръ въ великое будущее назпаченіе его народа. Той же мистической вѣрой одушевлены и другія его лирическія ноэмы, какъ, напримъръ: «Разсвътъ», «Псалмы будущаго» и другія. Два главныя произведенія Красинскаго, «Иридіонъ» и «Небожественная Комедія», паписаны прозой и потому переводы изъ нихъ не могли войти въ предлагаемое изданіе, посвящёнпое исключительно образцамъ славянской поэзін, тогда-какъ слава Красинскаго преимущественно зиждится на этихъ двухъ произведеніяхъ. Чтобы пополнить этотъ пробъль и, вмъсть съ тъмъ, дать пашимъ читателямъ хотя нѣкоторое понятіе объ орригинальномъ стилъ Красинскаго, мы помъщаемъ здёсь нёсколько начальныхъ страницъ «Небожественной Комедіи» въ переводѣ Н. В. Берга:

1.

Звёзды вокругь главы твоей; подъ твоими ногами волны моря; на волнахъ моря радуга гонить предъ тобою и разсѣваетъ туманы. Что ни узришь — всё твоё: брега, грады и люди тебъ припадлежать; небо тоже твоё-и минтся: ничто не превысить Славы твоей! Ты сыилешь чуждымь ушамъ непонятные, дивные звуки; силетаешь сердца и расплетаешь ихъ, какъ вѣпокъ, игралище перстовъ твоихъ; исторгаешь слёзы, сушишь ихъ улыбкой и снова сдуваешь съ устъ улыбку на одно мгновеніс — на нѣсколько мгновеній-порою на-вѣки. Но что чувствуешь самъ? по что творишь самъ? что мыслишь? Отъ тебя бъжитъ потокъ прекраснаго, но ты пе прекрасенъ. Горе тебъ, горе — дитя, плачущее на груди няньки! Полевой цвётокъ, пс вёдающій о своёмъ благоуханіи, больше чёмъ ты заслужиль предъ Господомъ. Откуда жь возникъ ты, ничтож-

no bed mor appearance and wither -

ный призракъ, который даёть чувствовать свёть, но свъту не имъешь — не видаль, не увидить? Кто тебя создаль во гнфвф или въ припадкф ироніи? Кто даль теб'я жалкую жизнь, столь предательскую, что тебъ удаётся на мигь прикинуться ангеломъ, прежде чъмъ застрянешь въ грязи, преждечемь, какъ червь, станешь пресмыкаться и задохнешься въ тинъ? Тебъ и женщинъ одно начало! Но и ты страдаемь, хотя твои муки ничего не создадутъ, ни къ чему не приведутъ. Стонъ послъдняго бъдняка станетъ между звуками арфъ пебесныхъ. Твое отчаяние и вздохи падаютъ внизъ; сатана ихъ сбираетъ, весело подмѣшиваеть ко своей лжи и обманамь-и Господь нѣкогда отречётся отъ нихъ, какъ они отреклись отъ Господа. Не на тебя, однако, я ронщу, Поэзія, мать Красоты и Спасенія! Несчастливъ только тоть, кто въ мірахъ, начавшихъ существованіе и въ мірахъ, долженствующихъ скоро исчезнуть, грезить о тебь, чувствуеть тебя — ибо ты губишь только тёхъ, кто посвятиль себя тебё, кто сталь живымь глаголомь твоей славы. Благословень тоть, въ комь ты живёшь, какь Богь живёть въ свъть, невидимый, неслышимый, проявляющійся въ каждой части его, великій Господь, нередъ которымъ падають ницъ творенія и восклицають: «Онъ здъсь!» Избранникъ сей будеть носить тебя какъ звъзду на челъ своёмъ и не отделится отъ любви твоей бездною слова. Онъ будеть любить людей и выступить мужемь посреди братьевъ своихъ. А кто тебя не сохранить, кто преждевременно изминить тебъ и бросить въ потеху людямъ, тому уронишь ты несколько цвътовъ на чело и отворотишься, а онъ станеть тешиться увядшими цветами и плести пръ никъ вънокъ въ теченіе всей жизни. Ему и женщинъ одно начало.

2.

Ангелъ хранитель. Миръ добрымъ! Благословенъ среди твореній, кто имѣетъ сердце! Онъ еще можетъ быть спасёнъ—явись для него жена добрая и цѣломудренная, и пусть родится дитя въ дому его. (Пролетаетъ.)

Хоръ злыхъ духовъ. Скоръе, скоръе, привидънія, неситесь къ нему! и ты впереди всъхъ, тънь наложницы, вчера умершей! Освъжонная мглою и убранная цвътами, дъвица, возлюбленная поэта, вперёдъ! И ты лети туда же, Слава, старое чучело орда, набитое въ аду, снятое съ кол-

ка, на которомъ повъсиль тебя осенью стрълокъ! лети, раскинь крылья надъ головою поэта, огромныя, бълыя отъ солнца... Выйди изъ-подъ нашихъ склеповъ, тлънный образъ Эдема, созданіе Вельзевула! Залепимъ дыры и покроемъ ихъ лакомъ — и потомъ чародъйское полотно свернись въ тучу и лети къ поэту, раскинься около него, окружи его скалами и водами, представь ему и ночь и день! Мать природа, обойми поэта!

3.

### Деревня. Церковь.

Ангелъ хранитель (паря надъ церковъю). Если не измѣнишь клятвѣ во-вѣки, будешь братомъ моимъ передъ лицомъ Отца небеснаго! (Исчезаеть.)

4

Внутренность церкви. Свидътели. Свъча на алтаръ.

Священникъ (вънчаеть). Помните о томъ...

(Мужъ жмёть руку жены и отдаёть её родственнику. Всь, кромь мужа, выходять.)

Муж.ъ Я принялъ земной обътъ, ибо нашолъ ту, о которой мечталъ. Проклятіе главъ мой, если я перестану её любить!

5.

Комната полная народомъ. Балъ; музыва; свъчи; цвъты.

Молодая (вальсируеть и посль ньсколькихь туровь останавливается, нечаянно встрычаеть мужа въ толпь и опускаеть голову на его плечо).

Молодой. Какъ ты прекрасна для меня въ своёмъ утомленіи! Цвѣты и жемчугъ пришли въ безпорядокъ на волосахъ твоихъ; ты пылаеть отъ стыда и утомленья. О, вѣчно, вѣчно будешь ты моею пѣснію!

Молодая. Буду върною тебъ женою, какъ твердила мнъ мать, какъ твердитъ сердце. Но здъсь столько народу... такъ жарко и шумно...

Молодой. Поди потанцуй еще, а я буду здёсь стоять и смотрёть на тебя, какъ иногда въ мечтахъ монхъ смотрёлъ на рёющихъ ангеловъ.

Молодая. Пойду, пожалуй, если хочешь; но я такъ устала...

Молодой. Прошу тебя, душа моя... (Танцы и музыка.)

Мрачная ночь; на небъ тучи.

Злой духъ (пролетая въ образъ дъвшиы). Еще недавно бъгала я по землъ въ такую точно пору. Теперь дьяволы мною недовольны и велять мнъ разыгрывать святую. (Пролетая надъ садомъ.) Цвъты, срывайтесь и летите въ мои волоса! (Летить надь кладбищемь.) Свёжесть и прелесть умершихъ дъвъ, разлитыя въ воздухъ, носящіяся надъ могилами, летите къ ланитамъ моимъ! Здёсь разлагается черноволосая: мракъ ея кудрей повисни надъ моимъ челомъ! Подъ этимъ камнемъ два угасшихъ лазурныхъ ока: ко мнъ, ко мнъ огонь, который въ нихъ искрился! За этой рфшоткой пылаеть сто свъчей — сегодня похоронпли княжну: атласная одежда, бёлая какъ молоко, сорвись съ нея! Сквозь рашотку летить ко мнъ одежда, шумя какъ птица крыльями. Дальше, нальше!

7.

#### Оночивальный покой.

Ночная лампа стоить на столь и слабо освъщаеть Мужа, спящаю подль Жены.

Мужъ (сквозь сонъ). Откуда ты, давно-невиданная, неслыханная? Какъ плывёть потокъ, такъ движутся твои поги, двѣ бѣлыя волны; свящепная тишина царствуеть на чель твоёмь. Всё, о чёмь я грезиль и что любиль, слилось въ тебъ! (Пробуждается.) Гдъ я? А, подлъ жены! Это моя жена! (Всматривается въ жену.) Я думаль, что это ты мит грезилась; но грёза моя, послѣ долгаго перерыва, воротилась — и на тебя не похожа. Ты добрая и милая, а та... Боже, что я вижу — па яву!

Дъвица. Ты измъниль мнъ! (Исчезаеть.)

Мужъ. Да будетъ нроклятъ часъ, когда я женился и бросиль возлюблениую прежнихь лёть, мысль мыслей монхъ, душу души моей!

Жена (пробуждаясь). Что это — или ужь день - подана карета? - вѣдь намъ нужно сегодня вхать но двламъ...

Мужъ. Глухая ночь: спи, сни крепко!

Жена. Ужь не занемогь ли ты, мой милый? Постой, я встану и дамъ тебъ энру.

Мужъ. Засин.

Жена. Скажи, милый, что съ тобой? Ты говоришь не своимъ голосомъ, въ лицъ жаръ...

Мужь (порывисто). Мнё нужень свёжій воздухъ... Останься — ради Бога не ходи за мною! пе вставай, повторяю тебь еще разъ. (Уходитг.)

8.

Садъ при свътъ мъсяца. За стъпою церковь.

Мужъ. Со дня женитьбы я спаль сномъ оцъпенвлыхъ, сномъ плотоядныхъ, сномъ фабрикаптанѣмца подлѣ жены нѣмки... Весь свѣтъ какъбудто заснулъ вокругъ меня, подражая мнв... Я вздиль по роднымъ, по докторамъ, по магазинамъ п думаль о кормилиць, потому-что у меня должно родиться дитя... (Бъёть два часа на колокольнь церкви.) Ко мнф, прежній міръ, царство полное жизни и движенія, откликающееся мыслямъ монмъ, послушное моему вдохновенію! Звонъ ночного колокола быль некогда вашимъ знакомъ. (Ходить и заламываеть руки.) Боже, Ты ли освятиль союзь двухь существь, Ты ли изрекъ, что никакая сила не разорвёть пхъ, хотя бы души пошли врознь, каждая въ свою сторону, а тела остались другь подле друга, точно трупы? (Входить дъвица.) Снова ты здёсь... О, ты, моя, моя! Возьми меня къ себф! Если ты ничто ппое, какъ обманъ, если я тебя выдумалъ, если ты возникла изъ меня и теперь являешься мнѣ, пусть и я стану призракомъ, мечтою, дымомъ, только бы соединиться съ тобой. Во всякое мгновеніе я твой.

Дъвица. Помни! Но пойдёшь ли ты за мною, если я прилечу когда-нибудь за тобой?

Мужъ. Останься-не разсѣявайся какъ сонъ. Если ты чудо изъ чудесъ красоты, если ты мысль надо всѣми мыслями, отчего ты не существуешь долбе чёмъ одно желаніе, одна мысль? (Въближайшемъ домъ отворяется окно.)

Голосъ женщины. Другь мой, холодъ ночи падёть тебф на грудь; воротись, мое сокровище: мит скучно одной въ этомъ чорномъ, огромномъ покоф.

Мужъ. Хорошо... сейчасъ... Духъ исчезъ, по объщаль воротиться... Тогда прощай и садивъ, и домикъ, и ты, созданная для садика и для домика, по не для меня!

Голосъ. Сжалься — къ утру становится всё холодиве и холодиве...

Мужъ. О, дитя мое!.. Госноди! (Уходитг.)

33\*

9.

Зала; двъ свъчи на фортепьяно; въ углу колыбель съ спящимъ ребенкомъ.

Мужъ сидить въ креслахъ, съ лицомъ закрытымъ руками; Жепа за фортепъяно.

Жена. Я была у отца Веніамина: об'ящаль носл'я завтра...

Мужъ. Спасибо.

Жена. Посылала также къ кондитеру, чтобъ приготовилъ нѣсколько тортовъ — ты вѣрно назвалъ много гостей на крестини — знаешь, шоколадные, съ вензелемъ Юрія Станислава.

Мужъ. Спасибо.

Жена. Дастъ Богъ, псиолнится какъ слѣдуетъ обрядъ — и нашъ Юра станетъ настоящимъ христіаниномъ. Хотя онъ и крещонъ уже водою, но, всё мнѣ кажется, чего-то не достаётъ. (Подходитъ къ колыбели.) Спи, мое дитя! или тебѣ что приснилось, что ты сбросилъ одѣяльце? Вотъ такъ—теперь лежи спокойно! Юрѣ сегодня чтото не спится. О, мой крошка, мой ангелъ, спи!

Мужь (въ сторону). Душно—нарить: будеть буря. Тамь скоро грянеть громь, а здѣсь разорвётся моё сердце...

(Жена возвращается, садится за фортепьяно, играеть, перестаёть играть; снова начинаеть и снова перестаёть.)

Женл. Сегодня, вчера — о, Боже мой! — цвлую недёлю — даже три недёли, мёсяць — ты не скажешь со мною слова — и всё, кого не увижу, говорять, что я дурно гляжу...

Мужъ (въ сторону). Настала минута—ничто ея не отвратить! (*Громко*.) Напротивъ, мнѣ кажется, ты хорошо смотришь.

Жена. Тебѣ всё равно, потому-что не глядишь на меня, отворачиваешься, когда я вхожу, и закрываешь глаза, когда я сижу близко. Вчера я была у исповѣди и приноминала себѣ всѣ грѣхи; но не нашла инчего такого, чѣмъ бы могла тебя оскорбить.

Мужъ. Ты ни чъмъ не оскорбила меня.

Жена. Боже мой! Боже мой!

Мужъ. Я чувствую вполнѣ, что обязанъ тебя любить.

Жена. Ужь это мнё: «обязань, обязань!» Лучше скажи: «я не люблю тебя»; по-крайней-мёрё я буду знать всё, всё. (Вскакиваеть и хватаеть дитя на руки.) Его только не оставляй, а ужь я всё снесу! дитя моё люби—дитя моё, Генрихь! (Становится на кольни.)

Мужъ (вставая). Не обращай вниманія на то, что я свазаль: на меня находять часто такія минуты — такая тоска...

Жена. Объ одномъ тебя прошу — дай слово, что всегда будешь его любить.

Мужъ. И тебя, и его — вѣрь мнѣ. (Цалуеть её въ лобъ — а она обнимаеть его руками. Въ эту минуту раздаётся ударъ грома, потомъ музыка, аккордъ за аккордомъ, всё диче и диче.)

Жена. Что это значить? (Прижимаеть дитя къ груди. Музыка утихаеть.)

Дъвица (входя). О, мой милый! я приношу тебѣ благословеніе и восторги — ступай за мной! О, мой милый, сбрось земныя цѣпи, которыя тебя связываютъ! Я со свѣта пного, безъ конца, безъ ночи... Я твоя!

Жена. Заступница святая, защити меня! Это привидёніе блёдно, какъ мертвецъ, очи угасли, голосъ точно скрпиъ телеги, на которой везутъ трупъ...

Мужъ. Чело твое ясно, волосы усѣяны цвѣтами, о, милая!

Жена. Изорванный савань висить доскутьями у нея по плечамь...

Мужъ. Свътъ разливается вокругъ тебя. Проговори слово — и я погибъ...

Дъвица. Та, которая тебя удерживаеть — ничто иное, какъ обманъ: жизнь ея миновенна; ея дюбовь — древесный листь, умирающій средь тысячи другихъ засохшихъ листьевъ; миѣ же нѣтъ конца...

Жена. Генрихъ, Генрихъ, закрой меня, заслони: я слышу сёру и запахъ могилы.

Мужъ. Женщина изъ глины и грязи, не ревнуй, не говори такихъ словъ, не богохульствуй! Взгляни — это первая мысль Бога о тебъ; но ты послушалась змія и стала тѣмъ, чѣмъ есть...

Жена. Я не пущу тебя.

Мужъ. О, милая! я покидаю домъ и иду за тобою. (Уходить.)

Жена. Генрихъ! Генрихъ! (Падаетъ безъ чувствъ съ ребёнкомъ на рукахъ. Второй ударъ грома.)

I.

### предъ разсвътомъ.

Другъ мой, въ прошлое взгляни ты: Помнишь южные брега, Величавые граниты, Въковъчные снъга?

Такъ далёко, такъ высоко, Что едва достигнеть око! А въ долинъ, а внизу, Съ горъ ручей бъжить чуть-слышный И раскидываеть пышный Виноградъ свою лозу; И, въ обилін богатомъ, Скать возносится за скатомь, Выше, ниже, тамъ и здѣсь, Скать за скатомь, предъ закатомь Блеща серебромъ и златомъ — И нанолненъ ароматомъ Розъ и лилій воздухъ весь. Всё, къ чему не обращаю Взоръ мой — съ краю и до краю Всё цвѣтётъ, подобно раю, Всё — Зпждителя чертогь: Эти долы и стремнины, Эти гордыя вершины, Эти льдины: тамъ единый Надо всёмъ и всюду — Богъ!

Chit 2.6

All of China

4 /

Скалы сумрачный и диче;
Вдаль уносится ладья:
Въ ней со миою — Беатриче
Ненаглядная моя.
Изъ-за Альиъ луна восходитъ
И волиебный свътъ наводитъ
На утёсы и на долъ;
И, въ волиъ дробяся чистой,
Вкругъ нея она лучистый
Распустила ореолъ —
И стойтъ "Тюбовъ поэта,
Какъ святая, передъ нимъ,
Въ море свъта, въ блескъ одъта,
Ангелъ Божій — херувимъ.

Залита огнёмь дорога...
Прочь заботы! прочь тревога!
Какъ легко, отрадно мив!
Мы летимь на лодкъ шибкой,
Отражаясь въ влагъ зыбкой,
Въ чистой, зеркальной волить.
Мы одни теперь съ тобою
Надъ пучиной голубою,
Въ этой райской тишинъ!

Залита огнёмъ дорога... Вотъ ладья вошла въ заливъ... Прочь заботы! прочь тревога! Какъ божественно, какъ много, Какъ глубоко я счастливъ!
Всё печали, горе, смуты
Въ эти сладкія минуты
Я забылъ; душа полна
Дивныхъ образовъ: ей снится,
Ей, въ блаженстве этомъ, минтся,
Будто тамъ встаётъ она,
Наша милая, святая,
Ярко, искристо блистая,
Той же славой повитая,
Какъ въ былыя времена...

Ясный м'всяцъ не заходитъ И не хочетъ скрыть лица: Всё намъ св'ятитъ, всё уводитъ Вдаль насъ, вдаль насъ — безъ конца!

Берегъ, скалы, рощи — мимо!
Вдаль летитъ неутомимо
Наша лодка всё быстрёй...
Міръ исполненъ сна и лёни...
Ты склонилась на колёни...
Вотъ съ альпійскихъ къ намъ ступеней Сходятъ тёни — міръ видёній:
Дай миф, дай его скорбй!

Н. Бергъ.

п

Оть слёзь и крови мутны и черны, Клубятся волны жизни, вычнымь стономь И скрежетомь зубовь оглашены. Въ туманы похоронномь Безилодини берегь прошлаго исчезъ; А впереди далёкій край небесь Кровавымь заревомь пылаеть. Вокругь плывущихь мракь сырой, Знобить ихъ стужа — и съ тоской И воплемь каждый повтеряеть, Плывя во тымь: «проклятье надо мной!»

М. Михайловъ.

# І. КРАШЕВСКІЙ.

Іосифъ Игпатій Крашевскій, одинъ изъ плодовитьйшихъ и любимъйшихъ современныхъ иоль-

скихъ писателей, родился 14-го (26-го) іюня 1812 года въ Варшавѣ, въ богатой дворянской семь и провёль первые дип дътства въ домъ своего деда. Первоначальное образование получиль онь вышколь ректора Прейса, вы Бяль, вы Люблинскомъ училищѣ и гимназіи въ Свислочь. послѣ чего поступиль въ Виленскій универсптеть. По окончаніи полнаго курса въ этомъ посл'ядпемъ заведенін, Крашевскій изъявиль желаніе занять канедру польского языка и литературы при университетъ св. Владиміра, въ Кіевъ. По нспытаніи, місто это было назначено ему, но, по нъкоторымъ обстоятельствамъ, онъ не могъ принять его-и удалился вътишину частной жизни, чтобы предаться любимымь своимь занятіямь: литератур'ь, музыкъ и живописъ. Въ 1838 году онъ женился, и поселился съ своимъ семействомъ на югв Россіи, въ городъ Житомиръ, гдъ прожиль, до пачала шестидесятыхъ годовъ. Въ пастоящее время опъ живёть въ Варшавъ. Крашевскій можеть назваться однимь изъ плодовитвишихъ инсателей нашего времени. Кромв шестидесяти томовъ журпала «Атеней», издававшагося двадцать лъть подъ его редакціею, издано имъ до ста томовъ своихъ собственныхъ сочиненій; изъ нихъ нікоторыя дожили до третьяго изданія. Не говоря о множеств'в пов'єстей его, назовёмъ «Исторію Литвы», въ трёхъ томахъ, «Исторію Вильны», въ четырёхъ частяхъ, «Путешествіе по Волыни и въ Одессъ», «Памятники исторіи Польши», три большія поэмы изъ старолитовскихъ языческихъ предапій: «Витольдопда», «Миндовъ» и «Битвы Витольда». Всѣ сочиненія Крашевского носять на себф печать замфчательнаго дарованія. Они отличаются върнымъ изображеніемъ предметовъ, естественнымъ и вмъстъ эфектнымъ изложениемъ и блестящимъ слогомъ. Въ основъ каждаго его произведенія лежить какой-нибудь современный вопросъ, но проводится этотъ вопросъ болве сердцемъ, нежели головою. Онъ разсматриваетъ всякое общественное положеніе, чтобы объяснить его и прінскать разрівшеніе на всѣ вопросы, волнующіе общество. Его обширныя свёдёнія дёлають ему доступнымъ каждый предметь — и это даёть ему почотное мъсто не только между писателями своего отечества, но даже и между европейскими знаменитостями. Его сочиненія переведены не только на русскій и чешскій языки, но и на нёмецкій и французскій.

### СЛАВЯНСКІЙ ПОЭТЪ РУССКОМУ.

Пой, молодой пѣвецъ! Твой не напрасенъ трудъ: Твои слова мплльоны братій ловять! Твои соотчичи давно поэтовъ ждутъ И нмъ вѣнки лавровые готовятъ.

У насъ — у насъ вездё и тёсно и темпо: Намъ не сорвать съ прошедшаго печати! Удёль униженныхъ — отчаянье одно! Какая пёснь покажется имъ кстати?

Пой, молодой пѣвецъ! вся будущность — твоя! Пой намъ о всёмъ, что на сердцѣ всипиаетъ. Пусть старцы, юноши — всѣ слушаютъ тебя, Пускай вся Русь словамъ твоимъ внимаетъ.

И если обо мий ти вспоминив — о чужомъ, О злой судьбй твоихъ забытыхъ братій, Прошу тебя, молю я только объ одномъ: Не насылай на насъ своихъ проклятій...

Довольно жаркій бой кип'єль въ стран'є родной, Довольно ихъ легло—поверженныхъ безъ славы! Пусть п'єснь согласія звучить надь той страной, Которую мочиль такъ долго дождь кровавый.

Такъ пой — и пусть тебя признательный народъ Рукоилесканьями, участіемь встрѣчаеть! А насъ — насъ за труды иная доля ждёть: Насъ только смерть безславная вѣнчаеть...

М. Петровскій.

### неустрашимый.

Солнце взошло и мерцаетъ кровавой слезой; Небо свинцовое близкою дышетъ грозой; Съ шумомъ отъ съвера вътра спъщитъ колесница, Туча на ней выъзжаетъ, и облако въ слъдъ Мчится за облакомъ: этихъ гонцовъ вереница Падаетъ пологомъ тёмнымъ на утренній свътъ. Съ горныхъ вершинъ, возпесённыхъ къ селепіямъ звъзднымъ,

Выше всёхъ ужасовъ жалкой юдоли земной, Греблей воздушной илывутъ, лавируя по безднамъ, Снёжные вихри, какъ пыль по дорогъ степной. Грянули громы. Разгиваннымъ окомъ воззрѣло На землю пебо, объятое смертнымъ огиёмъ: Гордый червякъ-человѣкъ задрожалъ—п кругомъ Взорами грозное небо обводитъ песмѣло. Горе! Лишь вто-то одинъ, равнодушно на тьму И всекрушенье взглянувъ, на высокую гору Твёрдо взошолъ— и оттуда разгулъ своему Далъ онъ далёко простёртому взору.

Гордый—надъ бурей, надъ громомъ и молніей онъ Молча стоялъ, весь въ раздумье своё погружонъ, Молча випмалъ, не моргнувъ ни единожды окомъ, Страшнымъ раскатамъ грозы, раздиравшей всю твердь,

Грозно сверкавшей въ пространства бездонно-глубокомъ.

Зрѣпье зѣпиць, выражавшихъ уже полу-смерть, Въ божіе небо спокойно и смѣло вперяя, Мнилось, стремился опъ къ тѣмъ неземпымъ высотамъ

Съ тайною думой предсмертной, какъ-будто желая, Высмотръть мъсто себъ еще за-живо тамъ.

Буря шумъла и ливень всё лилъ, Шумно сбъгая съ горы исполниской. Онъ былъ недвижимъ, лишь смъхъ сатанинской Спнія губы его шевелилъ. Съ грохотомъ небо кругомъ разрывалось, Пламенемъ адскимъ земля загоралась — Онъ же стоялъ, равнодушенъ и глухъ ко всему: Гнъвъ былъ небесный не страшенъ ему.

Буря утихла. Ужь быстро-летучн Прочь упосилися хмурмя тучн; Снова, какъ утромъ, въ вѣнцѣ золотистомъ, Солнце заистрилось на небѣ чистомъ.

Вновь обозрѣлъ онъ вокругъ всѣ мѣста, Брови наморщилъ и стиснулъ уста: Мнилось, пыталъ онъ, чело свое хмуря, Точно ли смолкла затихшая буря, Всё ли покончено? Думпо тряхнувъ головой,

Долъ оглянуль онъ, рядъ домиковъ, хижинъ, Зелень и скалы въ одежде ихъ минсто-сырой,

Всё оглянуль онъ — и вновь неподвижень. Ниже взглянуль: видить — пропасть зіяеть подъ

Алчныя челюсти грозно разинувъ; Выше—потокъ низвергается съ ревомъ глухимъ, Волны свои съ высоты опрокипувъ Въ бездну, что ловитъ ихъ зѣвомъ своимъ. Долго стояль онь, и взорь его дикій вперялся То въ эту землю, то въ сферу небесь; Но лишь въ себя заглянуль онь: себя испугался, Вздрогнуль, шатнулся и въ бездив исчезъ.

В. Бенедиктовъ.

III.

пъсни маруси.

4.

Отъ чего такъ грустно мнѣ На родимой сторонѣ? Грудь моя съ печали вянетъ; Всё меня надежда манитъ Въ дальніе края... Полетѣла бъ я!

Тамъ далёко, за рѣкой, Есть красавецъ молодой: Скоро онъ ко мнѣ прискачетъ И съ собой возъмётъ; заплачетъ Мать моя тогда — Мнѣ онять бѣда!

Сердце рвётся и дрожитт, Изъ очей слеза бѣжитъ; На порогъ родимый ногу Ставлю я, потомъ съ порогу Отступаю вновь... Помоги, любовь!

2.

Скоро въ путь я соберуся И покину отчій домь. Мама спросить: «гдѣ Маруся?» Скажуть ей: «въ краю чужомь!»

О, цвѣты моп! весною Кто васъ будетъ сберегать? Кто заботливой рукою Въ зной васъ станетъ поливать?

Кто пойдёть сь бёльёмь на рёчку, Кто поднимется чёмь-сеёть? Кто затопить рано нечку И сострянаеть обёдь?

Кто за вами, гуси, гуси, Станеть такъ какъ я ходить? Кто-то будеть безъ Маруси Васъ и холить и кормить?

И отворить утромъ кто-то Хлѣвъ бурёнушкѣ моей? Въ часъ вечерній за ворота Кто на встрѣчу выйдеть къ ней?

Н. Бергъ.

# Э. ЖЕЛИГОВСКІЙ.

188 E 1 180 Эдуардъ Желиговскій, въ нольской литератур'в болье извъстный подъ псевдонимомъ Антонія Совы, родился въ 1820 году, въ Гродненской губерніи. Окончивъ курсъ въ университеть св. Владиміра въ Кіевъ, онъ ужхаль въ свою гродненскую деревню и занялся хозяйствомъ. Первымъ его стихотворнымъ произведеніемъ, пифвшимъ въ свое время ибкоторый усибхъ и надбдавшимъ много шуму, была драматическая фантазія «Іорданъ», напечатанная въ Вильнь, въ 1846 году и перепечатанная въ следующемъ году тамъ же. Фантазія эта подавала большія надежды, которыя, однако, не оправдались впоследствін. Затьмъ Желиговскій быль выслань на жительство въ Петрозаводскъ, а оттуда, въ 1853 году, въ Оренбургъ и потомъ въ Уфу. По возвращенін своёмъ въ 1857 году изъ ссылки, онъ прожиль около двухь льть въ Петербургь, гдъ встрьтиль радушный пріёмь въ литературныхъ кружкахъ и былъ ифкоторое время редакторомъ нольскаго журнала «Слово». Здёсь опъ написаль едва ли не лучшее свое стихотвореніе «Друзьямъ-славянамъ», переводъ котораго помъщонъ въ преднагаемомъ изданіи. Въ 1858 году Желиговскій напечаталь въ Петербургъ собраніе своихъ стихотвореній, подъ названіемъ: «Poezye Antoniego Sowy» и «Сегодня и Вчера», Затемъ, въ 1861 году, увхаль за-границу и умерь въ Женевв 17-го (29-го) декабря 1864 года:

### ДРУЗЬЯМЪ-СЛАВЯНАМЪ.

О, братья! хоть у насъ отъ самаго рожденья И вѣра, и языкъ — отдѣльные, свои, Мы составляемъ всѣ единой цѣпи звѣнья, Всѣ — дѣти мы одной разрозненной семьн.

Зачёмъ же, за кого жь на крестное страданье Его къ памъ вызвала небесная любовь, Когда народный вонль, тревожное роптанье И дёло Каина творится въ мірѣ вновь?

Да! раздражонный брать шоль въ гнѣвѣ противъ брата.

Свершая на пути кровавыя дёла; И не за истину подъ остріёмъ булата Лилась родная кровь, свершалось столько зла.

Іудинъ сребренникъ, Кайафы осужденье Надъ кровію людской имѣютъ перевѣсъ. Въ борьбѣ съ насиліемъ, въ борьбѣ съ предубѣжленьемъ

Какъ счастія искать? Иль ждать во всёмъ чудесь?

А племя наше такъ раскинулось, созрѣло! Лишь хартін его дѣяній перечесть— Повсюду встрѣтимъ въ нихъ величье слова, дѣла, Вездѣ гражданскую возвышенную честь.

Не изрѣчёмъ суда и мрачнымъ вънихъстраницамъ; Приномнимъ, что грѣшитъ порою весь народъ, Народы цѣлые, подобно частнымъ лицамъ: То вспышка, произволъ, преданій старыхъ гпётъ!

Humanum est! Простимъ! Но то для сердца больно, Что помрачаются дѣянія людей. Какой-то здобный духъ надъ ними своевольно Распространяетъ мракъ темнѣе и темнѣй.

Такъ, знамя грубой лжи считается народнымъ, И вызываетъ въ насъ безсмысленный восторгъ, Святое всё слывётъ отверженнымъ, безплоднымъ, И честь дешовая выносится на торгъ.

И дерзко демоны въ добро рядиться стали, Во знамены креста предвиля свой уснъхъ; Но святотатство ихъ мы поняли, сознали, И кровью и слезой мы свой омыли гръхъ.

Тенерь сознали мы къ какой стремимся требъ: Теперь не надо намъ чужихъ земель, знамёнъ; Мы всѣ нуждаемся въ одномъ насущномъ хлѣбъ, И тотъ насущный хлѣбъ—есть счастіе племёнъ!

Насущный хлібов для насъ в в той истинів священной, Что мы должны пролить за правду ноть и кровь; Что, по ученію Спасителя вселенной, Нашъ лозунгъ—братская къ собратіямъ любовь.

-gongen

Вы, переживийе чистилище страданій, Чья грудь огиёмъ любви и истины горитъ, Увъруйте — пройдёть эпоха испытаній: Согласіе средь насъ то чудо довершить.

И благо братій — намъ завѣтная награда За трудный подвигь нашь: оно нашь кличь къ сво-

Долой сомнёнія — и вырвемъ мы у ада Божественную мысль, украденную имъ!

И демоны тогда глумиться перестануть Надъ въчной иравдою, устроившею міръ; И братья, братьями поверженные, встануть И дружно потекуть на всеславянскій пирь.

М. Петровскій.

# Т. ЛЕНАРТОВИЧЪ.

Теофиль Ленартовичь родился 15-го (27-го) февраля 1822 года, въ Варшавъ. Сынъ небогатыхъ родителей, онъ не нолучиль хорошаго воспитанія въ дітстві: онъ даже не быль въ гимназіи, такъ-какъ, по окончаніи курса въ мъстномъ увздномъ училищъ, стъснённыя обстоятельства заставили его, въ 1835 году, поступить писцомъ въ канцелярію одного адвоката; затёмъ, въ 1837 году, онъ опредвлёнь быль апликантомь въ бывшій тогда судъ высшей инстанцін, а черезъ четыре года сдёдань штатнымь канцеляристомь. Въ 1848 году ему предложено было мъсто помощника дёлопроизводителя въ Коммисси Юстицін, но онъ не приняль его н убхаль за границу, гдъ довершилъ свое скудиое образование. <del>Снача-</del> на Лепартовичь поселился въ Фонтенбло и прожиль въ этомъ городки до 1854 года, то-есть до своей побздки въ Италію, таб онъ задумаль поселиться окончательно. Въ Римф онъ сильно забольль, что заставило его неребраться во Флоренцію. Но выздоровленін, онъ вступиль въ бракъ съ Софьею Шимановской, двоюродной сестрой жены Мицкевича и весьма талантливой художницей, написавшей нфсколько замфчательныхъ картинъ, пріобръвшихъ извъстность за-границей. Первые поэтические опыты Лепартовича стали появляться въ «Надвислянинв» и «Варшавской Библіотекъ» — и были замъчены публикою. По вывздв своёмь за-границу, онъ напечаталь, въ 1848 году, въ Краковъ: «Четыре Образа» и 1-ю

часть «Картинъ Польской Земли» <del>(2-я</del> часть была издана въ 1850 году, въ Познанъ). Съ перевздомъ въ Италію, направленіе его музы изменилось и онъ написаль цёлый рядь сладенькихъ религіозно-сельскихъ произведеній, исполненныхъ манерности и отзывающихся унадкомъ искусства. Воть ихъ заглавія: «Восторгь и Благословенная», «Лиренка» (Познань, 1855), «Святая Софья» (Познань, 1857) и «Новая Лиренка» (Варшава, 1859). Какъ на болве выдающееся изъ его многочисленныхъ стихотвореній можно указать на разсказъ «Савинскій», въ которомъ поэть описываеть штурмь Воли, взятіе костёла и смерть генерала Совинскаго въ 1831 году. Эти стихи наиоминаютъ «Редутъ Ордона» Мицкевича. Въ настоящее время Ленартовичь живёть во Флоренціи и трудится надъ переводомъ «Божественной Комедіи» Данта. Полное собраніє стихотвореній Лепартовича издано из 2-хъ томахъ въ Познани, въ 1863 году. под по прото (1888 п.) пи

· Kocqsowso: Jockas Konstell . Sond id com lan often upose arean le repeter de l'

Мѣсяцъ ясный, въ поднебесьн Много видель ты чудесь: Видель море голубое, Видель горы, стень и лесь; И любовниковъ счастливыхъ Ты дучами освёщаль, Но, по небу протекая, Милой сердцу не видалъ.

Если бъ милую увидълъ Съ чуднымъ иламенемъ въ очахъ — Закиньль бы жгучей страстью, Задрожаль бы въ пебесахь; Лаже спрятавшись за тучу, Всё бы думаль ты о ней И соткаль бы ей корону Изъ серебряцыхъ лучей.

П. Козловъ.

11.

ЛАСТОЧКА.

Воть идёть краса-давица, Тяжело вздыхаеть,

А надъ нею сиротою Ласточка порхаетъ —

И порхаеть, и щебечеть, И кружить, и вьётся: Только-только что крылами О косу не бьётся.

— «Что ты вьёшся? что ты бьёшся? Что съ тобою, пташка? Не томи — и безъ того мий Жить па свётё тяжко!»

— «Не покину, не оставлю, Друга не забуду: Вмѣсто брата, надъ тобою Щебетать я буду.

«Что ни зорька — брать твой голось Шлёть мий изъ темници: «Побывай, малютка-иташка, «У моей сестрицы?

«Всё ль еще она о брать «Помнить, вспоминаеть? «Всё ль еще о безталанномъ «Слёзы проливаеть?»

Н. Гербель.

# л. кондратовичъ (сырокомля).

Людвигь Владиславъ Кондратовичъ, извъстный болве подъ своимъ псевдонимомъ Владислава Сырокомли, родился въ 1824 году, въ деревив, арендуемой его отцомъ и лежащей недалеко отъ Минска. Сынъ бъднаго шляхтича, Кондратовичъ прошоль всв иять классовъ гимназіи и на семнадцатомъ году уже поступиль на службу въ канцелярію администраціи радзивиловскихъ имбній. Страсть къ стихотворству развилась въ нёмъ очень рано: будучи пятнадцатильтнимъ мальчикомъ, онъ уже пользовался извёстностью между своими товарищами, какъ поэтъ. И дъйствительно, даже въ тогдашнихъ стихотвореніяхъ Кондратовича проглядывала его талаптивая натура, которая впоследствін высказалась такъ блистательно въ цёломъ рядё произведеній, исполненныхъ неподдъльнаго чувства, добродушнаго юмора и истинной поэзін.

Первымъ серьознымъ трудомъ Кондратовича, явившимся въ печати, и обратившимъ па себя общее вниманіе, были переводы старыхъ нольскихъ поэтовъ, писавшихъ по-латыни. Переводы отличались точностью, мастерствомъ отдёлки и часто далёко оставляли за собою подлинникъ. Вследъ за темъ дентельность Кондратовича приняла шпрокіе разміры и сділалась весьма разнообразною. Изъ-подъ Минска перевхаль онъ въ маленькое имъніс, взятое на аренду его отцомъ, и лежащее въ верстахъ пятнадцати отъ Вильно. Вліяніе бывшей литовской столицы, центра умственной и общественной жизни всей Литвы, было илодотворно для развитія богато-одарённой личности Кондратовича. Здёсь-то началь онъ издавать рядъ своихъ ноэмъ и легкихъ стихотвореній, ноставившихъ его имя на ряду съ первыми поэтами Польши и обратившихъ на него общее вниманіе всёхъ истинныхъ цёнителей поэзіи. Лучшими изъ поэмъ Кондратовича, написанныхъ имъ въ это время, можно назвать: «Маргера», «Яна Демборога», «Каноника Перемышльскаго» и «Уласа», а изъ драматическихъ произведеній: «Избу въ лѣсу», «Деревенскаго политика» и «Каспара Карлинскаго». Несмотря на огромный усибхъ его большихъ поэмъ и накоторыхъ драматическихъ произведеній — всё это блёднетть передъ его мелкими разсказами, основанными большею частью на старыхъ литовскихъ преданіяхъ, или взятыми изъ быта бъдной шляхты и простого народа, и поражающія читателя не глубиною идей, а благородствомъ направленія, сердечностью, простотою и изяществомъ формы. Въ этихъ разсказахъ Кондратовичъ достигъ высокаго совершенства. Къ этому следуетъ прибавить, что онъ обладаль необыкновенно-звучнымь стихомь, и всв согласны въ томъ, что по красотъ стиха Кондратовичь, за исключеніемь Мицкевича, не имѣль соперинка въ польской литературѣ. Въ произведеніяхъ Кондратовича выдаются всего болье двъ характеристическія черты, отличающія его своеобразное творчество; это - полная искренность выражаемыхъ имъ чувствъ, производящая обаятельное впечатлжніс, и тонкая, добродушная сатира, которою проникнуты многія изъ его мелкихъ стихотвореній. Во всёхъ его сочиненіяхъ видно живое пониманіе прошлаго, основанное на глубокомъ, серьозномъ изученін старины, что владёть на его произведенія исчать своеобразности. Изъ мелкихъ стихотвореній Кондратовича многія сдёлались народными. Большая часть изъ

нихъ положена на музыку извъстнымъ польскимъ композиторомъ Монюшко.

feloge up by o o some an

in the thought

Не смотря на недостаточность своего школьнаго образованія, Кондратовичь обладаль обширною начитанностью, зналь прекрасно латинскій языкь, а также языки русскій, французскій и немецкій, съ которыхъ много нереводиль. Работаль онь чрезвычайно быстро, такъ-что иногла целую поэму оканчиваль въ два, три дня. Въ эти дни онъ бывалъ всегда болъзненно разстроенъ. Послъ труда нервное раздражение, которымъ онъ постоянно страдаль, доходило въ нёмъ до крайней степени. Можно сказать положительно, что каждому новому поэтическому вроизведению онъ отдаваль часть самого себя, въ буквальномъ 2003ченіп этого слова. Въ образъ своей жизг отличался чисто-поэтической безпечностью ствіе чего постоянно нуждался, не смо высовій гонорарій, платимый ему издателями. Немъренный въ наслажденіяхъ, онъ рано растратиль свои жизненныя силы и безвременно сошоль въ могилу, едва переживъ свой сороковой годъ.

#### кукла.

Не плачь, моя кукла, не будь своенравной: Умненько сиди, не мотай головой! Послушай — о чёмъ говорили недавно Папа и мамаша со мной.

Мив къ празднику платье сошьютъ — заглядвиье! Я къ этому времени буду ужь знать Молитвы французскія: мы въ воскресенье Пофлемъ къ обфдиф опять.

А наши престьяне — вотъ будутъ дивиться И, слыша молитву, качать головой! А мив не прилично по-польски молиться, Какъ-будто мужичкѣ простой.

Но тихо - по-польски просить буду Бога, Чтобъ мнъ хорошьть и рости носкорый, Чтобъ далъ онъ папашё такъ много, такъ много И бълыхъ, и жолтыхъ грошей.

Ужь какъ же напаша мой любить монеты! И служить молебны, и въ церковь дарить: «Господь — говорить онъ — заплатить за это, И больше въ сто разъ возвратить.»

Такъ вотъ опъ и молитъ усердно у Бога -И Богъ ему больше и больше даётъ; И скоро наконится денеть такъ много, Что мы потеряемъ и счотъ.

Ахъ, кукла! какая ты, право, смёшная! Ты думаешь: Богъ къ намъ ноявится Самъ, Иль спустится съ деньгами ангелъ изъ рая И деньги отдасть эти намъ?

Нъть! явится жидъ въ длинионоломъ кафтанъ, И будеть онь деньги папаш'я носить; За деньги мы кунимъ крестьянъ, а крестьяне Намъ будутъ и жать, и косить.

Ты знаешь ли кто мы? Мы — паны, я — панпа, А это — холопы, рабочій народъ; Самъ Богъ имъ велълъ, чтобъ они постоянно Трудились для насъ, для господъ.

Фи, какъ они грубы, нечисты и пьяны, Въ дырявыхъ сермягахъ, всегда безъ саногъ... Ла кто жь виновать въ томъ! Не слушають нана: За-то и караетъ ихъ Богъ.

Папа любить лошадь, мамаша — собачку, Холоповъ же всякій ругаеть и бьёть. Хоть жаль, а пельзя же давать имъ нотачку: Такой ужь упрямый пародъ.

Вчера воть: напа отдыхаль въ кабинеть, Они же - ну, право, ихъ мало бранятъ -Вошли, натоптали следовъ на паркете: «Бсть нечего, баринь!» кричать.

За-то были выгнаны вонъ и прибиты... Ну, право, когда я начну унравлять -Пока эти люди пе будуть всё сыты, До-тёхъ-поръ не лягу я спать!

Уснёть ли снокойно, когда туть толпится Голодный народъ у окна, у воротъ! Пожалуй, какой-нибудь ницій нриснится И въ сумкъ съ собой унесётъ.

А пуще боюсь — не узналь бы на небъ Господь; а Опъ добръ, говорять, къ бѣднякамъ... Помолнися жь, кукла, о деньгахъ, о хлёбё -Чтобъ далъ ихъ престыянамъ и намъ!

A. C.



11.

### прежде выло лучше.

Нътъ! село у насъ стояло
Краше въ старину!
Да не быть поръ бывалой:
Что ни дъвка — цвътикъ алый,
Что ни парень — ну!

Васъ привёлъ Богъ умудриться, А посмотришь — не спорится Ничего-то вамъ: На лугу цвёты — краинва; И чахоточная нива, И пародъ-то — срамъ!

Намъ, бывало, не помѣха — Снѣтъ и градъ съ дождёмъ:
Коль работаемъ — утѣха,
А гуляемъ — такъ застрѣха
Ходитъ ходенёмъ.

Нынче люди не такіе:
За работой — что больные,
Съ чарки — подъ столомъ;
А могучихъ дѣдовъ кости
Почиваютъ на погостѣ
Вѣковѣчнымъ сномъ!

Къ нимъ бреду въ морозъ и слякоть — Выпить жбанъ медку:

Но покойникамъ поплакать
И съ могилкой покалякать
Любо старику!

Л. Мей.

Ш.

### дум А.

Здѣсь дни мои текутъ спокойно; Здѣсь хлѣба вдоволь и цвѣтовъ; И вечеркомъ нріятель добрый Потолковать со мной готовъ.

Средь яблонь, грушъ и дубовъ старыхъ, Отрадно въ этой мнё тиши. Еще одно бы только благо — Одно: спокойствіе души. О, люди, братья! помолитесь За брата бъднаго норой, Чтобы остыль тревожной мысли Жаръ въ головъ моей больной.

Чтобы мечтамъ монмъ крылатымъ Разсудокъ воли не давалъ, Чтобъ о всеобщемъ, въчномъ счастьи Безумный и не номышлилъ!

А. Плещеввъ.

IV.

### КАПРАЛЪ ТЕРЕФЕРА И КАПИТАНЪ ШЕРПЕТЫНА.

Хлѣбъ солдатскій — не пшеница, А приномнишь — сердце стиснеть: Горько... что твоя горчица — И слеза въ глазахъ повиснеть. Нанъ нодумаеть: такая Наша молодость бывала, Какъ тенерь у васъ, шальная, Что съ пелёнъ старухой стала? Нѣтъ! нохоже, да не то же: Гдѣ въ васъ сила? гдѣ въ васъ вѣра? Ахъ Ты, Госноди, мой Боже! Ахъ ты, старче Терефера!

Вотъ теперь-то мы въ невзгодѣ Старики совсѣмъ ослабли, А въ двѣнадцатомъ-то годѣ, Какъ нришла пора до сабли... Эхъ! Вотъ видишь, панъ, нетличку Съ алой лентою? А нутка, Какъ я эту взялъ отличку — Поспроси, такъ скажещь — жутко! Да! бывало намъ негоже: Голодъ, холодъ, лѣсъ — квартера... Ахъ Ты, Господы, мой Боже! Ахъ ты, старче Терефера!

Ну, Смоленская дорожка!
Что ни шагъ, то перестрълки...
Въ ранцахъ хлъба хоть бы крошка; та ужь гдъ тутъ до горълки!
Подъ усадебкой одною
Дали роздыхъ. Чуть свътаетъ;
А козаки за спиною,
А морозъ такъ и кусаетъ.

Крестъ зажгли съ могилы: что же? Не могилы святы — въра! Ахъ Ты, Госноди, мой Боже! Ахъ ты, старче Терефера!

Всё къ огню: хоть у лучины, Да согрёть бы только нальцы, Всё — гасконцы и жмудины, И кракусы, и вестфальцы. Всныхнуль кресть; огонь раздули, Хворостинокъ подложили, Не добромъ морозъ ругнули, Съ иёсней трубки закурили; А иной лёгъ спать — да тоже Вёдь и сну бываетъ мёра... Ахъ Ты, Господи, мой Боже! Ахъ ты, старче Терефера!

Лёгъ на снёжной-то постелё,
Да вотъ встать — не всталь по-нынё;
Развё встанеть, въ-самомъ-дёлё,
Въ Есофатовой долинё.
Ну, бывало, палашами
Мы и выроемъ могилу,
И съ молитвой, со слезами
Сложимъ въ снёгъ былую силу.
Про другихъ болтать не гоже,
А нашъ полкъ крёпила вёра...
Ахъ Ты, Господи, мой Боже!
Ахъ ты, старче Терефера!

Да, нашъ полкъ былъ въ капитана:
Что по битвѣ, что до битвы,
Каждый депь онъ, ранымъ-рано,
Намъ велитъ читать молитвы;
Если жь постъ когда настанетъ —
Nolens, volens, а постися.
Офицеръ его помянетъ,
А солдаты имъ клялися.
Человѣкъ былъ въ лѣтахъ тоже;
Рѣчь — по маслу; взгляду мѣра...
Ахъ Ты, Господи мой Боже!
Ахъ ты, старче Терефера!

Хоть была похмура мина, Да живьёмъ его изжарте— Камень... Звали Шерпетына, Потому— рубился arte. Для солдать весь на распашку; Есть нужда, такъ всё къ нему же: Дастъ последнюю рубашку; Передъ фронтомъ — чорта хуже! Голосъ — нешто трубы строже: Оглушитъ и офицера. Ахъ Ты, Господи, мой Боже! Ахъ ты, старче Терефера!

Со Смоленска — примѣчаю — Старый сѣлъ на обѣ поги: Можетъ, раненъ но случаю, Можетъ, такъ усталъ съ дороги? Богъ же вѣдаетъ! Примѣрно Такъ былъ крѣпко вѣренъ роли, Что умри онъ съ боли — вѣрно Не узнали бы, что съ боли. По колѣна снѣгъ, а всё же Прётъ въ нёмъ лучше гренадера. Ахъ Ты, Господи, мой Боже! Ахъ ты, старче Терефера!

Чуть мы были на готовѣ, «Стройся!» крикнуль онъ порядно: «На плечо!» Я вижу — брови Такъ и сходятся. Не ладно! По шеренгамъ всѣхъ оправилъ. «Прямо, маршъ!» Такой-то бравый Только смотримъ, анъ оставилъ На снѣгу онъ слѣдъ кровавый... И шатается онъ, тоже Словно веселъ, для примѣра... Ахъ Ты, Госиоди, мой Боже! Ахъ ты, старче Терефера!

Воть присёль онь на дорогу, Обвязать платочкомъ рану; Я и вышель на подмогу, Чёмь прійдётся, капитану. А старикъ какъ крикнеть: «Что т На чужую кровь глаз'єєть, Терефера? Маршъ до роты!» Тереферой, разум'єть, По полку прозвали тоже Хоть меня бы, для прим'єра... Ахъ Ты, Господи, мой Боже! Ахъ ты, старче Терефера!

Эко зелье было злое! Экой норовъ непреклонный! Всталь съ земли бодрѣе вдвое, Зашагаль передъ колонной. Ладно! думаемъ мы: сказки! Невтерпёжь ему, бохвалить...

Кровь сочится сквозь повязки; Усталь съ ногь сёдого валить, А шагаеть... И вёдь что же? Оху нёть!... Не та манера... Ахъ Ты, Господи, мой Боже! Ахъ ты, старче Терефера!

Ну, сломила мука хвата:
Застональ — и брякъ, что плаха.
Подскочили тутъ ребята —
Кто съ усердья, кто со страха,
Цѣлый взводъ поднять собрался:
Самъ не можетъ встать отъ боли;
А обозъ-то нашъ остался
Позади, въ Смоленскъ, что ли.
Съ плечь долой плащи мы: всё же
Хоть на нихъ снесть командера...
Ахъ Ты, Господи, мой Боже!
Ахъ ты, старче Терефера!

Огрызнулся жь онъ тогда-то
Такъ, что развѣ волку въ пору:
«Это что? изъ-за меня-то
Опоздать полку къ отпору!
Прочь! я съ вами не попутчикъ;
Я ужь въ спискахъ стёртый нумеръ.
Заготовьте, панъ-поручикъ,
Рапортичку, что я умеръ.
Гробъ не нуженъ мнѣ... да тоже
Не трубить! Одпа химера!»
Ахъ Ты, Господи, мой Боже!
Ахъ ты, старче Терефера!

Пань-поручикъ — что жь? по чину Должень быль его покинуть...

«Нѣть же!» думаю: «хоть сгину, А ему не дамъ загинуть!»
Подхожу къ нему — не трушу, Говорю: «по вольной воль, Папъ сгубить задумалъ душу; Алн любы снѣть, да поле?»

— «Коль пдти не въмочь, такъ что же?»

— «Мы доставимъ командера...»
Ахъ Ты, Господи, мой Боже!

Аль ты, старче Терефера!

— «Отойди ты прочь съ совътомъ, Не болтай мнъ ничего ты! Мнъ приказъ: проститься съ свътомъ, А тебъ свои заботы.
У тебя вонъ поослабли

Рекрута, да и балують:
Ружья держать, словно грабли,
И, гляди, какъ марширують —
Ни на что въдь не похоже!
Гдъ ровненье, ловкость, мъра?»
Ахъ Ты, Господи, мой Боже!
Ахъ ты, старче Терефера!

Говорить онь: «крыко ранень...
Изошоль вь конець я кровью...
Какь вернёшься ты сохрапень
Къ намъ па родину, къ домовью,
(Въдь село тебъ извъстно,
Гдъ живёть моя родная)
Ты скажи ей: «умеръ честно,
Съ шеи крестъ сняль, умирая:
Да хранить тебя, а тоже
Хату съ парой ульевъ, въра!»
Ахъ ты, Господи мой Боже!
Ахъ ты, старче Терефера!

«Вся казна моя хранится Здёсь въ лядункё: ты за душку За мою, гдё придучится, На поминъ церковный, въ кружку Опусти всё деньги... Надо И ребятамъ помолнться За меня... Прощай! Огряда Не видать ужь... А отбиться Отъ отряда непригоже: Домъ и честь солдату — вёра!» Ахъ Ты, Господи, мой Боже! Ахъ ты, старче Терефера!

— «Ладно, ладно, моль! проходить Всёмы людямь одна дорога; А куда опа приводить? Ну, да это въ руцёхъ Бога! Я вотъ такъ смекаю: взять бы Капитана миё на плечи, Да вдвоёмь и дошагать бы До больпицы: недалече... А въ сиёгу-то для чего же Ночевать? что за квартера?» Ахъ Ты, Господи, мой Боже! Ахъ ты, старче Терефера!

Обозлидся лютымь бѣсомь; Искры сыплются отъ взгляда. — «Дурень! полкъ подъ самымъ лѣсомъ: Ты отстанешь отъ отряда... Догоны маже! знаеть:
За побъть — аресть и пули!»
— «Ну», мерекаю: «путаеть,
А не хочеть чорта въ стулъ?»
Взялъ его на плечи — что же?
Какъ эхидна, для примъра...
Ахъ Ты, Господи, мой Боже!
Ахъ ты, старче Терефера!

Рвётся, бьётся и бранится...
— «Пусть же», думаю: «знать, нужно!»
Только по снету тащиться
Было съ пимъ, ей-ей, притужно.
Отдохнёшь себё немножко —
И вперёдь, ажь лобъ потёсть.
Мили съ три я той дорожкой
Промололь... Старикъ слабёсть,
Жмёть мнё шею... Да чего же?
Вёдь па всё про всё есть мёра...
Ахъ Ты, Господи, мой Боже!
Ахъ ты, старче Терефера!

Вслёдь за войскомь кой-гдё тлёють Огоньки; кой-гдё потухли; Трупы грудой кочепёють, Посинёли и опухли; Кой-гдё видёнь слёдь обоза... У меня сухарь остался: Подёлились мы — съ мороза Мой старикъ проголодался; Пропустиль горёлки тоже; Молодцомъ сталь, для примёра... Ахъ Ты, Господи, мой Боже! Ахъ ты, старче Терефера!

Глядь, подъ вечеръ: пасъ густая Туча войска накрываетъ; Знать, что конница какая... Шерпетына укоряетъ: «Видишь, дурень, самъ на дѣлѣ, Какъ не слушаться приказу? То козаки налетѣли — Пропадёшь задаромъ съ-разу, Своевольникъ! Для чего же Не послушалъ командера?» Ахъ Ты, Господи, мой Боже! Ахъ ты, старче Терефера!

«Жаль тебя! Такія ль лѣта Чтобъ пропасть со всей семьёю? Да, постой, не наши ль это? Я жь расправлюся съ тобою!» Впжу — валять къ намъ рядами, Словно по степи бураны; Одаль — пушки; передами Мамелюки и уланы... Спътъ — что впхорь; воздухъ тоже Стономъ стонеть, для примъра... Ахъ Ты, Господи, мой Боже! Ахъ ты, старче Терефера!

Глядь, какой-то всадникъ близко На конѣ на бѣломъ скачетъ: Въ сертучишкѣ; шляпу пизко, До бровей, надвинулъ, значитъ. Тутъ я крѣнко струсилъ что-то, Словно жизнь была на картѣ. «На-краулъ!» миѣ крикнулъ мой-то: «Это кесарь Бонапарте!» Самъ долой мнѣ съ плечъ, вотъ тоже, Что змѣя, али випера... Ахъ Ты, Господи, мой Боже! Ахъ ты, старче Терефера!

Подскакаль къ намъ кесарь, грозпо Насъ обвёль орлинымы взглядомъ: «Кто такіе? что такъ ноздно? Отчего вы не съ отрядомъ?» Я подумалъ: «будь что будетъ, Правду молвить хватить духу!» Я тогда — нанъ не забудеть — По-французски зналь по слуху. Собрался я съ силой тоже, Начинаю, для примъра... Ахъ Ты, Господи, мой Боже! Ахъ ты, старче Терефера!

Разсказаль ему съ почина,
Что случилося въ дорогѣ,
Какъ упалъ пашъ Шернетына,
Какъ отбился отъ подмоги,
Какъ команду я нарушилъ:
Разсказалъ всё дѣло — право.
Онъ всё молча слушалъ, слушалъ:
«Ну, капралъ», промолвилъ, «браво!»
А глаза зажглися тоже,
Что горючая вотъ сѣра...
Ахъ Ты, Господи, мой воже!
Ахъ ты, старче Терефера!

Разсиросиль у Шериетыны, Кто я, какъ служиль, бывало? Тоть ему — свои причины: Про мои заслуги, стало...
Вижу я: теперь мий льгота,
Ийть въ нёмъ злости сатанинской...
А вёдь всё бормочить что-то
Объ ослушности воинской;
Да ужь, знать, что словомь тоже
Не хотёль срамить мундера...
Ахь Ты, Господи, мой Боже!
Ахь ты, старче Терефера!

Обнять самъ меня, скорѣе
Далъ мнѣ крестъ своей рукою...
Это — лента; крестъ на неѣ;
А умру я — въ гробъ со мною
Положить отлички обѣ:
Не пропасть же имъ задаромъ:
Пусть красуются во гробѣ
На моёмъ мундерѣ старомъ...
Вѣдь, достались отъ кого же,
Отъ какого командера!...
Ахъ Ты, Господи, мой Боже!
Ахъ ты, старче Терефера!

Ну! тряхнуль я головою, Крикнуль, словно затрубили: «Vivat, кесарь!» а за мною Всѣ гвардейцы подхватили. Нась — въ фургоны, и въ дорогу; Довезли въ больницу рано На зарѣ; тамъ, слава Богу, Излечили капитана.

Онт теперь живёть здёсь Мыза... знатная квартера... Ахъ Ты, Господи, мой Боже! Ахъ ты, старче Терефера!

Но мий было не до шутокъ:
Только съ койки — для примфру,
Подъ арестъ на трое сутокъ,
За ослушность, Тереферу...
«Кесарь далъ тебй награду»,
Говоритъ: «и дйло свято!
Только я-то вамъ поваду
Ужь не дамъ: шалишь, ребята!
Ты и спасъ мий жизнь, а всё же
Надо слушать командера.»
Ахъ Ты, Господи, мой Боже!
Ахъ ты, старче Терефера!

Да и правда! Недоуки
Тѣ, кому люба безчинность:
Даль Госнодь команду въ руки,
Такъ справляй свою повинность!
Такъ гуторилъ Терефера
На порогѣ пизкой хаты;
Вытеръ слёзы, для примѣра,
И на посохъ суковатый
Оперся — и стала строже
Бровь сѣдая кавалера...
Ахъ Ты, Госноди, мой Боже!
Ахъ ты, старче Терефера!

Л. Мей.

## ЛУЖИЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Лужичане представляють самую малочисленную вѣтвь славянскаго племени. Въ числѣ не доходящемъ и до 200,000 душъ, они населяютъ часть Саксоиіи и Бранденбурга, со всѣхъ почти сторонъ окружонные нѣмцами и съ каждымъ диёмъ всё болѣе и болѣе теряющіе свою народность отъ разлагающаго на неё дѣйствія германскихъ стихій. Нужно еще удивляться, какъ уцѣлѣлъ до нашихъ дней этотъ послѣдній осколокъ великаго нѣкогда племени славянъ прибалтійскихъ, и какъ могла въ нёмъ сохраниться или возродиться вѣра въ силу своей народности и надежда на лучшую будущность.

А между-темъ эта вера и надежда живуть въ сознаніи дучшихъ людей народа; онв и оправдываются отчасти тъми неожиданными, но несомнънными усивхами, которые сдълала славянская идея и на этой безнадежной, повидимому, ночвѣ, въ короткій промежутокъ пѣсколькихъ десятильтій. Былное племя, расколотое на части въ отношеніяхъ, какъ политическомъ (въ Пруссіи и Савсоніи), такъ и въ редигіозномъ (протестанты и католики) и діалектическомъ (верхне и нижне-лужицкое наръчія), лишониое одушевляющихъ преданій прошлаго и самыхъ необходимыхъ условій развитія народнаго сознанія просыпается, встаёть на ноги, подымаеть знамя народности, кладёть основание литературнаго языка, создаёть ипсьменность, поэзію, науку, и всё это въ размърахъ хотя очень скромныхъ въ смыслё абсолютномъ, но довольно значительныхъ

въ сравненіи съ количествомъ наличнихъ сидъ народности.

Не забудемъ, что Лужицы—не болѣе любого уѣзда русской губерніи. Какова была бы теперь паша литература, еслибъ каждый уѣздъ далъ ей хоть по одному Бранцелю, Любенскому, Зейлеру, Смоляру и Пфулю!

Первый толчокъ къ литературному пробужденію дужицкой народности дала реформація. Въ этомъ отношенін здёсь повторилось то-же, что было въ XVI въкъ въ Крайнъ, Хорватін, Словачинъ и другихъ славянскихъ земляхъ. Но эта письменность вращалась исключительно въ пределахъ религіи: переводы священнаго писанія п богослужебныхъ книгъ, церковные ифсии и гимны, пропов'тди, духовныя размишлепія — вотъ содержание этой старой инсьменности, обнимающей въка XVI-XVIII. Главнымъ представителемъ письменности свътской этого періода быль знаменитый Авраамъ Бранцель (Френцель), который для обработки исторіи своего народа сділаль то, что для словенцевъ — Вальвазоръ. Но большая часть произведеній Бранцеля осталась въ рукописяхъ. Впрочемъ, учоные труды Браппеля писаны на латинскомъ языкъ; послъдующіе же учоные этого народа пользовались въ своихъ сочиненіяхъ, кром'я латпискаго, и німецкимъ языкомъ (Фабрицій, Кнаутенъ, Горчанскій, Антонъ и другіе). Не подлежить сомпилію, что самь основатель повонъмецкой литературной школы — Лессингъ (Лъсникъ) иропсходилъ изъ илемени полабскихъ славянъ, равно какъ и великій полигисторъ Лейбинцъ.

Возрождение лужицкой народности совершилось въ первой половнив нашего ввка, одновременно съ литературнымъ возрождениемъ чеховъ и словаковъ и, можетъ-быть, пе безъ ифкотораго вліянія со стороны последнихь. Роль Голаго н Коллара пгралъ при этомъ въ Лужицахъ пасторъ Андрей Любенскій. Онъ быль средоточіемь перваго патріотическаго лужицкаго кружка. Изъ него вышли потомъ Зейлеръ, Смоляръ, Іорданъ и другіе представители младшаго покол'внія, при которомъ патріотическія мечты Любенскаго п Клина начали приводиться въ исполнение. Одно за другимъ возникали общества, появлялись изданія, выдвигались новые деятели. Движеніе распространялось изъ городовъ въ сёла, изъ школь въ народныя массы. Духовенство и учителя были главными дёятелями и вождями этого движенія. Оно, какъ и всюду, получило строго - демократическій характерь, вследствіе чего подробное изучение народа, его быта и понятій, языка и пъсень сдълалось главнымь основаніемъ воздвигаемаго зданія народной литературы. Плодами этого этнографическаго изученія являются прекрасное изданіе народныхъ лужицкихъ пъсенъ (Гаупта и Смоляра) и сербо-лужицкаго словаря (Пфуля). Явилось нъсколько даровитыхъ поэтовъ. Въ ихъ ряду первенствуютъ Зейлеръ и Мужикъ-Класопольскій. Роль же словацкаго Штура — поэта, публициста и главнаго посредника между обществомъ и народомъ играль въ Лужицахь Смоляръ, собиратель народныхъ пъсенъ и издатель многихъ киигъ и журналовъ на лужицкомъ нарфчіи.

Съ 1848 года центромъ умственной дѣятельности народа является Лужицкая Матица, основанная въ городѣ Будишинѣ стараніями Смоляра,

Клипа и другихъ патріотовъ. Ея изданія, особенно «Часопись», служать върнымь показателемъ дальнъйшихъ успъховъ лужицкаго народа на поприщѣ науки и литературы. Особенную цепность имфють помещонныя въ изданіяхь Матицы сборники и иследованія но предметамъ этнографін и филологін. Эти труды принадлежать, кром'в пазванныхъ уже нами Зейлера, Смоляра, Іордана, Клипа, Гаупта и Пфуля, еще следующимъ лицамъ: Цыжу, Іенчу, Буку, Дучману, Киліану, Фидлеру, Якубу, Шнейдеру, Вель, Имишу, Крушвицъ, Крюгару, Стангъ, Кульману, Бартку, Рихтару, Муцинку, Вапаку, Гашкв, Стемилю, Горинку, Ростоку и накоторыма другима. Крома Будишина, лужицкія кинги издаваемы были въ последнее время еще въ Воерецахъ, Любіп, Дрезденъ, Лейпцигъ, Бреславлъ и Прагъ.

Усибхамъ народнаго возрожденія этого племени вредить не мало отчуждение нижнихъ или прусскихъ лужичанъ отъ литературнаго единенія съ верхними или саксонскими. Но въ последнее время это отчуждение значительно ослабьло п можно питать болье или менье основательную надежду, что въ литературномъ единствъ этотъ маленькій народъ почеринёть хоть часть той силы, которая столь необходима ему для дальнъйшаго сохраненія своей народности, отовсюду подмываемой прибоемъ пемецкаго моря-въ смыслъ этнографическомъ и политическомъ. Но не трудно видъть, что борьба здёсь идёть очень неравная, и что ея конечный исходъ будеть печаленъ для славянства, если оно не найдёть въ себъ воли и силы послать своевременное подкрепленіе на этоть пость, самый опасный и угрожаемый во всей славянской территоріи.

А. Будиловичъ.

## ЛУЖИЦКІЕ ПОЭТЫ.

1 1 - 1 - W

Андрей Зейлерь, евангелическій пасторь и знаменитейшій изь лужицкихь поэтовь, родился въ 1804 году. Любовь къ народной литературъ и патріотическія стремленія къ поддержанію самостоятельности маленькаго племени лужицкихъ славянь, въ саксонской и прусской Лузаціп, рано проснулись въ восторженной душф ноэта. Будучи еще студентомъ въ Лейпцигъ, Зсилеръ возстановиль, подъ именемъ «Сорабін», пропов'ядинческое общество при университетъ, основанное въ 1716 году лужицкими студентами изакрывавшееся послё того два раза, во время семильтной войны и по окончаніи войны за независимость, причёмь въ нервый разъ оно было возстановлено Андреемъ Любенскимъ, предшественникомъ Зейлера въ дель возрожденія лужицкой народности. Затемь онъ сталъ издавать рукописную лужицкую газету, въ которой помѣщались труды устроеннаго имъ общества и его собственныя поэтическія попытки. Газета питла большой уситхъ п ея переписанные экземпляры ходили по всему лужицкому краю. Въ 1826 году Зейлеръ познакомплся въ Лейпцигѣ съ Палацкимъ и сербскимъ поэтомъ Милутиновичемъ — и ихъ влідніе еще больше развило его собственныя стремленія. Онъ сталь горячо проповъдывать о служении своей народности-и слова его падали не на безплодную почву. Лудицкій народь, не достигающій въ настоящее время и 200,000 населенія и едва сохранившій свою народность подъгнётомъ тысячелётняго рабства, пачиная съ тридцатыхъ годовъ, посвятилу такія ревностныя заботы къ дальнийшему возрожденію, что, повидимому, обезпечиль совершенно Прнье птиць небесиыхь ихь сопровождаеть,

свою тёсную связь съ другими более мпогочисленными славянскими племенами. Какъ поэтъ, Зейлеръ до-сихъ-поръ остаётся въ главъ серболужицкой литературы. Мпогія изъ его пъсепъ, прославившихъ его имя, давно сдёлались народными.

### МАЙСКОЕ ВОСКРЕСНОЕ УТРО.

Тихими шагами утро молодое Изъ вороть выходить, свётомь залитое; Вътеръ спитъ — забылся безмятежнымъ спомъ; Только гдё-то рёчка, каменнымъ русломъ Пробираясь съ ревомъ, точить скаль подножья: Нынче день воскресный, въ церквъ служба Божья!

«Да святится имя Божіе во-вѣкъ!» Умилённый сердцемъ, шепчетъ человъкъ, Поднимая очи, полныя привата, Къ голубому небу. Лучь горячій свъта -Жизии безконечной иламенный родинкъ — Въ алчущую душу странника проникъ.

Люди, лѣсъ и поле — въ праздиичномъ уборѣ — Мирно отдыхають; радость въ каждомъ взоръ. Не тревожить слуха резкій стукь колёсь — По дорогѣ пыльной не скринить обозъ; Только итичка рееть надъ цветущей рожью: Нынче день воскресный - правять службу Божью!

Благовъстъ заслыша, вст на зовъ сптиатъ Въ храмъ святой; па каждомъ праздпичный парядъ: Злачный лугь цвётами путь имъ устиласть,

Услаждая сердце, духъ готовя ихъ Къ восиріятью пъсепъ лучшихъ— неземныхъ.

Не ласкаеть ухо скринь знакомый илуга; Оселовь о косу не стучить средь луга; Смолкла въ чащё лёса звонкая инла; Дремлеть наковальня— точно замерла; Вётеръзвонь разносить, въ церквё слышно нёньё: Въ церквё служба Божья— нынче воскресенье!

Червь, забывь про солнце, роется въ землѣ, Звѣрь по ней блуждаетъ, словно въ чорной мглѣ: Только то, что вѣчно, что своё начало Отъ небесъ, по волѣ Божьей, воспріяло, Къ небу шлётъ моленье тёплое своё: «Да пріндетъ, Боже, царствіе твоё!»

Н. Гервель.

.11.

#### моя родина.

Ты знаешь ли мою прекрасную отчизну? Что золота въ ней нѣть—не ставь ей въ укоризну! Могучій кипарисъ и персикъ золотой Не украшають горъ страны моей родной... Нѣтъ, это мпрный край — цвѣтущій, тихій садъ, Обитель тишины, Господень вертоградъ.

Ты знаешь ли мой край съ горами голубыми? Онъ не дивить очей границами своими; Нѣть гордыхь въ нёмъ князей; мечтая о войнѣ, Онъ мечъ кровавый свой не точить въ тишинѣ: Нѣть, онъ не величавъ, онъ славой не богатъ, Родной мой уголокъ, мой домъ, мой тихій садъ.

Ты знаешь ли мою отчизну дорогую? Нѣмецкій край мнѣ чуждъ: люблю страну иную! Отечество моё — очагъ мой, сербскій домъ — Есть маленькая вѣтвь на древѣ вѣковомъ / Славянства; съ вѣтви той листы не опадутъ... Счастливый этотъ край Лужицами зовутъ.

Она, она — мой рай, страна моя родная, Земля монхъ отцовъ, желанная, святая! Кто въ ней расцевлъ и жиль, кому она близка— Для счастья твхъ она довольно велика... Сіяй же и цвёти, о край родимый мой, Всё ярче, всё свётлёй и честью и красой!

Н. Гервель.

### -И. ВЕЛА.

возвращение домой.

Воротился домой молодецъ на конф: Съ господиномъ онъ былъ на войнъ. А въ ту пору у матери бѣдной его Не осталось въ дому ничего: Торжниковъ безпощадный и дерзкій народъ Отъ ея не отходить вороть. Добрый сынъ вороного къ илетню привязал И, къ темъ людямъ приблизись, сказал «Стойте, стойте, злоден! А ты, моя мать, Перестань, перестань горевать! Золотую, добытую честно кису Я тебъ изъ чужбину несу. Нътъ позора, нътъ горькой слезинки на ппр На червонцахъ монхъ золотыхъ: Даръ они моего господина — въ тотъ часъ, Какъ его я отъ гибели спасъ.»

То промолвя, опъ брякнуль кисою о столь, Ажно гуль по свётлицё пошоль. «Будеть этого намь, будеть этого, мать, Чтобь не плакать и горя не знать!»

Н. БЕРГЪ.

of the Section of the second

#### полудница.

Солнце на полдень взошло: Стадо съ пастбища пошло И работники толною, Утомлённые отъ зною, Воротились по домамъ — Отдохнуть немного тамъ. Ликь нейдёть хозяинь поля: Онъ, жнецовъ своихъ неволя, Хочеть кончить полосу. Зашумѣло вдругъ въ лѣсу — И Полудница оттуда Выступаетъ. «Будетъ худо»— Говорить она - «тому, Кто велѣнью моему Непослушень: въ полдень знойный Отдыхъ людямъ дать повойный Воспротивится!» Идётъ — И земля подъ ней гудёть;

Всѣ трепещутъ... Полдень минулъ, Селянинъ опять покинулъ Хату: въ поле всѣ пошли И умершаго нашли. Если вѣровать въ разсказы: То Полудницы проказы.

Н. Бергъ.

111.

#### вздокъ.

Онъ на лошади буланой Подъвзжаеть къ кузнв рано; Мечъ у нояса торчить; Кузнецу фздокъ кричить: «Слышь! коня подкуй мнѣ живо, Чтобъ леталъ со мной на диво, Чтобы сталь мой вфрный конь -Бурный вътеръ и огонь!» Побъжаль кузнець; готова У него какъ-разъ нодкова. «Ладно!» вымолвиль твадокъ --И увъсистый мъшокъ Изъ-за назухи онъ винулъ И его на землю кинуль: «Вотъ тебъ, кузнецъ, пока Отъ лихого вздока! А потомъ — еще награда: Кой-кого догнать мив надо, Впереди, въ густомъ лѣсу, И нобольше взять кису!»

Н. Бергъ.

۱۷.

### незнакомецъ у могилы.

Вотъ идетъ незнакомецъ унылый,
На колени онъ налъ предъ могилой,
Про неё у людей распросилъ
И слезами её оросилъ;
Ветхій крестъ обнимаетъ рукою
И вздыхаетъ, исполненъ тоскою —
Такъ всю ночь. Лишь зардълся востокъ,
Горсть земли завязалъ онъ въ илатокъ:
«Мать моя!» говоритъ онъ, стеная:
«Мать моя, дорогая, родная!

Спи сновойно до суднаго дня, Поджидая, бъднягу, меня!» Тутъ съ могилой онъ молча простился И куда нензвъстно пустился.

Н. Бергъ.

### Я. БУКЪ.

Яковъ Букъ родился въ 1825 году, въ Зенчахъ, въ саксонскихъ горныхъ Лужицахъ. Онъ восинтывался въ духовной гимназін въ Прагъ, по окончанін курса въ которой быль, въ 1850 году, посвящонь въ священники и определень учителемъ въ только-что основанную католическую семинарію въ Будишинь; затьмъ, въ 1851 году, онь быль савлань библіотекаремь Сербской Матицы. Эту нослёднюю должность онъ занималь до 1854 года, когда быль назначень преподавателемъ дрезденской прогимназіи и капеланомъ придворной католической церкви въ Дрезденъ. По перевздв въ Дрезденъ, Букъ принялъ на себя редакцію журнала «Сербская Матица», а въ 1860 году получиль мъсто директора дрезденской прогимназіи. Оригинальныя его стихотворенія очень хороши и пользуются большимъ почётомъ у лужичань. Также хороши его нереводы на лужицкій языкъ «Краледворской Рукописи» и нѣкоторыхъ піесъ Челяковскаго. Кромф того онъ издалъ «Собраніе Сербскихъ Пословицъ» и перевёль съ нфмецкаго повфеть Смида «Какъ Богуславъ изъ Дубовина увъроваль въ Бога».

#### СЕРБСКАЯ ЛИПА.

Какъ радостно видёть кудрявую липу, Мать-Слава, на сербской могилё—
Ту липу, что, полныя братской любови, Сыны ея тамъ посадили!

Она съ нетеривньемъ ждётъ ранняго цввта На благо родному народу: Она уноваетъ, что духъ въ нёмъ воскреснетъ И сербамъ воротитъ свободу.

Такъ будемъ же нествовать сербскую липу — Да будетъ зеницею ока!

Пусть только цвётётъ она нышно, обильно, Раскийувши вётви широко. Друзья, постоимъ до послѣдняго крѣпко
За нашу народность и счастье;
Господь не оставитъ народъ безъ охраны —
И смѣпится вёдромъ ненастье!

Н. Гербель.

### -К.-ПФУЛЬ.

Карлъ Пфуль, современный лужицкій инсатель, пользуется въ своёмъ отечествѣ славою хорошаго поэта и прозанка, благодаря пѣсколькимъ написаннымъ имъ рѣснямъ, неполненнымъ горячаго натріотизма, п многимъ прозанческимъ статьямъ этнографическаго и литературнаго содержанія, отличающимся живымъ интересомъ. Кромѣ того, онъ еще извѣстенъ какъ составитель и издатель перваго лужицко-пѣмецкаго словаря.

### возвращение на родину.

Я знаю васъ, о горы голубыя! Я снова здёсь, иоля мои родныя, Лужицкій край, отечество моё! Одной тебя, о Сербія святая, Мой отчій домъ, страна моя родная, Полны мои и мысль и бытіё!

Ужь до меня доходять изъ-далече Привычный слухъ ласкающія рѣчи, Родной земли сребристыя слова. Ужь я давно вкругъ васъ душой витаю, Сегодня жь васъ, о сербы, обнимаю — Рука дрожить и никиетъ голова.

Всё вкругь меня цвётёть и оживаеть, И счастье мий улыбку посылаеть, Какъ вешній день въ шеломі золотомь... Тренещеть грудь, стісняется дыханье... Какъ глубоко, какъ радостно сознанье — Я снова здісь, въ краю моёмъ родномь!

Н. Гербель.

### м. горникъ.

Миханлъ Горникъ родился 20-го іюля (1-го августа) 1833 года въ деревић Ворклецахъ, въ Верхнихъ Лужицахъ, Учился онъ въ Будишенской гимназіи, а потомъ въ Пражскомъ упиверситеть. Въ 1856 году-онь быль посвящонь въ католические священники. На литературное поприщѣ выступплъ онъ очень рано, именно въ 1853 году, еще во время своето студенчества, какъ редакторъ рукописнаго лужицкаго журнала, издававшагося студентами изъ лужичань, учившимися въ Прагв. Съ 1860 года Горникъ сталь издавать беллетристическій журналь «Лужичанинь», а спустя н'ясколько л'ять - духовный журналь, для лужичань-католиковь, подъ названіемь «Католическій Вістникъ». Въ настоящее время Горникъ, вместь съ Смоляромъ, стоить во главъ лужицкой слитературы. Статьи его, прешущественно филологического содержанія, весьма многочисленны. Онъ также извъстенъ какъ ноэтъ.

#### СЕРБАМЪ.

Чуть вътерь прошумить съ наставшею весною— Ужь—волей божества—въ природъ всё цевтёть: Роскошные сады блистають красотою И каждый ленестокь вась амброй обдаёть.

Чтобъ лучше расцвёло прелестное творенье, Садовникъ день и ночь заботится о нёмь: Опъ забываетъ всё — и трудъ и утомленье, Чтобътолько дать цвётку развиться съторжествомъ.

Такъ точно и у насъ, надъ сербами родными, Проносится весна, проглядываетъ день:
Красуются сады цвътами молодыми —
Прелестными дътьми лужицкихъ деревень.

Такъ станемъ же ходить за этими цвѣтами! Смиренныя сердца въ любви соединимъ, И подъ покровъ Того, Кто правитъ небесами, Съ надеждою себя покорно отдадимъ.

Н. Гербель.

"КОНЕЦЪ.

# ОГЛАВЛЕНІЕ.

| Предисловіе                                | V         | и. червоннорусския.                                             |                 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| отдълъ і.                                  |           |                                                                 | CTP.            |
| OTHINGTIN TO                               |           | У сосъдки сынг молодчикт — Л. МЕЯ                               | 42              |
| СЪ ДРЕВПЕ-РУССКАГО.                        | СТР.<br>1 | Нана. — Л. Мея                                                  | 40              |
| Слово о полку Игоря. — Н. Гербеля          |           | Примиреніе. — Ө. Миллера                                        | 43              |
| отдълъ и.                                  |           | Добрые паны. — Н. Гербеля.<br>Вдова. — Н. Берга                 | 44              |
| СЛАВЯНСКІЯ НАРОДНЫЯ ПЪСНИ.                 |           | ии. Бълорусския.                                                |                 |
| О славянскихъ народныхъ пъсняхъ.—О. Мил-   |           | На Руси был чорный Богг — А. Майкова                            | 45              |
| лера                                       | 17        | Петрусь. — А. Майкова                                           | <del>-</del> 46 |
| южно-русскія пъсни.                        |           | Не ходи, копь, да въ зеленый садъ — Н. Гербеля                  |                 |
| і. малорусскія.                            |           | Ой, коли бъ, коли — А. Майкова<br>Ой катилася заря — А. Майкова | 47              |
|                                            |           | При дорогь при широкой — А. Майкова                             | _               |
| Побъть трехъ братьевъ изъ Азова. — Н. Гер- | 33        | Не съки ты, батюшка — А. Майкова<br>Вътры осение — Н. Гербеля   | 48              |
| Походъ на поляковъ. — Н. Гербеля           | 34        | На сель два брата — Н. Гербеля                                  |                 |
| Сагайдачный. — Г. Данилевскаго             | 35        | Бузина ст малиною — Н. Гербеля                                  | _               |
| Морозенко. — Н. Гербеля                    | 36        | Въчистомъполь сныг валится — Н. Гербеля                         | _               |
| Куда вдешь. — Н. Берга.                    |           |                                                                 |                 |
| Вспахана чорная пашия — А. Максимовича.    | _         | пъсни юго-славянскія.                                           |                 |
| На полѣ снѣжокъ. — Н. Берга                | 37        |                                                                 |                 |
| Доля. — Н. Берга                           | _         | і. СЕРБСКІЯ.                                                    |                 |
| Яворъ. — Н. Берга                          | 38        | Царь Стефанъ празднуетъ день своего свя-                        |                 |
| Пъсня. — Н. Берга.                         | _         | Toro. — H. BEPTA                                                | 49              |
| Доля. — Е. Гребенки                        | 39        | Построеніе Скадра. — Н. Берга                                   | 50              |
| Повъй вътеръ. — Н. Берга                   | _         | Бановичь Страхинья. — П. Берга                                  | 52              |
| Сама хожу по камушкамъ. — Н. Берга         | _         | Сербская церковь. — А. Майкова                                  | 60              |
| Нѣтъ милаго. — Н. Берга                    | 40        | Погибель сербскаго царства. — П. Киръев-                        | co              |
| Проклятіе. — Н. Берга                      |           | скаго                                                           | 62<br>63        |
| Былъ у матери сынъ соколъ. — Н. Берга      | _         | Разговоръ Милоша съ Иваномъ. — Н. Берга.                        | 65              |
| Суженый. — Л. Мея                          | 41        | Косовская дѣвушка. — Н. Берга                                   | 66              |
| Три сестры. — Л. Мея                       | -         | Юришичь-Янко. — Н. Берга                                        | 67              |

|                                                | CTP. | HACHN SAHAARIYA CAARAHA             |      |
|------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------|
| Судъ Марка-Королевича. — О. Миллера            | 69   | пъсни западныхъ славянъ.            |      |
| Марко-Королевичъ и соколъ. — Н. Берга          | 71   |                                     |      |
| Марко-Королевичъ и бегъ-Костадинъ. — Н.        |      | і. чешскія.                         |      |
| Bepra                                          | 72   | 12 22 0 10 1010                     |      |
| Марко-Королевичъ уничтожаетъ свадебный от-     | '-   |                                     | CTP. |
| купъ. — Н. Берга                               |      | Любушинъ судъ. — Н. Берга           | 121  |
| Сабля царя Вукашина. — А. Майкова              | 75   | Сеймъ. — Н. Берга                   | 122  |
| Марко пьетъ въ Рамазанъ вино. — Н. Берга.      | 77   | Пъсня подъ Вышеградомъ. — Н. Берга  | _    |
| Марко-Королевичъ пашетъ. — О. Миллера          | 78   | Краледворская рукопись. — Н. Берга: |      |
| Марко-Королевичъ и Мина изъ Костура. — Н.      |      | 1. Ольдрихъ и Болеславъ             | 123  |
| Bepra                                          | _    | 2. Бенешь Германычъ                 | 124  |
| Смерть Марка-Королевича. — Н. Берга            | 82   | 3. Ярославъ                         | 125  |
| Какъ отдарилъ турецкій султанъ московскаго     | Ü.,  | 4. Честміръ и Влаславъ              | 128  |
| царя. — А. Майкова                             | 84   | 5. Людиша и Люборъ                  | 130  |
| Симеонъ-Найденышъ. — Н. Берга                  | 86   | 6. Забой и Славой                   | 132  |
| Сестра и братья. — А. Пушкина                  | 88   | 7. Збигонь                          | 135  |
| Йово и Мара. — Н. Щербины                      | 89   | 8. Олень                            | 136  |
| Ваня Голая-Котомка. — Н. Берга                 | 92   | 9. В внокъ                          | _    |
| Пъсня изъ войны сербско - мадярской. — Н.      | -    | 10. Ягоды                           | 137  |
| Берга                                          | 95   | 11. Роза                            | -    |
| Соловей. — А. Пушкина                          | 96   | 12. Кукушка,                        | 138  |
| Конь. — А. Майкова                             | _    | 13. Сирота                          | _    |
| Соло́вей. — Н. Берга.                          | 97   | 14. Жаворонокъ                      | _    |
| Молодецъ въ хороводъ. — Н. Берга               | _    | Янышъ-Королевичъ. — А. Пушкина      | _    |
| Мать и дочь. — Н. Берга                        | 98   | Гуситская пѣсня. — А. Майкова       | 139  |
| Юноша и дѣва. — Н. Берга                       | _    | Гей славяне. — Н. Берга             | 140  |
| Не бери подруги. — Н. Берга                    |      | Садовникъ. — Н. Берга               | _    |
| Братъ, сестра и милая. — Н. Берга              | 99   | Даръ на прощанье. — Н. Берга        |      |
| Морлахъ въ Венеціи. — Н. Берга                 |      | Ловкій отвѣтъ. — Н. Берга           | 141  |
| Соколиныя очи. — Н. Берга                      | 100  | Бъдность и любовь. — Н. Берга       | _    |
| Женитьба воробья. — Н. Берга                   | _    | Разсветъ. — Н. Берга.               | _    |
| Дъвушка и рыбка. — М. Михайлова                | _    | Разлука. — М. Петровскаго           | _    |
| Будь у меня Лазо — М. Михайлова                |      | Любовь. — М. Петровскаго            | 142  |
| byor g menn staso — III. II II X X II II BA    |      | Несчастный милый. — Н. Берга        | -    |
|                                                |      | На пути къ милой. — Н. Берга        |      |
| и. волгарския.                                 |      | Чародъйка. — Н. Берга               | 148  |
|                                                | -    | Подъ окошкомъ. — Ө. Глинки          | _    |
|                                                |      | Радость и горе. — Н. Берга          |      |
| Женитьба короля Шишмана. — М. Петров-          |      | Очи. — М. Петровскаго               | 144  |
| СКАГО                                          | 101  |                                     |      |
| Воевода Дойчинъ. — М. Петровскаго              | 103  | II. MOPABCKIA.                      |      |
| Марковица. — М. Петровскаго                    | 105  |                                     |      |
| Исповѣдь Марка - Кралевича. — М. Петров-       |      | Старый мужъ. — Л. Мея               | 144  |
| CKAFO                                          | 107  | Сестра отравительница. — Н. Берга   | 145  |
| Марко-Кралевичъ и мадяринъ Филиппъ. — Н.       |      | Лучше. — Л. Мея                     | 146  |
| Берга                                          | 108  | Смерть матери. — Л. Мея             | _    |
| Марко - Кралевичъ и Филиппъ Соколъ. — Н.       |      | Печаль. — Н. Берга                  |      |
| BEPTA                                          | 109  |                                     |      |
| Марко-Кралевичъ отыскиваетъ своего брата.—     | 440  | ш. словацкія.                       |      |
| H. BEPTA                                       | 110  |                                     |      |
| Обитель Врачарница. — М. Петровскаго           | 111  | Изгнаніе. — Н. Берга                | 147  |
|                                                |      | Собесскій и турки. — Н. Берга       | _    |
| TIT WADDEN TOWARD                              |      | Бълградъ. — Н. Бърга                | _    |
| III. XOPYTAHCKIA.                              |      | Нитра. — Н. Берга                   | 148  |
|                                                |      | Грусть по миломъ. — М. Петровскаго  |      |
| Horumias vanora Manises — M Hampan             |      | Милый въ полъ. — Н. Берга           |      |
| Женитьба короля Матіаса. — М. Петров-<br>скаго | 114  |                                     |      |
| Ансельмъ. — М. Петровскаго                     | 116  | IV. ПОЛЬСКІЯ.                       |      |
|                                                | 117  | TA. HAMPAIN.                        |      |
| Преступникъ. — М. Петровскаго                  | 118  | Ожиданіе. — Н. Берга                | 149  |
| Сирота Ерица. — М. Петровскаго                 | —    | Краковъ. — Н. Берга.                | 140  |
| Молодая Бреда. — В. В                          |      | toponobb II. DEFI A                 |      |

|                                                 | CTP. |                                           |      |
|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|
| Выпьемъ. — Н. Берга                             | 149  | А. Л. МЕТЛИНСКІЙ.                         | CTP. |
| Изменникъ. — Н. Берга                           |      |                                           | 100  |
| Смерть милаго Н. Берга                          | _    | Яворъ. — Н. Гербели                       | 193  |
| Подалуй. — Н. Берга                             | -    | А. С. АӨАНАСЬЕВЪ-ЧУЖБИНСКІЙ.              |      |
|                                                 |      | Е. П. Гребёнкь. — Н. Гербеля              | 194  |
| v. лужицкія.                                    |      | п. л. кулишъ.                             |      |
|                                                 |      | Землячкъ. — Н. Гербиля                    | 195  |
| Върность до гроба. — Н. Берга                   | 151  |                                           | 100  |
| Измѣна милаго. — Н. Берга                       | 152  | Л. И. ГЛФБОВЪ.                            |      |
| Покорная дочь. — Н. Берга                       | 153  | Пѣсня. — Н. Гербеля                       | 196  |
| легенда. — п. БЕРГА                             | _    | щоголевъ.                                 |      |
| 14                                              |      | Пъсня. — Л. Мея.                          |      |
| отдълъ пі.                                      |      |                                           |      |
|                                                 |      | у, галицкая русь.                         |      |
| СЛАВЯНСКІЕ ПОЭТЫ.                               |      | A. 7 A TAVALADA LA VILIA                  |      |
| WEATEN THE THE TOTAL PRO-                       |      | Червоннорусская литература. — Я. Головац- |      |
| і. малороссія.                                  |      | KAP0                                      | 197  |
| AV NAMES OF O COURSE                            |      | м. шашкевичъ.                             |      |
| Малорусская литература. — Н. Костомарова.       | 157  | Тоска по милой. — Н. Гербеля              | 205  |
| и. п. котляревскій.                             |      | н. устіановичъ.                           |      |
| Вѣютъ вѣтры. — Н. Берга                         | 165  | Дума. — Н. Гербеля.                       | 206  |
| Пъсня. — Н. Гербеля.                            |      | Осень. — Н. Гербеля                       | _    |
| Возный. — Н. Гербеля                            | 166  | А. МОГИЛЬНИЦКІЙ.                          |      |
|                                                 |      | Дума. — Н. Гервеля.                       | 207  |
| П. П. АРТЕМОВСКІЙ-ГУЛАКЪ.                       |      | я. ө. головацкій.                         |      |
| Панъ и собака. — О. Лепко                       | 169  | Тоска по родинв. — Н. Гербеля             | 209  |
| Е. П. ГРЕБЕНКА.                                 |      | Рѣчка. — Н. Гервеля                       | _    |
| Украинская мелодія. — Н. Гербеля                | 171  | и. ө. головацкій.                         | 0.10 |
| Солнце и тучи. — О. Лепко                       |      | Тайная любовь. — О. Лепко                 | 210  |
| Челнокъ. — О. Лепко.                            | 172  | и. н. гушалевичъ.                         |      |
|                                                 |      | Михаилъ Черниговскій. — О. Лепко          |      |
| н. и. костомаровъ.                              |      | Заря. — Н. Гербеля                        | 212  |
| Мѣсяцъ. — Н. Гербеля                            | 173  | И. НАУМОВИЧЪ.                             |      |
| т. г. шевченко.                                 |      | Возвращение на родину. — Н. Гербеля       |      |
| Тополь. — Н. Гербеля                            | 175  | Б. ДЪДИЦКІЙ.                              |      |
| Дума. — А. Плещеева                             |      | Русскому пъвцу. — Н. Гербеля              | 213  |
| Дума. — Н. Гербеля                              | 178  | Утро. — Н. Гервеля                        |      |
| Къ Основьяненкъ. — Н. Гербеля                   |      | На стражѣ. — Н. Гербеля                   | 214  |
| Иванъ Подкова. — М. Михайлова                   | 179  | н. ө. лъсъкевичъ.                         |      |
| Не вернулся изъ походу — А. Плещеева            | 180  | Пѣсня. — Н. Гербеля                       | _    |
| Пѣсня. — А. Плещеева                            | 181  | І. ФЕДЬКОВИЧЪ.                            |      |
| Канунъ Рождества. — Н. Гербеля.                 |      | Украйна — Н. Гервеля.                     | 215  |
| Изъ повъсти «Катерина». — Н. Гербеля            | _    | СЛАВИЧЪ.                                  |      |
| Изъ повъсти «Работница». — А. Плищеева          | 185  |                                           | 010  |
| Изъ поэмы «Гайдамаки»: 1. Прологъ. — Н. Гервеля | 187  | Мы рускіе. — О. Лепко                     | 216  |
| 2. Свиданіе. — Н. Гербеля                       | 183  | Братья, пыснь моя разлита — Н. Гербеля.   | 217  |
| 3. Пиръ въ Лисянкъ. — Л. Мея.                   | 189  | марія сіонская.                           |      |
| 4. Гонта въ Умани. — Л. Мея                     | 190  | Прологъ къ поэмѣ «Пророкъ Народа». — Н.   |      |
| 5. Эпилогъ. — Н. Гербеля                        | 192  | Гербеля                                   |      |

| ии, угорская русь.                                        |      | ь вукатиновичъ.                                                            | CTP. |
|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                           | CTP. | Выдринская гора. — Н. Гербеля                                              | 263  |
| А. ДУХНОВИЧЪ.<br>П <u>ъс</u> нь земледъльца. — Н. Гербеля | 219  | Поцалуй черноокой. — Н. Берга                                              |      |
| Последняя песнь. — О. Лепко                               | 220  | Мольба къ черноокой. — И. Берга                                            | 404  |
| А. ПАВЛОВИЧЪ.                                             |      | Чорны очи. — Н. Берга                                                      | -    |
| Дума на могилъ подъ Бардіовымъ. — Н. Гер беля.            | 221  | казали.                                                                    |      |
| -                                                         |      | Изъ поэмы «Златка». — Н. Бегга                                             | 265  |
| іу. сербія.                                               |      | кукулевичъ-сакцинскій.                                                     |      |
|                                                           |      | Славянки. — Н. Бегга                                                       | 267  |
| Сербо-хорватская литература. — А. Будило-                 | 223  | БОГОВИЧЪ.                                                                  |      |
| минчетичъ.                                                |      | Воспоминаніе. — Н. Гегбеля                                                 | 269  |
| Иѣсня. — Н. Берга                                         | 233  | Осторожнымъ. — М. Петговскаго                                              | 270  |
| лучичъ.                                                   |      | Старцы и юноши. — М. Иетговского                                           | -    |
| Идеальная красавица. — В. Бенедиктова.                    | 234  | СУБОТИЧЪ.                                                                  |      |
| , гундуличъ.                                              |      | Привѣтъ Москвъ. — Н. Берга                                                 | 272  |
| Изъ поэмы «Османъ». — Н. Бегга                            | 235  | Вила говорить съ облаками. — Н. Гербеля                                    |      |
| пальмотичъ.                                               |      | УТЪШЕНОВИЧЪ.<br>Въ память Коллару. — Н. Гегбеля                            | 972  |
| Введеніе въ поэму «Христіада». — Н. Берга.                | 237  | Ильнъ. — Н. Берга                                                          |      |
| джорджичъ.                                                |      | прерадовичъ.                                                               |      |
| Свътякъ. — Н. Бегга                                       | 238  | Заря. — М. Петровскаго                                                     | 275  |
| качичъ-мющичъ.                                            |      | Ппла пташечка на оптки — М. Петгов-                                        | _    |
| Милошъ Обиличъ и Вукъ Бранковичъ. — Н.                    | •    | Брать далеко въ море — М. Петговскаго.                                     | 276  |
| . Гербеля                                                 | 239  | Въ море дввушка смотрила — М. Петгов-                                      | _    |
| мушицкій.                                                 | ja,  | Вт пеби солнышко сіяло — М. ПЕТРОВСКАГО.                                   | _    |
| Голосъ патріота. — Н. Гербеля                             | 242  | Мать будила Радована—М. ПЕТРОВСКАГО. Вътеръ ходить синимъ моремъ — М. ПЕТ- | 277  |
| хаджичъ (свътичъ).                                        | 7, • | ФРОВСКАГО                                                                  | -    |
| Страданія Сербін. — В. Бенедиктова                        | 243  | POBCKAPO                                                                   |      |
| поповичъ.                                                 |      | Звызды яркія хороводт ведуть — М Петров-                                   |      |
| Ифеня на Косовомъ полф. — Н. Бегга                        | 244  | БАНЪ.                                                                      |      |
| вразъ.                                                    |      | Письмо. — Н. Гегвеля                                                       | 278  |
| Мой вѣнокъ. — М. Петговскаго                              | 245  | ТЕРНСКІЙ.                                                                  |      |
| деметеръ.                                                 |      | Зачать перу цоэта. — Н. Гегбеля                                            | 279  |
| Царь Матіась. — Н. Гербеля                                | 246  | мирко петровичъ.                                                           |      |
| Изъ поэмы «Гробницкое Поле». — М. Петров-<br>скаго        | _    | Бой въ Калашинъ. — Н. Берга                                                | 280  |
| петръ и негошъ.                                           |      | графъ медо-пучичъ.                                                         |      |
| Изъ поэмы «Горскій Вѣнецъ». — Н. Гегбеля.                 | 247  | Желаніе. — Н. Берга                                                        | 281  |
| нъмчичъ.                                                  |      | Пальма. — В. Бенедиктова                                                   | 282  |
| Родина. — Н. Гербеля                                      | 249  | ФИЛИППОВИЧЪ.<br>Старикъ и старуха. — Н. Гербеля                            | 288  |
| мажураничъ.                                               |      | РАДИЧЕВИЧЪ.                                                                | 200  |
| Смерть Измаила-Аги Ченгича. — М. Петров-                  | 250  | TT T                                                                       | 284  |
| CVAPO                                                     | 400  | Transmitted & monopolaris and a parameter a second                         |      |

| СУНДЕЧИЧЪ.                                            | CTP.       | VI. СЛАВОНІЯ.                             |             |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------|
| Москва. — Н. Гербеля                                  | 284<br>285 | Хорутанская литература. — А. Будиловичл.  | СТР.<br>312 |
| НЕНАДОВИЧЪ.                                           |            | водникъ.                                  |             |
| Стамбулу. — Н. Гербеля                                | 286        | Влюбленная Милица. — Н. Берга             | 315         |
| Молодецкій отв'єть. — Н. Гербеля                      |            | явникъ.                                   |             |
| михайловичъ,                                          |            | Ивановъ день. — Н. Берга.                 | 316         |
| Пѣсня. — Н. Гербеля                                   | _          | кастелицъ.                                |             |
| драгашевичъ.                                          |            | Возрожденіе. — Н. Гербеля                 | 317         |
| Въ бой. — Н. Гербеля                                  |            | ПРЕШЕРНЪ,                                 |             |
| ативонавоі                                            |            | Розамунда. — М. Петровскаго               | 319         |
| Крестъ. — Н. Берга                                    | 288        | ЦЕГНАРЪ.                                  |             |
| лазаревичъ.                                           |            | Пегамъ и Ламбергаръ. — М. Петровскаго     | 320         |
| Прощаніе съ Прагой. — Н. Гербеля                      | 289        | томанъ.                                   |             |
| якшичъ.                                               |            | Сава. — Н. Гервеля.                       | 324         |
| Тоните, братья, въ риках прови — Н. Гер-              |            | КОСЕСКІЙ.<br>Словенскій оратай.— Н. Берга |             |
| БЕЛЯ                                                  |            |                                           |             |
| катянскій.                                            |            | ВИЛЬХАРЪ,<br>Богомила. — Н. Гербеля       | 005         |
| Тучи. — Ө. Миллера                                    | 290        | ЛЕВСТИКЪ.                                 | 325         |
| николай і, князь черногорскій.                        |            | левотикъ.<br>Дъвушка и птица. — Н. Берга  | 326         |
| Туда. — В. Бенедиктова                                | 291        | прапротникъ.                              | 020         |
| Заздравный кубокъ. — В. Бенедиктова                   | _          | Родинъ. — Н. Гербеля.                     | _           |
| медичъ.                                               |            |                                           |             |
| Наша надежда. — Н. Гербеля                            | 292        | VII. YEXIЯ.                               |             |
|                                                       |            |                                           |             |
| V. БОЛГАРІЯ.                                          |            | Чешская литература. — А. Гильфердинга.    | 327         |
| Болгарская литература. — К. Жинзифова                 | 294        | ГУСЪ.                                     |             |
| РАКОВСКІЙ.                                            | 201        | Гимнъ. — Н. Берга                         | 338         |
| РАКОВСКІЙ.<br>Изъ поэмы «Горный Путникъ».—Н. Гербеля. | 304        | ломницкій.                                |             |
| •                                                     | 204        | Мудрость. — Н. Берга                      | 339         |
| СЛАВЕЙКОВЪ.<br>Не поётся мип— Н. Берга                | 305        | шнейдеръ.                                 |             |
| Голосъ изъ тюрьмы — Н. Берга                          | 306        | Лебедь. — Н. Берга.                       | 340         |
| Найденъ-Герову. — Н. Берга                            | 307        | CTAXЪ.                                    | 2/1         |
|                                                       | <i>501</i> | Музѣ. — Н. Берга                          | 341         |
| КАРАВЕЛОВЪ.<br>Дума. — Н. Герьеля.                    | 308        | пухмайеръ.                                |             |
| жинзифовъ.                                            |            | Завистникъ и скупой. — Н. Берга           | 342         |
| На смерть юноши. — Н. Гервеля                         | 309        | неъдлый.                                  |             |
| Изъ поэмы «Красная Рубашка».—Н. Гербеля.              |            | Благодарный сынъ. — Н. Бергл              | _           |
| чинтуловъ.                                            |            | полакъ.                                   |             |
| Болгарская пъсня. — Н. Берга                          | 311        | Соловьиная пёснь подъ вечеръ. — Н. Берга. | 343         |
|                                                       |            |                                           |             |

| ганка.                                                                                | CTP.        |                                                                                 | CTP.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                       |             | Звизды всходять и заходять — Ө. Миллера<br>Поздно липа расцентаеть — Ө. Миллера | 372        |
| Краледворъ. — Н. Берга                                                                | 345<br>346  |                                                                                 |            |
| Ожиданіе. — Н. Берга                                                                  | _           | РУБЕШЬ.                                                                         |            |
| Себъ. — Н. Берга                                                                      |             | Я чехъ. — Н. Берга                                                              | 373        |
| Цвѣты. — Н. Берга                                                                     | 347         | штульцъ.                                                                        |            |
| Очи. — Н. Берга                                                                       | _           | Изъ «Воспоминаній на пути жизни». — Ө. Мил-                                     |            |
| колларъ.                                                                              |             | ЛЕРА                                                                            | 375        |
| Изъ поэмы «Дочь Славы»:                                                               |             | ФУРХЪ.                                                                          |            |
| 1. Вступленіе. — Н. Берга                                                             |             | Эхо. — Н. Берга                                                                 | 376        |
| 2. Пѣснь I, сонеты 1—7. — Н. Берга 3. Пѣснь II, сонеты 137—142. — Н. Берга            | 350<br>352  | БАРОНЪ ВИЛАНИ.                                                                  |            |
| 4. Пѣснь III, сонеты 5, 7 и 110. — В. Бе-                                             | 002         | 5-го мая 1821 года. — Н. Берга                                                  | _          |
| недиктова                                                                             | <b>35</b> 3 | Эмигрантъ. — Н. Берга                                                           |            |
| ШАФАРИКЪ.                                                                             |             | небескій.                                                                       |            |
| Сонетъ. — Н. Берга                                                                    | 354         | Великая книга. — Н. Бергл                                                       | _          |
| палацкій.                                                                             |             | Весна любви. — Н. Берга                                                         | -          |
| Гора Радость. — Н. Берга.                                                             | 355         | Соната. — Н. Берга                                                              | 378        |
|                                                                                       |             | РИГЕРЪ.                                                                         |            |
| челяковскій.                                                                          |             | Пъснь кузнецовъ. — Н. Бегга                                                     | 379        |
| Великая панихида. — Н. БергаУзникъ. — Н. Берга                                        | 357         | гавличекъ.                                                                      |            |
| Зима. — М. Петровскаго                                                                | _           | Тирольскія элегіи. — Н. Берга                                                   | 380        |
| Всему свое. — Н. Берга                                                                | 358         | ПФЛЕГЕРЪ (МОРАВСКІЙ).                                                           |            |
| ХМѢЛЕНСКІЙ.                                                                           |             | Пъсня. — Н. Берга                                                               | 384        |
| Пустынникъ. — Н. Берга                                                                | 362         |                                                                                 |            |
| винарицкій.                                                                           |             | VIII. СЛОВАЦКАЯ ЗЕМЛЯ.                                                          |            |
| Умирающее дитя.— Н. Берга<br>Молодой проволочникъ.— Н. Берга                          | 363<br>364  | Словацкая литература. — А. Будиловича                                           | 385        |
| воцель.                                                                               |             | голый.                                                                          |            |
| Изъ поэмы «Мечъ и Чаша». — Н. Берга                                                   | 365         | Голосъ Татры. — Н. Берга                                                        | 389<br>390 |
| коубекъ.                                                                              |             |                                                                                 |            |
| Изъ поэмы «Три Сестры».— Н. Берга                                                     | _           | ХАЛУПКА.                                                                        | 201        |
| лангеръ.                                                                              |             | Бей его. — А. Майкова                                                           | 391        |
| Чешскіе краковяки. — Н. Бкрга                                                         | 366         | ШТУРЪ.                                                                          |            |
|                                                                                       | 000         | Пѣснь Святобоя. — Н. Берга                                                      | 394        |
| MAXA.                                                                                 | 0.05        | гурбанъ.                                                                        |            |
| Май. — Н. Берга                                                                       | 367         | Нитра. — Н. Берга.                                                              | 395        |
| ЭРБЕНЪ.                                                                               |             | Поважье. — Н. Берга                                                             |            |
| Водяной. — М. Петровскаго                                                             | 368         | БРАКСАТОРИСЪ (СЛАДКОВИЧЪ).                                                      |            |
| ТУПЫ (ЯБЛОНСКІЙ).                                                                     |             | Тъни Пушкина. — Н. Берга                                                        | 396        |
| Три поры. — М. Петровскаго                                                            | 371         | Эхо.— Н. Берга                                                                  | _          |
| Сынь мой, самообольщенье—Н. Петровскаго<br>Много, сынь мой, разныхь книгь— М. Петров- | 372         | желло.                                                                          |            |
| CKAFO                                                                                 |             | Изъ поэмы «Паденіе Милидуха». — Н. Берга                                        | 397        |

| іх. подьша.                                         |                              |                                                              | CTP.       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
|                                                     | CTP.                         | 14. Пилигримъ. — И. Козлова                                  | 436        |
| Польская литература. — А. Будиловича                | 398                          | 15. Дорога надъ пропастью въ Чуфутъ-<br>Кале. — Н. Берга     | _          |
|                                                     |                              | 16. Гора Кикинеисъ. — Н. Берга                               | 437        |
| кохановскій.                                        | j                            | 17. Развалины замка въ Балаклавѣ. — Н.                       |            |
| Не теряй надежды. — В. Бенедиктова                  | 412                          | Ayrobekaro                                                   |            |
| Изъ «Бездѣлокъ». — Н. Берга                         | -                            | 18. Аюдагъ. — С. Дурова.<br>Разговоръ. — Н. Огарева.         |            |
| шимоновичъ.                                         |                              | Сонъ. — И. Берга.                                            | 438        |
| Жницы Н. Берга                                      | 413                          | Въ альбомъ. — Н. Гербеля                                     | -          |
| трембецкій.                                         |                              | Моя баловница. — Князя М. Голицына                           | _          |
| Воздушный шаръ. — В. Бенедиктова                    | 116                          | 1. Воспоминаніе. — Н. Луговскаго                             | _          |
| Изъ поэмы «Софіевка». — В. Бенедиктова              | 416                          | 2. Къ Лауръ. — Н. Берга                                      | _          |
|                                                     |                              | 3. Какъ ты проста во всемъ — Н. БЕРГА.                       | 439        |
| НАРУШЕВИЧЪ.                                         |                              | 4. Свидагіе въ лѣсу. — А. Фета                               |            |
| Изъ поэмы «Голосъ Мертвецовъ». — Н. Гер-<br>веля,   | 418                          | 6. Утро и вечеръ. — Н. Гербеля.                              |            |
| Совътъ звърей. — В. Бенедиктова                     | 419                          | 7. Нѣманъ. — Н. Берга                                        | 440        |
|                                                     |                              | 8. Благословеніе. — Н. Берга                                 | _          |
| красицкій.                                          |                              | 9. Прощанье. — Н. Берга                                      | _          |
| Къ Григорію. — В. Бенедиктова                       | 420                          | 1. Вступленіе. — А. Пушкина                                  | _          |
| венгерскій.                                         |                              | 2. Вилія. — Л. Мея                                           | 441        |
| Философъ. — В. Бенедиктова                          | 421                          | 3. Пѣснь Вайделота. — Н. Берга<br>4. Альпухары. — Н. Гербеля | 440        |
| Нъмцевичъ.                                          |                              | Панъ Тадеушъ. — Н. Берга                                     | 442<br>444 |
| Летекъ Бълый. — В. Бенедиктова                      |                              |                                                              | 111        |
| Дума о Стефанъ Потоцкомъ. — В. Бенедик-             |                              | МАССАЛЬСКІЙ.                                                 |            |
| TOBA                                                | 422                          | Право, маменьки скажу — Н. Берга                             | 502        |
| БРОДЗИНСКІЙ.                                        |                              | ЗАЛЪСКІЙ.                                                    |            |
| Заславъ В. Бенедиктова                              | 424                          | Ледандая. — Л. Мея                                           |            |
| мальчевскій.                                        |                              | Двѣ смерти. — Л. Мея.                                        | _          |
| Изъ поэмы «Марія». — П. Козлова                     | 426                          | Степь. — В. Бенедиктова                                      | _          |
|                                                     |                              | Къ цъвницъ. — Е. Шаховой                                     | 504        |
| ходзько.                                            |                              |                                                              | _          |
| Молодець, — Л. Мея                                  |                              | одынецъ.                                                     |            |
|                                                     |                              | Дъвушка и голубь. — Л. Мея                                   | 505        |
| мицкевичъ.                                          | 400                          | Парень и дъвица. — Н. Берга                                  |            |
| Воевода. — А. Пушкина                               |                              | Слёзы. — М. Петровскаго                                      | 507        |
| Свитезянка. — Л. Мея                                |                              | поль.                                                        |            |
| Ренегатъ. — Л. М вя                                 |                              | Украйна. — В. Бенедиктова                                    | 508        |
| Крымскіе сонеты:                                    |                              | головинскій.                                                 |            |
| 1. Аккерманскія степи. — А. Майкова                 |                              |                                                              |            |
| 3. Плаваніе. — Н. С—ва                              |                              | Легенда. — В. Бенедиктова                                    | _          |
| 4. Буря. — Н. С — ва                                |                              | словацкій. ,                                                 |            |
| 5. Видъ горъ изъ степей Козлова. — М.<br>Лермонтова |                              | Изъ поэмы «Янъ Бълецкій». — П. Козлова                       | 510        |
| 6. Бахчисарайскій дворець.—Н. Гербеля               |                              | Изъ поэмы «Монахъ». — П. Козлова:                            |            |
| 7. Бахчисарай ночью. — Н. Луговскаго.               |                              | 1. Исповёдь                                                  |            |
| 8. Могила Потоцкой. — Н. Берга                      |                              |                                                              | 914        |
|                                                     | 435                          | 2 Тѣнь Зары                                                  |            |
| 9. Могилы гарема. — Н. С-ва                         | . 435<br>. —                 | графъ красинскій.                                            |            |
|                                                     | . 435<br>. —                 | ГРАФЪ КРАСИНСКІЙ.<br>Предъ разсвѣтомъ. — Н. Берга            | . 516      |
| 9. Могилы гарема. — Н. С—ва                         | . 435<br>. —<br>. —<br>. 436 | графъ красинскій.                                            | . 516      |

| крашевскій.                                                                                                 | CTP.     | х. дужицы.                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Славянскій поэть русскому.— М. Петровскаго                                                                  |          | Лужицкая литература.— А. Будилович<br>ЗЕЙЛЕРЪ.<br>Майское воскресное утро.— Н. Гербел<br>Моя родина.— Н. Гербеля |
| Друзьямъ-славянамъ. — М. Петровскаго<br>ЛЕНАРТОВИЧЪ.                                                        |          | ВЕЛА.<br>Возвращеніе домой.— Н. Берга<br>Полудница.— Н. Берга<br>Вздокъ.— Н., Берга                              |
| Иёсня. — П. Козлова                                                                                         |          | Незнакомецъ у могилы. — Н. Бергл                                                                                 |
| Кукла.— А.С.<br>Прежде было лучше.— Л.Мея<br>Дума.— А. Плещеева.<br>Капралъ Терефера и капитанъ Шерпетына.— | 524<br>— | ПФУЛЬ. Возвращение на родину. — Н. Гербиля горникт                                                               |
| J. Mes                                                                                                      |          | Сербамъ. — Н. Гервеля                                                                                            |

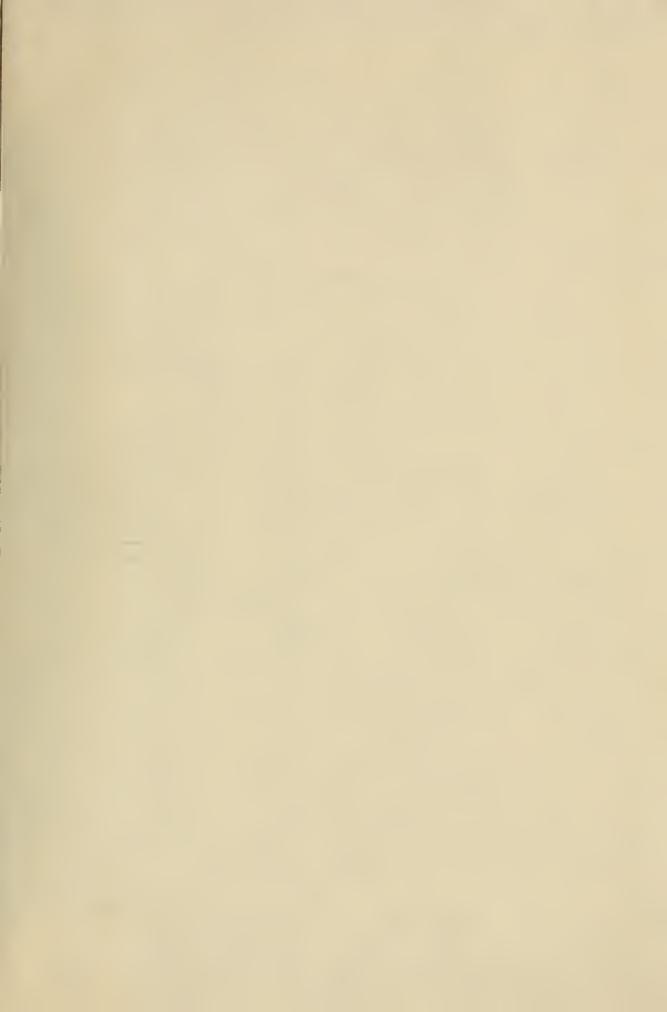





